947 3-122

### книга должна выть возвращена не позже указанного здесь срока

142-7/x-57 238 10/11/92

W

Asz. 500

3/8/934 P-2

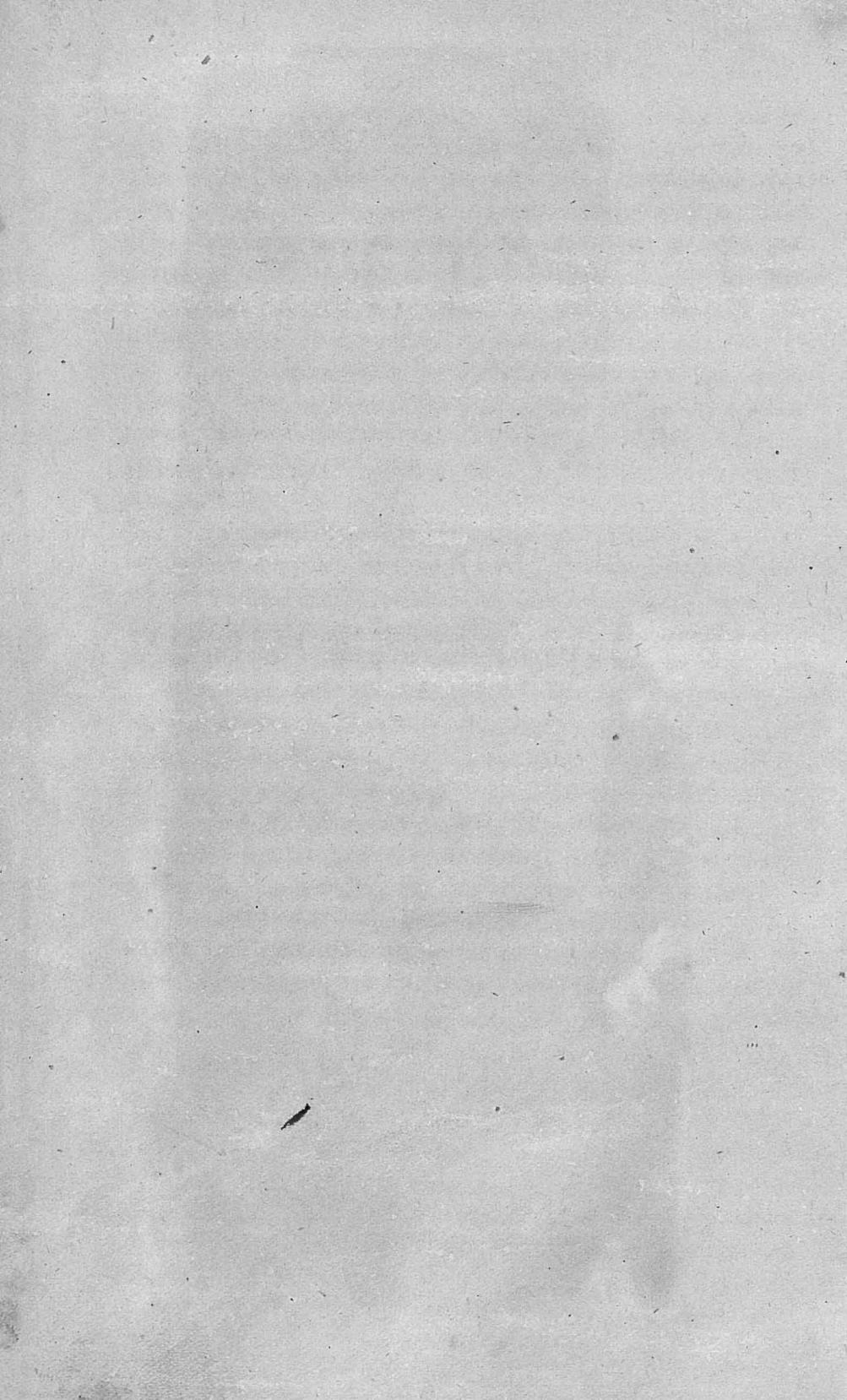

## исторія

## русской жизни.

#### RITOTOM

## PYCORON KINBHIN

ИСТОРІЯ

# РУССКОЙ ЖИЗНИ

СЪ ДРЕВНЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ.

COTHERIE

3 Ивана Забълина.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

-224>44>22-

Междубиблиотечный абинемент Московской обл. онблиотеки

MOCKBA.

типографія грачева и к., у пречистенских в., д. шиловой. 1876.

## RITOTOM

# HIGH HOLDNYS

CT. APERNEMUNIX B. BPEMEH B.

On. n. M. H. N N295

TACTE HERBAIL

MOCRBA.

топограмия традить и с., у причистинских в., д., шизовей.

1876.

Предлежащая книга составляеть вводную часть къ труду, который, какъ дальнъйшее развитіе изысканій автора по исторіи русскаго домашняго быта вообще \*, предпринять, благодаря живому участію въ этомъ дълъ Василія Андреевича Дашкова, предложивщаго этотъ трудъ автору еще въ 1871 г. съ необходимыми матеріальными средствами для исполненія работы и для ея изданія въ свътъ.

Вынова у устойства. По мелочной повседневный частный

онет точно также всегда силалывается на изивстные круги,

пеобходимо имъчещие свои средоточия, которыя иначе можно

также именовать идельи. Исли подобные мелкіе круги народ-

ного быта не могутъ составлять предмета исторів въ собствен-

помы смысла, то для петоріп наподной жизни опи суть примое

и пеоблодиное ен седержаніе. Раскрыть эти частных пеакія

выс крадок неигра отначи укрнию праман задача для

изслъдователа народной жизии. Но само собою разумъется,

Заглавіе книги вполнѣ обозначаетъ цѣли и задачи настоящаго труда. Но выполненіе этихъ задачъ, конечно, требуетъ не тѣхъ силъ, какими обладаетъ авторъ. Его работа во всякомъ случаѣ будетъ только попыткою уяснить себѣ эти самыя цѣли и задачи, ибо легко ставить вопросъ и вовсе не легко самымъ изслѣдованіемъ опредѣлить пространство и качество разработки этого вопроса. Понятіе о жизни чрезвычайно общирно и чрезвычайно неопредѣленно, поэтому не малый трудъ для изслѣдователя заключается уже въ одномъ только раскрытіи основныхъ положеній, способныхъ пролить какой либо свѣтъ на необозримый матеріалъ, оставленный прожитою жизнію.

Жизнь народа въ своемъ постепенномъ развитіи всегда и неизмѣнно руководится своими идеями, которыя даютъ народному тѣлу извѣстный образъ и извѣстное устройство. Разработка исторіи стремится найдти такія идеи въ общей жизни народа, въ его политическомъ или государственномъ и обще-

<sup>\*</sup> Домашній Быть Русскихъ Царей и Домашній Быть Русскихъ Цариць, изд. 2. М. 1872 г.

ственномъ устройствъ. Но мелочной повседневный частный бытъ точно также всегда складывается въ извъстные круги, необходимо имъющіе свои средоточія, которыя иначе можно также именовать идеями. Если подобные мелкіе круги народнаго быта не могутъ составлять предмета исторіи въ собственномъ смыслъ, то для исторіи народной жизни они суть прямое и необходимое ея содержаніе. Раскрыть эти частныя мелкія жизненныя идеи—вотъ по нашему мнънію прямая задача для изслъдователя народной жизни. Но само собою разумъется, что допытаться до этихъ идей возможно только посредствомъ разнородныхъ и разнообразныхъ свидътельствъ самой же изчезнувшей жизни. Здъсь и представляется безпредъльное необозримое поле для изысканій, на которомъ въ добавокъ не все то воздълано, чего требуетъ именно исторія жизни.

Вмъстъ съ тъмъ изыскателя русской бытовой древности на первыхъ же порахъ изумляетъ то обстоятельство, что Русскій Человъкъ, относительно своей культуры, или исторической и бытовой выработки, и въ ученыхъ изслъдованіяхъ, и въ сознаніи образованнаго общества представляется въ сущности пустымъ мъстомъ, чистымъ листомъ бумаги, на которомъпо волъ историческихъ, географическихъ, этнографическихъ и другихъ всякихъ обстоятельствъ всякія народности вписывали свои порядки и уставы, обычаи и нравы, ремесла и художества, даже народныя эпическія пъсни и т. д., то есть всякія народности, какъ бы не было незначительно ихъ собственное развитіе, являлись однако образователями и воздълывателями всего того, чъмъ живетъ русское племя до сихъ поръ. Такъ все это представляется простому читателю, приходящему въ пантеонъ нашей изследовательности, такъ сказать, съ свежаго воздуха, отъ простаго здраваго смысла.

Въ самомъ дълъ, до сихъ поръ достовърно и безъ боязни никто не можетъ сказать, находится ли что въ русскомъ быту собственно русское, самостоятельное и самобытное. Въ разсужденіяхъ и изслъдованіяхъ о томъ, откуда что взялось въ русской старинъ и древности, оказывается, что русскій своего ничего не имъетъ: все у него чужое, заимствованное у Финновъ, у Нъмцевъ, Францу-

зовъ и т. д. Русская страна, для русскаго, какъ свидътельствуетъ исторія, чужая страна. Онъ откуда-то пришель въ нее сравнительно въ очень позднее время, чуть не наканунъ призванія Варяговъ, ибо до прихода Рюрика нигдъ не видать, даже и въ курганахъ, никакого слъда русской древности. Да и въ Рюриковъ въкъ виднъются все одни Норманскіе или Финскіе, или другіе какіе слъды, но отнюдь не Русскіе въ смыслъ Русскаго Славянства. А между тъмъ, благодаря всемірной выставкъ въ Парижъ, на которой боязливо было представлено на общій европейскій судъ такъ называемое русское древнее искусство (орнаментъ), разсудительные и знающіе европейцы съ особеннымъ вниманіемъ и любопытствомъ отнеслись къ своеобразію и самобытности этого искусства и засвидътельствовали, что до тъхъ поръ ничего подобнаго они не примъчали нигдъ. Съ того времени мало по малу въ Европъ стала рости мысль, что въ ряду самобытной выработки искусства у разныхъ народовъ есть, существуютъ признаки и самобытнаго русскаго искусства. Очень можетъ случиться, что объ этомъ впервые со всъми подробностями и со всъми доказательствами мы узнаемъ отъ Французовъ или Нъмцевъ, ибо собственными изслъдованіями до такой не предубъжденной истины дойдти намъ очень трудно. Нашъ ученый историческій и археологическій кругозоръ стъсненъ до крайности. Дальше Варяговъ и кромъ Варяговъ мы ничего не можемъ разсмотръть. Между тъмъ Варяги-Норманны, сколько бы ихъ ни изучали, въ сущности объясняютъ весьма не многое и въ нашей исторіи, и въ нашей археологіи. Въ этомъ очень скоро и легко убъждается каждый изыскатель, доходящій въ своихъ изысканіяхъ до этого знаменитаго тупика нашей изследовательности. Вотъ непосредственная и первая причина такого множества мнъній о происхожденіи Руси. Естественно, что та же причина заставила и автора настоящей книги отдать этому вопросу не последнее место, Быть можетъ, увлекшись, онъ погръшилъ по этому поводу на многихъ страницахъ своей книги. Но этому Варяжскому вопросу онъ придаетъ большое культурное значение, какъ первому участнику въ постройкъ на извъстный дадъ не только ученаго, но и общественнаго воззрънія на Русскую древ-

Этотъ Варяжскій вопросъ, стороною своего Норманскаго рышенія, ясные и достовырные всего свидытельствуеть, что Русскій Человыкь въ своей исторіи и культуры въ дыйствительности есть пустое мысто. Одно такое рышеніе необходимо заставляеть снова пересмотрыть все то, на чемь утверждается эта истина, ибо какъ-то невырится, чтобы здысь имейно находилась вся правда нашей Русской исторической жизний. Воть почему вслыдь за объясненіемы, Откуда идеть Русское имя, авторы должены быль представить, соотвытственно своимы силамы, короткій очеркы "Исторіи Русской страны сы самыхы древнихы времень". Такое именно введеніе вы исторію Русской жизни оны почиталь рышительно необходимымы и неизбыжнымы, руководясь тою простою истиною, что корни всякой исторической жизни всегда скрываются очень глубоко вы отдаленныхы выкахы.

Вступивъ въ эту древнъйшую область съ цълью уяснить себъ только Русскую до-историческую старину, авторъ, конечно, не успълъ, да и не могъ воспользоваться многимъ, что даже прямо относилось къ его задачамъ. Онъ можетъ только желать, чтобы на этотъ предметъ обратилъ надлежащее вниманіе изслъдователь болье сильный познаніями въ этой области и болье знакомый съ источниками. Исторія Русской страны до Варяговъ въ настоящую минуту необходимъйшая книга, если обратить должное вниманіе на тъ требованія, какія день-за-днемъ ставятъ науки антропологическія.

"Если Россія не займется изученіемъ своей древнъйшей старины, то она не исполнитъ своей задачи, какъ образованнаго государства. Дъло это уже пе-

<sup>\*</sup> Приступивъ къ печатанію своего труда еще въ Октябръ прошлаго года, авторъ относился, теперь къ покойному уже М. П. Погодину по необходимости спорно и съ надеждою выслушать отъ него о Варягахъ ръшительное слово, тъмъ болье, что окончательныя мижнія достоуважаемаго ученаго склонялись отчасти въ ту же сторону, гдъ и авторъ этой книги предполагаетъ найдти истину.

рестало быть народнымъ: оно дълается общечеловъческимъ" () лизиода вири ил динийвачий од ийдо

Эти золотыя слова сказаны достоуважаемыми нашими академиками, Бэромъ и Шифнеромъ, еще въ 1861 году то тому поводу, что, "у насъ, какъ они замътили, со временъ Карамзина ревностно занимаются тою частью отечественной исторіи, которая основывается на письменныхъ памятникахъ (и которая, необходимо прибавить, пдетъ только отъ Варяговъ); но колыбель нашей народной жизни, все то, что предшествовало письменности", именно курганныя древности, оставляютъ въ сыромъ видъ безъ надлежащей разработки.

Дъйствительно, разсыпанныя по нашей землъ курганныя древности скрываютъ въ себъ истинную, настоящую колыбель нашей народной жизни. Но они такъ разнообразны и разнородны и относятся къ столькимъ въкамъ и племенамъ, что сколько нибудь разсудительная обработка ихъ не можетъ и начаться до тъхъ поръ, пока не будутъ собраны и сведены въ одно цълос именно письменныя свидътельства объ этихъ же самыхъ курганахъ, то есть о той глубокой древности, когда эти курганы еще только сооружались. Какимъ образомъ мы станемъ объяснять курганныя древности, когда вовсе не знаемъ или знаемъ очень поверхностно и невърно письменную исторію нашей колыбели? Естественное діло, что прежде всего необходимо выслушать вст разсказы, какіе оставили намъ о нашей колыбели античные Греки и писатели Римскаго и Византійскаго въка. Это откроеть намъ глаза, способные съ большимъ вниманіемъ видъть и ценить немые памятники нашей колыбели; это же откроетъ новыя двери и къ разъясненію не только древнъйшей нашей исторіи, но и многихъ позднихъ ея явленій и обстоятельствъ.

По общему плану своего труда авторъ не имъетъ ни силъ, ни возможности входить въ особыя ученыя изслъдованія по всъмъ тъмъ вопросамъ, какіе могутъ возникать и нараждаться изъ самаго заглавія его книги. Онъ предполагаетъ ограничиваться только напболъе существенными сторонами Русской

<sup>\*</sup> Съверныя Древности г. Ворсо, Спб. 1861.

жизни, дабы по возможности провести свое обозръніе Русской Исторіи до ближайшихъ къ намъ временъ. Онъ достигнетъ своей цъли, если, хотя и въ короткихъ очеркахъ, успъетъ обозначить главнъйшіе корни и истоки Русскаго развитія, политическаго, общественнаго и домашняго, въ его существенныхъ формахъ и направленіяхъ, съ раскрытіемъ его умственныхъ и нравственныхъ стремленій и бытовыхъ порядковълганцой и то охадатта.

Не загадывая о будущемъ, авторъ надъется продолжать свои работы неизмънно, тъмъ болъе, что изданіе ихъ въ свътъ обезпечено многоуважаемымъ В. А. Дашковымъ.

## содержаніе.

are, at a first at the contract of the contrac

programme to the contract of t

egant to the second of the sec

The transfer of the state of th

· train in the state of the repeated in the High party

early a street and the man and the later and except and a

in the same of the

ere to the series of the serie

Глава I. Природа Русской Страны: Понятія древних о нашей странь, стр. 1. Ея различіе отъ остальнаго материка Европы 3. Грудь нашей Равнины 5. Русскій видъ-ландшають 7. Русскій морозь 9. Льсь и Поле-Степь 12. Свойства жизни въ Поль и въ Льсу 17. Народные путидороги изъ нашей равнины въ приморскія и заморскія страны юга, ствера и востока 23. Значеніе ръчнаго угла Оки и Волги 31. Кама-Волга 33.

Глава II. Откуда идетъ русское имя? Норманство и Славянство Руси 37. Имя Руси идетъ отъ Варяговъ-Скандинавовъ 46. Исторія этого мивнія 51. Въ какомъ видъ оно представляєть себъ начало Русской Исторіи и историческія свойства Русской народности 57. Русскіе академики въ борьбъ съ мивніями нъмецкими 65. Сомивнія нъмецкимъ ученымъ 89. Карамзинское время 92. Торжество ученія о Норманствъ Руси 97. Его основа—отрицаніе 121.

Имя Руси идеть оть Варяговь-Славянь 133. Кого разумветь первая Лвтопись подь именемь Варяговь 137. Истое варяжество при-балтійскихь Славянь 149. Гдв, по льтописи, находилась Варяжская Русь 167. Древнъйшіе слъды Варяговъ-Славянь въ нашей странъ 176. Заключеніе 193.

Глава III. Исторія Русской страны съ древнъйшихъ временъ. Вступленіе 202. Геродотова Скивія и ея обитатели 217. Скивыземледъльцы и Скивы-кочевники 219 Ихъ западные, съверные и восточные соста 221. Происхожденіе Скивовъ 238. Бытъ кочевниковъ 243. Примъты древнихъ жилищъ Славянства 250. Торговый путь отъ Днъпра къ Уралу 253. Войны со Скивами Великихъ древняго міра 255. Сарматія Римскаго въка и ея обитатели 261. По Страбону \* и Тациту 268. По

<sup>\*</sup> Объясняя этнографическія показанія Страбона о нашей странт, стр. 268 и след., мы пользовались переводомъ соответствующихъ месть изъ VII и XI книгъ Страбоновой географіи, обязательно сообщеннымъ намъ профессоромъ Московскаго Университета Ө. Е. Коршемъ, которому и приносимъ искреннюю признательность.

Птоломею 273. Извъстія Ам. Марцеллина 284. Исторія Роксолань 288. Бастарновь 300. Готовь 305. Унновь 318. Славянство Унновь 337. Аттила 342. Его жилище и быть 348. Сыновья Аттилы 368. Унны-Булгары 369. Унны-Савиры 371. Славяне-Анты 379. Унны Котригуры и Утигуры 383. Авары 385. Хозары 401. Черты древнъйшаго Славянскаго быта 407. Заключеніе 415.

Глава IV. Первые слухи о Русской Руси. Первый набыть Руси на Царьградъ 421. Проповыди патріарха Фотія по этому случаю 425. Причина набыта и его послыдствія 433. Темные слухи о Руси на Запады Европы 440. Слухи объ ней на Востокы 443. Сказанія арабскихы писателей о страны и народы Русь 445.

Глава V. Русская Лвтопись и ея сказанія одревних временахь. Происхожденіе и первые начатки Русскаго Льтописанья 472. Основной его характерь 478. Повъсть Временныхъ Лътъ 482. Общественныя причины ея появленія 484. Льтописанье составляется людьми городскими, самимъ обществомъ 485. Печерскій монастырь, какъ святилище народнаго просвъщенія 490. Послъдующая исторія Русскаго Льтописанья 496. Льтописныя преданія о разселеніи Славянъ 506. Круговая европейская дорога мимо Кіева 507. Основатели Кіева 509. Первоначальная жизнь родомъ 512. Различіе быта патріархальнаго и родоваго 518. Родъ—кольно братьевъ 520. Миев Трояна 521. Составъ рода 523. Городокъ, какъ первоначальное родовое-волостное гнъздо 528. Происхожденіе города, какъ дружины 549. Первоначальный городовой промыслъ 560. Богатырскія былины воспъвають древнъйшій городовой быть 575. Стольно-Кіевскій князь Владиміръ есть эпическій образъ стольнаго города. 576—586.

**Приложенія**: І. Ругія-Руссія 589.— ІІ. Поморская земля 596.— ІІІ. Карта Помераніи XVII ст. 597.—ІV. Древняя Скиеїя въ своихъ могилахъ.

Ноправка. На стр. 203 въ 17—18 строкъ напечатано: «по дътописнымъ годамъ не прошло и трехъ дътъ»—слъдуетъ читать: «не прошло и одного года, или по другимъ показаніямъ и трехъ дътъ.»

#### ГЛАВАЛ.

### ПРИРОДА РУССКОЙ СТРАНЫ.

Понятін древнихъ о нашей странъ. Ея различіе отъ остальнаго материка Европы. Грудь нашей равнины. Русскій видъ-ландшафтъ. Русскій морозъ. Лѣсъ и Поле - Степь. Свойства жизни въ Полъ и въ Лѣсу. Народные пути - дороги изъ нашей равнины въ приморскія и заморскія страны юга, сѣвера и востока. Значеніе рѣчнаго угла Оки и Волги.

Обширный востокъ Европы-Русская Страна уже въ глубокой древности отдёлялась отъ остальныхъ европейскихъ земель, какъ особый своеобразный, совсымь иной міръ. Это была Скивія и Сарматія, безмірная и безпредільная пустыня, уходившая далеко къ съверу, гдъ скрывался ужасный пріють холода, гдё вёчно шель хлопьями снёгь и страшно віяли ледяныя пещеры бурныхъ стверныхъ втровъ. Тамъ, въ верху этой пустыни, по общему мнънію древности, покоились крюки-замычки міра и оканчивался кругь, по которому вращались небесныя свътила. Тамъ солнце восходило только разъ въ годъ и день продолжался шесть мъсяцевъ; затъмъ солнце заходило и наставала одна ночь, продолжавшаяся столько же времени. Счастливые обитатели той страны, Гиперборейцы, какъ разсказывали, съяли хлъбъ обыкновенно утромъ, жали въ полдень, убирали плоды при закатъ солнца, а ночь проводили въ пещерахъ. У этихъ Гиперборейцевъ, на концъ знаемаго міра, древніе помъщали свои радужныя мечты о счастливой и блаженной жизни и рисовали ихъ страну и ихъ бытъ тъми блаженными свойствами, какихъ

всегда себъ желаетъ и отыскиваетъ человъческое воображеніе. Гиперборейцы обитали въ пріятнъйшемъ климатъ, въ странъ изобильной всякими древами, цвътами, плодами; жили въ священныхъ дубравахъ, не въдали ни скуки, ни скорби, ни бользни, ни раздоровъ; въчно веселились и радовались и умирали добровольно, лишь тогда, какъ вполнъ пресыщались жизнію: отъ роскошнаго стола, покрытаго яствами и благовоніями, пресыщенные старцы уходили на скалу и бросались въ море.

Поэтамъ и стихотворцамъ вся наша страна представлялась покрытою въчнымъ туманомъ, парами и облаками, сквозь которые никогда не проглядывало солнце и царствовала повсюду одна "гибельная" ночь. Свои понятія о свойствахъ природы на глубокомъ съверъ они распространяли на всю страну и утверждали басню о киммерійскомъ мракъ, покрывъ этимъ мракомъ даже свътлую область черноморья, гдъ собственно и жили древніе Киммеріяне.

Несмотря на поэзію, древніе однако достовърно знали, что далекій съверъ нашей страны представляль въ сущности мерзлую пустыню, покрытую ледяными скалами, что въ средней полосъ находились безмърные болота и лъса, а южный край разстилался безпредъльною степью, въ которой обитали Скивы, народъ славный, мудрый, непобъдимый, обладавшій чуднымъ искусствомъ въ войнъ, ибо догнать и найдти его въ степи было невозможно, равно какъ не возможно было и уйдти отъ него. Въ этомъ короткомъ очеркъ Скивской войны внолнъ и очень наглядно выразилось, такъ сказать, военное существо нашихъ степей да и всей нашей страны, откуда не могли выбраться со славою ни Дарій Персидскій, воевавшій со Скивами, ни Наполеонъ, предводитель Галловъ, воевавшій съ Русскими.

Древніе хорошо также знали, что страна наша очень богата такими дарами природы, какихъ всегда недоставало образованному и промышленному югу. Въ ихъ время отсюда, отъ Уральскихъ горъ, приходило къ нимъ даже золото. Они знали, что Днъпровскія и другія окрестныя мъста славились чрезвычайнымъ плодородіемъ своей почвы и служили для нихъ всегдашнею житницею; что въ устьяхъ большихъ ръкъ и особенно въ Азовскомъ моръ ловилось невъроятное множество рыбы, которая также составляла важ-

нъйшій прибытокъ греческой торговли; что подальше на съверъ въ лъсахъ водилось столько пчелъ, что, по разсказамъ, они заграждали пути къ дальнъйщимъ краямъ съвера; а отъ пчелъ приносилось новое изобиліе меда и воска, доставлявшее точно также великіе прибытки южной торговль. Дальній съверъ больше всего славился мъхами пушныхъ зверей, которыхъ тамъ водилось такое же множество, какъ и пчелъ, и мъха которыхъ роскошными людьми цънились очень дорого, ибо употреблядись не только для богатой теплой одежды, но и для украшенія одеждъ опушкою наравнъ съ золотомъ. Отъ устьевъ Дуная и до устья Дона наши берега были можно сказать усыпаны греческими поселками и городами, которые всь и существовали и богатьли только торговлею съ нашимъ же краемъ. Словомъ сказать, съ незапамятной древности природныя богатства нашей страны не только привлекали къ ней торговую промышленность образованнаго юга, но и служили красками для невъроятныхъ разсказовъ, рисовавшихъ особыя, незнаемыя въ другихъ странахъ свойства нашего климата и нашей природы. Скинія была особый міръ, имъвшій свой особый людской нравъ, свое особое небо, свой воздухъ, свои земные дары, свой особый нравъ природы.

Точно также и новъйшая наука признаетъ, что Русская Страна, въ своей географіи, есть особое существо, нисколько не похожее на остальную Европу, а вибств съ твиъ не похожее и на Азію. Это глубокое различіе раскрывается уже при первомъ взглядъ на географическую карту Европы. Мы видимъ, что весь европейскій материкъ очень явственно распадается на два отдъла или на двъ половины. Западная половина, можно сказать, вся состоить изъ морскихъ береговъ, изъ полуострововъ и острововъ, да изъ горныхъ цъпей, которыя служать какь бы костями этого полуостровья, настоящими хребтами для всёхъ этихъ раздёльныхъ и самостоятельныхъ тълъ материка. При этомъ берега каждаго полуострова и острова изръзаны моремъ тоже на мелкія отдёльныя части и раздёлены между собою заливами, морями, проливами. Горные хребты точно также отделены другъ отъ друга и малыми и великими долинами и низменностями. Все это вмъстъ образуетъ такую раздъльность, особность и дробность частей, какой не встръчаемъ нигдъ въ другихъ странахъ земнаго шара. Здёсь повсюду самою природою устроены самыя превлекательныя и уютныя помещения, какъ бы особыя комнаты, въ отдёльности для каждаго народа и племени, и во всемъ характеръ страны господствуетъ линія точныхъ естественныхъ границъ или со стороны суши, или со стороны моря.

Эта географическая особность въ распредълении европейскихъ народностей несомнънно имъла прямое вліяніе и на историческія начала западной жизни, особенно на широкое развитіе начала индивидуальности и начала самобытности, не только для каждаго народа, но и для каждаго человъка. Какъ легко было найдти между этихъ морей и заливовъ, посреди этихъ горъ и долинъ, посреди всвхъ этихъ отчетливыхъ, ясныхъ, ръзкихъ и кръпкихъ изгородей природы, уютное мъстечко или для неприступнаго замка, или для свободнаго города и зажить особою и независимою ни отъ кого жизнію. Какъ легко было создавать здёсь государство, сосредоточивать, прикрыплять къ мысту, объединять жизнь человъка и тъмъ увеличивать, возвышать и распространять всяческія силы его развитія. Вотъ главная причина почему на западъ Европы существуеть столько государствъ, сильныхъ и могущественныхъ всёми дарами человёческаго развитія.

Къ этому присоединилось и еще великое счастье. Природа, разгородивши для западнаго европейскаго человъчества прелестныя, покойныя, уютныя поміщенія, какъ добрый хозяинъ, позаботилась и о томъ, чтобы эти помъщенія были надълены на большую часть года свътлымъ небомъ и теплою погодою. Она не заморозила своего любимца лютымъ холодомъ и не сожгла его зноемъ азіатскаго или африканскаго солнца; она наградила его климатомъ умъреннымъ и благораствореннымъ, который давалъ столько облегченій для жизни человъка, что его свобода ни одного часу не оставалась въ темномъ порабощени отъ простыхъ физическихъ препонъ существованія. Западный человъкъ никогда не былъ угнетенъ непрестанною работою круглый годъ лишь для тото, чтобы быть только сытымъ, одеться, обуться, спастись отъ непогоды, устроиться въ жилищъ такъ, чтобы не замерзнуть отъ стужи, чтобъ не потонуть въ грязи, чтобы заживо не быть погребеннымъ въ сугробахъ снъга. Западный

человъкъ не зналъ и половины тъхъ заботъ и трудовъ, какіе порабощаютъ и почти отупляютъ человъка въ борьбъ съ порядками природы, болъе скупой и суровой.

Все это, конечно, служило первою причиною, почему западный отдёлъ Европы, этотъ сильно-разчлененный вётвистый полуостровъ, сдёлался съ древнёйшаго времени средоточіемъ и гнёздомъ культурной жизни всего человёчества.

Совстви другое строеніе, другой складъ материка и другой характеръ климата представляетъ восточная половина Европы, служащая основаніемъ и какъ бы корнемъ для всего европейскаго полуостровья. Этотъ востокъ Европы заключаетъ въ себъ обширную, почти круглую равнину, у которой горныя цёпи, Карпаты, Кавказъ, Уралъ, какъ и морскіе берега у морей Балтійскаго, Каспійскаго, Бълаго, Азовскаго и Чернаго существуютъ только на далекихъ окраинахъ, такъ что все существо этой равнины уже географически представляетъ нѣчто весьма однородное, однообразное и нераздъльное.

Равнина со всёхъ сторонъ, особенно отъ береговъ морей постепенно возвышается къ своей срединъ. Здёсь она образуетъ какъ бы широкую грудь, обширную, однако вовсе незамътную высоту, съ которой во всё стороны изливаются большія и малыя рёки. Въ нёкоторомъ смыслѣ это наши Альпы, которые точно также какъ и въ гористой Европѣ, дёлятъ всю страну на четыре довольно отличныя другъ отъ друга части, упадающія по странамъ свёта, на Сѣверъ и Югъ, на Востокъ и Западъ. По справедливости эту возвышенность называютъ теперь Волжскою, именемъ самой большой рёки, берущей отсюда свое начало, величайшей рёки не только въ нашей странѣ, но и въ цёлой Европѣ.

Въ древности эта возвышенность была извъстна подъ именемъ Алаунскихъ горъ, гдъ жилъ народъ Алауны, а по нашей лътописи она прозывалась Оковскимъ, Воковскимъ, иначе Волковскимъ 1 Лъсомъ. Можно толковать, что это былъ

<sup>1</sup> Оковской, но чаще Воковской и Водковьской, потомъ Влъковской и Волоковской. П. С. Р. Л. I, 3; V, 83; VII, 262. Поздиве Волконской. Сравн. замътку Шлецера (Несторъ 1,69), что «Олкосъ у Фукидида называется орудіе для перетаскиванія кораблей по сухому пути».

лъсъ Волоковъ или переваловъ изъ одной ръчной области въ другую, такъ какъ, при сообщеніяхъ, суда и лодки обыкновенно волоклись, переволакивались здъсь сухимъ путемъ, на колесахъ или на плечахъ:

Волга съ своимъ безчисленнымъ семействомъ большихъ и малыхъ ръкъ и ръчекъ, служащихъ ей притоками, опускаетъ равнину на востокъ къ предъламъ Азіи, къ Каспійскому морю; Западная Двина—на западъ— къ Балтійскому морю; Днъпръ, а рядомъ съ нимъ Донъ опускаютъ равнину въ южныя степи, къ Черному и Азовскому морю; Съверная Двина, текущая изъ съверныхъ озеръ, за верхнею Волгою, опускаетъ весь съверный край въ съверныя степи или въ моховыя тундры, уходящія къ Бълому морю и Ледовитому Океану.

Равнина сходить отъ этой высокой средины во всѣ стороны незамътными пологими скатами, отчасти увалами, холмами, грядами, нигдѣ не встрѣчая горныхъ кряжей или вообще гористыхъ мѣстъ, съ которыхъ по большей части несутся рѣки и рѣчки западной Европы. Въ этомъ также существуетъ рѣзкое различіе нашего востока отъ европейскаго запада. Тамошнія рѣки по большей части низвергаются, ибо текутъ съ высотъ въ пять и въ десять разъвыше нашей высокой площади; наши рѣки, напротивъ того, текутъ плавно. Оттого онѣ многоводны и судоходны чуть не отъ самаго истока и до устья, между тѣмъ, какъ рѣки запада бываютъ судоходны только начиная съ средняго своего теченія.

Необычайная равнинность страны много способствуеть также и тому важному обстоятельству, что потоки рыкь, размножаясь по всымы направленіямь, образують такую связную и густую сыть естественныхъ путей сообщенія, вы которой всегда очень легко найдти переволоку вы ближайшую рычную область и изъ непроходимаго лыснаго или болотнаго глухаго мыста выбраться на Божій свыть, на большую и торную дорогу какой либо величавой и многоводной большой рыки.

Это великое, неисчислимое множество потоковъ, доставляя почвъ изобильное орошеніе, придаетъ и всей равнинъ особую физіономію. Потоками она вся изрыта по всъмъ направленіямъ п потому если, за исключеніемъ обыкновенныхъ

уваловъ, она и не имъетъ горныхъ кряжей, зато повсюду, по русламъ ръкъ и ръчекъ образуеть въ увалахъ береговыя высоты, заминяющія горы и у населенія обыкновенно такъ и прозываемыя горами. Типомъ подобныхъ Русскихъ горъ могуть служить Кіевскія горы и даже въ Москвъ Воробьевы горы. На такихъ горахъ построены почти всъ наши старые города, большіе и малые. Показываются эти горы высокими горами особенно потому, что передъ ними всегда разстилаются необозримыя дуговыя низменности или настоящее широкое раздолье, чистое поле, уходящее за горизонтъ, такъ какъ вообще теченіе всихъ рикъ и ричекъ, по большей части, сопровождается нагорнымъ и луговымъ берегомъ, отдъляющимъ увалистое пространство материка отъ общирныхъ его долинъ и луговинъ. Такая черта русской топографіи доставляеть и особую типическую черту русскому ландшафту, котораго основная красота и прелесть заключается именно въ этомъ сочетании высокаго нагорнаго берега ръки и широкаго раздолья разстилающейся предъ нимъ луговины. Въ существенныхъ чертахъ этотъ ландшафтъ по всей собственно русской равнинъ одинаковъ. Тоже самое встръна съверъ, какъ и на югъ, и особенно въ средней полось; одинаково, въ самомъ маломъ объемъ, на какой-либо малой ръчкъ, какъ и въ величественныхъ размърахъ береговаго пространства на самыхъ большихъ ръкахъ, на Днъпръ или на Волгъ. Различие заключается лишь въ обстановив этихъ коренныхъ линій ландшафта. На Стверт его окружаеть льсь, на дальнемъ Югь степная безконечная даль, а отъ величавости и ширины ръчнаго потока зависитъ большая или меньшая высота берега и большая или меньшая широта луговой низменности. Ландшафтъ родной природы такой же воспитатель народнаго чувства, какъ и вся физическая обстановка этой природы. Нътъ сомнънія, что своими очертаніями онъ сильно дъйствуеть и на нравственное существо человъка, а потому чувство этого простора, чувство равнинное быть можеть составляеть въ извѣстномъ смыслъ тоже типическую черту въ нашемъ народномъ сознаніи и характеръ. Быть можеть оно-то въ теченіи всей исторіи заставляло нашъ народъ искать простора во всв стороны, даже и за предълами своей равнины. Влекомый этимъ чувствомъ русскій чедовъкъ раздвинуль въ нъсколько въковъ свое жилище отъ Кіева и до Тихаго Океана и притомъ не столько завоеваніями, сколько силою своихъ промышленныхъ потребностей и силою своего неутомимаго рабочаго плеча.

Вообще физіономія страны всегда въ точности опредъляется своимъ ландшафтомъ. Если намъ изобразять воды большой ръки, пальму на берегу и вдали пирамиду, -- кто не узнаетъ въ этомъ маломъ обликъ древняго Египта, который нарисованъ здъсь весь полный и съ своею физическою природой и даже съ своею исторіею, ибо пирамида есть выразитель всей исторіи Египта. Кто по верблюду или по оленю не угадаеть и не представить себъ пустыню юга или пустыню глубокаго съвера, какъ и при видъ осъдланнаго слона съ бесъдкою на его хребтъ и посреди изумительно кошныхъ, разнообразныхъ и чудныхъ формъ растительности, кто не укажетъ, что это-Индія. Такъ точно, увидавши воды ръки или озера и тутъ же гдъ либо на высокой обрывистой горъ каменный замокъ, группу каменныхъ построекъ съ торчащими башнями, зубчатыми стънами, подъемнымъ мостомъ, -- кто не угадаетъ, что это рыцарская Европа, Франція, Германія, Англія и т. д.

Нашъ руссій видъ точно также вполнъ выражается тою топографіею, о которой мы сейчась говорили и которая обыкновенно оживляется если не городомъ, или усадьбою, стоящими на крутомъ ръчномъ берегу, то порядкомъ сърыхъ деревянныхъ избъ съ ихъ плетневыми постройками, раскинутыхъ гдв либо по косогору или на привольномъ лугу и освненныхъ Божьимъ храмомъ съ золотистымъ крестомъ его высокой колокольни. Если только перемънимъ порядокъ сърыхъ избъ на мазаныя и свътло-выбъленныя хаты, разбросанныя въ зеленой густотъ вербъ и тополей, то они тотчасъ перенесуть наше воображение тоже въ родной край, въ Малороссію, въ южную Русь. Прибавивъ къ этимъ двумъ основнымъ обликамъ нашего жилья обстановку окружающей его природы или собственно его горизонты, кругозоры: къ избамъ - косогоры и синъющіе вдали лъса, къ хатамъ безпредъльное чистое поле, покрытое растущими хлибами, и мы получимъ въ общихъ чертахъ весьма существенную характеристику нашего роднаго землевида..

Но что особенно поражаеть въ нашемъ равнинномъ землевидъ такъ это окружающая его невозмутимая тишина и спокойствіе во всемъ, во всёхъ линіяхъ: въ воздухѣ и въ рѣчномъ потокъ, въ линіяхъ льса и поля, въ формахъ каждой деревенской постройки, во всёхъ краскахъ и тонахъ, одёвающихъ все существо нашей страны. Какъ будто все здъсь притаилось въ ожиданіи чего-то или все спить непробуднымъ сномъ. Само собою разумъется, что такой характеръ страны получается главнымъ образомъ отъ ея неизмъримаго простора, отъ ея безпредъльной равнинности, молчаливое однообразіе которой ничьмъ не нарушено ни въ природъ, ни въ характеръ населенныхъ мъстъ. Къ тому же именно въ отношеніи малаго, ръдкаго населенія наша страна всегда походила больше всего на пустыню. Людскіе поселки въ лъсныхъ краяхъ всегда скрываются гдъ-то за лъсами; въ степныхъ же, они, тъснясь ближе къ водъ, лежатъ въ глубокихъ балкахъ, невидимые со степнаго уровня. Оттого путникъ, перевзжая вдоль и поперегъ эту равнину, въ безлъсной степи или въ безконечномъ лъсу, повсюду неизмънно чувствуеть, что этоть великій просторь, вь сущности есть великая пустыня. Вотъ почему рядомъ съ чувствомъ простора и широты русскому человъку такъ знакомо и чувство пустынности, которое ясиже всего изображается въ заунывномъ звукъ нашихъ родныхъ пъсенъ.

Господиномъ нашей страны и полнымъ ея хозяиномъ въ отношени климата было конечно свътлое и теплое солнце, дававшее всему жизнь и движенье. Но свое благодатное господство оно дълило пополамъ съ другимъ еще болъе могущественнымъ хозяиномъ нашей страны, которому въ добавокъ отдавало большую половину годоваго времени. Имя этому другому хозяину было морозъ. Это было такое существо, о которомъ разсказывали чудеса еще древніе Греки. Ихъ изумляло, напр., то обстоятельство, что если во время зимы въ нашей Скиейи прольешь на землю воду, то грязи не сдълаешь, вода застынетъ; а вотъ если разведешь на землъ отонь, то земля превратится въ грязь. Отъ воды земля кръпнетъ, отъ огня становится грязью — вещи непонятныя и необъяснимыя для обитателя мъстъ, гдъ зимы

вовсе не бываеть. Во всей странь, говорить отець исторіи Геродотъ, описывая только наши южные края, бываетъ такая жестокая зима, что восемь мъсяцевъ продолжаются нестерпимые морозы. Даже море (Азовское) замерзаетъ и черезъ морской проливъ (Керченскій) зимою вздять на тотъ берегъ повозки, а посреди пролива на льду происходятъ сраженія. По причинъ лютой стужи въ Скивіи и скотъ родился безъ роговъ, а дошади были малы ростомъ. Отъ морозу лопались даже мёдные сосуды. Во времена Эратосеена въ городъ Пантикапеъ (теперешняя Керчь) въ храмъ Асклепія находился мъдный, треснувшій отъ мороза кувшинъ, съ надписью, что онъ поставленъ не въ даръ божеству, а только показать на увърение людямъ, какія бываютъ зимы въ этой странь. Геродоту сами Скивы разсказывали, что на съверъ за ихъ страною воздухъ наполненъ летающимъ перьемъ, отчего нельзя ничего видъть, ни пройдти дальше. По моему мнънію, замъчаетъ Геродотъ, Скиом называютъ перьемъ густой снъгъ, потому что снъгъ походитъ на перье. Другіе, поздивишіе описатели нашей страны точно также съ изумленіемъ разсказывали многія басни о чудесахъ нащего мороза. По ихъ словамъ уже не сосуды, а самая земля отъ морозу трескалась широкими разсълинами; деревья разщеплялись отъ вершины до корня и т. п., такъ что самое: имя Русской Страны прежде всего поселяло въ тогдашнихъ умахъ понятіе о единственномъ ея властителъ и хозяинъ, о лютомъ морозъ.

Дъйствительно, морозъ, когда распространялъ свое владычество, превращалъ эту равнину и безъ того очень пустынную, въ совершенное подобіе всеобщей смерти. Самое имя морозъ означаетъ существо смерти. Но если при его владычествъ помирала природа, зато во многихъ углахънашей страны и особенно ближе къ съверу оживали новою дъятельностію люди. При морозъ открывалась самая прямая дорога въ такія мъста, которыя до того времени бывали вовсе недоступны. Именно въ Новгородской области нельзя было съ успъхомъ воевать, какъ только во время кръпкихъморозовъ, въ глубокую осень или въ теченіи зимы. Самый сборъ дани съ подвластныхъ племенъ начинался съ Ноября и продолжался во всю зиму. Естественно, что тогда же открывались и прямые ближайшіе торговые пути, особенновъ съверные глухіе углы. Зима ставила путь повсюду; лътомъ всякій путь шель только по ръкамъ и конечно былъ трудные во всыхы отношеніяхы. По лытнему сухому пути вздили развъ въ ближайшія мъста, ибо льса, болота, весенніе разливы безчисленныхъ ръкъ дълали такой путь въ далекія мъста совсьмъ невозможнымъ. Цълыя войска, шедшія другъ противъ друга воевать, иной разъ расходились въ льсахъ по разнымъ направленіямъ и не встръчались на битву. Вообще въ лисной сиверной сторони, весение разливы ръкъ чуть не на все лъто покрывали поля, луга, лъса сплошными безконечными озерами, по которымъ нельзя было проложить себъ дорогу ни на лодкъ, ни въ повозкъ и которыя въ лътнюю уже сухую пору превращались только въ безконечныя же болота. Только одинъ батюшка - морозъ пролагалъ пути и дороги по всюду и возбуждалъ предпріимчиваго человъка къ дънтельности, какая совсъмъ была невозможнаевыдругое время, прометзимы:

Иное дело было въ южной половине страны, въ чистомъ полв, въ широкихъ степяхъ. Здъсь всякіе походы открывались только весною и совершались по сухому пути верхомъна коняхъ. Только весною широкая и далекая степь зеленъда какъ поемные луга и представляла обильное пастбище для коней, какъ и для всякаго скота, ибо горячее лъто обыкновенно высущивало траву и устанавливало полную безкормицу. Въ зимнее время почва замерзала и оставляла подъ снъгомъ скудный и тощій подножный кормъ, который еще не совъмъ дегко было отыскать въ степномъ пространствъ. Стало, быть, только весною въ степи съ особенною силою оживала дъятельность человъка, направленная впрочемъ больше всего на военные набыти и походы. Весною же по ръкамъ поднимались и торговые караваны, сплавлявшіе свое добро въ Черное и Азовское море. Такимъ образомъ торговое и военное сердце древней Руси, Кіевъ, справивши въ зимнюю пору всъ свои дъла на съверъ, съ весною: отворяль ворота на дальній югь и уходиль или по Днвиру на лодкахъ въ столицу тогдашней образованности и культуры, въ богатый Царьградъ, или по чистому полюжь синему Дону, громить идолище поганое, Печенъговъ и Половцевъ: Къ заморозкамъ всъ давно уже были дома и снова собирались въ походъ на дальній стверъ. Таково было кругообращеніе южной, собственно Кіевской жизни съ древнъйшаго времени, съ той поры, когда Кіевъ сталъ матерью Русскихъ городовъ. Но таковъ былъ неумолкаемый переливъ русской жизни и вообще съ незапамятныхъ временъ. Лъсъ и поле дълили ее пополамъ и непрестанно тянули въ свои стороны. То она раздвигалась широко и далеко до самыхъ морей и до горъ Кавказскихъ и Карпатскихъ, по полю; то уходила глубоко въ съверные лъса, пролагая тъсные и трудные пути тоже къ морямъ. И долгое время совсъмъ неизвъстно было, гдъ она сложится въ живое, сильное и могущественное единство.

Собственно древне-русское жилье въ нашей равнинъ, по своему географическому характеру, въ дъйствительности еще нашими предками дълилось на лъсъ и поле.

Именемъ Лъса въ особенности обозначались сплошные лъса, покрывавшіе съверную сторону отъ Кіева и Курска; но и все пространство на западъ отъ Кіева, не говоря о дальнемъ свверв, а также и на востокъ, къ Волгв, тоже было покрыто лъсами. Поле начиналось въ полосъ чернозема, еще съ береговъ верхней Оки и верхняго Дона, и особенно распространялось въ полосъ Кіева, Курска, Харькова, Воронежа. Хотя полемъ обозначались вообще степныя пространства, однако въ русскомъ смыслъ такія, гдъ по мъстамъ росли тоже льса, ибо поле, какъ полое мъсто, по начальному своему значенію, всегда указывало, что гдв либо въ окрестности существуеть и льсь. Такое именно поле въ перемежку съ лъсами разстилалось отъ верховьевъ Дона, дальше къ югу, до той полосы гдв лвсная растительность совсвиъ прекращалась и гдв начиналась уже настоящая совсымь безлъсная степь. Черта этого степнаго пространства проходить по нижнему теченію всьхь рыкь, впадающихь въ Черное, Азовское и въ Каспійское море. Отсюда степи тянутся еще дальше на востокъ и теряются въ безконечномъ пространствъ азіатскихъ равнинъ.

Въ степи совстмъ безлъсной лъсная растительность держится только по руслу ръкъ и ръчекъ и вообще по низменной долинъ ихъ потоковъ, вбъгая иногда въ видъ кустарника въблизлежащіе глубокіе овраги или балки. Чъмъ дальше къ съ-

веру, тёмъ эти дуговыя низины, овраги и балки полнёе занимаются кустарникомъ, который, еще дальше на сёверъ, принимаетъ уже силу настоящаго лёса и въ полосё поля всё лёса обыкновенно держатся на такихъ низинахъ и оврагахъ, ибо только по нимъ распространяется изъ рёкъ необходимая влага. Въ самой степи за недостаткомъ этой влаги лёсу вовсе не было; но зато по дикимъ мёстамъ росли непроходимые терны и другіе подобные кустарники и всю степь покрывала густая и высокая трава, разнаго рода бурьянъ, которая въ глухихъ и непроъздныхъ мёстахъ уподоблялась лёсу, такъ что всадникъ могъ въ ней скрываться и сътконемъ.

Для овцы и рогатаго скота, какъ и для всякаго мирнаго и хищнаго звёря здёсь было полное раздолье. Оттого степью и владёли по преимуществу кочевыя илемена, переходившія на привольи съ мёста на мёсто, слёдуя за своими стадами. Какъ скоро весь кормъ былъ выёденъ, стадо само отыскивало лучшей пищи и уходило дальше, за нимъ дальше, переходилъ, и пастырь, кочевникъ.

Въ отдаленіи отъ большихъ рѣкъ степь обыкновенно такъ ровна и открыта, какъ ладонь; приближаясь къ рѣкамъ она бороздить свою поверхность множествомъ широкихъ, глубокихъ и отлогихъ овраговъ или балокъ, поросшихъ тоже густою травою, которыя расходясь въ разныхъ направленіяхъ все - таки подъ конецъ соединяются въ одно общее руслоди падаютъ въ рѣку.

Ясно, что такое устройство при-ръчной степной поверхности зависьло отъ весеннихъ и дождевыхъ потоковъ, направлявшихъ свое теченіе въ ръку. Въ степи иной разъ встръчается цълая система такихъ широкихъ и отлогихъ овраговъ, по которымъ тайно и невидимо съ уровня степи можно проходить изъ одной далекой мъстности въ другую, чъмъ и пользовались кочевники и потомъ казаки, появлясь въ иныхъ случаяхъ внезапно предъ лицемъ непріятеля. Многообразное развътвленіе степныхъ балокъ очень похоже на развътвленіе ръчныхъ потоковъ на съверъ страны, съ тъмъ различіемъ, что тамъ повсюду встръчаются свъжо-прорытые обрывистые берега не только при ръкахъ, но и при малыхъ ручьяхъ и оврагахъ, между тъмъ, какъ степныя балки, какъ мы уноминали, по большей части ши-

роко разложисты, походять больше на долины и всегда по-

Прошли тысячельтія, но и до сего времени степь помнить своихъ первыхъ обитателей. По ея широкому раздолью путникъ безпрестанно встръчаетъ тамъ и здъсь раскинутыя группами или стоящія одинокими, такъ называемыя въ народь, Могилы или курганы, иногда поражающіе своею огромною величиною, которая въ иныхъ курганахъ доходитъ слишкомъ до 10 сажень и болье отвъсной высоты и до 50 сажень и болье въ поперечникъ по подошвъ насыпи. Эти громадныя могилы служатъ какъ бы маяками въ безпредъльной пустынъ, оживляютъ ея ландшафтъ и будто живыя существа что - то разсказываютъ и что - то думаютъ о незнаемой исторіи своихъ строителей. Народъ очень давно подмътилъ впечатльніе, производимое на путника этими гитантами степной равнины и воспълъ его въ своихъ пъсняхъ 1.

Вмъстъ съ тъмъ и позднъйшіе кочевники всегда выбирарали высокую могилу для расположенія вокругъ нея сво-

<sup>1</sup> Ой уполи могыла зъ витромъ говорыла:
Повій, витре буйнесенькій, щобъ я не чорнила!
Щобъ я не чорнила, щобъ я не марнила;
Щобъ на мени трава росла, та ще й зеленила!..
И витеръ не віс, и сонце не гріс,
Тильки въ степу пры дорози трава зеленіс...

его коша или временной стоянки. Туть они размѣщали свои повозки и палатки, строили даже хаты, а сверху кургана наблюдали за стадами. Съ большаго кургана по прямой линіи привычнымъ глазомъ степняка можно ясно видѣть очень напалекое разстояніе.

Для кочевника во внутренней степи всего труднъе было добывать себъ водопой. Колодцы, копани, или же родники, криницы, существовали на днъ глубокихъ и далекихъ балокъ; поэтому и самое мъсто коша обыкновенно выбиралось вблизи ръкъ и ръчекъ или такихъ мъстъ, гдъ издревле существовали копаные колодцы и родники — криницы. Это было единственное недвижимое, не перевозимое и не переносимое имущество степняковъ, которымъ обыкновенно пользовался каждый родъ особо, и изъ-за котораго въроятно много происходило у нихъ браней, ссоръ и междоусобій.

Существенная сила степной жизни для человька, заключалась однако не въ стадъ, но въ быстромъ конъ. Это благородное животное для степняка являлось вторымъ его существомъ. Безъ коня онъ не могъ ухаживать за своими стадами, пасти ихъ и защищать отъ воровъ людей и отъ воровъ звърей. Притомъ степь, безпредъльно ровное и открытое пространство, нигдъ не представляетъ никакой защиты. Эту защиту возможно находить только въ быстротъ передвиженія, ибо спрятаться отъ врага некуда и должно искать спасенья только въ быстромъ бъгъ коня.

Въ лъсу каждое дерево каждый кустъ способствують къ оборонъ и могутъ укрыть всякій слъдъ. Но въ степи все открыто и всякое движеніе на ладони. Ни засады, ни обороны устроивать негдъ и приходится бъжать, уноситься на конъ, что для кочевниковъ съ самыхъ древнъйшихъ временъ служило единственнымъ способомъ всякой обороны. Зато кочевникъ такъ любилъ и уважалъ коня, что почиталъ беззаконнымъ и безчестнымъ запрягать въ повозку даже и негоднаго; на это искони были опредълены волы.

По самой срединь нашихъ южныхъ безльсныхъ приморскихъ степей, существовало одно мъсто, которое все было покрыто льсомъ и у древнихъ грековъ такъ и прозывалось Илея, Льсъ, а по русски Олешье. Это мъсто находилось въ

устьв Дивира, на левомъ, восточномъ его берегу, где и теперь существуеть на мъстъ древняго, новый городъ Алешки 1. Лъсъ отсюда простирался по Днъпру и дальше къ съверу, особенно по теченію р. Конки, отъ самаго ея впаденія въ Днепръ и по всемъ рукавамъ Днепра, образующимъ многочисленные широкіе поемные луга, называемые плавнями. Затемъ все острова нижняго Днепра тоже были покрыты льсомъ, такъ что, особенно въ глубокой древности, этотъ льсь начинался почти отъ самыхъ пороговъ и при устью обнималь всв близлежащіе заливы, озера и Переконскія болота. Въ средніе въка здъсь гнъздился какой-то безпокойный народъ, заставлявшій много говорить о немъ и о такъ называемыхъ Меотійскихъ, то есть здёшнихъ болотахъ, которыя по тогдашнимъ понятіямъ были одно и тоже съ Азовскимъ моремъ. Кочевники приходили въ эти дуговыя и лёсныя мъста на зиму, ибо здъсь, въ низменныхъ мъстахъ, близь моря и въ лъсу было теплъе и представлялось больше защиты отъ зимнихъ вьюгъ и вътровъ, какъ для скота, такъ и для людей. Хозяева близлежащихъ степей и теперь перегоняють сюда на зиму стада овець для болье привольнаго кормаци защиты отъ стужи.

Надо замътить, что въ южной Русской ръчи такія поемныя, покрытыя сплошнымъ лъсомъ низины носятъ собственное названіе луговъ. Внизу Днъпровскихъ пороговъ, гдъ нъкогда существовала Запорожская Съчь, все низменное пространство Днъпровскихъ разливовъ, еще и теперь покрытое густымъ лъсомъ, такъ и называлось: Великій Лугъ. Въ южномъ языкъ лугъ стало быть значитъ лъсъ, совсъмъ противоположно съверному понятію о лугъ, какъ о поломъ, безлъсномъ чистомъ мъстъ. Въ такомъ различіи смысла для одного и того же слова выразились только различныя свойства степной и лъсной природы. Въ южныхъ полевыхъ

¹ У Прокопія, писателя VI в., вся эта страна именуется Элиссією, Эвлисією. По другимъ писателямъ здёсь существоваль городъ Элиссосъ, обозначаемый на итальянскихъ картахъ elexe, elice, erexe, erese (Древности Геродотовой Скифіи, Выпускъ II, Спб. 1872, статья г. Бруна, стр. XXVII), что все вмёстё, отъ VI до XIV вёка, только огречиваетъ и одатыниваетъ тоже самое коренное славянское имя Олешье. Оль ха, Ело ха въ старинномъ топографическомъ языкъ означало болото, водяное, поемное мёсто, покрытое кустарникомъ и мелколёсьемъ.

и степныхъ краяхъ лѣсная растительность, какъ мы говорили, держится по преимуществу только въ низменныхъ, сравнительно съ другими наиболѣе влажныхъ мѣстахъ; оттого прямое понятіе о лугъ, какъ о поемной низменности, перешло въ исключительное понятіе о всякомъ лѣсъ 1.

Жизнь въ чистомъ полъ и жизнь въ лъсу воспитывали и самыхъ людей весьма различно. Наше Русское Поле отличалось своею плодоносною черноземною почвою, вознаграждавшею всегда съ избыткомъ даже самый легкій трудъ земледъльца. Оно лежало въ климатъ болъе тепломъ, чъмъ лвсная сторона и потому представляло множество облегченій и удобствъ для жизни, въ иныхъ случахъ совсвиъ устранявшихъ особенную заботу о завтрешнемъ днв. Часто случалось, что сжиная свой хлъбъ, земледълецъ не заботился о будущемъ посъвъ, такъ какъ для такого посъва бывало достаточно одной падалицы, то есть упавшаго зерна при уборкъ, которое, вспаханное потомъ деревяннымъ раломъ, приносило на будущее лъто тоже не малый плодъ. Такъ точно и всъ другія хозяйственныя произрастенія въ изобиліи давали плодъ каждому доброму и старательному и даже нестарательному хозяину. Для скота всегда было приволье и кормъ на тучныхъ дугахъ широкаго поля. Устройство самаго жилища вовсе не требовало отъ поселянина столькихъ трудовъ, заботъ и хлопотъ. Изъ хвороста и глины, перемъщанной для связи съ навозомъ, онъ лепилъ себъ на нъсколькихъ столбахъ хату, покрывая ее пшеничною соломою или тростникомъ. На южномъ солнцъ, чъмъ дольше хата стояла, тъмъ становилась кръиче и суше и никакіе дожди ей не были опасны, ибо тоже солнце тотчасъ все высушивало. На съверъ такая хата отъ въчной продолжительной мокроты разлизлась бы и развалилась бы по составамъ. Постоянное возобновленіе обмазки глиной, а для чистоты мёломъ, такъ легко, что этимъ дёломъ издревле занимаются только женщины; онт же на половину строять и самую хату, ибо смазка изъ глины ея стънъ есть какъ бы наследственная ихъ обязанность. Затемъ и известная чи-

<sup>1</sup> Максимовичь: Откуда идетъ Русская Земля, стр. 134 (примвч. 60).



стота южныхъ крестьянскихъ жилищъ вполнѣ также зависить отъ неизбъжнаго возобновленія ихъ обмазки глиною и особенно мѣломъ. Простой мѣлъ играетъ здѣсь роль премудраго воспитателя, распространителя и охранителя крестьянской чистоты и опрятности, ибо выбѣленная хата сама уже указываетъ, что всяческая грязь, какъ въ сѣверныхъ избахъ, въ ней непозволительна.

И всему этому главнымъ образомъ способствуетъ болѣе теплый климатъ и болѣе яркое и горячее солнце.

-0.0000 0 0

Какъ для степняка - кочевника его основную силу и второе его существо представляль конь, такъ и для степнаго земледъльца, жившаго въ полъ, истинною его силою и вторымъ его существомъ былъ сивый волъ.

Безъ вола южный поселянинъ, какъ безъ рукъ, совстмъ пропалъ и погибъ. Никакая лошадь въ грязную погоду не вывезетъ по чернозему и самое себя; а волъ ступаетъ себъ тихо и мърно и перевозитъ такія тяжести, какихъ и цълый табунъ коней не сможетъ съ мъста тронуть, не говоря о томъ, что поднимать подъ пашню плугомъ черноземную новину, только и возможно въ нъсколько паръ воловъ.

Но волъ, какъ второе существо южнаго человъка, по необходимости вселялъ въ своего хозяина и свои обычаи и нравы: свое упрямство, неповоротливость, медлительность, не только въ поступкахъ и дъйствіяхъ, но даже въ мысляхъ и понятіяхъ. Ни что вокругъ не устремляло южнаго поселянина къ быстрому соображенію, къ быстротъ пониманія, къ быстрой догадкъ и смъткъ, чъмъ въ особенности отличается съверный поселянинъ. Хозяйство южнаго человъка все проходило на волахъ, тихо, спокойно и медленно. Онъ никогда не испытывалъ особенно горячей поры въ своихъ работахъ и заботахъ; его существованіе вполнъ было обезпечено его мягкою, доброю, нъжною природою. Оттого и самая его пъсня звучитъ больше радостью, любовью, беззаботнымъ весельемъ, чъмъ тяжелымъ трудомъ и тяжелымъ горемъ жизни, оскорбленной самою природою.

Но и на югъ среди чистаго поля и широкаго раздолья, посреди благодатной природы, долгое время существовало свое горе, хотя и не такое обидное, какое дается со стороны природы, которое побороть нельзя, которое безвыходно и приводить человъка въ отчанніе. На югѣ съ этимъ горемъ можно было бороться, можно было его побъдить. И однако цѣлые въка его побъдить было невозможно; цѣлые въка оно
отравляло и раззоряло южную жизнь и не давало ей собираться въ живое, могущественное единство.

Южное Русское Славянство своими широкими полями прилегало, какъ мы говорили, къ безводной степи, гдъ нельзя было заниматься земледъліемъ и гдъ по этому странствовали только одни кочевники. Эти-то кочевники, это идолище, чудище поганое, никогда не давало покоя обитателю нашего поля.

Выждавъ время и удобный случай, оно внезапно набрасывалось на полянина-земледъльца, грабило его, сожигало его хаты, угоняло скоть, уводило въ плънъ людей. Въ этихъ обстоятельствахъ не помогали иногда и кръпкіе города. Очень естественно, что южный земледълець должень быль жить всегда на-готовъ для встръчи врага, для защиты своего паханаго поля и своей родной земли. Важивищее эло для осъдлой жизни заключалось именно въ томъ, что никакъ нельзя было прочертить сколько нибудь точную и безопасную границу отъ сосъдей степняковъ. Эта граница ежеминутно нерекатывалась съ мъста на мъсто, какъ та степная растительность, которую такъ и называютъ Перекати-Полемъ. Нынче пришелъ кочевникъ и подогналъ свои стада или раскинулъ свои палатки подъ самый край паханой нивы; завтра люди, собравшись съ силами, прогнали его, или дарами и объщаніемъ давать подать удовлетворили его жадности. Но кто могъ ручаться, что послъ завтра онъ снова не придетъ и снова не раскинетъ свои палатки у самыхъ земледвльческихъ хатъ. Поле, какъ и море-вездъ дорога и невозможно въ немъ положить границъ, особенно такихъ, которыя защищали бы такъ сказать сами себя. Въ такихъ обстоятельствахъ очень естественно, что население въ иныхъ, наиболье бойкихъ мьстахъ, выставляло живую границу изъ людей, всю жизнь отдававшихъ полевой войнъ. Естественно, что въ иныхъ мъстахъ население по необходимости становилось козакомъ, почти такимъ же разбойникомъ - степнякомъ, отъ котораго должно было защищаться. Такимъ образомъ на полевой нашей окраинъ съ незапамятной древности должны были существовать дружины удальцевъ, не при-

надлежавшихъ ни къ земледъльцамъ, ни къ кочевникамъ, а составлявшихъ особый народъ, даже безъ названія, отъ чего и въ нашей лътописи есть только слабые намеки на его существованіе. Свое названіе эти дружины получали больше всего отъ тёхъ мёсть, гдё они скоплялись, и откуда особенно распространялась ихъ удалая воинственная сила. На намяти нашей исторіи они назвались бродниками, быть можеть оть слова бродить, тоже что и кочевать, или отъ сброда, отъ собранія всякихъ людей. Потомъ они стали прозываться Черкасами, отъ мъста ли или отъ свойства своей жизни, неизвъстно. Наконецъ эти удальцы получили имя Козаковъ, тоже не совсемъ объяснимое, что оно первоначально означало. По всему только видно, что этотъ народъ ни сколько не заботился о своемъ имени. Живя за Днъпровскими порогами, онъ назывался Запорожцемъ; живя на . Дону, онъ назывался Донцемъ. Но любопытно, что еще при Геродотъ, за 450 лътъ до Р. Х., на нижнемъ Днъпръ, который тогда назывался Борисоеномъ, жили Борисоениты-Дибпровцы; а при Птоломев, въ половинъ втораго въка по Р. Х., на повороть Дона жили Донцы-Танаиты. Отчего тъ и другіе прозывались исключительно по имени ръкъ, когда рядомъ съ ними существовали обитатели, называвшіеся своими именами? Не существовало ли и въ тъ времена тойже самой причины, что это были люди, не принадлежавшіе ни къ какому племени, составлявшие собственно сбродъ людей отъ всякихъ племенъ?

Какъ бы ни было, но происхождение нашего козачества должно уходить въ глубокую древность, ибо оно, козачество, есть такъ сказать неизбъжное физіологическое явленіе древнийшей жизни нашихъ украинцевъ, вызванное на Божій свътъ ихъ географическимъ положеніемъ и ходомъ самой исторіи. Круглая беззащитность широкаго чистаго поля создавала по необходимости своего рода защитника; страхъ отъ внезапнаго набъга враговъ создавалъ изъ украинца всегдащняго воина, который по необходимости промышлялъ тъмъ же, чъмъ промышляли настоящіе степняки-кочевники. Такимъ образомъ жизнь въ чистомъ полъ, подвергансь всегдащней опасности, была похожа на азартную игру. "Либо панъ, либо пропалъ" — разносилась тамъ въ народъ пословица, вполнъ выражавшая состояніе тамошнихъ дълъ.

Лъсное мъсто вблизи устья Днъпра, о которомъ мы говорили, было постояннымъ и какъ бы природнымъ козацкимъ гнъздомъ, съ незапамятныхъ временъ. Козачество здъсь нарождалось, безпрерывно возобновлялось само собою, постояннымъ приливомъ всякихъ людей отъ разныхъ сторонъ, или прямо искавшихъ новаго счастья, или убъгавшихъ отъ домашняго несчастья, отъ уголовной бъды, отъ отцовской или властелинской грозы и отъ множества подобныхъ причинъ.

Не то было въ нашей съверной лъсной сторонь. Она тоже жила рядомъ съ дикимъ варварскимъ населеніемъ, иногда бокъ о бокъ съ какимъ-либо Соловьемъ-Разбойникомъ, сидъвшимъ на двънадцати дубахъ и не пропускавшимъ мимо себя ни коннаго, ни пъшаго. Но въ лъсу не то, что въ чистомъ полъ: здёсь вездё можно устроить засаду и вездё можно спрятаться. Здёсь, забравшись въ какую-либо трущобу, можно такъ ее укръпить и защитить, что она не убоится никакого врага. Здъсь вообще работою и трудомъ неуклонно можно подвигаться впередъ и впередъ, можно распространять свои границы, хотя исподоволь, шагъ за шагомъ, но зато твердо, опредъленно и точно, потому что здешнія границы, не такъ какъ полевыя, менте подвижны и переходчивы отъ завоеваній врага. Въ лісу, что бывало сділано въ смыслі освдлости и устройства прочнаго жилья, то пускало глубокіе корни и вырвать ихъ было не легко. Въ немъ конечно нельзя съ такимъ раздольемъ, какъ въ степи, въ полъ, зайдти очень далеко, унестись въ любую сторону и потерять даже собственный следъ. Въ немъ, напротивъ, только по проложенному широко и глубоко следу и возможно какое либо движеніе. Зато однажды, хотя и съ трудомъ, проложенный путь въ лъсу становился на долгое время неизмънною и прямою дорогою ко всякимъ выгодамъ и облегченіямъ жизни. 0.1 - 0.0 - 0.0 - 1 - 10.0

Лѣсъ, по самой своей природъ, недопускалъ дѣятельности слишкомъ отважной или вспыльчивой. Онъ требовалъ ежеминутнаго размышленія, внимательнаго соображенія и точнаго взвѣшиванія всѣхъ встрѣчныхъ обстоятельствъ. Вълѣсу, главнѣе всего, требовалась широкая осмотрительность, ибо кругомъ существовало не одно идолище поганое, а слиш-

комъ много предметовъ, которые столько же, какъ и подобное чудище, препятствовали движенію впередъ. Отъ этого у лъснаго чедовъка развивается совсъмъ другой характеръ жизни и поведенія, во многомъ противоположный характеру кореннаго Полянина. Правиломъ Лъсной жизни было: десять разъ примърь и одинъ разъ отръжь. Правило Полевой жизни, какъ мы упомянули, заключалось въ словахъ: либо панъ, либо пропаль. Полевая жизнь требовала простора дъйствій; она прямо вызывала на удаль, на удачу, прямо бросала человъка во всъ роды опасностей, развивала въ немъ беззавътную отвату и прыткость жизни. Но за это самое она же дълала изъ него игралище всякихъ случайностей. Вообще можно сказать, что Лесная жизнь, воспитывала осторожнаго промышленнаго политическаго хозяина, между тъмъ какъ Полевая жизнь создавала удалаго воина и богатыря, беззаботнаго къ устройству политическаго хозяйства.

Къ тому же для полянина, жившаго въ довольствъ со стороны природной благодати, не особенно требовалась помощь сосъдей. Онъ къ ней прибъгалъ только въ военныхъ случаяхъ, но въ мирной повседневной жизни онъ и на маломъ пространствъ легко могъ завести такое сильное и общирное хозяйство, что оно вполнъ его обезпечивало. Оттого въ его сознаніи не большую ціну иміла мысль устроивать свою землю по плану одного общаго хозяйства, по плану одного господарства, государства. Въ полъ каждое даже мелкое хозяйство могло, спустя рукава, существовать особнякомъ, ни въ чемъ независимо отъ другихъ. Въ лесу и это обстоятельство дъйствовало иначе. Тамъ и люди во многомъ вполнъ зависким другъ отъ друга. Природа ихъ теснила со вскуъ сторонъ. Необходимый просторъ для действій жизни добывался даже и въ малыхъ дълахъ, только при помощи общаго союза и соединенія, по той причинь, что ни одно хозяйство тамъ не было полно: всегда чего - либо недоставало и что необходимо было доставать у сосъда. Въ одномъ мъстъ было много леснаго зверя или рыбы въ водахъ, за то не было хльба; въ другомъ былъ хльбъ, за то не доставало матеріаловь для одежды и т. д. Поле въ этомъ случав представляло. больше полноты и круглоты, даже и для малаго хозяйства. Потребности и нужды его обитателей удовлетворялись легче и независимъе отъ сосъдей и потому каждая отдъльная Земля тамъ въ полной мъръ была самостоятельнымъ господарствомъ.

Къ этому присоединялась еще едвали не самая важная причина, почему южные Славяне искони жили въ раздъльности и сохранили навсегда стремленіе жить особнякомъ. Всъ ръчныя области въ полосъ Поля по природъ были раздъльны между собою, всъ главныя ръки текли оттуда въ море, каждая особо. По этому Днъстръ, Бугъ, Днъпръ и Донъ очень рано собираютъ на своихъ берегахъ вполнъ независимыя поселенія, которыя нисколько не нуждаются другъ въ другъ и дъйствуютъ всегда особнякомъ. Днъстръ нисколько не зависъль отъ Днъпра, а Днъпръ отъ Дона.

Между тымъ всё рын съверной страны постоянно находились въ зависимости отъ сосъдей и посредствомъ устьевъ и переволоковъ всё сплетались въ одну связную и плотную съть, что необходимо должно было выразиться и въ характеръ населенія. Не смотря на природную отдъльность Новгородской ръчной области, она въ своихъ границахъ кръпко связывалась со всею Волжскою областью, а на Волгъ господствующее положеніе было занято Окою, такъ какъ по ней шло къ Волгъ древнъйшее населеніе восточныхъ Славянъ, первыхъ колонизаторовъ здъшняго края, удалявшихся сюда добывать себъ хлъбъ не войною, а земледъльческою работою. На притокахъ Оки естественно и возникла хозяйственная сила всего съвернаго Славянства, очень легко собравшая потомъ всъ раздъльныя Земли въ одно общее хозяйство—господарство.

Мы уже обозначили, что Алаунская или Волжская возвышенность распредёляеть всю страну въ общемъ географическомъ смыслё на четыре главныя доли, соотвётственно странамъ свёта, но точнёе на нёсколько рёчныхъ областей, спадающихъ съ этой высоты въ весьма различныхъ направленіяхъ. Притомъ этою одною высотою еще не вполнё опредёляется распаденіе рёчныхъ областей въ разныя стороны. Нёсколько южнёе и восточнёе Волжской возвышенности, существуетъ другая возвышенность, которую можно обозначить Донскою, такъ какъ съ нея на югъ течетъ Донъ съ своими притоками, а на сѣверъ Ока также со мно-

тими притоками. Эта самая возвышенность, проходя отъ запада къ востоку, отъ Орла до Самары, бокъ о-бокъ съ теченіемъ верхней Волги до Камы, заканчивается на Волгъ Самарскою Лукою. Съ нея на съверъ и на югъ, кромъ Оки и Дона, текутъ многія другія значительныя ръки, притоки Оки, Волги и Дона.

Такимъ образомъ по направленію этой возвышенности Русская Страна дѣлится собственно на двѣ почти равныя половины: сѣверную и южную. Отъ этого водораздѣла къ югу и начинается Поле, а къ сѣверу идутъ сплошные Лѣса.

Въ южной половинъ всъ важнъйшія ръки, начиная отъ Днъстра и даже самая Волга, текутъ на югъ, хотя и поворачивають къ востоку, огибая каменную гряду южныхъ степей. Въ съверной половинъ большая часть главныхъ ръкъ течетъ на съверъ и только одна Волга течетъ прямо на востокъ, направляя за собою и всъ свои притоки.

Ръки—земныя жилы, артеріи, но еще правдивъе онъ могуть такъ называться въ этнографическомъ и историческомъ смыслъ. Въ какую сторону онъ текутъ, въ ту сторону течетъ и народная жизнь. Поэтому весь нашъ югъ, протекая своими ръками въ моря Черное, Азовское и Каспійское, уносилъ туда и всъ стремленія южнаго народа. Съ самыхъ древнъйшихъ временъ, какъ увидимъ, еще отъ временъ Киммеріанъ, южное населеніе постоянно отливало болье или менъе сильными потоками во всъ окрестныя мъста Чернаго и даже Каспійскаго моря, не говоря о ближайшемъ Азовскомъ, которое для этого населенія искони было внутреннимъ озеромъ.

Вотъ по какой причинъ древность очень хорошо знала гдъ находится Скивія, а средній въкъ очень твердо помнилъ, что въ этомъ углу существуютъ Меотійскія болота, Азовское море съ близлежащими заливами Гнилаго моря и Днъпровскимъ Лиманомъ, откуда подымаются не только туманы, но и страшныя силы варварскихъ набъговъ. Съ другой стороны и варвары, населявшіе наши южныя ръки, очень хорошо знали, что на томъ берегу Чернаго моря существуютъ богатые города, что за Кавказомъ къ Каспійскому морю прилегаютъ очень богатыя торговыя и промышленныя, счастливыя области, въ которыхъ ръки текутъ медомъ въ молочныхъ берегахъ.

Само собою разумѣется, что нашимъ варварамъ не пришло бы въ голову, что существуютъ на свѣтѣ такія страны, еслибъ не разсказали имъ объ этомъ греческіе же города, сидъвшіе по нашимъ же морскимъ побережьямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что эти торговые города изъ зависти, изъ соревнованія, изъ-за какой либо обиды, указывали не только пути, какъ туда проникать, но основательно объясняли и всѣ обстоятельства, въ какое время выгоднѣе сдѣлать нападеніе.

Какъ бы ни быдо, но нашъ Полевой и Степной приръчный югь очень хорошо зналь не только плаваніе на тотъ берегъ Чернаго моря, но и вст тесныя ущелья кавказскихъ проходовъ, когда набъгъ предпринимался сухимъ путемъ. Онъ вообще смотрълъ на эти южныя загорскія и заморскія страны, какъ мы теперь смотримъ на Западъ Европы. Тамъ живетъ образованность, высшая культура, т. е. живетъ богатство, довольство жизни, даже роскошь. Мы теперь уносимся въ Европу для пріобрътенія этой образованности, для пріобрътенія познанія, просвъщенія и всякихъ плодовъ цивилизаціи. Древній нашъ варваръ уносился на Черноморскій и Закавказскій югъ тоже для пріобратенія плодовъ развитія, но однихъ только матеріальныхъ, и пріобраталь онъ ихъ не уплатою собственных в денегь, а мечемъ и грабежемъ. Конечно, и его вызывала къ походу таже сила, какая двигаетъ и нами-бъдность, недостатокъ потребныхъ вещей.

Такимъ образомъ народныя стремленія нашего юга, кому бы они не принадлежали, Славянамъ или другимъ народамъ, постоянно были направлены къ югу же. Естественно что они должны были окончиться водвореніемъ у насъ южной цивилизаціи, какъ и случилось уже на памяти нашихъ лѣтописей, когда наконецъ всенародно была принесена къ намъ Христова Въра.

Какъ увидимъ, вся исторія нашего юга, то есть вся его жизнь дъйствовала именно въ этомъ направленіи. Коренною силою этой исторіи съ незапамятныхъ временъ былъ Днъпръ. Его правою рукою былъ Днъстръ, а лъвою Донъ. Съ Днъстра шла дорога за Дунай, куда главнымъ образомъ и тъснился избытокъ нашего населенія; съ Дона продегала дорога и на Волгу въ Каспій, и къ Кавказскимъ

горамъ, куда тоже постоянно тъснилось Донское насе-

Южная наша исторія однако сильно тянула также и на Западъ Европы, не смотря на то, что въ эту сторону отсюда не было рѣчной большой дороги, а лежаль здѣсь сплошной и высокій материкъ, съ котораго всѣ рѣки текли въ нашу же равнину, одни въ область Днѣпра, другія въ Дунай и въ Черное моря. Но по верховьямъ этихъ рѣкъ существовала на Западъ сухопутная дорога, которая въ сущности была переваломъ, переволокомъ изъ нашихъ рѣчныхъ областей въ рѣчныя области западнаго Славянства.

Этотъ перевалъ протягивался по предгорьямъ и по направленію Карпатскаго хребта, серединнаго м'єста для вс'єхъ Славянскихъ племенъ. Съ него, какъ изъ одного узла, ръки направляются и въ нашу сторону, и далеко на съверо-западъ, въ сторону Балтійскаго моря. Здёсь вершина Черноморскаго Дивстра очень близко подходить къ вершинв Сана, верхняго притока Балтійской Вислы, и къ вершинъ Западнаго Буга, средняго притока той же Вислы. Отсюда же нъсколько дальше беретъ начало сама Висла и рядомъ съ нею Одра (Одеръ) важивишія Славянскія ръки Балтійскаго Поморыя, отдыляющія полуостровный Западъ Европы отъ Восточной ея равнины. Такимъ образомъ, на этомъ перевалъ самою природою связань узель Славянской жизни, направлявшій свои нити къ двумъ знатнъйшимъ морямъ. Вотъ почему на этомъ самомъ перевалъ или вообще вблизи его начинается и древнъйшая исторія Славянъ.

Карпатскія горы въ нѣкоторомъ отношеніи были въ свое время Славянскимъ Кавказомъ. Здѣсь съ незапамятныхъ временъ крѣпко держался корень всего Славянства; отсюда онъ отдѣлялъ стволы и вѣтви по всѣмъ направленіямъ. По крайней мѣрѣ въ древнѣйшихъ преданіяхъ Славянства о своемъ происхожденіи сѣверныя племена указываютъ обыкновенно на Югъ, южныя—на Сѣверъ; и тѣ и другія, какъ на свое средоточіе, на прикарпатскую страну. Самое имя Карпатъ олатынено, изъ Славянскаго Горбъ-Гора. Для Славянства Карпатскія горы всегда были природною твердынею, крѣпкою и надежною опорою въ борьбъ съ иноплеменниками.

Карпатскій переваль служиль, какь мы сказали, сухопутною дорогою изъ нашей страны въ собственную Европу. Онъ въ восточной половинъ искони заселенъ былъ русскимъ племенемъ и посредствомъ двухъ большихъ ръчныхъ путей къ Балтійскому морю, по Вислъ и Одръ, связывалъ интересы Черноморья съ Варяжскимъ моремъ. По многимъ намекамъ исторіи видимо, что на Балтійскомъ Поморьв, въ иныхъ случаяхъ, хорошо знали, что происходило на Черномъ, и на Черномъ моръ тоже хорошо знали, что и на Балтійскомъ Поморьъ живутъ родные же люди. Вообще, владъя Карпатскимъ переваломъ, русскій Днъстровскій и Днъпровскій югъ должень быль имъть хорошія свъдънія объ этомъ Славянскомъ Поморью, а Поморье съ своей стороны не могло не знать Балтійской дороги къ нашему Русскому съверу:

Славянская жизнь, такимъ образомъ, особенно во времена великаго переселенія народовъ, много ли, мало ли, но двигалась вокругъ и по нашей равнинъ, отъ Карпатъ Вислою и Одрою въ Балтійское море, оттуда въ Нъманъ, въ Двину, въ Неву на Волховъ и Ильмень, а съ Ильменя въ Дибпръ на Черное море и къ тому же Карпатскому хребту.

man man a ma

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE Съверная половина Русской Страны по теченію ръкъ распредвляется собственно на двъ области. Въ западномъ ея углу всв рвки текуть къ свверу, отчасти въ Балтійское море, отчасти въ Финскій заливъ и Ладожское озеро и на дальнемъ свверъ-въ Бълое море. Это область большихъ озеръ и морскихъ заливовъ. Здъсь Славниское население сосредоточивалось въ особую силу на озеръ Ильменъ, въ серединномъ мъсть всего края, если отделить отъ него Бъломорскую сторону, которая составляла только его промышленный придатокъ, какъ бы отхожую пустошь. Озеро Ильмень, по южному Лиманъ, служить въ дъйствительности Лиманомъ или широкимъ устьемъ для множества ръкъ. Одному льтописцу старые люди сказывали, что въ Ильмень течетъ 300 ръкъ. Естественно, что всъ эти ръки, протекавшія къ одному устью, связали и самое население въ одно цълое, которое, какъ племя, носило собственное имя Славянъ. А если имя: Славяне, какъ очень въроятно, прежде всего показалось на западъ виъстъ съ именемъ Нъмецъ-Германецъ,

въ той странъ, гдъ Славяне, гранича съ Нънцами, хотъли себя обозначить Словесными, въ противоположность Нънымъ-Немцамъ, то это обстоятельство можетъ указывать, если не въ полной мъръ, то весьма значительною долею на западное происхождение Новгородскаго Славянства, именно съ Венедскаго Птоломеева залива, отъ устьевъ Одры и Вислы, отчего сосъдніе Чудь-Эстонцы и до сихъ поръ называють Русскихъ Виндлайнэ, Венелайнэ. Поморскихъ Славянъ конечно занесла въ нашу страну торговля мъховымъ товаромъ. Несомнанно, что они первые, при помощи нашего Славянства, открыли путь изъ Варягъ въ Греки. Когда это случилось, исторія не помнить, но въроятное соображение всегда останется на сторонъ того предположения, что одноплеменникамъ продагать путь по своей же землъ было естественные, чымы пускать по немы чужой народы, Готовъ или Норманновъ. Во всякомъ случав это совершилось еще за долго до извъстнаго начала нашей исторіи.

Итакъ Ильменская область вмъсть съ областью Кривичей, жившихъ на верху Западной Двины, тянула больше всего въ Балтійское море и стало быть на западъ, въ Европу. Однако этотъ путь въ Европу былъ такъ кривъ и обходистъ, что никакъ не могъ принести намъ той пользы, какую слъдовало бы ожидать. Върнъе сказать, это было изъ нашей страны волоковое окно въ европейскую сторону, сквозь которое стъсненнымъ путемъ и проходили наши связи съ европейскимъ міромъ. Въ послъдствіи это окно было совсъмъ даже закрыто европейскими врагами.

Но надо сказать, что это окно потому и существовало, потому и возродилось на этомъ мъстъ, что въ немъ имъло нужду больше всего европейское же побережье Балтійскаго и Нъмецкаго моря. Ильменскіе Славяне въ этомъ случать были только посредниками торговли между европейскимъ стверомъ и внутренними областями нашей страны. Притомъ въ Старой Ладогъ, древнъйшемъ поселеніи нашихъ Славянъ у входа въ Балтійское море, и въ Новгородъ, который быть можетъ былъ только Новою Ладогою, европейцы, покрайней мъръ Скандинавы, получали не одни мъхъ: сюда привозились и греческіе, и восточные товары, особенно дорогія цвътныя ткани, шелковыя, золотныя, шерстяныя, и различныя индъйскія праности, которыя на дальнемъ европейскомъ съ-

веръ представляли вообще большую ръдкость. Въ Новгородъ такіе товары могли появляться только посредствомъ его сношеній по Волгъ съ далекимъ востокомъ, а по Днъпру съ греческими городами, покрайней мъръ съ Византіей.

Поэтому открытіе пути изъ Варягъ въ Греки по Дивпру должно относиться къ очень давнему времени, ибо въ 6-мъ в. по всёмъ признакамъ онъ несомнённо уже существовалъ. Отсюда становится очень понятною необыкновенная тесная связь Новгорода съ Кіевомъ, которою прямо открывается наша исторія еще при Рюрикъ. Отстранивши ученые предразсудки о томъ, что не только торговлъ, но и всему насъ научили Варяги - Скандинавы, мы, на основаніи разнородныхъ свидътельствъ древности, легко можемъ сообразить, что этотъ путь впервые быль проложень и наторень, какъ привычная тропа, никъмъ другимъ, какъ исключительно самими же Славянами, жившими по сторонамъ этого пути. Они первые повезли и свои, и греческіе, и восточные товары на потребу бъдному Скандинавскому съверу и конечно первые же разсказали Варягамъ-Норманнамъ, сюда явившимся, что пройдти здёсь можно и очень легко.

Греческій путь по нижнему Днёпру извёстень быль еще Геродоту, писавшему свою исторію за 450 льтъ до Р. Х. Можемъ полагать, что и тогда уже существовало на Дивпрв, въ Кіевской сторонъ, какое либо средоточіе для обмъна греческихъ произведеній на туземные товары, такъ какъ Геродотъ прямо и точно говоритъ, что здешние туземцы торговали хльбомъ. Быль ли то Кіевь или другой какой городъ, это все равно. Но Кіевъ, находясь такъ сказать на устьъ множества ръкъ впадающихъ передъ нимъ въ Дивиръ, составляя узель для всего Дивировского семейство рекъ, долженъ былъ возникнуть самъ собою, по однимъ естественнымъ причинамъ, какъ складочное мъсто для Днъпровскаго съвера, смотръвшаго отсюда прямо на Греческій югъ, ибо здъсь Дивиръ дълился какъ бы по поламъ между съверомъ и югомъ. Кієвъ такимъ образомъ созданъ былъ потребностями и нуждами съверной стороны, которая, кромъ другихъ предметовъ, прежде всего нуждалась въ хлъбъ, такъ какъ въ хлъбъ же нуждались и греческіе черноморскіе города. Кіевъ возродился на границъ Лъса и Поля и потому всегда служилъ сердцемъ для сношеній славянскаго съвера и греческаго

юга. Когда въ этомъ сердцъ затрепетала народная жизнь, то естественно, что къ нему потянуль и Ильменскій край, и дорога изъ Чернаго моря въ Балтійское проложилась сама собою безъ всякой указки со стороны какого-бы то ни было чужаго народа. Прямъе всего дорога лежала по Западной Двинъ въ Березину и оттуда уже въ Днъпръ. Такъ и было въ самомъ началъ, когда Березина почиталась верхнимъ Дивпромъ и давала всему Дивпру имя Борисеена. Это было во времена Геродота. Но во времена Птоломея, въ половинъ втораго въка по Р. Х., то есть спустя 600 лътъ послъ Геродота открывается и настоящій Дивирь, текущій съ Волжской возвышенности. Это означало, что покрайней мъръ съ этого уже времени открылся и самый путь изъ Варягъ въ Греки, то есть путь отъ Ильменской стороны, который послъ, не смотря на кривизну и дальній обходъ передъ Березинскимъ путемъ, получаетъ преобладающее значение. А съ своей стороны можетъ свидътельствовать, что Ильменская Страна, была способные вести мирное дыло торговыхъ оборотовъ, по той конечно причинъ, что ее сталъ населять промышленный Славянскій народъ, пришедшій на озера и въ непроходимыя болота разумъется не столько для земледълія, сколько именно для торговаго и всякаго другаго промысла. Этотъ народъ могъ двигаться сюда не иначе какъ съ Дивпровскихъ же притоковъ, но, судя по имени Славянъ, онъ могъ получить значительное приращеніе, какъ мы сказали, и изъ-за моря, съ Славянскаго Поморья между Лабой, Одрой и Вислой.

Новгородъ, подобно Кіеву, также стоитъ на устьт многихъ ръкъ и является такимъ же узломъ для этихъ ръкъ, текущихъ отъ Днъпровской стороны къ съверу. Эти двъ ръчныя области отдъляются другъ отъ друга только Волоковскимъ лъсомъ, Алаунскою возвышенностію, на которой и господствовало отъ древнъйшихъ временъ наше Съверное Славянство.

Отсюда ему открывалась новая дорога прямо на Востокъ, по руслу Волги. Естественно, что и по этой дорогъ Русское Славянство начало свои пути тоже въ очень отдаленное время. Оно двигалось по этому пути и съ верху, изъ Лъса Волховъ или Волоковъ, и съ южнаго бока отъ Днъпровской Десны прямо по Окъ, стало быть прямо къ середней Волгъ.

Теченіе Оки до ея впаденія въ Волгу равняется теченію до того же мъста самой Волги. Въ этомъ углу между двухъ потоковъ Оки и Волги очень рано образовалась область Ростовская, которая своимъ именемъ Ростовъ показываетъ однако, большое родство съ Днъпровскою Росью и ея притокомъ Ростовицею, почему можно заключить, что и самое имя Рось, Росса въ древнее время тоже произносилось, какъ Ростъ. Можно гадать, что Ростовъ приволжскій получилъ начало еще въ то время, котда по всей нашей странъ господствовало имя Роксоланъ, которые, если хаживали на самыхъ Римлянъ за Дунай, то очень могли ходить и на съверъ къ Ростовской Волгъ.

Какъ бы ни было, но русло Волги и русло Оки съ незапамятныхъ временъ сдълались поприщемъ для Славянской предпріимчивости, пробивавшейся по этой широкой дорогъ дальше къ Востоку. Въ началъ нашей исторіи Руссы были уже свои люди въ Волжской Болгаріи, близь устья Камы; были свои люди и въ далекой Астрахани, въ устьяхъ Волги, на Каспійскомъ моръ.

Есть соображенія, какъ увидимъ, что дорога въ Каспійское море съ глубокаго сввера существовала еще при Александръ Македонскомъ. Тогда было извъстно, что изъ Каспійскаго моря можно проплыть узкимъ проливомъ въ Съверный Океанъ, который по тогдашнимъ понятіямъ начинался отъ Балтійскаго побережья. Это была географическая ощибка, возникшая однако не безъ причины, а именно потому, что такимъ путемъ по Волгъ по всему въроятію на самомъ дълъ проходили въ съверныя моря.

Стоитъ только побывать на Волгѣ чтобы увидѣть, что промышленныя силы народа нигдѣ не могли найдти лучшато и способнѣйшаго мѣста для своихъ дѣйствій. Природа здѣсь, хотя и не столько благодатная, какъ на Днѣстровскомъ, Днѣпровскомъ и Донскомъ югѣ, но вполнѣ обезпечивающая всякій трудъ частію даже и земледѣльческій и особенно промысловой. Естественныя богатства всего края, самыя разнообразныя, начиная отъ лыкъ и оканчивая желѣзомъ, а при этомъ открытые во всѣ стороны пути сообщенія по безчисленнымъ рѣчнымъ системамъ, доставлявшіе скорую возможность сбыта, ожидали только рабочихъ

и смътливыхъ рукъ, которыя и явились здъсь со стороны Окили солстороны верхней Волги.

Такимъ образомъ въ очень давнюю пору здёсь произошло смъщение племенъ Русскаго Славянства самихъ по себъ, а также съ Финскими племенами Веси, Мери, Муромы, Мещеры, въ одно новое племи, которое въ последстви стало именоваться Великорусскимъ. Пришедшіе сюда Вятичи съ Оки и Радимичи отъ Сожа, Кривичи съ верхняго Днъпра и Славяне-Новгородцы отъ Ильменской стороны слились въ одинъ народъ, превратившій мало по малу все Финское населеніе страны въ чистое Славянство. Они пришли сюда кормиться работою. А такъ какъ и въ здёшнихъ мёстахъ на земледъліе надежда была не великая, не то, что на югъ, въ полъ, то весь ихъ смыслъ устремился на разноличную обработку всякихъ другихъ земныхъ даровъ и всего того, что только было потребно населенію близкаго и далекаго по-Волжья. По этой причинъ съ незапамятнаго времени здёсь явились цёлыми деревнями и даже цёлыми городами плотники, каменьщики, кузнецы, кожевники, ткачи, лапотники, сапожники, мельники, коробейники или сундучники, огородники, садовники и т. д. Словомъ сказать, здёсь для Русскаго Славянства образовалась сама собою какъ бы особая ремесленная и промышленная школа, гдф были бы способныя руки, а выучиться было можно всему на свътъ. Естественно что накопленный товаръ, какъ и накопленное знаніе всякаго мастерства и ремесла требовали разноски и распространенія ихъ по всёмъ мёстамъ, гдё что надобилось. Отсюда сама собою возникала торговая предпріимчивость и странствованіе за работою рабочихъ артелей и за товаромъ и съ товаромъ купецкихъ артелей, такъ что населеніе становилось по необходимости кочевымъ, по крайней иврв въ смысле постояннаго ухода на промыселъ, на торгъ, на работу.

Особая подвижность и предпріимчивость жизни на мирномъ поприщъ промысла и работы развивала въ здѣшнемъ народъ не только особую ловкость и смѣтливость во всякихъ дѣлахъ, но и особую потребность въ житейскомъ порядкъ и въ правильномъ устройствъ хозяйства, безъ чего и на самомъ дѣлѣ ни торгъ, ни промыслъ и никакая работа идти не могли.

Вотъ по какимъ причинамъ далекая Суздальская сторона въ нашей землъ и въ нашей исторіи очень рано безъ всякихъ воинственныхъ походовъ и завоеваній становится очень сильною, господствуетъ надъ остальными княжествами, а потомъ втягиваетъ въ свое русло и всю исторію Русской Страны. Сила Суздальской земли была сила промысла и работы, а стало быть и сила устроеннаго хозяйства. Ен побъды надъ остальными силами земли были побъдами рабочаго, промышленнаго и торговаго плеча надъ владычествомъ исключительно военно - дружинныхъ порядковъ, установленныхъ больше всего силою одного меча и мало заботившихся объ устройствъ прочнаго хозяйства, не для себя только, но и для всего народа.

Такимъ образомъ этотъ, сравнительно не великій, уголъ между Окою и Волгою самъ собою возродился въ великую земскую и государственную силу всей Русской земли, сталъ ея настоящимъ сердцемъ, отъ котораго естественно сдълались зависимыми и всъ другіе близкіе и далекіе края Руси. Всъ политическія побъды этого угла совершились только потому, что была велика его промышленная способность и сила.

Рядомъ съ Суздальскою страною, въ незапамятное тоже время, образовалось народное Славянское средоточіе на переваль изъ средней Оки къ верхнему Дону. Это была Земля Рязанская, очень плодородная и богатая всёми тёми дарами природы, какихъ искони требовалъ въ древнее время Воспорскій греческій югъ, а въ послёдствіи Генуэзская торговля, почему мы можемъ гадать, что существованіе въ этомъ крав всякаго промысла принадлежитъ къ самымъ давнимъ временамъ, о которыхъ исторія оставила намъ одни только намеки.

Отъ впаденія Оки Волга продолжаєть своє теченіе дальше на Востокь до самаго впаденія Камы. Тамь она круто поворачиваєть къ югу, отдаваясь направленію Камы, которая течеть прямо отъ сѣвера. Кама такая рѣка, что во многомь поспорить съ Волгою. Она гораздо полноводнѣе Волги, течеть быстрѣе Волги, вода въ ней чище и лучше Волжской, оттого и ен рыба предпочитается Волжской.

Все это приводить къ тому, что неизвъстно, Волга ли течетъ дальше впаденія Камы или это сама Кама, текущая по собственному направленію отъ ствера на югъ, въ которую Волга впадаетъ почти подъ прямымъ угломъ, съ запада. Это тымь болые сомнительно, что отсюда начинается совсымь иной міръ жизни, болье соотвътствующій Камской области, чъмъ Волжской, отъ ея истоковъ. Въ древнія времена, особенно Каспійскіе жители на самомъ діль нижнюю Волгу почитали продолжениемъ течения Камы. У нихъ на это были еще и тъ причины, что въ верху Камы, вообще по близости Урала, тогда существовала страна весьма богатая и промышленная извъстная въ послъдствіи, въ 9-мъ в., подъ именемъ Біарміи, Перми, которая вела съ прикаспійскими восточными землями весьма дъятельный торгъ. Еще Геродоть за 450 льть до Р. Х. разсказываль объ этой странь чудеса. Въ то время сюда направлялся греческій торговый путь за золотомъ. Геродотъ прямо говоритъ, что золото получалось съ сввера, отсюда. Здвсь гдв-то чудовища Грифы стерегли это золото. Конечно это былъ только главнъйшій товарь, съ которымь рядомь вывозились и другіе металлы, а также дорогіе камни и вмість съ тімь дорогіе мъха. Вотъ предметы, привлекавшіе сюда еще античный міръ. И естественно, что съ того времени должно считать и начало здъшней промышленности, именно горной, оставившей въ Уральскихъ горахъ очень замѣтные памятники своихъ работъ при добываніи металловъ, такъ же какъ и многочисленные памятники своихъ жилищъ по теченію Камы и по Уральскимъ ея притокамъ. Геродотъ зналъ здъшній народъ Иссидоновъ; имя этого народа по всему въроятію сохраняется досель въ имени рьки Исети, текущей съ Уральскихъ горъ къ востоку въ р. Тоболъ отъ того самаго мъста, въ горахъ, гдъ беретъ начало р. Чюсовая, текущая на западъ и впадающая въ Каму повыше теперешней Перми. Здёсь по этимъ объимъ ръкамъ и существовало промышленное сообщение Европы съ Азіею. Царство здъщняго промысла распространялось на все теченіе Камы и несомнънно притягивало къ себъ и верхнюю Волгу, отчего вблизи впаденія Камы съ давняго же времени устроилось то же очень промышленное населеніе, въ последствіи царство Болгарское, явившееся по всему въроятію наслъдникомъ древ-

ньйшаго при-Уральскаго промысла. Можно полагать, что при Геродотъ греческій путь къ Ураду оты греческаго города Ольвін, въ устью Дивира, пролегаль по Дивиру на Кіевъ, -потомъ, по Деснъ и по Окъ на Волгу и до устья: Камы. Геродотъ вообще, какъ купецъ, не сказываетъ, по какимъ мъстамъ въ нашей странъ шла эта дорога, но говоритъ, что ходившіе по ней Скивы и Греки употребляли семь переводчиковъ для семи языковъ, жившихъ по дорогъ. Этотъ Дибпровскій путь могь существовать независимо отъ греческой же дороги изъ Воспора Киммерійскаго по Дону до Царицынскаго перевала въ Волгу, гдъ по Геродоту существоваль богатый деревянный городь Гелонь. Геродоть не даромъ же зналъ народъ Чернокафтанниковъ, жившій въ полось Чернигова, Курска и Воронежа, следовательно и въ Рязанской области. Эти знакомые Геродоту Чернокафтанники могуть также указывать, что существовальные еще путь вверхъ по теченію Дона на переваль черезь Рязанскую область въ Рязанскую и Муромскую Оку. Что этотъ путь существоваль по крайней мфрф въ половинф втораго вфка по Р. Х., на это, какъ увидимъ, есть довольно ясныя показанія:

Если все это было такъ, то верхніе земледѣльческіе Скивы—Днѣпровскіе Славяне еще тогда начали заселять область Оки и двигаться къ Нижегородской Волгѣ. Мы увидимъ, что въ подтвержденіе этому у Геродота существуетъ особое, весьма важное свидѣтельство.

Такъ было или иначе, но достовърно только одно, что почти за пять въковъ до Р. Х. по нашей странъ отъ Днъпра и Дона проходила торговая дорога къ Уральскимъ горнымъ богатствамъ, которая по естественнымъ причинамъ
должна была многому научить здъшнее населеніе и вызвать
въ немъ хотя въ малой мъръ тотъ же предпріимчивый и
торговый духъ, какой проносился здъсь караванами изъ
преческихъ Черноморскихъ городовъ.

Исторія Камской при-Урадьской торговой и промышленной области совсьмъ неизвъстна. Ничего не знаемъ, какъ она существовала, когда была у ней самая цвътущая пора и какимъ образомъ она опустъла, передавши повидимому свое промышленное наслъдство Волжскимъ Болгарамъ. Должно полагать, что древній Уральскій горный промыселъ, а

съ нимъ и промышленная жизнь при-Уральской страны упали еще въ то время, какъ прекратились туда прямые торговые пути съ береговъ Черноморья. Нътъ сомнънія, что направленіе этихъ путей поколебали уже походы на востокъ Александра Македонскаго, растворившаго для Европы широкія двери въ Азію не къ одному золоту.

Съ той поры Пермская страна должна была держаться только сношеніями съ прикаспійскими областями, гдъ около Р. Х. господствовали какіе-то Аорсы, а съ 7-го ст. Хозары, быть можетъ тъже Аорсы, принявшіе только имя своихъ завоевателей. Отсюда только могли идти къ ней надобные южные товары, на которые она вымънивала уже не золото, а больше всего свои мъха, такъ какъ у Каспійскаго моря было съ того времени довольно и своего золота. Затъмъ разорить зажиточность и богатство Пермской страны могли наши же Славяне отъ Новгорода, а также и отъ Волги, если въ этомъ ихъ не предупредили Камскіе Болгары.

Отъ впаденія Камы, поворотивши круто на югъ, Волга уносила промышленную и торговую жизнь съвера прямо въ Каспійское море, гдъ, на ея устьи, искони въковъ существоваль узель, связывавшій интересы европейскаго сввера и азіатскаго востока. Мы упомянули, что около Р. Х. здъсь господствовали Аорсы, которые жили именно при усть Волги, простираясь своими жилищами до самаго Дона. Кто такіе были эти Аорсы, неизвістно, но они и тогда уже торговали съ Мидіею и Вавилоніею, получая оттуда товары на верблюдахъ. Эта торговля началась по всему въроятію гораздо раньше; она существовала еще при владычествъ древнихъ Персовъ, ибо Геродотъ зналъ Каспійское море лучше всёхъ географовъ древности и оставилъ даже очень върное его измъреніе, а это свидътельствуеть, что тогда уже торговые люди ходили по этому морю вдоль и поперекъ. Точно также и спустя многія стольтія посль Аорсовъ эта торговля дъятельно велась при владычествъ Арабовъ особенно въ 8-9 стольтіяхъ, когда устьемъ Волги владъли Хозары. Такимъ образомъ, въ продолжении по крайней мъръ цълаго тысячельтія до начала нашей исторіи, устье Волги необходимо тянетъ къ себъ весь нашъ съверъ и югъ, требуя отъ нихъ надобнаго товара и отпуская имъ въ промънъ товарыназіатских вострань под вінянця вого востан к

## TILA BARH.

## откуда идетъ русское имя?

Имя Руси идеть отъ Варяговъ-Скандинавовъ. Исторія этого мивнія. Въ какомъ видв оно представляєть себв начало Русской Исторіи и историческія свойства Русской народности. Его основа—отрицаніе. Имя Руси идеть отъ Варяговъ-Славянъ. Кого разумветь первая льтопись подъ именемъ Варяговъ. Истое Варяжество прибалтійскихъ Славянъ. Гдв, по льтописи, находилась Варяжская Русь. Древнъйшіе следы Варяговъ-Славянъ въ нашей странв.

Еще въ концъ тридцатыхъ годовъ одинъ изъ даровитъйшихъ изслъдователей Русской и Славянской Древности, Карпато-Россъ Венелинъ, писалъ между прочимъ:

"И досель не знають, съ какой Руси начинать Русскую Исторію".

Съ тъхъ поръ прошло чуть не полстольтіе, но эти слова Венелина не совсъмъ потеряли свой правдивый смыслъ и въ настоящее время. Не смотря на господствующее теперь мнъніе, что Русь происходить отъ Норманновъ, время отъ времени появляются новыя ръшенія этого спорнаго вопроса и каждый изыскатель, входящій въ подробности дъла, всегда выносить, если и не вполнъ новую мысль, то покрайней мъръ, какое либо свое особое, новое толкованіе хотя бы и очень старыхъ сужденій о томъ же предметъ. Трудно перечислить всъ оттънки такихъ сужденій и толкованій. Большинство изслъдователей и самыхъ дъятельныхъ, всегда, какъ прежде, такъ и въ настоящее время, становится на сторону Норманскаго происхожденія Руси. Норманска происхожденія руси.

ское митніе основано, утверждено и распространено итмецкими учеными, которыхъ славные авторитеты сами собою способны придать высокую цтну каждому ихъ митнію. Большинство, естественно, принимаетъ на втру послтднее слово науки; а наука и притомъ въ итмецкой обработкт твердить это слово уже слишкомъ сто лтть: есть ли разсудительная причина и возможность не втрить ему?

На этомъ основаніи мнѣніе о Норманствѣ Руси поступило даже посредствомъ учебниковъ въ общій оборотъ народнаго образованія. Мы давно уже заучиваемъ наизусть эту истину, какъ непогрѣшимый догматъ.

И не смотря на то, все-таки являются сомнанія. Въ теченін такъ же почти полутораста лата проходять, рядомъ съ принятою истиною, противорачія ей, возникають споры, поднимаются опроверженія этого непограшимаго вывода науки, показывающія вообще, что основанія его слабы и что нать въ немь настоящей истины. Эти споры то утихають, то поднимаются снова, съ большимъ или меньшимъ оживленіемъ, и каждый разъ съ новыми видоизманеніями заватнаго вопросалите пошен за винами задать опина

При всемъ разнообразіи мнѣній, спорящіе распадаются собственно на два лагеря. Одни, по преимуществу нъмецкіе ученые утверждають, что Русь пришла отъ Норманновъ и затьмь вь разногласіяхь между собою отыскивають ее всюду, только не у Славянъ. Другіе утверждають, что Русь Славянское племя, туземное, искони жившее на своемъ Русскомъ мъстъ, или отыскивають ее все-таки у Славянъ же на Балтійскомъ Поморьв. Руководителемъ перваго мнанія можно признать Шлецера, достославнаго европейскаго историческаго критика, установившаго правильный способъ для изследованія подобныхъ вопросовь и указавшаго истинный путь къ ученой обработкъ исторіи вообще. Очень понятно, что изследованія этой стороны въ общемъ характерь отличаются всими качествами Шлецеровского способа изысканій: строгою и разностороннею критикою источниковъ, обширною начитанностію, большимъ, знакомствомъ съ литературою предмета. Однимъ словомъ на этой сторонъ господствуетъ полная ученость, по справедливости вполнъ и сознающая свою ученую высоту. По этимъ свойствамъ изыскательности, какъ и по существу воззръній на предметъ, эту школу върнъе всего можно именовать не норманскою, а чи-

На другой сторонъ, если не прямымъ руководителемъ, то полнъйшимъ выразителемъ всъхъ ей достоинствъ и недостатковъ можетъ почитаться незабвенный Венелинъ. На это даеть ему право самый объемь его трудовъ (хотя по большей части только черновыхъ), а главное - множезатронутыхъ имъ вопросовъ, возбужденныхъ именно только Славянскою точкою зрвнія на предметь. Къ изследованіямь Венелина примыкають съ одной стороны чрезмърное сомнъние въ лицъ такъ называемой Скептической школы Каченовскаго, родственной по отрицательному направленію своихъ воззрвній съ Нвмецкою школою; а съ другой стороны чрезмърное дегковъріе гг. Морошкина, Вельтмана и др., достигающее уже полнаго баснословія. Но всв писатели этого Венелинскаго круга согласны въ одномъ, что Русь самобытна, что Варяги были Балтійскіе Славяне. На этомъ основании мы можемъ справедливо именовать эту школу по преимуществу Славянскою.

Достоинства критики Венелина заключаются въ простомъ здравомъ смыслъ, который онъ всюду ставитъ, какъ надежнаго сопротивника всякимъ, особенно застарвлымъ ученымъ предразсудкамъ. Но это основное начало его изследовательности такъ увлекало его, что онъ вовсе забывалъ въ ученомъ разсуждении цъну точныхъ и полныхъ доказательствъ, цвиу свидътельскихъ показаній, критически разобранныхъ и осиотрънныхъ со всехъ сторонъ. Въ то время, какъ Шлецеровская критика, проводя впереди всего точные свидътельства и тексты, отдавала дело какъ бы на судъ самому читателю, -- Венелинская критика нисколько не заботилась о точныхъ текстахъ и на основаніи только здравыхъ разсужденій впереди всего ставила свои решенія. Естественно, что читатель въ большинствъ случаевъ долженъ върить этой критикъ только на слово и принимать какъ бы свидътелемъ дъла самого автора, чего, конечно, никакое изслъдованіе допустить не можеть. За не многими исключеніями тъмъ же характеромы изслыдовательности отличаются труды й вськъ другихъ писателей Славянской школы. Вотъ главнъйшая причина, почему даже и весьма здравыя и очень върныя заключенія такой критики не продагали въ наукъ никакого слёда, не производили никакого вліянія на разръшеніе частныхъ вопросовъ и оставались вовсе не замъченными ученою изыскательностію.

Къ тому же, пренебрежение къ ученой обработкъ свидътельствъ открывало широкій и вольный просторъ для фантазіи, которая здёсь самоуправно господствовала въ замёнъ строгой и осторожной мысли, какою по преимуществу отличалась работа въ Нъмецкой школъ. Само собою разумъется, что и полное вооружение нъмецкой учености не спасало и Нъмецкою школу отъ набъговъ той же фантазіи, а въ иныхъ случаяхъ приводило даже къ такимъ выводамъ, гдъ, по выраженію Шафарика, заходиль умь за разумь. Но во всякомъ случав очень замътное отсутствие не однихъ внъшнихъ пріемовъ надлежащей учености, а именно ихъ внутренняго содержанія, т. е. отсутствіе критической обработки источниковъ, низводило всякій трудъ этой Славянской школы на уровень праздныхъ и ни къ чему не ведущихъ разсужденій, любопытныхъ только по игръ различныхъ фантастическихъ соображеній.

Таковъ въ существенныхъ чертахъ характеръ изслъдованій Славянской школы или по крайней мъръ въ такомъ видъ онъ представляется ея противникамъ.

Дъйствительно, ссылаясь еще со временъ Ломоносова на древнихъ Роксоланъ, какъ на предковъ позднъйшихъ Руссовъ, Славянская школа даже и до настоящихъ дней, говоря тоже самое о Роксоланахъ, не позаботилась обслъдовать этотъ вопросъ въ надлежащей полнотъ и съ тою строгостью въ критикъ, какой требуетъ уже не Норманство Руси, а самое время. Въ другихъ случаяхъ, доказывая, также со временъ Ломоносова, что Варяги-Русь были Балтійскіе Славяне и оттуда же призваны и первые наши князья, Славянская школа, точно также ни сколько не позаботилась подтвердить свои соображенія подробнымъ и полнымъ изслъдованіемъ исторіи Балтійскихъ Славянъ исключительно съ этой точки зрънія, въ уровень Скандинавству.

Не говоримъ о другихъ, не менѣе важныхъ вопросахъ, обработка которыхъ могла бы служить твердымъ основаніемъ для Славянскихъ воззрѣній на Русскую Исторію и могла бы въ дѣйствительности поколебать и совсѣмъ упразднить дѣйствіе Норманскихъ или Нѣмецкихъ воззрѣній.

Оказывается такимъ образомъ, что у Славянской школы нътъ подъ ногами ученой почвы. Она до сихъ поръ должна носиться въ облакахъ, въ области однихъ только здравыхъ разсужденій и соображеній, чемь она особенно и сильна. Но извёстно, что всякое здравое разсуждение утверждается тоже на свидътельствахъ и вноднъ зависить отъ ихъ количества и качества. Можно очень здраво судить, опираясь на двухъ первыхъ свидътелей, но приходитъ третій, четвертый и т. д. и дёло получаеть совсемь иное освещение; здравый разсудокъ невольно переходитъ на другую, иной разъ совсемь на противоположную сторону. Такъ часто бываеть въ житейскихъ дёлахъ, такъ отыскивается истина и въ ученыхъ изследованіяхъ. Отсутствіе ученой почвы ставитъ Славянскую школу въ очень невыгодное положение предъ ученымъ Норманствомъ, которое поэтому имъетъ поднъйшее основание говорить, что "Антинорманисты до сихъ поръ чуть ли не всъ безъ исключенія слишкомъ легко принимались за дъло. У однихъ недоставало знакомства съ современною дингвистикой, безъ которой нельзя здёсь пріобрёсти, твердой точки отправленія. Другіе, стольже мало знакомые съ методой исторической критики, развивали субъективныя мнёнія, не заботясь о времени и мъстности источниковъ и о положеніи, въ какомъ старинные писатели заносили въдписьменные памятники свои извъстія и свидътельства. Мы уже не придаемъ особеннаго въса тому, что неръдко брались за дъло люди, или незнавшіе и половины всьхъ относящихся сюда источниковъ или неимъвшіе никакого понятія о сравнительномъ изученіи среднев вковыхъ народовъ.... 41.

Въ недавнее время норманское мнёніе потерпъло однако весьма сильное пораженіе со стороны изслъдованій г. Гедеонова 2. Не то чтобы авторъ вносиль въ науку что либо совственных новое, небывалое и оригинальное, — въ существенных чертахъ онъ утверждаетъ старыя мнънія, которыя давно уже высказывались. Онъ утверждаетъ, что Варяги были при-

, 141,

<sup>1</sup> Г. Куникъ въ предисловій къ Отрывкамъ изъ изсладованій о Варажскомъ вопроса С. Гедеонова. Спб. 1862, стр. IV.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Отрывки изъ изслъдованій о Варяжскомъ вопросъ. С. Гедеонова. Приложенія къ І, ІІ и ІІІ томамъ Записокъ Имп. Академіи Наукъ. Спб. 1862—1863.

балтійскіе Славяне, что Русь была "искони особымъ восточно-славянскимъ народомъ". Какъ извъстно, эти миѣнія очень не новы. Но въ изслъдованіяхъ г. Гедеонова очень ново и совсьмъ неожиданно для защитниковъ Норманства Руси явилось то обстоятельство, что авторъ предсталъ предъ нѣмецкою школою во всеоружій здравой и вполит ученой критики, съ такою обработкою вопроса, которая своею ученостью затмѣваетъ даже и многіе труды его противниковъ. До сихъ поръ миѣніе о Норманствъ, какъ мы говорили, тѣмъ особенно и высилось, что всегда было установляемо и защищаемо только на твердомъ основаніи вполит ученыхъ изысканій. Въ его рукахъ находилась наука въ собственномъ смыслъ. Теперь изслъдованія г. Гедеонова впервые кладутъ прочное и во всъхъ отношеніяхъ очень въское основаніе и для старинна-го миѣнія о Славянствъ Руси.

Въ добавокъ это только еще "Отрывки" изслъдованій изъ того ихъ отдъла, который носить заглавіе: Русь и который менье обработанъ. Другой отдъль: Варяги, представляетъ изслъдованія о Западномъ Славянствъ. Русская историческая наука должна ожидать съ великимъ нетерпъніемъ обнародованія этихъ изслъдованій вполнъ. Мы увърены, что они прольють иного свъта на темный и вполнъ затемняемый Норманский ученіемъ вопросъ о нашей Древности, установять правильное понятіе о нашихъ древнъйшихъ отношеніяхъ къ Скандинавамъ и неизмънно поколеблять въ самомъ основаніи Скандинавское ученіе, господствующее только по причинъ совершеннаго устраненія изъ нашей исторіи свъдъній о Балтійскомъ Славянствъ.

По направленію г. Гедеонова, хотя и по другой дорогь, идеть г. Иловайскій, излагающій свои заключенія въ болье популярной, а потому и менье ученой формь. Онь утверждаеть также, что Русь была туземное Славянское племя, но Варяги были племя иноземное, Норманское. Существенная черта его изысканій и возраженій Норманству—это рышающій, догматическій ихъ характерь, который, устраняеть, какъ излишнее бремя, точныя и полныя доказательства, то есть критику источниковь и постановку на свои мъста подлинныхъ свидътельствъ. 1.

Такъ самое важнъйшее, но очень темное и двусмысленное свидътельство византійскаго лътописца Өеофана о мъстожительствъ древнихъ

Но во всякомъ случав, если не силою шлецеровской критики, то силою очень многихъ, весьма основательныхъ соображеній и заключеній, изследованія г. Иловайскаго точно также достаточно колеблютъ состаревшееся немецкое мненіе о происхожденій Руси изъ Скандинавіи.

Такимъ образомъ и въ наше время снова пробудились тъже самые споры и даже тъже сужденія, какими была богата наша историческая литература въ тридцатыхъ исороковыхъ годахъ. Это добрый знакъ, свидътельствующій, что накопленныя наукою и разсудкомъ сомнънія въ Норманскомъ ученіи требуютъ своего исхода и новаго болъе въроятнаго и правдиваго ръшенія этой задачи.

Само собою разумъется, что изыскатель русской древности, желая объяснить себъ начало Руси, то есть собственно начало русской исторической жизни, и пускаясь въ открытое море столькихъ разнородныхъ мивній объ этомъ началь, самъ по необходимости долженъ плыть, такъ сказать, по звъздамъ, наблюдая больше всего береговыя примъты, какія на его взглядъ правдивъе выдвигаются изъ неяснаго материка исторической истины. Поэтому и наши мивнія о происхожденіи Руси, которыя здъсь предложимъ, будуть направлены въ ту сторону, гдъ намъ видится—въ этой области въроятій, догадокъ и предположеній—наиболье правильная и прямая дорога къ истинъ.

Вовсе необладая необходимою ученостью для разследованія этого вопроса со стороны подлинныхъ свидетельствъ и всякаго рода непосредственныхъ источниковъ, мы по самой задаче нашего труда можемъ только представить общій, наиболее для насъ вероятный выводъ изъ всего того, что въ

Булгаръ, по которому выходитъ, что Волга сливается съ Дономъ и изъ этого сліянія образуетъ ръку Кубань, и на которомъ главнымъ образомъ авторъ основываетъ свое мятніе о древней родинъ Славянъ-Булгаръ, Черныхъ Булгаръ Дунайскихъ, приводится имъ безъ особаго критическаго объясненія, только съ замъткою, что въ немъ географическія свъдънія очень сбивчивы (Русскій Архивъ 1874 г. № 7, стр. 80). Намъ кажется, что это свидътельство, какъ и множество другихъ, на которыхъ опираются въ своихъ спорахъ противники Норманства, требовало бы всесторонней критики и полнаго утвержденія, какую несомнънную правду должно въ немъ понимать, ибо его можно толковать совсъмъ иначе, нежели какъ объясняетъ уважаемый авторъ, о чемъ мы будемъ говорить въ своемъ мъстъ.

разное время было говорено объ этомъ предметъ въ русской исторической изслъдовательности.

10 01-1 0

100000-000-

Казалось бы, что вопросъ о происхождении Руси есть вопросъ одного дюбопытства, чисто этимологический и антикварный, то есть на столько частный и мелочной, что имъ ничего собственно историческаго разръшено быть не можетъ. Въ самомъ дълъ, не все-ли равно, откуда бы не пришла къ намъ эта прославленная Русь, если весь ея подвигъ ограничился принесеніемъ одного имени; если она съ самыхъ первыхъ временъ не обнаружила никакого особаго самобытнаго вліянія на нашу жизнь и распустилась въ этой жизни, какъ капля въ моръ; если наконецъ принесенное ею вліяніе было такъ незначительно, что не можетъ равняться ни съ какимъ другимъ иноземнымъ вліяніемъ, какія всегда бываютъ у всякой народности.

Но дело воть въ чемъ: миническая Русь представляется первоначальнымъ организаторомъ нашей жизни, представдяется именно въ смыслъ этого организаторства племенемъ господствующимъ, которое дало первое движение нашей исторіи, первое устройство будущему государству, и словомъ сказать вдохнуло въ насъ духъ историческаго развитія. Если исторически это еще сомнительно, то логически должно быть такъ непременно. Кого призвали для установденія въ Земль порядка, тотъ конечно и долженъ быль устроить этотъ порядокъ. Поэтому и самый вопросъ о происхождении Руси очень справедливо поставляется на высоту вопроса "объ основной, начальной организаціи Русскаго Государства". Очень естественно, что въ этомъ случав споры идутъ вовсе не о словахъ и не объ антикварныхъ положеніяхъ, прозвалась ли Русь отъ шведскихъ лодочныхъ гребцовъ Родсовъ, или отъ греческаго слова русый, рыжій, или отъ древняго народнаго имени Роксолане и т. д. Здъсь напротивъ того сталкиваются другъ съ другомъ цълыя системы историческихъ понятій или ученыхъ и даже національныхъ убъжденій и предубъжденій.

Съ одной стороны еще господствуютъ взгляды, по которымъ начало и ходъ народнаго развитія обыкновенно пришисываются механическому дъйствію случая, произволу судь-

бы и вообще причинамъ, падающимъ прямо съ неба. Для этихъ взглядовъ норманское происхождение Руси ясно какъ Божій день; оно нетолько оправдываетъ, но и вполнъ подтверждаетъ такую систему историческихъ воззръній. Съ другой стороны эти же самые взгляды легко и вполнъ удовлетворяются разборомъ и разслъдованіемъ однихъ только словъ и именъ. Они утверждаютъ, что главное дъло въ разръщеніи этого вопроса—лингвистика, "безъ которой здъсь нельзя пріобръсти твердой точки отправленія". Стало быть они сами сознаютъ, что весь вопросъ въ словахъ, въ именахъ, что самое дъло, т. е. бытовая почва исторической жизни здъсь предметъ сторонній, употребляемый только при случаъ на подпору словъ, даже однихъ буквъ.

Однако надо согласиться, что какъ ни велика сила лингвистики, но въ историческихъ изследованіяхъ она не единственная сила. Въ исторіи необходимо прежде всего и главнъе всего стоять твердо и кръпко на землъ, то есть на бытовой почвъ. Для обработки этой почвы лингвистика, конечно, важнъйшее орудіе. Но поставленное на первое мъсто предъ всъми другими средствами добывать историческую истину, это великое орудіе становится великимъ препятствіемъ къ познанію истины, ибо оно по самымъ свойствамъ своей изследовательности всегда очень способно унесть нашу мысль въ облака, переселить ее въ область фантасмагорій. Притомъ, если мы и самымъ строгимъ путемъ лингвистики съ полнъйшею достовърностію докажемъ, что Русь-Варяги по имени были Шведы, то все еще останется самое главное: надо будеть доказать, по какимъ причинамъ на Руси отъ этихъ Шведовъ-Норманновъ не сохранилось никакого прямаго наслъдства.

Такое явленіе, какъ пришествіе къ народу чужаго племени съ значеніемъ организаторства, въ добавокъ, по добровольному призыву, есть прежде всего великое дёло исторіи того народа, дёло всей его жизни. Необходимо стало быть разсмотръть его, не какъ слово, а какъ дёло, съ тъми зародышами, откуда оно взялось, и съ тъми послъдствіями, какія отъ него народились тоже подъ видомъ всяческихъ дълъ.

Это тёмъ болёе необходимо, что нёмецкая школа представляетъ себё Русское Славянство пустымъ мёстомъ, гдё лишь съ той минуты, какъ пришли Норманны, и только съ этого самаго времени стало появляться все такое, чти обозначается зарождение народной истории. Въроятно ли это?
Не указываетъ ди самый призывъ Варяговъ, что исторія
народа совершила уже извъстный кругъ развитія, извъстное
кольно своего роста и перешла къ другому? Намъ кажется,
что чудная мысль о пустомъ мъстъ Славянства можетъ
кръпко держаться лишь въ то время, когда наука занимается только критикою словъ и вовсе не обращаетъ вниманія
на критику дълъ.

Намъ говорятъ, что Русь получила свое имя отъ Варяговъ. Это говоритъ прежде всего первый нашъ лѣтописецъ, пытавшійся объяснить себѣ именно тотъ вопросъ, откуда пошла Русская Земля, такъ точно, какъ онъ пыталъ объяснить себѣ, откуда и какъ появился на Руси городъ Кіевъ. На самомъ дѣлъ онъ ничего не зналъ ни о происхожденіи Руси, ни о происхожденіи Кіева, и записывалъ въ свою лѣтопись или преданія, или соображенія, ходившія въ тогдашнихъ умныхъ и пытливыхъ головахъ. Важнѣе всего то, что онъ свои объясненія о первомъ началѣ города и народнаго имени начинаетъ съ пустаго мѣста, то есть слѣдуетъ тому историческому пріему, какой носился у него передъ глазами по случаю его короткаго знакомства съ библейскою исторіею.

Земля была неустроена, каждый жиль по себь, особо, на своихъ мъстахъ, иные въ лъсахъ, какъ всякій звърь. Земля платитъ дань, на съверъ Варягамъ, на югъ Козарамъ, т. е. находится въ зависимости у этихъ двухъ народовъ. Наконецъ съверные люди Варяговъ прогоняютъ за море и неустройство земли обнаруживается въ полной силъ.

Однако народный земскій умъ добирается до того, что опять зоветь къ себь Варяговъ и отдаеть имъ въ руки свое земское устройство. Варяги приходять и начинается историческое творчество. Прежде всего они приносять имя Земль. Откуда же оно могло взяться, когда Земля до того времени была неустроена, разбита на особыя части, не была народомъ и потому, конечно, не могла имъть одного народнаго имени. Ее соединяють въ одно цъдое Варяги, ясно, что отъ нихъ она пріобрътаеть и одно общее имя.

Такъ представлялось это дёло умамъ, которые еще по живымъ слёдамъ хорошо помнили заслуги Варяговъ въ событіяхъ первыхъ двухсотъ лётъ нашей исторіи. Тогда по справедливости могло казаться, что все зависёло отъ Варяговъ, что все сдёлали Варяги, какъ намъ и теперь кажется, что со времени Петровскаго преобразованія все у насъ дёлали иностранцы и все зависёло отъ иностранцевъ.

Особенно такъ это казалось потомкамъ тѣхъ Варяговъ, которые въ лицъ 90-лътняго старца Яна, участвовали даже въ составлении нашей первоначальной лътописи. Они были народъ грамотный или по крайней мъръ знающій, опытный, помнившій старину и соображавшій, какъ могло быть дъло.

Если начались вопросы о томъ, откуда что пошло, откуда пошла Русь, кто сталъ первый княжить и т. д., то это показывало, что общество стало мыслить, разсуждать, разбирать, допытываться, заниматься, такъ сказать, наукою. Оно и объяснило всъ эти вопросы сообразно своимъ преданіямъ и познаніямъ или догадкамъ, какія были тогда въ ходу и какія было естественнъе тогда соображать.

Еще Шлецеръ своею критикою достаточно раскрылъ, а теперь г. Гедеоновъ вполнъ подтвердилъ, что нашъ Несторъ былъ не простой наивный изобразитель лътъ своего времени, а именно писатель усвоившій себъ по византійскимъ образцамъ нѣкоторые научные, критическіе пріемы, дававшій себъ критическій отчетъ въ своихъ сказаніяхъ и вообще показавшій въ своемъ лѣтописномъ трудъ нѣкотораго рода ученую работу. Одно уже то, что первыя страницы своей лѣтописи онъ обработалъ по византійскимъ источникамъ, выводитъ его изъ ряда простыхъ доморощенныхъ сказателей о томъ, что какъ было, и какъ что произошло и случилось. Въ этихъ страницахъ онъ является прямымъ изыскателемъ, а не простымъ описателемъ лѣтъ.

Имя Руси онъ съ величайшею радостью, о чемъ засвидътельствовалъ даже самъ Шлецеръ, въ первый разъ открываетъ въ греческомъ льтописаньи и на этомъ основаніи довольно ученымъ способомъ распредъляетъ свои первые года, о которыхъ Шлецеръ прямо такъ и отзывается, что они есть ничто иное, какъ ученое вранье. Никакихъ варяжскихъ свидътельствъ Несторъ подъ рукою не имъетъ, а между тъмъ прямо говорить, что это имя принесли съ собою Варягия ассиндой итукова завишни онеодох амедато аки

Очевидно, что онъ говорить или одну догадку, сочиненную книжными умниками того въка, или записываетъ ходячее преданіе, которое изстари носилось во всъхъ умахъ.

Онъ съ радостію восилицаеть: Началь Михаиль въ Царьградь царствовать и начала прозываться Русская Земля, и говорить, что отсюда-то начнеть и года положить; а потомъ говорить, что Русь прозвалась отъ Варяговъ. Откуда же почерпнуль онъ это новое свъдъніе, котораго прежде не зналь. Можно думать, что изъ главнаго своего источника, изъ того же греческаго лътописанья. Въ византійской хронографіи, онъ прочель о походъ на Царьградъ Игоря, въ 941 г., гдъ сказано: "Идутъ Русь—глаголеміи отъ рода Варяжска". Очень ясно, говоритъ Шлецеръ, что это занято изъ Продолжателя Амартоловой хроники, который толкуетъ, что Русь называлась Дромитами и происходитъ отъ Франковъ.

При этомъ Шлецеръ дълаетъ весьма примъчательную замътку. "Смъшно, что Руссъ (Несторъ) узнаетъ отъ византійца о происхожденіи собственнаго своего народа. Съ Дромитами онъ не зналъ, что дълать, потому и выпустилъ ихъ (въ своей лътописи), а Франка и Варяга по единозвучію счелъ за одно".

Но откуда же Руссъ могъ узнать о происхождении своего народа, когда и первыя свъдънія о Руси онъ взяль у византійца же. Руссу оставалось только слить въ одно эти два свидътельства и онъ, быть можетъ хорошо понимая въ чемъ дъло, сообразилъ, что это будутъ Варяги-Русь. Вотъ начальный источникъ настойчивыхъ увъреній Нестора, что отъ Варяговъ прозвались мы Русью, а прежде были Славяне.

Великая правдивость и первобытная наивность Нестора замвчается въ томъ, что онъ не умветъ связать концы съ концами, и по просту собираетъ и соображаетъ все, что почитаетъ любопытнымъ и достойнымъ памяти. Главнъйшая его система одна: сказать правду.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въроятиве всего отъ дромосъ—бътъ (Ахиллеса) какъ, вблизи устья Дивира, называлась въ древности песчаная коса, нынъ Тендра. Дромиты значитъ собственно обитатели Дивировскаго устья. Они назывались и Тавроскиевми. Оп оточто

Преданіе, догадка или соображеніе о томъ, что имя Руси должно быть принесено Варягами, явились отвътомъ на тъ самые вопросы, какими лътописецъ начинаетъ свой трудъ. Кто первый сталь княжить въ Русской Земль, тотъ конечно принесъ ей и имя, такъ точно какъ и имя Кіеву далъ первый кіевскій челов'якъ, Кій, жившій тутъ, когда еще не было города. И всв эти соображенія съ другой стороны вытекають прямо изъ общаго тогдашняго воззрвнія на историческія діла, изъ того убіжденія, что всякому ділу, или порядку дълъ, или городу, или цълой землъ предшествовалъ личный двятель и творецъ, отъ котораго все и пошло. Тогдашній умъ не понималь и не представляль себѣ никакого дѣла безъ его художника и творца. Съ этой точки зрвнія онъ объясняль себъ не только историческія, не говоря о повседневныхъ, но и физическія явленія природы, не только явленія матеріальныя, вещественныя, но и всь явленія своихъ духовныхъ наблюденій и созерцаній. Всякому дълу, всякому двянію и событію быль художникь, известная личность, рука созидающая, строющая, управляющая. Тъхъ понятій о начальномъ дъяніи самой жизни, которыя и по настоящее время не сдълались еще господствующими, тъхъ понятій объ органической и физіологической постепенности и послъдовательности всякаго развитія тогдашній умъ еще не сознаваль и потому представляль себъ исторію, какъ чудную механику, создаваемую исключительно художествомъ частной личной воли.

Ничего нътъ удивительнаго, что наука въ своемъ младенчествъ иначе и не могла растолковать себъ законы историческаго творчества въ жизни людей. Надо больше удивляться тому, что такой взглядъ на исторію сохраняетъ свою силу и до сихъ поръ.

Когда древній льтописець восходиль своимь пытливымь умомь кь началу вещей, хотя бы кь началу Руси, то онь не задумываясь ни надъ какими обстоятельствами начиналь свою повьсть оть пустаго мъста или вообще оть такого положенія вещей, какое въ самомь дьль показывало пустоту предъ дьлами и дьяніями, какія онь начиналь описывать. То, чего онь не зналь, не помниль, онь отодвигаль въ пустое пространство небытія. Онь не зналь, что основа исторіи есть жизнь; а жизнь имьеть сьмя, зачатокь и въ из-

въстныхъ смыслахъ указываетъ даже на саморазвитіе и на самозачатіе, то есть на такое дъйствіе жизни, въ которомъ никакъ не откроешь личнаго художника. Положимъ, что призванный Рюрикъ-Руссъ съ своими Варягами-Русью быль основнымь началомь организаціи Русскаго Государства. Но въдь были люди и даже были города, которые его призвали, и которые этимъ дъяніемъ показали, чего недоставало въ ихъ жизни. Они призвали весьма потребную новую силу. Какимъ же путемъ они дошли до такого сознанія? Несомнённо, путемъ долгихъ и очень прискорбныхъ опытовъ, которые привели къ одной жизненной, живой истинъ, что безъ устройства жить нельзя. Но на пустомъ мъстъ, куда пришель Рюрикъ, такого сознанія выработать было невозможно. Стало быть еще до Рюрика быль прожить длинный путь развитія, на которомъ изъ дикихъ инстинктовъ усивлъ выработаться смыслъ, если не о государственномъ, то о простомъ житейскомъ порядкъ. Это одно. А другое - самый городъ, который призваль Варяговъ. Чтобы доработаться до созданія города въ средъ какого либо дикаго племени сколько потребно въковъ? Древняя Русь не была цивилизованною Америкою, гдъ города создаются въ два-три года, людьми, которые сами приходять изъ городовъ. На Руси люди шли создавать себъ городъ изъ степей, болотъ и лъсовъ. Въ ней городъ долженъ былъ народиться путемъ долгаго органическаго развитія, путемъ долгой постепенности и послъдова-· тельности, путемъ великаго множества племенныхъ и другихъ связей и отношеній. Словомъ сказать, еще за долго до Рюрика въ Русской Землъ должно было существовать то, къ чему онъ былъ призванъ, какъ къ готовому. кимъ образомъ съмена и зародыши русскаго развитія скрываются где-то очень далеко отъ эпохи призванія Варяговъ. Въ этомъ на первый разъ убъждаетъ та истина, что исторія идетъ путемъ живой растительной организаціи, а не путемъ произвольной махинаціи; что самое призваніе Варяговъ, если и было началомъ нашей исторіи, то оно же было концомъ другой нашей исторіи, о которой мы ничего не знаемъ.

Понятія и соображенія Нестора о происхожденіи имени Русь не пошли дальше одной этой статьи. Онъ настайваеть, что отъ Варяговъ мы прозвались Русью, но не говорить ни слова, что Варяги такъ сказать создали изъ насъ настоя-

щихъ людей. Онъ говоритъ, что и до Владиміра изъ Варяговъ много было христіанъ, но ни слова не говоритъ, что
они же были и нашими апостолами. Ни слова не говоритъ,
что Варяги составляли особое дворянское племя, говорили
особымъ языкомъ, научили насъ воевать, торговать, плавать
по морю и по ръкамъ и пр., и пр.

Не то мы узнаемъ отъ толкователей и объяснителей Нестора, которые, напротивъ, все отняли у Руси-Славянъ и всеготдали Руси-Скандинавамъ:

И Нестора, и начальную Русскую исторію, какъ извъстно, первые стали объяснять критически намецкіе ученые. Первый изъ первыхъ Байеръ, великій знатокъ языковъ (не псключая и китайскаго), великій латинисть и эллинисть, въ 12 лътъ своего пребыванія въ Россіи не научился однако, да и никогда не хотълъ учиться языку Русскому. Миллеръ точно также на первыхъ порахъ, бывши уже семь лътъ профессоромъ Академіи Наукъ, не могъ все-таки безъ переводчика читать русскія книги и усвоиль себъ знаніе языка уже въ послъдствіи. Естественно ожидать, что не зная ни русскаго языка, ни русской страны, и объясняя древнъйшую русскую исторію, эти ученые останавливались лишь на тёхъ соображеніяхъ, какія были особенно свойственны ихъ германской учености. Имъ естественно было смотръть на все нъмецкими глазами и находить повсюду свое родное германское, скандинавское. По этой причинъ Байеръ самое имя Святославъ толковалъ изъ норманскаго Свенъ, Свендо и догадывался, что оно только испорчено напримъръ отъ Свеноттона, Свендеболда и т. п. Для нъмецкаго уха всякое сомнительное слово, конечно, скоръе всего звучало по германски; для нъмецкихъ національныхъ идей о великомъ историческомъ призваніи Германскаго племени, какъ всеобщаго цивилизатора для всъхъ странъ и народовъ, всякій намекъ о такомъ цивилизаторствъ представлялся уже неоспоримою истиною.

Кругъ нъмецкихъ познаній, хотя и отличался великою ученостью, но эта ученость больше всего знала свою западную нъмецкую исторію, и совстиъ не знала да и не желала знать исторіи Славянской. Зная одну римскую, греческую нъмецкую исторію, можемъ ли мы съ успъхомъ объяснять исторію другаго какого либо народа и потомъ: начавши ее объяснять, не должны ли мы построить ее по тъмъ выучен-

нымъ идеямъ и по тъмъ заученнымъ истинамъ, какія въ слъдствіе нашей односторонней учености всегда носятся передъ нашими глазами. Зная очень хорошо, что такое были въ исторіи Скандинавы и вовсе не желая знать, упоминаетъ ди исторія о Славянахъ, можемъ ли мы иначе растолковать начало Русской исторіи, какъ не Скандинавскимъ происхожденіемъ самой Руси.

Вотъ естественныя и такъ сказать физіологическія причины, почему нѣмецкіе ученые, начиная свою повѣсть о происхожденіи Руси, безъ дальнѣйшаго обсужденія растолковали Несторовыхъ Варяговъ Скандинавами.

Это толкованіе вскоръ сдълалось какъ бы священнымъ догматомъ нъмецкой учености.

"Что Скандинавы или Норманны, въпространномъ смысль, основали Русскую державу, въ этомъ никто не сомнъвается", говорилъ шведъ по происхожденію, Тунманъ. "Ни одинъ ученый историкъ въ этомъ не сомнъвается", повторялъ п подтверждалъ уже Шлецеръ, строгій и суровый критикъ, ръшившій вмысть съ тымъ разъ навсегда, что всякое другое мныне объ этомъ предметь есть мныне не-ученое. Онъ очень сожальлъ, что неученые русскіе историки, Татищевъ, Ломоносовъ, Щербатовъ единственно по своей неучености все еще выдавали Варяговъ за Славянъ, Пруссовъ или Финновъ, несмотря на диссертацію Байера, который будто бы такъ опровергъ подобныя мнынія, что "никто могущій понять ученое историческое доказательство, не будетъ болье въ томъ сомнъваться".

Къ сожальнію Байеръ этого не сдылаль. Онъ только не весьма основательно доказываль Скандинавство Варяговъ и поставиль на первый плань для разысканій объ этомъ предметь лишь одни скандинавскіе источники. Между тымъ, какъ Варяги нашихъ льтописей, какъ и вообще балтійскіе Поморцы требовали для своего объясненія болье ученаго и болье широкаго взгляда на источники:

Байеръ очень хорошо зналь, что весь южный берегъ Балтійскаго моря съ древнъйшихъ временъ принадлежалъ Славянамъ, что тамъ существовали тоже Варяги, подъ именемъ Вагровъ. Но видимо, что Славянское происхождение Руси ему не нравилось и онъ безъ малъйшей критики, а прямо только по прихоти ученаго, отвергаетъ и Адама Бременскаго и Гельмольда, писателей болье древнихъ, довольно говорившихъ о Варяжскомъ Славянствъ, и беретъ себъ въ свидътели позднъйшаго Саксона Граматика, говорившаго подходящую истину, что всъ Славяне на Балтійскомъ берегъ поздно начали разбойничать, то есть прославлять себя Варягами.

Байеръ такимъ образомъ, вовсе устранилъ изъ своего изслъдованія о Варягахъ цълый и весьма значительный отдълъ свидътельствъ объ исторіи Балтійскихъ Славянъ, чего истинная и не пристрастная ученость не могла бы допустить. Незная, что дълать съ Славянскими Ваграми, онъ ихъ обошелъ отмъткою, что они, явившись Варягами разбойниками позже Скандинавовъ, не могутъ имъть особаго значенія въ вопросъ о происхожденіи Руси. Такъ точно и Шлецеръ, не зная, что дълать съ Оскольдовыми Руссами, очень помъшавшими его воззрънію на скандинавство Руси, совсъмъ ихъ исключилъ изъ Русской Исторіи и строго приказалъ впередъ никогда объ нихъ не упоминать 1.

Такъ строго осудилъ великій нашъ учитель не ученую догадку, а прямое лътописное свидътельство, что Кіевскіе Руссы 865 года были наши родные Руссы; между тъмъ этой строгой критики онъ никакъ не хо-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Несторъ II, 107—116. Горячо доказывая, что Руссы, осаждавшіе въ 865 г. Константинополь, никакъ не могутъ быть Кіевскими Руссами, Шлецеръ превосходно очертилъ извъстный способъ историческихъ выводовъ и заключеній отъ сходства именъ.

<sup>«</sup>Простое сходство въ названіи Рюс и Русъ, говорить онъ, обмануло и почтеннаго Нестора, и ввело его въ заблуждение, которое повторяли за нимъ 700 лътъ сряду, безъ всякаго разсмотранія! Сходство въ именажь, страсть къ словопроизводству, двъплодовитъйшія матери догадокъ, системъ и глупостей; это относится ко всвыъ летописателямъ греческимъ и римскимъ, начиная съ древнъйшаго; потомъ въ особенности отличалось этимъ 13-е стольтіе, и этимъ же до сего еще дня отмънно наполнена съверная исторія. На Дивпрв находять слово, ивсколько похожее на другое, употребляющееся въ Арабіи: вдругъ составляють оба вивств, объясняють одно другимь, и выводять двла, какихъ нътъ ни въ одной современной книгъ. Если же слово это не имъетъ замвтной съ другимъ созвучности, то его поднимаютъ на этимологическую дыбу и мучать до такъ поръ, пока оно, какъ будто отъ боли, не вакричить и не дасть такого звука, какого хочется жестокому словопроизводителю. Давно ли Караманію, что въ Персіи, свизывали съ Германіею. Дегиньи, Сумъ, какіе почтенные имена въ наукт исторіи! Однако же первый говорить, что Свевы (въ Нѣмеціи) происходять отъ Сімвъ, разрушителей бактріанскаго царства за Каспійскимъ моремъ A CONTRACTOR CONTRACTOR AND A STREET AND A S

По слъдамъ Байера Шлецеръ пошелъ еще дальше. Онъ совсъмъ отвергъ и малъйшее значение для Русской истории всъхъ Аттиковъ, какъ говаривалъ Ломоносовъ, то есть писателей древности греческой и римской, показавъ что сообщаемыя ими свъдъния о нашемъ Съверъ обнаруживаютъ только совершенное ихъ невъдъние этой страны. "И я также, говоритъ знаменитый критикъ, потерялъ въ сихъ изысканияхъ много времени и труда; однако же не жалъю о сей потеръ: ибо теперь върно знаю то, что ничего не знаю, и что изъ сихъ изысканий никто не можетъ извлечь ничего върнато." (Несторъ I, 39).

Аттическія свидътельства конечно заключали въ себъ по большей части или одни имена, или отрывочныя показанія объ исторіи и этнографіи нашихъ краєвъ. Изъ этихъ отрывковъ разумъется невозможно собрать исторію въ собственномъ смыслъ и особенно въ шлецеровскомъ смыслъ, какъ исторію Государства; за то въ ихъ массь сама собою возникаетъ покрайней мъръ та истина, что до пришествія къ намъ Скандинавовъ на нашей землъ жили люди и нетолько кочевники, но и земледъльцы и торговцы и даже отважные мореплаватели. Неужели для критической исторіи такая истина была маловажна. Она несомнънно указывала на начала, на стихіи и корни нашего доисторическаго бытія, которое естественно было началомъ и нашей исторіи. Истинная, не предубъжденная критика никакъ не могла бы отвергнуть свидътельствъ аттической древности, тъмъ больше, что самыя свидътельства о Скандинавствъ Руси содержали въ себѣ тоже одни имена и весьма отрывочныя показанія, вполнъ сходныя по своей темнотъ съ латинскими и греческими. Основной краеугольный камень, на которомъ Байеръ утвердиль свое заключение о томъ, что Руссы были Шведы, именно сказаніе Бертинскихъ льтописей о послахъ Россахъ отъ царя Хакана, оказавшихся будто бы Свеонами, развъ это свидътельство не столько же темно и двусмысленно, какъ и вст подобныя отрывочныя свидтельства древности?

твль приложить къ немецкому домыслу, что Руссы происходять отъ Шведскихъ Родсовъ изъ Рослагена (Несторъ I, 317), къ домыслу, который единственно и утверждается только на сходстве именъ и по своей силе равняется производству Германіи отъ Персидской Караманіи.

Если на аттикахъ нельзя основывать ничего върнаго, то по какой же причинъ это нъмецкое свидътельство оказывается вполнъ достовърнымъ?

Но изучение до-Норманской древности неизбъжно привело бы къ твердому заключению, что Славяне такой же древний народъ въ Европъ, какъ и Германцы, что ихъ исторія также значить кое что во Всемірной Исторіи, что поэтому, имя Русь пожалуй прямыми дорогами подойдеть къ древнимъ Роксоланамъ, и т. д.

Все это страшно противоръчило именно Нѣмецкимъ ученымъ и патріотическимъ предубѣжденіямъ и предразсудкамъ. Нѣмецкая ученость искони вѣковъ почитала Славянъ племенемъ исторически очень молодымъ, дикимъ, ничтожнымъ и во всемъ зависимымъ отъ Нѣмцовъ. Еще бо́льшими варварами казались ей Русскіе.

Надо согласиться, что по свойству человъческой природы и особенно по свойству всякаго личнаго развитія и образованія, историку и историческому изследователю бываеть очень трудно и почти совстмъ невозможно освободить свои взгляды и изысканія отъ разныхъ ученыхъ или же національныхъ и даже модныхъ убъжденій и предубъжденій. Намъ кажется, что иные ученые критики-изследователи отводять только глаза у неопытныхъ читателей или у самихъ себя, когда съ видомъ величайшей добросовъстности и якобы полнъйшаго безпристрастія стараются ихъ увърить, что ведуть свои изследованія чистейшимь путемь науки и вовсе не увлекаются какими либо патріотическими, какъ обыкновенно говорять, или субъективными идеями и побужденіями. Читатель напередъ долженъ знать, что въ обработкъ исторіи-это діло рішительно невозможное. Исторія наука не точная, не математика. Она подвижна и изменчива, какъ сама жизнь. Основанія ея познаній сбивчивы отъ множества противоръчивыхъ свидътельствъ; неустойчивы по невозможности отыскать въ нихъ точную, решительную, несомненную истину. Исторія трудится надъ такимъ матеріаломъ, который весь состоить только изъ двль и идей человвческой жизни. А жизнь, и темъ более прожитая, - существо неуловимое. Ее понимать и объяснять возможно только подоженіями и отношеніями той же самой жизни. Очень естественно, что постоянно пивя дело только съ жизнью, разработывая и объясняя только жизнь человъчества или народа, исторія по необходимости охватываеть вопросами жизни и самого писателя. Будеть ли онъ критикъ-изслъдователь или художникъ повъствователь-это все одинаково: въ его трудъ неизмънно будутъ трепетать идеи и побужденія самой жизни, всегда руководящія каждымъ живымъ человъкомъ. Поэтому личные вкусы, личныя пристрастія, весь образь убъжденій и извъстныхъ взглядовь писателя, какъ и его времени, всегда неизмънно отразятся и въ его писаніи, какъ бы ни казалось это писаніе ученымъ, то есть совсьмъ отвлеченнымъ отъ дълъ и вопросовъ живаго міра. Вообще, исторія есть діло сколько науки, столько же и самой жизни, дело мысли и вместе съ темъ дело чувства, а потому прямое дело политическихъ, общественныхъ, гражданскихъ, религіозныхъ и всякихъ другихъ идей и понятій, которыми управляется не только общее, всенародное, но и каждое личное сознаніе и созерцаніе. Никакой даже самый мелочной вопросъ исторической изыскательности не можетъ не выразить, такъ или иначе, какого либо увлеченія любимыми идеями, привязанностями и пристрастіями и никакъ не можетъ стоять на почвъ въ полномъ смыслъ научной или математически точной и безпристрастной. Высота ученаго безпристрастія у историческаго писателя можетъ выразиться только въ его строгой правдивости, то есть въ такомъ качествъ, которое принадлежитъ не обвинителю и не защитнику, а одному нелицемърному правдивому суду. Какъ извъстно, историческіе изслъдователи бывають чаще всего или прокурорами-обвинителями, или бойкими защитниками и очень ръдко справедливыми и правдивыми судьями. Вотъ по какой причинъ исторія не почитается даже и наукою и въ ея области въ иныхъ случаяхъ каждый разсудительный читатель можетъ понимать дёло вёрнёе, чёмъ даже многосторонній ученый изыскатель.

И вотъ по какой причинъ вопросъ о происхожденіи Руси, какъ вопросъ о происхожденіи династіи, объ основаніи государства, о началь политической жизни народа, въ свое время прямо уносиль всь умы въ область политики и заставляль ихъ рышать его по тому плану, какой бываль начерченъ прежде всего въ политическомъ сознаніи изыскателя.

Очень естественно, что и нѣмецкая ученость при разрѣшеніи этого вопроса во многомъ руководилась чисто нѣмецкими идеями, которыя въ добавокъ дѣйствовали тѣмъ сильнѣе, чѣмъ ограниченнѣе были познанія изслѣдователей въ Русской и Славянской Древности:

Исходная точка нъмецкихъ мнъній по этому предмету яснъе всего выражена главнымъ вождемъ исторической критики, самимъ Шлецеромъ. Его историческое убъжденіе въразсмотръніи этого дъла было таково:

"Германцы по сю сторону Рейна, а особливо Франки, съ 5-го стольтія, еще же болье со времень Карла Великаго, слыдственно, ровно за 1000 лыть до сего, назначены были судьбою разсыть въ общирномъ сыверозацадномъ міры первые сымена просвыщенія. Они выполнили это предопредыленіе, держа въ одной рукь франкскую военную сыкиру, а въ другой Евангеліе; и самые даже жители верхняго сывера, по ту сторону Балтійскаго моря, или Скандинавы, къ которымъ никогда не заходиль ни одинъ нымецкій завоеватель, съ помощію Германцевъ начали мало по малугавлаться людьми".

"Но все еще оставалась большая треть нашей части земли, суровый свверовосточный свверь, по сю сторону Балтійскаго моря до Ледовитаго и Урала, о существованіи котораго не въдали ни Греки, ни Римляне, куда за величайшею отдаленностію не проходиль еще ни одинь Германець. И туть за 1000 льть до сего, чрезь соединение многихь совсемъ различныхъ ордъ, составился народъ, называемый Руссами, долженствовавшій со временемъ распространить человъчество въ такихъ странахъ, которыя кажется до тъхъ поръ были забыты отъ Отца человъчества.... Люди тутъ были можеть быть уже за несколько тысячь леть, но очень въ маломъ числъ; они жили разсъянно на безмърномъ пространствъ земли, безъ всякаго сношенія между собою, которое затруднялось различіемъ языковъ и нравовъ... Кто знаетъ, сколь долго пробыли бы они еще въ этомъ состояніи, въ этой блаженной для получеловька безчувственности, ежели бы не были возбуждены".

Чѣмъ же? Нападеніемъ Норманновъ и затѣмъ призваніемъ Норманновъ, объясняетъ авторъ, хотя и дѣлаетъ большую уступку, которая легко могла бы перенесть его разсужденіе

совсьмъ на иную точку воззръній. Онъ говорить: "Просвъщеніе, занесенное въ сіп пустыни Норманами было не лучше того, которое европейскіе (т. е. Русскіе) козаки принесли къ Камчадаламъ". Значитъ Славяне половины 9-го въка стояли по развитію на степени Камчадаловъ, имъя уже большіе города, изъ которыхъ одинъ, съверный, дошелъ даже до ръшенія устроить у себя лучшій порядокъ, призвавши властителей изъ заморя. "Но тутъ Олегъ перешелъ въ Кіевъ, продолжаетъ знаменитый критикъ, и подвинулся къ пріятному югу. Тутъ сильныя побужденія къ просвъщенію возникли отъ Царя-града, сильнъйшее было введеніе Христіанской Въры":

Ясно, что Дивировское населеніе, которое по словамъ самого автора могло туть жить за ивсколько тысячь лють, (и жило действительно по близости къ Грекамъ) узнало даже и о существованіи Царя-града, благодаря пришедшимъ изъ далекой Скандинавіи Норманнамъ.

Шлецеръ очень часто повторяеть эту свою заученую и любимъйшую мысль, что "въ ужасномъ разстояніи отъ Новгорода до Кіева на право и на лѣво до прихода Варяговъ все еще было пусто и дико". "Удивляюсь я ужасной дикой и пустой общирности всей этой сѣверовосточной трети Европы до основанія Русскаго царства", говорить онъ въ другомъ мѣстъ.

"Конечно, люди тутъ были, Богъ знаетъ съ которыхъ поръ и откуда зашли, но (какіе люди!) люди безъ правленія, жившіе подобно звърямъ и птицамъ, которые наполняли ихъ лъса, (люди) не отличавшіеся ничъмъ, не имъвшіе ни какого сношенія съ южными народами, почему и не могли быть замъчены и описаны ни однимъ просвъщеннымъ южнымъ европейцемъ.... Конечно, и здъсь, подобно, какъ у всъхъ народовъ, есть вступленіе въ исторію, основанное на разсудкъ".

Задавшись такими мыслями, Шлецеръ рисуетъ состояніе нашего населенія, сравнивая его съ Ирокезами и другими дикарями американскихъ лѣсовъ и всю страну по меньшей мѣрѣ почитаетъ Сибирью и Калифорніею своего времени, т. е. какъ они были сто лѣтъ назадъ. Поэтому мысль Шторха о древней Россіи, что въ ней шло торговое движеніе между Востокомъ и Западомъ еще въ 8-мъ стол. (теперь это

вполнъ уже доказано безчисленными находками Арабскихъ монетъ), онъ именуетъ не только не ученою, но и уродливою. По случаю своего разсужденія о даняхъ и деньгахъ древней Руси онъ отмъчаетъ между прочимъ: "Здъсь въ восточномъ съверъ ничего не встръчаемъ мы, кромъ бълокъ и куницъ, дъло удивительное!" и затъмъ ръшаетъ, что здъщнія племена "не знали большаго звъроловства, даже и скотоводства у нихъ долго еще послъ того не было, если върить Константину Багрянородному, который говоритъ, что быковъ, лошадей и овецъ совсъмъ у Руссовъ нътъ: они начали покупать ихъ у Печенъговъ и съ тъхъ поръзажили получше".

Такъ, смыслъ одной общей идеи способствуетъ читать и понцмать подсвоемундажен и самые тексты.

Но главнымъ образомъ Шлецеръ удивляется, что не было у нашихъ Славянъ большаго звъроловства. "Неужели говорить онь, были они слишкомь робки или слишкомь слабы твломъ. Ни того, ни другаго нельзя сказать о свверныхъ людяхъ; и върно тогда еще страна ихъ до самаго Кіева была и въ разсужденіи климата очень сурова. Почему я и думаю, что у нихъ небыло снастей и такого оружія, безъ котораго, господинъ творенія не дерзаетъ нападать на сильныхъ звърей. Древніе Германцы большею частію звъроловству обязаны были своею телесною силою, храбростію, даже первымъ образованіемъ ума своего. Напротивъ того, въ Отагейти, какъ прежде въ Перу и въ Мексикъ, люди стояли на очень низкой степени просвещения верно отъ того, что не занимались большимъ звъроловствомъ. Летты и Ливы, до прихода Нъмцевъ, кажется по той же причинъ оставались въ томъ же состояніи униженія, какъ Древляне и пр. Славяне. Съ какою гордостію напротивъ того показывается Пруссъ между народами верхняго ствера! Уже послъ 1000 г. побиль онь конницею напавшихь на него непріятелей".

Очень естественно, что на этомъ дикомъ и пустомъ фонъ, какой былъ начерченъ Шлецеромъ для изображенія нашей страны и нашихъ людей до прихода Нъмцевъ, фигура этихъ самыхъ Нъмцевъ, Норманновъ и Варяговъ сама собою выходила очень красивою и сильною. Это былъ народъ владычествующій во всъхъ отношеніяхъ и смыслахъ. Все достойное во всъхъ отношеніяхъ и смыслахъ происхо-

дить оть Варяговъ-Норманновъ-Нѣмцевъ. Даже "сильная привязанность Новгородцевъ къ свободѣ, которая во все продолженіе средняго вѣка часто оказывается сверхъ мѣры, заставляетъ также заключать, что они Варяжскаго происхожденія". Это впрочемъ доказываетъ и нашъ лѣтописецъ, говоря, что Новгородцы были отъ рода Варяжска. Но какъ понимать его слова?

Само собою разумъется, что Варяги же, Норманны посъяли на Руси и первыя съмена христіанства. Они построили и первую церковь въ Кіевъ Св. Ильи и т. д. Въ новомъ общирномъ, но пустомъ и дикомъ своемъ владъніи Олегъ сталъ заводить мъстечки и села. Но Ольга все-таки еще жила среди дикихъ народовъ.

Таковы были общія ученыя и конечно, больше всего напіональныя убъжденія и предъубъжденія Шлецера. Все это, кромъ того очень кръпко вязалось съ тогдашнимъ ученымъ чисто нъмецкимъ выводомъ, что Славяне появились въ исторіи не прежде 6-го и отнюдь не прежде 5-го въка по Р. Х. А появиться въ исторіи, въ тогдашней наукъ, значило почти тоже, что внезапно упасть въ человъческій міръ, на землю, прямо съ неба.

Великій знатокъ исторіи и великій критикъ, Шлецеръ, раскрыва начальный ходъ Русской исторіи, въ сущности однако, послъ нашего Нестора, не сказалъ ничего новаго. Онъ только ученымъ способомъ и строгою критикою очистиль, укрыпиль, утвердиль тыже первобытныя историческія воззрънія первобытнаго нашего Нестора. Точно также и самъ Шлецеръ начинаетъ нашу исторію съ пустаго мъста:-Земля была неустроена и духъ Божій ношахуся поверхъ воды. Но у нашего Нестора это вытекало изъ общихъ его историческихъ созерцаній и изъ той системы, какую онъ положиль въ началъ своего труда, открывъ путь своей Русской исторіи отъ самаго Потопа. Его мыслями руководила библейская идея о міровомъ твореніи, которую онъ почерпалъ изъ чтенія византійскихъ хронографовъ, или еще ближе, иден Христіанства, предъ которымъ языческое варварство въ дъйствительности представлялось пустымъ и вполнъ дикимъ мъстомъ:

Казалось бы ученъйшему критику очень было возможно совсъмъ миновать эту идею. Но здъсь лучше всего объ-

ясняется то обстоятельство, что разработка каждой отдъльной науки, какъ и каждаго отдъльнаго вопроса въ наукъ вполнъ зависитъ отъ общихъ философическихъ началъ человъческаго знанія, какія господствують въ то или другое время. Въ 18-мъ столътіи, не смотря на его безпощадную критику всего существующаго въ жизни и въ наукъ, историческое знаніе очень кръпко еще держалось своей первобытной почвы и всякое явленіе въ своей области объясняло темъ ходомъ делъ, какой былъ начертанъ первобытною исторією міроваго творчества. Оно вообще очень много и даже все присвоивало дичному деннію и вовсе не замъчало, даже не подозръвало, что въ человъческой исторіи существуеть и другой деятель, неуловимый, незримый, но еще болъе сильный, чъмъ дъяніе лица или отдъльныхъ лицъ, которыя остаются наиболье памятны лишь потому, что случайно выдвигаются впередъ. Этотъ другой двятель, какъ мы замътили, есть сама жизнь, тотъ образъ народнаго бытія, который носить въ себъ всв признаки живаго естественноисторическаго организма и который мы пока еще очень смутно рисуемъ себъ въ имени народа, націп.

Въ человъческой исторіи первый творецъ своего быта и своей жизни— самъ народъ. Онъ зарождаетъ себя также незримо и неуловимо, какъ и все зарождающееся въ живомъ міръ. Тъ начальныя точки, съ которыхъ мы начинаемъ его исторію, есть уже значительно возрастные его шаги, дъйствія уже созръвшаго, воспитаннаго его сознанія, каково напр. было и въ нашей исторіи сначала Изгнаніе, а потомъ Призваніе Варяговъ. Это важное по своимъ послъдствіямъ событіе представляетъ лишь новое кольно въ общемъ ростъ народнаго развитія.

Нашъ Несторъ этого не подозръвалъ и начитавшись византійцевъ, объяснилъ, что до прихода Варяговъ все было пусто и дико, земля была неустроена и люди жили какъ всякій звърь 1. Съ идеями Шлецера о великомъ историческомъ призваніи Германскаго племени эта истина совпадала какъ нельзя лучше и онъ развилъ ее и критически обрабо-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Только объ однихъ Полянахъ - Кіевлянахъ онъ говоритъ, что они отъ всъхъ другихъ отличались лучшими нравами, на что исторія должна бы обратить особое вниманіе и объяснить почему же это такъ было?

таль до конца. Но такъ какъ подобная система или теорія тотчась приводить къ противоръчіямъ, а потому непремънно требуеть для ихъ объясненія чудесь, то и по системъ самого Шлецера мало по малу стали обнаруживаться чудеса или такія явленія, которыхъ онъ никакъ не могъ себъ объяснить и торопливо проходиль ихъ мимо, обозначая въ короткихъ словахъ только свое удивленіе.

"Замъчанія достойно, говорить онь, по поводу занятія Олегомь Кіева, какь 5 тутошнихь народцевь, которые призвали Варяговь, которые, какь по всему видно до того времени небольшіе были охотники до войны, подъ Норманскою дисциплиною, въ такое короткое время научились быть завоевателями", и заключаеть, что если Кіевь и Аскольдь были невинны, то надобно утёшаться тёмь, что "разширеніе новаго Русскаго царства на югь, предположено было высочайшимь и благодътельнымь промысломь... Древніе Ханаанскіе жители не только покорены, но даже истреблены были чужеземнымь кочующимь народомь; Всевышній не токмо попустиль это, но и повельль".

Но самое существенное чудо, котораго Шлецеръ никакъ не могъ себъ объяснить, заключалось въ томъ обстоятельствь, что не смотря на владычество Варяговъ, въ недолгомъ времени на Руси все сдълалось славянскимъ. Славяне сдълались главнымъ народомъ новаго государства и поглотили не токмо 4 прочіе народа, но даже и своихъ побъдителей. "Явленіе котораго и теперь еще совершенно объяснить нельзя"! замъчаетъ критикъ.

"Даже отъ самихъ Варяговъ чрезъ 200 лътъ не осталось болъе ни малъйшаго слъда, продолжаетъ онъ туже мысль: даже скандинавские собственные имена уже послъ Игоря истребляются изъ царствующаго дома и замъняются славянскими.

Славянскій языкъ ни мало не повреждается норманскимъ, которымъ говорятъ повелители 1. Какъ иначе, напротивъ того шло въ Италіи, Галліи, Испаніи и прочихъ земляхъ? Сколько германскихъ словъ занесено Франками въ Латинскій языкъ Галловъ и пр. Новое доказательство, заключаетъ критикъ, что Варяги поселившіеся въ Новой Землъ, не слишкомъ были многочисленны":

Но тремя страницами прежде онъ самъ же старается разъяснить, что и полудикіе народы, къ которымъ пришли Варяги, были тоже не многочисленны.

"По всему кажется, что 5 первыхъ народовъ были очень малочисленны и полудики. До нашествія Варяговъ жили они между собою безъ связи; каждая орда отдѣльно отъ другой по патріаршески (особь) съ своимъ родомъ; а до сего еще менѣе имѣли они сношенія съ чужестранцами.... Всѣ они жили постоянно и кочевать уже перестали: только объ огороженныхъ селеніяхъ ихъ, городами называемыхъ, не надобно думать слишкомъ много.... Ежели бы, судя по великому пространству земли, ими занимаемой, были они многочисленны; то какъ можно повѣрить, чтобы горсть Варяговъ осмѣлилась такъ далеко зайти въ неизвѣстную имъ землю и нѣсколько лѣтъ сряду сбирать дань съ ордъ, отдѣленныхъ одна отъ другой на сто миль и болѣе?"

Такимъ образомъ отношеніе числа остается одинаковымъ: Если было мало Варяговъ, то немного было и дикарей, которые ихъ призвали, и непостижимый фактъ, что все скоро ославянилось, остается по прежнему чудомъ.

"Это замъчательно! восклицаетъ критикъ. Трое первыхъ вел. князей явно имъютъ норманскіе имена, а четвертый уже болье нътъ. Германскіе завоеватели Италіи, Галліи, Испаніи, Бургундіи, Картагена и пр. всегда въ родъ своемъ удерживали германскіе имена, означавшіе ихъ происхожденіе. Здъсь же это прекращается очень рано, и изъ этого можно вывести новое доказательство, что побъдители и побъжденные скоро смъщались другъ съ другомъ, и Славяне въ

<sup>1 «</sup>Тоже самое сдалалось прежде и въ Булгаріи, прибавляетъ Шлецеръ, гда Славянскіе жители принудили также новых в своих в повелителей забыть совершенно принесенный ими съ Волги языкъ. Изнаженные Китайцы не довели до этого своих в Манджуровъ».

особенности, по неизвъстнымъ намъ причинамъ, рано сдълались главнымъ народомъ" 1.

Вотъ эти-то самыя неизвъстныя причины, почему Славине на Руси сдълались главнымъ народомъ, т. е. владычествующимъ (чего Шлецеръ ни какъ не хотълъ помянуть), должны были представить самый существенный предметъ для разысканій, именно по случаю ни на чемъ не основаннаго ръшительнаго утвержденія, что Варяги были въ извъстномъ смыслъ просвътителями и организаторами существовавшихъ здъсь полудикихъ славянскихъ ордъ.

Таково было созерцаніе нъмецкой науки о нашей Русской древности. У Пілецера оно выразилось въ видъ научныхъ неоспоримыхъ истинъ. Но Шлецеръ только научнымъ способомъ утвердилъ уже старыя идеи. Эти самыя или въ томъ же родъ неоспоримыя истины господствовали въ умахъ всъхъ нъмцевъ и всъхъ иностранцевъ, приходившихъ со временъ Петра просвъщать и образовывать варварскую Русь. Положеніе русскихъ дълъ въ первой половинъ 18-го въка во многомъ напоминало положеніе славянскихъ дълъ во второй половинъ 9-го въка.

Призваніе Нѣмцевъ въ петровское время для устройства въ дикой странъ образованности и порядка, лучше всего объясняло до последней очевидности, что не иначе могло случиться и во времена призванія Рюрика. Кого другаго могли призывать Новгородцы, какъ не Германцевъ же? Для чего бы они призвали къ себъ своихъ родичей, такихъ же дикихъ Славянъ? Это была такая очевидная и естественная истина, выходившая изъ самой природы тогдашнихъ вещей, что и ученые, и образованные умы того времени иначе не могли и мыслить. Тогда никому и въ голову не могло придти, чтобы Германцы въ какое либо время были также дики, были такими же варварами, какими были и Славяне, призывавшіе къ себъ этихъ образованныхъ Варяговъ-князей. Вотъ почему достаточно было одной въроятности, что Руссы могли быть Скандинавы, провозглашенной при томъ ученымъ человъкомъ и ученымъ способомъ, чтобы эта въроят-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Несторъ I, 343, 389, 419, 420, 469. II, 168, 169, 171, 172, 175, 181, 204, 259, 261, 265, 266, 289, 651, 703, 708. III, 152, 190, 364, 476, 477, д. др.

ность явилась самою простою истиною, въ которой и сомнъваться уже невозможно. Надо замътить, что ученіе о Скандинавствъ Руси провозгласило свою проповъдь въ то время, когда по русскимъ понятіямъ слово Нъмецъ значило ученость, какъ п слово Французъ значило образованность. Отсюда полнъйшее довърје ко всъмъ показаніямъ учености и образованности. Само русское образованное общество, воспитанное на безпощадномъ отриданіи русскаго варварства, и потому окончательно утратившее всякое понятіе о самостоятельности и самобытности русскаго народнаго развитія, точно также не могло себъ представить, чтобы начало Русской Исторіи произошло какъ либо иначе, то есть безъ содъйствія германскаго и вообще иноземнаго племени. Если у нъмецкихъ ученыхъ и неученыхъ людейвъ глубинъ нхъ національнаго сознанія лежало неотразимое убъжденіе, что все хорошее у иностранцевъ взято или принесено отъ германскаго племени, то и у русскихъ образованныхъ людей въ глубинъ ихъ національнаго сознанія тоже лежало неотразимое ръшеніе, что все хорошее русское непремънно заимствовано гдъ либо у иностранцевъ. Намъ кажется, что эти два полюса національных убъжденій, нъмецкійположительный и русскій — отрицательный, послужили самою воспріимчивою почвою для водворенія и воспитанія мнъній опроисхожденіи Руси отъ Нъмцевъ, со всъми послъдствіями, какія сами собою логически выводились изъ этого догмата.

Надо припомнить однако, какъ встръчены были нъмецкія мнънія о скандинавствъ Руси первыми русскими учеными, т. е. первыми русскими людьми, которые наукою возвысились до степени академиковъ и могли, независимо отъ Нъмцевъ, сами кое что читать и понимать по этому вопросу.

Послѣ Байера о скандинавствѣ Варяговъ заговорилъ академикъ и государственный императорскій исторіографъ Миллеръ, досточтимый ученый, который оказалъ русской исторической наукѣ многочисленныя пользы. Въ 1749 г. по порученію Академіи къ торжественному ея собранію онъ написалъ Рѣчь, предметомъ которой избралъ темный вопросъ:

О происхожденіи народа и имени россійскаго, гдв по Байеру доказываль, что Варяги были Скандинавы, т. е. Шведы, что имя Русь взято у Чухонцевъ (Финновъ), которые Шведовъ называють Россалейна. Въ то самое время у насъ существовали очень враждебныя отношенія къ Швеціи. Вопросъ, такимъ образомъ, относительно своего скандинавскаго ръшенія, по естественной причинь, принималь нькоторый политическій оттінокь и сами же німецкіе учёные (Шумахеръ) сознавали, что предметъ разсужденія былъ скользкій. Но не предметъ, а именно его ръшеніе, по тогдашнимъ обстоятельствамъ переносило науку въ область политики и заставило самое начальство Академіи отдать Ръчь Миллера на разсмотръніе всего ученаго академическаго собранія съ особливымъ требованіемъ, не отыщется ли въ ней чего либо предосудительнаго для Россіи. Къ этому еще присоединялись личныя вражды между академиками. Большинствомъ голосовъ Ръчь была осуждена "какъ предосудительная Россіи".

"Уже напечатанная ръчь была истреблена, по наущеню Ломоносова", пишеть въ своихъ Запискахъ Шлецеръ. Въ своемъ Несторъ (1, рмв.) онъ къ этому прибавляетъ: Одинъ человъкъ (Ломоносовъ) донесъ Двору, что это мнъніе оскорбляетъ честь государства. Миллеру запретили говорить ръчь и пр. — "Нынъ трудно повърить гоненію претеривнному авторомъ за сію диссертацію, пишетъ Карамзинъ. Академики по указу судпли ее: на всякую страницу дълали возраженія. Исторія кончилась тъмъ, что Миллеръ занемогъ отъ безпокойства, и диссертацію, уже напечатанную, запретили". — "Ръчь не была читана. Грустно подумать, что причиною тому былъ извътъ Ломоносова", повторяетъ Надеждинъ" 1. Такія недостойныя обвиненія съ легкой руки Шлецера повторялись съ разными видоизмѣненіями до послъдняго времени.

Теперь достовърно открылось, что всему этому дълу руководителемъ былъ секретарь "совътникъ" Академіи, Шумахеръ. Охраняя честь и достоинство Академіи, то есть ака-

<sup>1</sup> Сборникъ Академіи Наукъ т. XIII, стр. 48.—И. Г. Р. Карамзина I, пр. 111.— Объ историческихъ трудахъ въ Россіи, Надеждина. Библіотека для Чтенія т. ХХ.

демической корпораціи, онъ первый указаль начальству на сомнительныя достоинства Миллерова труда и даже самъ называль этотъ трудъ "гадиматьею".

Не смотря на то, до сихъ поръ это дѣло представляется въ такомъ свѣтѣ, будто Русскіе Академики изъ одного кваснаго и недостойнаго патріотизма, изъ одного "національнато пристрастія и нетерпимости" напали на ученый трудъ ученѣйшаго нѣмца и постарались устранить его съ поля науки, между тѣмъ, какъ этотъ трудъ будто-бы являлся "одною изъ первыхъ попытокъ ввести научные пріемы при разработкѣ русской исторіи и (ввести) историческую критику, безъ которой де исторія не мыслима, какъ наука". 1 Представляется вообще, что нѣмецкій ученый раздраз-

гд Вотъ письма Шумахера къ Теплову:

7 Августа 1749 г. Г. Миллеръ представилъ мит свою ртчь на латинскомъ языкт, чтобы переслать ее въ Москву (гдт тогда находился президентъ академіи гр. К. Разумовскій). Вотъ она... Прошу васъ, прочтите ее внимательно. Онъ излагаетъ предметъ съ большою эрудицією, но по моему митнію съ малымъ благоразуміємъ, ибо, во имя Господа, зачты разрушать, при помощи шведскихъ и датскихъ писателей, митніе, столько стоившее сочинителямъ, работавшимъ для прославленія націи? Я не говорю болте. Покрайней мтрт прежде напечатанія ея, не забудьте, м. г., напомнить его сіятельству, чтобы онъ приказаль прочесть эту ртчь іп ріепо, потому что академики, также какъ и профессора, принимають въ томъ участіе, почему я желаль бы, чтобы тамъ не упоминалось о совттикахъ...»

10 Августа. Г. президенть приказаль Миллеру четыре мъсяца тому назадъ приготовить ръчь для торжественнаго собранія, предоставивъ на его волю избрать какой угодно ему предметъ. До сихъ поръ онъ ее не кончилъ и выбралъ предметъ самый скользкій (scabreux), который не принесетъ чести академіи, напротивъ не преминетъ навлечь на нее упреки и породитъ ей непріятелей. Всему причиною тутъ гордость. Такъ какъ эта ръчь академическая, то автору ея очень

<sup>1</sup> Въ новомъ ападемическомъ изданіи «Каспій» все это дѣло именуется «инквизиціоннымъ судомъ, наряженнымъ по доносу (уже) Теплова для обсужденія препустой рѣчи Миллера.» При этомъ предъ доносомъ Теплова ставится два вопросительныхъ знака, которые всетаки даютъ надлежащій намекъ на дѣйствія Теплова, между тѣмъ, какъ, изъ писемъ къ Теплову Шумахера весьма достовърно и очевидно открывается, съ какой стороны шелъ этотъ пресловутый доносъ, представляющій собственно весьма простое домашнее канцелярское и секретарское дѣйствіе самого Шумахера, какъ охранителя интересовъ академической корпораціи. Каспій, Спб. 1875, стр. 641, 689.

ниль гусей и что, кромъ патріотизма, русскіе ученые въ этомъ споръ руководились еще крайнимъ невъжествомъ, ибо говорятъ, что Ломоносовъ защищалъ будтобы противъ учености Миллера сказки Кіевскаго Спнопсиса (о Славянствъ Варяговъ, о происхожденіи Москвы отъ Мосоха и т. п.); говорятъ даже, что Ломоносовъ упрекалъ Миллера, "зачъмъ онъ

хорошо извъстно, что ее необходимо прочитать въ конференціи и разсмотръть профессорамъ; но онъ также знаетъ, что многіе неодобряють его разглагольствій и потому-то онъ такъ долго медлитъ съ своею ръчью, чтобы не оставалось времени на разсмотръніе ея. Пусть только его сіятельство прикажетъ прочитать ее въ конференціи и напечатать посль разсмотрънія ей тамъ....

17 Августа. Такъ какъ времени очень мало, чтобы разжевывать заключающееся въ ней содержаніе, то было бы хорошо, когда бы его сіятельство соблаговолиль приказать Миллеру высказаться гадательно, чтобы не обижать никого. По истинъ это самый върный и пріятный способъ, потому что тогда ръшеніе предоставляется публикъ, которая желаетъ быть главою, а не смотря на то авторъ, если онъ искусенъ, силою своихъ доказательствъ, нечувствительно увлечетъ на сторону своихъ воззрвній. И самое главное въ этомъ случать есть то, что президенть не рискуєть ничего своимъ одобреніемъ, а профессора мотутъ быть темъ только довольны...

21 Августа. Его сіятельство прекрасно поступиль, передавь диссертацію г. Миллера на судь гг. профессоровь. Они уже работають надынею и сдёлають такь, что всё останутся тёмь довольны, какь равно и г. Миллерь. Еслибы напечатать его рёчь вь томь виде, какь она есть, то всё профессоры согласны, что это было бы уничиженіемь для академіи...»

24 Августа. Г. Миллеръ не хочетъ уступить, а другіе профессора не хотять принять ни его мивнія, ни его способа изложенія...

28 Августа. Фишеръ сказывалъ мив, что г. Ломоносовъ пишетъ поЛатини несравненно лучше Миллера. Такъ какъ рвчь последняго была
наполнена ощибками противъ грамматики и исторіи и
выраженіями грубыми и обидными, то это все откинули, на
сколько позволяли время и уступчивость г. Миллера.... Я говорю вамъ,
м. г., какъ передъ Богомъ, что Миллеръ только тогда сказалъ мив о
своей рвчи, когда представиль ее въ канцелярію для отсылки въ Москву. Правда, что прочитавъ ее, я ему сказаль въ лицо, что не думаю,
что бы его сінтельство одобриль когда нибудь его рвчь въ томъ видъ,
какъ она есть, и что было бы лучше изложить этотъ предметъ съ
большею осторожностію, чтобы не обидъть никого...>

По случаю разсмотренія речи, назначенное на 6 Сентября торжественное собраніе Академіи было отложено, почему Шумахеръ писаль: пропустиль лучній случай къ похваль Славянскаго народа и не сдълаль Скиновъ Славянами". Это уже прямая напраслинам

Вообще утверждають, что за исключеніемъ Тредьяковскаго, русскіе академики, разбиравшіе диссертацію Миллера, Ломоносовъ, Крашенинниковъ, Поповъ, осуждали его выводы "не съ научной точки зрънія, но во имя патріотизма и національности" и что "на почвъ научнаго ръшенія вопроса", остался только Тредьяковскій.

Предложение Щумажера было принято и къ предстоящему собранию сталъ готовить ръчь профессоръ математики Рихманъ.

<sup>6</sup> Сентября. Весь городъ въ волненіи отъ внезапной перемъны касательно торжественнаго собранія и каждый занять отъисканіемъ причинь тому. Нъкоторые даже предполагають, что собраніе отмънено по представленію коммиссара Крекшина, котораго мнънія противны Миллеровскимъ относительно происхожденія господъ Русскихъ. (Такъ думаль и самъ Миллеръ).

<sup>7</sup> Сентября. Вы угадали: нътъ ни одного профессора, который бы въриль, что не злосчастная ръчь г. Миллера была причиною разстройства торжественнаго собранія. Гг. профессора Струбе, Ломоносовъ, Тредіяковскій, Фишеръ и два адъюнкта Крашенинниковъ и Поповъ, думають, что въ состояніи судить о предметъ....»

<sup>11</sup> Сентября. Гг. профессора и адъюнкты трудятся надървчью г. Милдера и вы, м. г. увидите, что мивніе каждаго изъ нихъ, поданное
особливо, будеть весьма различествовать отъ того, которое онъ подаваль съ товарищами, будучи въ засъданіи. Гг. ученые, изъ опасенія
ди, изъ зависти ди, очень ръдко высказываются о томъ, о чемъ ихъ
спрашиваютъ. Когда хочешь знать истину о предметъ, надобно непремънно говорить съ каждымъ отдъльно. Такъ я и сдълаль.

<sup>16</sup> Сентября. Съ самаго начала диссертація г. Миллера не имъла чести мнъ понравиться, но я не находиль ее столь ошибочною, какъ описывають гг. профессора и адъюнкты... Любезный мой другь и собрать по невзгодамь! не найдете ли вы удобнымъ предложить его сіятельству приказать лучше на этоть разъ выбрать предметь изъ физики по математическому классу и отложить ръчь г. Миллера до другато времени, потому что невозможно согласить мнънія гг. профессоровъ съ авторскими, да еслибы и возможно было, то надобно былобы переводить снова....»

<sup>19</sup> Октября. Гг. профессора и адъюнкты теперь трудятся надъ диссертацією г. Миллера и въ понедъльникъ начнутъ битву. Я предвижу, что она будетъ очень жестока, такъ какъ ни тотъ, ни другіе не захотятъ отступиться отъ своего мифнія. Не знаю, помните ли вы еще, м. г., то, что я имълъ честь писать къ вамъ о диссертаціи г. Миллера.

Само собою разумается, что еслибъ все это прелюбопытнайшее дало было напечатано, оно объяснило бы вполна, кто въ немъ правъ, кто виноватъ. Впрочемъ, благодаря изданнымъ уже матеріаламъ і можно и теперь составить достаточно правильное понятіе о хода этого ученаго спора, въ основаніяхъ своихъ и даже въ подробностяхъ нисколько не устаръвшаго и до настоящей минуты.

Надо сказать, что заслужившій похвалу потомства за научную почву Тредьяковскій подаль мивніе довольно уклончивое, говоря, что "сочинитель по своей системѣ съ нарочитою вѣроятностію доказываетъ свое мивніе... "Когда я говорю, писаль онъ: съ нарочитою вѣроятностію, то разумѣю, что авторъ доказываетъ токмо вѣроятно, а не достовѣрно... Затѣмъ онъ представляетъ, что матерія слишкомъ трудна, что и мивнія автора, и тѣ мивнія, которыя онъ отвергаетъ, всѣ утверждаются только на вѣроятности и никогда не получатъ себѣ математической достовѣрности. Вообще достоинство новой диссертаціи онъ равнялъ съ до-

Помню, что я утверждаль, что она написана съ большою ученостію, но съ малымъ благоразуміемъ. Это оправдывается. Г. Байеръ, который писаль о томъ же предметъ въ академическихъ комментаріяхъ, излагаль свои мнтнія съ большимъ благоразуміемъ, потому что употребляль вст возможныя старанія отъискать для русскаго народа благородное и блистательное происхожденіе (по Байеру Варяги-династи были люди дворянской фамиліи, изъ Скандинавіи и Даніи); тогда какъ г. Миллеръ, по увтренію русскихъ профессоровъ, старается только объ униженіи русскаго народа. И они правы. Если бы я быль на мъстъ автора, то даль бы совстив другой обороть своей ртчи, (Шумахеръ чертить ловкую программу, какъ бы онъ, польстивши народному самолюбію, все-таки провель бы свою мысль), но онъ (Миллеръ) хотълъ умничать. Наbeat sibi—дорого онъ заплатить за свое тщеславіе!»

<sup>30</sup> Октября. Профессоръ Миллеръ теперь видитъ, что промахнулся съ своею диссертаціею, потому что одинъ Поповъ задалъ ей шахъ и матъ, указавъ на столько грубыхъ ошибокъ, которыхъ онъ ръшительно не могъ оправдать.... Теперь онъ сказывается больнымъ и не хочетъ болье ходить въ конференцію. Мъсто на страницахъ 18 и 19 диссертаціи Рихмана приноситъ болье чести академіи, чъмъ вся галиматья г. Миллера, которою онъ хочетъ разрушить все, что другіе созидали съ такимъ трудомъ. См. дополнительныя извъстія для біографіи Ломоносова академика П. Пекарскаго. Спб. 1865. стр. 46—53.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Исторія И. Академіи Наукъ, П. Пекарскаго, томы 1 и 11. Спб. 1870—1873. Матеріалы для біографіи Ломоносова, Билярскаго, Спб. 1865.

стоинствомъ предшествовавшихъ ей писаній, не исключая и Синопсиса, и прибавляя впрочемъ, что однакоже система Миллера кажется въроятнъе всъхъ другихъ, дотолъ извъстныхъ; что по этимъ причинамъ во всемъ авторовомъ доказательствъ онъ не видитъ ничего предосудительнаго для Россіи. "Развъ токмо сіе одно можетъ быть, какъ мнъ кажется, предосудительно, говорилъ онъ, что въ Россіи, о Россіи, по Россійски, предъ Россіянами, говорить будетъ чужестранный и научитъ ихъ такъ, какъ будто они ничего того, понынъ не знали; но о семъ разсуждать не мое дъло".

Одобряя диссертацію къ выпуску въ світь, Тредьяковскій, во всякомъ случав, предлагаль ее исправить, иное отмінить, иное умягчить, иное выцвітить, причемъ ссылался, что объ этихъ отмънахъ, исправленіяхъ, умягченіяхъ довольно предлагали автору всв вообще разбиравшіе диссертацію. Стало быть и онъ съ научной почвы показываль, что диссертація была неудобна во многихъ отношеніяхъ. Онъ только не обозначилъ явно въ чемъ заключалось это неудобство; но въ заключение все-таки сказалъ, что отнюдь спорить не будеть съ мнъніемъ и разсужденіемъ объ этомъ предметь искусньйшихъ п остроумныйшихъ людей (своихъ товарищей), и что, напротивъ того, признаетъ ихъ мнъніе, основательнъйшее можетъ быть лучшимъ". Какъ профессоръ красноръчія, Тредьяковскій составляль ръчь очень хитро и поэтому вовсе неизвъстно, куда пряможетъ быть, и что прямо мо относится это сказать краснорфчивый профессоръ. Ясно одно, что онъ быль согласень съ своими товарищами, знавшими предметъ лучше и обладавшими большимъ искусствомъ въ споръ. По всему видно, что его уклончивость происходила собственно отъ недостатка учености, отъ малаго знакомства съ источниками и литературою предмета, что вполнъ раскрывается въ поданной имъ запискъ. И тъмъ не меньше это уклончивое мнъніе Тредьяковскаго заслужило похвалу, что будто бы "по своему без(прп)страстію оно представляеть отрадное исключение" 1. Такая похвала бросаетъ сильную тънь на его товарищей. Стало быть мивнія другихъ русскихъ

<sup>1</sup> Билярскій: Матеріалы для біографіи Ломоносова, стр. 758, 768.

ученыхъ о диссертаціи Миллера были пристрастны, не отрадны по своему нравственному качеству? Однако тотъже Тредьяковскій въ своемъ особомъ разсужденіи о Варягахъ Руссахъ, написанномъ гораздо послѣ, касаясь достоинства Миллеровой рѣчи, пишетъ между прочимъ, что "напечатанная, она въ дѣло не произведена: ибо освидътельствованная всѣми членами академическими, нашлась, что какъ исполнена неправости въ разумѣ, такъ и ни къ чему годности въ слогъ.

И никто другой, какъ именно Тредьяковскій сводить этотъ ученый споръ прямо на почву патріотическихъ воззрѣній. Въ упомянутомъ своемъ разсужденіи о Варягахъ Руссахъ, въ самомъ началѣ, онъ жалуется, что происхожденіе этихъ Варяговъ приведено подъ немалое сомнѣніе въ нашихъ мысляхъ, такъ что по нынѣ (въ 1757 г.) еще нѣтъ довольнаго удостовъренія, изъ какого народа были сіи Варяги; что виною тому чужестранные писатели, которые, производя Варяговъ отъ инородныхъ намъ племенъ, врѣваютъ насъ въ это сомнительное безъизвѣстіе о названіи, родѣ и языкѣ Варяговъля за племенъ падътовъля за падът

"Хотя нътъ ни одного изъ истинныхъ Россіянъ, говоритъ авторъ дальше, который не желалъ бы всемъ сердцемъ, чтобъ презнаменитые Варяги-Руссы, прибывшіе къ намъ государствовать, и бывшіе предками нашихъ самодержцевъ, были точно такими же нынъшними и всегдашними Россіянами; однако утвержденія иностранныхъ, и еще не безславныхъ писателей, не токмо дълаютъ наши желанія тщетными, но еще и всъхъ намъ путей едва не пресъкаютъ... Одни объявляютъ, что Варяги были предки Шведовъ, другіе пишутъ, что произошли они отъ Датчанъ; эти пространно доказывають, что наши Варяги прибыли къ намъ изъ Скандинавін или изъ Даніи, и что Россіяне называють Варягами всъхъ вообще Свъевъ, Готландянъ, Норвежанъ и Данянъ; а тъ надежно и высокомърно велеръчатъ, что они суть точные Норвежцы; нъкоторые производять ихъ отъ Пруссовъ, а иные называють ихъ народомъ германскимъ. Всъ, наконецъ, хотя и признаютъ, что Варяги были Руссы, однако не отъ Руссовъ, т. е. теперешнихъ Русскихъ. Какъ ни лестно для насъ это твердое предразсуждение о достоинствъ нашихъ первоначальныхъ государей, которыхъ писатели наперерывь другь предъ другомъ присвояють къ разнымъ славнымъ и храбрымъ народамъ, однако намъ это нъсколько предосудительно, ибо они отнимаютъ у насъ собственное наше и дражайшее добро и чрезъ то лишаютъ насъ природной нашей славы. Они, какъ думается, по единому самолюбію токмо изобрѣли за должное повъствовать о высокославныхъ Варягахъ и водя своихъ читателей по степенямъ въроятности, удостовърять, что будто эти Варяги намъ чужеродны и отъ насъ разноязычны. По этому не ободримся ль и мы изобрѣсть за должнъйшее, чтобъ утверждаясь на самой достовърности, описать нашихъ началобытныхъ самодержцевъ какъ единоязычными, такъ и тождеродными съ нами".

По мыслямъ Тредьяковскаго прямо выходитъ что иностранцы отнимали у насъ нашихъ самодержцевъ, отдъляли ихъ отъ народа, какъ полныхъ чужеродцевъ. Онъ чувствуетъ, что иностранцы, собственно Германцы, тъмъ хвалятся, что дали намъ царей изъ своего рода. И едвали онъ не былъ правъ, что эта патріотическая нъмецкая мысль въ дъйствительности, хотя неосязаемо и неуловимо, руководила такими слишкомъ усердными разсужденіями о происхожденіи Варяговъ-Руси!

"Возможноль, говоря, откровенно, и достойно ли, въ виду пререкающаго усилія чужихъ, оставаться въ бездъйствіи и не стремиться къ исторженію отъемлемаго у насъ не по праву"! восклицаетъ за тъмъ Тредьяковскій.

"Къ тому насъ обязываетъ высота, свътлость, превосходство первыхъ нашихъ великихъ князей, а честь цвътушаго, всегда и нынъ, Россійскаго народа, не умолкая возбуждаетъ. Должно, должно было давно намъ препоясаться силами не токмо къ воспрепятствованію не весьма стоющихъ заключеній объ этомъ предметь, но и къ утвержденію и какъ будто ко вкореняемому насажденію свътозарныя истины и неколебимыя правды" 1.

Мысли Тредьяковскаго очень ясны. По этимъ мыслямъ очень также ясно, о какихъ собственно Варягахъ думали ученые иноземцы, производя ихъ изъ разныхъ только германскихъ, но не славянскихъ мъстъ. Тредьяковскій какъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сочиненія Тредьяковскаго, Спб. 1849. т. III, 475—480.

самъ говоритъ, почиталъ всъ эти чужія митиія не весьма стоющими; сознавалъ, что истины и правды въ нихъ нътъ. Во время спора онъ не былъ настолько знакомъ съ вопросомъ, чтобы подавать ръшительный голосъ, но видимо, что и самъ онъ такъ былъ затронутъ этими спорами, что написалъ три особыя разсужденія: 1) о первенствъ Славянскаго языка предъ Тевтоническимъ; 2) о первоначаліи Россовъ; 3) о Варягахъ Руссахъ Славянскаго званія, рода и языка", гдъ и выводилъ Варяго-Руссовъ съ бо́льшимъ противъ Ломоносова основаніемъ отъ Славянъ Руговъ изъ Помераніи. Эти разсужденія были уже готовы въ 1757 году, слъдовательно начаты въроятно вскоръ послъ осужденія Миллеровой диссертаціи 1.

Очень подробно разобрали диссертацію другіе Русскіе академики: профессоръ химіи Ломоносовъ, адъюнктъ ботаники Крашенинниковъ, адъюнктъ астрономіи Поповъ. Справедливо, что они отчасти руководились патріотическимъ чувствомъ. Но еще бы русскимъ людямъ не выразить любви къ своей отчизнъ тамъ, гдъ наука, не математика, а исторія, прямо касалась политическихъ воззръній и убъжденій, и гдъ она, къ тому же вся была построена на однихъ въроятіяхъ и догадкахъ, которыя по ихъ мнънію нисколько не были лучше въроятій и догадокъ Синопсиса и нъкоторыхъ лътописцевъ и которымъ въ противоположность легко было выставить новыя догадки и въроятія, вполнъ равнозначительныя по ученому достоинству.

Мы уже говорили, что личныя чувства, возгрънія; убъжденія въ обработкъ исторіи значать очень много и всегда во всякомъ историческомъ трудъ непремънно оставять свой замътный слъдъ.

<sup>1</sup> Точно также не могъ оставить безъ вниманія этого вопроса и другой противникъ Миллера, профессоръ Струбе, издавшій уже на старости, въ 1785 г. «Разсужденіе о древнихъ Россіянахъ», М. 1791 г., написанное однако еще въ 1753 г., гдъ, осудивъ диссертацію Миллера, прогизводилъ Русь изъ Рисаландіи отъ Готовъ, съ восточной стероны Ботническаго залива, откуда потомъ выводилъ Русь г. Бутковъ.

Русскіе академики находили, что Миллеръ въ своей диссертаціи "старается только объ униженіи Русскаго народа." И они были правы, замѣчаетъ самъ Шумахеръ. Здѣсь слѣдовательно была затронута народная гордость, чувство природное, свойственное не только каждому народу и государству, но и каждой деревнѣ, и особенно свойственное нѣмецкимът ученымъ людямъстью выком аканому маному.

Это не болье какъ чувство народнаго достоинства, которое можетъ быть мнимымъ, но можетъ также выражать и дъйствительныя народныя преимущества. Въ иныхъ случаяхъ оно бываетъ смъшно и нельпо, когда основывается на одномъ пустомъ тщеславіи, но въ немъ же очень часто скрываются благородныя и справедливыя понятія объ истинныхъ заслугахъ своей народности.

О Миллеровой диссертаціи Шумахеръ говориль что "она написана съ большою ученостью, но съ малымъ благоразуміемъ", что Миллеръ вообще "хотъль умничать и потому дорого заплатить за свое тщеславіе." Сами нъмецкіе ученые стало-быть сознавали, что неблагоразумная сторона диссертаціи заключалась отчасти и въ тщеславіи, которое подмѣтиль: уже Тредьяковскій, говоря что чужестранецъ научить Русскихъ такъ, какъ будто они ничего того понынь нѣ не зналимущеми фтомож вистопотом.

Такимъ образомъ тщеславіе нъмецкаго ученаго, императорскаго исторіографа, хотя бы только одною новостью ученой мысли, естественно должно было встрътить сильный отпоръ со стороны русскихъ притязаній. Новая ученая мысль Миллера требовала себъ мъста посреди старыхъ Русскихъ басенъ о происхожденіи Русскаго народа и потому явилась строгимъ критикомъ этихъ басенъ, этой старой ветоши, нанесенной въ Русскую исторію не раньше 16-го въка и то подъ вліяніемъ Польскихъ писаній. Миллеръ прямо и называль эти сказки бабыми баснями. Но рядомъ онъ отвергалъ и такія заключенія, которыя имъли вполнъ научное основаніе, и притомъ отвергалъ ихъ только въ пользу Скандинавства Руси, а это уже прямо всъмъ Русскимъ ученымъ казалось даже нестерпимою баснею, проводимою лишь изъ одного нъмецкаго тщеславія.

Русскіе ученые, не бывши спеціалистами по этому предмету, поставили, однако, весьма ученыя возраженія про-

тивъ выводовъ Миллера и если статья его была одною изъ первыхъ попытокъ критически обслъдовать начало Русской исторіи, то замъчанія и разборъ его сочиненія Русскими учеными представили тоже первую и еще болъе основательную попытку критически разсмотръть самую эту нъмецкую критику. Мы никакъ не съумъемъ себъ объяснить, почему ученая молва оставляетъ ученость и критику за однимъ только Миллеромъ и удаляетъ въ полную темноту такую же ученость и критику Русскихъ ученыхъ, притомъ совсъмъ не спеціалистовъ Русской исторіи.

Этотъ достопамятный споръ происходилъ открыто въ присутствіи всего собранія Академіи; всъ возраженія записывались или переводились по латынъ, на языкъ науки, такъ какъ Миллеръ отвъчалъ только на латинскомъ 1.

Еще въ началь споровъ, 30 Окт. 1749 г., Шумахеръ писаль къ Теплову, "профессоръ Миллеръ теперь видитъ, что промахнулся съ своею диссертаціею, потому что одинъ Поновъ задаль ей шахъ и матъ, указавъ на столько грубыхъ ошибокъ, которыхъ онъ ръшительно не могъ оправдать." При этомъ Шумахеръ прибавляетъ что "одно мъсто въ диссертаціи (профессора) Рихмана (изъ физическаго отдъла) приноситъ болье чести Академіи, чъмъ вся галиматья г. Миллера, которою онъ хочетъ разрушить все, что другіе созидали съ такимъ трудомъ."

Намъ неизвъстно, сколько научнаго содержали въ себъ возраженія Попова, но подробная записка Ломоносова напечатана. Въ ней авторъ прежде всего говоритъ вотъ что:
"Слъдующія разсужденія предлагаю обстоятельнье для того,
чтобы видны были причины, для которыхъ упомянутая

<sup>1</sup> Начальство Академіи въ началь двла назначило для разсмотрвнія диссертаціи недвлю. Русскіе ученые объясняли потомъ, что окончить изследованіе въ теченій недвли они не могли и просили три недвли. Но и этого времени не достало, между прочимъ потому, что Миллеръ сказался больнымъ и не только не являлся въ заседанія, но и не присылаль ответовъ. Споры длились съ перерывами съ небольшимъ четыре месяца, въ теченіи 29 заседаній, отъ 23 Октября 1749 по 8 Марта 1750 года. Все возраженія сохранились и вместе съ краткими протоколами составляють около 400 страниць въ листь довольно крупнаго письма. Особенно многочисленны возраженія Попова и Ломоносова. Матеріалы Билярскаго, стр. 767.

диссертація и прежде сего мною не одобрена и чтобы ясно показать, что я не по пристрастію и не взирая на лицо, но какъ върному сыну отечества надлежить, по присяжной должности, поступаю. А чтобы все изобразить короче, для того, пропуская мелкія погръшности, только главныя предлагаю. Стантици фрага.

Въ тогдашней европейской наукъ признавалось за ръшеное діло, что имя и народъ Россіяне суть наслідники Роксообитателей южной Руси. Русскіе ученые ланъ, древнихъ естественно почитали это заключение западной науки тоже Миллеръ отвергалъ это мивніе "ученыхъ несомнъннымъ. людей". Ломоносовъ весьма основательно выставилъ ему рядъ доказательствъ, утверждавшихъ эту истину, и раскрыль всю несостоятельность его собственныхъ разсужденій, указавши, что чувствуя эту несостоятельность, онъ "Страбоновы, Тацитовы и Спартіановы свидътельства о Роксоланахъ пропустилъ вовсе, чего ему учинить отнюдь было не должно, ибо хотя онъ происхождение Россіянъ отъ Роксоланъ и отвергаетъ, однако, ежели онъ прямымъ путемъ идетъ, то должно ему всъ противной стороны доводы на среду поставить и потомъ опровергнуть". Требованіе ни сколько не патріотическое, а вполив ученое.

Въ отмъну Роксоланъ Миллеръ доказывалъ, что Варяги были Скандинавы, то есть Шведы. Въ этомъ онъ прежде всего ссылался на Байера. Ломоносовъ представилъ критическую оцънку Байеровскихъ разысканій, особенно объ именахъ первыхъ князей, сказавши, что его толкованій "не только принять за правду, но и читать безъ досады не возможно", что "ежели Бейеровы перевертки признать можно за доказательства, то и сіе подобнымъ образомъ заключить можно, что имя Бейеръ происходитъ отъ Россійскаго Бурлакъ." Здъсь дъйствительно выразилась полная характеристика Байеровскихъ толкованій Русскихъ именъ изъ Скандинавскаго языка. Затъмъ Ломоносовъ говоритъ, что вообще догадки Байера, которыя Миллеръ взялъ въ свою диссертацію, отнюдь не доказываютъ, чтобы Варяги, изъ которыхъ пришелъ Рюрикъ, были Скандинавы 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Изъ диссертаціи Байера о Варягахъ слишкомъ замѣтно, какъ онъ всѣми мѣрами старался натянуть на истину Скандинавство Руси. Гово-

Онъ развиваетъ собственную мысль о происхожденіи Варяговъ-Руси, доказывая что они были Славянскаго кольна и жили на берегахъ Варяжскаго моря, между Вислою и Двиною, гдь въ море впадаетъ Ньманъ, къ устью своему называемый Руса. Это мньніе, народившееся во время самыхъ споровъ, копечно не выдерживаетъ критики, но шаткія его основанія были не хуже тьхъ основаній, на которыхъ укръпилась мысль о Скандинавскомъ происхожденіи Руси.

Противъ этого Скандинавства Ломоносовъ доказывалъ, что еслибъ Варяги-Русь были Скандинавы, то оставили бы очень замътный слъдъ въ русскомъ языкъ, а въ немъ напротивъ больше осталось словъ отъ Татаръ, владычество которыхъ было несравненно отдаленнъе Скандинавскаго. При томъ и объ особомъ варяжскомъ языкъ нигдъ не упоминается, въ то время какъ лътописецъ всегда ясно отличаетъ, какой не Славянскій народъ имъетъ свой языкъ.

Но нелъпъе всего Ломоносову казалось утвержденіе Миллера, что имя Русь заимствовано у Чухонцевъ (Финновъ).
Миллеръ, говоритъ онъ, производитъ имя Россійскаго народа отъ Чухонцевъ слъдующимъ образомъ: "Чухонцы-де
Шведовъ называютъ Россалейна, то, услышавъ сіе, Новгородцы стали называть Русью всъхъ народовъ отъ запада
происходящихъ. Рюрикъ съ родомъ своимъ услышавъ, что
Новгородцы ихъ называютъ Русью, назвались и сами Русью, а послъ того и весь народъ Славенскій назвался Русью. Здъсь всякъ видитъ, сколько тутъ нескладныхъ вымысловъ: 1) полагаетъ здъсь г. Миллеръ, что Новгородцы
сами о имени западныхъ народовъ ничего не знали, а между тъмъ всякъ въдаетъ, что они ихъ Варягами называли.
2) Что Рюрикъ съ родомъ своимъ, покинувъ старое имя,

ри о Славинскомъ племени Вагровъ и вовсе не желая, чтобы они служили для его изысканій соперниками Скандинавамъ, какъ такіе же морскіе разбойники, онъ произвольно отвергаетъ болье древнія свидътельства Адама Бременскаго и Гельмольда и беретъ себъ въ свидътели Саксона Граматика, писавшаго въ то время, когда Балтійское Славянство было обездолено Датчанами, и говорившаго, что всъ Славяне на ономъ берегъ позднъе начали разбойничать. Точно такъ и Шлецеръ для Скандинавовъ Руссовъ безъ особаго затрудненія устранилъ изъ Русской исторіи Оскольдовыхъ Руссовъ, Кіевскихъ.

стали зваться такъ, какъ ихъ называли Новгородцы. 3) Новгородцы, зная, что сіе имя Русь, ни имъ, ни Варягамъ не собственное, но отъ Чухонцовъ взятое, сами назвались онымъ, оставя свое прежнее; такъ что по мненію г. Миллера два народа, Славяне и Варяги, бросивъ свои прежнія имена, назвались новымъ, не отълихъ происшедшимъ, но взятымъ отъ Чухонцовъ. Гдъ теперь строгость г. Миллера, которой онь вы доказательствахы требуеть у тыхы, которые россійское имя отъ Роксоданъ производять? Не явноли показаль онъ здёсь пристрастіе къ своимъ неосновательнымъ догадкамъ, полагая за основаніе оныхъ такіе вымыслы, которые чуть могуть кому во снъ привидъться? Примъръ Англичанъ и Франковъ, отъ него здъсь присовокупленной, не въ подтверждение его вымысла, но въ опроверженіе служить: ибо тамь побъжденные оть побъдителей имя себъ получили. А здъсь ни побъдители отъ побъжденныхъ, ни побъжденные отъ побъдителей, но всъ отъ Чухонщовъ".

До сихъ поръ, въ главномъ дёлё, въ возраженіяхъ Ломоносова не примъчается никакого особаго патріотизма. Онъ самымъ ученымъ образомъ разсматриваетъ тезисы Миллера и раскрываеть ихъ несостоятельность или несообразность, раскрываеть ихъ посредственную ученость. Затымъ онъ переходить къ частностямь и останавливается на фразъ: "Прадъды наши, почтенные слушатели, отъ славныхъ дълъ своихъ Славянами назывались, которыхъ отъ Дуная Волохи выгнали." Здёсь, замъчаеть Ломоносовъ, весьма явныя противныя вещи, слава и изгнаніе, которыя въ такой диссертаціи (какъ публичная рычь) мыста имыть не могуть. Но какъ нашъ сочинитель славныя дёла прадёдовъ нашихъ начинаетъ изгнаніемъ, такъ и всю ихъ жизнь въ раззореніяхъ и порабощеніяхъ представляеть. "И хотябы то была правда, что Славяне для Римлянъ Дунай оставили, однако сіе можно бы было изобразить инако. Напримъръ Словенскій народъ, любя свою вольность и не хотя носить римскаго ига, переселился кътсвверу".

Ссылаясь на Прокопія, Іорнанда, Григорія Великаго, говорившихъ о великихъ нашествіяхъ Славянъ на римскія области, Русскій ученый даетъ знать, что "Славяне отъ Римлянъ не такъ выгнаны были, какъ г. Миллеръ пишетъ. И сіе бы доджно было ему упомянуть для чести Славянскаго народа 1.

Требованіе сколько патріотическое, столько же и справедливое въ научномъ смысль, тымъ болье, что Миллеръ "слишкомъ 20 страницъ изъ 56 наполнилъ Скандинавскими баснями" и, по признанію самого автора, нельпыми сказками о богатыряхъ и о колдунахъ, которыя однако служили къ славъ Скандинавцевъ или Шведовъ "и, какъ самъ Миллеръ говорилъ, для того внесены, дабы показать, что Скандинавцы противъ Россіянъ воюя, славу себъ получали." "Весьма чудно, замъчаетъ Ломоносовъ, что г. Миллеръ, самъ признавъ эти саги за сказки, потомъ какъ правду толкуетъ... 2. Все оное, продолжаетъ онъ, къ изъясненію нашей исторіи почти ничего не служитъ и могло бы быть безъ утраты пропущено, какъ то и самъ авторъ на 23 и 24 стр. объявляетъ".

Естественно послѣ того, что Ломоносовъ защищаль басни позднѣйшаго новгородскаго лѣтописца о братьяхъ Славенѣ, Русѣ, Болгарѣ и пр., прибавляя, что "по его мнѣнію, сего древняго о Словенскѣ преданія ничѣмъ опровергнуть нельзя."

Точно также онъ имѣлъ полнѣйшее основаніе защищать приходъ къ Славянамъ Апостола Андрея Первозваннаго, ибо понималъ, что проповѣдуя въ Понтѣ и Скиеіи, св. Апостолъ необходимо проповѣдывалъ Славянамъ и Руссамъ. "Правда

<sup>1</sup> Покойный академикъ Пенарскій, такъ преждевременно похищенный у русской науки, въ своей Исторіи Академіи Наукъ, ІІ. стр. 430, говорить по этому поводу, что здѣсь «Ломоносовъ подмѣтилъ довольно справедливо какое-то особенное довольство, съ которымъ Миллеръ указываетъ всѣ неудачи и неуспѣхи Славянъ. Хотѣлъ ли Миллеръ писавши такъ, показать свое безпристрастіе (!) во времена, когда считалось чуть не святотатствомъ сомнѣваться въ истинъ баснословій Синопсиса, или же онъ, какъ иноземецъ, питалъ затаенное чувство противъ Россіи и русскихъ, что нерѣдкость между иноземцами, даже навсегда поселившимися въ Россіи, только въ рѣчи его есть не мало непріятнаго для самолюбія Русскихъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «И заслужили ли сіи глупости, говорить Шлецерь, того, чтобы Байерь, Миллерь, Щербатовь внесли ихъ въ Русскую исторію и разсказывали объ нихъ съ такою важностію, какъ будто объ истинныхъ произшествіяхъ: все это есть не иное что, какъ глупыя выдумки. Несторъ, 1, 52.

что и въ нашихъ лътописяхъ не безъ вымысловъ между правдою... замъчалъ онъ въ другомъ мъстъ, однако правды съ баснями вмъстъ выбрасывать не должно, утверждаясь только на однъхъ догадкахъ."

Особенное пристрастіе Миллера къ своимъ догадкамъ, Ломоносовъ выставиль по поводу толкованія имень Оскольдъ и Диръ, которыя Миллеръ объяснялъ, что это было собственно одно имя одного человъка, ибо Діаръ только чинъ, по Готски значитъ судья. Ломоносовъ говоритъ: "Одного сходства имени и мъста (намекая о Роксоланахъ), Миллеръ за доказательство не принимаетъ. Сія его строгость была бы весьма похвальна, ежелибы г. Миллеръ, не токмо для отверженія противныхъ, но и для доказательства своихъ мнвній поступаль по оной; но здёсь выводить онъ изъ одного сходства имени Диръ и Діаръ, что Оскольдъ и Диръ не двое, но одинъ былъ князь..." Далъе на толкованіе имени города Холмогоръ, что оно происходитъ отъ сканд. Годигардіи, Ломоносовъ замѣчаетъ: Ежели бы я хотъль по примъру Бейеро - Миллеровскому перебрасывать литеры, какъ зернь, то бы я право (правильно) сказаль Шведамь, что они свою столицу неправедно Стокголмъ называютъ, но должно имъ звать оную Стіокодной для того, что она такъ слыветъ у Русскихъ" 1.

Ломоносовъ вовсе не защищалъ басенъ о происхожденіи имени Москвы отъ Мосоха и т. п., а замѣтилъ только, что "мнѣнія Миллера объ этомъ предметъ, десять разъ прочитавъ, едва разпознать можно, споритъ ли онъ, или согласуется; и что наконецъ уже онъ (Ломоносовъ) узналъ, что это опроверженія, которыя однако ни какой силы не имъютъ и притомъ переплетены непорядочнымъ расположеніемъ и подобны темной ночи. Точно также Ломоносовъ во-

<sup>1</sup> После этого очень вероятно объяснение Венелина, что Тредьяковскій въ своемъ сочиненім «о Первенстве Славянскаго языка предъ Тевтонскимъ», где все иностранныя имена объясняеть изъ Славянскаго, напр. Нізрапіа—Выспанія, Сеltae—желтые, Saxonia—Сажонія, Италія—Выдалія, выдавшаяся земля, и т. п., писаль собственно «веселую и остроумную пародію на Байеровы словопроизводства, который все выводиль изъ Скандинавскаго». Неть сомненія, что Тредьяковскій только собраль въ одно место ходившія въ то время между остряками всякія сближенія иностранныхъ словь съ Славянскими.

все не требоваль "чтобы Скиновь Славянами сдёлать", а показываль, что въ этомъ случав пропущенъ самый лучшій случай къ похваль Славянскаго народа, ибо Скины побытдали Персовь, Грековь, Римлянь и все таки уступили свои земли Славянамь, чего безъ великихъ сраженій и знатныхъ побыть учинить нельзя было; слыд. народъ Славянскій быль весьма храбрый, который преодолыль даже мужественныхъ Скиновъ.

Повторяютъ заученное, что Ломоносовъ, "въ отзывъ о ръчи своего личнаго врага преимущественно руководствовался патріотическимъ воззрѣніемъ", даже національнымъ пристрастіемъ и нетерпимостью. Но чти руководствовался самъ Миллеръ, излагая такъ, а не иначе свои разсужденія о Славянахъ и о началъ Русскаго народа? Послъ такого, не совствить отраднаго, обозначения русскихъ побужденій въ спорт, представляется, что самъ Миллеръ стояль на высоть идеальнаго ученаго безпристрастія, а между твив русскіе ученые о томъ только ему и твердили, что онъ очень пристрастенъ къ своимъ догадкамъ, что въ подтвержденіе ихъ или совствь опускаеть неподходящій свтдвнія или наклоняеть при случав на свою сторону такіе научные пріемы, которые самъ же отрицаеть и т. д. Наиз кажется, что если русскими учеными руководилъ русскій патріотизмъ, то нъмецкимъ ученымъ руководилъ нъмецкій патріотизмъ. Здёсь встрётились двё народныя или ученыя гордости, изъ которыхъ нъмецкая не желала поставить на свое мъсто историческія достоинства русской народности, на что и указывала оскорбленная русская гордость, вовсе не требуя себъ ничего лишняго, тщеславнаго, а требуя только справедливаго, и раскрывая при этомъ, что истинное ученое безпристрастіе поступило бы иначе. Въ самомъ дъль, каждый ученый если и не руководится народнымъ патріотизмомъ, за то всегда кръпко любитъ и уважаетъ, такъ сказать, свое ученое отечество, которое для него представляють не только его ученыя метнія, но и источники его познаній, его особый кругь пріобратенныхъ сваданій п возэртній. Обыкновенно любовь къ такому отечеству отвергаетъ все ему несвойственное и несродное; обыкновенно и границы такого отечества ръдко бываютъ очень обширны, такъ что, напр. въ предъдахъ ученаго отечества тъхъ

нъмцевъ, которые такъ усердно на первыхъ порахъ стали обработывать русскую исторію, вовсе не существовало славинской народности и всъхъ сказаній, какія оставила объ ней греческая и латинская древность. Въ этомъ отечествъ существовали только одни Германцы, которые и забрали въ свои руки всю средневъковую исторію и конечно должны были распространить свои владінія и въ наши земли. Русское ученое отечество, какъ извъстный кругъ познаній о своей исторіи, напротивъ, считало свою землю исконивъчнымъ своимъ достояніемъ, о чемъ, по его мнінію, говорила вся историческая древность. Ясно, что соперники стояли на различныхъ почвахъ и никакъ не могли понять другъ друга, особенно еще по причинъ различныхъ политическихъ взглядовъти воззрвній.

Русскіе натріоты въ трудѣ Миллера видѣли существенное только одно, что онъ, отвергая и критикуя русскія басни, вводилъ на ихъ мѣсто готическія басни, и сверхъ того свои неосновательныя догадки. За этими основными недостатками ни какой другой учености у исторіографа они незнаходили.

Отдъливши въ диссертаціи Миллера все то, что въ дъйствительности могло оскорблять русское патріотическое чувство, въ ней все таки оставались ни на чемъ не основанныя и собственно нъмецкія мижнія, напр., что Славяне въ нынъшней Россіи явились только въ 6 в. по Р. Х. Русскіе ученые, знавшіе не хуже Миллера древнихъ писателей, конечно, никакъ не могли этого понять и чувствовали только, что здъсь говоритъ не наука, а политика, такое же, натріотическое чувство нъмца, взирающаго съ высока на Славянскій народъ.

Естественно, что съ этой точки зринія имъ казалось еще больше нелишьмъ мийніе о происхожденіи имени Русь отъ чухонскаго Россалейна, по ихъ понятіямъ еще меньше основательное, но которое для нихъ могло выражать въ сущности такое же невыгодное понятіе о русской народности.

Да и въ самомъ дълъ, даже и на теперешній взглядъ, послъ стольтнихъ доказательствъ въ пользу этого мивнія, все таки оно является меньше въроятнымъ, чъмъ Роксоланство древней Руси. Послъ всъхъ подобныхъ соображеній Ломоносовъ имъль полное право писать: "Сіе такъ чудно, что еслибы господинъ Миллеръ умъль изобразить живымъ штилемъ, то бы онъ Россію сдълаль толь бъднымъ народомъ, какимъ еще ни одинъ и самый подлый народъ ни отъ какого писателя негиредставленъ 1 страто и страто постеля негиредставленъ 1 страт

"Что касается до латинскаго штиля, говориль Ломоносовь, то никому не безчестите такь худо знать по латинь, какь историку, которому древнихь латинскихь историковь необходимо читать должно, а следовательно и штилю ихъ навыкнуть. И россійскій переводь, который Миллерь по большей части по своему переправляль, исполнень несносными погрышностями, которыя ясно показывають, что онъ тоже не великій знатокь россійскаго языка... Весь корпусь диссертаціи сочинень безъ связи и порядку; а особливо она для многихь дигрессій весьма темна.... А россійскимь слушателямь и смѣшна и досадительна и отнюдь не можеть быть такь исправлена, чтобы когда къ публичному дѣйствію годилась."

Такимъ образомъ ради академической, и ученой и политической чести диссертація была осуждена на уничтоженіе. Самъ Шлецеръ объ ученыхъ достоинствахъ Миллера замѣтилъ, что ему недоставало знанія классическихъ дитературъ и искусной критики. Г. Куникъ называетъ эту приснопамятную диссертацію препустою. Ясно, на сколько были справедливы въ осужденіи диссертаціи русскіе ученые. Говорить, что они засудили диссертацію изъ одного патріотизма, значить извращать дѣло и наводить клевету на первыхъ русскихъ академиковъ.

<sup>1</sup> Домоносовъ, знакомый съ аттиками, очень хорошо помнилъ ихъ
правдивое мнёніе, что та или друган слава и знаменитость народа или
человъка въ исторіи зависитъ вовсе не отъ славныхъ или безславныхъ дълъ, вовсе не отъ существа историческихъ подвиговъ, а въ
полной мъръ зависитъ отъ искусства и умънья, или даже отъ намъренія писателей изображать въ славъ или уничижать народныя дъла,
какъ и дъянія историческихъ личностей. Поэтому первые русскіе
академики, понимавшіе писаніе исторіи именно съ этой точки зрънія,
ни въ какомъ случать не могли относиться съ равнодушіемъ къ этому
нъмецкому воздълыванію нашей Древности посредствомъ только одного
отрицанія въ ней ея историческихъ достоинствъ.

Вообще, изо всего, что теперь напечатано объ этомъ любопытнъйшемъ споръ (а напечатано далеко не все), вполнъ выясняется, что если русскіе представители науки руководилсь русскимъ патріотизмомъ, при разборъ диссертаціи Миллера, то и нъмецкій ученый точно также руководился ограниченнымъ узкимъ нъмецкимъ понятіемъ о предметъ и необходимо вызывалъ споры на каждой строкъ; что если онъ своею диссертаціею водворялъ критику въ Русской исторіи, то русскіе академики еще въ большей силъ созидали тоже очень основательный фундаментъ для такой же критики.

Возраженія Ломоносова противъ Скандинавства Руси нисколько не состарились и до настоящихъ дней, ни мало не опровергнуты, а напротивъ того пріобрътаютъ новую силу и подтверждаются новою ученостью (въ трудахъ г. Гедеонова) достоинствамъ которой и ученые норманисты отдаютъ полную справедливость.

Его разсужденіе о Роксоланахъ заставило и самого Миллера принять этотъ народъ къ свъдънію и придумать новый вымыслъ, что Роксоланы были Готы и Варяги и, перейдя въ Швецію, дали свое имя провинціи Рослагенъ 1.

Нъмецкая критика Миллера по своимъ свойствамъ вообще нисколько не стояла выше тогдашней русской критики, напр. у Татищева, а при встръчъ съ Ломоносовскою критикою, она оказалась совсъмъ слабою. Ломоносовъ же не былъ, да не могъ и потомъ сдълаться спеціалистомъ исторической науки.

При этомъ должно сказать, что въ существенныхъ частяхъ споръ держался вполнъ только на научной почвъ. Патріотическая сторона дъла огриничилась весьма разсудительнымъ и основательнымъ требованіемъ академической корпораціи, чтобы въ публичной академической ръчи не были произносимы оскорбленія и досажденія народнымъ понятіямъ. Къ опаснымъ въ этомъ отношеніи и въ то время разсужденіямъ Ломоносовъ причислилъ мизніе о поселеніи Славянъ въ Русской Землъ послъ временъ Апостольскихъ, въ противность преданію о приходъ къ Славянамъ Апостола Андрея, на основаніи котораго учрежденъ даже орденъ Андрея Первозваннаго.

<sup>1</sup> О народахъ издревле въ Россіи обитавшихъ. Спб. 1773; стр. 169.

За тъмъ диссертація осуждена главнымъ образомъ за то, что вся она основана на вымыслъ и "на ложно приведенномъ во свидътельство Несторовомъ текстъ (о Варягахъ) и что многія явныя между собою борющіяся прекословныя мибнія и нескладныя затып Академіи безславіе сдылать могуть". "А мижніе о происхожденіи Русскихъ князей отъ безыменныхъ Скандинавовъ, о происхождении Русскаго имени отъ Чухонцовъ, частыя надъ Россіянами побъды Скандинавовъ съ досадительными пзображеніями, не токмо въ такой ръчи быть недостойны, но и всей Россіи предъ другими государствами предосудительны быть должны". Само собою разумъется, что таже патріотическая сторона дъла необходимо должна была выразиться и въ нъкоторой запальчивости и особой ръзкости иныхъ сужденій, тъмъ болье, что Миллеръ, по свидътельству Шлецера, въ спорахъ съ своими противниками, отличался не столько уступчивостью, сколько язвительностію. Припомнимъ, что 1750 годъ, когда такъ разсуждали, былъ несравненно ближе къ 17-му стольтію, чъмъ къ 19-му, то есть ближе къ тому времени, когда и ученое, н литературное простое слово еще не отдълялось отъ политики и дипломатіи, какъ оно еще не совстмъ отдъляется и въ наше просвъщенное время.

Чего же однако требоваль Русскій патріотизмъ въ лиць профессора химін Ломоносова, адъюнкта ботаники Крашенинникова, адъюнкта астрономіи Попова? Судя по возраженіямъ Ломоносова, они требовали только исторической истины, то есть большей древности Славянскаго и Русскаго народа, которая для нихъ была ясна, какъ день и что теперь вполнъ доказано Шафарикомъ; они вовсе не требовали панегирика этой древности, а только истиннаго изображенія того, что Славяне были такой же храбрый народъ, какимъ у Миллера выставлены только Скандинавы. Они вообще требовали для Славянскаго народа только той исторической чести и славы, какая была записана у древнихъ писателей. Они доказывали, что Варяги-Русь были Славяне, ибо имъли полное основаніе такъ, а не иначе понимать слова Нестора. Эти естествоиспытатели вовсе не такъ были просты, чтобы ссылаться на Кіевскій Синопсисъ, какъ на единственное основаніе своихъ познаній: имъ хорошо было извъстно, что писали о Роксоланахъ писатели классики и о Славянахъ писатели Византійскіе. Они умѣли доказать свои слова точными ссылками на этихъ писателей водного водо в доповлява адроного г

Словомъ сказать, передъ историческою диссертаціею нъмецкаго ученаго они стояли на такомъ уровнъ историческаго познанія и исторической критики, который не только дълалъ честь Академіи, но и равнялъ ихъ историческую ученость съ ученостью самого исторіографа, отчего собственно онъ и потерпълъ поражение. Они видъли и нисколько не сомнъвались въ томъ (ибо дъло находилось у всъхъ передъ глазами), что нъмецкій ученый приносиль не простую критику Русскаго историческаго баснословія, но приносидъ на мъсто старыхъ новыя неосновательныя басни и догадки, и критику поднималъ только съ цълью очистить мъсто для новыхъ вымысловъ. Притомъ, они еще не подчинялись господству тёхъ модныхъ идей, по которымъ естественное патріотическое чувство къ достоинствамъ родной исторіи почитается признакомъ крайняго невъжества или недостойнымъ побуждениемъ восхвалять въ народъ варварскіе инстинкты. Они никакъ не могли себъ представить, что критика русской исторіи значить не только очищеніе ея отъ басенъ и всякой лжи, но и заботливое устранение въ ней истинныхъ неотъемлемыхъ историческихъ достоинствъ народа съ прибавками только новыхъ басенъ и новой лжи въ отрицание этихъ достоинствъ.

Такъ было встръчено на первыхъ же порахъ русскими учеными мнъніе о Скандинавствъ Руси и о томъ, что пришедшіе къ намъ Варяги были Шведы. Оно было отвергнуто, какъ мнъніе смъшное и нельпое, не имъвшее никакихъ ученыхъ основаній, и только досаждавшее понятіямъ Русскихъ о своей древности.

Въ научномъ отношеніи мнѣніе Ломоносова о Славянствѣ Руси, о ея происхожденіи съ береговъ Русы - Нѣмана въ связи съ мнѣніемъ Тредьяковскаго о происхожденіи Руси съ острова Рюгена, имѣло покрайней мѣрѣ равнозначительное достоинство съ Россалейнами Миллера и еслибъ оно развивалось и видоизмѣнялось съ тою же столѣтнею настойчивостью и ученостью, то быть можетъ мы давно уже перестали бы спорить о происхожденіи Руси.

Но именно и вмецкое ми вніе о Скандинавств в н вмецкая ученость взяла подъ свое особое покровительство. Оно сдълалось академическимъ, значитъ вполнъ и исключительно ученымъ и какъ бы параднымъ. Кто смотрълъ на Академію, какъ на святилище науки, а иначе смотръть было не возможно; кто хотълъ носить мундиръ изследователя европейски-ученаго, тотъ необходимо долженъ былъ раздълять это мнъніе. Всякое пререканіе даже со стороны нъмецкихъ ученыхъ почиталось ересью, а русскихъ пререкателей норманисты прямо обзывали журнальною неучью и ихъ сочиненія именовали бреднями. Вотъ между прочимъ по какимъ причинамъ со временъ Байера, почти полтораста лътъ, это мнъніе господствуєть въ Русской исторической наукъ и до сихъ поръ. Его господству особенно помогъ, какъ мы говорили, авторитетъ Шлецера и еще больше авторитетъ Карамзина, какъ выразителя Русскаго европейски-образованнаго большинства, вообще мало въровавшаго въ какія либо самобытныя историческія достоинства Русскаго народа. И великій Нъмецкій ученый и великій Русскій историкъ смотръли одинаково и вообще на Славянскій и въ особенности на Русскій міръ. И тотъ и другой почитали этотъ міръ въ исторін пустымъ мѣстомъ, на которомъ Варяги-Скандинавы построили и устроили все, чёмъ мы живемъ до сихъ поръ.

Само собою разумъется, что Шлецеръ, не смотря на свой нъмецкій патріотизмъ, какъ ученый въ самомъ благородномъ значеніи этого слова, для котораго чистая истина была дороже всего, при дальнъйшихъ своихъ изслъдованіяхъ во многомъ отказался бы отъ своихъ голословныхъ ръшеній о дикости славянскихъ ордъ, и тогда его просвътители Варяги помъстились бы въ нашей исторіи на принадлежащемъ имъ мъстъ. Для этого требовалось только распространить на разработку упомянутыхъ неизвъстныхъ причинъ, почему славянская дикость образовала даже и Варяговъ, способы и пріемы его высшей критики, критики дълъ, т. е. употребить къ тому здравый разсудокъ и примъры или законы всеобщей исторіи человъка.

Но такъ какъ въ своемъ трудъ о Русскихъ льтописяхъ онъ главнымъ образовъ отдавался малой критикъ, т. е. разбирательству словъ, именъ, текстовъ, то правильная оцънка жизненныхъ отношеній древняго времени осталась у него позади, на второмъ планъ, ѝ онъ почиталъ даже не совсъмъ умъстнымъ входить въ разсмотръніе этого собственно историческаго вопроса. Можно навърное сказать, что дальнъйшая обработка нашей исторія даже и посредствомъ только малой критики привела бы знаменитаго ученаго совсъмъ къ инымъ выводамъ и ръшеніямъ.

Это мы отчасти видимъ на трудахъ тъхъ нъмецкихъ ученыхъ, которые продолжали дъло Шлецера.

Какъ скоро какое либо изследование касалось разъяснения не однихъ словъ и текстовъ, а именно жизненныхъ отношеній нашей исторіи, то сами собою являлись выводы и опредвлялись истины, проливавшіе весьма достаточный свъть на эти темныя неизвъстныя причины Шлецера. Нъмецкій же ученый Ф. Кругъ въ своихъ Разысканіяхъ о древнихъ Русскихъ монетахъ тотчасъ почувствовалъ неосновательность Щлецеровскаго взгляда и отмътилъ въ самомъ началъ своего труда, что еще задолго до Святослава, напримъръ, Русь "находилась въ благосостояніи и вообще была на нъсколько высшей степени просвъщения, нежели какъ обыкновенно себъ представляють"; что суровая кочевая жизнь Святослава, какъ описаль ее Несторь, несправедливо по мивнію автора ставилась "всеобщимъ примъромъ обыкновеннаго образа жизни Руссовъ". "Мы представляемъ себъ Россію въ 9 и 10 стол. весьма съ невыгодной стороны", замъчаеть ученый изыскатель, и раскрываеть рядь обстоятельствь, которыя, еслибъ были приняты во внимание тогдашнею наукою, могли бы скоро показать всю несостоятельность этого ученаго предубъжденія. Но сила общаго мивнія была такъ велика, что Кругъ почелъ необходимымъ сдёлать слёд, замётку: "Признаюсь, что я самъ считаю весьма смёлыми нёкоторыя изъ предложенныхъ мною мивній". Онъ вообще съ большою осторожностію и не говоря ничего ръшительнаго выводить изъ словъ того же Нестора, что Новгородъ и Кіевъ еще до прихода Варяговъ пользовались всеми выгодами свойхъ сношеній съ Грецією и стояли на той степени народнаго развитія, которую никакъ нельзя обзывать дикою ордою.

Онъ говоритъ между прочимъ, что Новгородцы, въ соединени съ Чудью и другими Славянскими племенами "въ по-

следствій произвели въ действо то, чего никакой другой народъ въ Европе не могъ произвести. Они выгнали Норманновъ, которые везде, куда бы они ни приходили, ни откуда не были прогоняемы прогоняемы

Но подобныя соображенія въ то время (1800 года) похо-

дили на гласъпвопіющаго въ пустынь.

Они въ добавокъ почитались невъжествомъ, ибо Шлецеръ, горячо прогоняя все несогласное съ его идеями о Скандинавствъ Руси, такъ запугалъ не-ученостью всякое противоположное мнъніе, что даже и нъмецкіе ученые страшились поднимать съ нимъзспоръзода подн обис облаза обого вте

Обработка исторіи древняго Русскаго права, а въ сущности древней внутренней исторіи Руси, которую приняль на себя другой достойнъйшій сотрудникъ Шлецера, Эверсь, незамедлила поставить его воззрънія на настоящій путь въ изслъдованіяхъ подобнаго рода. Онъ первый начертиль очень върную картину первобытнаго родоваго состоянія Руси, открывши такъ сказать источникъ живой воды, который послужилъ разъясненіемъ очень многихъ сторонъ нашей жизни и въ послъдующей исторіи.

Но вийстй съ этимъ Эверсъ вынесъ изъ своихъ изслидованій совсимъ иное убижденіе и о происхожденіи Руси, то есть Русскаго имени. Онъ усумнился въ ен Норманскомъ происхожденіи. Онъ ришился, какъ самъ говорить, на подвигь, къ которому и приступить было страшно, ришился подвергнуть испытанію блистательныя Шлецеровы доказательства о томъ, что первые обладатели сивернаго Славянскаго государства происходять изъ Скандинавіи, изъ Швеціи, ришился объявить свое сомнине въ ихъ прочности и представить мийніе, которое всеобщимъ историческимъ догматамъ еретически противоричнъ".

Также блистательно, съ тою же логикою и послъдовательностію, Эверсъ доказаль, что Руссы не были Скандинавы, что это было не съверное, а южное племя. Онъ только не договорился до ближайшаго объясненія, что это было тувемное Славянское, именно Кіевское племя, и слъдуя установившемуся ученому повърью и обычаю, сталь отыскивать своихъ Руссовъ въ Козарахъ и даже на Волгъ, утверждая, что они же жили и на Черномъ моръ. Такое мнъніе конечно побъдоносно было опровергнуто преемниками Шлецера. Но

у Эверса историческая ересь противь укоренившихся догматовь заключалась не столько въ словахъ, именахъ и текстахъ, которые онъ толковалъ иначе, утверждая Козарское происхождение Руси, сколько въ тъхъ выводахъ, которые вообще колебали просвътительное организаторское значение надРуси Варяговъ ок и къмов казарс

Онъ прямо объявляль, что "Рюриково единодержавіе было не важно и не заслуживаетъ того, чтобъ начинать съ онаго Русскую исторію"; что "Русское государство при Ильменъ озеръ образовалось и словомъ и дъломъ до Рюрикова единовластія... Призванные князья пришли уже въ государство, какую бы форму оно ни имъло".... Что дерзкіе морскіе разбои Норманновъ не есть исключительная принадлежность только ихъ племени, такъ какъ и любовь, привязанность къ свободъ не есть исключительное достояние тъхъ же Норманновъ; ибо и "древніе Славяне, по сказанію достовърнъйшихъ писателей, отъ природы имъли пламенную любовь къ свободъ, почему и Новгородцы, не бывши Варягами, жили въ свободъ, потому что были Славяне". "Если необходимо гдв либо внъ искать той причины которой следовало быть дома, говорить авторь, то я думаю, что любовь къ свободъ, Новгородцевъ питаема была вліяніемъ намецкой Ганзы, духомъ торговли, стихія которой заключается въ свободъ".

Последняя заметка Эверса вполне обнаруживала непреоборимую силу того ученаго догмата, что корни и начала для объясненія Русской исторіи, Русскаго развитія, Русскихъ обычаевъ, нравовъ, законовъ, искусства и всего, чемъ жила древняя и живетъ даже новая Русь, необходимо отыскивать повсюду, только не дома, что Русское Славянство въ исторіи какъ и въ жизни представляетъ пустое место?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Тоже впрочемъ подтверждалъ и Шлецеръ (Несторъ, II. 294), говоря, что Новгородцы составили демократію по образцу нъмецкихъ ганзейскихъ городовъ и совсъмъ забывая, что прежде (I, введеніе 54) онъ же доказывалъ о существованіи у Новгородцевъ доморощенной демократіи до призваніи Варяговъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> По направленію Эверса слідоваль Неймань, который пришель къ убъжденіямь, что «Славнне пришли въ нашу сторону въ незапамятныя времена», что на югі нашей Земли была страна, которая называлась Русью еще до пришествія Варяговь; и что важнійшія даже основанія Скандинавскаго мнінія не выдерживають критики.

Точно также ближе знакомый съ Русскою древностью по изученію одного изъ важнёйшихъ ей памятниковъ, Коричей Книги, и ближе понимая истинную задачу исторіи, баронь Розенкампов подвергь весьма основательнымы сомнынымы происхождение Руси отъ Шведскихъ Ротсовъ изъ Рослагена. Онъ заявилъ, что Русская Земля и до Варяговъ не была безъ имени, что Руссы и прежде жили на своемъ мъстъ и подъ этимъ именемъ были извъстны другимъ народамъ; что Рослагенъ и Ротсы, гребцы, суть имена военнаго ремесла, а не имя народа и что эти слова нисколько не доказывають ни происхожденія, ни отечества Руссовъ; что извъстіе в Руссахъ 839 г., названныхъ Шведами, не представляетъ полнаго историческаго доказательства о происхождении Руссова изъ Швецін; что вообще надо въ точности показать гда жили Русь-Норманны и изъ какихъ мъстъ они пришли въ Россію, ибо подъ общимъ именемъ Норманновъ ихъ необходимо отыскивать, начиная съ береговъ Шведскихъ до Прусскихъ и отъ оныхъ далбе до областей Датскихъ; что сходство Правды Русской съ Скандинавскими законами также ничего не доказываеть и также заставляеть отыскивать отечество Руси по всему Балтійскому Поморью 1.

Но ученый догмать, въ который вёрили столь важные писатели, какъ Шлецерь и Карамзинъ, одинъ—слава исторической критики, другой—слава литературнаго таланта, уже не могь допускать никакихъ здравыхъ разсужденій п сомнаній. Рядовой учености, неспособной къ самостоятельному разбирательству дала, оставалось только варить и всами марами повторять и доказывать одни и та же заученыя рашенія столь важныхъ авторитетовъ.

Первобытныя возэрвнія на начало Руси нашего древняго Нестора, доказанныя и утвержденныя ученою критикою Шлецера, какъ рѣшеное дѣло, были вполнѣ усвоены в Карамзинымъ. Несторова идея о пустомъ мѣстѣ, отъ котораго необходимо должна начинаться всякая исторія, а стало быть и Русская, въ увлекательномъ разсказѣ исторіографа получила еще больше силы и путемъ литературнаго слова распространилась въ обществѣ, какъ несомнѣнная и ничьмъ не опровержимая истина. На пустомъ мѣстѣ Варя-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Труды Общ. Истор. и Древн., М. 1828, Ч. IV, стр. 139 и сл.

ги-Норманны стади казаться уже такими двятелями, которымь удивился были, самъ Шлецеръ. Карамзинъ впрочемъ, ограничился не многимъ и повторилъ только основныя положенія Щдецераза атмалтов наяг эза апо , адочная поч

Рюрика, по Шлецеру, онъ представиль государемъ, монархомъ, основателемъ Россійской Монархіи; Олега правителемъ Государства. Тогда при господствъ кръпостныхъ идей и кръпостныхъ понятій о власти трудно было иначе и думать объ этихъ лицахъ. Однако Арцыбышевъ давалъ уже правильное понятіе о государствъ Рюрика, сравнивая власть этого государя съ властью старосты въ какой либо большой вотчинъ. Но подобныя соображенія никакъ не могли виъститься въ тогдашній общественный умъ, тъмъ болье, что въ остальныхъ своихъ заключеніяхъ Арцыбышевъ не очень удалялся отъ принятой истины и въ сущности доказывалъ тоже самое, что ижЩлецеръ.

Карамзинь утвердительно говориль, что "Варяги или Норманны долженствовали быть образованные Славянь и Финновь, заключенных вы диких предылахь Сывера ; могли сообщить имъ накоторыя выгоды новой промышленности и торговли, благодытельныя для народа".

"Варяги принесли съ собою общіе гражданскіе законы въ Россію... Варяги были наставниками нашихъ предковъ и въ искусствъ войны... Отъ Варяговъ наши предки заимствовали искусство мореплаванія... Новгородъ, покоренный смъдыми Варягами, заимствоваль отъ нихъ духъ купечества, предпріимчивость и мореплаваніе и т. д."

Но на тъхъ же страницахъ Карамзинъ говоритъ, что "Народы изъ коихъ составилось государство Россійское и до пришествія Варяговъ имъли уже нъкоторую степень образованія, ибо самые грубые Древляне жили отчасти въ городахъ, самые Вятичи и Радимичи издревле занимались хлъбопашествомъ. Въроятно, что они пользовались и выгодами торговли, какъ внутренней, такъ и внъшней; но мы не имъемъ никакого историческаго объ ней свъдънія, « заключаетъ исторіографъ.

The second secon

Та Хотя еще: Болтинъ въ примъчаніяхъ на Леклерка, Спб. 1788, П, 109—112, доказывалъ совстиъ противное.

Собравши свидътельства о Славянскомъ древнемъ бытъ, который и въ общемъ смыслъ и въ частностяхъ достаточно противоръчнии его фразамъ объ образовательномъ значеніи для Руси Варяговъ, онъ все таки оставилъ эти фразы на своемъ мъстъ и тъмъ показалъ, что онъ были имъ приняты, какъ установившееся повърье нъмецкой учености, съ которою спорить ученикамъ было не почтительно.

Болье правильный и трезвый взглядь на все это двло высказаль польскій ученый Лелевель, вполнъ самостоятельный изследователь, который при обширной учености, обладаль такимъ свътлымъ пониманіемъ исторіи, какое не многимъ дается и въ настоящее время.

"Я сомнъваюсь въ высшей образованности Варяговъ, говорить онь въ своемъ "Разсмотрвніи Исторіи Государства Россійскаго" и затемъ, приступая къ разсмотренію этого вопроса съ полнымъ вниманіемъ и осторожностію, описываетъ состояние Норманновъ въ 9-мъ и въ началъ 10-го въка, когда они напали на имперію Франковъ. По его изображенію это были такъ сказать нищіе бродяги, искавщіе грабежа и добычи, которые одъвались, вооружались, устроивали себъ конницу, только грабежемъ мъстнаго населенія, и которые точно также оставшись хозяевами въ странъ, не имъя сами ничего похожаго на какую либо образованность, тотчасъ принимали въру, языкъ, порядокъ жизни, весь обычай у туземцевъ. "Итакъ можно ли полагать и върить, заключаетъ авторъ, чтобы Варяги, пришедшіе къ Славянамъ, были образованнъе своихъ единоземцевъ, устремившихся во Францію".

Дальше онъ очень основательно объясняеть, что самая поэзія и минологія Скандинавовъ, на которой такъ много основывають послъдующіе защитники Норманства Руси, стала развиваться съ той поры, когда сами Норманны сдълались особенно славными въ своихъ набъгахъ на чужія земли. Ихъ знаменитыя саги есть уже послъдствія ихъ славныхъ подвиговъ. "Скандинавская поэзія, говоритъ авторъ, возрастала по мъръ распространенія круга дъйствій Скандинавовъ, пріобрътеніемъ новыхъ понятій и вліяніемъ познаваемаго ими христіанства. Она усовершалась во время ихъ набъговъ и разбоевъ, по мъръ пріобрътенія образованности и просвъщенія сими дикими завоевателями." Такимъ образомъ выходить на оборотъ, что не Норманны разносили образованность, а сами они образовывались у тъхъ народовъ, на которыхъ нападали, и у которыхъ оставались на житье. Это уже потому върно, что вообще европейское развитіе искони распространялось съ юга Европы отъ Грековъ и Римлянъ, а не изъ съверныхъ дикихъ угловъ материка.

"Итакъ неудивительно, продолжаетъ авторъ, что Скандинавы не произвели никакого впечатлънія на Славянъ Новгородскихъ и Днъпровскихъ въ отношеніи къ образованности и просвъщенію. Они преклонили кольна предъ Перуномъ и покорились существующему порядку вещей", по той причинъ, что по своему развитію стояли несравненно ниже туземцевъ и овладъли полемъ дъйствія потому, что представляли дикую военную и разбойную силу, съ которою вообще бываетъ трудно бороться даже и высоко-образованнымъ народностямъ стоямъ за предоставляни высоко-образован-

"Славяне разсъянные на общирномъ пространствъ земли, имъвъ сосъдями различные народы, были сами неравной образованности. Несторъ упоминаетъ о семъ различи, находившемся на двухъ противоположныхъ берегахъ Днъпра; изъ словъ его можно заключить, что одни Славине терпъли нужду, а другіе жили въ совершенномъ довольствь. Они по большей части были земледельцы, люди домовитые, достаточные; имъли свои города, изъ коихъ нъкоторые были обшпрны, занимались торговлею и знали уже употребление денегъ... Однимъ словомъ въ землъ Славянской мы видимъ множество обширныхъ городовъ, а изъ сего следуетъ, что въроятно вмъстъ съ оными существовалъ уже у Славянъ въ высокой степени гражданскій порядокъ, образовавшій политическій характерь народа. Нельзя съ точностію опредълить, какого рода было у нихъ правленіе, семейственное ли, въ которомъ многія семьи составляли одно сословіе, или областные законы существовали въ каждой странъ? Однако, не встръчая никакого слъда семейственнаго правленія между Славянами, должно заключать, что ихъ соединяли общіе законы, сильнъйшіе, нежели семейственное правленіе, и виъсть съ твиъ доказывающіе политическую образованность... Напротивъ того, прибывшіе Варяги ничего не принесли съ собою; не видно, чтобы они пришли съ имуществомъ или съ деньгами, въ одеждъ и вооружении лучше Славянскихъ.

Мы видимъ Варяговъ, пришедшихъ цъшкомъ и уже въ земль Славянской устроившихъ свою конницу. Тъ, которые
прожили нъкоторое время между Славянами, являются хорошо вооруженными, имъютъ панцыри, шлемы, щиты: новые
же пришлецы приходятъ всегда полунагіе. Доказательствомъ
тому служатъ жалобы въ 945 г. новоприбывшихъ Варяговъ
на богатство дружины Свенельда... Здъсь я вижу въ пришельцахъ не только менъе образованности въ нравахъ, и
утонченности въ жизненныхъ потребностяхъ, но даже и въ
самой гражданственности"...

"Набъги Норманновъ и завоеванія ихъ долгое время подобно молній блистали и изчезали, пока наконецъ составились изъ оныхъ государства. Но даже во время существованія сихъ государствъ, спрашиваю, былъ ли хотя одинъ городъ въ Скандинавіи около 1000 года, который бы могъ сравниться съ Кіевомъ? Въ самую блестящую эпоху ихъ завоеваній, когда скальды воспевали знаменитые подвиги своихъ соотчичей, въ Скандинавіи почти не было городовъ. Владінія Скандинавовъ были ръки, холмы, равнины; а собственность Славянъ составляли грады, города (civitates). Земля Славянская изобиловавшая встии жизненными потребностями, населенная многими городами, была для Варяговъ всегдашнею цълью набъговъ, потому, что они находили въ оной столько же добычи, богатства и городовъ, какъ въ сосъдней странъ Біярмін. Изъ всего этого я заключаю, что Славяне были на высшей степени образованности, нежели Варяги во время приществія ихъ въ землю Славянскую. Это не гипотеза, не предположение, извлеченное изъ сравнения или подобія Варяговъ и Славянъ, съ Греками, Римлянами, Козаками или Татарами, но очевидная истина, основанная на современныхъ происшествіяхъ и описаніяхъ" 1,

Множество доказательствъ такому заключенію Ледевеля находится въ самой исторіи Карамзина, котораго авторъ справедливо упрекадъ, что "онъ слишкомъ мало обратилъ вниманія на сей важный предметъ, служащій къ объясненію многихъ темныхъ мъстъ въ исторіи, предметъ, который должно почитать за одинъ изъ краеугольныхъ камней цълаго основанія Русской исторіи, и который однако исторіо-

¹ Съверный Архивъ 1824. № 3 стр. 164—169, № 15, стр. 135—140.

графомъ былъ разръшенъ нъсколькими словами безъ надлежащихъ доказательствъ." Русскіе ученые ученики Шлецера придавали этому предмету очень важное значеніе только въ томъ смыслъ, чтобы наперекоръ здравому смыслу доказывать одно Норманство Руси п развивать на этомъ основаніи шпрокую образовательную роль Варяговъ. Замъчаній Лелевеля въ отношеніи общей главной его мысли даже никто п не оспариваль: они остались безъ отзыва, какъ нъчто совсъмъ чуждое нашимъ историческимъ созерцаніямъ:

Какъ нвчто совстмъ чуждое обработкъ Русской исторіи были приняты и труды Венелина. Накоторые ихъ встратили очень радушно и радовались, какъ новому открытію, его смылымы рышеніямы о старобытности вы Европы Славянства, о старобытности на своемъ мъстъ Руси, о несуществованін такъ называемаго великаго переселенія народовъ и т. д. Впрочемъ ихъ оценили по достоинству, заметивъ важные недостатки въ самомъ методъ его изслъдованій, необращавшемъ особаго вниманія на обработку подлинныхъ свидътельствъ или источниковъ, о чемъ мы говорили. Общій голось ученыхъ остановился однако на томъ, что въ сущности это-бредни, что это говорить одно невъжество, ибо истинная, Шлецеровская ученость свидътельствуеть совсвиъ другое. Върныя мысли Славянской школы конечно не угасали; они нарождались сами собой; но къ сожальнію не на ихъ сторонь была наука или лучше сказать общее мивніе ученыхъ людей, которымъ конечно гораздо легче было повторять шлецеровскіе зады, чёмъ конаться въ новыхъ источникахъ. Для утвержденій о Норманствъ Руси и о великомъ вліяніп на нашу жизнь Варяговъ, не требовалось никакого самостоятельнаго знанія и труда. Достаточно было только кръпче держаться за Шлецера и приводить уже обработанныя; готовыя доказательства изъ его же сочиненій,

Писаль ди кто исторію, какь Подевой, Устряловь, всь съ разными варіаціями, въ болье или менье рызкихъ выраженіяхъ повторяли одно и тоже.

"Нельзя предполагать въ древнихъ Славянахъ, говорилъ Подевой, большей противъ Варяговъ образованности. Было только различіе народныхъ элементовъ; одного (славянска-го), коснъвшаго въ азіатской непзиънности нравовъ; друга-

го, создавшаго себъ новую жизнь подъ хладнымъ небомъ Скандинавіи и жившаго измъненіями."

"Все удостовъряетъ, говоритъ Устряловъ, что Русь возникла въ племени Славянъ, подъвліяніемъ Норманновъ, что господство Норманновъ, въ землъ Славянской завязало первый узелъ общественный." "Въ смыслъ гражданскомъ Славяне въроятно не уступали Норманнамъ, продолжаетъ авторъ, дълая уступку мнъніямъ Лелевеля и стараясь помирить эти мнънія съ варяжскимъ призракомъ, который однако беретъ свое и заставляетъ историка въровать, что напр. удъльная система была произведеніемъ Норманновъ, что Норманны для Славянъ были вообще покольніемъ благороднымъ, господствующимъ, что они все свое норманское хотя и отдали Славянамъ, то есть превратились въ Славянъ, но удержали за собою именно право господства. Идея чисто нъмецкай.

Обращался ли кто къ "разысканіямъ о финансахъ древней Россін" какъ Гагемейстеръ, опять являлись тъже избитыя мысли и фразы о великомъ организаторскомъ значеніи Варяговъ.

Гагемейстеръ не говоритъ уже о призваніи, а прямо описываетъ, что всъ наши земли были покорены Норманнами, что Рюрикъ соединилъ только подъ свою державу "нѣкоторыя изъ отдъльныхъ государствъ, основанныхъ прежде него Норманнами же, и что въ скоромъ времени послъ того "Съверная Россія и въ особенности Новгородъ, болъе походили на землю Норманскую, чъмъ на Славянскую; ибо законы, обычаи, торговля, перешли туда изъ за моря". Олегъ за тъмъ покорилъ югъ Россіи, утвердившись въ Кіевъ, гдъ, только "отдаленность этого города отъ Скандинавіи сохранила народность Славянъ".

"Народная самобытность Славянъ взяла верхъ надъ пришельцами Норманнами по той причинь, что была принята изъ Греціи Христіанская въра, сдълавшая Россію какъ будто принадлежностью Греціи".

"Владычество Варяговъ имъло весьма благое вліяніе на промышленность въ Россін". Оно строило города, размѣщало жителей по погостамъ и сотнямъ, соединяло ихъ болѣе и искоренило послѣдніе слѣды кочевой жизни, привязало населеніе къ землѣ, придало болѣе цѣнности почвѣ.

"Небыло народа, который бы болье Норманцовъ умъль воспользоваться многочисленными водяными путями Росcin".

"Норманцы были основателями торговли въ Россіи, о чемъ свидътельствуютъ перешедшіе въ Русскій языкъ слова: купецъ, гость, товаръ, торгъ".

"Сословіе купцовъ сначала, кажется, состояло только изъ: Норманцевъ":

"Въ 9, 10 и 11 ст. вся торговля находилась въ рукахъ-Норманцевъ".

Все это говорится рядомъ съ такимъ заключеніемъ автора: "Начало Русскаго Государства скрывается въ первомъ соединеніи въ гражданскія общества Славянскихъ племенъ; общества сіи достигли уже нѣкоторой степени образованности до прибытія варяжскихъ князей", которые сдълавшись пзвѣстными Грекамъ, сообщили имя свое всей подвастной странъ. Посему нельзя опредѣлить древности разныхъ установленій въ Россійскомъ Государствъ относительно начала общественныхъ въ ономъ связей".

Открываются свидътельства Арабовъ о дерэкихъ походахъ Руссовъ на Востокъ—изслъдователь, начиная свою повъсть объ этихъ походахъ, не спрашиваетъ, какіе это были Руссы, а прямо, впереди всего чертитъ живую характеристику Норманновъ, поставляетъ ихъ единственнымъ народомъ въ исторіи, съ которымъ никто не могъ сравняться въ безиредъльной, дикой отвагъ п пр., и пр. и доказываетъ, что этотъ буйный духъ Норманства лучше всего выражается именно въ Русскихъ походахътна Каспій 1.

Само собою разумъется, что разысканія въ Скандинавскихъ Сагахъ, произведенныя подъ обаяніемъ норманскаго призрака, должны были довести дьло до послъдняго конца. За это дъло взялся Сенковскій. По поводу изданія Эймундовой саги, онъ написалъ о Скандинавскихъ Сагахъ особую статью, гдъ съ необыкновенною горячностью доказалъ, что Русь въ сущности была только новой Скандинавіей.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ж. М. Н. пр. 1835. Февраль. В. Григорьева: О древнихъ походахъ Руссовъ на Востовъ

Искренно ли онъ върплъ своимъ заключеніямъ, или это было одно только его журнальное остроуміе — неизвъстно. Но очень многія и самыя существенныя его соображенія и ръщенія были приняты ученостью, весьма привътливо и дружелюбно. Они не были новы; они повторяли одно и тоже старое; но они были доказаны новымъ способомъ.

Возбужденный распространявшимися въ то время новыми идеями о задачахъ исторіи, Сенковскій потребоваль и отъ нашихъ историковъ уже не мертвыхъ подлинныхъ документовъ, на чемъ стояла критика Шлецера, а запросиль подлиннаго живаго человъка, котораго по его мижнію возможно изобразить только при помощи народныхъ сагъ, преданій, басенъ, совстмъ отринутыхъ и позабытыхъ историческою ученостью. Съ этой точки онъ прежде всего осудилъ теорію исторической критики, упрекая ее въ ложномъ направленіи, что "слишкомъ она допскивалась истины, достовърности, чистоты фактовъ."

Онъ отдаваль преимущество картинь общественнаго человыка и на этомъ основании очень заступался за басни, предпочитая ихъ всякой достовырности.

Вибств съ крптикою, конечно, онъ осудиль и Шлецера, котораго называеть "однимъ изъ ужаснъйшихъ мучителей" въ смыслъ неутомимаго преслъдователя всякихъ басенъ.

Можно было ожидать въ самомъ дѣлѣ чего либо новаго, несогласнаго съ историческою критикою этого ужаснъйша-го мучителя, а вышло напротивъ все одно и тоже, о чемъ давнымъ давно говорилъ Шлецеръ. Его осторожныя вовсякомъ случаѣ мысли безъ всякой осторожности, были доведены только до полной нелъпости.

"Не трудно видъть, говоритъ Сенковскій о приходѣ къ намъ Варяговъ, что не горстка солдатъ вторглась въ политическій бытъ и нравы Славянъ, но что вся нравственная, политическая и гражданская Скандинавія со всѣми своими учрежденіями, нравами и преданіями поселилась въ нашей земль; что эпоха Варяговъ есть настоящій періодъ Славянской Скандинавін; пбо хотя они скоро забыли свой языкъ, подобно Манджурамъ, завоевавшимъ Китай, но очевидно оставались Норманнами почти до временъ Монгольскихъ".

Славяне "неминуемо должны были утратить свою народность и вмъстъ съ пріятіемъ имени Руссовъ, сдълаться Руссами, Скандинавами, въ образъ мыслей, нравахъ и даже занятіяхъ":

Варяги, какъ грозное сословіе Скандинавскихъ морскихъ князей, своими романическими, истинно живописными нравами, внезапнымъ своимъ паденіемъ посреди земледѣльческихъ племенъ непремѣнно потрясли всѣ навыки Славянъ. "Въ самомъ дѣлѣ, мы впдимъ, что спустя нѣкоторое время тихіе, смирные, угнетенные человѣки (такъ Сенковскій называетъ Славянъ), которыхъ Хазары запрягали въ свои кибитки, уже смѣло стали раздѣлять съ Руссами опасности моря и пускаться вмѣстѣ съ ними почти на баснословные подвиги. Скоро все народонаселеніе сдѣлалось воинственнымъ и оживилось героическимъ духомъ Скандинавіи. Такая перемѣна въ характерѣ заставляетъ предполагать общее преобразованіе духа, понятій, вооруженія, одежды и обычаевъ страны». «поличотан маджую» поуч житэнвица

Вообще авторъ убъжденъ, что "если нравственное и политическое состояніе Россіи въ первой эпохъ ея исторіи не было върнымъ оттискомъ Скандинавіи, то безъ всякаго сомнѣнія было оно полнымъ и яркимъ ея отраженіемъ". "Настоящій характеръ эпохи былъ Русскій, или Скандинавскій, атне Славянскій". пянтица!

"Однимъ словомъ, Россія варяжскихъ временъ была, съ пъкоторыми оттънками, Финно - Славянская Скандинавія. Безиристрастный историкъ Россія не долженъ исключительно объявлять себя славяниномъ, ибо тогдашнее ен народонаселеніе состояло въ равномъ почти количествъ изъ Славянъ и Финновъ, подъ управленіемъ третьяго германскаго покольнія. Изъ сліянія этихъ трехъ племенъ возсталъ Россійскій народъ.... Исторія Россіи начинается въ Скандинавіи и на водахъ Балтійскаго моря. Нравственный и политическій бытъ норманскаго съвера есть первая картина, первая страница нашего бытописанія. Саги столько же принадлежатъ намъ, какъ и прочимъ народамъ, произшедшимъ отъ Скандинавовъ или ими созданнымъ".

Всъ эти заключенія, развивающія только главныя положенія Шлецера, утверждались на изученіи скандинавскихъ сагъ, то есть скандинавской народной поэзіи, въ родъ на-

шихъ богатырскихъ былинъ, сильно потерпъвшей только отъ ученой руки ихъ первыхъ собирателей. Такимъ образомъ: первое—это поэзія, второе это—поэзія, искаженная не устами самого народа, а перомъ сочинителя исторій.

Но все-таки въ ней живъе, чъмъ гдъ-либо обрисовывается древній общій скандинавскій человъкъ съ своими, нравами, обычаями, уставами жизни и т. д. Изъ сравненія этого человъка съ Русскимъ древнимъ человъкомъ оказывается сходство, но только сходство общечеловъческое, сходство одинакихъ условій жизни, одинакихъ ея положеній и направленій, какія можно открыть повсюду въ человъческой природъ. Однако на этомъ самомъ основаніи норманисты ръшають, что на Руси въ первые въка ея исторіи ничего не было своего, а все было норманское, обозначая такимъ образомъ своенародную жизнь Руси пустымъ мъстомъ.

Статья Сенковскаго въ сущности была горячимъ журнальнымъ фельетономъ въ защиту полнаго и всесторонняго норманства Руси. Осуждая историковъ и самого Карамзина за ихъ невнимание къ Сагамъ, онъ бъгдо и живо рисуеть характеристику норманскаго сввера и заключаеть:-"все это ускользнуло отъ вниманія и проницательности нашихъ историковъ, все изсякло въ туманъ неумъстнаго славянизма и сдуто съ историческихъ страницъ Руси ледовитымъ дыханіемъ Старой Критики". "Чтобъ создать настоящую исторію того времени, продолжаеть авторь, надобно вновь переизследовать все ея матеріалы въ духе новейшей критики, которая не боится басенъ и умъетъ отыскивать и въ нихъ человъка и его общественное состояніе; надобно учиться языку Руссовъ и стараться изъ подлинныхъ сказаній съвера узнать, что такое быль тогдашній стверь". "Утъшимся пріятною надеждою, заключаетъ авторъ, что скоро кто-нибудь изъ нашей молодой Россіи, посвятить себя одной этой эпохъ, и изучивъ ее во всъхъ отношеніяхъ, сочинить первую ся монографію и первую исторію. Трудъ огромный, многосложный, требующій большаго терпінія, постоянства и даже разнородныхъ свъдъній, но объщающій вознаградить неустрашимаго труженика обильною жатвою любопытныхъ фактовъ и новыхъ видовъ".

Такой трудъ давно уже быль предпринять г. Погодинымъ. Никто, конечно, съ такимъ здравомысліемъ и такъ основательно не могъ бы разсвять этотъ норманскій призракъ, какъ авторъ "Изследованій, Замечаній и Лекцій о Русской Исторіи".

Но къ сожальнію многоуважаемый ученый пришель къ разработкъ этого вопроса уже съ готовымъ его ръшеніемъ, съ готовою и притомъ неоспоримою истиною, что Варяги-Русь суть Норманны. Въ самомъ началъ своего труда, онъ приводить такъ называемое имъ классическое мъсто Несторовой льтописи, гдъ говорится о призваній Варяговъ и гдъ они сливаются съ Русью въ одно имя, въ одно племя. Авторъ полагаетъ это мъсто краеугольнымъ камнемъ для своихъ разсужденій. По видимому, онъ называеть его классическимъ въ смыслъ его непреложной достовърности, и сопровождаеть следующимь разсуждениемь: "Мы должны разсмотръть внимательно это важное мъсто. Разберемъ всв слова, объяснимъ всв выраженія, сообразимъ всв обстоятельства, современныя и следующія, поищемъ комментарія въ исторіи древнихъ государствъ, единоплеменныхъ и йноплеменныхъ, отвлечемся отъ всъхъ понятій настоящихъ: Помня безпрестанно всю важность и великость нашего дъла, нашей задачи (то есть разръшение вопроса, какъ началось Русское государство) станемъ останавливаться на всякомъ шагу: все для насъ важно, дорого, нужно; стоитъ труда подумать о всякой бездълиць; подобно рудокопамъ, которые просъвають кучи песку, черезъ сито, чтобъ извлечь несколько крупинокъ золота, проведемъ всякое слово, всякую букву черезъ чистилище строгой критики".

Можно думать, что чистилищу строгой критики подвергнется прежде всего слово Русь: какъ, въ какомъ смыслъ оно имя норманское, а не Русское; откуда взилъ льтописецъ, что это имя явилось только со времени призванія Варяговъ и принесено ими, какъ ихъ собственное туземное имя; какъ онъ могъ узнать объ этомъ, въ какомъ видъ онъ передаетъ это свъдъніе, въ образъ ли преданія или подъ видомъ событія; гдъ именно жила эта Русь? и т. д.

Авторъ не задаетъ никакихъ вопросовъ по этому поводу и вполнъ, безъ малъйшихъ оговорокъ толкуетъ слова Нестора въ пользу предвзятой идеи о Норманствъ Руси, называя свое толкованіе наияснъйшимъ. Онъ главнымъ образомъ доказываетъ только, что Варяги—были Норманны, что Русь, поэтому, тоже Норманны, — это для него истина наинснъйшая, не требующая никакихъ доказательствъ.

Первое показаніе лътописца о Руси, что онъ впервые нашель это имя у Грековъ, показаніе, заслуживающее самаго внимательнаго разсмотрънія именно въ сличеніи съ варяжскимъ происхожденіемъ этого слова, остается здъсь безъ всякаго отзыва и какъ бы не существуетъ. Точно также остается безъ отзыва и послъднее показаніе лътописи, что съ приходомъ Олега въ Кіевъ всъ пришедшіе, въ томъ числъ и Варяги, прозвадись Русью.

Кромъ того въ высщей степени значительное замъчаніе покойнаго Максимовича, что Несторъ входиль уже въ соображенія о началь прозванія Русской земли и что льтопись Русская въ этомъ отношеніи представляеть не простое сказаніе о событіяхъ, но мнънія историческія і,— это осталось также безъ обсльдованія.

Вообще намъреніе автора провести вопрось чистилищемь строгой критики надъ каждымъ словомъ и надъ каждою буквою ограничилось только одною стороною дъла: всестороннимъ и подробнъйщимъ защищеніемъ предвзятаго ръшенія отъ возраженій, какія въ то время существовали и нараждались въ наукъ.

Впрочемъ авторъ за имя особенно не стойтъ. Онъ говорить даже, что не въ имени дъло. Норманны могли принести имя, могли сами принять имя отъ туземцевъ: "Основателями государства въ томъ и другомъ случав остаются Норманны! Вотъ въ чемъ главное!"

Но какъ это понимать? Что значить быть основателемъ государства, особенно, если этотъ вопросъ будетъ относиться къ нашимъ Варягамъ? Что собственно они принесли къ намъ такого, почему должно ихъ почитать основателями государства? То, что приписывается Варягамъ, не развилось ди въ теченіи лътъ само собою изъ собственныхъ Славянскихъ обстоятельствъ и началъ жизни?

Съ ними пришелъ князь, но князь въдь доморощенное славиское произведение жизни; поэтому необходимо знать, чъмъ варяжский князь отличался отъ прежнихъ славянскихъ князей? Князь принесъ княжеский судъ, но чъмъ этотъ судъ от-

To the section of the

<sup>1</sup> Откуда идетъ Русская Земля, 14, 57

личался отъ прежняго славянскаго суда? Что касается самой идеи объ общей справедливой власти, то мы видимъ, что понятія объ ней были выработаны сознаніемъ самихъ Славянь, для этого и призвавшихъ варяжскаго князя. Князь принесъ порядокъ, нарядъ; но какой, и чемъ онъ отличался отъ прежняго порядка или безпорядка? По видимому вся роль Варяговъ заключалась въ защить отъ обидъ, стороннихъ и домашнихъ-это ли мы должны именовать основаніемъ государства? И почему основателями государства не почитать съ большею справедливостью техъ самыхъ людей, которые именно для основанія своей независимости и самостоятельности призвали весьма потребное для этого орудіехрабрую и отважную варяжскую дружину? Люди, измучившись домашнимъ раздоромъ, согласились отдаться въ защиту, пошли на судъи на правду третьяго сторонняго лица: Ясно, что основание государства устроилось тремя силами и Варяги въ этомъ случав составляють не болве, какъ только третью долю, а двъ доли необходимо должны принадлежать все таки старымъ хозневамъ этого новаго государства. Другое дело, еслибъ случилось варяжское завоевание. Но ни льтопись, ни последующая исторія обътетомъ даже не дълають и наменовъ. Варяжскій князь въ лицъ даже очень позднихъ потомковъ все еще не думаетъ отнимать остальныхъ двухъ долей у народа и вселживетъ одною своею третьею долею, которою владель по призванію. То есть, князь долгое время все остается: не болье какъ защитниконь и судьею: людей, не помышляя ни о чемь другомъ. Не есть ли это чисто славянская старозавътная обработка княжескихъ понятій и всего того смысла княжеской роли, съ какимъ варяжскій князь цёлыя стольтія живеть между Славянами Ремпевц и поветывайой и оте - певии адоо во . . . .

Трудъ г. Погодина въ сущности представляетъ, какъ онъ заявляетъ самъ, только систематическій сводъ всёхъ прежнихъ работъ по этому предмету и опроверженіе всёхъ возраженій и мнъній, несогласныхъ съ ученіемъ Скандинавства. Поэтому, естественно, мы у него находимъ повтореніе тѣхъ же идей Шлецера только обставленныхъ и развитыхъ съ большими подробностями. Шлецерову идею о Рюрикъмонархъ, какъ основателъ Русскаго Государства, г. Погодинъ развиваетъ такимъ образомъ: "Призванному княжескому роду гово-

рить онь, предназначено было великое дело —преобразовать въ гражданскомъ отношении весь этотъ славянскій патріархальный міръ, сообщить исподоволь гражданскую форму всемь частямь Россіи, довести ее до нынёшняго состоянія и составить величайшее государство въ міръ... Начало династіи—это въ нёкоторомъ отношеніи начало начала". Убежденіе совершенно библейское. Пустое мёсто и династія, какъ личный творецъ всего, чёмъ живеть нашъ народъ!

Но такъли было въ Русской исторіи? Не самъли народъ двигалъ династіей, требуя и настаивая, хотя бы однимъ путемъ отрицанія, чтобъ она не отставала въ гражданскихъ преобразованіяхъ, или вообще въ устройствъ земли. То, что можно сказать обо всемъ ходъ Русской Исторіи, развъ возможно приписать дъянію одной династіи. Она во всякомъ случав и всегда остается, какъ мы замътили выше, при одной третьей долъ въ своей дъятельности и заботливости объ общемъ благъ. На остальныхъ двухъ доляхъ онять-таки работаетъ народълод откико

Невозможно также присвоивать династіи значеніе начала самаго начала въ государственномъ и особенно въ гражданскомъ развитіи народа. Начало начала заключается именно въ томъ приснопамятномъ ръшеніи Новгородскихъ Славянъ поискать князя, который бы владълъ и судилъ по праву, въ правду, и рядилъ по ряду, т. е. по уговору съ Землею. По общивнения от стадавия огодотия объектория от стадавия огодотия от стадавия огодотия от стадавия огодотия.

Вотъ истинное начало самаго начала, для котораго династія послужила только живымъ выраженіемъ, живою формою, не болье. Самъ авторъ говоритъ, хотя и мимоходомъ, въ одномъ изъ примъчаній къ своимъ изследованіямъ: "Новгородцы увидъли, что наряда въ ихъ землю нътъ и пошли искать себъ князя — это и показываетъ развитіе или начало гражданскаго смысла, какого у другихъ нашихъ племенъ славянскихъ мы не видимъ". Изсл., III, стр. 414.

Въ этомъ то самомъ ръшеніи и заключается основаніе государства. Сужденіе автора о значеніи династій въ собственномъ смыслъ есть старинная историческая фраза, посредствомъ которой старинная исторія очень многое объясняла на своихъ страницахъ. Этой фразы невозможно миновать, когда историческое воззрвніе исполнено понятій, что исторія повсюду начинается съ пустаго мъста и создается лич-

ною волею призваннаго или пришедшаго завоевателемъ

Личный нашъ творецъ, то есть Норманны, изображены г. Погодинымъ по рисунку, который начерченъ критикою Шлецера Это были разбойники, морскіе разбойники и грабители, дерзкіе забіяки, но "въ тогдашнее время морской разбой былъ почетнымъ ремесломъ", замътилъ при этомъ Шлецеръ, повторяя слова Байера на вторя запоп

Все это въ большей подробности утвердилъ своими изысканіями г. Погодинъ. Оказывается, что и наши Норманны не могли провести и одного года въ поков и двлали постоянные набъги, то на Славянъ сосъдей, то на Царь-градъ и т. д.

"Для Норманновъ ничего не было невозможнаго. Только они одни могли ръшиться съ малыми силами напасть на столицу Восточной имперіи (при Оскольдъ)."

Г. Погодинъ безпрестанно приводитъ ссылки и тексты изъ западныхъ писателей, подробно объясняя, какъ эти разбойники-Норманны производили свои набъги и вовсе забывая, что это явленіе не исключительно норманское, а общее для всьхъ приморскихъ обитателей, которые промышляютъ разбоемъ. По Черному морю наши казаки, также Черкесы дълали тоже самое. И почемужь бы не пускаться на грабежь и древнъйшимъ Кіевлянамъ? Но во всякомъ случав, по тому облику, какой выведень здёсь для норманскихъ набъговъ и вообще для характеристики Норманства, никакъ нельзя поврить, что бы въ нашей странв ихъ набъги могли окончиться призваніемъ. Весызапась приводимыхъ доказательствъ о разбойничествъ Норманновъ служить какъ бы подтвержденіемъ только тому, что и наша страна была завоевана. Однако тутъ по необходимости является чудо. Разбойные Варяги на нашей земль поступають иначе.

"Впрочемъ характеръ походовъ варяжскихъ быдъ у насъ иной, нежели въ прочей Европъ, говоритъ почтенный изслъдователь: они не являются грабителями и опустошителями."

Почему же? "Это было безъ всякаго сомнънія по той причинь, что славянскія племена, тихія, смирныя, не раздражали ихъ, не представляли имъ никакого сопротивленія (напр. Поляне, Радимичи), не такъ какъ на западъ; или представляли малое (Древляне, Съверяне), исполняли тот-

чась ихъ требованія, — кромѣ Тиверцовъ, Вятичей, кои кажется пытались было воспользоваться своею отдаленностію. Варяги довольствовались только собираніемъ дани съ племенъ славянскихъ и даже покупали у нихъ суда", — то есть не отнимали ихъ грабежемъ, хотѣлъ вѣроятно сказать авторъ: 4 10319404. В

Это заключеніе, что Варяги дъйствовали у насъ иначе, чъмъ въ западной Европъ, такъ значительно и важно для разъясненія начальной нашей исторіи, что на немъ-то и слъдовало бы остановить всю изыскательную ученость. Между тъмъ авторъ обходитъ его голымъ соображеніемъ, что Славяне были тихи, смирны, были вообще ничто передъ Варягами, творцами нашей исторической жизни.

По этой идев, все двятельное, всякій починь, всякое достоинство принадлежить Варягамь; все слабое, ничтожное, тихое, смирное, всякая неподвижность принадлежить Славянамъ, о чемъ уже говорилъ даже и Полевой. Если Ольга въ царскихъ палатахъ Константинополя ведетъ себя съ достоинствомъ, единственно изъ той мысли, что она не простая придворная женщина тъхъ палатъ, а княгиня цълой народности, то это непремънно ведичавая Норманка, въ родъ Сигриды и Гиды, не уступавшихъ въ гордости своимъ соотечественникамъ Норманнамъ. Авторъ прибавляетъ: "Вспомнимъ о Рогивдъ, которая говоритъ о Владиміръ: не хочу разуть робичича и после даже хочеть убить Владиміра. Припомнимъ о женщинахъ въ войскъ Святослава, которыхъ нашли убитыми наряду съ прочими войнами. Все это черты норманскія, духъ болье норманскій, нежели славянскій... Славянскія жены отличались добродітелями болье мирными, тихими, восточными". Самая месть Ольги Древлянамъ тоже норманское дело.

Если народъ, уже въ 11 в., не вынося тягостей или безтолковаго управленія со стороны князей, т. е. своихъ организаторовъ, Варяговъ, поднимается, бунтуетъ, то авторъ никакъ не желаетъ признать въ этихъ бунтовщикахъ Славянъ—это не Славяне, это непремънно Варяги. Въ 1065 г. люди Кіевскіе возмутились противъ Изяслава, укоряя его въ неумъньи или въ нежеланьи защитить ихъ отъ Половцевъ,—Неужели это тихіе Поляне? вопрошаетъ авторъ. Въ 1077 г. люди Кіевскіе стали грозить князьямъ, что если они не помирятся, не прекратять войны, то они уйдуть въ Грецію. "Неужели это тихіе Поляне, которые платили дань Козарамъ, безпрекословно покорилсь Оскольду и Диру, потомъ Олегу? Неужели это тихіе Поляне, которыхъ такъ прославляеть Несторъ?" повторяетъ свои вопросы авторъ и отвъчаетъ: "Нътъ, это Варяги, ходоки въ Грецію. Мысль уйдти въ Грецію не могла придти и въ голову Полянамъ." Конечно всему племени не могла придти въ голову, но горожанамъ Кіева она естественно приходила.

"Новгородцы были гораздо вольные и образованные вы гражданскомы отношении преды другими нашими Славянами.—Ныты никакого сомнынія, что этоты (свободный) духы развился наиболые вслыдствіе значительнаго поселенія Варяговы между ними. «Дуровні применти преды друговы предыствою поселенія варяговы между ними.

Норманскій духъ представляль основную силу, которая господствовала и все устроивала въ Русской Землъ!

Задавшись готовымъ положеніемъ, что Русь были Норманны, авторъ приводитъ свои заключенія къ такимъ крайностямъ, которымъ подивился бы самъ Шлецеръ. Имя Русскій въ первыя двъсти лътъ нашей исторіи вездъ у него значитъ норманскій. Отъ этого естественно онъ приходитъ къ убъжденію, что Русь-Норманны жили и господствовали у насъ въ то время цълымъ особымъ племенемъ, которое разселилось по всъмъ городамъ и составляло исключительно военную силу, такъ что по его разсужденію даже и всъ вольные землевладъльцы (помъщики по теперешнему), изъ которыхъ составлялась рать, были, разумъется (авторъ очень часто употребляетъ это слово), Варяги-Русь, то есть Норманны. Туземцы совершенно не употреблялись (на войну), обреченные на любезное свое земледъліе.

Языкъ русскій—это значить языкъ норманскій. "Языкъ говорить авторъ, употреблялся русскій, то есть варягорусскій, норманскій, скандинавскій, которымъ говорили первые князья, ихъ бояре, дружина и всъ прочіе выходцы. Этоть языкъ впослідствій, можеть быть, въ 5 или 6 колівні (при дітяхъ Ярослава), когда сообщеніе съ скандинавскимъ стверомъ прервалось и Русь совство ославянилась, вышель изъ употребленія, подобно норманскому на стверть

Франціи, уступивъ мѣсто туземнымъ нарѣчіямъ, оставивъ въ нихъ послѣ себя только слабые слѣды. Имя его перешло на туземныя нарѣчія... и языкъ славянскій со всѣми его нарѣчіями началъ называться по имени господствующаго племени Русскимъ «то дата правита по премени Русскимъ «то дата правита по премени Русскимъ «то дата премени премени предестивности премени премени премени премени премени премени предестивности премени п

Русское язычество, минологія, со встми своими богами, было варяго-русское, скандинавское, а не славянское. Почему? По одной только причинь, что всь мьста льтописи, гдь объ этомъ говорится, относятся къ Варяго-Руссамъ, то есть. упоминають собственно Русь, а не Варяговъ, но не упоминають Славянь. Ясно, что всё эти вёрованія русскія, то есть скандинавскія, "и съ этой точки должны быть объясняемы. Такъ требуетъ здравый разсудокъ и историческая последовательность... Мы находимъ даже и положительное подтверждение нашей мысли, доказываеть авторъ: "Олега Греки водина на роту и мужій его, по Рускому закону, кляшася оружьемъ своимъ и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосомъ, скотымъ богомъ. Можетъ-ли быть какое сомнѣніе, что это боги норманскіе, а не наши славянскіе. Олегъ и мужи его, чистые Норманны, не моглибы клясться чужими богами, которымъ не върили: всякой клянется своею клятвою." Продолжая свои разсужденія объ этихъ богахъ, авторъ изумляется тольно, какъ въ Русскую (скандинавскую) минологію попали Стрибогъ и Дажбогъ-имена славян-

Само собою разумьется, что и "христіанствомъ мы обязаны Варягамъ также, какъ и гражданскимъ устройствомъ". "Варяги-Русь воевали и торговали безпрестанно съ Константинополемъ. Тамъ узнали они Христіанскую Въру, начали принимать ее, и потомъ сообщили ее нашимъ славянскимъ племенамъ".

Затемь торговля, законы, обычаи, все безь исключенія деятельное и положительное авторь приписываеть темь же однимь Руссамь, то есть Скандинавамь. "Варяги-Русь говорить авторь пришли къ намъ, разумется, съ своими законами и обычаями, точно какъ съ своими именами, върованіями, своимь языкомъ, образомъ действій...."

"Законы и обычаи Русскіе-Норманскіе-Скандинавскіе-Варяжскіе сохранились между нами, какъ върованія, какъ имена, какъ языкъ, какъ духъ, подвергаясь мало по малу виъстъ съ нами вліянію туземному, потомъ христіанства.... Обозръвая эти законы, обычаи, должности и ихъ названія, мы видимъ ясно, что всъ они принадлежатъ племени пришлому, Норманскому-Нъмецкому."

Всъ эти мысли, послъ увъреній Сенковскаго, конечно, не новы; но мы повторяемъ ихъ, дабы показать съ какою силою они господствовали въ каждомъ ученомъ трудъ и въ каждомъ образованномъ умъ.

На чемъ же однако построены всъ эти выводы ръшительные, разительные и неумолимо-своенравные (какъ самъ же Погодинъ отзывался о Шлецеръ), съ которыми несогласіе тотчась съ горячностію авторь обзываеть невѣжествомь, легкомысліемъ, и кръпко убъжденный, что истина у него въ рукахъ, не допускаетъ даже никакого сомнънія и спора? Самымъ основательнымъ и подновъснымъ возраженіямъ онъ отвъчаетъ слъдующимъ образомъ: "Охотники спорить, охотники искать, не истины, а предлоговъ къ несогласію, мотуть сделать следующее частное возражение, составленное изълегкихъ общихъмъстъ: такое-то постановление (напр. месть) принадлежить всёмь народамь, - такое-то имя (напр. князь) есть чисто славянское, след. норманскими ихъ называть нельзя. Отвъчаю: 1) если онъ общія, то нельзя отнять ихъ и у Норманновъ. 2) Онъ являются не однъ, а въ совокупности со множествомъ другихъ обычаевъ или именъ, чисто норманскихъ, слъд. должны быть принесены Норманнами же, которые встрътили у туземцевъ случайное сходство съ собою въ этомъ отношении. Мало-ли есть такихъ (случайныхъ) сходствъ и теперь между племенами, при всемъ прочемъ ихъ различіи между собою".

Последняя заметка вполне обозначаеть, какъ искренно авторъ веруеть въ пустое место Славянства, въ это славнское ничто, которое было наполнено по милости Норманновъ. Выходить, что вся основа и такъ сказать вся матерія нашей жизни—норманская, а если и было кое что своего, славянскаго, такъ и оно весьма сомнительно, ибо случайное сходство съ норманствомъ еще не доказываеть, чтобъ это свое было непременно славянское. Сказать больше объ историческомъ ничтожестве Славянства невозможно.

И все это утверждено только на собранныхъ чертахъ про-«стаго человъческаго естественнаго сходства въ нъкоторыхъ обычаяхъ, нравахъ, положеніяхъ жизни у нашихъ Славянъ съ Норманнами. итропит

Авторъ съ великою тщательностію подыскаль эти сходства и съ великою горячностію почти на каждой страницъ своихъ изслъдованій утверждаетъ, что стало-быть наша Русь=Варяги-Норманны-Скандинавы-Нъмцы.

Дъти Яросдава дополняють отцовскую Русскую Правду— "Такъ точно происходило и вездъ у Норманновъ" подтверждаетъ авторъ. Какъ будто въ подобныхъ случаяхъ вездъ происходило и происходить пиначе?

"Руссы при Олегъ вы таскиваютъ суда на берегъ п пдутъ на нихъ по суху", — Норманны поступали такъ часто, отмъчаетъпавторъ:

Любимое пристанище у Норманновъ въ ихъ походахъ по водъ было на островахъ,—тоже дълаютъ Руссы, см. Ибнъ-Фопланациопринципох () ...: втоява

Русскіе любили париться въ баняхъ, какъ говорить Несторъ, относя это ко временамъ Апостольскимъ—баню очень любили Норманны, которые обыкновенно ходили въ оныя по субботамъ, примъчаетъ авторъ.

Конское мясо, которымъ питался Святославъ, разумъется было любимымъ кушаньемъ у Норманновъ, слъд. Святославъ уже поэтому чистъйшій Норманнъ со всъми Скивами, Печенъгами, Половцами, Татарами и всякими степняками!

Руссы уважали красоту женщинъ, — извъстно, какъ Норманны уважали красоту. Многоженство допускалось, — норманскіе обычай были совершенно тъже. Дъти отдавались на воспитаніе дядькамъ, пъстунамъ, — пъстуны были въ обычав у Норманновъ, и пр. диспр. жи жизнови.

Все это было бы ничего: такія сходства безъ особаго труда можно найдти у всёхъ народовъ и они въ сущности объясняють только, что люди вездъ люди. Но для г. Погодина всякое малёйшее сходство норманства съ нашимъ бытомъ очень значительно и важно, ибо непреложно доказываетъ, что Русь были Норманны. Желая со всёхъ сторонъ доказать эту предвзятую истину, онъ однимъ норманствомъ и ограничиваетъ свои безчисленныя параллели, и когда С. Строевъ, разсматривая статью Сенковскаго о Скандинавскихъ Сагахъ, указалъ, что сходства можно найдти вездъ: въ Индіи, у Евреевъ, у Грековъ, у Французовъ, то

г. Погодинъ замътилъ, что такой способъ критики "относится къ журнальнымъ фокусъ-покусамъ".

Славянъ авторъ вообще рисуетъ такими чертами, которыя въ сущности сводятъ бытовое и историческое значеніе ихъ народнаго характера къ нулю.

Говоря по Карамзину и по Шафарику, что главныя ихъ добродътели: кротость и теривніе, а пороки: свардивость между собою (слъд: страсть къ войнъ), пристрастіе къ иноплеменникамъ и подражательность, гли Погодинъ прододжаетъ: чтоп подражательность оте при продод-

"Славяне были и есть народъ тихій, спокойный, терпъливый. Всъ древніе писатели утверждають это о своихъ Словенахъ, то есть Западныхъ. Наши имѣли и имѣютъ эти качества еще въ высшей степени. Потому они и приняли чуждыхъ господъ безъ всякаго сопротивленія (да въдь они призвали ихъ добровольно!), исполняли всякое требованіе ихъ съ готовностію, не раздражали ничѣмъ,— и всегда были довольны своею участію. Поляне платили дань Козарамъ, пришелъ Аскольдъ, стали платить ему, пришелъ Олегъ — точно также. Кому вы даете дань спрашиваетъ Олегъ Съверянъ? — Козарамъ.—Не давайте Козарамъ, а давайте мнъ,— и Съверяне начали давать ему...."

Не станемъ доказывать, что все это невърно, не по отношенію къ Съверянамъ или къ какому дибо данному случаю, какой всегда можно отыскать, а по отношенію ко всей дъйствительности, описанной дътописцами и изображенной въ своихъ мъстахъ самимъ же авторомъ. Здъсь, эпическій складъ льтописнаго разсказа авторъ страннымъ образомъ толкуетъ какъ текстъ точной реляціи.

Замътимъ вообще, что такая характеристика Славянства конечно должна была явиться по необходимости, какъ выражение историческихъ воззръній, начинающихъ исторію вообще съ пустаго мъста.

Но съ другой стороны нельзя забывать и того обстоятельства, что въ подобныхъ сужденіяхъ не мало участвують и некоторыя предъубъжденія, какъ ученыя, такъ и общественныя или національныя.

Если, какъ мы уже говорили, нъмецкій ученый убъжденъ, что германское племя повсюду въ исторіи являлось и является основателемъ, строителемъ и проводникомъ цивили-

зацій, культуры; то русскій ученый, основательно или неосновательно, никакъ не можетъ въ своемъ сознаній миновать той мысли, что славянское племя, и русское въ частности никогда въ культурномъ отношеніи ничего не значило и въ сущности представляетъ историческую пустоту. Для воспитанія такого сознанія существовало множество причинь, ученыхъ и не ученыхъ, о которыхъ мы отчасти говорили и въ числъ которыхъ весьма немаловажною была та причина, что свои ученыя познанія мы получали отъ той исторической науки, гдъ эта истина утверждалась почти каждодневност задановомом верхна почти каждо-

Весь скептицизмъ Каченовскаго и его учениковъ, противъ котораго съ такою горячностію ратовалъ г. Погодинъ, происходилъ изъ тогоже сознанія, что Русская исторія не можетъ представлять что либо значительное въ сравненій съ исторією западныхъ народовъ.

Этотъ скентицизмъ построился главнымъ образомъ именно на сравненіи нашей Исторіи прямо со Всеобщею Исторіею, то есть на повъркъ нашей Исторіи тактами и положеніями всего міра. Очень мало зная и меньше всего понимая свою Исторію, мы въ то время достаточно знали Исторію Всемірную и къ ея-то великимъ образцамъ приравнивали свою Русскую бъдность. Параллель выходила изумительная!

Известно, что Карамзинъ въ своей Исторіи слишкомъ государственно и потому очень неверно изобразилъ первыхъ князей ппервое время Руси. Это подало весьма основательный поводъ опровергать историка.

Сомнанія и отрицанія Каченовскаго въ этомъ случав отправлялись отъ готовой и непреложной истины. Онъ въроваль, что это первое время Руси было временемъ глубокаго и всесторонняго варварства, которое не могло идти ни въ какое сравненіе съ варварствомъ европейскимъ. Онъ отвергаль наши договоры съ Греками, потому что "они заключаютъ въ себъ поинтія совершенно несообразныя съ существовавшимъ ходомъ дълъ, не только у полудикихъ кочевыхъ племенъ Руссовъ, но даже и во всей Европъ".

Не меньшую несообразность съ общимъ духомъ времени представляетъ, по его понятію, и Ярославова Русская Правда, на томъ основаніи, что въ началь 11-го стольтія, въ странахъ западной Европы, въ Богемін, въ Польшъ, въ Данін, Швецін, не видно ничеговнодобнаго.

"Откуда Ярославъ взялъ примъръ для сочиненія свойхъзаконовъ" -- спрашиваетъ Каченовскій, и высказываетъ этимъвопросомъ только непреложное убъждение всей русской образованности, или по крайней мъръ передовыхъ ея умовъ, что на Руси, что ни есть, все откуда либо заимствовано, что сама по себъ Русь-пустое мъсто, чистый листь бумаги, никогда не была способна что либо создать и выростить самостоятельно. Это убъждение Каченовский постоянно утверждаль ученою посылкою: чего не было въ Европъ, того никакъ не могло быть и на Руси. Иначе это противоръчило "всеобщему ходу гражданской и политической образованности народовъ". Его очень смущала наша лътопись, о которой доказывали, что она писана тоже въ 11-мъ въкъ; между темъ, какъ въ соседнихъ европейскихъ странахъ въ этотъ въкъ лътописанье или вовсе не начиналось или едва начиналось. Ясно, что наша лътопись подложна, недостовърна. Къ тому же въ своемъ началъ она имъетъ даже нъкоторую систему, является систематическимъ сочиненіемъ. "Какъ это могло случиться посреди всеобщей безтрамотности — явленіе безпримърное въ исторіи! восклицаетъ скентикъ, -и особливо въ исторіи нашего Съвера, оно суть исключение изъ всеобщаго хода: образованности народовъ".

По этому поводу Каченовскій ділаеть упрекь даже Шлецеру за палишнюю довіренность и энтузіазмь къ нашей літописи и показываеть, что она могла быть составлена только въ 13-мъ и даже въ 14-мъ столітіи съ непремінными заимствованіями изъ западных літописцевь и вообще составлена по ихъ образцамъ 1.

Мысль о чемъ либо Русскомъ, самостонтельномъ и самобытномъ въ этомъ отношеніи, даже послъ убъдительныхъ изслъдованій Шлецера, такая мысль не могла и вмъститься въ эти отрицающіе умы Простой разсказъ Новгородца Гюряты Роговича о Печеръ и Югръ, они сопровождають такимъ заключеніемъ: "Никоимъ образомъ не можно даже пред-

<sup>1</sup> А Шлецеръ, напротивъ того, очень хорошо зналъ и доказывалъ, что она составлена по византійскимъ образцамъ.

положить, не только доказать, чтобы въ 11 ст. такъ далеко простирались открытія Новгородцевъ".

Что же въ сущности говорить это отрицаніе? Не лежить ли въ немъ тоже самое сознаніе о русскомъ человъкъ, какъ о пустомъ мъстъ въ человъческой исторіи, которое руководило и г. Погодинымъ въ его изображеніи народнаго характера нашихъ Славнъ. Во всякомъ случав подобныя идеи не выростаютъ на почвъ науки; они приносятся въ ученыя разсужденія изъ области общественныхъ воззрѣній и созерцаній, отъ которыхъ, какъ мы говорили, историческая наука никогда не бываетъ свободна. Оттого, обыкновенно, построенныя на такихъ идеяхъ ученыя соображенія не выдерживаютъ и мальйшей критики, а изслъдованія при всъхъ своихъ достоинствахъ наполняются вопіющими противорѣчіями. Экото вызракта на потиворъчіями.

И г. Погодинъ, и противникъ его Каченовскій, выходя изъ самыхъ противоположныхъ точекъ зрѣнія, пришли однако къ одному концу и въ основѣ своихъ воззрѣній выразили одну и туже мысль, то есть мысль объ историческомъ ничтожествъ русскаго бытія.

Здёсь общественныя мысли и убъжденія покорили своей воль мысли ученыя, и сами собою, не слушая противоречій, высказались именно тамъ, гдь следовало произнести последнее заключительное слово, то есть на ученой каведръ.

Это произошло тъмъ легче, что уважаемые ученые, каждый въ своемъ кругу изслъдованій, строили эти изслъдованія на простомъ логическомъ развитіи предвзятыхът ими истинъ или посылокъ. Каченовскій, какъ мы говорили, шель отъ той взятой истины, что въ началъ русской исторіи Руссы были полудикимъ кочевымъ племенемъ, слъд. никакъ не могли сколько нибудь равняться по своему развитію даже съ сосъдними, стольже дикими странами западной Европы, не говоря объ отдаленныхъ. "Выступаютъ на сцену необразованные и полудики Норманны, владычествують надъ необразованными и полудикими Финно-Славянскими племенами — что изъ этого могло произойдти въ смыслъ цивилизаціи! И какъ скоро могла такая народность дойти до сознанія о правильныхъ договорахъ съ Греками, объ изданіи писанаго закона, о сочиненіи даже льтописи"?

"Мы можемъ судить по Финнамъ нашего времени, замъчаеть скептикъ, въ какомъ состояніи, находился народъ сей въ 11-мъ въкъ... Знаемъ также, изъ самыхъ нашихъ лътописей, въ сколь необразованномъ, именно полудикомъ состояніи жили въ то время Славяне"....

Отсюда логически - върно и нисколько невърно дъйствительности были выведены и всъ дальнъйшія заключенія скептиковъ и отрицателей подоблидателей подоблидателей.

Г. Погодинъ взялъ за истину, что имя Русь означаетъ Норманновъ и также логически-върно все Русское, о чемъ гдъ либо свидътельствовалъ лътописецъ и другіе источники, отнесъ къ Норманнамъ. Настоящимъ Русскимъ, то есть Славянамъ, именно Кіевскимъ, не осталось ничего. Неумолимая логика заставила автора населить Славянскіе города и земли цълымъ норманскимъ племенемъ и этому одному племени отдать все: языкъ, въру, мореплаваніе, торговлю, войну и все—все, чъмъ жила Русская Русь первыхъ двухъ въковъ.

И все это говоридось на виду обширныхъ и достовърнъйшихъ свидътельствъ совсъмъ другаго качества, приводимыхъ самимъ авторомъ, которыя, еслибъ поведены были съ тою же неумодимою логикою, приведи бы совсъмъ къ другимъ выводамъ и заключеніямъ.

Самъ же авторъ, слъдуя Шафарику, пишетъ: "Древніе Славяне и мы, нынъ такъ называемые Русскіе, составляемъ одинъ и тотъ же народъ, безпрерывно живущій, если можно такъ выразиться, съ осьмаго, а можетъ быть и далъе, передъ Р. Х. въка,—слъдовательно все, что принадлежало древнимъ Славянамъ, то досталось и намъ, въ лицъ нашихъ предковъ девятаго стольтія. Въ чемъ же состояло это наслъдство? Что они получили отъ Славянъ? Каковы они были въ эпоху норманскаго водворенія между ними? Во-первыхъ, они имъли древность, старшинство... "Народъ нашъ жилъ уже какъ особый народъ или какъ племя особаго народа, въ его составъ, или отдъльно, покрайней мъръ полторы ты сячи лътъ до Рюрика..."

"Во вторыхъ—языкъ... Далве религіозныя върованія, законы й обычай, болве или менье сходные. Наконець — всь плоды долговременнаго пребыванія на одномъ мъстъ, въ постоянныхъ жилищахъ, всъ успъхи въ разныхъ родахъ первой промышленности, знакомства съ необходимыми удобствами жизни.... Върно не находились они на той степени дикости, на которую поставилъ ихъ неумолимый Шлецеръ, и на которой видъли ихъ всъ наши изслъдователи до Шафарика. И Новгородъ, и Полоцкъ, и Изборскъ, и Ростовъ, и Кіевъ, и Смоленскъ и прочіе города представляются намъ тотчасъ въ другомъ свътъ".

Самъ же авторъ, слъдуя Герену, пишетъ, что по Русской землъ еще со временъ Геродота, изъ греческихъ черноморскихъ колоній, шла торговля между Европою и Азіею, п прибавляетъ къ этому свою очень върную замътку, что Воспорское царство и городъ Корсунъ не были ли наслъдниками этой Геродотовской торговли? Самъ же авторъ защищаетъ Шторха отъ незаслуженной насмъшки со стороны неумолимо-своенравнаго Шлецера надъ тъмъ, что "съ 8-го въка по Р. Х. Россія была торговымъ путемъ, по которому провозились индейскіе и восточные товары изъ внутренней Азіи, чрезъ Каспійское и Черное море, къ Балтійскому морю и такъ далъе въ съверозападную Европу". Неумолимо-своенравный Шлецеръ никакъ не хотълъ върить, чтобы "Рюрикъ, при основаніи Русскаго царства, нашель, что народь его имъль уже въ рукахъ своихъ сей важный и прибыльный торгъ... А это самое подробно доказываетъ г. Погодинъ, пользуясь трудами Френа, Григорьева, Сенковскаго, основанными главнымъ образомъ на изученіи памятниковъ вещественныхъ, вполнъ несомивнныхъ, именно на безчисленныхъ кладахъ восточныхъ монетъ, отъ 8-го до 11-го въка включительно, гдъ цопадаются также и монеты 7-го и даже 6-го въка;

"Греческая торговля должна быть очень древна, если въ 906 г. была она главнымъ предметомъ договора Олегова", замъчаетъ г. Погодинъ въ другомъ мъстъ о торговдъ Руссовъзсъ Византіей.

Казалось бы достаточно этихъ соображеній и ученыхъ выводовъ Шафарика и Герена, чтобы пойдти инымъ путемъ къ отысканію истины. Повидимому г. Погодинъ сознаваль, что именно здёсь видится этотъ другой путь. Къ концу собранныхъ свидётельствъ и разсужденій о торговъб онъ присовокупляетъ слёдующую замётку: "можетъ быть и я самъ увлекаюсь норманскимъ элементомъ, который

разыскиваю 25 льть (въ 1846 г.) и даю ему слишкомъ мно-

Въ самомъ дълъ, если русскіе Славяне искони жили, занимансь земледъліемъ въ тъхъ же мъстахъ, гдъ застаетъ ихъ
исторія 6-го и 9-го въка; если мимо этихъ мъстъ происходило съ незапамятныхъ временъ торговое движеніе, какое
бы ни было, изъ Европы въ Азію и обратно, то здравый
разсудокъ повелъваетъ заключить, что и они, такъ или иначе, живя на перекресткъ, подвергались этому движенію, что
перекрестное ихъ положеніе отъ С. къ Ю. и отъ З. къ В.,
какъ большая дорога для всякихъ народныхъ движеній, военныхъ и торговыхъ, необходимо должно было способствовать
развитію у нихъ большей гражданственности, чъмъ въ дикомъ углу скандинавскаго съвера, куда по словамъ Шлецера, даже и Нъмцы не заходили.

"Объ образованности Славянъ я совершенно согласенъ" — говоритъ г. Погодинъ, разбирая извъстную статью Сенков-

<sup>1</sup> Въ то самое время, какъ изследованія и лекціи г. Погодина (Москва 1846 г.) утверждали и распространяли въ наукъ норманство Руси и съ особою горячностію выставляли на видъ великую образовательную ролю Норманновъ въ первоначальной постройкъ Русской жизни, въ далекой Казани было написано сочинение совствъ противоположное этому ученію. Это была диссертація покойнаго А. Артемьева подъ заглавіемъ: «Имъли ли Варяги вліяніе на Славянъ, и если имъди, то въ чемъ оно состояло? Казань. 1845». Добрсовъстный и весьма осторожный и скромный авторъ не отрицалъ Норманскаго происхожденія Руси-это быль догмать, не подверженный спору. Но онь со всахъ сторонъ осмотрваъ вопросъ о принесенномъ въ Русь Скандинавскомъ просвещении и съ полною основательностію раскрыдъ, что такого просвъщенія несуществовало и не могло существовать. Поставивь на первое мъсто въ своемъ изследованіи гражданскій быть древней Руси, то есть культурную сторону вопроса, онъ естественно пришель къ твив же заключеніямь, какія уже давно высказывались писателями славянских воззрвній, консчно, болве знакомыми съ Славянскою и Русскою древностью. Поэтому его диссертація въ сущности представляеть весьма обстоятельный и самостоятельный сводь наиболье правильныхъ и разсудительныхъ митній по поводу заданнаго вопроса. Къ ведикому сожадънію превосходное сочиненіе Артемьева въ свое время вовсе не было замъчено наукою, а потому и не поступило въ общій обороть нашихъ познаній о Русской исторіи. Полемы ученія въло время сполна владъла норманская школа, не принимавшая ни жакихъ разсудительных вландинанскій Сата Вибойнани и ваодиливиджинальтид

скаго. А Сенковскій говориль слёдующее: "Славяне, имъвшіе два великіе торговые города, Новгородь и Кіевь, извъстные уже въ Азіи своимь богатствомь, находились безь сомнінія на гораздо высшей степени гражданской образованности, чёмь хищные воины Скандинавіи, которые не знали другой горговли, кромъ продажи заграбленной добычи, ни другой промышленности, кромъ безпрерывной войны"....

"У Славянъ гражданственности было несравнено болье, чъмъ у Норманновъ, повторяетъ утвердительно авторъ и продолжаетъ: "Ихъ (Славянъ) смирное повиновение на югъ слабымъ тогда Хозарамъ, ихъ склонность на съверъ поручить защиту своего города и отечества иностранной дружинъ, ясно показываютъ въ нихъ народъ, уже обладающій вначительною собственностію, уже въ извъстной степени развращенный торговыми нравами. Тоже самое явленіе повторилось скоро потомъ въ торговой Италіи. Люди, которымъ нечего потерять, всегда дерутся сами, на свой собственный счетъ, ибо въ войнъ находятъ они средство къ грабительству и обогащенію".

Однако, "слову гражданственности, замъчаетъ г. Погодинъ, здъсь надо давать значение не политическое, а семейное, домашнее, патріархальное, или употребить другое". Положимъ такъ, но все же надо разръшить недоразумъніе, кто выше въ своемъ быту по развитію, народъ земледълецъ и осъдлый торговецъ или народъ разбойникъ, кочующій изъ страны въ страну? И какое же имя той гражданственности,

которую разбойникъ приносить земледъльцу?

Впрочемъ ни г. Погодинъ, ни Сенковскій не помышляли о противоръчіяхъ, какъ и о томъ, что приведенная характеристика Славянъ совсъмъ разрушаетъ въ основаніи ихъ общій выводъ, что настоящій характеръ первой эпохи въ "Русской Исторіи былъ Русскій, или Скандинавскій, а не Славянскій" за пирати в противання в противня в применти в п

"Исторія или историческая критика, говориль Сенковскій, суть, такъ сказать, умственные шахматы; искусная иг-

Изследованія г. Погодина т. II, стр. 1—5, 22, 279, 318. т, III, 27, 31, 70, 71, 109, 124, 125, 132, 133, 138, 187—189, 227, 232—238, 242, 263, 273, 298, 301—310, 325, 354—360, 379, 383, 397, 416—420, 454—474, 515 и др. Сенковскаго: Скандинавскія Саги, Библіотска для Чтенія, т. І.

ра въ факты, въ которой проигрывающіе, то есть, читатели, за всякій сдъланный имъ ловкою діалектикою шахъ и матъ, должны платить наличнымъ довъріемъ". Въ этихъ словахъ выразилось самое върное и лучшее объясненіе, въ чемъ именно заключается сила подобныхъ изслъдованій и разсужденій.

Таково въ своихъ качествахъ ученіе о Скандинавскомъ происхожденіи Руси. Можетъ быть иной читатель скажетъ, что приведенныя нами (съ возможною краткостью) ръшенія этого ученія уже достаточно устаръли и имъ уже не върятъ и сами норманисты. Дъйствительно, мы думали, что излагая исторію этого ученія, говоримъ уже о забытой старинъ. Но оказывается, что въ своихъ существенныхъ основаніяхъ это ученіе нисколько не старъетъ и повторяетъ себя съ точностью при повторяетъ себя съ

Во время печатанія этихъ строкъ мы должны были прочесть весьма почтенную въ ученомъ отношеніи и объемистую книгу: Каспій (О походахъ древнихъ Русскихъ въ Табаристанъ, Б. Дорна), изданную, какъ приложеніе къ XXVI тому Записокъ Имп. Академіи Наукъ (Спб. 1875).

Въ ней ученъйшій представитель Скандинавства, достоуважаемый академикъ г. Куникъ, говоря о мореходцахъ Норманнахъ и о томъ, какъ они впервые плавали по нашимъ ръкамь, изображаеть следующее: "Какой другой народь въ Европъ подражалъ Норманнамъ въ то время въ этомъ отношеніи? Гдъ можно было найти тогда другой мореходный народъ, который, подобно Норманнамъ, въ течении одного стольтія, успыль бы сплотить въ большое единое государство множество финскихъ, литовско-летскихъ и славянскихъ племенъ, разбросанныхъ по такимъ общирнымъ равипнамъ, и жившихъ по старинной, чудной привычкъ, совершенно сами по себъ, да могъ не только сдерживать сопротивлявшихся посредствомъ ръчныхъ походовъ, но и пріучить ихъ къ государственному порядку?". Это былъ "хорошо знакомый съ моремъ династическій родъ", "норманская династія Rôs, обнявшая своимъ именемъ восточно-славянскія племена".

"Варяго Русскій вопросъ, продолжаеть авторъ, составляетъ одинъ изъ краеугольныхъ камней исторической этнографіи Россіи и можеть быть решень вполне удовлетворительно только при помощи лингвистики. Но кромъ лингвистической критики большая часть варягоборцевъ страдаеть незнаніемь основаній этнологической критики. Какъ отдъльныя личности одарены различными способностями, такъ и цълыя племена и народные индивидуумы призваны природою не къ одинаковой дъятельности не говоря, уже о томъ, что иной, самъ по себъ даровитый народъ, вследствіе неблагопріятныхъ географическихъ или историческихъ условій лишь впоследствіи можеть приняться за выполнение извъстныхъ задачь. Кто не имъетъ яснаго понятія о раздичныхъ причинахъ, почему даже народы бълой расы развились совершенно различно, почему нъкоторые изъ нихъ являлись только пастушескими народами, другіе же сдълались кочевниками, почему одна нація преобразилась въ отважныхъ навздниковъ, а другая стала храброю пъшею ратью-тотъ и не въ состояніи понять, почему именно восточные Славяне до Рюриковыхъ временъ не сдъдались мореходцами. Указаніе на знакомство съ моремъ хорвато-сербскихъ Славянъ, переселившихся изъ Карпатовъ въ Далмацію и на предпріятія (Хороши предпріятія по Адаму Бременскому и Гельмольду!) номеранскихъ, рюгенскихъ и южныхъ Славянъ, недаетъ намъ права предполагать, что и восточные Славяне добровольно пошли по тому же пути. (Конечно, ихъ заставили Норманны!) Напротивъ того, при не предвзятомъ разсмотреніи означенныхъ фактовъ, мы только еще болъе убъдимся въ томъ, что древняя Россія стала морскою державою въ смысле того времени дишь тогда, когда господство водобоязливых в хозарских в степныхъ навздниковъ было уничтожено въ Кіевъ и далъе знакомыми съ морскимъ дёломъ Варягами, Аскольдомъ и Диромъ. Но и древне-русскій торговый флотъ просуществовалъ не долго, какъ на югъ, такъ и на съверъ. Одинъ этотъ фактъ уже наводитъ на разныя размышленія. (Следуетъ указаніе на Печентговъ и Половцевъ, заградившихъ дорогу къ морю). Почти въ тоже время, хотя и не такъ быстро, изчезъ съверный Русскій торговый флоть. Столь предпріимчивая новгородская республика, самовластно утверждавшая и свергавшая князей, мало по малу предоставила вывозъ и возъ товаровъ варяжскимъ (т. е. въ 12-мъ столътіи нымъ образомъ готдандскимъ) купцамъ, которые за тъмъ сами должны были уступить мёсто хитрой торговой политикъ ганзы. Но и тогда, когда послъдняя была вытъснена, все таки еще не явился національный торговый флотъ, хотя до Столбовскаго мира (1617) цари московскіе владъли прибрежьями Финскаго залива отъ устья Систербека до устья Невы, и оттуда до Наровы. Петръ Великій создаль почтенный военный флотъ, но создать торговый флотъ-на это не хватило даже его жельзной воли и власти. Лишь въ настоящее время, когда начатыя сверху реформы стали приносить свои плоды, возможно было уразумьть рызкую противоположность, существующую въ этомъ отношеніи между имперіей и даже небольшой Финляндіей, и вмёстё съ тёмъ подумать о средствахъ къ образованію національно-русскаго торговаго флота".

Не смотря на то, что г. академикъ Дорнъ свидътельствуеть, что эти изслъдованія г. Куника "могуть особенно служить къ правильному разръшенію еще мало изслъдованнаго досель вопроса о способности нъкоторыхъ средневьковыхъ народовъ къ морскому дълу и о "водобоязни" другихъ" (въроятно русскихъ Славянъ? стр. LV), мы все таки должны замътить, что здъсь этнологическая критика сопоставляеть въ сравненіе вещи, не имъющія ни какихъ отношеній другъ къ другу. Причины, почему и до сихъ поръ у насъ нътъ торговаго флота, такъ многоразличны и такъ кръпко связаны со всею системою внутренней политики, что мало объ нихъ говорить невозможно. И здъсь, какъ во всёхъ ученыхъ дълахъ, надо допросить всъхъ свидътелей 1.

Почтенному автору извъстно, что значительность и многочисленность пменно торговаго флота вполнъ зависить отъ растяженія и сильнаго разчлененія береговой линіи, отъ положенія этой линіи прямо на моръ или же въ морскомъ за-

<sup>1</sup> Въ томъ числъ въ настоящее время надо допросить, напр., на Черномъ моръ нашихъ бъдныхъ каботажниковъ, какъ ихъ тъснитъ и совстви истребляетъ монополін Русскаго (?) Общества Пароходства и Торговли, и къ тому надо припомнить привилегированное положеніе въ Имперіи ея небольшой Финляндіи, какъ и всего Остзейскаго приморскаго края.

холустьт, откуда и выбраться не совствъ легко. Люди, живущіе лицемъ къ лицу съ моремъ, окружая море своими берегами, или живя совстмъ посреди моря, неизмънно должны имьть значительный торговый и всякій другой флоть. Люди, по своему мъстожительству смотрящіе на море изъ закоулковъ, никогда не могутъ имъть знатнаго торговаго флота, и какъ бы ни хлопотали объ этомъ, никогда не сравняются въ этомъ отношении съ жителями собственно морскими. Растяжение и разчленение нашей приморской береговой лини на Бъломъ моръ и на Черномъ моръ очень хорошо извъстны. И тамъ и здъсь собственно морскихъ флотовъ создавать было невозможно; и тамъ и здёсь являются только флоты ръчные, прилаженные и къ морскому ходу. Вотъ этимъ прилаживаніемъ рѣчной лодки къ морскому ходу населеніе нашей равнины отличалось на встхъ ракахъ, которыя протекали прямо въ море. Такіе флоты у насъ существовали всегда, еще со временъ античныхъ Грековъ. Почти лътъ за сто до Р. Х. Скием дрались съ полководцами Великаго Митридата на моръ, въ Керченскомъ проливъ, и были разбиты, о чемъ ясно говорить Страбонъ.

Торговый морской флотъ является выразителемъ торговыхъ морскихъ же сношеній народа. Онъ же для людей, живущихъ такъ сказать въ морв, служить неизбъжнымъ средствомъ сообщения даже между собою, не говоря о чужихъ странахъ. Наша равнина едва касается морей, поэтому морское дъло для ней никогда не могло составлять существеннаго качества ен жизни. Но темъ не менье она не выпустила изъ рукъ и далекихъ морей. Напротивъ, въ теченіи всей своей исторіи она только одного и добивалась, чтобы овладъть морскимъ берегомъ. Ей неизмънно указывали путь къ морю ея ръки. На всъхъ тъхъ ръкахъ, гдъ можно было выплыть въ море, она всегда держала флоты, которые при надобности и выплывали въ море и которые съ незапамятныхъ временъ служили и для торговли и для разбоя. Исторія, какъ извъстно, говорить больше всего о разбояхъ и совсемъ почти молчить о ежедневныхъ плаваніяхъ для торговли. На основаніи ся свидітельствъ показывается, что будто народы въ то время строили лодки и плавали только для разбоевъ. Но за недостаткомъ историческихъ свидътельствъ, здравый разсудокъ заставляетъ полагать, что лодка впервые устроена не для разбоя, а для мирнаго промысла за рыбою, за звъремъ, съ цълью перевхать для промысла на другой берегъ, перевезти путника, свезти на продажу какой либо товаръ и т. д. Поэтому мирныя лодки даже и по морю плавали прежде, чъмъ стали плавать лодки разбойныя; поэтому и строить лодку научила сама вода, а собираться лодками въ цълый флотъ научила торговая или промышленная нужда, но вовсе не Норманны. Они могли научить развъ только разбойничать; но и въ этомъ случаъ прямыя и безопасныя дороги по ръкамъ и по морю они должны были узнавать только при помощи туземцевъ.

Норманны учили насъ плавать двъсти лътъ, двъсти лътъ мы говорили ихъ языкомъ и конечно должны были занять у нихъ же всъ морскія названія, а Шлецеръ изумляется: "Странно, говоритъ, что Руссы, мореходныя названія, которыми такъ богатъ норманскій языкъ, заняли отъ Грековъ!" Это очень чудно и странно только по случаю навязыванья намъ въ учителя мореходству дюбезныхъ Норманновъ. Но это явится дъломъ очень простымъ и естественнымъ, если припомнимъ, что мореходству должны были насъ выучить еще древніе Греки: просты были насъ выучить

Русскан равнина уже по одному своему физическому облику не была способна сдълаться морскою державою въсмыслъ торговаго флота. Ен флоты и въ настоящее время есть только ен морскін стъны, одна защита. Но ен внутренніе ръчные флоты, какъ средства перевоза, всегда были многочисленны. Изъ этихъ флотовъ создавались и тъ флоты, которые хаживали на Царьградъ и на Каспій, въ Закавказье.

Флотъ Оскольда и Дира, Олега и Игоря, былъ разбойный, а не торговый, а такіе флоты въ устьяхъ Дибира и Дона существовали искони въковъ до 18 стольтія. Объ этомъ хорошо знаютъ Турки, а въ глубокой древности хорошо знали всъ Черноморскіе обитатели. На такихъ разбойныхъ флотахъ въ мирное и дружелюбное время всегда перевозимсь и товары и потому они дълались на это время торговыми флотами. Новгородскій флотъ пересталь тадить за море съ той поры, какъ его стали притъснять Нъмцы, то есть со времени конечнаго истребленія Нъмцами и Датчанами балтійскихъ Славянъ. Вообще, какъ въ древности, такъ и нынъ, Русская равнина является на столько морскою держа-

вою, на сколько ей способствують въ этомъ ея морскіе берега. Въ этомъ отношеніи она не выпустила изъ своихъ рукъ ни одного зерна. Средняя ея исторія отбила ее отъ морскихъ береговъ. Государство само ушло отъ враговъ въ льса суздальской области. Но народъ не покидалъ своего древняго обычая и время отъ времени все-таки спускался по ръкамъ за своимъ дъломъ и въ Каспійское, и въ Черное море, доплывая до Персіи и до Турціи. Указывать на тъсное положеніе нашей исторіи относительно морей отъ 13 до 18 въка въ доказательство Русской водобоязни возможно лишь въ томъ случать, когда будетъ доказано, что за это время и на ръкахъ не плавало ни одного судна.

Намъ кажется, что этнологическая критика требуеть для объясненія каждаго отдёльнаго случая и факта, полнаго и всесторонняго осмотра всей бытовой исторіи народа, всёхъ жизненныхъ причинъ, какія породили такой фактъ.

Появилось слово или имя Русь, появились и моряки, а до того ихъ не было: это критика лингвистическая, критика словъ. Но этнологическая критика, или критика дълъ будетъ всегда доказывать, что на каждой большой ръкъ, впадающей въ море, если живутъ люди, промышляющее къ тому-же разбоемъ, то неизмънно заведутъ у себя флотъ, хотя бы лодочный, и неизмънно будутъ плавать по морю съ незапамятныхъ временъ. И потому весьма достаточно даже одиночнаго отрывочнаго лътописнаго свидътельства, о выъздъ такого народа въ море на лодкахъ, чтобы утвердить этнологическую посылку о его давней способности къ морскому плаванію: при вида при правина при правина правина правина при правина проскому плаванію: при при при правина при правина при правина прави

Льтописцы выдь не писали дневниковъ жизни того или другаго народа, а упоминали о его плаваніяхъ только при случаю. Въ этнологической критикь очень многое само собою разумьется, ибо въ своихъ разсужденіяхъ она отправляется отъ неизмыныхъ законовъ человыческой жизни вообще. Если въ страны существуеть суровая зима, то и безъ льтописныхъ показаній этнологія скажеть твердо и рышительно, что народъ этой страны неизмыню носиль шубы, хотя бы и несшитыя звыриныя шкуры.

"До Аскольда, продолжаеть г. Куникъ, не встръчается никакихъ слъдовъ русскихъ торговцевъ и морскихъ разбойниковъ ни на Черномъ, ни на Каспійскомъ моръ. Для насъ норманистовъ такое молчаніе всёхъ греческихъ и восточныхъ источниковъ можетъ только служить подтвержденіемъ выработаннаго другимъ путемъ убъжденія, что въ то время еще не было русскаго флота, служившаго для торговыхъ сношеній или грабительскихъ набъговъ"...

"Такіе кровожадные моряки, отваживающіеся въ невъдомыя имъ воды, никакъ не могли освоиться съ моремъ внезапно, въ особенности среди такихъ внутреннихъ материковыхъ странъ, какъ среднее Приднъпровье или съверное Приволжье. Нужно было народиться нъсколькимъ поколъніямъ и даже стольтіямъ, прежде нежели языческій народъ, отръзанный отъ средоточій тогдашней культуры до такой степени успъль ознакомиться съ моремъ, а это уже никакъ не могло случиться на Черномъ моръ".

Почему же не могло этого случиться именно на Черномъ моръ, когда это море было прямою и ближайшею дорогою къ главному средоточію тогдашней европейской культуры, къ Византіи? Впрочемъ со всѣми подобными идеями мы уже достаточно знакомы изъ приведенныхъ выше разсужденій Шлецера и его послѣдователей.

Особенно не жалуеть уважаемый авторъ мивній, которыя производять Русь отъ Балтійскаго Славянства. "Въ Западной Европъ, говоритъ онъ, со временъ Герберштейна до Лейбница забавлялись только грубымъ отождествленіемъ Варяговъ и славянскихъ Вагріевъ". Мысль г. Котляревскаго о томъ, что естественные всего Варяги могли быть призваны отъ Поморскихъ Славянъ, авторъ, называетъ отчаянною мыслью и вообще мысль о сношеніяхъ Поморскихъ Славянъ съ Новгородскими именуетъ мыслью не псторическою, на томъ основании, что въ землъ Поморянъ находки арабскихъ монетъ 8-го-10-го стол. менъе значительны, чемъ въ Скандинавіи. "Гораздо естественные предполагать, заключаеть авторь, что въ 8-мъ и 9-мъ стольтіяхъ на Финскомъ заливь могь хозайничать только старинный морской народъ жившій по близости (въ Готландіи на Аландскихъ островахъ и въ Швеціи), чъмъ передавать тогдащиюю торговлю съ Россіей въ руки Лютичей"!.

<sup>1</sup> См. Каспій, стр. 55, 378, 393, 396, 398, 452—454, 461, 693 и др.

Само собою разумъется, что, изучая больше всего Скандинавскіе источники, естественные повсюду видыть и находить однихъ Шведовъ. Такъ точно, какъ, изучая славянскую Балтійскую исторію, правдоподобные заключать, что не откуда, какъ только изъ этой Славянской Земли и были призваны наши достопамятные Варяги. Г. Котляревскій, положившій весьма прочное основаніе для изученія этой исторіи, не могь иначе заключать, ибо видыть тамошнихъ Славянъ такъ сказать лицемъ къ лицу 1. Къ такой мысли прежде всего приводить именно этнологическая критика, то есть критика бытовыхъ положеній и отношеній.

Мы говорили, что какъ Скандинавство, такъ и Славянство предаются въ иныхъ случаяхъ фантазіямъ, которыя по необходимости сами собою раждаются отъ недостатка точныхъ свидътельствъ. Тамъ, гдъ фактовъ не хватаетъ, само собою разыгрывается воображеніе, строющее гипотезы, парадоксы, воздушные замки. Недостатокъ фактовъ можетъ зависъть или отъ малаго знакомства съ предметомъ изслъдованія или отъ настоящей скудости источниковъ. И то, и другое можно показать и на той, и на другой сторонъ. Стало быть и тамъ, и здъсь неосновательныя объясненія, фантазіи неизбъжны.

Намъ должно остановиться только на основныхъ посылкахъ, отъ которыхъ расходятся во всъ стороны изслъдовательные круги того и другаго ученія:

Основная истина ученія о Славянствъ Руси на столько върна въ самой себъ, что безъ мальйшихъ противорьчій способна объяснить всякое историческое дъло нашей древности.

Основная истина Славянскаго ученія заключается въ томъ, что Русь старобытна на своемъ мѣстѣ, и народомъ, и самымъ именемъ. Этою истиною въ познаніе Русской Древности вносится основа широкая и положительная и потому всѣ явленія древняго русскаго быта и древней русской исторіи объясняются легко, безъ малѣйшихъ натяжекъ. Самое дѣло призванія князей становится не только понятнымъ, но и

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См. Древности Права Балтійскихъ Славинъ и Книга о древностяхъ и исторіи Поморскихъ Славинъ. Прага. 1874.

явленіемъ такъ сказать прирожденнымъ Русской Древ-

Естественное развитіе торговыхъ сношеній съ древитишаго незапамятнаго времени, возникновеніе городовъ еще до прихода Варяговъ и вст тт признаки самостоятельной и могущественной народной силы, съ которою Русь вдругъ выходитъ на сцену исторіи, объясняются просто и втрно, однимъ только здравымъ предположеніемъ, что источники или корни этой силы находятся далеко за предтлами варяжскаго девятаго стольтія.

Словомъ сказать, ученіе о Славянствъ Руси, опираясь на естественный ходъ нашей исторіи, выросшей такъ сказать изъ самой земли, принимая ея началомъ простое, такъ сказать, растительное естество жизни, уже тъмъ самымъ вносить въ свою изслъдовательность одни положительныя, созидающія свойства и вполнъ согласуется съ законами не чудодъйственнаго, а самаго обыкновеннаго хода всякой первоначальной исторіи.

Напротивъ того, каждый читатель легко замътитъ, что ученіе о Скандинавствъ Руси все держится только на отрицаніи и руководится однимъ отрицаніемъ. Какъ ученіе нъмецкое, оно и родилось въ минуту всесторонняго отрицанія русской народной древности. Главный вождь этого ученія, Шлецеръ, самъ по себъ, былъ великою критическою силою отрицанія и сомнънія. Для него положительный въсъ имъла одна государственная Исторія и то въ нъмецкомъ смыслъ. Предъ лицемъ такой Исторіи онъ отрицалъ все, что съ нею не согласовалось, то есть всякія народныя стихіи, въ которыхъ не замъчалось его государственности. Съ этой точки зрънія онъ не нашелъ ничего достойнаго вниманія даже въ исторіи древней Греціи, такъ какъ государства ея были слабы и безсильны, религія была глупа и т. д. 1.

Духъ шлецеровскаго отрицанія и сомнѣнія поселился и на той нивѣ, на которой происходила обработка первоначальной Русской Исторіи. Здѣсь, Скандинавство Руси, какъ прочная и твердая основа, само собою явилось краеугольнымъ камнемъ этого отрицающаго направленія.

<sup>1</sup> См. Шлецеръ—разсуждение о Русской исторіографіи, А. Попова, въ Московскомъ Сборникъ на 1847 годъ.

Что и какъ оно отрицаеть, мы видѣли въ разсужденіяхъ самого Шлецера и г. Погодина. Другіе повторяютъ тоженасці, арт. П

Оно отрицаетъ всякое значение для древнъйшей русской исторіи свидътельствъ греческой и римской древности;

Отрицаетъ старобытность русскаго племени и имени;

Отрицаеть варяжество Балтійскихъ Славянь, то есть отнимаеть у нихъ всё тё народныя свойства и качества, которыя принадлежать имъ, какъ предпріимчивымъ и воинственнымъ морякамъ, наравнё съ Скандинавами;

Отрицаетъ у старобытнаго русскаго Славянства предпріимчивость торговую, мореплавательную, воинственную и т. д.;

Отрицаеть вообще вст тт простыя и естественныя качества древнтишей русской народной жизни, которыя создаются самою природою страны, создаются простыми естественными условіями итсто-жительства.

Самыя даже фантасмагоріп нёмецкаго ученія о Скандинавствё Русп наполняются взглядами и мечтами только о совершенномъ историческомъ ничтожествё русскаго племени, наполняются одними только отрицаніями его обыкновенной природы, человіческой и исторической, и все только для того, чтобы поставить на видномъ мість въ начальной нашей исторіи однихъ Норманновъ.

Это ученіе рисуетъ русское Славянство тихимъ и смирнымъ, что въ сущности есть самое полное отрицаніе въ народь его историчности, если можно такъ выразиться, ибо тихость и смиреніе, какъ великія добродьтели для личной жизни, становятся великими, безконечно зловредными пороками для народной самостоятельности и независимости, и вся Русскан Исторія вполнъ доказываетъ, что эти пороки, особенно въ древнее время, нисколько не принадлежали русскому Славянству, показавшему еще со временъ изгнанія Варяговъ, что оно ни одной минуты не оставалось тихимъ и смирнымъ, то есть ни одной минуты не выпускало изъ рукъ своей народной независимости и самостоятельности и съумъло отстоять свою Землю отъ всевозможныхъ напастей, какія приходили на эту Землю не только отъ Татаръ, но и отъ цълой Европы.

Стремясь весь свой въкъ съ незапамятной древности къ политической независимости и самостоятельности, Русское Славянство усиъло наконецъ создать обширное и кръпкое государство. Весь матеріалъ для этого государства, выработанный мудростію самого народа, былъ уже вполнъ собранъ къ приходу Рюрика и только въ послъдствіи междоусобія призванной власти замедлили на цълые въка дальнъйшую правильную постройку этого государства.

Намъ кажется, что вся отрицающая сила ученія о Скандинавствъ Руси утверждается лишь на отсутствій въ его изследовательности именно этнологической критики, безъкоторой, конечно, никогда и ничего нельзя объяснить ни въ одной Исторіи какого бы то ни было народа, особенно въ первоначальной Исторіи.

Оканчивая эту исторію возникновенія и распространенія митній о норманскомъ происхожденіи Руси, мы должны припомнить извъстную истину, что писатели, какъ и ученые изследователи, и особенно въ обработкъ Исторіи, всегда служать выразителями, болье или менье полными и всесторонними, тъхъ идей, какія въ извъстный кругь времени господствують въ сознаніи самого общества.

Всимъ извистно, какъ наша образованность богата отрицающими идеями относительно именно русскаго человъка во всей его исторіп и во всемъ его быту. Поэтому нътъ ничего естественные, какъ встрычать присутствие тыхъ же ндей повсюду, и въ художественныхъ созданіяхъ, и въ ученъйшихъ изследованіяхъ, какъ и въ простыхъ разговорахъ. Исторія мивній о Норманствъ Руси въ сущности изображаетъ только отрицающее созерцание нашей образованности о собственной ея — Русской Исторіи. Вотъ по какой причинъ крайнія увлеченія нъкоторыхъ изсладованій могутъ объясняться только непреодолимымъ общимъ потокомъ общественныхъ воззрвній и должны двлить съ ними пополамъ всякую вину въ несообразностяхъ и противоръчіяхъ, ибо изследователь, какъ мы сказали, есть только полный или неполный выразитель живущихъ идей своего времени. На долю науки всегда остается не малый трудъ отдълять истинныя ея пріобратенія отъ великаго множества соображеній

и утвержденій, выражающихъ неболье, какъ одно жизненное движеніе тъхъ или другихъ общественныхъ убъжденій.

Если справедливо, что ученіе о Норманствъ Руси пріобрътало свои силы больше всего отъ направленія отрицающихъ идей нашей образованности, то, можно надъяться, оно просуществуеть еще долго, до тъхъ поръ, пока Русское общество не износить въ себъ всъхъ началъ своего отрицанья и своего сомнънья въ достоинствахъ собственной своей природы.

· . d. million . call by the contract of the c

assigned as a second of the contract of the co

Description to the second seco

-0.0

All allowings are on the opposite the control of th

The state of the s

Thurst and the second s

Теперь, какъ всёмъ извёстно, никто не сомнёвается, что Варяги суть Скандинавы, и потому всё мы, произнося имя Варягь, въ точности разумёемъ, что это никто иной, какъ Норманнъ, Скандинавъ:

THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN

and the district of the property of the same and the same

YAL

Напяснъйшимъ мъстомъ у Нестора, показывающимъ, что Варяги были несомнънные Скандинавы, г. Погодинъ называетъ тъ строки, въ которыхъ говорится о призваніи князей: отді стадоблю байжа атомау акомой зак от

"Идоша за море къ Варягамъ къ Руси. Такъ прозывались эти Варяги Русью, какъ вотъ другіе зовутся Шведами, другіе же Норманнами, Англичанами, другіе Готами, такъни этигзовутся Русью по пота деле

Почему это мъсто такъ ясно свидътельствуетъ, что имя Варяги означало однихъ Скандинавовъ? По слъдующей логикъ:

Если изъ пяти собесъдниковъ четверо Нъмцы, то слъдовательно и пятый собесъдникъ непремънно долженъ быть Нъмецъ же; слъдовательно и самое слово собесъдникъ непремънно должно означать Нъмцевъ же. Европейцами навываются Шведы, Норвежцы, Датчане, Англичане. Извъстно, что это племена германскія. Слъдовательно и европейцы Россіяне, не говоря о другихъ, суть тоже Германцы.

"Варягами Несторъ ясно называетъ Шведовъ, Норвежцевъ, Англичанъ, Готовъ, говоритъ г. Погодинъ, не упоминая однако о Руси, — всъ эти племена у другихъ народовъ назывались Норманнами, Скандинавами. Слъдовательно Варяги Несторовы суть Скандинавы... Это математически ясно", заключаетъ достоуважаемый авторъ..."Кому придетъ въ голову, прибавляетъ онъ, что Варяги здъсь въ

смыслъ Европейцевъ?" Намъ кажется, это придетъ въ годову тому изъ читателей, который полюбонытствуетъ сить: куда же дъвалась Русь при этомъ исчисленіи норманскихъ племенъ? Въдь въ ней все дъло. Она тоже Варягп, но гдъ показаніе льтописи, что она тоже Норманны, Скандинавы? Несторъ объ этомъ кръпко молчитъ, но отдъляеть Русь отъ прочихъ Варяговъ, какъ особое самостоятельное племя, въ родъ Шведовъ, Норвежцевъ, Готовъ, Англичанъ. Онъ говоритъ только, что Русь также называлась Варягами, какъ и другія указанныя племена. По его же словамъ Варяги есть имя общее для всъхъ обитателей Балтійскаго поморья. Кто жиль на этомь морь, тоть быль Варягь въ общемъ смыслѣ; а въ частности каждый Варягъ принадлежаль къ особому племени. Начиная съ Байера п оканчивая г. Погодинымъ, всъ Норманисты убъждены, что о Руси здёсь и говорить нечего, ибо Варяги суть Норманны, стало быть само собою уже разумъется, что Русь-Варяги значитъ Норманны.

Откуда же мы можемъ узнать, какое это было племя Русь? Конечно изъ географіи и этнографіи Балтійскаго моря, которое у Нестора, какъ мы сказали, вообще называется Варяжскимъ, и на которомъ однако жили не одни Скандинавы.

Весь южный берегь этого моря принадлежаль не Скандинавамъ. Еще Гельмольдъ, почти современникъ Нестора, говориль, что съверный берегь моря занимають Даны и Шведы, называемые Норманнами, а южный населяють Славянскіе народы. Отъ русскихъ предёловъ по этому берегу жили Чудь, Прусь, Ляхове, о которыхъ прямо поминаетъ Несторъ, что они присъдятъ къ морю Варяжскому. Даль--ше Ляховъ къ западу жили другія славянскія племена, Лютичи, Рюгенцы, Оботриты, и въ самомъ юго-западномъ углу, въ нынъшней Голштиніи, Вагры. Отъ нихъ берегъ поворачиваль къ съверу по берегамъ Ютландскаго полуострова, гдъ жили Юты-Готы. Отсюда и начинались скандинавскія жилища, продолжавшіяся по сыверу Урманами-Норвежцами и потомъ Шведами. Такимъ образомъ Скандинавы занимали только съверные и западные берега моря апне-Окандинавы божные првосточные.

Послъ такого распредъленія жителей Балтійскаго поморья пиъемъ ли основаніе говорить, что подъ пиенемъ Варяговъ Несторъ разумълъ однихъ Скандинавовъ? Правда что ни Ляховъ, ни Прусовъ, ни Чудь, онъ не называетъ Варягами. Правда, что именемъ Ляховъ онъ называетъ вмъстъ съ Мазовшанами и Полянами, и Лютичей, и Поморянъ. Но всетаки еще остается довольное пространство южнаго Балтійскаго поморья за землею Лютичей, которое тоже было заселено Славянами и о которомъ Несторъ, указывая на славянскія племена, не даетъ ни какого понятія. Нътъ никакихъ основаній толковать, что онъ всю эту сторону обозначаетъ общимъ именемъ Поморянъ. У него Поморяне имъють опредъленный, частный смысль, какь и Лютичи, и Поляне, и Мазовшане. Поморяне жили собственно между устьями Одры и Вислы. Впрочемъ лътописцы подъ 1300 годомъ п землю Кашубовъ, вблизи Вислы, называютъ Варяжскимъ Поморьемъ. Если и этотъ берегъ назывался Варяжскимъ, то почему же его обитатели не должны называться Варяramu? A to the second be seen and a

Посмотримъ теперь, какъ Несторъ распредъляетъ по Балтійскому морю своихъ Варяговъ. Два раза перечисляя ихъ племена по порядку, онъ идетъ отъ Востока, отъ Новгородской земли и начинаеть отъ Шведовъ, какъ ближайшихъ сосъдей. За Шведами онъ ставитъ Урманъ (Норвежцевъ), после нихъ Готовъ (Ютовъ, Датчанъ), потомъ Русь, потомъ Англянъ. Въ другой разъ, отделяя отъ прочихъ свою Русь, за Урманами онъ показываетъ не Готовъ, а Англянъ, и потомъ уже Готовъ. Англяне, по его словамъ, жили на предълахъ Варяжскаго моря, ибо Варяги, говоритъ онъ, къ западу съдять до земли Аглянской и до Волошской, т. е. до Англіп и Франціи. Такимъ образомъ мъсто для Руси онъ указываетъ гдъ-то между Готами и Англянами, или гдъ-то за Готами, вблизи Готовъ и Англянъ, вообще на западномъ концъ Варяжскаго моря. Въ этомъ никто не можетъ сомнъваться. Лътописецъ, какъ видъли, пдетъ по порядку населенія отъ В. къ З., но по съверу. Дошедши до Готовъ, которые означаютъ Датчанъ или Ютландскій полуостровь, след. уже западный берегь моря, онъ тотчасъ указываетъ Русь, т. е. необходимо посль запада попадаеть на южный берегь Варяжскаго моря, въ самый его уголъ или въ страну Славянскихъ Вагровъ, Оботритовъ, Рюгенцовъ, Велетовъ — Лютичей. Затъмъ онъ

указываетъ Англянъ, которые въ этомъ случат могутъ и должны обозначать не Британію, а страну Англо-Саксовъ, сидъвшихъ позади славянскихъ племенъ, къ устью Эльбы; по этой причинъ, въ словахъ о призваніи князей, отдъливши Русь отъ прочихъ, Несторъ прежде указываетъ Англянъ, а потомъ Готовъ, т. е. измъняетъ прежній порядокъ и идетъ отъ Руси къ Западу (Англяне) и затъмъ къ съверу (Готы—Датчане). Изо всего этого выходитъ, что указанія Нестора очень точны, что они до очевидности точно опредъляютъ мъсто до сихъ поръ незнаемой Руси.

По смыслу лътописнаго текста нътъ ни малъйшаго основанія почитать эту Русь какою либы малою долею Шведовъ, Урманъ, Готовъ, Англянъ, въ родъ какихъ либо шведскихъ лодочниковъ Родсовъ и т. п. Лътописецъ назначаетъ ей мъсто равное съ четырьмя другими племенами. По его понятію Русь такое же цілое особое племя, какъ и другіе поименованные Варяги. Онъ ясно и точно отдъляеть ее отъ этихъ другихъ Варяговъ и никакая ученая изслъдовательность въ этомъ случав не имбетъ ни малвишаго основанія отыскивать Русь у Шведовъ, Урмановъ, Готовъ, Англянъ. Русь, по точному указанію льтописца, сидъла на своемъ особомъ этнографическомъ мъстъ, никакъ не въ Швеціп, ни въ Норвегіи, ни въ Даніи, ни въ странв Англовъ. Она сидъла только по сосъдству съ двумя послъдними, съ Даніею и древнею Англіею. Положимъ даже, какъ и толкують, что Англіею у Нестора именуются уже Британскіе острова; но это ни сколько не служить пом'яхою, что Англіею же именовалась страна при устью Эльбы, едвали не простиравшая это название до самаго Рейна. Около 900 г. Британія все еще именуется Британіею, а материковая Англія—Англіею 1.

По Нестору Варяги простирались на западъ до земли Англянской и (вмъстъ съ Варягами Англянами) до земли Волошской, т. е. до Галліи или до Рейна.

Такимъ образомъ "математически ясно", что земля Руси, по точному перечисленію у Нестора варажскихъ племенъ, должна падать на славянское поморье Вагировъ, Оботри-

<sup>1</sup> Шлецера Несторъ 1, 115—116.

товъ, Рюгенцевъ, Лютичей, то есть на славянскую область между Лабою—Эльбою и Одеромъ—Одрою.

Несторъ, какъ видели, только въ двухъ случаяхъ перечисляеть особыя племена Варяговь, а затёмь вездё въ льтописи мы встръчаемъ одно слово: Варяги, безъ всякаго обозначенія, какого они племени. На этомъ основаніи Байеръ весьма произвольно растолковалъ, что это Скандинавы, что лътопись разумъетъ здъсь однихъ Скандинавовъ. Г. Погодинъ въ подтверждение собралъ всъ тексты, гдъ упоминается слово Варагъ. Но въ текстахъ все-таки не нашлось ни одной строки, сколько нибудь подтверждающей это мивніе. Только въ позднее время, въ 13-мъ и въ 16-мъ стольтіяхъ, когда требовалось прямо указывать Шведовъ, льтописцы объясняють, что прежде они назывались Варягами: Зловърные и поганые Варяги, которые Шведами нарицаются, говорить напр. Сказаніе объ осадь Шведами Тихвина монастыря въ 1613 г. Въ свидътельствахъ же о 10—12 въкахъ вездъ стоитъ безъ объясненій одно: Варяги.

Это глухое и слишкомъ общее показаніе льтописи заставляетъ даже предполагать, не разумъетъ ли лътописецъ въ имени Варяги исключительно одно какое либо ихъ илема, наиболъе знакомое и наиболъе извъстное древней Руси, съ которымъ Русь находилась въ безпрестанныхъ сношеніяхъ, и знала его такъ, что имя Варягъ не требовало уже дальнъйшихъ поясненій, какіе и откуда были эти Варяги. Повидимому иначе и быть не могло. Нельзя же представить, что и Шведы, и Норвежцы, и Датчане, и Англяне, всъ какъ одно племя, жили въ безпрестанныхъ сношеніяхъ съ древнею Русью; что встмъ имъ, какъ одному племени, Русь платила дань для мира; что всёхъ ихъ, какъ одно племя, призывалъ на Грековъ Игорь; что ко встмъ къ нимъ, какъ къ одному племени, уходили Владиміръ, Ярославъ и т. п. Очевидно, что для правильнаго объясненія літописныхъ показаній необходимо остановиться не на Скандинавахъ вообще, а на одномъ какомъ либо племени. Изследователи, по близости, остановились на Шведахъ. Вотъ почему такъ въроятнымъ кажется, что Русь - князья были призваны изъ Рослагена. Но все основаніе для этого рашенія, заключается лишь въ одной въроятности, вызывающей притомъ безчисленныя противоръчія

въ дальнъйшихъ объясненіяхъ древней русской исторія. Лътопись не подаетъ и мальйшаго намека на Шведовъ, когда говоритъ о Варягахъ. Правда изъ Исландскихъ Сагъ мы знаемъ, что у первыхъ нашихъ князей находились въ службъ Шведы, а по указанію Титмара и Даны—Датчане. Но князьямъ служили и Печенъги и вообще храбрые люди всякихъ народностей. Это еще ни сколько не объясняетъ того обстоятельства, какимъ Варягамъ платили мы дань до смерти Ярослава; съ какими Варягами, Новгородцы вели постоянный торгъ; какіе именно Варяги были для Руси въ собственномъ смыслъ Варяги, то есть домашніе люди, въ землю которыхъ также можно было ходить, какъ домой, или спасаясь отъ внутреннихъ усобицъ, или призывая на помощь варяжское войско.

Въ нашей лътописи нътъ ни прямыхъ, ни косвенныхъ показаній, чтобы таковы были наши отношенія къ ближайшимъ сосъдамъ, Шведамъ. Напротивъ того, въ теченіи 11-го въка, когда лътопись становится обстоятельные, она раскрываеть, что наши связи тянуть больше всего не къ Швеціи, а на западъ къ нъмецкимъ землямъ и къ нашимъ соплеменникамъ, жившимъ подлъ Нъмцовъ. Мы полагаемъ, что эти связи были давнія и основывались на давнихъ нашихъ сношеніяхъ преимущественно съ Балтійскимъ Славянствомъ, черезъ которое нъмецкая Европа была намъ гораздо извъстиве, чъмъ скандинавскія земли Шведовъ п Норвежцевъ. Мы полагаемъ что подъ именемъ Варяговъ въ собственномъ смыслъ нашему первому лътописцу были извъстны исключительно Варяги - Славяне, обитатели богатой торговой и воинственной приморской страны между Одрою и Эльбою.

Это были такъ сказать основные наши Варяги, всегда жившіе въ Новгородъ и оставившіе тамъ о себъ память даже въ названіи улицъ, каковы не одна Варяжская, но и Щетиница пли Щетициница, несомнѣнно ведущая свое начало изъ Штетина, такъ какъ Прусская отъ Прусовъ, равно какъ и другія, о которыхъ будемъ говорить послѣ. О другихъ Варягахъ мы не имѣемъ никакихъ свидѣтельствъ, могущихъ показать давнишнія связи и крѣпкія сношенія съ ними. Въ Новгородѣ объ нихъ не встрѣчается ни малѣйшей цамяти. Нѣтъ ни Шведскаго, ни Урманскаго, ни Дат-

скаго, ни Англянскаго подворья, ни улицы. Позднѣе въ 13 вѣкѣ, какъ видно изъ Устава о мостовыхъ, живутъ въ немъ Нѣмцы и Готы, но они точно отдѣляются своими именами отъ Веряжанъ, если считать этихъ послѣднихъ или Варягами или жителями прежней Варяжской улицы. Нѣмцы и Готы появляются въ Новгородѣ безъ имени Варяговъ въ то время, когда наши настоящіе, основные Варяги были окончательно можно сказать истреблены тѣми же Нѣмцами и Датчанами. Это случилось къ концу 12-го или въ началѣ 13-го вѣка. Съ тѣхъ поръ и въ нашихъ лѣтописяхъ Варяжское имя совсѣмъ изчезаетъ и остается только украшеніемъ цвѣтущаго слога, особенно у писателей витіеватыхъ 1.

Въ первой половинъ 13-го въка, въ 1240 г., Свеи, Мурмане, такъ только и называются, безъ имени Варяговъ. Но и въ предыдущее время, лътописи, говоря о Варягахъ, всегда разумъютъ въ этомъ имени какъ бы особый извъстный имъ народъ, отнюдь не Скандинавовъ, которыхъ они прямо обозначаютъ племенными именами: Готы, Доня (Данія) въ 1130 и 1134 г., Свейскій (а не Варяжскій) князь въ 1142 г. 2.

<sup>1</sup> Изследованія г. Погодина ІІ, 36, 37. Одни эти риторическіе тексты Скандинавоманы и приводять между прочимь въ доказательство Скандинавства Варяговъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Есть одно для толкованія весьма трудное місто въ Новгородской Лівтописи подъ годомъ 1188, гдів сказано: «Рубоша Повгородьців Варязи, на Гътівкъ Нівмьців, въ Хоружьку и въ Новотържьців; а на весну не пустиша изъ Новагорода своикъ ни одиного мужь за море, ни съда въдаща Варягомъ, нъ пустища и безъ мира».

Г: Погодинъ разтолковалъ, что живущіе на Готландъ Варяги заточили Новгородцевъ и пр., что Нъмцы поставлены здъсь для поясненія Варяговъ. Но можно читать такимъ образомъ: заточили въ тюрьму, въ порубъ, Новгородцевъ Варяги, а въ Готіи (тоже заточили) Нъмцевъ, въ Хоружку и въ Новоторжкъ... «Форма Нъмцъ есть тоже винительный падежъ, какъ и форма Новгородцъ. Еще яснъе въ томъ же смыслъ это читается въ Академическомъ спискъ Новгородской лътописи, гдъ о Новгородцахъ не поминается, а только о Нъмцахъ: «Рубиша Варязи на Хтъхъ Нъмци въ Хорюжку и в Новотръцихъ...»

Это мъсто во всякомъ случать очень важно для объясненія, кто такіе были Варяги. Имена городовъ слявянскія, стало быть, по крайней мърт Хоружекъ надо искать гдт либо на Славянскомъ поморьт.

Вообще всъ свидътельства, собранныя не объ однихъ Варягахъ, а вмъстъ и обо всъхъ сношеніяхъ Новгорода съ Варяжскимъ поморьемъ, очень явственно раскрываютъ, что именемъ Варяговъ въ собственномъ смыслъ древнъйшія льтописи обозначають особое отъ Скандинавовъ племя, съкоторымъ Русь жила, какъ съ своимъ братомъ, въ безпрестанныхъ и тъсныхъ сношеніяхъ, никогда не вела съ ними войны ополченіемъ, а ссорилась съ ними въ торговыхъ дёлахъ и наказывала ихъ тъмъ, что не пускала къ нимъ своихъ пословъ и гостей. Для этихъ Варяговъ такіе поступки Новгородцевъ бывали хуже всякаго побоища и они обыкновенно прихаживали просить мира и снова установляли старыя сношенія, пногда на всей воль Новгородской. Такъ случилось въ 1201 г., когда слава Варяговъ уже истреблялась, и когда они приходили въ Новгородъ просить мира даже сухимъ путемъ, горою, какъ говорить лътопись. А извъстно, что въ Новгородъ и Псковъ черезъ Литву издревле взжали купцы изъ Любека, Ростока, Стральзунда, Грипсвальда, Штетина и съ Готланда в пина в пост

Посль этого имя Варяговъ въ Новгородь сменяется именемъ Немца, овладъвшаго, какъ извъстно, всеми торговыми оборотами Поморскаго Славянства и изъ его развалинъ создавшаго потомъ Ганзейскій Союзъ. Отчего же имя Варягъ не смънилось именемъ Шведа? Оттого, конечно, что съ Швеціею съ древнъйшаго времени никогда не было особенно тъсныхъ торговыхъ связей. Въ этомъ случат она стояла на ряду, если еще не на заднемъ планъ съ другими Скандинавами. Новгородцы взжали торговать и къ Готамъ, и въ Доню — Данію; но не видно, чтобы они такимъ же образомъ взжали въ Швецію. Изъ всёхъ свидътельствъ, собранныхъ г. Погодинымъ (Изслед. 111, 269 — 271) о торговлъ съ Скандинавами, выходитъ, что только Скандинавы отправлялись въ Русь за покупками, а сами Русскіе къ нимъ не вздили. И это очень понятно и естественно. Новгородъ нисколько не нуждался въ шведскихъ товарахъ, пбо самъ имълъ такіе же и еще лучше. Напротивъ Швеція и весь сіверъ очень нуждались въ товарахъ Новгорода, потому что черезъ него шли товары византійскіе и

<sup>1</sup> Карамз. IV, пр. 279. Грамота Гедимина 1323 года.

азіатскіе, которыхъ съверъ ближе и слъд. дешевле нигдъ не могъ достать:

Въ дътописяхъ сохранилось только одно извъстіе о древньйшихъ нашихъ отношеніяхъ къ Швеціи. Въ 1142 г. шведскій князь, еще съ епископомъ, въ 60 лодкахъ напалъ на Новгородскихъ гостей шедшихъ "изъ за моря" въ трехъ ладьяхъ. Однако послъ битвы онъ ничего не успълъ, и только потерялъ своихъ полтораста человъкъ. Все это опять очень естественно, ибо богатство всегда оставалось на сторонъ Новгорода, а промыслъ разбойный на сторонъ Скандинавовъ.

Съ Шведами, и Мурманами, какъ съ ближайшими сосъдами, точно также, какъ потомъ съ Ливонскими Нъмцами у Новгороддевъ всегда существовало больше вражды, чъмъ мира. Вражда безпрестанно поднималась изъ за границъ, изъ-за владычества надъ Чудскими, Корельскими и другими Финскими племенами, которыя обитали такъ сказать между двухъ огней, между Русью и Скандинавіей. Извъстно, что и въ позднее время добрые и простодушные Корелы и Лапонцы платили дань и Мурманамъ и Русскимъ. Изъ за этой дани несомнънно еще съ глубокой древности шла борьба между Новгородомъ и заморскими Свеями и Мурманами. Очевидно, что Славянскія сношенія съ ихъ краемъ никогда не могли быть искренни и особенно дружелюбны. Не въ этой сторонъ, слъдовательно, жили тъ Варяги, которые бывали въ Новгородъ домашними людьми.

Вообще изъ тёхъ же самыхъ доказательствъ о Скандинавствъ Варяговъ, собранныхъ во множествъ въ изслъдованіяхъ г. Погодина, нисколько не выясняется, чтобы Варяги были Скандинавы. На основаніи тёхъ же свидътельствъ ихъ можно и должно признать Славянами, такъ какъ имя Варягъ, обозначая всёхъ обитателей Балтійскаго моря, необходимо должно обозначать какое либо одно ихъ племя. Такимъ племенемъ, по всёмъ въроятіямъ, были Балтійскіе Славяне, жившіе въ той странъ, гдѣ Несторъ прямо указываетъ и мѣсто нашей Руси, которую онъ весьма точно отдъляетъ отъ всёхъ Скандинавовъ.

Это дучше всего подтверждается показаніями самого Нестора, гдв онъ говорить о разселеніи въ Европв Афетова племени. Переходя къ нашей странь, онъ пишеть: "Въ Афе-

товъ же части съдятъ: Русь, Чудь и вси языцы", т. е. Чудскіе, которыхъ перечисляетъ по именамъ и оканчиваетъ Литвою и прибалтійскими чудскими племенами. Дойдя до моря, онъ именуетъ Поморцевъ, говоря: Ляхове, Прусь и Чудь присъдятъ къ морю Варяжскому. Здъсь въ первый разъ онъ упоминаетъ это море, и продолжаетъ, какъ бы поясняя его имя: "По сему же морю съдятъ, присъдятъ Варязи, сюда, къ востоку, до предъла Симова (то есть до предъла Азіи, до Дона, Волги и Каспійскаго моря). По тому же Варяжскому морю съдятъ Варяги къ западу до земли Агнянски (Англосакской) и до Волошьски, т. е. до Галліи - Франціи". Ясно что Несторъ, указывая мъсто жительства Варяговъ, разумъетъ южное балтійское Поморье, гдъ съдятъ Чудь, Прусь, Ляхове, Варяги до Англіи (материковой) и до Франціи, все также по материку.

Посль того, идя по порядку, онъ перечисляеть всъхъ другихъ европейцевъ, начиная съ извъстныхъ уже ему Варяговъ, на которыхъ остановился, и говоря: "Афетово бо и то кольно: Варязи". Потомъ, указавъ именемъ Варяговъ конецъ балтійскаго южнаго берега, онъ обращается къ восточному концу съвернаго берега и продолжаетъ исчисленіе: "Свеи, Урмане, Готъ, Русь, Агняне, Галичане, Вольхва, Римляне, Нъмци, Корлязи, Веньдици, Фрягове и прочіе, которые присъдятъ отъ запада къ полудню, къ югу", и сосъдятъ съ племенемъ Хамовымъ (въ Африкъ).

Норманисты имя Варяги ставять лишь объясненіемъ Шведовъ, Урманъ, Готовъ и пр. Но это чистый произволь и наклоненіе лѣтописнаго свидѣтельства на сторону своего пристрастія. Несторъ селенія Варяговъ распространяеть на востокъ до Азіи, и на западъ до Англосаксоніи. Возможно ли такъ распространить на востокъ Скандинавское племя? Пусть укажутъ, въ какомъ мѣстѣ скандинавскія селенія доходили до Азіи. Между тѣмъ Славянское племя занимало именно всю линію, указанную лѣтописцемъ; изъ чего можетъ слѣдовать одинъ выводъ, что Варяги Нестора прежде всего были племя Славянское, что Варяжское море значило Славянское море, что Скандинавы назывались у насъ Варягами только потому, что жили на томъ же Варяжскомъ морѣ; что собственная страна Варяговъ по прямому разумѣнію лѣтописца находилась на южномъ побережьѣ моря,

къ западу за Ляхами, и протягивалась по материку до Англосаксонской земли и до Франціи.

Если на перекоръ простому смыслу льтописи, будемъ толковать ея показанія иначе, то встрътимъ, какъ и встръчають норманисты, непреодолимыя противорьчія, заставляющія раздвигать Варяжское море до Испаніи, а на востокъ до Волжской Болгаріи и даже до Китая і; заставляющія почитать Варягами всъхъ европейскихъ Поморцевъ до Адріатики; заставляющія почитать точныя свидътельства Нестора на равнъ съ фантастическими неуловимыми свидътельствами нъкоторыхъ арабскихъ, да и то позднъйшихъ писателей.

Такимъ способомъ это замѣчательно-точное и ясное мѣсто лѣтописи норманисты затемнили своимъ пристрастнымъ толкованіемъ.

Почему Несторъ не разсказываетъ еще съ большею точностью о странъ Славянъ-Варяговъ, не указываетъ ея мъстъ и городовъ по имени и ограничивается только однимъ словомъ: Варяги, это можно объяснить только очень близкимъ его знакомствомъ съ Славянами - Варягами, по которому ни въ одномъ случав онъ не почиталъ надобнымъ входить въ подробности, въ свое время всемъ известныя. При словъ Варягъ, и онъ, и вся тогдашняя знающая Русь, очень хорошо понимали, какой это народъ и въ какой странъ онъ живетъ, такъ какъ и мы теперь при словъ Англичанинъ, Нъмецъ, Французъ, не почитаемъ надобнымъ объяснять подробно, что это за народы и въ какихъ странахъ они живутъ. Мы видъли, что не слишкомъ извъстныхъ Шведовъ, Датчанъ лътопись прямо объясняетъ ихъ же именами, не прибавляя имени Варягъ. Напротивъ того, при имени Варягъ, она ни въ одномъ случав не дълаетъ Hurakoro nonchéhin.

Еще въ первой половинъ 16-го въка австрійскій посоль въ Москву, Герберштейнъ, въ своихъ Запискахъ о Московіи предложилъ слъдующее ръшеніе мудренаго вопроса, откуда бы могла произойдти наша Русь? Не узнавши пи-

<sup>1</sup> Г. Погодинъ. Изслъдованія II, стр. 7, 10.

чего ни изъ нашихъ лътописей, ни изъ разговоровъ съ тогдашними знающими Русскими людьми, кто были славные Варяги, призванные къ намъ на княженіе, онъ говоритъ: "Основываясь на томъ, что Балтійское море называется у русскихъ Варяжскимъ моремъ, думалъ я, что и князья ихъ, по сосъдству, были или изъ Швеціи, или изъ Даніи, или наконецъ изъ Пруссіи. Но такъ какъ, смежная съ Любичемъ (Любекомъ) и герцогствомъ Голзацкимъ (Голштейнъ) Вагрія была нѣкогда у Вандаловъ однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ городовъ и областей, такъ что и Балтійское море, по мивнію ивкоторыхь, оть ней получило свое названіе, а это море и донынт у Русскихъ сохранило названіе Варяжскаго моря, —и какъ, сверхъ сего, Вандалы въ то время были сильны и считались Русскимъ въ родствъ (по славянству) и по языку, и повъръ, и по обычаямъ; то мнъ кажется въроятнъйшимъ, что Русскіе призвали къ себъ князей изъ Вагровъ или Варяговъ, а не изъ иноземдевъ, несходныхъ съ ними нивърою, ни нравами, ни языкомъ".

Такъ разсуждаетъ Герберштейнъ въ своей книгъ, изданной уже гораздо послъ его возвращенія изъ Россіи. Но онъ самъ же пишетъ, что, разсуждалъ объ этомъ, когда былъ въ Москвъ, съ тогдашними Москвичами, и въ первое время, стало быть еще въ Москвъ, думалъ, что наши князья могли придти изъ Швеціи, Даніи или изъ Пруссіи.

Такимъ образомъ толки о происхожденіи Руси, послѣ Кіевскихъ толковъ при Несторѣ, чрезъ нѣсколько столѣтій, возникли снова уже въ Москвѣ. Точно также и въ это время они не остались безъ слѣда въ нашей письменности. По всему вѣроятію, на основаніи этихъ разсужденій и толковъ, тогдаже сочинена басня о призваніи Рюрика отъ племени Пруссова, и что этотъ Прусъ былъ братъ римскаго кесаря Августа, что отъ него прозвалась Прусская земля и т. д. Тогда, какъ извѣстно, сочинялась въ Москвѣ въ замѣнъ лѣтописей, Русская Исторія. По мыслямъ и потребностямъ времени она сочинялась съ цѣлью возвысить и прославить царскій родъ и по этому была обработана по степенямъ царскаго родословія, отчего и получила названіе Степенной Книги.

Въ этой первой Русской Исторіи заняла свое мъсто и упомянутая басня, вполнъ удовлетворившая своимъ сказаніемъ перваго нашего царя Ивана Васил. Грознаго, кръпко въровавшаго, что онъ не мужичій родъ, какимъ по его мнънію былъ современный ему шведскій король, а происходитъ онъ по прямой линіи отъ крови римскихъ кесарей, то есть отъ нарской крови.

Повидимому, Герберштейнъ, оставивши на Руси догадку о происхожденіи нашихъ князей изъ Пруссіи, послъзуже, когда воротился домой, додумался, что вфроятные всего они могли происходить изъ Вагріи. Въ началь 18-го стольтія, при Петръ, эта догадка была довольно обстоятельно развита неизвъстнымъ изслъдователемъ, который свои соображенія, быть можеть по изысканіямь Лейбница, опираль главнымъ образомъ на сказаніи Гельмольда и, что еще важнѣе, на географическихъ именахъ земель и водъ, раскрывавшихъ полное славянство всего южнаго Балтійскаго Поморья. Какъ видъли, въ этомъ же направленіи разсуждали, и Тредьяковскій, и Ломоносовъ, который весьма здраво и очень върно объяснивши, что такое были Варяги, развиваетъ однако мысль той же Степенной Книги и доказываеть только, что ея Пруссы были Славяне, такъ какъ все это Поморье до самой Вагріи (Голштиніи) населено было Славянами. Байеръ, конечно, отвергъ славянскую догадку Герберштейна, какъ не подходящую къ нъмецкимъ воззръніямъ.

Однако, не смотря на нъмецкую ученость, совсъмъ затмившую всъ противоположныя ей мнънія, не ученая, а простая разсудительная мысль о славянскомъ происхожденіи Руси не угасала. Въ двадцатыхъ и тридцатыхъ годахъ, когда нъмецкое байеровское ученіе о Скандинавствъ торжествовало въ полной мъръ и при горячей помощи г. Погодина не пропускало безъ опроверженія ни одного противнаго слова, славянское ученіе въ лицъ Каченовскаго, Венелина, Максимовича и другихъ, невольно склонялось къмнънію Герберштейна и приводило по временамъ новыя соображенія и подтвержденія въ пользу славянства Руси. Късожальнію, никто изъ названныхъ писателей и ихъ продолжателей не посвятиль этому вопросу особаго изслъдованія, хотя бы въ совмъстность съ изслъдованіемъ до про-

исхожденіи Руси" г. Погодина. Преждевременная кончина Венелина остановила критику его "Скандинавоманіи", на самой важной и любопытной строкв.

Надо сказать, что самъ т. Погодинъ нъсколько времени находился подъ вліяніемъ мнѣнія о славянствъ Руси вмѣсть съ Вагирствомъ Каченовскаго. "Но лишь только оборотился вновь къ источникамъ, то и утвердился въ прежнихъ своихъ мысляхъ" 1. Значитъ славянская мысль была мечта, не имъвшая никакой почвы въ источникахъ. Г. Погодинъ такъ-таки прямо и называетъ ее пустословіемъ. Къ сожальнію, досточтимый ученый оборотился только къ однимъ скандинавскимъ источникамъ и оставилъ безъ разсмотрънія и безъ надлежащаго вниманія источники, въ которыхъ очень многое наравнъ съ Скандинавами говорилось и о Славянствъ.

Изъ темнаго льса скандинавскихъ источниковъ, конечно, ничего нельзя было върно разсмотръть и въ нашей льтониси. Еще Максимовичъ, весьма просто и ясно читавшій льтонись, настанвалъ, что Несторъ, назвавши въ числь Варяговъ Русь, вовсе не даетъ ни мальйшаго свидътельства, чтобы всъ Варяги были непремънно Скандинавы и что поэтому изъ словъ Нестора вовсе не слъдуетъ, что его Русь были Скандинавы. "Нътъ, очень слъдуетъ, отвъчаетъ г. Погодинъ, ибо Несторъ не говоритъ только, что Русь была Варяги, но что Русь была такіе же Варяги, кака Шведы, Англичане, Норвежцы". Мы уже видъли, какая сила логики заключается въ этомъ объясненіи.

"Допускаемъ, продолжаетъ г. Погодинъ, что Русь-Рюгенъ, Варяги-Вагиры и все, что вамъ угодно. Гдъ же доказательство, что оттуда призваны были князья? Утвержденіе ваше совершенно произвольно". Но гдъ же доказательство, что князья были призваны изъ Скандинавіи, изъ Швеціи? Это усердное, въковое отыскиваніе тамъ Руси и утвержденіе, что она именно тамъ находилась, еще больше произвольно, потому что не имъетъ ни малъйшей опоры въ словахъ лътописи и опирается только частію на исландскій сказки, частію на произвольномъ толкованіи однимъ скандинавскимъ

The Artist are strictly and the strictly are strictly as a second of the stric

<sup>.</sup> Наслъдованія пП. 184, 213.

языкомъ очень перепорченныхъ Русскихъгили Славянскихъ

"Неужели, настаиваетъ г.: Погодинъ, (какъ только) князья были призваны, то съ страною ихъ уничтожилось всякое сношеніе? Съ чъмъ это сообразно? А у насъ нътъ ни мальйшато упоминовенія нито Рюгень, нито Вагирахь-Славянахь, никакого следа сношеній, знакомства. Точно такъ нътъчни мальйшаго упоминовенія о насъ въ памятникахъ Рюгенцевъ, Вагировъ, хотя они въ то время получили уже лътописателей, напр. Гельмольда". Но неужели все это правда? Кое что о нашей странъ упоминаетъ Гельмольдъ и другіе западные писатели средняго въка. О нашихъ сношеніяхъ съ Варягами довольно упоминаетъ Несторъ, называя ихъ только однимъ именемъ Варяги и не обозначая ихъ городовъ. Попробуйте въ этомъ пмени разумъть однихъ Славянь, но отнюдь не Скандинавовь, и тогда все объяснится какъ нельзя лучше и не встрътится ни одного противоръчія именно такому, а не иному пониманію, кто были для нашего лътописца настоящіе Варяги: Рюгенцы и Вагиры къ несчастію не оставили ни летописей, ни сагь въ родь Исландскихъ. Но дъло не въ этомъ, а вотъ въчемъ: развъ были направлены на Рюгенъ и Вагировъ такія же старательныя и внимательныя до самыхъ мелочей изследованія, какія были направлены на Русь шведскую, и вообще скандинавскую; развъ самъ г. Погодинъ разслъдовалъ этотъ вопросъ въ настоящей мъръ, параллельно съ скандинавствомъ? О важнъйшемъ предметь, напр., о Русской торговль съ Балтійскими Славянами, онъ говорить мимоходомъ въ нъскольпихъ строкахъ; и если въ спорахъ доказываетъ, что "Славяне тамошніе, сосъди Датчанъ, были во многихъ смыслахъ Норманнами", то это доказательство приводится только въ подтверждение, что всъ Варяги были Скандинавыя Порта д гано перей исторіи. При свать этой. Ідинавы

"Всь вы раздъляете Варяговъ и Русь, оканчиваетъ г. Потодинъ, между тъмъ какъ ихъ раздълять ни коимъ образомъ нельзя: Русь была видъ, а Варяги родъ. Всякой русскій былъ Варягъ, какъ всякій Саксонецъ есть Нъмецъ, или Пикардецъ—Французъ". Но какимъ же образомъ мы не дол-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Изсл. III. 268. Рус. Истор. Сборникъ I, кн. 3, стр. 114.

жны ихъ раздълять, когда первый ихъ раздълилъ Несторъ, и раздълилъ именно для того, чтобы отдълить отъ прочихъ Варяговъ свою родную Русь. Этихъ однихъ Варяговъ онъ назвалъ Русскими Варягами, быть можетъ въ томъ именно смыслъ, что они были Славяне. Повторяемъ, что признавать Варяговъ за однихъ Скандинавовъ нътъ ни малъйшаго основанія. Нельзя же въ самомъ дълъ разсудительно говорить, что всякій европеецъ есть Нъмецъ. Имя Варяги было общее географическое имя Балтійскому Поморью, гдъ по южному берегу жили одни Славяне, да Пруссы, да Чудь. Въ самой дъйствительности это было такое же имя, какъ Европа, Европеецъ; какъ въ древности Скиеъ, Сарматъ, даже Германецъ, ибо страна отъ запада до Вислы все была Германія, хотя въ ней жило множество Славянъ.

Какъ только поплыли Новгородцы за море къ Варягамъ призывать князей, такъ лътописецъ и почитаетъ необходимымъ въ точности указать то племя, къ которому направдялся ихъ путь:

Намъ кажется, что въ этомъ незамътномъ на взглядъ указаніи Нестора о раздъленіи Варяговъ на племена находится истинный ключь къ правильному уразумънію всъхъ его свидътельствъ о Варягахъ-Руси, тъхъ свидътельствъ, которыя нъмецкая школа усиленно и съ большими натяжжами старается растолковать по нъмецкимъ воззръніямъ. "Но для чего нужно подобное предположеніе (о славянствъ Варяговъ) въ наукъ?" спрашиваетъ г. Соловьевъ. "Существуютъ ли въ нашей древней исторіи такія явленія, которыхъ никакъ нельзя объяснить безъ него? Такихъ явленій мы не видимъ", заключаетъ уважаемый историкъ 1.

Именно такое предположение выростаеть само собою, какъ скоро изыскатель освобождается отъ норманскаго призрака. Такое предположение нужно для возстановления правды въ первоначальной Русской истории. При свътъ этой правды изчезають, какъ дымъ, всъ безвыходныя противоръчия, нанесенныя въ нашу историю только учениемъ о скандинавствъ Руси, и вполнъ объясняются всъ послъдующия явления Русской жизни, которыхъ никакъ нельзя объяснить прославленнымъ скандинавствомъ. Уважаемый авторъ, говоря о

<sup>1</sup> Исторія Россіи I, 84, пр. 142, 147, перваго изданія.

скандинавскомъ мнѣніи, что оно основывается на очевидности, самъ же объясняетъ, что изъ остальныхъ лѣтописныхъ свидѣтельствъ никакъ не видно, чтобы Варяги были одни Скандинавы. Вся его очевидность основывается только на толкованіи въ скандинавскую сторону всѣхъ и всякихъ свидѣтельствъ.

Нѣмецкая школа, толкуя безпрестанно объ однихъ только Варягахъ-Скандинавахъ, успъла вселить въ умы, что на Балтійскомъ морв, какъ будто никто и никогда не жилъ, кромь Скандинавовь. Она же убъдила всъхъ, что по этому Варяжскому морю плавали и хозяйничали только одни Норманны-Скандинавы и никто другой; что Славяне вообще всь безъ исключенія и всегда были народомъ сухопутнымъ, тихимъ, смиреннымъ, чуть не боязливымъ, такъ что и по морямъ не плавали. Все это мы кръпко затвердили еще на школьныхъ скамьяхъ и потому никакъ не ръшаемся даже подумать о томъ, чтобы Славяне, живя при моряхъ, могли тоже плавать въ корабляхъ по морю. Однако западные же льтописцы разсказывають совсьмь другое. На основаніи ихъ свидътельствъ, г. Гедеоновъ очень справедливо заключаетъ, что "какъ на берегахъ Адріатики и Средиземнаго моря, Славяне адріатическіе, такъ на берегахъ Съвернаго и Балтійскаго, Славяне вендскіе отличались безпрерывными походами и морскими предпріятіями. Имя Норманновъч, прибавляеть г. Гедеоновъ въ другомъ мъстъ, "еще не проникало въ Европейскую исторію, когда Русскіе и Дунайскіе Славяне ходили моремъ въ Византію, Хорутанскіе или Хорваты опустощали своими набъгами берега Адріатики. О морскихъ войнахъ балтійскихъ Славянъ съ Норманнами, говорить г. Гедеоновъ, находимъ безчисленныя свидътельства въ Скандинавскихъ Сагахъ, у Адама Бременскаго, Гельмольда, у біографовъ св. Оттона, Саксона Грамматика" и т. д., которые вообще о Славянахъ разсказывають тоже самое, что мы привыкли приписывать исключительно однимъ Норманнамъ.

Тъже свидътельства сверхъ того объясняють, что почти во всъхъ норманскихъ набъгахъ участвовали и Славяне, чего и слъдовало ожидать, по сожитію на одномъ моръ, и

особенно, если походы предпринимались противь какой либо сильной и богатой страны: тогда сосъды моряки конечно даже по необходимости вступали въ союзъ, чтобы уравнять свои силы съ силами врага и раздълить виъстъ добычу.

Вст подобныя заключенія, вовсе непринятыя въ соображеніе при изслъдованіи, что такое были Варяги, вполнъ подтверждаетъ именно Исторія Балтійскихъ Славянъ, раскрываемая единственно только свидътельствами западныхъ средневъковыхъ писаній, по большой части даже враждебныхъ къ Славянамъ, какъ къ язычникамъ .

Изъ этой исторіи мы узнаемь, что самоє крайнее на западъ славянское племя въ тоже время было и самымъ передовымь въ борьбъ съ Германцами. Это цлемя жило въ углу Балтійскаго моря, гдж и теперь остаются его старые онъмеченные города, Ольденбургъ, прежній Старградъ, Висмаръ-Все-міръ, Любекъ. Оно называлось Ваграми, Вагирами. Вотъ что говорить о Ваграхъ Гельмольдъ, писатель 12 въка: "Городъ Альденбургъ, тотъ самый, который по славянски называется Стары-градъ, т. е. Старый городъ, лежитъ въ странъ Вагровъ, на западномъ берегу Балтійскаго моря, и составляеть крайній предъдь Славіи (славянской земли). Этоть городъ и вся страна Вагрская въ старину населены были самыми храбрыми людьми, потому что, стоя впереди всъхъ славянскихъ народовъ и гранича съ Датчанами и Саксами, Вагры всегда первые и направляли военное движеніе на сосъдей, и принимали на себя ихъ удары". Гельмольду разсказывали, что "Вагры нъкогда господствовали надъ многими даже отдаленными Славянскими народами". Ихъ сосъди Нъмцы, Англо-Саксы, хотя и были уже христіане, но предавались также грабежу и разбою: кто не умълъ у нихъ ходить на разбой, тотъ почитался глупымъ и безславнымъ. Такое сосъдство конечно держало и Вагровъ въ тъхъ же самыхъ нравахъ. Кромъ того другіе сосъди, Датчане, разбойничали по морю, въ чемъ нисколько не уступали имъ и Вагры. Въ этомъ разбойномъ углу Балтійскаго моря трудно было указать, кто быль первый разбойникъ.

The training and the state of t

<sup>1</sup> Собраніе сочиненій А. Гильфердинга, т. ІУ, Исторія Балтійскихъ Славянъ — Полабскіе Сланяне: А.: Павинскаго:

Вагры обладали островомъ Фемброю, и отсюда распространяли свои набъги, такъ что ихъ приморская область называлась Славянскою Морскою областію. Гельмольдъ: такъ: описываетъ разбойниковъ Славянъ: "Данія, состоя по большой части изъ острововъ и окруженная водами, не легко можетъ уберечься отъ нападеній морскихъ разбойниковъ, потому что въ изгибахъ ен береговъ необыкновенно удобно скрываться Славянамъ; выходя тайкомъ изъ засады, они наносять ей внезапные удары: Вообще же Славяне въ войнь успъвають наиболье своими засадами. И оттогопдаже вы недавнее время разбойническая жизнь между, ними: такъ усилилась, что, пренебрегая всеми выгодами хлебопашества, они въчно были готовы къ морскимъ походамъ и навздамъ, надъясь на свои корабли, какъ на единственное средство къ обогащению.... На нападения Датчанъ они не обращаютъ вниманія и даже считають особеннымь наслажденьемь съ 

Таковы были Вагры, иначе Варги, занимавшіе ту страну, гді древніе географы поміщають Варновь, Вариновь, Врановь, оть которыхь, какъ еще думали во времена Герберштейна, въ самомь ділі Балтійское море могло прозываться Варяжскимь. Въ Скандинавскомь языкъ у агдт значить волкь, разбойникь, бітлець, ворь, хищникь; поэтому можно заключить, что страна Вагровь, вмісто Варновь, была такъ прозвана самими Скандинавами и что этоть славянскій балтійскій уголь уже въ глубокой древности почитался у Скандинавовь разбойнымь гніздомь. Вагры особенно гніздились, какъ сказано, на островь Фембрь, теперь Фемернь.

Другое разбойничье славянское гитэдо находилось на островът Рюгент. Адамъ Бременскій объ этихъ двухъ островахъ Фембръ и Рюгент пишетъ, между прочимъ, что они наполнены пиратами и кровавыми разбойниками, не дающими никому протоду, ни пощады. Пленныхъ, которыхъ другіе продають, они убивають. Однако есть указанія, что Славяне вообще такъ поступали только съ иноплеменниками и щащи своихъ родичей.

Затемъ славились теми же предпріятіями и жители острововь въ устье Одера, Велеты или Лютичи, имя которыхъ по славянски означало техъ же Вагровъ, лютыхъ волковъ, разбойниковъ. Имя Велетовъ больше всего звучало, говоритъ

Шафарикъ, въ теченіи четырехъ стольтій, съ 798 г. по 1157 г. Даже Балтійское море называлось иногда по ихъ имени Велетскимъ:

Воть тв острова океана, о которыхъ носились темные слухи у писателей первыхъ шести въковъ нашего лътосчисленія. Острова конечно лучше всего способствовали для устройства исключительно мереходной жизни и потому естественно, что они всегда были такъ сказать гнъздами морскихъ витязей. Нътъ сомнънія, что и въ другихъ береговыхъ мъстахъ, хотя и въ меньшемъ размъръ, существовало тоже, что и на островахъ. Такъ о Поморянахъ, собственно жившихъ между Одрою и Вислою, одинъ писатель говоритъ, что это были "люди опытные въ войнъ на сушъ и на моръ, привыкшіе жить грабежомъ и добычею, неукротимые по врожденной свирвности". Гельмольдь, говоря вообще о балтійскихъ Славянахъ, заключаетъ, что "все это народъ, преданный служенію идоловъ, всегда буйный и безпокойный, ищущій добычи въ морскомъ разбов, ввиный врагь Датчанамъ и Саксамъ (Нъмцамъ)."

Вообще изъ всёхъ западныхъ свидетельствъ выясняется одно, что балтійскіе Славяне были воинственны, храбры, свирены, люты, и что въ этихъ качествахъ первое место между ними принадлежало Велетамъ—Лютичамъ, о которыхъ даже Англичане въ 11-мъ веке знали, "какъ о народе самомъ воинственномъ на сушт и на море", а Итальянцы говорили, что они "изъ всёхъ народовъ Германіи самый жестокій, который свиренте всякой свирености".

"Славянамъ, говоритъ Гельмольдъ, была врожденна свиръпость, ненасытная, неукротимая, которая наносила гибель окрестнымъ народамъ, на сущѣ и на моръ".

Однако всё эти свирёныя краски, которыми западные писатели изображали балтійскихъ Славянъ, рисуютъ вовсе не то, что Славяне были свирёны въ самомъ дёлё изъ одной природной свирёности. Здёсь попросту выясняется только настоящее качество ихъ характера. Видно, что они никакой обиды не прощали и умёли себя защитить во всёхъ углахъ своего моря. Главный промыслъ всего Славянскаго населенія состоялъ вовсе не въ разбот и не въ грабежъ. Они усердно занимались земледёліемъ и еще болёе торговлею. Вести торговлю посреди скандинавскихъ разбойниковъ конечно небыло возможности безъ того, чтобы самому не сдълаться такимъ же свиръпымъ грабителемъ, и тъмъ болъе, что вообще тогдашній купецъ иначе ничего не могъ ни продать, ни купить, какъ держа въ одной рукъ товаръ, а въ другой мечь.

И мы видимъ, что эти же самые лютые Лютичи—Велеты, свиръпъйшіе всякой свиръпости, составляютъ вмъстъ съ тъмъ средоточіе всей балтійской торговли.

Дъйствительно, отличные, отважные и неустрашимые мореходцы, прибалтійскіе Славяне еще больше славились своею торговлею и земледъльческимъ богатствомъ своей страны.

Въ этомъ они стояли несравненно выше Норманновъ-Скандинавовъ, владъвшихъ скудною природою, которая, собственно, и вытъсняла ихъ на морской разбой.

О славянской же землё современные свидётели говорять, что въ северной немецкой Европе это была земля обетованная, въ которой недоставало разве только винограду, финиковъ и маслинъ. Всего въ ней было вдоволь. Но довольство заключалось не въ однихъ природныхъ достаткахъ страны, въ роде рыбы, зверя и т. п., а главнымъ образомъ оно заключалось въ техъ произведенияхъ, которыя прямо показывали, что земля находится въ рукахъ хозяйскихъ и обработывается въ сильной степени 1.

Въ самомъ дълъ, изысканія о древностяхъ балтійскихъ Славянъ, приводятъ къ тому ръшенію, что въ 9 и 10 вв. не было страны на съверъ Европы болье населенной и лучше воздъланной именно относительно обработки полей. Такимъ образомъ главная сила славянскаго балтійскаго Поморья заключалась въ земледъліи, какъ и вездъ, во всъхъ краяхъ, населенныхъ Славянами.

"Здѣсь, говорить Кледень, существовала дружная благотворная связь между большимъ скотоводствомъ, обработкою полей и содержаніемъ луговъ, такъ что, по крайней мѣрѣ, по извѣстіямъ позднѣйшихъ спутниковъ поморскаго проповъдника Оттона, въ открытыхъ поляхъ находились овощи всѣхъ родовъ".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Истор. и Стат. Сборникъ Валуева М. 1845. Розысванія Кледена о Славянахъ въ бранденбургской области.—Сочиненія Гильфердинга, IV. А. Котляревскаго: Древности права и Книга о древностяхъ и исторіи Балтійскихъ Славянъ, Прага, 1874.

Повсюду въ то время носилась молва о плодородій земель славянскихъ, о всеобщемъ тамъ изобиліи и избыткъ. Священники, прошедшіе Вендскую землю, не находятъ словъ для ея прославленія. Въ жизнеописаніи св. Оттона очевидцы разсказываютъ слъдующее:

"Въ моръ, въ ръкахъ и озерахъ невъроятное множество рыбы: цълый возъ сельдей можно куппть на пфенингъ; всъ области населены дичью, буйволами, оленями, дикими и домашними свиньями, медвъдями и великимъ числомъ дикихъ звърей всякаго рода; великое вездъ обиліе коровьяго масла, овечьяго молока, бараньяго жира, огромное количество меда, пшеницы, проса, мака, наконецъ овощей всякаго рода. Рабочихъ лошадей было множество. По изобилію всякихъ плодовъ можно было бы принять эту землю за обътованную, нътъ только вина, оливковаго масла и финиковъ".

Съдругой стороны Вендская земля, находясь въ самой срединъ европейскаго материка у съвернаго моря, занимала чрезвычайно выгодное положение для торговли на всъ стороны. Море открывало свободный путь на съверъ, на востокъ и западъ; ръка Одра протягивала сообщения къ Дунаю и стало быть къ Адріатическому и къ Черному морямъздавания прамъздавания прамъзд

Естественно, что на этомъ славянскомъ Поморъв очень рано должна была сложиться предпримчивая торговая жизнь,
которая устроила здвсь много значительныхъ городовъ.
Морская торговля отсюда направлялась и въ Скандинавію,
и на нашъ съверъ, какъ и на западъ и югъ, вокругъ материка, поэтому и торговое развитіе шведскаго угла еще
съ самато начала во многомъ должно было зависъть отъ
этого славянскаго Поморья. Съверныхъ людей сюда особенно могло привлекать хлъбное довольство страны, несомнънно служившей кормилицею для всего Варяжскаго моря,
такъ точно, какъ нашъ русскій югъ былъ кормилицею для
древнихъ Грековъ. Даже и во время Ганзы, Норвегія и Швеція получали отсюда хлъбъ въ зернъ и печеный, муку, пиво,
вино.

До Крестовыхъ походовъ вся торговля средней Европы съ Востокомъ шла черезъ славянское Поморье, если не была исключительно въ его рукахъ. То, что въ послъдствіи стало извъстнымъ подъ именемъ Ганзейскаго Союза было только

продолженіемъ стараго и по преимуществу славянскаго торговаго движенія на Балтійскомъ моръ.

.: Центральнымъ мъстомъ славянской торговли еще въ 11 вык быль Воллинь, о которомь Адамь Бременскій разсказываеть, что это быль "знаменитьйшій городь, славная торговая пристань варваровъ (язычниковъ) и Грековъи, то есть Русскихъ-христіанъ греческаго исповъданія. Онъ дальше говорить, что Воллинь-величайшій изь городовь Европы, что въ немъ живутъ Славяне и другія племена греческія (Русскія) и варварскія; что и Німцамъ-Саксамъ дано право жить въ этомъ городъ, но съ условіемъ не объявлять себя христіанами, почему можно заключить, что западное, не греческое христіанство, преследовалось въ этомъ языческомъ городъ, и что онъ допускалъ у себя христіанство только греческое, по братству съ Русскими. Это было во второй половины 11 въка, и это одно свидътельство вполнъ раскрываеть, въ какихъ тёсныхъ братскихъ связяхъ находились западные Поморяне съ восточными Руссами.

О городъ разносилась большая и почти невъроятная молва. Онъ былъ богатъ всякими товарами съверныхъ народовъ и чего ни пожелаешь ръдкаго или пріятнаго, въ немъ все можно было найдти. Тамъ есть, говоритъ Адамъ, Вулкановъ горшокъ, который жители называютъ греческимъ огнемъ. Ученые объясняли, что это говорится о вулканахъ острова Исландіи. Если это такъ, то въ разсказахъ о Волминъ соединялись стало быть всъ чудеса съвера вообще.

О самомъ моръ Адамъ разсказываетъ, что въ предълахъ Воллина оно обнаруживало тройственныя свойства Нептуна, ибо островъ, на которомъ стоялъ Воллинъ, былъ окруженъ тремя морями, одно было совсъмъ зеленое, другое бъловато, третье свиръпствовало въ безирерывныхъ буряхъ и стращно волновалось. Въ этой троицъ нельзя не узнатъ тъхъ предъловъ плаванія Воллинцевъ, о которыхъ въроятно они много разсказывали людямъ небывалымъ. Это были Балтійское море и Атлантическій океанъ, бурный вдоль береговъ Норвегіи и зеленый вдоль береговъ Франціи и Испаніи.

Изъ Воллина, говоритъ Адамъ, суда ходили по Одръ къ устью Пены и къ Ругамъ; отъ нихъ суда плавали къ востоку на Прусскій берегъ; на западъ — въ Шлезвигъ и Алденбургъ; а на дальній востокъ въ 14 дней отъ Волли-

на они достигали Русскаго Острограда-Новгорода. Сухимъ путемъ на седьмой день ходили до Эльбы, въ Гамбургъ.

Ко всему этому Адамъ прибавляетъ о жителяхъ Волдина, что хотя они были язычники, но не было племени болъе честнаго, кроткаго и гостепріимнаго. Что сказано, о Волдинъ, то должно разумъть вообще о городахъ, лежавшихъ въ устьяхъ Одры, изъ которыхъ не Волдинъ, а Щетинъ былъ древнъйшимъ и сильнъйшимъ, и почитался матерью всъхъ другихъ городовъ.

Само собою разумьется, что такое важное и всесвытное на Балтійскомъ Поморью значеніе этимъ славянскимъ городамъ указано уже самымъ географическимъ ихъ положеніемъ въ устьяхъ р. Одры, самой знатной рыки тамошняго славянскаго населенія.

Для насъ важно одно, что балтійскіе Славяне, находясь въ срединъ тогдашняго промышленнаго и торговаго движенія на съверъ Европы, воспользовались этимъ положеніемъ и возвели его до степени такого процвътанія, до котораго на съверъ не доходилъ ни одинъ языческій народъ. Если весь балтійскій торгъ и не находился въ рукахъ славянскаго Поморья, зато на его берегахъ находилось его средоточіе, которое съ паденіемъ славянской силы въ 12—13 въкахъ легко было унаслъдовано знаменитою Ганзою, отчего и во время владычества Ганзы славянскіе же старые города сдълались цвътущими и сильнъйшими ея городами и составили цервое, основное ея ядро.

Такимъ образомъ балтійскіе Славяне, по свидѣтельствамъ ихъ же современниковъ, были не только настоящими Варягами, какъ эти Варяги нарисованы норманскою школою, но вмѣстѣ съ тѣмъ они же были на балтійскомъ Поморьѣ первыми земледѣльцами и главными проводниками и посредниками торговаго движенія съ материка Европы на ея скандинавскій и финскій сѣверъ и на русскій востокъ.

Естественно, что начало торговаго промысла балтійскихъ Славянъ должно относиться къ тъмъ въкамъ, когда еще Балтійское море славилось только добываніемъ янтаря, именно на прусскомъ его берегу, на Венедскомъ заливъ, по сосъдству съ славянскими землями. По всему въроятію янтарная торговля и была первымъ основаніемъ для здъшней торговой предпріимчивости. Очень также естественно, что

Скандинавскій полуостровь выступиль на торговое поприще гораздо посль. Да притомь его жители даже и во время процвытанія Ганзы не особенно были склонны къ торговымь дыламь и надыялись больше всего на свой мечи. По этой причинь въ отношеніи своего продовольствія они всегда находились въ зависимости отъ южныхъ славянскихъ береговъ. Руководствуясь такими соображеніями, можно предложить вопросъзданнями соображеніями, можно

Кто изъ обитателей Балтійскаго моря первый открыль путь въ нашу страну, кто первый, хотя бы по указанію туземцевъ, пробхаль по Днёпру въ Черное море и по Волгь въ Каспійское море? Кому было ближе, податніе и гораздо нужніе открыть этоть путь? Норманская школа въ слідть за выводами німецкой науки, повсюду слідившей только за одними Німцами и вовсе не желавшей или не умівшей знать Славянь, конечно, утвердительно и съ видомъ великой непогрімшимости свидітельствуєть, что этоть путь проложень впервые Норманнами - Скандинавами. Норманская школа это ріменіе почитаєть до того непогрімшимымь и отнюдь неоспоримымь, что не находить надобнымь даже упомянуть о Славянстві, хотя бы какь о составной силів норманскихь предпрінтій:

Если же г. Погодинъ и приводитъ свидътельства о союзныхъ походахъ Славянъ съ Скандинавами, то нисколько не въ подтвержденіе, что предпріимчивость, отвага, неустрашимость Скандинавовъ въ равной мъръ принадлежала и Славянамъ, а въ подтвержденіе только того, что и Славяне могли понимать языкъ Норманновъ и могли съ ними какъ либо объясняться, живя рядомъ, въ сосъдствъ.

Мы уже говорили, что все храброе, отважное, неустрашимое въ этомъ случав отдано Норманнамъ, все кроткое, смирное, приписано Славянамъ, народу исключительно будто бы сидячему, сухопутному. Мореходные подвиги Норманновъ, по словамъ самой Норманской школы, становятся особенно замътными только съ 9-го въка. Въ концъ 8-го они только начинаются. Между тъмъ, не говоря о дальнихъ въкахъ, мы достовърно также знаемъ, что славянское племя уже въ 6-мъ въкъ занимало безмърную страну отъ Балтійскаго Поморья до Дона, глубоко на нашъ съверъ и далеко на Дунайскій югъ. Было ли естественнъе для Балтійскаго Славянства знать, что Славяне же обитають и на Ильмень, и на Днъпръ; что ихъ страна тоже изобильна потребнымъ товаромъ, особенно мъхами, и что къ нимъ легко проъхать отъ вершины Одры и Вислы подлъ Карпатскихъ горъ и по морю черезъ любую ръку, начиная отъ Вислы, а особенно по Западной Двинъ?

Такимъ образомъ первыя торговыя колоніи на нашемъ съверь со стороны Балтійскихъ Славянъ должны были появиться очень рано, никакъ не позже сношеній съ этою страною другихъ обитателей Балтійскаго Поморья. Если же мы примемъ во вниманіе народный характеръ Скандинавовъ, по преимуществу воинственный, и народный характеръ Славянъ, по преимуществу земледъльческій и торговопромышленный, то не затруднимся отдать преимущество въ открытіи и первомъ заселеніи нашего съвера Славянамъ. Норманскихъ поселеній, ни завоевательныхъ, ни торговыхъ, до самаго призванія князей мы въ ней не находимъ.

Должно также замътить, что если Славянское Поморье въ свое время, которое уходитъ очень далеко, представлядо средоточіе для съверной европейской торговли и въ изобилін было богато всьми земными плодами, то въ отношеній къ его торговому богатству нашъ Ильменскій съверъ и Скандинавскій берегъ стояли одинаково. И тотъ и другой одинаково нуждались въ связяхъ съ Балтійскими Славянами, съ тою разницею, что самимъ Балтійскимъ Славянамъ такія связи по йхъ выгодъ представлялись весьма различными. Съ Скандинавскаго берега они никогда не могли получить столько же, сколько отъ Ильменской стороны. Одно это заставляло ихъ не только продожить прямую, собственную дорогу къ нашимъ съвернымъ богатствамъ, но и держать въ нашей странъ свои колоніи, заселять ее своими торговыми дружинами; открывать въ ней дальнъйшіе пути къ прибыткамъ, и по свойству всякой торговой промышленности держать весь нашъ торгъ исключительно въдсвоихъдрукахъ.

Допустить же то обстоятельство, что Балтійскіе Славяне сносились съ Ильменемъ не иначе, какъ чрезъ посредство Скандинавовъ будетъ очень уже нелъпо. Славяне съ Славнами, жившіе не только на моръ, но и на сушъ по со-

съдству другъ съ другомъ, сносятся черезъ дальнихъ заморскихъ сосъдей Скандинавовъ и для этого переплываютъ самую пучину моря!

Правда, что еще въ 6-мъ въкъ готскій историкъ Іорнандъ (гл. ІІІ) говоритъ, что жители острова Скандіи, какіе то Светане, имъвшіе превосходныхъ лошадей, перевозили къ Римлянамъ, сквозь безчисленные народы, собольи
мъха; что прекрасный черный цвътъ этихъ мъховъ прославилъ даже и имя самаго народа. Обыкновенно толкуютъ
по сходству имени, что это были Шведы. Но надо знать,
что такое былъ островъ Скандія по разумѣнію Іорнанда.
Уже покойный Гильфердингъ замѣтилъ, что Готскій историкъ, очерчивая этнографическую картину острова Скандіи, собралъ въ нее всѣ извѣстныя ему имена народовъ,
которые жили вокругъ Балтійскаго моря, такъ что нътъ
никакой возможности разобрать, какіе именно народы населяли собственно Скандинавскій Полуостровъ.

Приступая къ описанію этого острова, Іорнандъ ссылается прямо на Птоломея и тёмъ объясняеть, что это быль первый его источникь. Онь говорить, что островь лежить противь устья Вислы, что на востокъ внутри острова находится очень обширное озеро, изъ котораго, какъ изъ чрева, выходить ръка Вагь (Vage) и катится стремительно къ Океану. Это показаніе должно относиться къ озеру Венеру и текущей изъ него въ Каттегатъ р. Готъ. Но на востокъ отъ Скандинавіи находимъ самое большое озеро Ладогу, изъ котораго, дъйствительно, какъ изъ чрева, катить свои воды въ Океанъ, то есть въ Финскій заливъ, ръка Нева. Кромъ того озеро Ладога соединяется съ Онежскимъ р. Свирью, а отъ Онежскаго недалеко течетъ ръка Выгъ впадающая въ немалое также озеро. Выгъ и изъ него, какъ изъ чрева, снова протекающая въ Бълое море, въ Океанъ. И Нева, и ръка Выгъ, сходная даже по имени, вполив также уясняють его картину. Затвив онъ именуетъ народы: Въ свверной части острова живетъ народъ Адогитъ, у котораго солнце не заходитъ лътомъ и не восходить зимою въ продолжении 40 дней. Адогить созвучно нашей Ладогь и Ладожанамъ арабскихъ писателей. Это народъ саный съверный, какой только быль извъстень Гор-

нанду. На томъ же островъ, говорить онъ, есть другіе народы: Крефенны, числомъ три, они не занимаются земледвліемъ. Тамъ живутъ также Светане (Suethans, иначе пиmeтся: Suuehans, Subveans=Suobeni, Славяне?), о которыхъ мы упомянули, и которые безъ сомнинія есть Птоломеевы Ставане. За ними идетъ множество различныхъ народовъ Theusthes - Чудь, Ваготы, Бергіо (Борнгольмъ), Галлинъ (Эдандъ, Аландъ), Ліотида-Лютичи и т. д. Здъсь слышатся п Вагры, и Юты, п Руги, и Винды-Велеты и снова Светиды (Suethidi), которыхъ и естественно наконецъ принять за Шведовъ, ибо такъ ихъ имя писали въ послъдствіи. Во . всякомъ случав Светане и Светиды—два различные народа и напрасно соединяють ихъ въ одно имя Шведовъ. обще знаменитый островъ Скандія Іорнанда долженъ по его указаніямъ обнимать пространство отъ предъловъ Датскаго полуострова и почти до Бълаго моря, причемъ устье Вислы придется въ дъйствительности противъ средины такого острова. По этой причинъ Іорнандъ очень справедливо называетъ свой островъ Скандію фабрикой племенъ и резервуаромъ народовъ, откуда вышли и его знаменитые Готы, какъ и всъ другіе знаменитые народы.

Видимо что историкъ не имълъ прямыхъ свъдъній объ этомъ свверв и описалъ его частію по книгамъ, частію по разсказамъ изъ десятыхъ рукъ, отчего у него явилась смъшанная этнографическая толпа, въ которой не разберешь, гдв кто стоить. Для насъ въ этомъ описаніи ясно одно, что Скандинавы въ то время не занимали важной роли, мало были известны, и что известность ильменскихъ Славянъ, какъ торговцевъ мъхами, существовала уже тогда вмъстъ съ свъдъніями о пути черезъ ихъ страну можеть быть и въ Бълое море, на что впрочемъ указываеть еще Маркіань Гераклейскій, писатель 4-го въка. Въ высшей степени важно для насъ показание Іорнанда, что Светане посредствомъ торговли доставляли свои мъха къ Римлянамъ. Какимъ путемъ шли эти мъха? Несомнънно или черезъ Вислу или черезъ Одеръ и слъдов, черезъ землю Венедовъ, балтійскихъ Славянъ. О множествъ хорошихъ лошадей въ странъ Вендовъ упоминается въ житіяхъ св. Оттона, а Кледенъ говорить, что Турингскія лошади прославились необыкновенною красотою, быстротою и крепостію; потому что Венды старались улучшить свои породы породами восточными.

Во всякомъ случав свидътельство Іорнанда уже тьмъ драгоцьню, что указываеть на мъховую торговлю съвера съ римскимъ югомъ, которая идетъ черезъ руки Славянъ! Это вполнъ и утверждаеть наше предположение, что не Скандинавы, а Балтійскіе Славяне были первыми колонизаторами нашей страны. Впрочемъ лучше всего эта древнъйшая колонизація раскрывается въ именахъ самыхъ колоній, въ именахъ мъстъ и ръкъ.

Затимь является очень примичательнымь и то обстоятельство, что арабскіе писатели, разсказывая о западныхь странахь, очень хорошо знають именно западныхъ Славянь и вовсе не знають Скандинавовъ-Норманновъ. Это точно также наводить на мысль, что извъстная Арабамъ Русь и Славяне нашей страны, передававшіе имъ свёдёнія о Варягахъ, тоже больше всего знали только Варяговъ-Славянь, которыхъ даже называли Славянами Славянь, то есть знаменитьйшими изъ всёхъ Славянь, противъ чего нъмецкая школа, всегда понимая Варяговъ, какъ только однихъ Норманновъ, въ лицъ Френа, замъчаетъ: "невозможно чтобы авторъ (этого показанія — Димешки) хотъль это сказать и почиталъ Варенговъ славянскимъ племенемъ". Но г. Гедеоновъ очень ясно доказалъ, что это очень возможно пожно очень возможно поменовъ очень ясно доказалъ, что это очень возможно помень поменовъ очень ясно доказалъ от от очень возможно помень поме

Если балтійскій Славянинъ не оставиль для исторіи никакихъ сагъ и сказаній о своихъ сношеніяхъ съ нашею страною, то развѣ это обстоятельство даетъ намъ право заключать, что такихъ сношеній никогда не было. Несторъ не оставиль намъ никакихъ свѣдѣній о нашихъ отношеніяхъ къ Востоку. Онъ не заблагоразсудилъ даже упомянуть, что есть на свѣтѣ рѣка Донъ. Но тѣмъ не менѣе свѣдѣнія отыскались у сосѣдей, у Арабовъ, такъ какъ и въ настоящемъ случаѣ они могутъ еще въ большей полнотѣ отыскаться въ западныхъ свидѣтельствахъ. Стоитъ только направить туда болѣе внимательные поиски. Другое дѣло, еслибъ балтійскіе Славяне оставили намъ свои саги и въ нихъ мы не

т вкожи пвизначен и очинан понян он атой амоно т Вотрывки стра 149 атното одобит и он. мое ве котико в

нашли бы никакихъ намековъ на такія сношенія, тогда только вполнъ было бы разумно наше сомнъніе о существованіи этихъдсношеній онтражения закажую високова

Если и въ нашихъ льтописяхъ и сказаніяхъ особенно въ первое время ничего не говорится, о нашихъ связяхъ съ балтійскими Славянами, то въ нихъ точно также ничего не говорится и о связяхъ съ Варягами-Скандинавами. Лътописи говорятъ только о Варягахъ, а съ какими по племенамъ Варягами наши Славяне держали связи, объ этомъ они кръпко молчатъ.

Намъ остается допросить самую землю въ ея древнихъ именахъ.

Первые колонизаторы въ чужой землъ всегда оставляють свои следы въ названіяхъ населенныхъ мёстъ, въ именахъ своихъ колоній, ибо безъ колоній торговдя, какъ и владычество надъ нею, не держится ни въ одной странъ. Поэтому имена мъстъ есть важнъйшій и самый достовърньйшій свидътель тъхъ историческихъ отношеній между народами, какія въ извъстное время происходили въ той или другой странъ. При томъ, очень справедливо говоритъ Максъ-Миллеръ, что "названія земель, городовъ, рікъ, горъ, иміють необыкновенную жизненную силу и сохраняются даже тогда, когда изчезають самые города, государства и націп". Это мы видимъ на каждомъ шагу, изучая древнюю географію и этнографію. Тоже самое необходимо должно раскрываться и на нашей земль, по всьмъ ея украйнамъ Если было время, когда господствовали въ нашей странъ Норманны-Скандинавы, они должны оставить по себъ память хотя бы въ именахъ городовъ, которые, по словамъ же лътописца были заселены Варягами. Мы знаемъ, что первые Варяги усердно рубили, строили города: гдъ же Скандинавскія имена этихъ городовъ? Тімь болье необходимь такой вопросъ, что норманская школа, какъ видъли, утвердительно говорить, что и самый русскій языкь въ первыя 200 льть быль языкъ Скандинавскій.

Такъ и самое отечество призванной къ намъ Руси, до сихъ поръ не отысканное, необходимо должно открыться въ той странъ, гдъ имя Русь, было роднымъ туземнымъ именемъ. Вотъ по какой причинъ и норманская школа твердо держится за землю и твердо стоитъ на шведскомъ Рос-

лагенъ, на шведскихъ гребцахъ Руотсахъ и Родсахъ. Не будь этихъ созвучныхъ Родсовъ и Рослагена, конечно, никому бы и въ голову не пришло производить Русь изъ Швеціи. Но такъ какъ имя Рослагенъ, Родслагенъ вовсе не обозначаетъ ни племени, ни народа, а называется такъ мъстность въ окрестностяхъ Стокгольма, населенная общинами гребцовъ (матросами), по шведски именуемыхъ Ротси, Родсы, то, естественно, что производить отсюда Русьплемя не совсъмъ основательно:

Норманская школа не удовлетворяясь Рослагеномъ, отыскала (Струбе, Бутковъ) возлъ Швеціи же другую страну, Рюссаландъ. Затъмъ, поиски были перенесены въ противоположный уголь балтійскаго Поморыя, въ Ольденбургъ, Шлезвигъ и Голштинію. Тамъ сначала Гольманъ нашелъ родину Рюрика въ Рустрингіи. Рустринги по его словамъ было нъмецкое племя, владъвшее еще въ 900 годахъ приморскою страною отъ Ейдера до Мааса и Шельды. Дабы связать это имя съ обстоятельствами Русской Исторіи, Гольманъ переселяетъ своихъ Рустринговъ въ тотъ же завътный Рослагенъ. Они будто бы напали на Славянъ, были прогнаны, ушли и поселились въ Рослагенъ, откуда уже и были призваны на княжение. Потомъ Деритский профессоръ Крузе встрътилъ въ Голштиніи мъстность Rosengau, существовавшую еще при Карлъ Великомъ. Послъ доказательствъ, что обитатели ея, живя на берегу моря, имъли всъ средства образовать изъ сеоя дъятельныхъ мореходцевъ, онъ ръшаетъ, что отсюда и были призваны первые наши князья. Распространяя свои доказательства, Крузе приводить еще довольно пменъ съ звукомъ Ros-Rus, находимыхъ въ теперешнихъ Шлейзвигъ и Голштейнъ: Rosogau, Rosee, Rosenfelde, Rusdolf, Riesburg и т. п. Надо замътить, что во вре-мена Карла Великаго эта самая страна принадлежала Славянамъ Ваграмъ, отчего и до сихъ поръ въ ней уцълъли даже славянскія имена городовъ, каковъ напр. Любекъ, ръка Травна и т. д. На это обстоятельство Крузе немогъ обратить пи мальйшаго вниманія, такъ какъ заученное понятіе, что Руссы и Россы необходимо должны быть Норманны, заставляло отыскивать въ этихъ Рузахъ, Розахъ и Розенахъ однихъ только Норманновъ.

Крузе однако нашедъ своихъ особыхъ Норманновъ, за--мътивъ, что это имя не должно придавать безразличія всьмъ съвернымъ народамъ. Его Норманны вначалъ занимали только Ютландію и южную часть Норвегіи и потомъ уже распространили это имя на Британскіе острова. Въ коренной Норманіи, въ югозападномъ углу Балтійскаго моря, гдв жили Англы, находилась земля Руссовъ или Руси, отчего Руссы -говорили языкомъ Англо-Норманскимъ и Несторовы Мурманы, Готы, Англяне и Русь обозначають обитателей Ютландін. Отъ этихъ Англо-Руссовъ получили свое названіе и Ольденбугская Рустрингія, и шведскій Рослагенъ. Съ поселеніемъ этихъ Руссовъ на шведскихъ берегахъ, говорить авторъ, "система торговли этого воинственнаго народа могла уже получить надлежащее развитіе, обнимая не только Востокъ и Западъ Европы, но даже Азію и Африку. Сердце исполинскаго норманскаго тела было въ Шлезвиге, где въроятно находилась столица государей". Правая рука колосса находилась на Рейнъ и распространяла предметы обширной торговли во Франціи и Германіи. Лівую руку составляль Рослагень и Бирка, гдв, по словамь летописцевь, "было множество богатыхъ торговцевъ и изобиліе всъхъ благъ міра и денежныхъ сокровищъ". Въ последствіи, по основаніи Новогорода и Кіева, соперника Царяграда, эти берега, столь способные для торговли, были потеряны; но они сдълались для Норманновъ уже тогда менъе важными ибо ихъ мъсто (съ призваніемъ къ намъ князей), заступили Новгородъ, Изборскъ, Бълоозеро и Кіевъ". Таковы ньмецкія фантазіи о Руссахъ-Норманнахъ 1.

И такъ, отыскивая повсюду мѣсто жительство Руси, изслѣдователи вообще очень дорожили именами странъ и мѣстъ, которыя сколько нибудь указывали на заколдованный звукъ Руси. По открытому указанію такого мѣста они развивали свои соображенія, сочиняли цѣлыя довольно связныя исторіи о томъ, какъ могла, хотя бы и далекая, Русь попасть къ намъ въ Новгородъ. Надо полагать, что съ этой точки зрѣнія были тщательно осмотрѣны всѣ берега Балтійскаго моря. Отнюдь только не позволялось отыскивать Русь въ странъ балтійскихъ Славянъ, да и вообще у Славянъ. Какъ

<sup>1</sup> Ж. М. Н. П. 1839. Генварь. Статья Крузе о предълахъ Норманіи и пр.

въ самомъ дълъ могли посреди Славанъ жить Руссы, то есть Норманны? Это норманство Руси, основанное на пескъ всеобщаго балтійскаго имени Варягь, такъ утвердилось въ умахъ, что каждый изследователь съ какою то особою ревностью преследоваль и всячески отвергаль малейшее поползновение забраться въ страну. Славянъ. "Имена Росъ, Русъ, и пр. встръчаются почти во всвхъ земляхъ Европы, равно какъ и во многихъ странахъ Азіи, и каждое мъстечко, носящее это имя, не можетъ же быть разсматриваемо, какъ древняя отчизна Русскаго народа", справедливо замъчаетъ Крузе, не объясняя однако, почему всъмъ мъстамъ предпочитается именно Рослагенъ или его Розенгау. Впрочемъ ръшительному изгнанію всего Славянства изъ области изысканій о происхожденіи Русскаго имени особенно помогь славянскій же опыть о Руссахы Славянскихъ г. Морошкина, который въ самомъ деле, наравне съ некоторыми дъльными указаніями, представиль такую фантастическую путаницу именъ и соображеній, что вопросъ о Славянствъ Руси на долго быль заглушенъ общимъ смъхомъ.

Въ существъ своихъ изысканій Морошкинъ стоялъ на мивній Герберштейна, почитая Варяговъ Славянами Ваграми, а Русь тъми же Славянами, съ Одера, съ Рюгена. Онъ также указывалъ на родственное сходство прибалтійскихъ Славянскихъ мъстныхъ именъ съ нашими. Это обстоятельство во всякомъ случаъ заслуживало полнаго вниманія и ближайшаго разсмотрънія, тъмъ болье, что тоже доказываль такой осторожный и ясномыслящій изслъдователь, каковъ былъ Максимовичь.

Главный вопросъ состояль вы томы, именовался ли также Русью славянскій островь Рюгень, онвмеченный изы древняго Ругія?

По Тациту, какъ его толкують, свверная страна древней Германіи и именно берега Балтійскаго моря принадлежали германскому племени Свевамь, отчего и море прозывалось моремь Свевскимь. По тымь же берегамь жили Свевскія племена Ругіи (Rugii) и Лемовіи (Lemovii). Птоломей указываеть здысь городь Роугіонь и народь Роутикліи 1.

<sup>1</sup> У Шафарика, слав. Древности т. I, кн. II, стр. 258, толкование этихъ Руговъ кратко и весьма произвольно.

Кромъ того по его же словамъ здъсь же обитали Сидины, Сидены (въ 12 въкъ: Земля Sitene), имя которыхъ несомивно осталось въ городъ Штетинъ, или Щетинъ.

Все это, однако, была Германія и слідовательно всі названныя племена были Німцы. Во время великаго переселенія народовь Німцы по какому то чудному случаю всі ушли изъ этой страны и ихъ міста заняли Славяне. Какъ п когда именно это случилось, исторія ничего не знаеть, но утверждаеть, что Славяне заняли земли послії Німцевъ.

Такъ обыкновенно говорить большинство нъмецкихъ ученыхъ. Имъ вторилъ Шафарикъ, доказывая невозможные переходы и переселенія цълыхъ племенъ больше всего разсужденіями, какъ и по какимъ причинамъ это могло случиться. Весьма шаткія заключенія Шафарика повторяють до сихъзпоръз изнаши Слависты 3.

Всъ однако соглашаются, что имя Германія есть имя географическое, а не этнографическое. По своему смыслу оно тоже значить, что и Сарматія, то есть означаеть страну, населенную многими разноплеменными народами. Къ этому надо припомнить слова Страбона, почти современника Тациту, который говориль, что Римляне не имъли почти никакихъ свъдъній о народахъ, жившихъ на востокъ отъ Эльбы по Балтійскому морю. Тацить въ своемъ описаніи Германіи тоже мимоходомъ поясняетъ, что онъ не совсемъ твердо знаетъ тотъ или другой народъ. Затвиъ его показанія мъстъ для народовъ Балтійскаго сввера неопределенны и совсемъ темны. Такимъ образомъ всъ основанія нашихъ познаній объ этомъ крат не прочны и походять на сыпучій песокъ. Вотъ почему и вст ученые ртшенія и выводы, сооружаемые на этомъ пескъ, суть только болъе или менъе въроятдогадки, которыя могуть получить прочное основаніе и утвердиться въ истин'я только при помощи позднійшей исторической этнографіи края. А эта самая этнографія вполнъ и уже несомнънно удостовъряетъ, что какъ только появляются болве точныя свъдънія о странъ, то оказы-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Славянскія Древности т. ІІ, кн. 1. стр. 8—13. Кн. ІІІ, стр. 1—16 и др. Гильфердингъ въ Исторіи Балтійскихъ Славянъ, Сочиненія IV, 15. Г. Даманскій въ критикъ на сочиненія г. Котляревскаго о Древностяхъ и Исторіи Балтійскаго Славянства. Ж. М. Н. Пр. 1875. Январь, стр. 217—220.

вается, что въ ней живутъ и дъйствуютъ одни Славяне. Такое обстоятельство заставляетъ даже предполагать, что Тацитовское имя Suevi, сходное съ птоломеевскими, прямо Славянами, Suoveni, есть только олатыненное имя Славяне, Slavi, какъ писали въ средніе въка.

Не обладая необходимою ученостью, мы не имъемъ возможности останавливаться на этомъ спорномъ вопросъ и во всякомъ случаъ склоняемся на сторону знаменитъйшаго изъ критиковъ, Шлецера, который никакъ не меньше другихъ изучалъ свидътельства древнихъ писателей о съверъ Европы и вынесъ изъ этихъ свидътельствъ слъдующее заключеніе:

"Восточная часть Германіи съ давнъйшихъ временъ, т. е. сколько извъстно намъ изъ исторіи, была населена Славянами. Великіе успъхи, дълаемые теперь изученіемъ Славенской исторіи, скоро совсъмъ истребятъ старинное всеобщее инъніе, будто сіи германскіе Славене пришли только тогда, когда вышли настоящіе Нъмцы, жившіе до того въ ихъ земляхъ. Въ Мекленбургъ, Помераніи, Лаузицъ и пр. никогда не было Нъмцевъ прежде Оботритовъ, Поморянъ, Сорбовъ, тамъ жившихъ: они суть старожилы своихъ земель въ разсудительномъ значеніи" 1.

Дъйствительно, на основаніи показаній исторической этнографіи, разсудокъ требуетъ такого заключенія, что въчисль Тацить Свевовъ, которыхъ Тацить, отдъляя отъ другихъ чисто германскихъ племенъ, поселяетъ на самомъ съверъ Германіи, было больше славянскихъ, чъмъ германскихъ племенъ, и что напр. Ругіи соотвътствуютъ позднъйшимъ Ругенцамъ, а Лемовіи—Ляхамъ. Но нъмецкіе патріоты разселили германское племя отъ Балтійскаго моря даже до подножія Кавказа и отнюдь не допускаютъ, чтобы до прихода Гунновъ на этомъ пространствъ жили гдъ либо Славяне.

<sup>1</sup> Несторъ, II 423. Другой намецкій ученый Бистеръ «посладоваль мнанію Шлецера, точнае разсмотраль и опровергнуль та извастія, которыя представляють древніе писатели о существованіи издревла въ этихь земляхь племень Намецкихъ.» Исторія Пруссіи Пелица, М. 1849. стр. 1944—1944 гото Полица, М. 1849.

Такимъ образомъ, только послъ Гунновъ занявши будтобы нъмецкія земли, Славяне сохранили за ними прежнія нъмецкія имена. Въ половинъ 6-го въка Руги по прежнему называются Ругами и обозначаются племенемъ Готовъ. Византіецъ Прокопій вмъсть съ тъмъ называетъ ихъ Рогами.

Въ 10 и 11 въкахъ по датыни ихъ именуютъ по древнему: Ругіяне, Руги, Ругіякскіе Славяне; а островъ Ругіакскимъ, также Ругія, Ругіяна; и вмъстъ съ тъмъ пишется, народъ: Руяне, также Раны, Руны, Рены; а островъ Руя, Руяна, и Рана. Одинъ аббатъ (1149 года) прямо говоритъ, что страна и островъ у Нъмцовъ назывались Руяна, а у Славянъ Рана!.

Ясно, что послъднія имена, которыя употребляются, чьмъ позднье, тьмъ чаще, есть только сокращеніе Руги, Ругіяне и Ругія. Относительно же имени Рана можно и то полагать, что оно образовалось изъ другаго имени Славянъ Варны, Варины, Вераны, Враны.

Но это правописаніе тамъ не оканчивается. Въ тахъ же свидательствахъ находимъ имена острову и народу: Руты, Руссы, Руцци. Рутены, Руція, Рутенія, Веранія, Риванія и т. д.

Изо всего этого выясняется одно, что имя Ругія въ средніе въка писалось различно. Шлецеръ прямо говорить, что это происходило отъ извъстной всъмъ глупости писателей временниковъ средняго въка. Каченовскій объясняль это вольностію грамотъевъ и слово Руссія, поставленное въ житіи Оттона виъсто Ругія, относиль къ искаженію схваченному съ воздуха.

Казалось бы, что туть дело простое: древнейшее имя страны и народа, Руги, подверглось въ позднейшее время порче, которую букву за буквой легко проследить и въ конце концовъ все-таки придти къ заключенію, что коренная и правильная форма имени суть Руги; что въ первомъ столетіи по Р. Х. такъ называлось одно изъ Германскихъ, Свевскихъ племенъ, а после тоже самое имя принадлежало Славянскому племени, которое точно также имено-

The state of the s

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Шафарикъ: Славянскія Древности т. II, кн. III, стр. 124—126.

валось Ругами, оставивши и до сихъ поръ это имя въ островъ Рюгенъ; что, наконецъ, въ числъ измъненій имени Ругія употреблялось и Русія, Русь. Но нъмецкія мнънія, которымъ въ этомъ случат слъдовалъ и Шафарикъ, стараются доказать, что если Руги и могли именоваться Русью, то это была Русь ложная, ошибочная, сочиненная только невъжествомъ средневъковыхъ монаховъ или средневъковыхъ канцеляристовъ. Самъ Шафарикъ объяснилъ, что здъшнее Славянское племя называлось Раны, а островъ: Рана, то есть взялъ за истину одинъ варіантъ, оставивъ другіе безъ объясненія.

Повидимому, намъреніе противниковъ Рюгенской Руси заключается въ томъ, чтобы имя Руговъ оставить навсегда Нъмецкому племени, какъ его въковую собственность, и съ этою цълью превратить Славянъ-Руговъ въ отдъльное племя Рановъ, съ именемъ которыхъ уже никакъ невозможно связывать имя Руси. Такъ это теперь и утвердилось въ наукъ: оказалось, что Славянъ-Руговъ никогда не существовало, а существовали только Раны, при при при при предоставна предотравника предоставна предотравни предотра

Въ разръшении подобныхъ вопросовъ весьма не маловажны именно географическія показанія, къ которымъ мы п обратимся житкій сполод жи пітелянно ви птуплиядана жилі

Изъ всего Славянскаго побережья между Одрою, и Травою островъ Рюгенъ выдается далеко въ море и въ топографическомъ очертании своего съвернаго полуострова представляетъ весьма замътное сходство съ рогомъ. Впрочемъ, по своему положенію относительно береговаго материка весь островъ въ дъйствительности представляетъ Рогъ, то есть часть далеко выдавшуюся въ море. Въ древнъйшихъ народныхъ представленіяхъ словомъ Рогъ обозначался вообще всякій уголъ, даже сторона, крыло, бокъ войска, а вмъстъ этимъ же словомъ выражалось понятіе о кръпости, силъ, преимуществъ.

Обозначая уголъ матерой земли, выдающійся по берегамъ рѣкъ и моря, слово Рогъ въ Славянствъ принадлежитъ особенно топографическому языку южнаго края Россіи, между Днъстромъ и Днъпромъ, именно того края, гдъ существовали древнъйшія поселенія восточнаго Славянства. На Днъпръ Никитинъ Рогъ (мъстечко Никиполь) противъ Запорожскаго Великаго Луга; Мишуринъ Рогъ вблизи устья

Ворсклы, Кривой Рогь на Ингульць при впаденіи Саксагани; на Дньстрь Роги, Роген; вблизи Новыхъ Дубассаръ. Укажемъ еще Липовый Рогь вблизи Ржищева; урочища: Соколій, Синій, Острый, Плетеной Рогь и мн. др.

Нътъ ни малъйшаго сомнънія, что точно также и Балтійское Славянство наименовало приморскій уголъ своей земли Рогомъ, который по западному славянскому произношенію или по латинскому написанію прежде всего явился въ формъ Ругъ, какъ слово богъ-бугъ. Ръку Бугъ Запорожцы именовали Бокгъ и Богъ. Византіецъ Прокопій, получавшій свъдънія отъ южныхъ Славянъ, написалъ имя Роги въроятно полихъ же выговору.

На съверномъ моръ не одни Славяне такъ именовали морской уголъ своей земли. Французскій полуостровъ Бретань, западный уголъ Галліи, подобнымъ же образомъ прозывался Галльскимъ Рогомъ (Cornu Galliae), какъ и близлежащій противоположный ему полуостровъ Британіи тоже именуется и до сихъ поръ Корнуаллисомъ, Рогомъ Валліи<sup>2</sup>.

Приномнимъ къ этому, что Рогъ у древнихъ Славянъ вообще имълъ значеніе религіозно-символическое, почему у Балтійскихъ же Славянъ храмъ Радегаста въ городъ Ретръбылъ воздвигнутъ на основаніи изъ роговъ различныхъ звърей. Рога служили украшеніемъ храмовъ, служили священными сосудами. Рюгенскій истуканъ Святовида держалъ върукъ рогъ-сосудъ. Въ его храмъ въ числъ разныхъ другихъ священныхъ предметовъ находились и рога звърей, удивительные сами по себъ и по своей обдълкъ 3.

Все это объясняеть, что древныйшее название острова, страны и народа Ругь-Рогь несомныно Славянское. Естественно полагать, что и Тацитовы Ругін были Славяне и произведены въ Нымцевь только по случаю ихъ мыстожительства въ Германіи, имя которой, повторимь, вовсе небыло этнографическимь, а чисто географическимь, подобно Сарматіи или Скивіи.

<sup>1</sup> У Древанъ и въ Верхнихъ Лужицахъ вивсто о, неръдко употребляется у: дворъ-двуръ, полъ-пулъ.

<sup>2</sup> О. Тьерри: Исторія завоєванія Англіи Норманнами, І, 32.

<sup>3</sup> Г. Срезневскій. Изсладованія о языческомъ богослуженій древнихъ Славянъ Спб. 1848, стр. 40, 41, 146.

Изъ слова Ругъ, Ругія латинскіе и нъмецкіе писатели составили свое Руяна и быть можеть сокращенно Рана, Руяни, Руни, Раны, Рены. Вотъ эти прозванія по всей справедливости и должно почитать ложными или въ сущности сокращенными, онъмеченными, олатыненными изъ коренныхъ звуковъ Ругъ, Руги, Ругія, Ругіяне, Ругины.

Что же касается формъ, составленныхъ изъ того же корня и употреблявшихся также для обозначенія Рюгенской страны, каковы для народа: Рузи, Русси, Рутены, Рудены; и для страны Руція, Русція, Руссія, то эти формы идутъ уже отъ Славянскаго измѣненія корня Рогъ. Видимо, что народъ Руги именовалъ себя также и Рузи-Рози (Варягъ-Варязи, Фрягъ-Фрязи и т. д.) и уже отъ этого измѣненія произошло болѣе умягченное Руси, Русси и Русь, въ собирательномъ смыслѣ, такъ какъ по другому произношенію Рози, Роси, Росси, Россъ. Латинское письмо вмѣсто того нерѣдко употребляло Rutia, Ruthos, Ruthenos, Ruzen, Rutzen и т. под., такъ что Птоломеевы Рутикліи необходимо указываютъ на олатыненную форму Руси и обозначаютъ время (второй вѣкъ по Р. Х.), когда это имя было уже въ употребленіи.

Все это достаточно подтверждается именами мъстъ во всемъ Балтійскомъ Славянскомъ Поморьъ и особенно на островъ Рюгенъ и въ Помераніи.

Хотя прошло уже цълыхъ семь въковъ съ той поры, какъ Балтійское Славянство совсъмъ было систематически по нъмецки истреблено и изведено германствомъ, однако имена мъстъ и доселъ сохраняютъ о немъ весьма широкую память и конечно останутся въчными свидътелями, что вся эта страна принадлежала Славянамъ съ самыхъ древнихъ временъ.

Вотъ что разсказываетъ карта Помераніи, гравированная Николаемъ Гейлькеркіусомъ, въроятно, въ первой половинъ 17-го стольтія 1.

На этой карть островь Рюгень именуется по древнему Rugia. Какь извъстно онь состоить изъ нъсколькихъ полу-острововь и острововъ. Свверный полуостровъ называется Виттовымъ (Wittow).

<sup>1</sup> См. Приложеніе III.

На этомъ Виттовомъ полуостровъ протяжение съвернаго берега выдается къ востоку мысомъ, на которомъ показана Аркона. Отъ нея къ западу въ разстояніи полмили на свверномъ берегу полуострова находится селеніе Russevase, самое крайнее мъсто къ съверу; въ равномъ же разстояніи отъ Арконы на южномъ берегу находится Grote Vitte и также въ равномъ разстояніи отъ Арконы между этими двумя селеніями посрединь стоить Putgarten. Дальше къ западу отъ Russevase вблизи съвернаго берега находятся Swarb u Varnkevitz, Tresser vitte, Minnevitz, Darwitz, Granlitz, Crepitz и пр. Затьмъ полуостровъ образуетъ какъ бы косу (рогъ) въ направленіи къ югу, которая обозначена именемъ Derbueg, а ея конецъ именемъ Bugort: Въ числъ селеній ближайшихъ къ Арконь упомянемь: Wollin, Svittz, Drewolck и далве: Gronowervitz, Guselitz, Sudderitz, Lubkevitz, Woldenitz, Starrewitz, Lutkevitz, Bowhof, Kolehoff, Ruthos, Rutherock, Busen, Believen in m. no. 1981.

Проливъ называется Wittowitsche Fehr. Острова Devarnow, de Lubbe, Rassower srtrom. Въ самой срединъ полуострова показана Alten kirche.

На полуостровъ Ясмунтъ, который лежитъ южнъе Виттова и еще дальше выдвигается на востокъ, почти въ самой его срединъ находимъ опять селеніе Russevase, а выше его Воіstrin, потомъ Slubbenitz, Chlove (сравн. кіевскій Кловъ) Ruskevitz, Sallesitz, Valchzitz, Ratnevitz, Dubbitz, Strachevitz, Vitte, Lubtzitz, Rochenberg, Babbin и т. д. Заливъ съ востока наименованъ Pronerwyck.

На самомъ островъ встръчаемъ подобныя же имена и между ними: Verei, Grubno, Resse, Rugarten, Lubcow, Delan, Bliscow, Swatsin, Medow, Necla, Virevitz, Stolpe, Strowe, Lavenitz, Konitz, Liscow, Unrow, Ralow, Rugehoff, Bitegast, Suine, Ruse, Suantow, Siggelow, Sadow, Weltzin. Ръка Duvenbeke.

На материкъ точно также имена по большой части Славинскія и въ числъ ихъ Wolthoff, Woltckow, Woltkow.

Потомъ (мы будемъ идти по алфавиту): Resin, Resse, Riscow, Risnow, Ristow, Rochow, Rocow, Roggatz, Roggezow, Roggow (6 мъстъ), Roglow, Rogsow, Rosarn, Roschitz, Roscow, Rosegar, Rosengard, Rosemazow, Rosenfeld (4), Rosenhagen, Rosenow (3), Rosenthal, Roslasin, Rosow (2), Rosen

sentin, Rossin, Rossow, Rostin, Rostock, Rotten, Rottow, Rotznow, Rugarten, Rugehoff, Rugenwalde, Rusbertow, Ruschende, Ruse, Rushagen, Ruskevitz, Ruspernow, Russenfeld, Rustke, Rustorholtz, Rustow, Rutzenhagen (2), Rutznow, Rutzow! Фамиліи: Rusken, Ruste, Rustoken, Rostken, Ristoven, Roggenpane, Roggenbuke!

Затемъ встречается множество родныхъ или знакомыхъ по летописи именъ, въ числе которыхъ иныя могутъ объяснять имена Олеговыхъ и Игоревыхъ пословъ, какъ и некоторыя другія задачи и преткновенія нащей изыскательности.

Такимъ образомъ, въ отношеніи имени Рус и Рос, мы находимъ, что оно господствуетъ въ Померанской странъ и составдяетъ ен родное земское имя. Встръчается Руг и Рун, но несравненно ръже.

Этотъ географическій именословъ можетъ также доказывать, что вопреки ученымъ изслъдователямъ, писатели средняго въка вовсе не были такъ глупы и безграмотны и вовсе не ошибались, когда именовали такъ различно Рюгенскую страну и народъ. Это могло зависъть лишь отъ мъстожительства каждаго писателя, или отъ того обстоятельства, съ какой стороны онъ получалъ свои свъдънія объ островъ. Разные сосъди, по различію языка, различно и обозначали имя извъстной имъ страны. Пусть Нъмцы и западные люди писали и произносили это имя Руяна и Рана, но на востокъ, у насъ на Руси, оно могло быть извъстнымъ только въ формъ Руси. В плавини полько въ формъ Руси.

Изъ тъхъ же средневъковыхъ писаній 11 и 12 въка становится весьма очевиднымъ, что именемъ Руси они неръдко обозначали островъ Рюгенъ и тъмъ вводили въ заблужденіе послъдующихъ хронистовъ и изыскателей, кото-

The street white minerage our care of the day

<sup>1</sup> Имя: Раны, Рены, Руны, указываются только следующими названіями: Ranefelt, Rankevitz, Rantzow, Reinberg, Reineberg, Reineckehagen, Reinefeld, Reinekendorp, Reinewater, Reinnickendorp, Renekendorp, Renschow, Rentsin, Rentz, Rentzin, Ronnekendorp, Runow (5), Runtz.

Имя: Baрны: Varnkevitz, Varencamp, Varenhold, Varenhop, Warmin, Warnekow, Warnin, Warnitz, Warnow.

Варги: Varchland, Varchmin, Vargitz, Vargow, Warsin, Warsow, Warzin. Вагры—Wagrun.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> См. Приложение III, имена всъхъ мъстъ Померания

рые иныя свидътельства, принадлежащія Рюгенской Руси, относили къ нашей Восточной Руси. Таково весьма сомнительное свидътельство о посольствъ Ольги къ императору Оттону I въ 1959 г., съ просьбою о присылкъ проповъдниковъ для водворенія римской въры въ Россіи: здъсь Руги п Руссы смъщаны! эдиспеддой спационали почима

Таковы же свидътельства о нъкоторыхъ бракахъ нашихъ князей на нъмецкихъ княжнахъ, напр. бракъ Оды, родившей Вартеслава, и жившей по смерти мужа въ Саксоніи, откуда Вартеславъ былъ призванъ въ Россію на княженіе <sup>1</sup>.

Не въ Россіи, а у Поморянъ были князья Вратиславы и княжескія жены Иды!

Точно также и въ Исландскихъ сагахъ, по всему въроятію, существуетъ большое смъщеніе историческихъ обстоятельствъ и лицъ Рюгена и нашей Руси. Тамъ самыя древнъйшія сказанія, относимыя къ первымъ въкамъ христіанства, упоминаютъ уже о Русской Землъ и о Русскихъ князьяхъ. Положимъ, что ихъ должно относить къ болье позднему времени; но по близости связей и отношеній Рюгена съ Скандинавами должно также заключить, что Саги, покрайней мъръ древнъйшія, именуя въ своихъ повъстяхъ Русь, скоръе всего описываютъ дъла Рюгенской Руси. Этотъ вопросъ требуетъ еще внимательнаго разслъдованія:

Но вообще изъ всъхъ показаній средневъковыхъ писателей все-таки становится яснымъ одно, что Рюгенская страна именовалась также и Русью въ то самое время, какъ наша Русь прозывалась Греціею по той причинъ, что Христова Въра была принята ею изъ Греціи, а не изъ Рима.

Въ географическихъ сочиненіяхъ конца 16 вѣка островъ Рюгенъ прямо именуется Русія. Покрайней мѣрѣ такъ означено въ большой Космографіи, написанной въ городъ Идунбурктъ и переведенной на русскій языкъ въ 17 стольтіи. Въ географическомъ описаніи островъ называется княжествомъ Ругинскимъ и Ругійскимъ, а народъ—Ренами и Рутенами 2.

Эта Космографія составлена по старымъ писателямъ, начиная съ Плинія и Страбона и оканчивая Гельмольдомъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Карамзинъ. И. Г. Р. II, пр. 48.

<sup>2.</sup> См. Приложеніе П. Поме

Следовательно въ ней необходимо сохранились отголоски средняго века вместе съ тогдашними географическими именами. По ея свидетельству Ругійское княжество существовало особою областью отъ временъ князя Крита до смерти последняго князя Вратислава (1352 г.) и потомъ перешло во владеніе князей Померанскихъ.

Итакъ намъ теперь извъстно, что сами же нъмецкіе писатели средняго въка весьма точно говорять о весьма значительномъ торговомъ и промышленномъ развитіи всего балтійскаго Славянскаго побережья и особенно страны лежавмей въ устьяхъ Одры, вблизи острова Рюгена. Они же говорять, что въ Винетъ-Волдинъ постоянно, какъ свои люди, жили Греки, то есть Русскіе. Это было во второй половинъ одиннадцатаго въка и, конечно, тоже было и въ 10 и въ 9 въкахъ, такъ какъ торги и промыслы Поморянъ естественно должны были получить свое начало гораздо раньше. Тъже писатели говорять, что обитатели острова Рюгена, какъ и другихъ сосъднихъ острововъ, отличались всъми качествами истинныхъ Варяговъ, ни въ чемъ не уступая Норманнамъ-Скандинавамъ.

Дальше: разноръчивыя показанія тъхъ же писателей именуя Рюгенскую страну по своему Руяною и Раною, прозывають ее и Русью, то есть поминають настоящее Славянское ея названіе. Эта страна въ числь другихъ Славянскихъ балтійскихъ областей всегда составляла, такъ сказать, особое существо, независимое и самостоятельное, и славилась между всьми Поморянами древностію своего языческаго храма, первенствомъ своего бога, которому давала дань вся Славянская земля.

По словамъ Адама Бременскаго, Руги были храбръйшими изъвсьхъ Славянъ. Они могущественны и стращны, говоритъ льтописецъ, по любви къ нимъ боговъ, которыхъ они почитаютъ съ большимъ усердіемъ предъ другими. Вотъ почему и остальные Славяне почитали для себя закономъ ничего въ общихъ дълахъ не предпринимать безъ воли Руговъ. Все это свидътельствуетъ, что Руги были сильнъйшимъ и почетнъйшимъ племенемъ между Поморянами. Можно полагать, что въ сущности это была военная и необходимо морская сила всего Поморья, подобно нашимъ Запорожцамъ

относительно всего Русскаго юга. Вотъ по какой причинъ
объ нихъ упоминаетъ Плиній, Тацитъ, Птоломей и другіе
позднъйшіе писатели, говорившіе о здъшнихъ балтійскихъ
берегахъ. По той же причинъ и наша льтопись знаетъ въ
числъ своихъ Варяговъ особое племя Русь, откуда, по ея
словамъ и были призваны наши первые князья.

Къ этимъ балтійскимъ Русс, Росс, Руст, Рост, Рош, Руш, припомнимъ Кіевскую область рѣки Роси, Россы съ ея притоками Ростовица, Рошокъ, Росова, Роска и мѣстами Росава, Ростовка, Росоша, Росошки, изъ числа которыхъ два нослѣднія хотя и могутъ происходить отъ Розсоши или рѣчной развилины, но находясь вблизи теченія р. Роски п по сторонамъ селенія Ростовки, вѣрнѣе всего происходять отъ того же корня Рос. Присоединимъ сюда и Ружинъ, древній городокъ при р. Растовицѣ, отъ котораго пошла польская фамилія Ружинскихъ.

Какимъ образомъ и въ какое время Русь балтійская могла поселиться на берегахъ Днъпра, объ этомъ наши соображенія будутъ впереди. Но по именамъ мъстъ мы можемъ прослъдить даже ея дороги въ нашу сторону, останавливаясь только на ея коренныхъ звукахъ Руг, Рог, Рус, Рос и на именахъ ея родичей Велетовъ-Волотовъ-Лютичей съ ихъ священными словами Витъ, Радъ и различными другими именами Балтійскаго Славянства.

Начнемъ отъ устья Вислы.

Въ заливъ Фришъ - Гафъ, гдъ стоитъ Кенигсбергъ, находимъ, помимо Росъ-Гартена, Розенорта, Розенберга, Росбенъ, Руненбергъ, затъмъ Волитту, Волитникенъ. Дальше, по морскому берегу, Ротенецъ, Варникенъ, Росененъ, Варгенау. По географіи Бишинга: Растенбургъ, Рессель, Резинъ—старо-Прусская земля съ городомъ Ризенбургомъ.

Заливъ Куришъ - Гафъ, куда течетъ Нѣманъ, назывался Русною. На его косъ существуетъ древняя кръпость Росситенъ. Въ самомъ заливъ на южномъ берегу. Варгіененъ, Вилкамъ. На восточномъ берегу: Ругилъ, Варусъ, Руссъ, мъсто и рукавъ Нѣмана, который въ старину по всему теченію тоже назывался Русъ. На Нѣманъ

вблизи Тильзита Рагнить (срави. Рогивдь, Роживть). Внутри страны древныйши городь Россіены на р. тогоже имени, по Нъмецкимъ льтописямъ Rossigen, Ruschigen, по литовски Rosejnej. Далеко вверхъ по Нъману, за Гродно есть болото и ръка Росса, Рось, текущая рядомъ съ ръкою Сельвянкою; отъ ней перевалъ въ Ясельду, и въ область Припяти, и въ Зап. Бугъ, въ область Вислы. На Россь примътимъ города Россу и на ей притокъ Волковискъ и Ружану при р. Сельвянкъ.

Возвращаемся къ морю, гдъ по берегу находимъ Виндикъ, Рюценъ, Рутцау, Рицве р., Ротенъ, Рунцишкемъ, Виндаву городъ и ръку, иначе Вента, Ротгофъ; Варвенъ, Варзикенъ, озеро Девинъ, р. Рооге.

Затьмъ р. Двина Западная, имя которой прямо напоминаетъ морской притокъ Одера Дивина, Дивеновъ и ръку на островъ Рюгенъ Duvenbeke. Въ устъъ Двины стоитъ городъ Рига. По берегу Двинскаго залива Рутернъ, и внутри страны Руенъ, Руе озеро и ръчка, Рутенгофъ, Руйкелнъ, Рунге; островъ Руно. Дальше вблизи Ревеля острова Роге, сел. Роггонемъ, не говоря о Розенахъ, Венденахъ и Ваннахъ, Рестахъ и т. п. По Двинъ, не смотря на совершенное онъмеченіе этого края, все еще попадаются имена, напоминающія Русь и Ругъ, каковы: Рушонъ, Рушендорфъ, Ружелишка, Ругелишки, или Резица-Rositen, Резентово, древн. Ружборъ (Руцборхъ или Круцборхъ - Крейцбургъ). Возлъ Двины къ съверу отъ Друи отмътимъ озеро Роспу.

Надъ Чудскимъ озеромъ на морскомъ берегу — Варгелъ. Затъмъ входимъ въ ръку Нарову, которая при устът же соединяется съ р. Лугою посредствомъ ръки Расонь или Росонь. Потомъ встръчаемъ городъ Ругодивъ (Нарва), дальше по теченію сел. Роспедай, островъ Русини. Къ западу отъ выхода Наровы изъ озера сел. Русной, Рясенецъ, Ростади. Къ съверу отъ города Луги р. Рошакъ.

Нарова открывала путь черезъ Чудское озеро въ устье р. Великой къ Пскову, а такъ же и къ Изборску. Въ верховъяхъ Великой есть озеро Ресса.

Луга открывала путь къ озеру Ильменю подъ самый Новгородъ, и нътъ никакого сомивнія, что это былъ первый и ближайшій путь въ Новгородскую область изъ Варяжскаго моря. Туть въ началь мы встръчаемъ ръчку Вильку, ручей Веряжской.

Въ верху Луги на перевалъ въ Ильмень встръчаемъ р. Видогощъ, которая и течетъ въ Ильмень, рядомъ съ р. Веряндою и Веряжею. На самомъ верху Луги сел. Велегощъ и около р. Роговка, сел. Веряжино, Рогайцы, Радгощи Радовижи. У впаденія Мсты въ Ильмень р. Русская. На р. Мстъ одинъ изъ значительныхъ пороговъ носитъ имя Витцы. Въ Тихвинскомъ уъздъ: Ругуй, Ругійскій Мохъ—болото; р. Рагуша.

Само собою разумъется, что еще важнъе былъ путь черезъ Неву и Ладожское озеро въ Волховъ. Весь этотъ путь до верховьевъ Днъпра и Двины звучитъ именами, которыя не оставляютъ никакого сомнънія о присутствіи здъсь Балтійскихъ Велетовъ. Первое имя Волховъ, сопровождаемое по мъстамъ селеніями Вельсы, Вельцъ, Велья, Валимъ, Витка, Дымна, Варзино и вблизи Новгорода Валитова, Волыня, Вологово и т. п.

Дальше дорога изъ Ильменя къ Днипру именуется Ловотью, что перенначено тоже изъ слова Волоть, какъ и обозначается въ никоторыхъ литописяхъ, удерживающихъ даже форму Ловолоть. Притоки Ловати: Верготъ или Пола, Полисть, у сліянія которой съ Порусью стоитъ городъ старая Русь, Руса. Самый люсь Волковскій, Волконскій, Воковскій сохраняеть тоже намять о Волховь и Волоти, хотя по близкому сходству звуковъ, а еще болже по своему положенію, и даеть основаніе называть его люсомъ Волоковъля — учинов живопром ви комором драга

Верхъ Ловати близко подходить къ озеру Усвять гдъ стоитъ и древній городъ Усвять, Въсвять. Изъ озера течеть въ Двину ръка Усвячь и противъ нея въ Двину же течетъ Касиля, подходящая своимъ верхомъ къ самому Днъпру вблизи Смоленска, соименнаго многимъ мъстамъ въ землъ Оботритовъ и Лютичей. Отъ Усвята и Ловати недалеко течетъ ръка Лютиница, есть большое озеро Двиновилинское, и съ востока въ Двину впадаетъ р. Велеса. У Смоленска: Рясино, Волутина гора, Волино, а выше и дальше къ съверу за Касилею Словены.

Другой переваль изъ Двины въ Диъпръ лежалъ у Витебска. На приближеніи объихъ этихъ ръкъ, вблизи устья Лу-

чесы, текущей съ юга и верхъ которой, называемый Верхитою, подходитъ почти къ самому Дивпру, стоитъ древній городъ Витебскъ, Витвескъ, на ръчкъ Витбъ. Это имя сходно съ Видбеновымъ озеромъ на самомъ верху Двины, близъ котораго есть озеро и р. Волкита, Волкота, откуда и течетъ Двина.

Витебъ есть племенное названіе, такое же, какъ Дулебъ, Серебъ, Кашебъ, Гаребъ. Очевидно, что это первое имя Вятичей. Оно напоминаетъ Рюгенскаго Вита.

Къ свверу отъ Витебска, вблизи р. Дриссы, р. Варужа. Ръка Лучеса вытекаетъ изъ озера Бабиновичи, гдъ стоитъ и городъ Бабиновичи, имя очень любимое у Поморскихъ Славянъ, часто повторяемое и въ здъшнихъ мъстахъ. Переваливши на Диъпръ по Верхитъ, тотчасъ встръчаемъ по ту сторону Диъпра Росасну или Росану, мъсто и ръку, а ниже по Диъпру городъ Оршу, по древнему Ръша, слъдовательно измъненіе того же явука Росъ. Отъ Орши къ югу течетъ р. Прони, въ нее впадаетъ съ запада отъ стороны Диъпра Реста; къ востоку отъ Прони, течетъ Волчеса, объ впадаютъ въ Сожъ. Проня напоминаетъ Поморскаго Проне - Перуна. Вблизи: Славное, Рясна, Радомля, Вельчицы, Любежъ, Славяня (у Шклова). По Сожу: Волосовичи, Ветка, Радога, Волотово и пр.

Ниже по Дибиру встръчаемъ городъ Рогачевъ, вблизи виаденія Березины озеро Словенское, р. Вердичь, селеніе Добрагощи, Мыслій Рогъ. Потомъ на устьъ Сожа—Лоевъ, потомъ Радуль, Любечь, р. Тетеревъ, соименный Тетегом-у Мекленбургскому, р. Болгачь, Дымеръ, Лютежъ, Сваромье, Любка на Ирпени; Ветова Могила, Вътичи, при устьъ Десны.

У Кіева упомянемъ Кловъ. Выдубичи, которое сходно съ Видбскомъ — Витебскомъ и съ озеромъ Видбеновымъ; ниже Кіева ръка Вета. Затъмъ между Кіевомъ и р. Росью находится Витичевъ Холмъ, который несомивино праправнукъ Вита (Вит-ич-евъ), столь часто поминаемаго въ Поморьъ и особенно на островъ Рюгенъ.

Съ верхняго Дивира существуетъ переваль въ Оку по Угръ, гдъ у Дивира стоитъ городъ Дорогобужъ. Отъ Дорогобужа, направляясь вверхъ по р. Осмъ, попадаемъ въ р. Рославль, текущую въ Городсту, а съ нею въ Угру. Здлеь между Рославлемъ и Угрою замътимъ селеніе Вергово, по

другую сторону погостъ Бабиновскій. Въ верхъ Угры падаеть р. Демина, а отъ верха Осмы взялась Волста, текущая въ Угругия отб. абтий завад ви западатий западатий западатий.

На переваль изъ верхней Десны, отъ Брянска въ Оку течетъ Ресета (сравни Росситенъ на Куришъ-Гафъ), а рядомъ съ нею Вытебета, объ впадаютъ въ Жиздру, а эта въ Оку. Въ Ресету между прочимъ текутъ, Велья, Ловать, а у Вытебети есть селеніе Волосово и въ нее текутъ притоки Лютня, Серебетъ.

Въ этихъ же мъстахъ къ съверу отъ Жиздры течетъ въ Угру р. Ръса; на западъ отъ Жиздры въ Десну впадаетъ Ветьма — Витьма, а въ нее Волынъ; и на одномъ изъ ея притоковъ стоитъ селеніе Любегощъ.

Нѣсколько южнѣе существоваль другой переваль изъ Десны въ Оку отъ города Трубчевска. Въ этомъ мѣстѣ къ западу отъ Трубчевска на р. Судости стоялъ древній городъ Радогостъ (нынѣ Погаръ), отъ котораго неподалеку встрѣчаемъ рр. Рогъ, Бабинецъ, впадающія въ Судость; селенія Рогово, Витовка, у Десны Любецъ; вблизи тѣхъ же мѣстъ Росль, Расуха. Переволокъ въ Оку шелъ изъ Десны вверхъ по рѣкѣ Не-Русѣ, подходящей прямо къ р. Кромѣ, впадающей въ Оку выше Орла. На пути по Не-Русѣ встрѣчаемъ у озера селеніе Радогощъ, также Бабинецъ, Волоконское.

Изъ Десны, впадающая въ нее ръка Сеймъ также открывала путь и къ верхней Окъ, и къ верхнему Дону и Донцу; не потому ли дано ей и это имя, означающее союзъ, соединеніе. Изъ Сейма къ самому верховью Оки можно было пройдти Сваною, на одномъ изъ верхнихъ притоковъ которой стоитъ селеніе Расторогъ. Пониже Сваны въ Сеймъ впадаетъ Волынка, а еще ниже Руса. Ниже впаденія Сейма въ Десну, на притокъ Десны, называемомъ Пулка, замътимъ древнее селеніе Влъстовитъ, или Блъстовитъ, иначе Блестовътье, а съвернъе—Волосковцы.

На переваль изъ Оки въ верхній Донъ обращаєть на себя особое вниманіе имя Рясь, которое распространяєтся на здішнее поле-степь (Рясское поле) и на многія небольшія ръки, называємыя Рясами, и даєть также названіе городамъ Рязани и Ряжску, или собственно Рясани, Рясску. Здещняя переволока изъ Оки въ Донъ существовала еще въ 1502 г., когда Московской государь Иванъ Васильевичъ, отпуская изъ Москвы Турецкаго посла, приказывалъ Рязанской княгинъ Аннъ проводить посла по своей землъ: "Отпустилъ я судномъ, писалъ онъ, посла Турецкаго до Старой Рязани; а отъ Старой Рязани ъхать ему Пронею вверхъ, а изъ Прони къ Пранову (нынъ р. Ранова), а изъ Прановой Хуптою вверхъ до Переволоки, до Рясскаго поля... Переволокою Рясскимъ полемъ до ръки до Рясы", текущей въ Воронежъ за прановой въ

Нѣтъ никакого сомнѣнія, что этотъ переволокъ существоваль отъ глубочайшей древности, которая и на этомъ мѣстъ поминаетъ уже знакомыя намъ Велетскія имена, Проню и Пранову, указывающія несомнѣнно Велетское имя Перуна.

Рѣка Проня и впадающая въ нее Пранова подходятъ своими истоками къ истокамъ Дона, гдѣ встрѣчаемъ селеніе Валщуту у озера Ивановскаго. Замѣтимъ также нѣкоторые притоки Прони, лѣвые: Вилинка, Катагощъ, Ерополь, Лютикъ; правые: Аспнецъ, Ясменка, Виленка, Роговая, Волосовка, Келецъ, Калузевка, Литогощъ, Лютикъ.

Вблизи впаденія Прони въ Оку встръчаемъ селеніе Перкино, а дальше внизъ по Окъ Старую Рязань, древньйшую столицу Рязанскаго края. Неподалеку еще ниже въ Оку впадаетъ р. Пара, вытекающая съ той же вершины, которая именовалась Рясскимъ полемъ, откуда къ Дону текутъ Воронежи и Рясы, а въ Оку Проня, Пранова, Пара. На этой вершинъ, на верху Пары и ея притока Верды, находимъ селеніе Витищи, а также Троицкіе Расляи, довольно точно намекающіе, откуда образовалось и самое слово Рясъ, соотвътствующее Расу и Росу, какъ и рожденная отъ него Рясань - Рязань, соотвътствующая Расони или Росони, соединяющей на съверъ Нарову и Лугу, и Росани Диъпровской, текущей съ одной вершины съ Пронею же, притокомъ Сожа.

Къ востоку отъ этой Рязанской мъстности за ръкою Цною жили уже Буртасы, какъ на это указываетъ и текущая тамъ р. Буртасъ. Замътимъ, что въ озерной области къ съверу отъ Рязани сохраняется намять объ Ильменъ, какъ теперь

. That was pressentation within

kapansudur Mi PorPr VI, onpo 563.

называется одно небольшое озеро, находящееся подлъ Великаго, и отъ котораго дадъе на востокъ лежить озеро Орса-Ариса-Ираса, напоминающее здъсь же обитавшихъ древнихъ Аорсовъ, а вмъстъ съ тъмъ и имя Русь. По этой Озерной области протекаетъ ръка Пра, а въ нее на истокахъ впадаетъ р. Варна. Ниже мы увидимъ, что эти озера, въ качествъ одного большаго озера, были извъстны еще Геродоту:

Замъчательно, что и подъ Муромъ течетъ въ Оку и впадаетъ нъсколько ниже города р. Велетьма, отъ верха которой начинается верхъ Варнавы, текущей въ противоположную сторону въ Мокшу, такъ что и самый городъ Елатьма, Елатомъ, стоящій въ этихъ же мъстахъ, на Окъ, выше Мурома и пониже впаденія Мокши, быть можетъ, только испорченный по-мордовски Вельтъ, Волотъ.

Возвращаясь къ съверу, нельзя забыть, что въ Новгородской Деревской Пятинъ существовалъ городъ Дъмань, Деменъ, стоявшій на прямомъ пути отъ Новгорода къ верхней Волгъ, соименный Померанскому Демину, на что указывалъ еще Каченовскій.

На съверной сторонъ Ладожскаго озера существуетъ р. Рускода, Рускіада и мъсто Рускоерве. Помянемъ: Росо-Мохъ, болото въ Повънецкомъ уъздъ, Олонецкой губ.; Росляково на мъстъ древняго Бълозерска, Рослякову Губу въ Кольскомъ заливъ: Ругозерскую Губу въ Бъломъ моръ на Корельскомъ берегутици по и задил у

Съверная Двина, подобно Западной, несомивню также приняда свое имя отъ промышленныхъ и предпримчивыхъ Велетовъ, которые ходили какъ видно въ устъе Печоры, пбо за Святымъ Носомъ, на Тиманскомъ берегу, не доходя Печоры, въ море впадала ръка Венть иначе Велть, между ръчкою Горностаемъ и ръкою Колоконковою; откуда, пройдя мысъ Русскій Заворотъ, входили въ Губу Печорскаго устъя.

Это на востокъ къ Печорскому краю; а на западной сторонъ Ледовитаго Поморья существуетъ даже Волитово городище въ заливъ, который именуется Варангскимъ, Варенскимъ. Объ этомъ городищъ въ 1601 г. нашъ посланникъ Ржевскій разсказывалъ Датскому королю Христіану IV, по пре-

данію Лапландскихъ старцевъ, следующую повесть; "Былъ нъкогда въ Корелъ и во всей Корельской землъ большой владътель, именемъ Валитъ, Варентъ тожъ, а послушна была Корела къ В. Новгороду съ Двинскою землею и посаженикъ былъ тотъ Валитъ на Корельское владънье отъ Новгородскихъ посадниковъ... Онъ самъ собою былъ дороденъ, ратный человъкъ и къ рати необычный охотникъ: то у него быль большой промысль, что рать... и побиваль Нъмець. Мурманскую землю (Мурманскій берегъ) Нѣмцы отстоять не могли, онъ привелъ ее подъ свою власть... А въ Варенгь, на побоищь Ивмецкомъ, гдъ Варенгской льтній погость, на славу свою, принесши съ берегу, своими руками положиль камень, въ вышину отъ земли есть и нынъ больше косой сажени; а около его подалъ выкладено каменьемъ, кабы городовой окладъ въ 12 ствиъ; а названъ былъ у него тотъ окладъ Вавилономъ; а тотъ камень и по сейчасъ слыветъ Валитовъ камень. Такой же городъ въ 12 стънъ былъ у него и въ Коль, но разоренъ, какъ острогъ дълали. А межъ Печенги и Пазъ-ръки есть губа морская, вышла въ берегъ кругла; а середь ее островъ каменъ высокъ, кругомъ сверху ровенъ: тутъ у него для кръпости и покоя вмъсто города было". Это и есть Волитово городище 1.

Память объ этихъ исполинахъ Волотахъ сохраняется въ урочищныхъ названіяхъ по преимуществу въ съверной половинъ нашей страны, на съверозападъ отъ верхней Оки и верхняго Дона. Такъ и на соединеніи Ладожскаго озера съ Съверною Двиною и стало быть съ Ледовитымъ моремъ, посредствомъ Сухоны, существовало преданіе, что около Вологды и Кубенскаго озера и около текущихъ тамъ ръкъ обиталъ нъкогда народъ Волоты-исполины, отъ которыхъ получила имя и самая Вологда?

1 0 - 0 100 10 10 100 1

<sup>- 1</sup> Истр. Караманна, ХІ, пр. 56.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> По народнымъ преданіямъ (въ Сибири) племя Волотовъ заживо ушло въ землю. Его остатки народъ видитъ въ костяхъ допотопныхъ животныхъ. Большіе могилы-курганы на верховьяхъ Западной Двины народъ называетъ Волотовками, относя ихъ къ тъмъ же великанамъ. Волотами и теперь называютъ очень рослыхъ людей. Въ южномъ говоръ Волотъ измъняется въ Велетъ, Ве́летень, то есть сохраняетъ свою западную форму.

А въ самомъ Новгородъ, въ его улинахъ и другихъ мъстностяхъ, мы находимъ имена довольно върно указывающія, отъ какой стороны, если не возродилась, то во многомъ зависьла его промышленная и торговая жизнь. Самое старое Новгородское мъсто называется Славно. Это былъ Славянской конецъ города, гдъ находилась улица Варяжская, Щетиница отъ Штетина, Рогатица, ручей Витковъ. Этотъ конецъ рядомъ съ Плотницкимъ концомъ лежалъ на правомъ берегу Волхова, т. е. на нашей восточной Русской сторонъ.

На западномъ лъвомъ берегу, гдъ находится Кремль, ближе къ Ильменю жили Прусы въ Прусской улицъ, заселившіе свое місто, прійдя отъ запада рікою Лугою. Здісь же, въроятно, жили и Депгуницы-Латыши съ ръки Двины, которая по ихъ выговору - Daugawa. Потомъ упомянемъ Росткину улицу, указывающую на Ростку, какъ на селеніе отъ балтійскаго Ростока. Съ конца города отъ Ладожскаго пути по Волхову находилось урочище Звъринецъ, которое по всему въроятію ведеть свое имя отъ Звърина, ибо трудно себъ представить, чтобы здъсь находился въ половинъ 11-го в. зоологическій садъ. Скоръе всего это быль малый Звърпнъ-Звъринецъ, по подобію: Дътинъ-Дътинецъ. Такъ точно по всему въроятію образовалось имя Чудинцевой улицы отъ Чудинца, отдъльнаго поселка Чуди, находившагося на томъ же краю города. Припомнимъ еще урочища Витославичи, Перынь, Волосово и Ракомъ или Рокомъ, напоминающій Рюгенскую Аркону, имя которой дошло до насъ въ ея латинонъмецкой передълкъ. Теперь есть сел. Ракомо верстахъ въ 12-ти отъ Новгорода между озеромъ и ръкою Веряжею, на ея протокъ въ озеро, который быть можетъ именовался Ракомо. Древнее Ракомо, гдъ сълъ во дворъ Ярославъ и избилъ созванныхъ сюда Новгородцевъ, находилось, по свидътельству лътописи, надъ Волховомъ, въ 3 верстахъ отъ города, къ озеру Ильменю, что приближается къ упомянутому протоку.

Представивь этоть краткій и бъглый очеркъ географическихъ и топографическихъ именъ нашей страны, которыя содержать въ себъ указанія на слъды очень древняго пребыванія въ нашей странь людей поклонявшихся Виту, Радегосту, Перуну подъ именемъ Прона или Прана, носившихъ имя Волотовъ, Велетовъ, Вендовъ, Руговъ-Роговъ, Русовъ-Росовъ и т. п., мы однако вовсе не настанваемъ, что всъ

приведенныя имена непременно обозначають только следы этихъ Волотовъ. Мы впередъ соглашаемся, что иныя изъ этихъ именъ принадлежатъ: общимъ основамъ топографическаго языка у всъхъ Славянскихъ племенъ, какъ и у другихъ родственныхъ съ ними народовъ; иныя образовались уже въ слъдствіе преданій о давнемъ господствъ Волотовъ, въ следствие перенесения именъ на новыя селитьбы и т. д. Но мы не можемъ оставить безъ вниманія того обстоятельства, что приведенный имена, сходныя съ именами далекаго Балтійскаго Поморья, разсъяны преимущественно въ такихъ честахъ, которыя служили тоже преимущественно торговыми и промышленными дорогами и какъ бы узлами, связывавшими разнородное населеніе страны. Мы видёли, что важивищие перевалы отъ Ладоги къ Кіеву, отъ верхней Двины и верхняго Дивира къ верхней Окъ, отъ средней Оки къ верхнему Дону, -больше, чъмъ другія мъстности, служать свидътелями, что здъсь нъкогда, задолго до нашей исторіи, проходила другая исторія, о которой нътъ книжныхъ пзвъстій и есть только нзвъстія извлекаемыя отъ именъ зем'ян и воды.

Для историка въ этихъ именахъ, обнаруживается какой то особый геологическій слой особаго историческаго періода, заслуживающаго во всякомъ случав подробнъйшаго пзслъдованія. Наша льтопись очень помнитъ, что Радимичи и Вятичи, распространившіеся по Сожу, по Деснъ и Окъ, пришли отъ Ляховъ. Но когда это случилось и отъ какихъ Ляховъ они пришли, объ этомъ она не говоритъ ни слова, называя Ляхами и Повислянъ, и особенно Поморянъ и Лутичей-Велетовъ. Мы знаемъ еще, что Радимичи и Вятичи платили первымъ князьямъ дань щлягами, т. е. монетою Англосаксонскаго происхожденія, тою монетою, которая въ свое время ходила въроятно по всему Балтійскому Поморью.

Воть историческія свидьтельства, открывающія, что наши связи съ этимъ Поморьемъ могли и должны были существовать и безъ помощи: Скандинавовъ, ибо пришедшіе къ намъ Радимичи и Вятичи, въроятно поклонники Рад-Госта и Свъто-Вита, необходимо сами собою тянули эти связи изъ стараго въ новое свое отечество.

Затемъ самый ихъ приходъ никакъ не могъ быть нашествіемъ въ родъ татарскаго и вообще кочевническаго. Скоръе всего ихъ приходъ совершался темъ же порядкомъ и подобными же путями, какъ совершался Русскій приходъ въ Сибирь. Теперешній Монгольскій или Китайскій льтописецъ очень върно скажетъ, что Сибирское населеніе пришло отъ Россіянъ, но въ какое время, въ какомъ году, — на это Сибирскій льтописецъ ничего не отвътитъ. Русскій народъ шелъ въ Сибирь до сего дня почти 300 льтъ, сколько охотою и еще больше по указамъ правительства.

Сколько же въковъ шли Радимичи и Вятичи не по указамъ правительства, а по своей доброй воль, быть можетъ въ слъдствіе домашнихъ междоусобій или вслъдствіе простой тъсноты населенія и почему сюда же не шли ближайшіе Скандинавы? Правда Готы попытались было идти, но на югъ, къ Черному морю, и были скоро выгнаны Гуннами.

Въ наши съверныя мъста шли одни Славяне, конечно, по той причинъ, что весь югозападный край нашей страны искони былъ занятъ Славянствомъ же, и что весь Финскій съверовостокъ почитался для Славянскаго населенія, какъ бы собственною дорогою, проложенною съ незапамятныхъ временъ, по которой, какъ видно, это населеніе не пропускало ни кого, никакихъ Скандинавовъ, всегда защищая этотъ уголъ, какъ собственную родную землю.

Переселеніе сюда Славянства и если Славянства не угодно, то вообще чужихъ людей, засвидътельствовано, какъ увидимъ, еще Геродотомъ и началось по его словамъ лътъ за 30 до похода на Скибовъ Персидскаго Дарія, то есть въ половинъ шестаго стольтія до Р. Х. Такимъ образомъ преданія о заселеніи нашей страны пришельцами уходятъ въ древность глубже, чъмъ преданія о начальной исторіи Германскихъ племенъ.

На основаніи этихъ преданій можно вполнѣ вѣровать, что наши связи съ Балтійскимъ Славянствомъ отъ самой глубокой древности не прекращались ни на одну минуту и къ 9-му вѣку потому сдѣлались больше и прямѣе извѣстными, что съ этого времени исторія стала передвигаться на сѣверъ и лѣтописцы стали больше писать о дѣлахъ сѣвера.

Кромъ преданій, остомъ же свидътельствують и географическія показанія древнихъ. Въ первомъ въкъ по Р. Х. по словамъ Плинія и Тацита на съверъ Европы подлъ Англовъ живетъ народъ: Варины, мъсто котораго обозначается именемъ ръки Варновы, на которой стоитъ теперешній нъмецкій Ростокъ, сохранившей досель память о своихъ древнъйшихъ обитателяхъ.

Въ концъ втораго въка географъ Птоломей подтверждаетъ это. Въ половинъ шестаго въка Готскій историкъ Іорнандъ говоритъ, что на берегу Океана, тамъ, гдъ тремя устьями впадаетъ въ него р. Висла, живутъ Видіоаріи— Види-Варіи—смъсь людей разныхъ племенъ. А въ промежуткъ этого времени, въ половинъ третьяго въка, получаемъ извъстіе отъ историка Зосима, что въ нашемъ Черноморскомъ краю существуетъ народъ Вораны, который по соглашенію съ Воспорцами руководитъ морскими набъгами на Римскія Черноморскія области.

Если въ это же время на Черномъ морѣ дѣйствовали и Готы, пришедшіе въ нашу страну съ Балтійскаго моря, то почему бы не придти къ намъ съ Балтійскаго же моря Варинамъ (Вирунамъ, Варнамъ; Веринамъ, Веранамъ) названнымъ теперь Воранами. Очевидно, что эти имена отъ перваго до шестаго вѣка включительно обозначаютъ въ олатыненной и огреченной формѣ тоже самое имя, которое у нашихъ Славянъ произносилось: Варягъ. Такимъ образомъ странствованіе Варяговъ по нашей землѣ заявлено уже исторією въ половинѣ третьяго вѣка по Р. Х.

Изслъдователи-норманисты, которымъ конечно не понравится такая древность нашихъ Славянскихъ Варяговъ, потребуютъ иныхъ свидътельствъ, самыхъ всестороннихъ и полныхъ, такъ чтобы прямо и подробно было разсказано какъ, откуда именно, когда пришли въ нашу страну эти Варины—Вораны. Безъ того они ничему не повърятъ. Но на какихъ же подробностяхъ держится все ихъ утвержденіе, что призванные Варяги были Скандинавы?

Впрочемъ истина и въ густомъ лъсу предубъжденій непремънно сверкнетъ своимъ непобъдимымъ свътомъ и хотя на минуту озаритъ темный и трудный извилистый путь, направленный къ ея же познанію. Г. Погодинъ, разсуждая о томъ, какъ Новгородцы объяснялись съ Варягами - Русью,

доказываетъ, что это было очень просто, пбо "Норманны и Славяне искони жили рядомъ, въ сосъдствъ по Балтійскому морю и въ незапамятныя еще времена обмънялись многими словами.... Нъкоторыя племена по сосъдству-даже смъшались, такъ-что ихъ разобрать трудно. Въ дружинахъ Норманскихъ — всегда было оченъ много Славянъ: Самъ Гельмольдъ свидътельствуетъ, продолжаетъ уважаемый историкъ, что "Маркоманнами называются обыкновенно люди, отовсюду собранные, которые населяють Марку. Въ Славянской землъ много Марокъ, изъ которыхъ не последняя наша Вагирская провинція (это во второй половинь 12 стольтія) имьющая мужей спльныхъ п опытныхъ въ битвахъ, какъ изъ Датчанъ, такъ и изъ Славянъ". 1.

"Флотъ Норвежскій, продолжаеть г. Погодинь, приплывавшій во Фризію состояль, по свидьтельствамь, изъ Датчанъ, Норвежцевъ и даже Оботритовъ. Въ экспедиціи противъ Англіи 857 г. было много Вендовъ". Но послъ словъ Гельмольда о Вагирской провицціп, искони населенной Славянами, г. Погодинъ прибавляетъ слъдующія достопамятныя слова: "Чуть ли не въ этомъ углу Варяжскаго моря, чуть ли не въ этомъ мъстъ Гельмольда, заключается ключь къ тайнъ происхождения Варяговъ - Руси: Здъсь соединяются вмъстъ и Сдавяне и Норманны и Вагры и Датчане, и Варяги, и Ріустри, и Росенгау. Еслибъ, кажется одно слово сорвалось еще съ языка. Гельмольда, то все стало бы намъ ясно, но, въроятно, этого слова онъ самъ не зналь!<sup>42</sup>.

r<del>estructed</del> in this part of the state of th

<sup>. 1</sup> Воть почему и Дитмаръ въ 10 въкъ указываеть, что въ Кіевъ во множествъ жили Даны.

<sup>2</sup> Изследованія II, стр. 523... и почен україни отпер други почен. Въ последнее время г. Погодинъ такъ видоизменяетъ эту нерешительную догадку о происхождения Руси:

<sup>«</sup>Не заселены ли были первоначально Датскіе острова Славянами, точно также, какъ сосъдній островъ Рюгенъ и все Поморые балтійское, Померанія, — а впоследствій уже переселилось въ нихъ изъ Норвегій племя Славянское или. Готское, которое совершенно покрыло первыхъ поселенцевъ? Взаимнос вліяніе наржчій и знакомство Норманновъ и Славянъ между собою облегчаеть уразумание и сношений Новгородскихъ Славянь съ Варягами. Здёсь могуть кажется примириться всъ мненія о происхождении Руси».... Не понятно, для какой надобности двлать такія предположенія, когда Исторія Балтійскихъ Славянъ несомивнио и до

Ничего нътъ удивительнаго, что Гельмольдъ, писавшій свою хронику около 1170 г., т. е. спустя слишкомъ триста лътъ послъ указаннаго нашею лътописью призванія Руси, никакого слова не зналъ объ этомъ событіи, для насъ очень важномъ, а для тамошней страны весьма обыкновенномъ и рядовомъ. Въ то время и въ тамошнихъ мъстахъ военныя дружины созывались и призывались чуть не каждый день отовсюду, гдв только онв славились своею отвагою. Удивительные всего то обстоятельство, что при такой совокупности несомивнныхъ западныхъ свидътельствъ о коренномъ Варяжествъ во всъхъ смыслахъ нашихъ Балтійскихъ Славянъ, мы совстмъ отвергли, и совстмъ позабыли ясное, точное, прямое свидътельство нашей собственной льтописи, указывавшей несомнительно, что Варяги-Русь обитали на Балтійскомъ Славянскомъ Поморьв, въ углу, по сосъдству съ Датчанами и Англами, и что оттуда призваны князьяси постань, воположения положе положения ин

Если это точное свидътельство вполнъ и также несомнънно подтверждается именами населенныхъ мъстъ, въ которыхъ звуки Рус—Рос являются родными и наиболъе распространенными именно въ томъ же Славянскомъ углу
Варяжскаго Поморья, то спрашивается, какихъ же еще
нужно основаній, дабы утвердить простую и вполнъ въро-

очевидности распрываеть, что Славяне испони въковь жили на своихъ изстахъ по всему южному балтійскому побережью съ островомъ Рюгеномъ включительно, и всегда находились въ постоянныхъ связяхъ, дружескихъ или враждебныхъ, и съ Датчанами и съ Намцами и Норвеждами и со всамъ Балтійскимъ Поморьемъ.

Славние имъли поселенія на всёхъ берегахъ Поморья, даже въ Брятаніи. Точно такъ и Скандинавы имъли поселенія въ Славянскихъ зенляхъ, каковъ напр. былъ Іомсбургъ, кръпость Воллина-Винеты. Относительно мѣста, гдѣ жили Несторовы Варяги-Русь, г. Погодинъ, въ томъ же сочиненіи, поддерживаетъ мижніе Ломоносова: «Я стоялъ за происхожденіе, говоритъ онъ, а не за обиталище, и оставлялъ этотъ вопросъ открытымъ... Вопросъ остается такимъ и теперь (апрѣля 7, 1874 г.), и я думаю только, что Норманскую Варяговъ-Русь въроятнъе искать въ устьяхъ и низовьяхъ Нъмана, чъмъ въ другихъ мѣстахъ Балтійскаго Поморья».

Таковы окончательныя соображенія самаго горячаго изъ защитниковъ-Норманской теоріи. См. «Борьба не на животъ, а на смерть съ новыми историческими ересими». М. 1874. стр. 156, 390.

атную истину, что Варяги - Русь были прямые Славяне съ острова Ругіи или Русіи, что Варяги въ собственномъ смысль, какъ разумьеть ихъ наша первая льтопись, были тоже прямые: Славяне изъ того Балтійскаго угла, между Одрою и Лабою - Эльбою, гдъ ихъ имя, Варины, Варны, вивсть съ именемъ Руги, было извъстно съ глубокой древностили атуп допексивания и ари

Какъ иначе, если не Славянствомъ Руси мы объяснимъ слова лътописца: "Тъ люди Новгородцы отъ рода Варяжска, а прежде были Славяне." По тъмъ городамъ, въ Новгородъ, Полоцкъ, Ростовъ, Бълоозеръ, Муромъ, пришельцы суть Варяги, а туземцы были въ Новгородъ Славяне, въ Полоцкъ Кривичи, въ Ростовъ Меря, на Бълоозеръ Весь, въ Муромъ Мурома. Въдь и о Ростовъ, Бълоозеръ, Муромъ, лътописецъ тоже разумъетъ, что тъ люди теперь отъ рода Варяжска, а прежде были Меря, Весь, Мурома.

Следун простой логикъ, норманская школа населила всъ эти города Норманнами, отчего само собою образовалось цълое племя Норманновъ, которое по этому говорило до конца 12 въка своимъ Норманскимъ языкомъ, а потомъ вдругъ изчезло и не оставило никакихъ слъдовъ, ни въ плени, ни въ языкъ. Чудеса! Говорятъ, что это скандинавское племя ославянилось. Но положимъ, что такъ случилось въ Славянскихъ городахъ. Отчего же оно ославянилось у Мери, у Веси, у Муромы? Тамъ оно должно было превратиться въ Мордву, если въ Славянскихъ городахъ превратилось въ Славянъ. Очевидная и яркая несообразность, никакъ необъяснимая Норманствомъ Руси и безъ всякаго труда и вполнъ объяснимая ея Славянствомъ. И Меря, и Весь, и Мурома, и всв инородцы, куда пришли Варяги, заговорили не по Нормански, а по Славянски, и сделались чистыми Славянами безъ примъсн Норманства оттого, что насельники этихъ Финскихъ мъстъ, Варяги, были сами чистые Славяне тоте влядявато и одинатибо везя в лио втиропот, я

Вообще смысль этого льтописнаго свидътельства нельзя опредълять временемъ призванія Рюрика, какъ оно показано льтописью. Это, напротивъ, по всему въроятію, очень далекое преданіе о Варяжской Славянской колонизаціи на нашемъ Финскомъ съверъ, проходившей съ особою силою отъ предпріпичнваго Славянскаго Балтійскаго Поморья.

На это прямо указываетъ древнее имя Новгородцевъ, Славяне, упоминаемое на томъ мъстъ уже Итоломеемъ во 2 въкъ по Р. Хр. Ставане, Суовене, которое родилось и распространялось только на западъ, возлъ Нъмцевъ, упоминаемыхъ еще раньше Ю. Цезаремъ, Тацитомъ и Плиніемъ. Въ соотвътствіе этому и Финны даже до сихъ поръ называютъ Русскихъ Венами, Венелайне, Виндлайне, то есть именемъ, которое искони принадлежало Славянамъ Балтійскимъ.

Такимъ образомъ нервый Славянскій поселокъ въ Новгородской странъ долженъ существовать покрайней мъръ во времена Птоломея, а по здравому разсудку и гораздо раньше, такъ какъ Птоломей пользовался свъдъніями болье древними, чъмъ когда писалъ свою географію.

Поселеніе Руси на берегахъ кіевскаго Дивпра точно также должно относиться къ очень далекому времени, къ тому времени когда проторенъ былъ путь по Дивпру посредствомъ Двины и Невы съ Балтійскаго Поморья къ Черному морю. А потому Роксоланы, защищавшіе Скноовъ противъ Митрида Великаго, быть можетъ, вовсе намъ не чужіе и вовсе не круглые степняки, какъ ихъ представляютъ незнавшіе или очень мало ихъ знавшіе писатели латинскаго въка.

Во всякомъ случав эту свдую древность настоятельно требуется осмотрать по всямъ угламъ, чтобы разъ навсегда окончательно рашить, что она совсямъ намъ чужая. Необходимо, по заващанію Ломоносова, раскрыть, опредалить въ нашей исторіи то участіє, какос разные древніе народы, жившіе въ нашей странъ, принимали "въ составленіи Россіянъ". Съ этою цалью, "должно пріобрасти обстоятельное по возможности знаніе этихъ народовъ, дабы увадать ихъ древность и сколь-много ихъ дала до нашихъ предковъ и до насъ касаются". Намъ скажутъ, что въ этой области, нельзя пріобрасти ничего кромъ вароятныхъ догадокъ.

Дъйствительно, одно это орудіе мы и имъемъ въ своихъ рукахъ для разъясненія древнихъ отрывочныхъ и скудныхъ показаній о нашей странь и о народахъ въ ней обитавшихъ. Но всякія изысканія и изслъдованія, по недостатку прямыхъ и положительныхъ свидътельствъ, всегда начинаются съ догадокъ. Такъ начались и изысканія о Скандинавствъ Руси, доставившія весьма скудный и очень сомнительный

матеріаль для познанія нашей древности. По приказанію Шлецера, вовсе не желая разбирать наше доисторическое дъло, мы остановились на первомъ шагу обыкновенной изследовательности и самонаденно утверждаемъ; что дальше идти не зачвив, потому что впереди всего тутъ стоить не оффиціальный документь, а догадка. Мы забываемь, что догадка въ исторіи во многихъ случаяхъ бываетъ основательные и достовырные всякихы "документовы". Вы сущности она есть первый пріемъ критики. И только посредствомъ строгой и всесторонней критики мы и можемъ возстановить нашу древность во всей ея исторической правдъ. Досель наша критика была пристрастна и односторония. Она допрашивала только одного свидътеля, Скандинавовъ. не слушая другихъ, или выслушивая этихъ другихъ съ пристрастіемъ въ пользу. Скандинавовъ. Очевидно, что такое поведение нашей критики никогда не можеть привести насъ къ правдъ. Очевидно, что для правдиваго отношенія къ дълу необходимо съ одинаковымъ вниманіемъ выслушать всёхъ свидетелей. Напрасно только говорять, что здась всь вопросы должна рашить одна лингвистика. Она уже потому затруднится ръшить эти всь вопросы, что полеея изыскательности въ этомъ случав ограничивается почтя одними только собственными именами, всегда перепорченными выговоромъ и написаніемъ. Напротивъ, здъсь еще необходима критика этнологическая, для которой лингвистика можетъ служить только опорою, иногда вполны надежною, пногда весьма сомнительною.

Общіе законы развитія народной жизни, въ зависимости отъ положенія страны, отъ характера ея природы; всемірно-историческіе законы народныхъ связей и отношеній; логическіе законы самой жизни каждаго народа относительно первыхъ началъ и свойствъ его быта; законы, экономическіе и другіе, по которымъ совершаются разселенія и переселенія племенъ, такъ какъ въ этомъ случав средневъковая исторія самовольно или переселяетъ цълые народы или истребляетъ ихъ съ лица земли, основывая свои заключенія единственно только на появленіи или на изчезновеніи народнаго имени въ письменныхъ памятникахъ; вообще изслъдованіе народной жизни, ея основъ, формъ, направленій, стремленій—вотъ какіе предметы необходимо имъть въ виду, когда стараемся осмыслить несвязную, отрывочную, разнородную, загадочную массу свидътельствъ о странъ и народътельствъ о странъ и

Намъ кажется, что весь вопросъ при такомъ изслъдованіи не въ имени народа, а въ мъстности, на которой живетъ народъ, въ его жилищъ, которое, хотя бы и не видно было въ немъ хозяина, можетъ очень хорошо познакомить съ его житейскими порядками и потребностями. По жилищу, въ связи съ его отношеніями къ сосъдямъ, можно дегко развъдать, каковъ тотъ человъкъ, который его занимаетъ, и какъ далеко то время, съ котораго онъ могъ въ немъ поселиться.

Наконецъ, согласимся что исторія наука не-точная и какъ прагматика вся построена на догадкахъ и въроятіяхъ; что полный видъ точности въ ней получаютъ одни только идеи, коими жизнь управляется; что всякое вещественное, реальное воплощение этихъ идей подъ видомъ событій или дюдскихъ характеровъ никакъ и никогда не можеть быть возстановлено, такъ сказать, въ естественноисторической точности, въ настоящей матеріальной своей истинь; ибо все въ исторіи умираеть и уносить съ собою навсегда свои живые образы, оставляя намъ въ поученіе одни только идеи своихъ дълъ и своихъ характеровъ. Мы никогда не можемъ узнать во всей истинъ даже любое изъ современныхъ событій, проходящихъ по нашимъ головамъ и передъ нашими глазами; какъ не можемъ узнать во всей точной реальной истинъ и характеръ любаго живаго дъятеля. Объясненія наши, и въ томъ, и въ другомъ случав, всегда будутъ устанавливаться на догадкахъ и въроятіяхъ по количеству и качеству собранныхъ свъдъній.

Итакъ, размышляя о до-историческомъ времени нашей исторіи включительно до призванія Варяговъ, руководясь при этомъ свидѣтельствомъ нашей лѣтописи, а равно свидѣтельствами и намеками болѣе отдаленной древности, мы можемъ остановится на слѣдующихъ наиболѣе правдоподобныхъ вѣроятіяхъ:

Варяги нашей первоначальной дътописи въ собственномъ смыслъ суть Балтійскіе Славяне, жившіе между Одеромъ и Травою. Въ обширномъ смыслъ, по имени Варяжскаго моря,

Варягами лѣтопись называетъ и всѣхъ сѣверныхъ Поморцевъ, то есть Скандинавовъ.

Имя Варягъ очень древне. Оно идетъ отъ Вариновъ (Вериновъ, Вируновъ, Верановъ, Варновъ), упоминаемыхъ въ первомъ столътіи по Р. Х. на тъхъ же мъстахъ между Травою и Одеромъ по сосъдству съ Англами, упоминаемыхъ подъ именемъ Ворановъ въ половинъ третьяго въка на Черноморьъ, подъ именемъ Види-Варіевъ въ половинъ шестаго въка въ устьяхъ Вислы. Кромъ того существуютъ, какъ увидимъ, другія указанія, которыя даютъ новыя подкръпленія той истинъ, что Балтійское Славянство господствовало въ нашей странъ подъ другими именами.

Варяги появились въ нашей странѣ въ незапамятное время. Новгородцамъ они оставили въ наслѣдство западное имя Славянъ, исключительно предъ всѣми остальными племенами Славянскаго Востока. Имя Новгородскихъ Славянъ указывается уже во второмъ вѣкѣ по Р. Х. географомъ Птоломеемъ въ формѣ Ставаны, Суовены.

Варяги-Русь по точному указанію літописи жили въ той же страні между Травою и Одеромъ. Несомнінно, что это были древніе Ругіи, получившіе имя отъ острова Ругена въ смыслі Руга-Рога Славянской Прибалтійской Земли.

Имя Руси, поэтому, на самомъ дълъ могло быть принесено въ нашу страну этими Варягами-Ругами точно также въ незапамятное время, о чемъ лътопись имъла върное преданіе, такое же, какое она имъла о приходъ Радимичей и Вятичей отъ Ляховъ, то есть отъ тъхъ же Балтійскихъ Поморянъ. Или же утверждение лътописи, что имя Руси принесено Варягами, есть только соображение о томъ, откуда въроятите всего могла получить туземная Русь свое Русское имя; ибо нътъ также никакихъ разумныхъ основаній отвергать, что Страбоновы Роксоланы суть наша древивишая Славянская Русь. Лътописецъ хорошо зналъ, что въ его время, между Варягами-Славянами существовала Рюгенская Русь и могъ этимъ именемъ объяснять происхождение своей Кіевской Руси. Разстановка годовъ, для объясненія, когда случилось это принесеніе имени, остается умствованіемъ составителя льтописи.

Славянскіе Варяги, какъ первые и древнѣйшіе колонизаторы нашего сѣвера, задолго до 9-го вѣка сидѣли по горо-

дамъ у Чуди, Веси, Мери, Муромы и всъ тянули къ Новгороду, какъ къ своей родной матери. Новгородъ, въ свой
чередъ, тянулъ за море къ Варягамъ-Славянамъ, которые
по Славянству были его отцы и дъды, почему лътопись
очень справедливо говоритъ, что Новгородцы происходили
отъ рода Варяжскаго, а прежде были Славяне. Вотъ почему,
по лътописи, Варяги занимали земли съмо до предъла
Симова, то есть до предъловъ Азіи, до Волги и Каспійскаго моря.

Непрерывный рядъ историческихъ свидътельствъ о нашей странъ начинается съ того времени, какъ мы выучились грамотъ, то есть отъ половины 9-го въка, отчего съ этого времени начинаютъ и нашу исторію. Но исторія народа не начинается по прихоти случая, оставляющаго о народъ письменныя свидътельства только отъ извъстнаго года. И до этого года проходила свой путь таже исторія, о которой мы ничего не знаемъ только по случаю недостатка письменныхъ свидътельствъ. Это обстоятельство не подаетъ однако намъ ни малъйшаго права утверждать ходячую шлецеровскую истину, что чего мы доселъ не знаемъ, о чемъ не сохранилось свидътельствъ, того вовсе и не существовало. Въ подобныхъ утвержденіяхъ во главу угла своей изслъдовательности мы ставимъ случай и посредствомъ этого случая стараемся объяснять послъдующій ходъ событій.

Первый льтописецъ состояніе нашихъ до-историческихъ дъль опредълилъ коротко, но очень ясно и точно. На съверь, говорить онъ, господствуютъ Варяги и берутъ съ населенія дань; на югь точно тоже дълаютъ Козары. Исторія можетъ и должна спросить, отчего и какъ это случилось? Господство Варяговъ, какъ мы показали, засвидътельствовано прямыми намеками Исторіи, упоминающей это имя Вар отъ 1 до 6 въковъ, придающей этому имени тъже существенныя свойства, что Варяги были смъсь всякихъ людей и отважные мореплаватели, какими впослъдствіи обрисовываются Варяги 9—11 въка. Все это даетъ полное основаніе догадываться и заключать, что Варяги въ нашей странъ промышляли по крайней мъръ съ того времени, какъ существуютъ объ нихъ этнографическія показанія

древныйшихы географовы. Они, Варяги, по этимы показаніямы, идуты вы нашу страну оты югозападнаго угла Балтійскаго моря, оттуда, гды Несторы указываеты свою Русь, идуты до Вислы (Види-Варіи) и до Чернаго моря (Вораны), то есты прямою дорогою по южному Балтійскому Поморью, спускаясь потомы на Дныпровскій югы. Весь этоты путь населены былы Вендами-Славянами, слыдовательно именемы Варяговы назывались тыже балтійскіе Венды-Славяне, Види-Варіи по Іорнанду.

Поднимая при этомъ древнъйшій геологическій пласть географическихъ именъ на нашей земль, находимъ, что въ обломкахъ въ немъ сохраняются еще имена, несомнънно указывающія на наши незапамятныя связи съ Балтійскимъ Поморьемъ. Имя Перуна-Прона звучитъ еще въ именахъ ръкъ Проней и Прановой; также звучить имя Радегаста и даже Свъто-Вита. Это показываеть, что поклонение однимъ и тъмъ же минамъ различествовало въ ихъ названіяхъ и указывало мъсто, откуда появились эти названія въ нашей странъ. Послъ того очень естественно, что промышляя на Русскомъ съверъ отъ Ледовитаго до Чернаго и Каспійскаго моря, Варяги больше всего кришлись конечно на ствери и какъ промышленные хозяева, сидя въ городахъ, держали весь край въ своихъ рукахъ, собирая съ него дань и пошлину, какъ это дълалось въ последствіи при Русскомъ владычествъ надъ Сибирью. Ильменская страна, Новгородъ, Ладога, были центромъ или кръпкимъ гнъздомъ этого Варяжскаго промысла възнашей странв.

Изгнаніе Варяговъ есть прямое дъйствіе этого же гнъзда, достаточно окръпшаго въ своей самостоятельности и разсудившаго, что для устройства своей независимости лучше призвать на въчное житье храбрую дружину, чъмъ оставаться подъ владычествомъ заморья, отъ котораго однако и по призваніи дружины оно не могло совстмъ освободиться и платило ему дань для мира до смерти Ярослава. Этотъ поворотъ къ самостоятельной жизни Восточныхъ Новгородскихъ Варяговъ, обруствшихъ пришельцевъ съ Балтійскаго Поморья, совпадаетъ съ большими замъщательствами, междоусобіями и войнами у балтійскихъ Славянъ въ первой половинъ 9 въка. Замъщательства начались еще отъ войнъ Карла Великаго съ славянскими сосъдями, Саксонцами, въ

концѣ 8 вѣка. Они поддерживались непримиримою враждою двухъ сосѣдей изъ балтійскихъ Славянъ, Оботритовъ, къ которымъ принадлежали Варны и Вагры, съ Велетами или Лютичами. При помощи Оботритовъ Карлъ покорилъ своей власти (789 г.) и Велетовъ. Но вслѣдъ за тѣмъ обезсилены были и Оботриты нашествіемъ Датчанъ, при чемъ раззоренъ былъ и главный ихъ городъ Рерикъ—Рарогъ (808 г.). Съ тѣхъ поръ эта Славянская Варяжская область постоянно находилась въ борьбъ, то съ Нѣмцами, то съ Датчанами, помогая своими племенами другъ противъ друга, то тѣмъ, то другимъ, и тѣмъ самымъ окончательно изнуряя собственныя силы:

Нътъ ничего мудренаго и даже очень естественно предполагать, что Варяжскай востокъ, пользуясь раздорами и ослабленіемъ Варяжскаго запада, замыслилъ и самъ совсъмъ отложиться отъ своихъ старинныхъ хозяевъ. Онъ, быть можетъ, въ слъдствіе ихъ же междоусобій, изгналъ ихъ, но за тъмъ вскоръ избралъ въ ихъ же странъ отважную дружину, именуемую Русь, призваніе которой и выразило самостоятельное начало нашей исторіи.

Такимъ образомъ призваніе князей есть послѣднее, событіе древнѣйшей Варяжской исторіи на нашемъ сѣверѣ и первое событіе собственно русской исторіи. Конечно оно случилось гораздо раньше 862 или 852 года, покрайней мѣ-рѣлѣтъза пятьдесятъ и больше в моторія в посрайней мѣ-рѣлѣтъза пятьдесятъ и больше в моторія в мото

Задолго передъ этимъ временемъ, то есть вообще въ 8-мъ въкъ, по сказаніямъ западныхъ льтописцевъ, особенно славились своею воинственностью, Вагры, Вагиры, передовой славянскій народъ въ борьбъ съ Германскимъ племенемъ. Паденіе силы Вагровъ на западъ, не повлекло ли за собою паденіе ихъ силы и на востокъ, выразившееся ихъ изгнаніемъ изъ Новгородской области, что могло случиться еще во второй половинъ 8 въка?

<sup>1</sup> Джтописецъ, руководясь найденнымъ въ греческомъ лѣтописаным первымъ извъстіемъ о Руси при царъ Михаилъ, поставилъ первый годъ его царствованія начальнымъ годомъ и въ русской лѣтописи и потомъ уже по своему умствованію разставилъ свои года и для первыхъ событій нашей исторіи, отнеся изгнаніе Варяговъ къ 859, а призваніе князей къ 862 г. призваніе варяговъ къ 859, а призваніе

И вообще борьба на западъ между Оботритами и Лютичами-Велетами, не отозвалась ли борьбою этихъ же соперниковъ и на дальнемъ востокъ, въ Новгородской области, послъ чего восторжествовали Лютичи и изъ ихъ земли были потомъ призваны Русь - Ругіи - Рюгенцы?

Новгородъ въ названіи своихъ мѣстъ сохраняетъ имена городовъ Оботритскихъ: Звѣринъ, Ростокъ, и Велетскаго: Штетинъ; эти мѣста въ добавокъ расположены на противоположныхъ берегахъ Волхова, первыя на Софійской, второе на Торговой сторонѣ. Нѣтъ сомнѣнія, что разнородность городскаго населенія въ Новгородѣ не только соединяла въ тѣсный кругъ населеніе каждаго конца, но и поднимала частую вражду этихъ концовъ и улицъ другъ на друга, чѣмъ особенно и отличается внутренняя исторія Новгородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородътородъторо

Таковы могутъ быть наиболъе въроятныя соображенія о доисторическомъ времени нашей исторіи.

Славянство Варяговъ, Славянское происхождение Руси въ полной мъръ устраняютъ изъ нашей истории тотъ рядъ противоръчий и несообразностей, какой въ ней существуеть доселъ по случаю господства мнъній о Норманствъ-Скандинавствъ.

Предположение о Славниствъ Варяговъ основывается прежде всего на правильномъ чтени и понимании лътописнаго текста. Оно подтверждается множествомъ свидътельствъ до-норманской древности, подтверждается простымъ естественнымъ ходомъ исторіи, этнологическими законами ея развитія и вмъстъ съ тъмъ оно нисколько не устраняетъ присутствія въ числъ Славянскихъ Варяговъ и Скандинавскихъ ихъ товарищей по морю, всегда бывавшихъ на братской службъ въ Славянскихъ дружинахъ; оно нисколько не устраняетъ возможности даже и для Славянскихъ Варяговъ носить личныя имена Скандинавскія, ибо вообще по однимъ именамъ еще трудно судить о народности людей, и тъмъ больше, если такія имена на въки въковъ останутся спорными 1.

<sup>1</sup> Припомнимъ къ случаю отмътку Готскаго историка половины 6-го въка Горнанда: «Всякому извъстно, говоритъ онъ, что народы часто употребляютъ чужія имена: Римляне часто брали имена отъ Македонянъ, Греки отъ Римлянъ, Сарматы отъ Германцевъ, Готы отъ Гунновър. Эта въ высокой степени важная замътка ставитъ великую препону

Самые столны, на которыхъ по выраженію изслёдователей, покоится на ука Скандинавства <sup>1</sup>, то есть имена князей, пословъ и днъпровскихъ пороговъ, стоятъ на такой почвъ, которая является твердою и кръпкою, только по недостатку этнологической критики и по отсутствію на уки о Славянствъ въ нашей первоначальной исторіи.

Существо вопроса все таки будеть заключаться въ народности пришедшихъ и призванныхъ людей. Свойства, и качества этой народности, на основании этнологической критики, неизмѣнно должны отразиться и оставить по себѣ явные и точные слѣды въ жизни. Но въ Русской жизни первыхъ двухъ вѣковъ съ призванія князей ни Шведскихъ, ни Норвежскихъ, ни Датскихъ, ни Англійскихъ слѣдовъ мы не видимъ. Передъ- нами носятся только какія-то больше всего лингвистическія видѣнія о Скандинавствѣ вообще не представляющія ничего реальнаго, осязаемаго. Бросаются только въ глаза одни невнятныя перепорченныя и потому очень спорныя имена, которыя, лингвистически, быть можетъ, съ равнымъ успѣхомъ можно растолковать изъ любаго языка. Покрайней мѣрѣ не безъ успѣха ихъ толковали уже изъ венгерскаго (г. Юргевичь, Зап. Одес. Общ. Истор. т. VI).

Казалось бы, что Скандинавство Руси нигдъ не могло выразить себя такъ осязательно, какъ въ Новгородъ.

для рашительных заключеній, что личныя имена у древних народовъ могуть непреманно объяснять ту или другую народность человака; что напр. Германское имя должно непреманно показывать, что это быль Германець, равно, какъ и Славянское, что это быль Славянинь. Требуется, стало быть, объяснять каждое имя еще мастомъ и народностью, откуда происходиль человакъ.

<sup>1</sup> Г. Васильевскій: Варяго-Русская и Варяго-англійская дружина въ Константинополь XI и XII въковъ. Ж. М. Н. Пр. 1874, ноябрь 1875, февраль, мартъ. Почтенный авторъ весьма основательно доказываетъ, что Варягами въ византійскихъ сказаніяхъ называются Русскіе, что Русь и Варяги по византійскихъ понятіямъ были одно и тоже. О Скандинавская ствъ авторъ замъчаетъ слъдующее: «Мы думаемъ, что Скандинавская теорія происхожденія русскаго государства до сихъ поръ остается непоколебленною, и что тъ, которые пытались поколебать ее, потеривли завъдомую неудачу. Она покоится главнымъ образомъ на двухъ столиахъ», и пр.

Новгородъ призвалъ Варяговъ - Скандинавовъ. Они тамъ жили и хозяйничали долгое время, такъ что лътописецъ могъ справедливо сказать, что люди Новгородскіе отъ рода Варяжскаго, то есть Скандинавскаго-Шведскаго. Въ Новгородъ, стало быть, находилось истинное гнъздо Скандинавства. Его народные, даже простонародные, и политическіе нравы должны неизмённо дышать, горёть истымъ Скандинавствомъ, должны оставить это горнило Скандинавской жизни въ наслъдство не одному покольнію Новгородскаго Славянства. Оно будто бы и существовало 200 лътъ по утвержденію науки Скандинавства. А между тёмъ никто въ Русской земль, какъ именно Новгородъ, не остался върнымъ сыномъ-наследникомъ того городскаго и политическаго устройства, какое существовало только въ Славянскихъ городахъ при устьяхъ Одера. Тъ города уже изчезли; одинъ изъ нихъ по прекрасной легендъ, живущей въ преданіи и до сихъ поръ, погрузился на дно моря 1; а Новгородъ до конца своихъ дней все тянулъ ту же самую жизнь и ту же исторію, которая трепетала нікогда на всемь Славянскомъ Балтійскомъ Поморьв. Какъ объяснить такое чудо!

Намъ кажется, что въ этомъ миническомъ образъ изчезнувшей Винеты, изчезнувшее Славянское население Поморья оставило на память потомству свою поэтическую мысль не о городъ собственно, а о цълой народности Славянъ-Варяговъ-Венедовъ, поглощенной моремъ чужой жизни и чужаго владычества. Здъсь по всему въроятию лежитъ и историческая основа предания. Самое имя Винета, какъ минъ, есть только поэтический образъ всего поморскаго Вендскаго или Венедскаго племени Славянъ.

<sup>1 «</sup>Слава древняго Волина, говоритъ Грановскій, забыта онвмеченнымъ народонаселеніемъ. Но рыбаки Волинскіе и Узедомскіе разсказываютъ чудную повъсть о царственной Винетъ, о богатствахъ ея и гибели. По ихъ словамъ, море бережно хранитъ поглощенный имъ городъ. Въ ясные дни можно отличить, сквозь прозрачныя волны, развалины величавыхъ зданій, верхи церквей и башенъ, огромныя груды камней, расположенныхъ правильными рядами съ Запада на Востокъ. Иногда со дна морскаго подъемлются странные звуки: то гудятъ колокола Винетскіе во Славу Бога и Земли Вендской. Эти разсказы Поморскихъ рыбаковъ исполнены поэзіи. Но откуда взялись они? Гдъ историческая основа прекраснаго преданія?... Сочиненія, т. 1, стр. 244.

Вообще Славянство Руси нисколько не устраняеть Норманства, какъ своего товарища въ боевыхъ и мореходныхъ предпріятіяхъ; но оно устраняетъ Норманство, какъ передовую главную силу въ постройкъ нашего государства. Оно отнимаетъ у Норманства никогда не принадлежавшую ему роль организатора и перваго строителя нашей исторіи и нашего политическаго и даже промышленнаго быта, ту роль, которую успъли укръпить за нимъ лишь нъмецкія ученыя и патріотическія идеи о германскомъ господственномъ просвътительствъ дикихъ народовъ и дикихъ странъ.

Славянство Руси, оставляя извъстное мъсто въ нашей исторіи Норманству (и то только по сказочнымъ увъреніямъ самого же Норманства), вноситъ въ древнюю Русскую исторію полный світь, объясняеть въ точности и безъ противоръчій всь темныя показанія льтописи и тьмъ возвышаетъ еще больше ея правдивыя достоинства, раскрываетъ до очевидности, что древнъйшій ходъ нашего народнаго развитія укръплялся и распространялся собственными силами того же Славянства, наиболъе всего промысломъ торговли и конечно подъ защитою меча; какъ необходимаго сопутника, въ то время, всякому товару и всякому торговому предпріятію. Торговые интересы, протягивавшіе свои стремленія отъ моря до моря, засъвшіе по выгоднымъ мъстностямъ на пространствъ всей нашей равнины, были прямыми и непосредственными строителями того могущественнаго единства всей Русской земли, съ которымъ она сразу выступаетъ на поприще своей исторіи.

## ГЛАВА III.

## ИСТОРІЯ РУССКОЙ СТРАНЫ

съ древнъйшихъ временъ.

Вступленіе. Геродотова Скивія и ен обитатели. Скивы-земледвльцы и Скивы-кочевники. Ихъ западные, съверные и восточные сосъди. Примъты древнихъ жилищъ Славниства. Торговый путь отъ Днъпра къ Уралу. Походъ на Скивовъ Персидскаго Дарія.—Сарматія Римскаго въка и ен обитатели. Венеды. Бастарны. Языги. Роксоланы. Скивы-Алауны. Гамансеки. — Исторія Роксоланъ, Готовъ, Унновъ. Славнне-Анты. Авары. Булгары. Хозары. Черты древнъйшаго Славнискаго быта.

Русскую Исторію начинають съ половины девятаго въка, именно съ 862 г., почитая первымъ ея событіемъ призваніе трехъ братьевъ Варяговъ. Конечно, такъ начинается Исторія династическая, государственная. Однако первымъ самостоятельнымъ дёломъ нашего Славянства было не призваніе, а изгнаніе Варяговъ, какъ притвенителей и поработителей. Если вообще исторія народа должна начинаться съ той минуты, когда въ народъ пробуждается сознание своихъ. силь и своихъ нуждъ, то именно въ нашей Исторіи это самое изгнание Варяговъ представляется самымъ начальнымъ. и въ истинномъ смыслъ передовымъ движеніемъ нашей исторической жизни. Изъ него, какъ изъ жизненнаго съмени, выросли и расплодились всв последующія событія. Это быль на самомъ дълъ истинный корень Русской жизни, отъ колораго стала рости Русская Земля, и пошло дальнъйщее развитіе Русской народности. Этотъ корень заключаль въ себъ самый существенный сокъ жизни, именно стремленіе къ политической народной самостоятельности и свободь, къ политической независимости отъ чужаго ига. Призваніе Варяговъ было уже плодомъ этой первоначальной коренной Русской идеи, которая посль долгихъ усилій создала наконецъ и Русскую самостоятельность и Русское государство.

Сбросивши съ себя иго чужой притъснительной власти, наши Славяне стали управляться сами по себъ. Но домашняя власть оказалась негодите чужеземной. Понятія о братскомъ равенствъ возбуждали ревность, зависть и ненависть между родами, которые хоттли владычествовать надъ Землею. Со вста сторонъ встала обида и неправда, начались несогласія, ссоры и междоусобія. Земля должна была погибнуть. Варяги снова стали бы въ ней господствовать, такъ какъ и первое ихъ господство по всему втроятію случилось отъ такихъ же домашнихъ ссоръ и несогласій.

На этотъ разъ народъ образумился скоро. По лѣтописнымъ годамъ не прошло и трехъ лѣтъ, какъ онъ собрался на общую думули рѣшилъ такъ:

"Поищемъ себъ князя, который бы владълъ нами и судилъ насъ по правдъ, рядилъ бы насъ по ряду, по уговору, какъ уговоримся" пои допож помера по правдът примента помера помера по правдът примента помера помера по правдът примента помера по пределения по примента помера по примента по примен

Князь быль отыскань, какъ и следовало, где-то за моремь, совсемь чужой домашнимь владыкамь Земли, но верно старый знакомый и старый другь, котораго призвать на княженье были все согласны.

Такъ однажды случилось посреди европейскихъ рыцарей, въ Іерусалимскомъ королевствъ, во время крестовыхъ походовъ (1200—1215 г.). Глава этого королевства, раздираемаго внутренними смутами, опустошеннаго голодомъ и моромъ, король Аморій померъ; вскоръ послъ него скончались его малольтный сынъ и супруга. Наслъдницею королевства осталась только дочь. Между тъмъ Сирійскіе бароны и вельможи, измученные собственными раздорами, точно также, какъ наши Ильменскіе Славяне, всъ желали кръпкой власти, такого государя, который могъ бы ими управлять. Супругомъ дочери умершаго короля могъ быть избранъ каждый изъ нихъ. "Но они страшились, чтобы зависть не породила новыхъ раздоровъ и чтобы духъ совмъстничества и козней не ослабилъ власти избраннаго на царство. Совъть бароновъ

опредълиль испросить царя отъ Запада и обратиться къ отечеству Годоредовъ и Бодуиновъ (во Францію), къ народу родившему столько героевъ для крестовыхъ войнъ и столько знаменитыхъ защитниковъ Св. Земли<sup>и 1</sup>.

Какъ все это сходно съ положеніемъ и направленіемъ дѣлъ на нашемъ дикомъ Сѣверѣ, почти за 400 лѣтъ до этого Рыцарскаго событія. Однѣ и тѣже причины пораждаютъ одни и тѣже слѣдствія и очень многое въ исторіи люди вовсе не заимствуютъ другъ у друга, а приходятъ къ извѣстному рѣшенію или къ извѣстному концу только въ силу однородныхъ положеній и однородныхъ идей жизни. Вотъ почему нельзя думать, что призваніе нашихъ Варяговъ есть сага, легенда, заимствованная изъ одного источника съ сказаніемъ Видукинда (писавшаго въ 967 г.) о подобномъ же призваніи Бриттами воинственныхъ Саксовъ 2.

По самому древнему свидътельству, которое не знаетъ Варяговъ-Русь, а знаетъ только обыкновенныхъ Варяговъ, призывать на княженье этихъ заморскихъ Варяговъ ходили: Русь, Чудь, Словени, Кривичи 3. Ходила следовательно сама Русь, южная, Кіевская Славянская область и стало быть цвлый союзь техь племень, которыя жили по торговому пути отъ Балтійскаго въ Черное море, изъ Варягъ въ Греки. Варяги, владычествуя въ Стверной Области, конечно, распространяли свои притесненія и на Кіевъ, потому что Новгородъ и Кіевъ, какъ торговые центры, смотръвшіе пристально на Царь-градъ, искони должны были жить одною жизнью: что дълалось въ Новгородъ, то самое скоро обозначалось и въ Кіевъ, и на оборотъ: что дълалось съ Русскими въ Царь-градъ, то есть какое горе и затруднение постигало Кіевъ, то самое тотчасъ становилось извъстнымъ и въ далекомъ Новгородъ. Оба города платили дань чужезенцамъ, Новгородъ-Варягамъ, Кіевъ-Хозарамъ. Оба города следовательно могли естественно и по необходимости остановиться на одномъ общемъ ръшеніи призвать добраго защитника отъ обидъ и насилій чужой власти.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Исторія Крестов. походовъ Мишо, Ч. III, кн. XII, стр. 373.

<sup>2</sup> Г. Куникъ: Зап. И. А. Н. VI, прилож. № 2, стр. 60.

<sup>3</sup> Никифора патріарка літописець вскорів, по списку 13 віжа. См. Полня Собр. Р. Літописей 1. стр. 251. по

Они ръшились на очень простое дъло: вмъсто чужой, варяжской-хозарской власти они ръшились установить у себя свою Русскую власть и върнымъ и надежнымъ орудіемъ для этого, избрали третьенностороннее лицо.

Земскіе послы, придя къ Варягамъ, и зовя ихъ на княженье высказали имъ приснопамятную рѣчь:

"Земля наша велика и обильна, говорили они, а наряда (порядка) въ ней нетуть. Пойдите къ намъ княжить и владъть нами".

Многіе находили и теперь еще находять въ этихъ простодушныхъ словахъ великое наивное и невинное дътство, свойственное только самымъ первобытнымъ дикарямъ.

Но въдь тоже самое говорили предъ Французскимъ королемъ послы отъ Сирійскихъ вельможъ и бароновъ, прося у него, какъ милости, дать имъ въ государи рыцаря или барона способнаго сохранить остатки несчастнаго Герусалимскаго королевства.

Эти слова потому и кажутся столько дѣтски-невинными, что изображають на самомъ дѣлѣ дѣтское беззащитное положеніе жизни и вполнѣ, прямодушно, безъ малѣйшаго лукавства выражають истинное состояніе жизненныхъ отношеній: опрямодущи слова выражають истинное состояніе жизненныхъ отношеній:

Если мы поймемъ, что правильная и правдивая власть для народнаго общества также необходима, какъ насущный хлъбъ, если до сихъ поръ великіе государства и народы все еще усердно и съ великими жертвами разработываютъ и всъми силами стараются установить у себя такую власть; если мы поймемъ, что въ этомъ заключается главнъйшая изъ задачъ человъческаго общежитія и развитія,—то наивная ръчь нашихъ древнихъ прадъдовъ, раскроетъ намътолько ихъ великую житейскую мудрость, а вмъстъ съ тъмъ и основную черту Русской жизни.

Дъды не умъли выносить чужаго владычества; но они не умъли также выносить и самовластія своихъ домашнихъ владыкъ, поэтому рано ли, поздно ли, смотря по обстоятельствамъ, сбрасывали съ себя и чужеземныя цъпи и цъпи доморощенныя, и охотно отдавались во власть владыкъ избранному всенародно, лишь бы соблюдалъ онъ всеообщую правду и порядокъ. Такъ былъ избранъ и Михаилъ Романовъ.

Они искали только одного: народной независимости и земской правды и порядка; а того же самаго ищуть всъ народы и въ наше время. Стало быть наша Исторія съ самаго начала пошла по такому пути, который и теперь почитается наиболье правильнымъ и желаннымъ.

Но чтобы попасть на этотъ прямой путь, нужно было время. Совству дикій первобытный народъ такъ не начинаетъ. Исканіе правды и порядка принадлежитъ къ такимъ историческимъ движеніямъ, которыя выростають не вдругь; даже и въ жизни отдъльнаго человъка оно пробуждается только на извъстной ступени его возраста. Это исканіе показываеть, что народъ передъ тъмъ долго жилъ, что отыскивая для себя лучшаго, онъ, стало быть, успълъ опытомъ извъдать все худое, отчего жизнь неудается; успъль извъдать всв невыгоды общественнаго неустройства отъ междоусобныхъ ссоръ и побоищь, всв бъдствія отъ неправды и насилія сильныхъ; что такой опыть могь продолжаться многое-многое время передъ тъмъ, какъ народъ понялъ наконецъ, въ чемъ дъло; и что, стало быть, извъстное Варяжское начало нашей Исторіи есть столько же начало, сколько и конецъ, какой-то другой, предыдущей Исторіи, которая вся, законченная, выразилась въ этомъ всенародномъ ръшеніи: "Поищемъ себълнязя".

Дъйствительно, въ Исторіи, какъ и вообще въ жизни, каждое событіе съ одной стороны, — скажемъ съ лицевой, съ видимой стороны, — всегда служить началомъ и какъ бы зародышемъ для другихъ дальнъйшихъ, послъдующихъ дълъ и событій; а съ другой, — съ оборотной стороны, — которой по большей части мы никогда не видимъ, оно всегда представляетъ конецъ и завершеніе многочисленныхъ дълъ и событій, уходящихъ въ безконечную даль прожитыхъ въковъ. Человъческія дъла, какъ воплощенныя мысли и идеи, точно также, какъ и все въ живомъ міръ, раждаются отъ предковъ и распложаютъ свое особое потомство.

Въ самомъ дѣлѣ, такое важное и мудрое, и не племенное только, но союзное политическое рѣшеніе—поискать себѣ князя, то есть, правдивой и правильной власти, прямо указываетъ на весьма значительную крѣпость житейскихъ отношеній нашего сѣвера. Союзное рѣшеніе призвать такую власть никакъ не могло быть простымъ минутнымъ рѣше-

ніемъ перессорившихся между собою дикарей. Оно, какъ совокупность понятій и сужденій о качествахъ власти, есть явленіе весьма сложное, выработанное цълымъ рядомъ союзныхъ же отношеній.

Въ сущности, по своему замыслу, оно есть дёло гражданское, то есть чисто городское, не сельское и не деревенское; дёло великаго множества самыхъ разнообразныхъ интересовъ, торговыхъ, промышленныхъ, владёльческихъ и т. п. А если въ то уже время существовалъ городъ, старавшійся водворить у себя порядокъ, то онъ самъ по себъ представляется явленіемъ тоже весьма сложнымъ и мудренымъ. Поэтому каждый разсудительный читатель, вмъсто заученнаго вопроса о происхожденіи Руси, скоръе всего можетъ поставить такой вопросъ:

Варяговъ призвали Славяне, жившіе на озерѣ Ильменъ, въ Новъ-городъ. Откуда Славяне тамъ взялись и какъ они туда зашли, въ самую середку Финскихъ племенъ? Лътописецъ говоритъ, что весь Славянскій родъ издревле жилъ на Дунав и оттуда распространился по Европв, что отъ Дуная Славянъ повыдвинули своимъ нашествіемъ какіе-то Волохи. Но когда же это случилось и сколько времени отъ Дуная Славяне шли до Ильменя-Озера? Говорятъ, именемъ Волоховъ издревле у Славянъ прозывались Римляне, Галлы, Кельты, вообще Романскія племена, и что знаменитое нашествіе Римлянъ на Дунайскія Славянскія земли случилось при императоръ Траянъ во 101 — 105 гг. по Р. Х.; что поэтому будто бы имя Траяна до сихъ поръ сохраняется въ преданіяхъ и даже въ минахъ именно восточной вътви Славянъ. Извъстно, что въ это время Траянь завоеваль Дакію, область между нижнимь Дунаемь и Дивстромъ. Отсюда стало быть Славяне потянули во всв стороны и раздёлились потомъ на самостоятельныя пле-Mena. v record with sprengers D room

Впрочемъ знаменитъйшіе нъмецкіе ученые утверждали, что Славяне пришли въ Европу слъдомъ за Гуннами, въ концъ 4-го въка, а въ исторіи появляются только въ 6-мъ въкъ.

Нъмецкая историческая и географическая наука, вообще не большая охотница до Славянъ, вообще не охотница приписывать имъ какое либо значеніе историческое, бытовое, политическое, отдёлила весь нашъ южный край отъ Карпатскихъ горъ и до самаго Кавказа для Германскаго населенія, которое, будто бы, здёсь господствовало съ глубокой древности и потомъ уже перешло дальше на западъ. Объ этой истинъ постоянно напоминалъ самъ великій Риттеръ, великій нъмецкій патріотъ. Но и задолго до него нъмецкая ученость постоянно тоже утверждала, что "отъ Рейна и до Дона—все Германія."

По Риттеру "великій галло - германскій міръ Средней Евроны простирался отъ Пиринеевъ, чрезъ Альпійскія страны и Гемусъ до Понта и съвернаго подножія Кавказа..." И это было не около времени Потопа, а уже на памяти Исторіи. "Благодаря Митридатскимъ войнамъ (88 — 64 до Р. Х.), говоритъ знаменитый географъ, выступили на свътъ и народы Германскаго племени, тамъ, гдъ, говоря словами Якова Гримма," было древнее мъстопребываніе съверныхъ Азіатцевъ, гдъ былъ царственный родъ Одина, гдъ жили (тогда) Геты и Готы вмъстъ съ Кельтскими племенами, именно, на Кавказъ".

И въ такое, даже не очень древнее время Всемірной Исторіи великій географъ не хочетъ помянуть о Славянствъ. Онъ допускаетъ заселеніе Славянами своихъ мъстъ только съ 5-го въка по Р. Х. Не менъе знаменитый Геренъ, разсуждая о географіи Геродота, замъчаетъ между прочимъ, что предки Леттовъ, Финновъ, Турковъ, Германцевъ и Калмыковъ появляются въ первый разъ въ исторіи у Геродота. О Славянахъ ни слова 1. Передъ такимъ ръшительнымъ утвержденіемъ Русскій ученый (г. Погодинъ) позволилъ себъ только скромный вопросъ: а предки Славянъ? и не указалъ даже на Мальт-Брюна, давно доказывавшаго, что напр. Геродотовы Геты принадлежали къ покольнію Славянъ2.

Французская ученость, не имѣвшая никакихъ политическихъ народныхъ счетовъ съ Славянами, относилась къ ихъ исторіи болѣе научно и потому предоставляла ихъ старожитности въ Европъ бо́льшій просторъ. Покрайней мѣрѣ она не сомнѣвалась, что Славяне тоже древній Европейскій народъ.

<sup>1</sup> Лекція Погодина по Герену стр. 194. М. 1875.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Исторія Иродота перев. И. Мартынова. Спб. 1828, т. V, стр. 183.

Славянскіе ученые, какъ напр. Добровскій и Лелевель, тоже давно доказывали, первый, что Славяне должны жить въ Европъ съ того же самаго времени, съ котораго живутъ въ ней Латины, Греки, и Нъмцы, и что ръшительно не возможно, чтобы они, какъ обыкновенно воображають некоторые, пришли отъ Меотійскаго Залива только по Р. Х., то есть, до или послъ Гуновъ. Лелевель писалъ, что "такой великій и многочисленный народъ, какъ Славяне, не приходитъ, но только на мъстъ возрастаетъ. Прибытіе его, по всему, слъдуеть отнести ко временамъ, близкимъ къ Ноеву Ковчегу. Уже за 2000 лътъ (отъ 1830 г.), и гораздо прежде, обиталъ между ръками Одрой, Вислой, Нъмнемъ, Бугомъ, Принетью, Дивиромъ, Дивстромъ и Дунаемъ тотъ же самый народъ, который и теперь живеть, который и теперь называють Славинскимъ. Народъ этотъ очень многочисленъ, но тогда носиль совствиь иныя названія... Следуя простому здравому смыслу, нашъ первый ученый историкъ Татищевъ тоже замътилъ, что "хотя подлинно о старости званія сего (Славянскаго имени), сколько мнъ извъстно, прежде Прокопія не упоминается, но народъ безъ сумнънія такъ старъ, какъ BCB nposies manage of order nor

Одновременно съ Лелевелемъ ту же истину доказывалъ незабвенный Венелинъ. Онъ признавалъ за аксіому, что "Славие суть старожилы Европы наровнъ съ Гренами и Латинами; что старожилы Руси—суть Россіяне, что "толковать о распространеніи Славянскихъ племенъ съ 6-го въка—значитъ бредить въ просонкахъ". Въ разговоръ Венелина особенно и не нравились его слишкомъ правдивыя, простыя и ръзкія ръчи. Это обстоятельство навъяло на весь его трудъ значеніе труда никуда не пригоднаго въ наукъ, способнаго "только обратить вниманіе на предметъ, возбудить любопытство, поднять споръ, не болъе". Извъстный нъмецкій ученый, Кругъ, долго не хотълъ простить г. Погодину за напечатаніе книги Венелина: "Древніе и ныньшніе Болгаре", гдъ авторъ съ большою горячностію раскрываетъполную несостоятельность нъмецкихъ воззрѣній на этотъ предметъ.

Знаменитый и весьма осторожный Шафарикъ, отвергавшій многое изъ Венелинскихъ заключеній, говорилъ о Славянскомъ міръ тоже самое и высказывалъ своп мысли съ такою же ръзкостью и горячностью. "Досельшніе изслъдователи свверо-европейскихъ древностей, обыкновенно, наполняли эту часть свъта Скинами, Сарматами, Кельтами, Германцами, Финнами и т. под., кому что нравилось и нужно было; но чтобы Славяне были тамъ старожилами, древнъйшими обитателями, ни одному изъ нихъ въ голову не приходило. Эти писатели, унижающіе Славянъ, не обращаютъ никакого вниманія на географію и исторію съверныхъ земель и Славянскихъ народовъ... Но, пристрастившись къ тому или другому древнему народу... и обложившись множествомъ классиковъ и неклассиковъ, неутомимо ищутъ въ нихъ свидътельствъ для своей любимой мысли. Отсюда являются самыя чудовищныя мнънія, вовсе несогласныя съ здравымъ разумомъ.... Такого рода сочиненія, особливо, если еще сколько нибудь набиты учеными выписками изъ старыхъ фоліантовъ и подкрыплены новыми этимологическими догадками, приводять въ изумленіе отечественную (нъмецкую) публику. Ученые и неученые соотчичи... принимаютъ каждое такое произведение съ громомъ рукоплесканій, а глашатай народной славы съ жаромъ начинаютъ превозносить свъту ученость и основательность своихъ земляковъ. А потому ни мало не удивительно, если множество самыхъ грубыхъ ошибокъ, имъющихъ цълію унизить Славянъ, до того укоренилось въ послъднія три стольтія въ исторіи съверной Европы, что до сихъ поръ папрасны были всв усилія опровергнуть ихъ основательными доводами и силою истины. Вотъ самая върная картина того, какъ досель обработывали древности Свверной Esponsia logg n marrogn manners

О томъ же самомъ Венелинъ выражается яснъе. Онъ говоритъ: "Должно отдать полную справедливость и первенство въ изыскательныхъ трудахъ Тайтовскимъ (германскимъ) илеменамъ, какъ Датчанамъ, Шведамъ, Англичанамъ, по преимуществу Нъмцамъ.... Германія была верховнымъ и почти единственнымъ историческимъ судилищемъ, предъ которое долженъ былъ предстать весь древній Европейскій міръ до Карла Великаго, множество изчезнувшихъ народовъ онаго, отъ которыхъ остались въ лътописяхъ только имена и ихъ имущество—слава... Хотъли узнать, кому принад-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Слав. Древности т. 1, кн. II, стр. 336-338. Изсл. г Погодина, II, 374.

лежить сіе наслъдство, и нашъ Историческій Ареонать превратился въ аукціонный торгъ, на коемъ, все почти, знаментое въ Европейской древности, приписано Нъмцамъ, безъвсякихъ ясныхъ на то документовъ":..

Осуждая патріотическія увлеченія немецкой исторической науки, славный Шафарикъ предостерегалъ и Славянскихъ писателей и совътоваль имъ научиться благоразумію и судить справедливъе о нъкоторыхъ предметахъ своихъ древностей. Именно, онъ совътуетъ отказаться потъ безразсуднаго и нельшаго смъщенія древнихъ Славянъ съ Скибами, Сарматами, Гунами, Булгарами п т. п. и отрекшись отъ этихъ и подобныхъ имъ привидъній, навсегда изгнать ихъ изъ области Славянскаго міра". Въ этомъ онъ упрекаетъ Венедина, породнившаго, какъ извъстно, Славянъ съ упомянутыми племенами, которыя по Шафарику были степнякикочевники и потому не должны были находиться въ родствъ съ смирными земледъльцами-Славянами. Шафарикъ вообще быль предубъждень противь этихъ степняковъ и очень нежаловаль, если гдь-либо раскрывалось ихъ родство съ Славянами.

Съ западной Славянской точки зрънія такое утвержденіе быть можеть очень основательно, но восточная, то есть Русская точка зрънія не можеть такъ легко разстаться съ этими мудреными народами. Да и за что же? Древнъйшая Русская Исторія изъ за нихъ смотрить и на самый европейскій Западъ. Они, если не настоящая родня Русскимъ, то все-таки большіе товарищи, отъ сожитія съ которыми, быть можеть, что либо осталось на Руси и до сихъ поръ. А къ тому же, отдавши этимъ народамъ Русскую Страну, мы не найдемъ мъста для самихъ Русскихъ, и по прежнему останемся въ сомнъніи, когда же въ самомъ дълъ Русскіе въ первый разъ заселили Россію?

Самъ Шафарикъ по этому вопросу не даетъ опредълительнаго отвъта. Онъ нисколько не противоръчитъ выводамъ нъмецкой учености, что восточные Славяне стали распространяться по Русской Странъ только по случаю нашествія Гунновъ въ концъ 4-го и въ продолженіи 5-го въка, причемъ указываетъ имъ жилище на верхнемъ Днѣпръ и далѣе къ Волгъ и вершинамъ Дона. Отсюда будто бы послъ Гунновъ они дви-

гались къ Черному морю, но и туть въ концѣ 5-го в. (474 г.) встрѣтили препятствіе въ нашествіи Угровъ и Булгаръ, заградившихъ имъ дорогу и на востокъ и къ Черноморью, а потому обратились въ Дунайскія стороны.

Вообще появленіе восточныхъ Славянъ на исторической сценѣ Шафарикъ относитъ къ 6-му вѣку, и объясняетъ, что они вышли изъ сѣверо-восточныхъ странъ, вѣроятно по случаю натиска Уральцевъ, именно Гунновъ, Аваровъ, Булгаръ, Казаровъ, Угровъ и другихъ.

Помъщая старожитность восточныхъ Славянъ на верховьяхъ Днъпра и Дона, Шафарикъ повидимому основывается въ этомъ случат только на свидътельствъ Птоломея, который примърно въ этихъ мъстахъ указываетъ своихъ Ставанъ-Суовенъ. Но неутомимый изыскатель ограничивается только однимъ упоминаніемъ этого свидътельства и не дълаетъ изъ него никакого приложенія къ изследованію дальнъйшей исторіи этихъ Ставанъ. Онъ нигдъ не указываетъ, когда они могли утвердиться напр. въ Кіевской области? Онъ удовлетворенъ только главнымъ своимъ выводомъ что "Славяне съ 5-го въка предъ Р. Х. по 5-е стольтіе по Р. Х. занимали все безмърное пространство между Балтійскимъ и Чернымъ морями, между Карпатами, Дономъ и верховьями Волги".

Славяне, такимъ образомъ, въ это тысячельтіе живутъ на тёхъ же мѣстахъ, на какихъ живутъ и до нынѣ, а между тъмъ ноле дѣйствій принадлежитъ не имъ: ходятъ, воюютъ, становятся извѣстными и потомъ неизвѣстными какія-то другія народности, которыхъ наука не почитаетъ за Славянскія племена; Славяне же безмолвствуютъ до начала 6-го вѣка. Въ этомъ случаѣ надо принять за истину что либо одно: или Славянъ здѣсь вовсе не было, или ихъ дѣйствія и дѣла скрыты отъ исторіп подъ другими именами.

Достославный Шафарикъ вообще не совстмъ прочно и точно утвердилъ старожитность восточныхъ Славянъ. Оттого нъмецкая наука до настоящихъ дней свидътельствуетъ, что "Германцы занимали нъкоторое время среднюю Россію", что на самомъ дълъ, въ самой дъйствительности, "Славяне основались въ обитаемыхъ ими нынъ странахъ, кажется,

771

только около 6-го въка" і. Оттого наши ученые до настоящихь дней допускають только въроятное предположеніе, что Славяне, существовали въ Европъ и до 6-го въка. Оттого г. Погодинъ приводимое у Шафарика свидътельство, что самое имя Славянъ, и притомъ нашихъ Новгородскихъ, является еще въ Географіи Птоломея, встрътилъ недовъріемъ и отмътилъ: "Можетъ быть это такъ, можетъ быть нътъ".

Такимъ образомъ весь вопросъ о древности Славянъ въ Европъ, о старожитности ихъ на своихъ древнихъ мъстахъ п до сихъ поръ остается подъ сомнъніемъ. Можетъ быть такъ, а можетъ быть нътъ. Поэтому лучше всего не распространяться объ этомъ предметь: вотъ что думаеть про себя, каждый изследователь приступающій къ изученію Русской Исторіи. Однако при настоящемъ направленіи исторической разыскательности, когда впереди всего ставять изследованіе бытовыхъ началъ народной Исторіи, такой вопросъ оставить безъ отвъта невозможно. Въ нашей странъ до призванія Варяговъ, то есть, до начала нашей исторіи существовало несколько значительных в городовъ; ограничимся пожалуй хоть двумя, Новгородомъ и Кіевомъ. Городъ, какъ мы упоминали, представляетъ самъ по себъ такое явление народнаго быта, которое объяснить и раскрыть, какъ оно возникло, значить тоже, что разсказать исторію народа, въ самомъ истинномъ ея смыслъ.

Городъ есть живой узель разнообразныхъ народныхъ связей и отношеній; онъ на самомъ дѣлѣ является какъ бы
сердцемъ той страны, гдѣ возникаетъ и вырастаетъ. Онъ
отъ того и нараждается, что жизнь страны по разнымъ причинамъ и вслъдствіе разнообразныхъ обстоятельствъ избираетъ себъ средоточіе, совокупляетъ свои разбросанныя силы въ одну общую силу, и такимъ образомъ становится
зародышемъ народнаго общества. Каково бы ни было начало или сѣмя городской жизни, торговое или военное, колонія заѣзжихъ купцовъ, или Запорожская Сѣчь,—это все
равно; во всякомъ случаѣ это сѣмя пораждаетъ извѣстный
общій строй и порядокъ народной жизни и заслуживаетъ
внимательнаго разслѣдованія.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Знаніе 1874, № 9, Сентябрь. Статья Вирхова: Первобытные обитатели Европы, 57, 59:

Намъ кажется, что вопросъ о происхождении въ Русской странъ на съверъ Новгорода, а на югъ Кіева, есть вопросъ первостепеннаго значенія для Русской исторической науки. Намъ скажутъ, что отвътъ на такой вопросъ одинъ: происхождение Новгорода покрыто мракомъ неизвъстности, совстмъ потеряно въ дали втковъ и потому въ разртшенія его возможны одни только гаданія, на чемъ наука, конечно, основываться не можетъ. Однако до настоящихъ дней мы неутомимо вопрошаемъ, откуда пришли Варяги Русь и нпсходя въ самую глубину исторической и лингвистической учености въ сущности точно также неутомимо гадаемъ, откуда бы они въ самомъ дълъ могли прійдти? Еслибы съ такимъ же напряженіемъ и вниманіемъ мы стали отыскивать указаній и поясненій о пропсхожденіи нашихъ древньйшихъ городовъ, то навърное и по этому направленію изысканій открылось бы очень многое, а быть можетъ и самое существенное для начала нашей исторіп.

Нътъ сомивнія, что главивйшій узель въ которомъ запутаны, затянуты и скрыты всё свёдёнія о древивішемъ существованіи истинной, а не мечтательной Варяжской Русп, находится, выражаясь словами Шафарика, въ Пучнив великаго переселенія народовъ. Намъ кажется, что въ ея нъдрахъ лежатъ и истинныя основанія Русской Исторій.

Шафарикъ въ своихъ изысканіяхъ оставилъ эту пучину въ томъ историческомъ и географическомъ видъ, какъ ее разработала и распредълила нъмецкая ученость. Восточному Славянству, то есть Русскому, принять это распредъленіе за непреложную пстину невозможно. Стоя на западъ, не въ томъ освъщени видишь предметы, какъ они кажутся, когда смотришь на нихъ съ востока. Очень естественно, что и въ Пучинъ великаго переселенія народовъ западная историческая наука не все могла разсмотръть въ надлежащей истинъ. Многое она объяснила превратно и неосновательно, следун только патріотическимъ увлеченіямъ. Поэтому самый достойный предметъ для Русской исторической науки: взяться за это дъло самостоятельно, даже совсимь забывши, что объ немъ писано, и изучить его изъ первыхъ рукъ непосредственно по источникамъ. Здѣсь въ полной мъръ необходимъ тотъ методъ, о которомъ столько заботился г. Погодинъ и которому научилъ насъ незабвен-

ный нашъ учитель Шлецеръ. Надо прежде всего собрать свидътельства о нашей странъ въ точномъ и полномъ ихъ видь, какъ настоящіе льтописные тексты. И такъ какъ каждый изследователь каждое свидетельство толкуеть по своему, то необходимо ихъ по-русски издать рядомъ съ подлиннымъ текстомъ, дабы въ свою очередь каждый читатель могъ свободно повърять и свърять показанія изследователей. Надо затемь допросить каждаго свидетеля, какъ и откуда онъ смотрълъ на свой предметъ; какъ, по какому случаю знаеть его; быль ли самовидець или только пересказываеть чужія ръчи? Оцьня по достопиству показанія свидьтелей, надо сообразить и объяснить ихъ противоръчія и разногласія. Быть можеть, такія разногласія заключаются только въ различіи словъ, имінощихъ впрочемъ, одинъ и тотъ же смыслъ. Нъкоторые уже примътили, что вся Пучина великаго переселенія кажется непроходимою пучиною только потому что исполнена не множествомъ народовъ, а великимъ множествомъ народныхъ испорченныхъ именъ, обозначающихъ одни и тъ же народы. Было бы очень желательно, еслибъ свидътельства каждаго греческаго и латинскаго писателя о нашей странъ, о народахъ, въ ней обитавшихъ или случайно заходившихъ въ нее, обо всъхъ намекахъ и указаніяхъ, сколько нибудь ея касающихся, заслужили такого же внимательнаго перевода на Русскій языкъ и такой же критической обработки, какъ это посчастливилось пока однимъ Арабамъ въ превосходныхъ трудахъ гг. Дорна, Хвольсона, Гаркави. Еслибъ уважаемые профессора-классики нашихъ университетовъ, каждый по своему выбору, подарили Русской исторической наукъ подобные же труды, тогда, быть можеть, совсёмь измёнился бы въ своихъ основаніяхъ нашъ теперешній взглядъ на наше родное и далекое прошлое, которое несомивнио было зародышемъ и нашего настоящаго.

Въ Русской исторической наукъ прошлаго стольтія этотъ вопросъ стояль на настоящемъ своемъ мѣстѣ. Первые Русскіе историки, Татищевъ и Щербатовъ, отдѣлили въ своихъ трудахъ для разъясненія этого вопроса достаточное мѣсто. По новости дѣла многаго сдѣлать они не могли. Но и за то имъ великое спасибо, что они лучше насъ понимали задачи древнѣйшей Русской Исторіи. Сама Академія Наукъ озаботилась собраніемъ въ одно мѣсто выписокъ изъ Визан-

тійскихъ писателей, толковавшихъ о разныхъ народахъ великой пучины переселенія, и издала ихъ, не только въ датинскомъ переводъ, но сокращенно и на русскомъ языкъ, какъ бы руководясь тъмъ правиломъ, живущимъ и доселъ, что для русскаго человъка всякая наука должна предлагаться въ сокращеніи. Затъмъ у Поляковъ графъ Потоцкій подобныя же извлеченія изъ средневъковыхъ писателей объ исторіи Славянъ издалъ на французскомъ языкъ. Для своего времени оба изданія принесли несомнънную пользу. Потомкамъ оставалось только идти по той же правильной и прямой дорогъ. Но въ это время является великій Шлецеръ и ръшаетъ разомъ, что подобными вещами наукъ заниматься не слъдуетъ. Я самъ, въ молодости, говоритъ онъ, занимался этимъ дъломъ многое время и узналъ только то, что узнать въ этой пучинъ ничего невозможно.

Не повърить на-слово такому великому авторитету, представившему въ доказательство огромный трудъ по исторін Ствера Европы, никто не посмѣлъ, и русскіе историки по его указанію тотчасъ загородили себя и свои изысканія отъ страшной и мрачной пучины великаго переселенія извъстнымъ скандинавскимъ частоколомъ, за которымъ наша древность скрывается и до настоящаго времени.

Шафарикъ свойми "Славянскими Древностями", хотя и освътиль весь Славянскій міръ, но нашего частокола не разрушилъ, а напротивъ еще тверже его укръпилъ, сказавши, что кто несогласенъ съ Скандинавскимъ, племени нъмецкаго, происхожденіемъ Варяговъ-Руси, тотъ истинный невъжда или человькъ предубъжденный 1. Это была, какъ извъстно, самая доказательная фраза въ защиту Норманства. Утвержденное великими авторитетами, Норманство Руси, какъ сказочный Соловей Разбойникъ, засъло такимъ образомъ на двънадцати дубахъ и досель не пропускаеть къ нашей настоящей древности ни коннаго, ни пъшаго. Историки, начиная съ Карамзина, не имъя возможности пробраться за эти дремучіе дубы и въ тоже время какъ бы предчувствуя нѣкоторую родственную связь съ упомянутою древностью, ограничиваются поневоль весьма сбивчивымъ и короткимъ изложеніемъ ея исторіи, руководясь взглядами и изыскані-

рез Олавянскія Древности т. Н. кн. I, стр. 412.

ями по преимуществу нъмецкой исторической науки. Конечно было бы правильнъе уже совсъмъ не упоминать о Скибахъ, Сарматахъ, Роксоланахъ, Гуннахъ и т. под. Для нашей государственной исторіи — это пустые непонятные звуки, не имъющіе никакого смысла и значенія.

Однако, необходимо согласиться, что для нашей народной земской исторіи они очень значительны, ибо прямо указывають на старинныхъ хозяєвъ нашей Земли, которые въ теченіи въковъ не могли же не оставить намъ кое-чего въ наслъдство. Быть можетъ, въ этихъ іероглифахъ скрывается особая лътопись. Необходимо же когда-либо ее разобрать и прочитать, такъ какъ она говоритъ все о нашей же родной странъ.

Вотъ почему мы думаемъ, что никакая отрицающая и сомнъвающаяся строгая шлецеровская критика не можетъ отнять у Русской Исторіи ея истиннаго сокровища, ея перваго льтописца, которымъ является самъ Отецъ Исторіи—Геродотъ.

Отецъ Исторіи описаль нашу страну за 450 льть до Р. Х. Онь самь туть странствоваль, именно вь устьяхь Днвира, Буга и Днвстра; многое видьль собственными глазами, еще больше собраль разсказовь и слуховь. Свои записки онь читаль потомь всенародно на Олимпійскихь празднествахъ и приводиль вь восторгь древнихь Грековь, которые еще тогда прозвали его Отцемъ Исторіи. Его разсказы дышуть необыкновенною простотою и правдою и вмёсть съ тьмъ такь живо изображають и природу страны, и людей съ ихъ нравами, обычаями и дълами, что все это въ дъйствительности представляется, какъ будто самъ живешь въ то время и въ той земль и съ тьми самыми людьми.

Къ сожальнію Геродотъ вовсе не зналь нашего далекаго Съвера. Онъ разсказываеть только о южныхъ краяхъ Русской Земли и говоритъ, что въ его время, вся эта страна была населена народами, которые однимъ именемъ прозывались Скивами. У Грековъ это слово значило вообще—варвары. Однако историкъ отдъляетъ собственную Скивію отъ другихъ стороннихъ земель. По его описанію собственная

Скиојя была именно та страна, гдъ въ послъдствіи сосредоточилось движеніе Русской Исторіи. Онъ представляеть ее въ видъ равносторонняго четыреугольника, у котораго нижняя граница направлялось отъ устья Дуная почти до устья Дона, по берегамъ Чернаго п Азовскаго моря.

Середину этого пространства занималь Днѣпръ, который быль срединою и нашей Исторіи. Днѣпръ раздѣляль Скиоію на двѣ равныя доли: отъ Дуная до Днѣпра считалось тогда 10 дней пути и столько же отъ Днѣпра до вершины Азовскаго моря, куда впадаетъ Донъ. Вверхъ, къ Сѣверу, Скиоія простиралась на 20 дней пути, слѣд. слишкомъ на 600 верстъ, нѣсколько подальше теперешнихъ городовъ Чернигова, Курска и Воронежа, гдѣ обитали Меланхлены или Черные Қафтаны.

Съ Запада отъ Скиейи сперва жили Агаепрсы на истокахъ Тейса и Мороша, а выше ихъ, отъ истоковъ Днѣстра дальше къ Сѣверу—Невры. На Сѣверъ по сосѣдству съ Неврами жили Людоѣды, потомъ отъ нихъ къ востоку упомянутые Черные Кафтаны. На востокъ отъ Скиейи за Дономъ обитали Вудины, а къ югу отъ нихъ, между нижнимъ Дономъ и Волгою—Савроматы.

Въ самой срединъ приморскихъ земель всей Скией, въ устьяхъ Днъпра и Буга, находился греческій городъ Ольвія<sup>2</sup>, по гречески значитъ счастливая, благословенная. Это было великое торжище для всей Черноморской страны. Говорятъ, что оно основано Греками изъ Милета лътъ за 600 до Р. Х. Но столько же въроятно, что самые Греки получили этотъ торгъ по наслъдству отъ Финикіянъ.

Какая торговля здёсь процватала и что особенно привлекало сюда греческихъ, а прежде нихъ еще финикійскихъ купцовъ, объ этомъ свидѣтельствовалъ храмъ матери плодородія, богини Деметры-Цереры, стоявшій прямо на крутомъ мысу, между устьями Днѣпра и Буга, такъ что въѣзжавшему въ Днѣпровскій Лиманъ онъ еще издали указы-

<sup>1</sup> Кн. IV, С. Путь дневной у Геродота равняется 200 стадіями, что составить, полагая въ герстъ 6 стадій, 331/3 версты.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Городище древней Ольвіи, называемое Сто Могиль, находится близь Порутина, Ильинское тожь, на правомь берегу Бугскаго Лимана, верстахь въ 25 ти съвернъе Очакова.

валь, что путникъ приближается къ странъ—благословенной кормилиць множества народовъ. Другой столько же важный предметъ здъшней торговли Ольвія изображала даже на своихъ медаляхъ—подъ видомъ рыбы, которую хватаетъ летяшая птица. Это простой символъ богатой рыбной ловли и богатой торговли рыбою. В видоминенте вода в простой символъ богатой рыбной ловли и

Описывая различный племена, которыя жили въ самой Скиейн и по состдству съ этою страною, Геродотъ прямо и начинаетъ отъ Ольвіи и идетъ вверхъ по Бугу. Начиная отъ этого торжища, говоритъ онъ, первые живутъ Греко-Скибы, именуемые Каллипиды, племя смъщанное изъ Грековъ и Скиновъ, какъ и следовало ожидать по близости торговаго греческаго города, который необходимо огречивалъ туземцевъ съ давняго времени. Выше ихъ обитаетъ другой народъ, называемый Алазонами. Тъ и другіе во всемъ следують обычаямь Скиновь, кроме того, что сеють и едять хльбъ, также лукъ, чеснокъ, чечевицу и просо. Выше Алазоновъ живутъ Скины-Оратаи, которые стютъ хлибъ не для снъди, но на продажу, то есть съють хлъбъ не только для сивди, что разумъется само собою, но и на продажу. Отмътка въ высшей степени важная и любопытная. По точному описанію Геродота жительство этихъ Скиновъ-Оратаевъ приходится прямо на Кіевскую область.

Ръку Бугъ онъ именуетъ Ипанисомъ, Гипанисомъ, и говорить, что эта ръка начинаеть свое теченіе въ Скивіи и выходить изъ великаго озера, около котораго пасутся бълыя дикія лошади, и которое по справедливости называется Матерью Ипаниса. Вытекая изъ него, ръка пробирается небольшимъ каналомъ и на иять дней теченія воды ея сладки; потомъ, къ морю, на четыре дня, весьма горьки, ибо здъсь въ ръку впадаетъ горькій источникъ, который, хотя и не великъ, но такъ горекъ, что портитъ своимъ вкусомъ всю воду въ ръкъ. Этотъ источникъ находится на границахъ земли Скиновъ-Оратаевъ и Алазоновъ. Имя источнику и самому мъсту, откуда онъ вытекаетъ, по Скиески Эксампей, что на греческомъ языкъ значитъ Священные Пути. Быть можеть, слово Эксампей есть только извращенное огреченное произношение тъхъ же словъ: "Священные Пути", конечно передъланное по тъмъ звукамъ, какими выражала эту рвчь глубокая славянская древность.

Въ настоящее время Бугъ течетъ изъ общирныхъ болотъ, которыя при Геродотъ несомнънно составляли великое озеро, достойное названія матери Буга. Горькій источникъ и досель носитъ соотвътствующее имя — Мертвыя воды. Это небольшая ръка, текущая съ лъвой стороны отъ СВ и впадающая въ Бугъ у Вознесенска. Мъстность, по которой она течетъ и откуда выходитъ ея истокъ, и теперь изобилуетъ на большое пространство ключами минеральной горькой и соленой воды, въ иныхъ мъстахъ до того горькой, что даже не годится для водопоя 1.

По этому самому пространству, верстъ на 200 дальше къ востоку, подъ 48 градусомъ широты, между Ольвіополемъ, Бобринцомъ, Вознесенскомъ и Кривымъ Рогомъ (селеніе на Ингульцъ), проходитъ каменистая гранитная гряда, кряжъ кристаллическихъ породъ, образующій на Бугь и по другимъ ръкамъ высокіе скалистые берега, скалистыя разселины и обрывы, неръдко совсьмъ отвъсные, высотою надъ уровнемъ воды въ 40-60 сажень. Этотъ же кряжъ заграждаетъ ръку между Ольвіополемъ и Вознесенскомъ порогами, которые: высовываются изъ воды, то въ видъ скалъ, острыхъ камней и булыгъ, то въ видъ цълыхъ острововъ, покрытыхъ иногда деревьями и всякою растительностію. Здёсь повсюду степная ровная площадь страны проразывается такими живописными чудными мъстностями, которыя естественно должны были питать поэтическое религіозное чувство въ обитателяхъ страны и заставили ихъ прозвать всю эту гранитную высокую площадь Священными. Путями. Отсюда эти Священные Пути тянутся дальше къ востоку, къ Днъпру, гдъ тоже образують еще болье знаменитые Днъпровскіе пороги. Отсюда же въ противоположную сторону дальше на Западъ Священные Пути подобными же скалами и порогами загромождають русло Дивстра. Воть что означалъ Скиескій Эксампей. пторы дочас для удоні дала дочні

Геродотъ самъ плавалъ вверхъ по Бугу и собственными глазами видълъ въ Эксампев и другое чудо. Онъ говоритъ: "О количествъ Скиескаго народа не могъ я узнать ниче-го достовърнаго; но слышалъ объ этомъ различныя ръчи. Одни говорятъ, что ихъ весьма много; другіе утвержда-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Шмидтъ, Херсонская Губернія. Спб. 1863. 1, 187—190, 444 и др.

ють, что ихъ мало, говоря о настоящихъ Скивахъ. Однакожъ вотъ что они представили моему взору: Между Ворисвеномъ (Дивпромъ) и Ипанисомъ (Бугомъ) есть мъсто, называемое Эксамией, о которомъ уже говорено. Въ этомъ мъсть лежить мъдный сосудь величиною въ шестеро больше Кратера 1, посвященнаго Посидону при усть ВПонта (въ Константинопольскомъ проливъ). Для тъхъ, кто не видалъ этого сосуда, я опишу его. Онъ легко вмъщаетъ въ себъ шесть соть ведерь, а въ толщину имъеть шесть дюймовь (болъе 3 вершковъ). Этотъ сосудъ, какъ сказываютъ тамошніе жители, сдъланъ изъ остроконечій стрълъ. Царь ихъ, по имени Аріантонъ, желая знать число Скиескаго народа, вельлъ, чтобы каждый Скивъ принесъ по одному остроконечію отъ своей стрълы. Кто не принесетъ, тому грозилъ смертію. Когда нанесли чрезвычайное множество остроконечій, ему вздумалось сдёлать изъ нихъ памятникъ и для того онъ соорудиль этоть мідный сосудь и положиль въ Эксамиев".

Геродотъ, какъ видъли, прямо и точно говоритъ, что Эксампей, т. е. горькій источникъ—Мертвыя Воды, находится на границахъ Скиновъ-Оратаевъ и Алазоновъ, слъд. Скины-Оратаи жили на вершинахъ Ингула и Ингульца и дальше къ Днъпручикъ самому Кіёву.

Днъпръ и Бугъ, прибавляетъ историкъ, въ землъ Алазонской текутъ смежно между собою; но потомъ одинъ отъ другаго уклоняются и оставляютъ въ середкъ широкое пространство. Днъпръ и Бугъ дъйствительно сближаютъ свое теченіе между Брацлавомъ на Бугъ и Могилевомъ на Днъстръ; а выше этой Алазонской Земли теперь находится Кіевская губернія. Оратаи по Геродоту жили вообще выше Алазонъ; такимъ образомъ эти Оратаи Геродота суть Поляне-Кіяне нашего Нестора. За 500 лътъ до Р. Х. они съяли хлъбъ не только для снъди, но и на продажу!

Выше Оратаевъ, продолжаетъ Геродотъ, живутъ Невры (Неуры, Нуры). Жилище Невровъ приходится стало быть на ръчную область Припяти, со всъми ея притоками. Въ дру-

<sup>1</sup> Кратеръ—большой сосудъ, въ которомъ Греки, по окончаніи стола подавали гостямъ вино для заключительнаго общаго пиршества, такъ сказать, для круговой чаши. Описанный здъсь громадный сосудъ быть можетъ имълъ форму чаши или чана.

гомъ мъсть Геродотъ замъчаетъ, что Днъстръ выходитъ изъ великаго озера, которое служить границею между Скиејею и Невридою. Въ вершинахъ Днъстра около Лемберга и теперь существують большія озера, которыя быть можеть и почитались источникомъ Днъстра. Земля Невровъ стало быть простиралось отъ Лемберга и по западному Бугу, который впадаеть въ Наревъ, а Наревъ въ Вислу. Въ самый Бугъ, течеть р. Нурець, берущій начало сь той же возвышенности, откуда идетъ Наревъ. Недалеко отъ впаденія Нурца стоитъ городъ Нуръ и вся эта сторона именуется Нурскою. Припомнимъ также, что нашъ Древлянскій Овручь, Вручій стоитъ на р. Норинъ. Все это по оставшимся именамъ прямо показываетъ, гдъ жили Невры и свидътельствуетъ, какъ върно Отецъ Исторіи описывалъ нашу страну, и какія върныя свъдънія онъ получаль отъ ея обитателей.

Объ этихъ Неврахъ-Нурахъ у Скибовъ и Грековъ ходили слухи, будто они волшебники, будто каждый Нуръ ежегодно на нъсколько дней превращается въ волка и потомъ опять становится человъкомъ. "Сказывающіе объ этомъ не могутъ меня въ томъ увърить, замъчаетъ правдивый историкъ; однако они это утверждаютъ и даже съ клятвою." Это повърье и доселъ живетъ во всей той странъ.

Невры-Нуры держались установленій Скиескихъ, то есть не отличались нравами и обычаями отъ Скиеовъ, обитавшихъ между Днъстромъ и Днъпромъ.

Въ высшей степени любопытно и очень дорого для нашей исторіи одно событіє, относящеєся къ исторіи этихъ Невровъ, о которомъ Геродотъ разсказываєтъ слѣдующеє: Однимъ поколѣніємъ (около 30 лѣтъ) прежде похода Персидскаго Дарія на Скиновъ, Невры принуждены были оставить свою страну по причинѣ чрезвычайнаго множества змѣй, которыя наползли къ нимъ изъ верхни́хъ степей. Они оставили свою отчизну и поселились между Вудинами, жившими на востокъ отъ четыреугольника Скиніи. Сказка о змѣяхъ несомнѣнно скрываєтъ истинное событіє о нашествіи на Невровъ какихъ либо враговъ-сосѣдей.

Не это ли самое преданіе держится и у перваго нашего льтописца, что Радимичи на Сожь и Вятичи на Окъ пришли въ тъ мъста отъ Ляховъ, то есть вообще съ запада. отъ Ляшскихъ Славянскихъ племенъ. Мы увидимъ, что Вудинами никого другаго нельзя признать, какъ теперешнія Мордовскія племена, жившія при Несторъ на Окъ подъ пменемъ Муромы, а при Геродотъ, по всему въроятію занимавшія мъста еще западнье Оки, до самаго верхняго Дньпра. На это лучше всего указываютъ многія имена рыкъ, ръчекъ и мъстъ по верхней Окъ, Деснъ, по Сожу, и по самому Дньпру, которыя вполнъ обнаруживаютъ древнее пребываніе здъсь такой же Мери, Муромы, Мордвы и Веси.

Едва ли встрътятся какія либо основанія для опроверженія той истины, что записанное Геродотомъ событіе о переходъ Нуровъ на восточную сторону Днъпра по Сожу и по Деснъ и на Оку не есть прямой источникъ того преданія о переходъ Радимичей и Вятичей, которое черезъ 1500 лътъ еще было памятно въ Кіевъ во времена Нестора.

По этой причинъ Русская Исторія имъетъ полное основаніе почитать своимъ первымъ льтописцемъ самого Отца Исторіи Геродота. Онъ первый разсказаль о важньйшемъ ея событіи, о первомъ колонизаторскомъ движеніи Славянскаго племени на Востокъ, о самомъ зародышъ такъ называемаго теперь Великорусскаго племени, котораго движеніе на востокъ, если въ одномъ углу и остановилось у Ледяныхъ горъ Съверной Америки или вообще у береговъ Тихаго Океана, то съ другой стороны оно еще долго будетъ пролагать себъ неизбъжный путь къ горамъ Славной Индіи.

Кто обиталь отъ Невровъ къ Съверу, Геродотъ ничего не зналь, и замътиль только, что тамъ лежитъ земля безлюдная. Описанные народы, говоритъ онъ, живутъ по направленію р. Буга, на Западъ отъ Днъпра.

Теперь историкъ переходитъ къ описанію самой середины древней Скивіи, именно твхъ мѣстъ, которыя лежатъ по теченію Днѣпра. Русскій кормилецъ—Днѣпръ именуется у него Ворисвеномъ. Это слово не греческое, а безсомнѣнія туземное, скивское. Многіе очень согласно толкуютъ, что это имя сохраняется и до сихъ поръ въ названіи рѣки Березины, по старому Березани, впадающей въ верхній Днѣпръ отъ СЗ. Если такое толкованіе достовърно, то стало быть,

ръка Березина, знаменитая по бътству черезъ нее Наполеона І-го, въ Геродотово время почиталась за верхнее теченіе самого Днъпра и по ней самый Днъпръ слылъ Березиною, Борисееномъ. Это обстоятельство наводитъ на мысль, что люди, жившіе на верху Березины, плавали до Днъпровскаго устья; или на оборотъ: люди, жившіе на нижнемъ Днъпръ, плавали до самаго его верха по Березинъ и огласили этимъ именемъ весь потокъ ръки до самаго моря. Какъ бы ни было, но вообще здъсь скрывается хотя бы и темный намекъ на сообщеніе по этой ръкъ съ Балтійскимъ краемъ черезъ Западную Двину, ибо истокъ Березины очень близко подходитъ къ истокамъ Двины.

Геродотъ однако ничего не зналъ о Съверномъ моръ. "Не смотря на всъ мои старанія, говорить онь, я не слыхаль ни отъ одного очевидца, чтобы находилось море за Европою". Эти его слова показывають съ какою осторожностью онъ собираль свёдёнія. Ему во всякомь случав необходимь быль очевидецъ, иначе онъ не върилъ ничему и почиталъ все баснями. "О последнихъ северныхъ земляхъ въ Европе ничего не могу сказать достовърнато" продолжаетъ правдивый историкъ. "Я не върю существованію какой то ръки, называемой варварами Ириданомъ и впадающей въ Стверное море, изъ которой, какъ говорятъ, достаютъ янтарь. Неизвъстны мнъ и острова, откуда привозится олово. Только знаю, что олово и янтарь приходять къ намъ заподлинно съ края земли. И вообще кажется справедливо, что страны, лежащія на краяхъ обитаемой земли, производять все почитаемое нами прекраснымъ и ръдчайшимъ".

Именно янтарь почитался древними прекраснымъ и рѣдчайшимъ произведеніемъ природы, которое въ прихотяхъ
роскоши цѣнилось выше золота. По свидѣтельству Плинія
янтарныя вещицы цѣнились такъ высоко, что сдѣланное
изъ янтаря изображеніе человѣка, какъ бы мало оно ни было, превосходило цѣною живаго и здороваго человѣка. О
происхожденіи янтаря ходило много басенъ; между прочимъ
его почитали сокомъ солнечныхъ лучей, которые, при закатѣ оставляли будто бы жирный потъ въ водахъ Океана и
потомъ отъ приливовъ выбрасывались на берегъ въ видѣ
кусковъ янтаря.

Янтарь добывался на Балтійскомъ побережь въ устыхъ Вислы и Западной Двины, которая и сохраняла за собою имя Эридана, называясь Руданомъ и Роданомъ.

Нътъ никакого сомивнія, что торговымъ путемъ чрезъ Двину по Березинъ и по Днъпру янтарь проходилъ и въ черноморскія колоніи Грековъ. Очевидцевъ же Балтійскаго моря въ Ольвій не являлось по той причинъ, что размънъ товаровъ происходилъ въроятно еще въ верховьяхъ Двины и Днъпра и покрайней мъръ у Скиеовъ Оратаевъ въ кіевской области. Да къ тому же купцы не охотно разсказывали о мъстахъ, откуда добывался дорогой товаръ и свъдънія о путяхъ въ такія мъста держали въ тайнъ. Впрочемъ древнимъ было извъстно также, что янтарь суть тъло ископаемое и добывается изъ земли въ Скиеіи въ двухъ мъстахъ, въ одномъ бълый и восковаго цвъта, а въ другомъ мъстъ темнокрасный.

Извъстно, что янтарь, какъ ископаемое, находится въ самомъ Кіевъ и въ другихъ мъстахъ по Дивиру, выше и ниже Кіева, въ глубокихъ оврагахъ, также въ самомъ Дивиръ у Канева и въ Неясытицкомъ порогъ, гдъ его вытаскиваютъ вмъсть съ рыбою сътями. Недавно г. Роговичь открылъ около Кіева въ одномъ холму цълый пластъ темносъраго песка толщиною въ двъ сажени, съ залежами янтаря, причемъ на различной глубинъ найдено болъе 50 кусковъ янтаря, различнаго цвъта, нъкоторые до двухъ фунтовъ въсомъ 1). "На поверхности песчанаго слоя оказалось гиъздо янтаря, состоящее изъ небольшихъ кусковъ, повидимому произшедшихъ отъ раздробленія большихъ массъ. Эти послъднія въсятъ болъе двухъ фунтовъ; небольшіе же куски, отдъльно найденные въсятъ по нъскольку золотниковъ".

Это замичательное открытіе можеть вполни подтверждать, что древніе Греки имили вирное свидиніе о добываніи янтаря изъ земли, именно въ Скивіи, въ нашемъ Кієви и его окрестностяхъ. И о кієвскомъ янтари могли ходить разсказы, что онъ привозится съ береговъ Сивернаго моря-Океана.

Какъ бы ни было, но названіе Дивпра Березиною вообще показывало, что вершины самаго Дивпра въ Геродотово

Billi

ng - mini-

<sup>1</sup> Голосъ 1875 № 185.

время еще не были извъстны, и что сношенія съ Югомъ происходили только изъ земли Невровъ, ибо Березина впадала въ Днъпръ въ ихъ сторонъ. Память объ имени Ворисфена и теперь сохраняется въ Лиманъ Днъпра, въ названіи острова Березань и въ названіи ръки Березани, впадающей въ Лиманъ противъ того же острова.

Съ особенною любовью Геродотъ описываетъ нашъ славный Дивпръ. Онъ говоритъ, что послъ Истра – Дуная это величайшая ръка, что она способствуетъ плодородію не только больше всёхъ Скиескихъ рёкъ но и больше всёхъ другихъ, за псключеніемъ только Нила, съ которымъ никакой реки сравнить не можно. Изъ всёхъ другихъ рёкъ Днёпръ самая благословенная для продовольствія. Она представляеть прекраснъйшія и здоровыя пажити для скота; доставляетъ въ великомъ изобиліи и отличную рыбу. Ея вода чиста и очень пріятна для питья, не взирая на то, что течеть между мутными ръками. По ея берегамъ посъвы бываютъ превосходные, а гдъ земля не засъвается, тамъ трава растетъ превысокая. Вблизи устья ръки соль сама собою осъдаетъ въ неизчерпаемомъ изобиліи. Въ рѣкѣ ловятся большія рыбины безъ костей (осетры, бълуга), которыхъ солятъ. Историкъ заключаетъ, что Днъпръ изобилуетъ и многими другими предметами, достойными удивленія.

Переходя на ту сторону Днепра, говорить историкъ, первая земля отъ моря будеть Илея, что по гречески значить Земля Лъсная, Льсъ. Теперь этого льса нътъ, но что онъ когда то здёсь существоваль, на это указываеть своимь именемъ здъшній древній русскій городъ Олешье, нынь Алешки противъ Херсона. Кромъ того Днъпръ въ этихъ мъстахъ образуетъ въ своемъ теченіи обширнъйшіе необозримые заливные луга, отъ 6 до 20 верстъ въ ширину, называемые плавнями, по которымъ всегда и до сихъ поръ растуть густые льса. Особенно примъчательно въ этомъ отношеніи запорожское урочище Великій Лугъ, на углу Дивироваго поворота къ Западу противъ запорожскаго перевоза Никитинъ Рогъ, нынъ мъстечко Никиполь. Такіе луга-плавни по преимуществу следують за теченіемь р. Конки, почему, быть можетъ вся эта сторона отъ впаденія Конки въ Дивиръ и до его устья называлась вообще лвсомъ, Илеею. Выше этой льсной страны обитають СкивыЗемледъльцы, которыхъ Греки называли Ворисеенитами, Березинцами. Одни изъ нихъ занимали мъста къ Востоку на три дня пути, значитъ верстъ на сто, простираясь къ ръкъ Пантикапу, такъ называетъ Геродотъ р. Конку, и указываетъ этимъ, что земледъльцы жили по верхнему теченію Конки отъ Востока до Днъпра, что на самомъ дълъ составляетъ 100 верстъ.

Другіе живуть вверхь къ сѣверу по пространству земли на одиннадцать дней плаванія противь теченія Днѣпра, стало быть версть на 300 отъ Конки, или же отъ пороговъ, что во всякомъ случав приходится на Полтавскую и Харьковскую губерніи и выше до Черниговской и Курской.

Выше этихъ земледъльцевъ, говоритъ Геродотъ, лежитъ страна большею частію пустая, за которою живутъ Андрофаги, людовды, народъ особливый, отнюдь не Скифскій. По Геродоту, это былъ последній предёлъ человеческаго жилья въ нашей северной странь. За людовдами, говоритъ онъ, степь совершенная и нетъ никакого народа, сколько наиъ известно. Андрофаги-людовды изъ всёхъ народовъ отличаются нравами лютейшими. Они не признаютъ никакой правоты и не имеютъ никакого закона. Жизнь ведутъ кочевую; одежду носятъ похожую на скифскую; языкъ у нихъ особливый и изъ всёхъ здёшнихъ народовъ они одни питаются человеческимъ мясомъ.

О какомъ племени и народъ носился такой слухъ на южномъ Днъпръ, сказать трудно. Но видимо, что этотъ народъ жилъ на вершинахъ Днъпра-Березины, гдъ либо вблизи Балтійскаго поморья, потому что въ этомъ случат показанія Геродота направляются какъ бы только по берегу Днъпра. Быть можетъ такой слухъ объ этомъ углъ былъ распространенъ только изъ-за торговыхъ интересовъ, дабы отбить всякое намъреніе у чужихъ купцовъ странствовать къ извъстнымъ янтарнымъ берегамъ, ибо степень варварства по всему въроятію была одинакова на всемъ тогдашнемъ съверъ. Уральское золото точно также стерегли чудовищные грифы и всъ подобныя дътскія страшилища, конечно, больше всего распространялись корыстолюбивыми торговцами.

Къ сожальнію Геродотъ ничего не говорить о порогахъ, какъ будто вовсе ихъ не существуетъ. Быть можетъ и на самомъ дъль въ его время пороги, по полноводію ръки, не

представляли такого затрудненія, о которомъ бы следовало говорить. Геродотъ показываетъ какое-то мъсто Герръ и говорить, что къ этому мъсту Днепръ течеть отъ Севера, и что плыть сюда должно сорокъ дней; но откуда плыть, отъ устья ръки съ Юга, или отъ Съвера, объ этомъ онъ не дълаетъ даже и намека. Въ другой разъ онъ говоритъ, что кладбище скиескихъ царей находится въ Геррахъ, въ томъ мъстъ, до котораго можно плыть по Борисеену, и что тамъ живеть народь последній, т. е. крайній изь подвластныхь Скивамъ, называемый также Геррами. Герромъ у него именуется также седьмая ръка Скиеіи, выходящая отъ Дивпра же, въ томъ углу Скией, где Днепръ приметенъ, т. е. въроятно гдъ онъ входить въ спискую землю. Эта ръка, отделившись отъ Дивира, получаетъ имя самой той страны, Герръ, и течетъ въ море, раздъляя Скиновъ кочующихъ и царскихъ, а впадаетъ между прочимъ въ шестую ръку, Ипакирисъ, и съ нею въ Каркинитскій Заливъ Чернаго Моря. Наконецъ историкъ дълаетъ еще показаніе о ръкъ Терръ, по которому выходить, что подъ этимъ именемъ онъ разумъетъ нашъ Донецъ, называемый у него Гиргизъ и Сиргизъ.

Такимъ образомъ Геродотовы свъдънія объ этомъ любопытномъ Герръ были неопредъленны, сбивчивы и обозначали какое то неопредъленное пространство скиоской земли.

Намъ кажется, что свъдънія Геродота объ этомъ Герръ есть только слухи о странв, въ которыхъ скрывалось понятіе или представление вообще о верхнихъ горнихъ земляхъ Скиейн, а въ частности быть можеть они обозначали самую мъстность пороговъ, какъ это видно по указанію на мъстность царскихъ гробницъ. Что эта мъстность въ древнихъ русскихъ понятіяхъ обозначалась именемъ горъ, на это указываетъ Слово о полку Игоревомъ, гдв Ярославна обращаясь въ своей пъснъ къ Словутичу-Днъпру, восклицаетъ: ты пробиль еси каменныя горы сквозь землю Половецкую! Сверхъ того горою и на съверъ и на югъ у насъ называлось вообще верхнее теченіе ръки. Въ договоръ Полодка съ Ригою 1478 г. сказано между прочимъ: и стругы наши Полоцькый пошьли (по Двинь) на гору порожьній..." Запорожцы, показывая предълы своихъ владъній въ 17-мъ стольтіи, выражались такъ: городокъ старинный Запорожскій Самаръ (на устьт Самары) съ перевозомъ и землями въ гору Днтпра по ртчку Орель... а черезъ Днтпръ, якъ изъ втковъ бывало по Очаковскіе влусы и въ гору ртчки Богу по ртчку Сынюху 1.

Нътъ особыхъ основаній сомнъваться, что Герръ есть огреченное славянское слово гора, горній, обозначавшее верхнія мъста, и верхнихъ жителей Скивіи, разумъется относительно Днъпровскаго Лимана, откуда Геродотъ смотръть на Скивію и гдъ слушаль разсказы о верхнихъ ея Земляхъ. Повторимъ, что такой смыслъ этому слову придаетъ уже самая неопредъленность и сбивчивость показаній Геродота.

Такъ точно и его показаніе о сорока дняхъ плаванія по Днѣпру до мѣста Герръ необходимо принимать въ общемъ смыслѣ, что вообще плаваніе по рѣкѣ простиралось всего на 40 дней путп, какъ это и понимали послѣдующіе географы. По этому расчету оно могло восходить до устья Березины и вообще до Минской и Могилевской губерніи <sup>2</sup>.

Если же мъстомъ Герръ почитать пороги и толковать Геродота, что 40 дней плаванія къ этому мъсту онъ считаетъ не отъ устья, а отъ съвера, откуда течетъ Днъпръ, то въ этомъ смутномъ показаніи мы можемъ разумъть вообще, что плаваніе достигало самыхъ вершинъ Березины и ея перевала къ вершинамъ Западной Двины.

Геродотъ однако не зналъ, гдъ скрываются источники Дивира. "Кажется, что въ страну Скиеовъ земледъльцевъ, говоритъ онъ, ръка течетъ черезъ пустыню, ибо эти Скием живутъ отъ пустыни на 10 дней плаванія. Одной только этой ръки, да еще Нила я не могу показать источниковъ, и думаю, что этого не покажетъ и никто другой изъ Грековъ". Видимо, что именемъ пустыни здъсь обозначается страна, имъвшая какой либо особый характеръ въ своей топографіи, ибо Скием считали до ея предъловъ 10 дней плаванія, слъд. это плаваніе проходило по другой странъ, которую не называли пустынею. Быть можетъ въ этомъ

<sup>1</sup> Акты Арх. Эксп. І, № 106.—Чтен. Общ. Ист. 1846 № 5. Смъсь 67.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> На Дивирв ныив плавають по теченію 50—60 версть въ день, противъ теченія 25—30 версть. Геогр. Слов. Семенова. Мы полагаемъ меньшее—25 версть въ день.

имени Скиоы разумъли вообще Алаунскую возвышенность, Волковскій Лѣсъ, горнее мѣсто всей нашей равнины.

Къ востоку отъ Дивпровскихъ Скиновъ-земледъльцевъ, за ръкою Пантикапою-Конкою обитали Скивы-пастыри, не съявшіе и не пахавшіе земли. Вся эта сторона была степь безлёсная. Жилище степняковъ-Скиновъ простиралось къ востоку на 14 дней пути до ръки Герра, что упадаетъ къ съверному Донцу. За Донцемъ находились такъ называемыя царскія земли, гді жили благороднійшіе и многочисленнійшіе Скины, почитавшіе другихъ Скиновъ своими рабами. Значить здёсь жили Скины-владыки надъ всею Скинскою страною. Ихъ земли съ юга простирались къ Таврикъ, т. е. къ таврическимъ горамъ; съ востока ко рву, отдълявшему ихъ отъ Воспорскаго царства, и потомъ протягивались по азовскому побережью до города Кримны, а частію прилегали къ ръкъ Дону. Выше этихъ царскихъ Скиновъ къ съверу жили Меланхлены, особливый, не Скиескій народъ, державшій однако законы и обычаи Скиескіе; они носили черное платье, отчего и прозывались Черными Кафтанами.

Замъчательно, что на полосъ жилища Меланхленовъ находимъ съ одного края Черниговъ, съ другаго Воронежъ, имена которыхъ тоже даютъ понятіе о черномъ, и въроятно служатъ выразителями какой либо географической или, этнографической особенности этого края. Выше Меланхленовъ простирались болота и степи, людьми необитаемыя.

За ръкою Танаисомъ-Дономъ находилась уже не скиеская земля, а первая страна отъ его устья была страна Савроматовъ, безлъсная степь, которая простиралась къ съверу на 15 дней пути, т. е. до теперешняго Царицына или до перевала изъ Волги на Донъ:

По разсказамъ, Савроматы происходили отъ Скиновъ и Амазонокъ, случайно занесенныхъ моремъ въ Скинію послъ войны съ Греками. Эта басня, показывая вообще, что Савроматы были пришельцы въ этой странъ, поддерживалась особенно тъмъ обстоятельствомъ, что Савроматскія женщины ничъмъ не отличались отъ мущинъ. Точно также ъздили на лошадяхъ, носили такое же платье, занимались звъриною ловлею и ходили на войну. Скинскія жены, сидя въ своихъ повозкахъ, занимались женскими работами и никуда не выходили, а савроматки сидя на лошадяхъ всегда работали

только лукомъ и стръдами, даже одни, безъ помощи мужей. По крайней мъръ объ нихъ шла такая молва. У нихъ ни одна дъвица не могла выйдти замужъ, пока въ битвъ не убивала кого либо изъ враговъ. Иныя, которымъ неудавалось исполнить этотъ савроматскій законъ, состаръвшись, такъ и умирали безбрачными.

Во второй странь, выше Савроматовь, продолжаеть Геродоть, живуть Вудины, народь великій и многочисленный. Жилище этихъ Вудиновь, по ясному и точному указанію Отца Исторіи, начиналось, стало быть, оть сближенія Дона и Волги у гор. Царицына и простиралось къ съверу въ губерніяхъ Саратовской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской и Рязанской.

Всв они, прибавляеть Геродоть, темно-голубые и красны. Нътъ сомнънія, что это обозначеніе относится къ цвъту глазъ (голубыхъ) и волосъ (рыжихъ). Онъ повъствуетъ, что Вудины природные тутошніе жители, старожилы, народъ кочевой, то есть не воздълывающій землю; и одинъ изъ всъхъ здъшнихъ народовъ вшетдъ, что по греческимъ понятіямъ вообще обозначало крайнюю нечистоплотность. Страна Вудиновъ была наполнена всякаго рода густыми лъсами; въ одномъ густъйшемъ лъсу находилось у нихъ большое и глубокое озеро, окруженное болотами и тростникомъ; въ немъ ловили выдръ, бобровъ и другихъ звърей съ четыреугольными мордами, мъха которыхъ, примъчаетъ историкъ, употреблялись на опушку верхняго платья, а бобровая струя была полезна въ истерическихъ припадкахъ.

Какой же это народъ — Вудины? Существуетъ ли онъ и теперь, или онъ изчезъ безъ остатка, какъ изчезли многія илемена степныхъ кочевниковъ. Но это былъ народъ великій въ смыслѣ множества; потомъ—онъ жилъ въ лѣсахъ. Такіе народы не скоро изчезаютъ. Въ той странѣ, гдѣ Геродотъ помѣщаетъ своихъ Вудиновъ, до сихъ поръ существуетъ нѣсколько родственныхъ другъ другу илеменъ, каковы Мордва, Черемиса, Чуваши, Вотяки. Къ описанію Геродота ближе подходитъ Мордва и особенно Вотяки, живущіе на Камѣ и Вяткѣ, дальше къ сѣверу, и потому лучше другихъ сохранившіе свой первобытный обликъ. Жилища Мордвы, теперь хотя и разсѣянно, находятся между Волгою, верхнимъ Дономъ и теченіемъ Оки. Нѣтъ сомнѣнія,

что эти жилища при Геродотъ простирались еще южнъе напр. до устья Медвъдицы впадающей въ средній Донъ, и западнъе, такъ что Ока со всъми ея притоками, отъ самой своей вершины принадлежала несомивнно тоже земль Вудиновъ. На это во первыхъ указываютъ имена ръкъ и мъстъ въ родъ Мценска на р. Мецнъ, въ родъ Мещовска, по древнему Мещерскъ, на р. Мераъ или Мереъ и т. п., не говоря о съверной Меръ и о томъ, что при началъ нашей исторіи на нижней Окъ сидъло еще Мордовское племя Мурома. Извъстно также, что подъ Рязанью на средней Окъ жила Мещера, которая конечно простиралась еще дальше упомянутаго Калужскаго Мещерска. Нельзя нисколько сомивваться, что всв эти Мордовскія илемена Геродоту были извъстны подъ именемъ Вудиновъ. Корень самаго имени Вудины до сихъ поръ сохраняется у Вотяковъ, которые сами себя называють Отъ, Утъ, Удь, Удь-Муртъ, Мортъ, откуда и Мордва. Удъ-собственное народное имя, а Муртъ или Мортъ означаетъ вообще человъка.

Русскіе въ 16 стольтіи разсказывали, что эти Отяки или Вотяки—такая же Черемиса; что они были нъкогда чернью, то есть, народомъ Ростовской области и ушли съ своихъ мъстъ къ Камъ, въ Болгарскую землю, убъгая отъ русскаго крещенья, что могло случиться еще въ 11-мъ стол. 1.

Это стало быть наша льтописная Ростовская Меря, или, какъ называють себя Черемисы, — Мари. По всему въроятію собственное имя Вотяковъ—Удъ, у Черемисовъ — Ода, въ древнее время было общимъ именемъ для всъхъ этихъ илеменъ или по крайней мъръ для илеменъ Мордовскихъ. Впрочемъ Мордва и Чувашей называетъ Въедене 2. Вотъ ночему и Геродотъ очень правильно передаетъ это первобытное прозваніе: Вудины, присовокупляя только свое окончаніе для народнаго имени и ставя впереди потребную для легкаго выговора букву в. Но не одно сходство имени утверждаетъ, что Мордва, Мурома, Меря, Мокша, Эрза, Мещера, Чуваша, Черемиса, суть Вудины Геродота. Тоже свидътельствуетъ и описанная Геродотомъ ихъ наружность:

<sup>1</sup> Исторія Казанская, Спб. 1791, стр. 3.

<sup>2</sup> Миллеръ: Описаніе Черемисъ, Чувашъ и Вотяковъ. Спб. 1791, стр. 33.

волосы рыжіе, желтые, русые; глаза голубые, свътлосърые; у Вотяковъ цвътъ лица даже смугловато-красный.

Для новаго подтвержденія, что земля древнихъ Вудиновъ простиралась по Волгъ между Саратовымъ и Орломъ и далье за Оку, къзападу, не говоря о съверныхъ краяхъ, намъ необходимо обозначить мъстность того великаго и глубокаго озера, гдъ ловились бобры и другіе пушные звъри, какъ свидътельствуетъ Геродотъ. Ясные слъды этого озера и теперь можно видъть, даже по карть, нъсколько съвернъе города Рязани, въ тамошней Мещерской сторонъ, гдъ до сихъ поръ остается множество большихъ и малыхъ озеръ и болотъ, окруженныхъ густыми лъсами, которыми почти сплошь покрыта вся эта сторона (см. выше стр. 182). Слишкомъ за 2000 льть здысь въ дыйствительности могло существовать великое озеро, ибо вся эта мъстность есть обширнъйшая болотная и озерная котловина; а Рязанская область и особенно ея Мещерская сторона издревле славилась ловлею бобровъ 1.

Мы уже привели свидътельство Геродота, что Невры, вытьсненные съ своихъ мъстъ, переселились въ землю Вудиновъ, и что нашъ первый лътописецъ сохраняетъ память объ этомъ событіи, говоря, что Радимичи и Вятичи пришли отъ Ляховъ и съли по Сожу и по Окъ. Если Мещера и Мордва, уже на глазахъ лътописи сидъла на той же Окъ, если и по Сожу, хотя и ръдко, остаются еще имена ръкъ и мъстъ не русскія, а сходныя съ Мордовскими и Мерянскими, то очевидно, что Радимичи и Вятичи принадлежали къ колъну Геродотовскихъ Невровъ, а Мещерская и Мордовская сторона была земля Вудиновъ.

Вмъстъ съ Вудинами или върнъе въ землъ Вудинской жилъ еще народъ, Гелоны, именемъ котораго Греки называли и Вудиновъ, но неправильно, какъ замъчаетъ Геродотъ. Гелоны по своему происхожденію были Эллины—Греки, поселившіеся у Вудиновъ по случаю изгнанія ихъ изъ торговыхъ греческихъ черноморскихъ городовъ. Значитъ это были всякіе выходцы отъ Грековъ и Скиновъ, ибо языкъ они употребляли частію скинскій, частію греческій. Они воздълывали

<sup>1</sup> Матеріалы для Географій и Статистики Россіи. Рязанская губернія. М. Барановича. Спб. 1860.

землю, вли не мясо, а хлабъ, занимались садоводствомъ и нимало не походили на Вудиновъ ни обликомъ, ни цвътомъ. Сверхъ того у нихъ былъ деревянный городъ, единственный во всей странъ, окруженный высокими стънами, каждая сторона которыхъ простиралась на 30 стадій—около 5 верстъ. Стъны, домы, храмы—все было деревянное. Въ этомъ городъ были храмы эллинскихъ боговъ, устроенные по эллинскому обычаю съ деревянными статуями, жертвенниками и божницами. Черезъ каждые три года Гелоны совершали празднества Вакху и отправляли вакханаліи.

Гдъ, на какомъ именно мъстъ быль этотъ городъ, неизвъстно. Но по всему въроятію, гдъ дибо близь Волги, о которой однакожъ Геродотъ не даетъ прямыхъ свъдъній. Онъ знаеть только, что изъ земли Оиссагетовъ, которые жили съверовосточнъе Вудиновъ, вытекали четыре большія ръки и впадали въ озеро Меотійское (въ Азовское море). Имена этихъ ръкъ были Ликъ, Оаръ, Танаисъ (Донъ) и Сиргисъ (Донецъ). Видимо, что Отцу Исторіи Съверная сторона Каспійскаго моря вовсе была неизвъстна, что по разсказамъ онъ зналъ только среднее теченіе Волги-Оара п среднее же теченіе Урала-Яика-Лика, и полагаль, что эти ръки текуть, какъ и Донъ въ Азовское море. Такъ онъ думалъ конечно по указанію разсказщиковъ, которые хаживали къ Уральскимъ горамъ, именно по этому пути, который и описываетъ намъ Геродотъ. Замъчательно, что имя Волги, Оаръ, слышится въ Мордовскомъ названіи этой ръки, существующемъ до сихъ поръ-Рау. Такимъ образомъ Геродотъ даетъ Волгъ, какъ и слъдуетъ ожидать, Вудинское имя. Онъ повъствуетъ также, что Персидскій Дарій, преслъдуя въ своемъ походъ Скиновъ, прошелъ землю Скинскую и Савроматскую и нигдъ не нашелъ ничего, что можно было бы раззорить; но вступя въ землю Вудиновъ, встрътилъ городъ Гелонъ и сжегъ его. Затъмъ пришелъ въ степную пустыню и поставиль свои лагери на ръкъ Оаръ, построивъ тутъ восемь большихъ кръпостей, развалины которыхъ оставались еще въ Геродотово время. Все это заставляетъ думать, что Гелонъ находился гдё-либо вблизи Саратова, ибо это была середина тогдашняго торговаго пути изъ греческихъ черноморскихъ городовъ къ Уральскимъ горамъ. Быть можетъ Гелонъ находился на Волгъ, пониже Саратова, на мъстъ

погибшаго города Увека, остатки котораго существовали еще въ 16 стольтіи. Путешественники того времени говорять, что этотъ Увекъ лежить въ плодоносной странь, гдв ростеть во множествъ ликорисъ, яблонныя и вишневыя деревья. Они прибавляють, что на томъ мъстъ "на высокомъ колму, былъ нъкогда очень красивый замокъ Увекъ и подлъ него городъ, называемый Русскими Содомъ; этотъ городъ и часть замка провалились по правосудію Божію за гръхи народа, здъсь обитавшаго. Теперь видны только развалины и нъкоторыя гробницы; на одномъ надгробномъ камнъ можно различить форму лошади и всадника, сидящаго на ней, съ лукомъ въ рукахъ. На другомъ камнъ видна надпись арабская".

Имя Увека сохраняется и теперь въ названіи тамошнихъ сель. Городь этоть указывается на томь же містів, въ 20 дняхь разстоянія оть Астрахани, и Арабскими писателями 9—10 віка. Въ то время онь быль важнымь торжищемь въ сношеніяхь среднеазіатскихь и прикаспійскихь странь съ страною нашего по-Волжья, съ Буртасами и Болгарами. Очень віроятно, что въ Геродотово время тоть же городь служиль торжищемь для черноморскихъ Грековь съ народами при-Уральскими. Слідуеть замітить также, что въ этой же гелонской сторонь, въ губ. Саратовской и Тамбовской, встрівчается нівсколько селеній и рікь съ именами Елань, Еланское паста нівсколько селеній и рікь съ именами Елань,

Описывая древнъйтее разселеніе разныхъ народовь въ нашей землъ по направленію къ съверовостоку, къ Уральскимъ горамъ, Геродотъ, по всему въроятію, описываетъ собственно торговый путь, который тогда пролегалъ по этимъ мъстамъ отъ Чернаго моря. Онъ продолжаетъ: "Повыше Вудиновъ къ съверу сперва простирается степь на семь дней пути. За степью, поворотя болъе къ Востоку, живутъ Оиссагеты, народъ многочисленный и особый, питающійся звъриною ловлею. Въ смежности съ этими народами, т. е. Вудинами и Оиссагетами, живутъ Іпрки, тоже звъроловы. Это наши древніе Весь Бълозерская пли Вису по арабскимъ писателямъ, которая въ то время могла занимать земли болъе къ Востоку, и Угра, Югра при-Уральская. Дальше къ востоку жили другіе Скивы, отложившіеся отъ Скивовъ царствующихъ (впослъдствіи Печенъги).

До страны этихъ Скиновъ, замъчаетъ Геродотъ, лежитъ земля ровная и тучная, а отсюда начинается каменистая и неровная, затымъ, дальше у подошвы высокихъ горъ обитаютъ люди отъ рожденія плешивые, плосконосые, съ продолговатыми подбородками; языкъ они употребляютъ свой особенный, а одежду скинскую; питаются древесными плодами. Каждый изъ нихъ живетъ подъ деревомъ, зимою окутывая это дерево бълымъ войлокомъ. То дерево, которымъ они питаются величиною съ смоковницу, плодъ носитъ похожій на бобъ и имветъ ядро. Когда плодъ созрветъ, изъ него выжимаютъ густой и черный сокъ, называемый аши<sup>1</sup>, который ньють, смішавши сь молокомь, а изь выжимковь ділають ленешки и вдять. Этимъ дюдямъ никто не наносить обидъ; нбо ихъ почитаютъ священными; да нътъ у нихъ и никакого воинскаго оружія; они даже сосыдей примиряють въ ссорахъ и если кто прибъгаетъ къ нимъ подъ защиту, тому уже никто не смъеть нанести общи.

До страны этихъ илѣшивыхъ людей земля была довольно извъстна. Досюда хаживали и Скиоы, и Греки изъ Ольвіи и другихъ черноморскихъ городовъ. Приходившіе сюда Скиоы употребляли семь переводчиковъ для семи языковъ, стало быть на пути жило семь народовъ. Но что находится выше этого илѣшиваго народа, о томъ никто ничего яснаго сказать не можетъ. Туда путь пресъченъ высокими горами, черезъ которыя никто перейдти не можетъ. Плѣшивые разсказываютъ, чему впрочемъ я не върю, замѣчаетъ Геросказываютъ, чему впрочемъ я не върю, замѣчаетъ Геро-

<sup>1</sup> Этотъ сокъ аши, по всему въроятію, есть сокъ вишенъ: «Въ полуденной Сибири, говоритъ путешественникъ 17 стольтія, Коліннсь, есть дикая страна, называемая степью; она простирается на 600 или 700 верстъ и большей частію состоитъ изъ равнинъ; ръкъ въ ней мало, но почва невъроятно плодоносная. Тамъ цълый день ъдешь полемъ, обросшимъ ви шневыми деревьями... Красныя вишни, растущія на этихъ деревьяхъ, очень хороши, но и очень кислы. Онъ бываютъ вкусны, когда пересажены». Другой путешественникъ, 16 въка, Павелъ Іовій, разсказывая о томъ, какіе напитки употребляются въ Москвъ, прибавляютъ: «Нъкоторые любятъ также сокъ, выжатый изъ спълыхъ вишенъ; онъ имъетъ свътлобагровый цвътъ и очень пріятенъ вкусомъ». Это слово аши—вишни, виъстъ съ именемъ Югры—Іпрковъ достаточно указываютъ, что Скиеы, передававшіе Геродоту эти свъдънія о растеніи и народъ, принадлежали къ тъмъ племенамъ, на языкъ которыхъ долгія стольтія сохранялось имя Югры и доселъ сохранилось имя вишни.

дотъ, будто на этихъ горахъ живутъ люди съ козьими ногами, а за ними другіе, которые спятъ 6 мъсяцевъ.

Впрочемъ къ Востоку отъ илъшивыхъ, страна была тоже хорошо извъстна. Въ ней жили Иссидоны. Это былъ народъ справедливый, т. е. жившій въ гражданскомъ порядкъ. И женщины у нихъ имъли власть равную съ мужчинами. Было у нихъ, между прочимъ въ обычаъ: когда у кого умиралъ отецъ, то всъ сродники пригоняли на поминки домашній скотъ, кололи его и изрубали въ куски вмъстъ съ тъломъ покойника; потомъ мясо перемъщивали и предлагали на столъ для транезы. Оставляли только черепъ отъ головы покойника, оправляли его въ золото (въ видъ чаши-братины) и употребляли, какъ священный сосудъ, при совершеніи великихъ годовыхъ жертвоприношеній. Такъ сынъ творилъ память по отцъ.

Иссидоны разсказывали, что выше ихъ живутъ люди однотлазые и Грифы, чудовища, похожія на львовъ съ клювомъ и крыльями орлиными, которые стерегли золото. Сибирское золото, охраняемое такими страшилищами, по всему въроятію и было главнымъ предметомъ, привлекавшимъ въ эту страну торговыхъ людей изъ Скиоји и главное изъ греческихъ торжищъ. Иссидоны, или скоръе всего греческие купцы разсказывали эту сказку въроятно для того, чтобы показать, съ какимъ трудомъ и опасностями добывается золото. Имя Иссидоновъ сохраняется до сихъ поръ въ имени ръки Исети, текущей отъ Уральскихъ горъ на Востокъ въ ръку Тоболь. Долина Исети одна изъ лучшихъ и плодороднъйшихъ мъстностей за Ураломъ; она богата золотой и желъзной рудой, въ ней ломается мраморъ и другія подобныя породы камня; въ самой ръкъ находять много дорогихъ камней, горныхъ хрусталей, халцедоновъ, сердоликовъ и т. под. Горный промысль на Ураль существоваль съ незапамятныхъ для Исторіи временъ, на что указываетъ множество тамошнихъ пещеръ, въ которыхъ находять человъческія кости, разныя вещи, посуду, молотки и другія орудія, покрытыя уже каменной корой. Можно полагать, что Иссидоны и были темъ первобытнымъ народомъ, который обработываль здъсь руды, добываль золото, драгоциные камни п торговаль ими съ далекими Греками, большими охотниками дълать изъ золота роскошныя и изящныя вещи и выръзывать на камняхъ печати и различныя изображенія своихъ боговъ. Такимъ образомъ Уральскія горы и въ то далекое время доставляли европейцамъ много драгоцаннаго.

Во всей описанной странь, говорить Геродоть, бываеть такая жестокая зима, что 8 мьсяцевь продолжаются нестерпимые морозы: вь то время, если прольешь воду, грязи не сдылаешь, а сдылаешь ее, зажегши огонь, что для южныхы жителей, которымь повыствоваль Геродоть, было, конечно, удивительно. Даже море (Азовское съ проливомь) замерзаеть и Скивы иногда на льду сражаются и ыздять черезы проливь на повозкахы на азіатскій берегь. Оть стужи и скоть вь Скивіи не имысть роговь. Тамы родится порода воловь безрогая. Весною тамы не бываеть дождя, а лытомы идеть безпрестанно дожды и бывають часто громы. Но если случится громы зимою, то это почитается чудомь. За чудо также почитается, когда вь Скивіп случится землетрясеніе.

Сказывають, что дальше къ Съверу отъ верхнихъ земель Скиейи, нельзя ничего видъть, ни пройдти туда по причинъ вездъ разсыпаннаго перья, которымъ наполнена земля и воздухъ. Геродотъ объясняетъ, что "это перье должно быть снъгъ, ибо за Скиескою землею всегда идетъ снъгъ, впрочемъ лътомъ меньше, какъ и слъдуетъ, чъмъ зимою, и кто видълъ вблизи падающій густой снъгъ, тотъ видълъ то, о чемъ я говорю. Отъ падающаго снъга и мъста дальше къ съверу необитаемы", заключаетъ историкъ.

Любопытны разсказы Геродота о происхожденіи Скиюовъ. Сами Скию сказывали ему, что народъ ихъ изо всёхъ народовъ самый младшій и произошелъ такимъ образомъ: Въ очень давнее время, когда еще страна эта была пустая, жилъ здёсь, говорили они, одинъ мужъ, называемый Таргитай. Родители его были боги. Онъ родился отъ Зевса и отъ дочери ръки Днъпра. Зевсомъ, греческимъ именемъ, Геродотъ называетъ по своему главнаго скиюскаго бога. У этого Таргитая было три сына. Когда они царствовали, то на Скиюскую землю упали съ неба плутъ (соха), ярмо (воловья запряжка), съпра (топоръ) и чаша — все золотое. Старшій братъ увидълъ это первый и хотълъ дорогія вещи забрать себъ; подошелъ кънимъ поближе, а золото такъ загорълось, что взять было невозможно. Такъ онъ и ушелъ. Послъ

его пошель второй брать: золото опять загорълось. Ушель прочь и онь. Когда подошель третій брать, самый младшій, золото потухло и остыло, онь спокойно забраль себъ всъ вещи. Старшіе братья увидъли, что покориться надо ему, младшему брату, и отдали ему все царство. По разсказу Скивовь это случилось за 1000 лъть до похода на нихъ Персидскаго царя Дарія, стало быть слишкомъ за 1500 лъть до Р. Х.

Съ тъхъ поръ упадшее съ неба золото Скиескіе цари почитали священнымъ, очень бережно охраняли его, и каждый годъ праздновали ему и приносили жертвы. Овладъвшій царствомъ младшій братъ учредилъ потомъ въ этой странъ для своихъ дътей три царства и одно изъ нихъ, гдъ хранилось золото, сдълалъ главнымъ, начальнымъ царствомъ.

Очевидно, что это сказаніе принадлежало Скибамъ - пахарямъ, которые жили по Днъпру и воздалывали землю, съяли хлъбъ. Плугъ, ярмо, съкира - топоръ для этихъ Скивовъ на самомъ дълъ были предметами священными, потому что составляли главную силу и основу ихъ жизни. Ими они кормились, ими они полагали на землю свое право собственности, которое по древнему Русскому выраженію обыкновенно тамъ существовало, куда соха, коса, топоръ искони ходили. Очень естественно, что въ глубокой древности, у земледъльческаго народа, эти орудія имъли смыслъ божественнаго дара. Ихъ послало само божество; они упали съ неба въ образъ божественнаго золота, которое и выражало, что это былъ предметъ самый многоцънный и дорогой въ земледъльческомъ быту.

Для Скиновъ-пастырей, для кочеваго народа, эти орудія не были такъ дороги. Кочевой народъ не приписалъ бы имъ божественнаго происхожденія. Воины, какими всегда бываютъ степные кочевники, почитаютъ священными орудія битвы, поклоняются мечу, какъ поклонялись мечу тѣже Скины кочевники; въ мечѣ ихъ сила, честь, достоинство и слава, въ мечѣ основа ихъ жизни. Такимъ образомъ плугъ и мечь, какъ мины, должны необходимо выражать весьма различныя основы быта.

Другую сказку о происхождении Скиновъ Геродотъ слышалъ отъ Грековъ, жившихъ по берегамъ Чернаго моря. Они разсказывали, что Геркулесъ, гнавши воловъ Геріона в пришелъ въ эту землю, тогда еще необитаемую и пустынную. Его застигла зима и морозъ; онъ окутался въ львиную шкуру и заснулъ; между тъмъ пасшінся лошади отъ его повозки вдругъ изчезли. Проснувшись сталъ онъ искать своихъ коней и прошелъ всю страну, изъ конца въ конецъ. Напослъдокъ уже, въ Лъсной Землъ, при устьяхъ Днъпра, въ одной пещеръ онъ обрълъ чудище Ехидну, въ половину женщину, въ половину змъю, у которой вмъсто ногъ былъ змъиный хвостъ. Эта Ехидна одна владъла всею этою страною. Она и захватила его коней и не хотъла ихъ отдать какъ только съ условіемъ, чтобы Геркулесъ женился на ней.

Отъ Эхидны и Геркулеса родились три сына. Уходя изъстраны, Геркулесь отдаль Ехиднь лукь со стрылами и поясь и сказаль: "Когда сыновья выростуть, то дай имъ натянуть этотъ лукъ и опоясаться этимъ поясомъ вотъ такъ,онъ показалъ, какъ это должно сдёлать, именно по геркулесовски, по богатырски. Кто такъ сможетъ и съумветъ это сдълать, прибавиль онь, тому и отдай эту всю страну во владънье, а кто не сможетъ натянуть лука и по богатырски подпоясаться поясомъ, того изгони вонъ изъ этой страны".—Все такъ и было исполнено, какъ говорилъ Геркулесъ. Сильнымъ и могучимъ богатыремъ для этого подвига оказался младшій сынь, именемь Скиов. Онь и завладълъ землею. Отъ него произошли Скиоы-цари, то есть Скивы царствующіе, владъющіе страною. Другіе два брата назывались Агаеирсъ и Гелонъ, именами которыхъ обозначаются два сильнъйшихъ народа, сосъднихъ Скиеји, Агавирсы на западв и Гелоны къ востоку. Ясно, что эта сказка вполив живописуеть быть кочевниковь, быть навздниковъ, для которыхъ лукъ со стрилами былъ необходимымъ орудіемъ ихъ силы и богатырства. Самъ Геркулесъ представляется здёсь пастухомъ, кочевникомъ, и въ полномъ нарядъ такого же кочевника. Скиоы поклонялись Геркулесу, конечно своему, а не греческому, какъ богу. Они показывали Геродоту при ръкъ Дивстръ слъдъ Геркулесовой ноги,

<sup>1</sup> По Юстину имя Геріона тоже объяснялось сказаніемъ о трехъ братьяхъ, поднявшихся на Геркулеса за расхищеніе ихъ скота. Кн. 44, гл. 44.

оттиснувшійся на камнъ, похожій на слъдъ человъческій, но величиною въ два локтя.

"Есть еще преданіе, говорить Геродоть, которому я больше всего върю". Это преданіе было уже не минь, а сама исторія. Оно состояло въ томь, что Скины-пастыри, кочевники, жили нъкогда въ Азіи, были вытъснены оттуда, во время войны, другимъ народомъ и пришли сюда, въ землю Киммерійскую, ибо вся эта страна до нихъ принадлежала Киммеріянамъ и называлась Киммерійскою.

Изо всёхъ этихъ разсказовъ объясняется одно, что Скиоыкочевники, обладавшіе въ то время страною, пришли въ нее
послѣ всёхъ, были по заселенію младшіе всёмъ братья; что
Скиоы-земледёльцы, напротивъ были братьями старшими,
то есть заселили эти мѣста, гораздо раньше Скиоовъ-пастырей. Затѣмъ преданія смѣшиваютъ нѣкоторыя обстоятельства, но очень наглядно объясняютъ, что въ странѣ
другъ подлѣ друга существовали два народныхъ быта, двѣ
исторіи; бытъ и преданія земледѣльческіе къ Западу, къ
Дунаю, и бытъ и преданія кочевые, къ Дону, къ Каспійскому морю.

Достовърнъйшее преданіе было таково, что прежде Скивовъ страною владъли Киммеріяне, которыхъ зналъ еще Гомеръ. Во времена Гомера, говоритъ Страбонъ, или нъсколько прежде, Киммеріяне совершали набъги на всю страну отъ Воспора до Іоніи, часто дълали набъги и на южные берега Чернаго моря, врываясь иногда къ Пафлагонцамъ или къ Фригійцамъ, но потомъ были изгнаны Скивами. Геродотъ сказываетъ, что въ его время въ Скией находились еще укръпленія Киммерійскія, переправы Киммерійскія, цвлая страна Киммерія и Воспоръ-проливъ изъ Азовскаго въ Черное море тоже назывался Киммерійскимъ. ріяне следовательно оставили глубокую память о своемъ жить в-быть въ этой странь. Простирая свои набыти на греческія побережья къ западу до Іоніи, какъ равно и по Черному морю, они естественно были отличные мореходцы. Вотъ какой глубокой древности принадлежатъ морскія предпріятія, гивадившіяся на нашихъ Черноморскихъ берегахъ и непремънно въ устьяхъ нашихъ большихъ ръкъ, не исключая даже и далекаго Танаиса-Дона.

Когда на эту Киммерійскую землю напали Скибы-настыри, то Киммеріяне, говорить Геродоть, держали совыть, что дълать и какъ спасать себя? Мижнія ихъ раздълились на двъ стороны. Народъ хотъль удалиться изъ своей земли безъ битвы; цари желали битвы, желали лучше умереть, защищая свою землю, чемъ бежать вместе съ народомъ. Споръ окончился междоусобіемъ, на которомъ цари и кто стоялъ на сторонь царей были всь побиты и погребены народомъ при ръкъ Дибстръ, гдъ и нынъ видна ихъ могила, заключаетъ Геродотъ. Послъ того народъ вышедъ изъ своей земли и Скивы нашли ее совстмъ пустою. Но Отецъ Исторіи дополняеть, что Скион погнались за Киммеріянами въ Азію и заблудились, преследуя ихъ по восточной стороне Кавказа, въ то время, какъ Киммеріяне бъжали по западной, по берегу Чернаго моря. Они тогда заселили малоазійскій полуостровъ, гдъ находится городъ Синона.

Поздивищіе писатели, основываясь быть можеть только на сходствъ имени, говорять, что Киммеріяне подъ именемъ Кимвровъ переседились на Балтійское море, гдъ Датскій полуостровъ въ древности именовался Кимврійскимь, и гдъ Кимвры занимали весь берегъ между Вислою и Эльбою и сосъдніе острова.

Все это очень правдоподобно, по той причинь, что нашествіе Скиновъ на самомъ двав могло сильно потревожить южное население нашей равнины и очень могло повыдвинуть изъ его состава нъкоторые роды и племена, не желавшіе покориться новымъ господамъ. Особенно такое покореніе бываеть невыносимо для самихъ прежнихъ господъ, какими по видимому и были Киммеріяне. Ихъ цари всв погибли на мъстъ, а народъ разошелся по сторонамъ. О славныхъ Киммеріянахъ и Страбонъ замъчаетъ (кн. 1, гл. 3), что можетъ быть это было какое либо одно изъ ихъ племенъ. Но какъ имя Скиоовъ, такъ и прежде имя Киммеріянь было общимь географическимь именемь для всей нашей страны. Поэтому преданіе, что Скиоы нашли страну пустою, должно объяснять только, что въ странъ не оставалось уже ен владыкъ, которые безъ битвы уступили мъсто другимъ. Остальное покорное население въ этомъ случав не шло въ расчетъ; это была такъ сказать сама страна, ея коренное Земство.

Что разсказываеть о мъстожительствъ Кимвровъ Плутархъ (въ Маріи), все то очень приложимо къ древнъйшему разселенію въ Европъ Славянскихъ племенъ Это быль народъ, жившій на краю твердой земли, близъ сфвернаго Океана, достигавшій своими жилищами Понтійской Скивіи, занимавшій земли лісистыя и мало освіщаемыя солнцемь, гдъ дни бывали равны ночамъ. Хотя Кимвры, нападавшіе на Римлянъ, по частямъ имъли разныя прозванія, но ихъ войско называлось общинь именемь Кельто-Скиеовъ, стало быть оно состояло изъ этихъ двухъ племенъ. Скиоы-Сдавяне жили въ перемежку съ Кельтами - Галдами (Влахами) только у Карпатскихъ горъ, откуда за одно хаживали и воевать, и где на северь къ Висле некоторые уденые указывають и первоначальное жительство Кимвровь. Такимь образомъ въ имени Кимвровъ, наравнъ съ Германскими, могли скрываться и Славянскія племена. И потому пере-Киммеріянь отъ Чернаго на Балтійское море можетъ объяснять переходъ на тоже море и Славянскихъ племенъ, сидъвшихъ въ послъдствіи между Вислою и Эльбою и бокъ-о-бокъ съ Кимврійскимъ полуостровомъ Если туда двинулись: Киммеріяне-Германцы, то рука въ руку съ ними могли туда же перейдти и Славяне? Мы помнимъ одно, что цоявленіе, въ исторіи новаго пимени, какъ и изчезновеніе этого имени никакъ не можеть указывать на появленіе и изчезновеніе особыхъ народностей и указываеть только на перемвну народныхъ именъ у писателей Исторіи.

Любопытно также и то обстоятельство, что борьба Киммеріянъ, владыкъ страны, съ подвластнымъ народомъ происходила въ окрестностяхъ Дньстра, то есть въ мъстности, которая искони была паселена Славянами.

BOJOBS MERETECH CE HOWEDONS HILCHLY.

Съ особеннымъ вниманіемъ Геродотъ останавливается только на Скибахъ-кочевникахъ, главнъйщемъ народъ, который владълъ въ то время Югомъ нашей страны. Онъ говоритъ, что въ Черноморскихъ земляхъ онъ не знаетъ другаго народа, столько извъстнаго своею мудростію.

Скинскій народъ, по его словамъ, изъ всёхъ человіческихъ діль одно важнійшее придумаль—мудрение всёхъ народовъ, какія только были тогда извістны. Ничему другому я не

удивляюсь, прибавляеть Геродоть. Это важныйшее придумано у нихь такь, что никто, нападающій на нихь, не можеть оть нихь убыкать, и если захотять, никто не можеть поймать ихь. У кого ныть ни городовь, ни крыпостей, гды каждый носить свой домь съ собою, гды всы суть конные стрыки, живуть не оть плуга, а оть скота, и свои жилища перевозить на тельгахь,—какь не быть тымь людямь непобыдимыми и совсымь неприступными? По понятіямь Трека въ этомь особенно и заключалась скиеская мудрость, торжеству которой способствовало самое свойство скиеской страны, ровной степи, обильной пажитями и водами. Число протекающихь въ ней рыкь не многимь меньше числа водопроводовъ въ Египть, говорить далье Геродоть. Во всей странь ныть ничего удивительнаго, кромы ея обширности и величайшихь рыкь и ихъ множества.

Скиом всёхъ племенъ поклонялись главнымъ образомъ Весть (Огню-созидателю), которая называлась у нихъ Тавити. Затымъ Зевсу (Небу) и Земль, почитая Землю женою Зевса; потомъ Аполлону (Солнцу) и небесной Афродить (Лунь), Ираклу и Арею (богу войны). Царствующіе Скивы приносили жертвы Посидаону (богу моря). Кумировъ, жертвенниковъ и храмовъ они не строили; а строили только одному Арею. У нихъ было великое множество волхвовъ, тадателей, предсказателей, которые гадали прутьями, связывая ихъ въ пучки и раскладывая на землъ по одному; гадали также посредствомъ линовыхъ лыкъ: разодравъ лыки на три части, перепутывали ими пальцы и потомъ разрывая, произносили свои предсказанія. За то и доставалось волхвамъ, если ихъ гаданья не оправдывались; ихъ ставили на воловью повозку въ кучу хвороста, зажигали и пускали воловъ мыкаться съ пожаромъ по степи.

Жертвоприношеніе у всёхъ совершалось одинакимъ образомъ. Жертва (волъ, корова) стоитъ со спутанными передними ногами. Приносящій жертву, стоя позади ея, потянувъ за конецъ веревки, опрокидывалъ ее, и какъ скоро она падала, взывалъ къ богу, которому жертвовалъ; потомъ накидывалъ на шею петлю, продъвалъ въ петлю палку, которую перевертывая, удавлялъ животное; затъмъ разръзалъ на части и принимался варить мясо въ котлъ. Изъ сваренаго божеству приносили начатки мяса и утробы. Кро-

мв рогатаго скота приносили въ жертву и другихъ домащнихъ животныхъ и особенно лошадей. Но свиней вовсе не употребляютъ и не хотятъ, чтобы они водились въ ихъ странъ, отмъчаетъ Геродотъ.

Арею, богу войны, жертвовали иначе. Для этого въ каждой общинъ устроивали изъ связокъ хвороста родъ кургана на 3 стадіи (около полверсты?) въ длину и ширину, въ вышину меньше, съ трехъ боковъ утесисто, а съ четвертаго дълали всходъ. Каждый годъ на ту же кучу сваливали 150 возовъ новато хвороста, такъ какъ прежній осъдалъ отъ непогодъ. На верхней четыреугольной площадкъ этого кургана водружали старинный желъзный мечь, который и означалъ кумиръ Арея. Этому мечу ежегодно приносили въ жертву скотъ и лошадей и гораздо больше, чъмъ другимъ богамъ. Когда возьмутъ въ плънъ непріятелей, то отъ каждой сотни одного приносятъ также въ жертву: возливъ вино на головы людей, заръзываютъ ихъ надъ сосудомъ; потомъ несутъ кровы на курганъ и льютъ ее на мечь.

Скины вообще были кровожадны. На войнъ Скинъ пилъ кровь перваго убитаго имъ непріятеля. Головы убитыхъ всь относились къ царю, по той причинь, что принесшій голову врага, получалъ право участвовать въ добычь. Кто не приносиль, тому ничего и недавали. При этомъ самая кожа съ головы почиталась знатнымъ украшеніемъ храбраго человъка. Ее искусно: снимали съ черена, очищали отъ мяса, мяли въ рукахъ, и употребляли вмъсто платка и укж. рашенія, привъшивая на уздъ въ коню 1. Тотъ почитался наихрабрейшимъ, у кого было много такихъ полотенецъ или платковъ. Многіе изъ человъческихъ содранныхъ кожъ двлали себъ верхнее платье, сшивая его на подобіе бурки. Многіе, содравъ кожу съ правыхъ рукъ убитыхъ враговъ вивств съ ногтями, двлали изъ нихъ футляры, для колчановъ. Человъческая кожа, примъчаетъ Геродотъ, и толста и глянцовита и почти всякую кожу превосходить бъдизною, Многіе сдираютъ кожу и съ цъесли съ бълаго человъка.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Замъчательно, что въ старинномъ русскомъ богатомъ конскомъ уборъ существовалъ Наузъ, очень большая шелковая кисть, у которой ворворка-закръпка или узелъ покрывалась серебряною вызо-лоченною полусеерическою чашкою.

лыхь людей и растянувь ее на палкахь, возять на лошадяхь на показъ. Таковы обычаи Скиновъ. А съ головами своихъ знативишихъ или злейшихъ враговъ делаютъ вотъ что: черенъ по самое переносье п вычистивши, отпиливаютъ устроивають изъ него чашу; бъдный хозяинь обтягиваеть этупчащу снаружи только воловьею кожею и такъ пьеть изълнея, вивстопстакана; а богатый кромв того внутри покрываетъ чашу золотомъ. Это дълаютъ Скиом и съ своими одноземцами, когда поссорятся и по суду цареву одинъ отдается совсимь во власть другаго 1. Когда кто придеть къ Скиоу изъ иноземцовъ, котораго онъ особенно уважаетъ, то при угощении онъ наполняетъ эти чаши виномъ и разсказываетъ, что это были его соотечественники или сродники, которые осмелились вступить съ нимъ въ войну, что онъ победиль ихъ щ теперь пьетъ изъ ихъ череповъ вино. Такъ превозносится Скивъ своимъ храбрымъ подвигомъ. Одинъ разъ въ годы бываль у нихь особый праздникь, на которомъ жители каждой волости собирались пить вмъстъ; старшина волости растворядь чашу вина и предлагаль всёмь храбрейшимъ изъ народа, кто наиболъе отличался въ битвахъ истребленіемъ враговъз Кому не приходилось прославить себя такимъ подвигомъз птотъ сидълъ на этомъ пиру храбрыхъ гособо безъ всякой почести и вина ему не давали. Это было не малое безчестіе. Напротивъ, кто славился боевымъ дъломъ и убилъ многихъ враговъ; тотъ пиль даже изъ двухъ стакановъ, свя-

Братскіе договоры и союзы Скибы заключали такимъ образомъ: наливали вина въ большую глиняную чашу, пускали туда нёсколько крови отъ обоихъ собесёдниковъ, которые вступали въ союзъ, для чего прокалывали себъ тело иглою или поръзывали ножемъ; потомъ погружали въ чашу мечь, стрълы, съкиру и копье, съ произнесеніемъ заклятій, и затъмъ выпивали вино вмъстъ съ достойнъйшими изъсвоей дружины.

Вино Скиом пили непомерно и притомъ одно, чистое, безъ примеси воды, что у древнихъ грековъ почиталось от-

зиднательно, тто из старинноми» руссиоми богатоми и ото , отнемения:

<sup>1.</sup> Вотъ что въ древнъйщее время означало извъстное въ нашемъ. Мъстничествъ уже символическое дъйствіе—выдача головою.

цаяннымъ варварствомъ. По мнинію Грековъ пить одно вино было свойственно только Скинамъ. Съ удивленіемъ пони разсказывали о царъ спартанскомъ Клеоменъ, который не только много напивался, но въ добавокъ по развращенному скинскому обычаю, пилъ вино одно, безъ воды; и потому сощелъ съ ума воды видо одно, безъ воды; и потому сощелъ съ ума воды видо одно, безъ воды; и потому

Своихъ царей Скиоы погребали съ особыми почестями и особымъ образомъ. Тъло умершаго наполняли благовонными семенами и травами, обмазывали воскомъ, укладывали на колесницу и везли по степи, къ ближайшему подвластному народу, оттуда къ слъдующему и такъ далъе, пока съ этимъ торжественнымъ повздомъ не объезжали всехъ подвластныхъ племенъ. "Кто привезенное тъло приметъ, дълаеть то, что и царскіе Скивы: уразывають себь уха, остригають волосы, портзывають кругомь мышцы, царапають лобъ и ноздри, и прокалывають львую руку стръдами". Каждое племя, встрътивъ останки царя, потомъ сопровождало его до мъста погребенія. Народу такимъ образомъ накоплялось въ шествіи великое множество. Царское кладбище находилось въ странв Герры, какъ назывался и народъ, тамъ жившій, въ томъ мість, до котораго можно было плыть по Дивиру, надо полагать, что въ окрестностяхъ Дивировскихъ пороговъ. Здъсь вырывали большую четыреугольную яму, а въ ней отдельныя пещеры, какъ бы особыя комнаты, изъ которыхъ въ одной погребали царя на катафалкъ, водрузивъ по сторонамъ копья и устроивши на нихъ крышу изъ брусьевъ и ивовыхъ прутьевъ. Въ остальныхъ пещерахъ, сначала удушивъ, погребали одну изъ царскихъ 

<sup>1 «</sup>Сами Спартанцы увъряютъ, говоритъ Геродотъ (VI, 84), что познакомись со Скивами, Клеоменъ сдълался пьяницею и отъ того впалъ въ бъщенство. Скивы вздумали отомстить Персидскому Дарію за походъ въ ихъ страну. Для этого они послали въ Спарту просить вспоможенія и условились такъ, чтобы сами Скивы у ръки Фазиса старались вторгнуться въ Мидію, а Спартанцы, отправясь изъ Ефеса, пошли бы въ верхнюю Азію и наконецъ сощлись бы въ одномъ мъстъ, Когда шли эти переговоры съ Скивскими послами, Клеоменъ обращался съ ними больше, чъмъ слъдовало, и научился отъ нихъ пьянствовать, отчего и сошелъ съ ума. Съ того времени, если кто хотълъ напиться по пьянъе, употреблялъ выраженіе: Налей по Скивски».

женъ, виночерпія, повара, конюшаго, письмоводца, въстоносца и царскихъ коней, вмъстъ съ золотыми чашами и со всякими драгоцьнностями изъ одежды и домашняго обихода, большею частію тоже золотыми, потому что серебра и мъди Скиоы употребляли мало. Совершивъ похороны, всъ наперерывъ другъ передъ другомъ, засыпали могилу землею, старансь сдълать насыпь какъ можно выше и сооружали такимъ образомъ иногда огромнъйшій курганъ, сажень въ 10 вышиною по отвъсу и шаговъ около 500 по окружности 1. Черезъ годъ справлялись поминки, причемъ погибало еще 50 человъкъ, самыхъ наилучшихъ служителей умершаго царя, и 50 наилучшихъ коней. Ихъ убивали и мертвыхъ всадниковъ на мертвыхъ лошадяхъ ставили на столбахъ и кольяхъ вокругъ кургана.

Простыхъ скиновъ-покойниковъ точно также родственники возили на повозкахъ къ ихъ друзьямъ, которые по обычаю угощали провожатыхъ богатымъ пиромъ, предлагая угощенье и покойнику. Такіе погребальные объъзды продолжались 40 дней и затъмъ совершалось погребенье.

Похоронивъ покойника, Скием имъли обыкновение очищаться, для чего устроивали себъ баню, въ видъ шатра изъ трехъ жердей, вверху соединенныхъ и обвъшенныхъ войлоками очень плотно. Посрединъ этого намета ставилась кадка съ водою, которую нагръвали, бросая въ нее раскаленное на огнъ каменье. Для духу они бросали на раскаленное каменье конопляное съмя и восхищаясь этимъ паромъ, подымали крикъ. Женщины стружили себъ острымъ камнемъ кипарисное, кедровое и ливанное дерево, разводили эту смъсь водою и этимъ густымъ составомъ обмазывали себъ лице и все тъло. Оттого онъ получали пріятный запахъ, и обобравъ на другой день съ себя эту обмазку, дълались чистыми и глянцовитыми.

Изъ другихъ скиескихъ обычаевъ, надо упомянуть, что если царь кого казнилъ, то не оставляль въ живыхъ и дътей казненнаго, именно сыновей; они тоже погибали, но дочери оставлялись. Это показываетъ, что съ виноватымъ погибалъ и весь его родъ, и что женское племя не почиталось важнымъ.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См. Разслъдованіе Скиескихъ Кургановъ въ Приложеніяхъ № IV.

Геродотъ говоритъ также, что Скиоы вообще питали сильное отвращение отъ иноземныхъ обычаевъ; что каждый ихъ народъ ничего въ обычаяхъ не заимствовалъ одинъ отъ другаго, а темъ более отъ Грековъ. Жили они, стало быть, каждый розно и берегли кръпко каждый свой порядокъ жизни. Какъ сюда подходять слова нашего перваго льтописда: "живяху каждый съ своимъ родомъ и на своихъ мъстъхъ, владъюще (управляясь) каждый родомъ своимъ. Имяху обычаи свои, законъ отецъ своихъ и преданья, каждый свой нравъ". У Грековъ однакожъ ходило преданіе объ одномъ Скиев Анахарсисв, славномъ своею ученостью и мудростью; который любилъ иноземные и именно эллинскіе обычаи. Этому Анахарсису приписывали изобрътение горшечнаго станка. Разсказывають, что онь много путешествоваль, долго жилъ въ Элладъ и возвратившись на родину, погибъ за иностранныя установленія и эллинскіе обычаи:

Вотъ что разсказывали и что знали о нашей странѣ образованные Греки за 450 лѣтъ до Р. Х.

Очень жаль, что вниманіе Отца Исторіи больше всего привлекали Скивы владъющіе, Скивы-цари или настоящіе Скивы, какъ онъ обозначаетъ ихъ, разсуждая о числъ всего Скинскаго народа. О земледвльцахъ онъ говорить мало, по той конечно причинъ, что въ ихъ быту ничего не было замвчательнаго для любопытнаго Грека. Жили они просто, какъ и всъ земледъльцы, а потому и ихъ варварство не представляло въ себъ ничего грознаго, самобытнаго, царственнаго и могущественнаго, какъ у Скиновъ воиновъ. Притомъ, земледъльцы были рабы, то есть подвластные Скивамъ-царямъ, и конечно не заслуживали равнаго вниманія. Въроятно по этой же причинь Геродоть не слишкомъ отличаетъ ихъ отъ Скиновъ-кочевниковъ и чертитъ въ одной картинъ бытъ весьма различныхъ народностей, хотя и отмъчаетъ мъстами, что Скиескія племена различны и живуть каждый по своему. По имени владътелей онъ назваль Скивами и всъ другія племена, которыя были подвластны Скивамъ. Онъ описывалъ, такъ сказать, Скивскую державу и смотрълъ на подданныхъ этой державы безразлично, какъ на одинъ Скиескій народъ, какимъ на самомъ дъль были только настоящіе Скины. Оттого Скиновъ земледёльцевъ онъ совсёмъ отдёлилъ отъ Невровъ, а тё и другіе: несомивнно были единоплеменники и несомивнно были Славане.

Если въ Геродотовскихъ именахъ ръкъ существуютъ Славянскіе звуки і, то почему же не заключить, что въ числъ Геродотовскихъ народовъ существовали самые Славяне, именно ихъ восточная вътвь, русскіе Славяне.

Французскіе писатели, напр. Мальтъ-Брюнъ, въ этомъ не сомнъваются, но нъмецкіе писатели, напр. Риттеръ, населяютъ не только южные, но (Вирховъ) и средніе края нашей страны нъмцами, между прочимъ по той причинъ, что на устьъ Дона существоваль будто бы сказочный городъ Азгардъ, а у подножія съвернаго Кавказа на Кубани существоваль народъ Шапсухи, который въ древности у Грековъ прозывался Аспургами, отчего появилась мечта о Скандинавскихъ Азахъ, будто бы обитавшихъ нъкогда въ этихъ самыхъ мъстахъ. Такъ далеко, за тридевять земель, была отыскана германская прародина. Тъмъ больше основаній имъютъ Русскіе Славяне отыскивать свою прародину въ собственной своей землъ, на тъхъ самыхъ мъстахъ, гдъ истеперыживутъ меня от востава на самыхъ мъстахъ, гдъ истеперы на самыхъ мъстахъ, гдъ истеперы на самыхъ мъстахъ.

По Геродоту эта Славянская прародина обнимала приморскія земли оты нижняго Дуная-Истра и до Дныпра. Рыка Истрь, носящая Славянское имя и упоминаемая еще Гезіодомь, современникомь Гомера, протекала черезь Скивію. Оть Истра и до Перекопскаго залива въ Черномь морь, гдь существоваль городь Каркинить, т. е. включительно до Дныпровскаго Лимана простиралась древняя Скивія, говорить Отець Исторіи. А нашь первый лытописець какъ будто читаль эту строку Геродота. Перечисляя Славянскія племена, обитавшія по Бугу, по Дныстру и дальше кы Дунаю, онь говорить: "Дульби живаху по Бугу... а Улучи (Алазоны), Тиверцы (Тирагеты), сыдяху по Дныстру, присыдяху кы Дунаеви; бы множество ихы, сыдяху бо по Дныстру,

Таковы: Ворисвенъ — Березина-Дивпръ, Истръ — Дунай, Пората-Прутъ. Самый Тирасъ, Дивстръ, по всему ввроятію огреченъ изъ Стрый, какъ именуется весьма значительный верхній притокъ Дивстра, и какъ въ древности несомивнно прозывался Дивстръ, ибо первая половина его имени, Дон, Дн, появилась уже въ средніе ввка и въ формъ Dana-ster прямо обозначила первоначальный корень древнъйшаго имени.

по Бугу и по Дивпру, оди до морн, суть гради ихъ и до сего дне, да то ся зваху отъ Грекъ Великая Скусъ". Великая, по русски значитъ Старшая, Древняя. Вся эта страна, по разсказу Геродота, принадлежала Скивамъ земледъльцамъ; слъдов. Древняя Скиеїя была страна по преимуществу земледыльческая, чымы и отличалась оты настоящей, Кочевой Скиніи, простиравшейся въ южныхъ степяхъ между Дивпромъ и Дономъ. Но мы видъли, что древние Скиоы, то есть Скиой-земледельцы обитали уже и на восточной сторонь Дныра, отъ Льсной земли или отъ Олешья къ востоку на три дня пути, и вверхъ къ съверу отъ ръки Конки на 11 дней плаванія по Дивпру, то есть вплоть до Кіевской области. Одиннадцать дней плаванія мы также не можемъ принимать за крайній предбль жилища этихв земледбльцевь. Несомивнно, что этимъ разстояніемъ обозначался лишь извъстный пунктъ, где плавание останавливалось. Если плыть вверхъ по Дивпру отъ Конки черезъ пороги, то такимъ пунктомъ явится Кременчугъ, или Крыловъ; если плыть отъ Пороговъ, т. е. отъ Екатеринослава, то такимъ пунктомъ будеть устье Роси или городъ Каневъ. Но Геродотъ свидътельствуетъ еще, что Скиоы земледъльцы, живя на 11 дней плаванія по Днепру, или отъ Конки, или отъ Пороговъ, жили съ своей стороны на 10 дней плаванія отъ пустыни, что приходится къ устью Сожа, если не къ устью Береи жанію на высшей стененилюбонытную. Постованив

Все это можеть указывать только на одно, что Земледельцы жили по объимъ сторонамъ Дибира къ свверу по крайней мъръ до Кіева. О верхней странъ Геродотъ ничего не слыхалъ и зналъ только, что въ самомъ верху за пустынею живутъ людовды. Онъ и объ Неврахъ не говоритъ ни слова, что они были такіе же земледъльцы, но не гововоритъ и того, что они были кочевники, какъ онъ засвидътельствовалъ это объ ихъ сосъдахъ Вудинахъ.

Уже одно дорогое свидътельство Отца Исторіи, что Скиоыземледъльцы, жившіе выше пороговъ, съяли хлѣбъ не для снѣди, но на продажу, вполнѣ можетъ утверждать, что весь Кіевскій край и въ это отдаленное время усердно занимался хлѣбопашествомъ. Здѣсь-то потомъ и выростаетъ корень нашей Руси, первоначальный корень русской жизни со всѣми ея историческими идеалами и стремленіями. Ръчная долина Роси вполнъ и уже несомнънно доказываетъ вещественными памятниками, что ея обитатели въ Геродотово время жили въ близкихъ сношеніяхъ съ главнъйшимъ Греческимъ торжищемъ нашего Черноморскаго берега, съ Ольвіею. Въ Каневскомъ, Таращанскомъ и Сквирскомъ уъздахъ Кіевской губ., гдъ именно протекаетъ Рось, а отчасти и южнъе, въ Звънигородскомъ уъздъ, въ могильныхъ курганахъ постоянно были находимы различные предметы греческаго художества, не византійской, а болъе древней, античной эпохи, прямо указывающіе на сношенія здъшнихъзмъстъзства античнымъ міромъ.

Это вопервыхъ глиняные сосуды, простыя амфоры, небольшіе амфорные же кувшинчики, покрытые черною поливою съ красными травами, одна росписная подобнымъ же образомъ чаша съ минологическими изображеніями. Потомъ трехгубый бронзовый кувшинъ высокой работы, а что всего важнѣе—бронзовый шлемъ и такіе же наголенки изящнато античнаго рисунка. Въ одномъ изъ кургановъ найдена золотая бляшка съ извъстнымъ Ольвійскимъ изображеніемъ птицы, хватающей рыбу, не оставляющая ни малѣйшаго сомнѣнія, откуда она попала въ эти мѣста 1.

Все это, открываемое только случаемъ или исканіемъ кладовъ, развертываетъ передъ нами совсѣмъ невѣдомую страницу нашей исторіи, безъ начала и безъ конца, но по содержанію въ высшей степени любопытную. Достовѣрнымъ оказывается только одно, что это памятники той древности, когда процвѣтала Ольвія и обитали здѣсь Скиоы-пахари, описанные Геродотомъ.

Предположимъ, что курганы съ этими греческими памятниками принадлежали однимъ жившимъ здѣсь Грекамъ. И въ такомъ случаѣ мы должны заключить, что Кіевское мѣсто было очень важнымъ пунктомъ для торговыхъ оборотовъ и связей Ольвіи. Несомнѣнно, однако, что эти примъчательныя могилы принадлежатъ туземцамъ.

Почему же именно въ этой сторонъ, на этихъ Кіевскихъ мъстахъ скопилось населеніе, которое повидимому имъло

<sup>1</sup> Обозрвніе могиль, валовь и городищь Кієвской губерніи, И. Фундуклея. Кієвь 1848. Указатель выставки 3-го Археологическаго съвзда въ Кієвь. К. 1874 квішот моджена за примента виментация

большіе достатки, покупало у Грековъ не только изящную посуду, глиняную и бронзовую, какъ и другіе предметы домашняго обихода, но покупало даже прекрасные бронзовые шлемы и латы для защиты ногъ и слёдоват. вооружалось по гречески. На это отвътомъ служитъ сама Кіевская мъстность, представляющая узелъ, въ который къ Днѣпру соединяются его западные и восточные главные притоки, Припеть, Березина, Сожъ, Десна, а къ югу, въ Черное море идетъ большая дорога—Днѣпръ.

Мы говорили, что земледъльческую Скией Геродотъ именуетъ древнею Скиејею. Онъ же говоритъ, что отъ старшаго брата Скиескихъ родоначальниковъ произошли Скиеы, называемые Авхатами, что по гречески значить Славные. Греки, по замъчанію нашего достойнаго переводчика Геродотовой Исторіи, Мартынова, любили переводить названія народовъ на свой языкъ, а потому Авхаты не есть ли переведенное имя Славянъ? Быть можеть! И тъмъ болъе, что общее имя всъхъ Скиновъ по проименованію царя, Сколоты, какъ оно обыкновенно искажалось въ греческихъ устахъ: Склавы, Селавы, Аселавы, Ставаны, или у арабовъ Саклабъ, Сиклабъ, Сакалибъ, Секалибъ, очень напоминаетъ настоящее имя Славянъ, Слоуты 1. Имя царя Сколотъ (по Юстину Сколопитъ, 1, IV), могдо звучать по славянски Слоутъ, Словутъ, Славъ, Славнъ. Не даромъ Дивиръ прозывался Словутичемъ, сыномъ Словута. Покрайней мъръ въ этихъ догадкахъ находится столько же правдоподобія, сколько и въ толкованіи Шафарикомъ имени Прокопієвыхъ Споровъ, что оно огречено изъ имени Сербовъ, между тъмъ какъ (по Гедеонову) въроятиве, что оно переводъ славянскаго слова разсвянные, живущіе розно, врознь и представляеть въ сущности этимологическое толкование древняго Русскаго кіевскаго ммени Рось-Розны:

Какъ бы ни было, но достовърно одно, что на Кіевскомъ Днъпръ жили хлъбопашцы, съявшіе хлъбъ для продажи, и что если они торговали хлъбомъ на югъ, передавая его Грекамъ, то несомнънно, что торговали имъ и на съверъ, промъниван его на янтарь или на пушной товаръ. Описанный Геродотомъ торговый путь къ Уралу шелъ тоже отъ

<sup>1</sup> Слоутъ-село вблизи Глухова Черниговской губерній.

Дныпра къ городу Гелону: Несомныно и этотъ путь захватываль съ собою торговлю Скиеовъ земледыльцевъ, Геродотъ прямо говоритъ, что Скием ходили къ Ураду и Алтаю и употребляли для этого семь переводчиковъ для семи языковъ, на которыхъ говорили народы, обитавшіе на пути.

Геродотъ ничего не сказываетъ о движеніи этой торговли къ Каспійскому морю и за море въ закавказскія страны, въ древнюю Мидію и Персію; но онъ лучше всъхъ даже и послъдующихъ древнихъ географовъ зналъ положеніе Каспійскаго моря и оставилъ очень върное измъреніе его вдоль и поперекъ. Это показываетъ, что во времена Геродота плаваніе по Каспійскому морю было хорошо извъстно каждому Греку. Нельзя также сомнъваться, что еще лучше оно было извъстно обитателямъ обширнаго, хотя и деревяннаго города Гелона, который повидимому для своей окрестной страны былъ торговымъ средоточіемъ между западомъ и востокомъ отъ Дибира до Алтая и между съверомъ и югомъ отъ нижегородской Волги до Закавказън и Персіи:

Если такъ было, то и Скивамъ очень хорошо были извъстны богатства южныхъ прикаспійскихъ странъ.

Еще около 633 г. до Р. Х. они ворвались чрезъ Каспійскія (Дербентскія) ворота Кавказа въ Мидію. Геродотъ разсказываеть, что они вторгнулись въ Азію, изгоняя изъ Европы Киммеріянъ. Но въроятиве, этотъ набыть имъль простую и прямую цъль ограбить богатую Мидію, такъ какъ въ это время ен царь Кіаксаръ занять быль осадою далекой Ассирійской Ниневіи. Скивы распространили свой набътъ до Египта: и владъли всею тамошнею страною, всею Азіею, какъ говорить Геродоть, 28 льть, когда наконецъ были изгнаны возставшими Мидянами. Этоть походь весьма примъчателень вы исторіи нашей страны тъмъ, что онъ былъ первымъ изъ длиннаго ряда такихъ же походовъ, поднимавшихъ время отъ времени отважное населеніе Дона и Днъпра для тьхъ же цълей грабительской войны. Несомнънно однако, что знакомство съ этою далекою страною, и главное, знакомство съ извъстнымъ положеніемъ ен дёлъ, когда въ набъгъ можно было разчитывать на върную удачу, какъ и всъ другія надобныя свъдънія, приходили къ варварамъ всегда путемъ торговыхъ сношеній, и каждый походъ непремьнно созрываль прежде всего въ тогдашнихъ торговыхъ пунктахъ нашей страны, на устъяхъ Дона или Волги, если не на самомъ Дивиръ.

Древніе писатели, (Ктезій, современникъ Геродота), свидьтельствують также, что въ тъже отдаленныя времена Скивы, какъ бы по завъщанію Киммеріянъ, частыми набъгами страшно опустошали и съверное побережье Малой Азіп, т. е. Бълую Сирію или Каппадокію (Трапезунтъ) и другія близлежащія страны между Кавказомъ и Константинопольскимъ проливомъ. Какъ они туда попадали, на корабляхъ или пъшимъ путемъ, неизвъстно. Но говорятъ, что по поводу этихъ набъговъ поднялся на нихъ и Персидскій Дарій около 513 г. до Р. Х. Если это было такъ, то Скивы ходили по слъдамъ Киммеріянъ, которые еще во времена Гомера или даже и раньше, изъ своего Киммерійскаго Воспора совершали набъги на всю страну отъ этого. Воспора до Іоніи. Геродотъ однако разсказываетъ, что Дарій желалъ отомстить Скивамъ за Мидійское владычество.

Дарій шель на Скивію черезь Константинопольскій проливь и черезь Дунай, на которыхь устропль даже мости. Онь вель сь собою 700 тысячь войска; всв подвластные ему народы участвовали въ этомъ походь. Скивы побоялись встрътить такую силу съ однимь своимъ народомъ и разослали пословь ко всёмъ сосъдямъ, требуя помощи. Любонытно, что эту помощь единодушно предложили только Гелонъ, Вудинъ и Савроматъ, т. е. обитатели прикаспійской стороны и въ главе всёхъ Гелонъ. Остальные, съверные и западные сосьди отказались отъ всякаго участья въ войнъ, говоря, что если Скивы обидъли Персовъ, то пусть и отвъчають за это, и что Персъ, конечно, идетъ наказать только тъхъ, кто самъ нанесъ ему обиды.

По описанію Геродота Дарій погналь за Скивами именно по тому пути къ Уралу, по которому двигалась тогдашняя Черноморская торговля. Онъ перешель за Донъ страною Савроматовъ и попаль въ страну Вудиновъ. Здѣсь онъ сжегъ деревянный городъ Гелонъ. Затѣмъ онъ поставилъ свои лагери на рѣкѣ Оарѣ, на Волгѣ, и соорудилъ восемь большихъ крѣпостей въ разстояніи одна отъ другой около 10 верстъ. Развалины этихъ крѣпостей оставались еще и въ мое время, говоритъ Геродотъ. Недостроивъ крѣпостей, Дарій поворотилъ назадъ, все въ погоню за Скивами. Отець Исторіи разсказываеть, что Скиеы, гонимые Персами, нарочно направили свой путь по тымь землямь, которыя отказали имь въ помощи и сначала вторгнулись къ Чернымъ Кафтанамъ. Приведя ихъ въ смятеніе, бросились въ области Людовдовъ, потомъ убъжали въ Невриду и наконецъ явились у Агафирсовъ, у верхняго Днъстра. Послъдніе остановили движеніе Скифовъ, сказавши, что безъ боя не пустять ихъ въ свою землю. Скифы черезъ Невриду воротились домой и успъли еще предупредить Персовъ. Во время этого нашествія Скифовъ и Персовъ, Черные Кафтаны, Людовды и Невры въ смятеніи безпрестанно бъжали въ степь все къ Съверу, говорить Геродотъ. Воть въ какую пору случилось передвиженіе населенія нашей равнины дальше на съверъ за правиженіе населенія нашей равнины дальше

Насколько преувеличено это сказаніе Геродота о круговомъ походъ Дарія по всей нашей южной странь, судить трудно. Дарій, устроивая мость на Дунав предполагаль совершить походъ въ 60 дней, но онъ опоздалъ, какъ пишеть и Геродоть, а сколько опоздаль, неизвъстно. Поэтому нельзя ограничивать этотъ походъ только 60 днями, тъмъ болье, что самь же Геродоть свидьтельствуеть, что въ преследовании Скиновъ Персами прошло много времени и не видно было конца оному. Дело возможное, что Дарій по извъстной торговой дорогь доходиль до самой Волги между Царицынымъ и Саратовымъ, гдв и сжегъ городъ Гелонъ. По той же дорогь онъ и воротился. Обратный обходъ по свверу Скиеїи, по широть Саратова, Воронежа, Курска, Кіева и Волыни, невозможный и ненадобный для всей арміи, могъ быть возможенъ и даже необходимъ для легкихъ отрядовъ съ цълью добыть продовольствіе. Къ тому же еще въ самомъ началь войны Скины для безопасности угнали въ съверу свои стада и свои повозки съ женами и дътьми и со встмъ имуществомъ, что конечно Персамъ подавало поводъ забираться и на съверъ. Не говоримъ о томъ, что подобные далекіе и великіе походы вообще составляли славу тогдашнихъ владыкъ земли и предпринимались ими охотно для распространенія той же славы.

Геродотъ разсказываетъ, что еще Сезострисъ египетскій (1485 г. до Р. Х.) тъмъ же порядкомъ, перейдя изъ Азіи въ Европу, покорилъ Скиновъ и Оракійцевъ и на возврат-

номъ пути останавливался даже на р. Фазисъ-Ріонъ, слъд. проходилъ мимо Кавказа. На память о своемъ походъ Сезострисъ ставилъ каменные столпы съ собственнымъ изображеніемъ, и съ надписаніемъ своего имени и имени покореннаго народа. Геродотъ свидътельствуетъ, что такіе столбы въ его время были видны во Фракіи и въ Скивіи. Вотъ почему, когда Дарій Персидскій, бывши въ Египетскомъ Мемфисъ, захотълъ было предъ храмомъ Ифеста, гдъ стоялъ кумиръ Сезостриса, поставить и свой кумиръ, то жрецъ отказалъ ему въ этомъ, сказавши, что слава Сезостриса выше славы Дарія, и ставить памятникъ Дарію не слъдуетъ, "ибо Сезострисъ не меньше завоевалъ народовъ, какъ и онъ Дарій, а сверхъ того покорилъ и Скивовъ, которыхъ Дарій покорить не могъ".

Дъйствительно главнъйшее достоинство Скиоовъ заключалось въ томъ, что ихъ покорить было невозможно, не оставшись совсъмъ на жительство въ ихъ землъ. Въ виду
войскъ Дарія, на одинъ день впередъ, они бъжали все дальше. Выведенный изъ териънія, Персидскій владыка послалъ къ Скиоскому царю гонца съ такими словами: "Несчастный! Для чего ты безпрестанно бъжишь, когда можешь
избрать одно изъ двухъ: Если ты силенъ, перестань бродить, остановись и сразись со мною; если сознаешь, что ты
слабъ передо мною, то все-таки перестань бъгать, принеси
въ даръ своему владыкъ свои земли и воды и вступи въ
переговоры по воды и вступи въ

"Никогда не бъжалъ я со страху ни отъ кого, ни прежде, ни теперь отъ тебя, отвъчалъ Дарію царь Скивовъ. Ничего небывалаго я не дълаю и нынъ. Я по своему обыкновенію кочую. Остановиться мнъ негдъ. У насъ нътъ ни городовъ, ни воздъланной земли и защищать намъ нечего, а потому и сойтиться съ вами на битву нътъ случая и причины. Если же непремънно хочешь битвы, то у насъ есть отцовскія могилы: отыщите ихъ и отважтесь ихъ потревожить, тогда узнаете, будемъ ли мы готовы на битву, или нътъ. А что ты назвалъ себя моимъ владыкою, то да будетъ тебъ въдомо, что я знаю только одного владыку, Зевеса, моего прародителя, и Весту—царицу Скивовъ. За дерзкія твои слова ты заплатишь слезами". "Услышавъ имя рабства цатри Скивскіе исполнились гнъва". Съ этого времени они стали

употреблять всё мёры, чтобы вредить Персамъ, сколько возможно. Преслёдовалиихъ частыми набёгами, не давая отдыха, и по ночамъ, и во время обёденныхъ приваловъ. Скиеская конница безпрестанно обращала въ бёгство конницу персидскую. Скиеы боялись только пёхоты и тотчасъ отступали, когда съ нею встрёчались. Еще не малую помъху Скиеамъ дёлали ослы и мулы, которые въ Скиейи не водились, и потому крикъ ословъ и видъ муловъ наводилъ на скиескихъ лошадей такой страхъ, что они повертывали назадъ и бъжали прочь, навостривъ только ущи.

Намъреніе Скиновъ было такое, чтобы истребить все войско Дарія въ Скинской же землъ. Съ этою цълью они вели переговоры съ Іонійскими греками, которые охраняли мостъ черезъ Дунай, и условились съ ними, что мостъ будетъ разведенъ. Еще въ началъ похода Скины засыпали колодцы и родники, истребляя траву и все, что ни производила земля, по всъмъ путямъ, которыми слъдовало идти Персамъ; но теперь желая ихъ удержать въ странъ, чтобы тъмъ върнъе всъхъ погубить, нарочно подгоняли имъ стада для захвата на прокормленіе.

Дарій однако скоро понядь въ чемъ діло и спішиль поскорте выбраться изъдикой страны.

На совъть Іонянъ, какъ лучше поступить, сохранить, или раззорить Дунайскій мость; Скиновъ послушаться и освободить Іонію, или остаться по прежнему въ рабствъ, —одинъ только голосъ былъ за свободу, это голосъ Анинянина Милтіада. Всъ прочіе властители Грековъ и во главъ ихъ Милетцы разсудили лучше сохранить за собою царскія милости, а стало быть и свою власть надъ народомъ и подали голосъ сохранить мостъ, чъмъ и спасли позорное бъгство Дарія; съ той поры Скины всегда смъялись надъ Іонянами, какъ надъ презрънными и развращенными рабами, которые не только не умъютъ, да и не хотятъ избавиться отъ своихъ господъ.

Итакъ соединенныя силы двухъ великихъ народностей древности, Персовъ и Грековъ, не могли побъдить Скиновъкочевниковъ. Съ того времени наша Скинія пріобръла еще большую славу и самый походъ Дарія тъмъ особенно замъчателенъ, что раскрываетъ ея значеніе во всемірно-историческихъ отношеніяхъ древнихъ народностей.

Если въ Египтъ Сезострисъ почитался великимъ предъ всъми, потому что побъдилъ и Скиновъ, то понятно какою славою вообще пользовалось скинское имя. Самые славные люди древности, начиная съ Сезостриса, не разъ прославляли Скиновъ именно своими походами въ ихъ землю.

Со Скивами-Гетами, обитателями Гетской пустыни или Древней придунайской Скивіи воеваль у Чернаго моря около 340 года до Р. Х. и Филиппъ Македонскій, ходившій туда вмѣстѣ съ сыномъ Александромъ, который еще не былъ тогда Великимъ. Тогда владыкою этихъ Скивовъ былъ Атей¹. Тѣснимый другими Скивами, обитателями Дона, онъ просилъ у Филиппа защиты и за это объщалъ, послѣ своей смерти, отдать ему свою страну въ наслѣдство. Когда опасность миновалась, онъ отказался отъ своего слова. За это самое Филиппъ и пошелъ на него войною и конечно остался побъдителемъ. Македоняне ополонились превеликими табунами лошадей, рогатаго скота, множествомъ женщинъ и малолътныхъ дѣтей—другаго взять въ этой странъ было нечего.

Потомъ около 335 г. самъ Александръ Великій снова ходиль за Дунай на тѣхъ же Гетовъ. Они встрѣтили его съ 4000 конницы и 10000 пѣхоты, засѣли было въ ближайшемъ городъ, но скоро ушли и оттуда, такъ что безъ битвы Александръ овладѣлъ городомъ и сжегъ его. Въ этомъ и состояла его побѣда, въ память которой онъ соорудилъ на Дунаѣ капища Юпитеру, Геркулесу и самому Дунаю, что благополучно допустилъ переправиться. Судя по числу пѣхотинцевъ, эти Скиоы были народъ земледѣльческій. Дальнѣйшія свѣдѣнія о количествѣ скиоскаго войска тоже указываютъ, что главною ихъ силою всегда бывала пѣхота.

Это свъдъніе очень важно въ томъ отношеніи, что кочевники, если и были господствующимъ народомъ, то въроятно жили въ большихъ ладахъ съ земледъльцами и быть можетъ всегда сообща предпринимали свои военные походы. Такъ и самъ Геродотъ проговаривается, что во время войны съ Даріемъ у Скиновъ была и пъхота:

Словомъ сказать въ имени Скиновъ необходимо различать двъ народности, какъ показалъ и Геродотъ, кочевую и зем-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> На Дивстръ повыше Бендеръ есть мъсто и ръка Тея.

ледъльческую. Первая занимала южную область Дона, вторая Древнюю Скиейю отъ Дуная до Днвира. Въ Александрово время народъ Древней Скиейи сталъ прозываться уже Гетами, а послв и вся эта страна именовалась Гетскою пустынею. Ее обыкновенно ограничиваютъ Днвстромъ, основываясь на показания Страбона, а Страбонъ между твиъ говоритъ только, что Гетская пустыня простиралась отъ Чернаго моря за Дунаемъ по направлению къ Днвстру, стало быть могла простираться и дальше Днвстра. Въ 293 г. до Р. Х. въ этой пустынъ Скием захватили живьемъ Македонскаго царя Лизимаха со всвиъ его войскомъ. Въ последстви эта пустыня является страшною силою, сначала для Римлянъ, потомъ для Византійцевъ, для всего Черноморскаго побережья Малой Азіи и даже для самой Эллады или собственной Греціи.

. Бъдняки, здъсь жившіе, которыхъ нельзя было отыскать въ ихъ землъ, а отыскавши, нечего у нихъ было взять, кромъ скота, женщинъ и дътей, эти бъдняки въ теченіи двухъ или трехъ тысячельтій начиная отъ Киммеріянъ и Геродотовыхъ Скиновъ, и оканчивая Запоржцами и Донцами, время отъ времени, наводили ужасъ на всъ богатыя, плодоносныя и просвёщенныя страны отъ южнаго Каспія и до Средиземнаго моря. Они еще до Геродота проложили свои варварскія дороги и въ богатую Мидію, и въ богатую Сирію (Трапезонтъ), и къ Фракійскому Воспору въ Византію, не говоря о всей странъ Балканскаго полуострова. Они пускались въ свои походы не только на коняхъ, но также и въ лодкахъ; случалось, что ходили и пъшими. Имъ очень препятствовали и надолгое время останавливали ихъ варварское движение только сильные кочевники, отнимавшие у нихъ устья родныхъ ръкъ, или сильныя государства, которыя основывались на Крымскомъ полуостровъ и особенно на Киммерійскомъ проливъ, какимъ въ свое время было, напр., знаменитое Воспорское Царство. Какъ скоро власть въ этихъ мъстахъ ослабъвала, тотчасъ открывалась и дорога на всъ стороны и исторія заносила на свои страницы разсказы объ ужасахъ, которыми сопровождались нашествія Скиновъ, Готовъ, Гунновъ, Руссовъ и т. п. варваровъ. Такъ называемыя Меотійскія болота, т. е. все морское внутреннее пространство отъ Дивпровскаго Лимана и до устья Дона

сдълалось притчею во языцъхъ, мрачнымъ и страшнымъ мѣстомъ, откуда постоянно вылътали всъ воинственныя чудовища средневъковой исторіи по водобра

Исторія Тавро-Скивовъ или Руссовъ начинается именно тъмъ, чъмъ была славна исторін ихъ предковъ въ этой самой мъстности, т. е. походами къ Византіи, на Малоазійскій берегъ и къ южному Каспію, въ Мидію. Тавро-Скивы стало быть продолжали исторію Скивовъ древнихъ и всъхъ тъхъ народовъ, которыя слъдовали по стольтіямъ за Киммеріянами и Скивами Геродота:

Одинъ ли и тотъ же народъ производилъ эти далекіе набъги, при участіи конечно другихъ сосъднихъ племенъ, или народы, какъ и ихъ имена въ самомъ дълъ смънялись здъсь другъ за другомъ, этого вопроса исторія еще не разръшила. Она можетъ достовърно только сказать, что жизнію здъшняго населенія цълые въка и тысячельтія управляли одни и тъже идеи, которыя каждый новый народъ, если таковой дъйствительно приходилъ, принималь отъ предшественника, какъ бы по наслъдству, пока эти же самыя идеи не взошли къ своему концу уже на глазахъ самой исторіи развитіемъ и утвержденіемъ въ этой странъ русскаго владычества и русскаго государства:

Къ числу этихъ идей принадлежитъ главнымъ образомъ неизмънное и неудержимое стремленіе къ морю и дальше за море къ богатымъ и благословеннымъ странамъ, съ одной стороны Мидіп и Арменіи и къ побережью Малой Азіи, а съ другой—къ Византіи и Элладъ.

Послъ Геродота географическія познанія о нашей странъ становятся кратки, отрывочны, неточны, а потомъ и невърны. Геродотова точка зрѣнія на наши земли была греческая и притомъ собственно Черноморская, изъ греческихъ Черноморскихъ колоній. Торговые Греки очень хорошо видъли нашу страну почти до самаго Алтая, а потому имъли върное понятіе, откуда напр. течетъ Донъ, какъ велико и куда простираетъ свою длину и ширину Каспійское море? Но когда съ паденіемъ Греціи образованность стала сосредоточиваться въ Римъ, то и наши страны снова покрылись Киммерійскимъ мракомъ. Изъ Рима уже трудно было что-

либо разглядъть дальше Дуная, а о Днъпръ, Донъ, Азовскомъ моръ, особенно же о нашемъ съверъ, тамъ ходили такіе разсказы, что Страбонъ и Тацитъ прямо отказываются отъ описанія этихъ странъ, говоря, что все извъстное объ нихъ, баснословно. Страбонъ замвчаетъ между прочимъ, что въ его время (начало 1-го въка по Р. Х.) дальше Эльбы на востокъ Римляне не знали ничего и никто туда не ходилъ, ни моремъ, ни по сухому пути. Самъ Геродотъ представляется Страбону баснотворцемъ. Новый географъ кръпко уже въритъ, что Каспійское море есть собственно заливъ Съвернато Океана, что изъ Европы, хотя бы отъ Эльбы, по этому Океану можно проплыть въ Каспійское море; а баснословецъ Геродотъ описываетъ Каспій внутреннимъ озеромъ. Другіе утверждали, что Донъ течетъ изъ ръки Аракса (въроятно изъ Волги), говорили даже, что онъ течетъ черезъ Кавказъ; течетъ въ мъстахъ близкихъ къ Дунаю, течетъ изъ Рифейскихъ (Уральскихъ) горъ и т. п. Эти ошибочныя представленія о нашей странь, совсьмь измьнившія понятія древнихъ о теченіи Дона и о Каспійскомъ моръ; для нашей исторіи весьма важны и любопытны. Направляя теченіе Дона въ разныя стороны, они могутъ указывать, что именно въ этихъ направленіяхъ проходили тогдашнія сношенія Донскихъ обитателей съ другими сосъдними странами, начиная отъ Истра и до Кавказа, какъ равно и до Урала. Что же касается ошибочныхъ представленій о Каспійскомъ морв, то они по всему въроятію произошли главнымъ образомъ вследствіе открытій, сдъланныхъ походами на Востокъ Александра Македонскаго. Нъкто Патроклъ, начальникъ морскихъ силъ Птоломен I и Селевка (312-280 года до Р. Х.), увърялъ, что Каспій сообщается съ ствернымъ Океаномъ, что по повельнію Александра были сдыланы описи пути изъ этого моря въ Океанъ, что онъ знаетъ объ этихъ описяхъ отъ нъкоего Ксенокла, и что вообще, съвши на корабль въ Каспійскомъ морѣ, очень возможно пройдти выше Скивіи въ Индію и оттуда въ Персію. Онъ однако ни на кого не указываль, кто бы совершиль такой переходь. Но его утвержденія, которыя безсомитнія основывались на показаніяхъ народовъ, жившихъ около Каспія, по видимому были такъ основательны, что имъ повърили весьма осторожные и ученъйшіе географы древности, Эратосоенъ (276-190 до Р. Х.), а за нимъ Страбонъ. По этой причинъ и сказанія правдиваго Геродота были отнесены къ разряду выдумокъ и басенъ. Проливомъ въ Съверный Океанъ, какъ кажется, почиталось устье Волги, ибо этотъ проливъ представлялся узкимъ и длиннымъ каналомъ.

сомнънія, что въ сказаніи Патрокла заключалась настоящая истина и невфрень быль только посифшный выводъ географовъ, что изъ Каспійскаго моря возможно проплыть на востокъ въ Индію. Видимо, что разскащики Патрокла, прикаспійскіе обитатели, хорошо знали путь по Волгв и по Камъ къ Печеръ и по Волгъ въ Балтійское море, которое тогда почиталось заливомъ Сввернаго Океана. А такъ какъ, по мивнію древнихъ, Свверный Океанъ близко оттуда обтекаль вокругь всю землю, то естественно было заключить, что выйдя изъ Каспія и поворотя на право, можно провхать и до Индіи, а изъ Индін до Персіп. Для насъ это смутное географическое свъдъніе раскрываеть то обстоятельство, что Балтійскій Стверъ и въ то уже время велъ сношенія съ далекою Азіею, по Волгъ, чрезъ Каспійское море. Геродотъ ничего не сказалъ объ этихъ сношеніяхъ, но онъ довольно подробно и обстоятельно описаль несколько народностей, жившихъ въ его время вблизи средней Волги, упомянувъ, между прочимъ Опссагетовъ, въ имени которыхъ несоинънно слышится наша Весь или Вису арабскихъ писателей 9 и 10 въковъ. Свъдънія объ этомъ народъ конечно получены Волжскимъ путемъ.

Плаваніе до этой Веси съ Сѣвера, отъ Балтики, по верхней Волгѣ, или вообще плаваніе изъ Балтійскаго въ Каспійское море становится извѣстнымъ стало быть вскорѣ послѣ Геродота, въ вѣкъ Александра Великаго. Очевидно, что въ это время на сѣверѣ завязывался уже торговый узелъ, центромъ котораго, судя по послѣдующему, были конечно Славяне, напиравшіе къ Ильменю-Озеру и отъ Запада по морскому заливу отъ Венедовъ п отъ югозапада отъ Карпатскихъ горъ, по Припяти п по Днѣпру.

Такими и подобными темными свъдъніями географія нашей страны наполнялась въ теченіи цълаго тысячельтія. Книжныя извъстія, извлеченныя отрывочно и безъ связи изъ древнихъ писателей, а по большой части изъ Геродота же, перепутывались съ собственными соображеніями и догадками авторовъ и съ новыми неясными показаніями очевидцевъ. Геродотовскія имена портились, переставлялись съ мъста на мъсто, бытовыя черты переносились съ одного народа къ другому. Темно-голубые и красные Вудины Геродота у Помпонія Мелы являются уже Агавирсами, раскрашивающими свое лице и другія части тъла, смотря по достоинству и старшинству и такъ, что смыть уже не могутъ

Основнымъ и такъ сказать первичнымъ матеріаломъ для географическихъ познаній Древности служили обыкновенно дорожники, путеуказатели, которые сначала составлялись торговыми людьми для торговыхъ цѣлей, а въ послѣдствін были употребляемы и для военныхъ походовъ. Такими указателями, повидимому, пользовался уже Геродотъ, описывая нашъ Сѣверъ. Это были простыя перечисленія мѣстъ или народовъ, въ иныхъ случаяхъ съ показаніемъ разстояній, очень похожія на нашу Книгу Большаго Чертежа, которая по своему составу есть прямой потомокъ подобныхъ древнѣйшихъ дорожниковъ и сама составлена вѣроятно тоже по очень древнимъ записямъ.

Нътъ никакого сомнънія, что и Птоломеевъ Большой Чертежъ всей земли составленъ точно также на основаніи сказанныхъ дорожниковъ и путеуказателей.

Если бы эти дорожники дошли до насъ въ подлинникахъ, то конечно мы имъли бы въ рукахъ болъе точныя, опредъленныя и върныя показанія мъстъ и народовъ. Теперь же мы должны довольствоваться даже и такими сухими извлеченіями изъ нихъ, какія сдъланы, напр. Плиніемъ, то есть должны довольствоваться множествомъ именъ, поставленныхъ безъ связи и неизвъстно въ какомъ порядкъ.

Историки въ своихъ сказаніяхъ представляютъ столько же, если еще не больше затрудненій. Очень ръдко они бываютъ очевидцами событій и въ отношеніи отдаленныхъ странъ пишутъ по большой части по слухамъ и по разсказамъ изъ вторыхъ и третьихъ рукъ. Очень понятно, въ какомъ видъ являются у нихъ этнографическія и географическія показанія и самыя имена далекихъ и малоизвъстныхъ странъ. Яснъе всего они сами же разсказываютъ, какъ получали свои историческія и географическія свъдънія. Историкъ

Евнацій, современникъ нашествію Гунновъ, пишетъ слѣдующеє возготопровіння прукравання при при запіс

"Во времена Эвтропія-евнуха (который тогда заправляль встми дълами Византіи) нельзя было съ точностію писать о дълахъ Запада. По причинъ великаго разстоянія и долгаго плаванія, извъстія получались поздно, искаженныя временемъ, и какъ будто пораженныя хроническою бользнію. Люди скитавшіеся по западнымъ странамъ и бывшіе тамъ въ походахъ, если то были люди, которые могли что нибудь знать о дёлахъ общественныхъ, писали объ нихъ въ письмахъ или пристрастно или съ ненавистью, какъ каждому было угодно и пріятно. Если кто изъ нихъ собиралъ трехъчетырехъ человъкъ свидътелей, то они говорили одинъ противное другому; происходилъ сильный споръ, доходило до драки, начинавшейся словами, исполненными досады, въ такомъ родъ: Да какъ ты могъ это узнать?....-Трудно было унимать такія схватки.... Купцы дгали не больше того, сколько было нужно для ихъ интересовъ 1..... «

Такъ добывались свъдънія съ Запада, съ которымъ у Византіи сношенія были непрерывны и такъ сказать ежедневны. Что же сказать о нашемъ глубокомъ свверь? Свъдънія о немъ больше всего, конечно, приносили купцы; но достоинство ихъ свидътельствъ уже обозначено. Кромъ того, о далекихъ странахъ они приносили только разсказы изъ десятыхъ устъ. Все это приводило къ тому, что у каждаго писателя какой либо исторіи слагались свои понятія о географіи той страны, являлись свои особыя имена мъстъ и народовъ, смотря потому, отъ какихъ купцовъ или военныхъ людей и изъ какихъ мёсть онь собираль надобныя свёдёнія. Одно и тоже самое мъсто и одинъ и тотъ же народъ; у одного историка называется однимъ именемъ, у другаго другимъ. Такимъ путемъ въ теченіи въковъ накопилась необозримая груда географическихъ и этнографическихъ именъ, которыя всъ представляются только загадками, въщаніями древнихъ оракуловъ, совсъмъ неразъяснимыми, или подающими легкую возможность толковать ихъ во всё стороны: Въ некоторомъ смысль эти имена суть дорогой историческій и археологическій бисеръ, разсыпанный по множеству писаній и исторій.

<sup>1</sup> Византійскіе историки, перев. Спир. Дестуниса. Спб. 1860. І, стр. 156.

Выбирая подходящія зерна, въ ученой книгь, изъ него можно составлять безъ особаго труда какіе угодно изображенія и узоры, и очень возможно подтверждать всякія самыя смълыя заключенія самыми точными ссылками и текстами.

По этой причинъ, точно также накопилось великое множество изысканій и изследованій, стремящихся каждое на свой ладъ разъяснить загадочныя въщанія древности. Но всь они главнымъ образомъ стоятъ на почвъ только однихъ именъ, однихъ словъ, какъ и нашъ вопросъ о происхожденіи Руси. Изученіе самой Земли, на которой эти имена жили и дъйствовали, остается по большой части въ сторонъ, ибо такое изучение по своей сложности и по объему самыхъ медочныхъ и самыхъ разнообразныхъ изысканій, несравненно затруднительные, чымь объясненія оть филологіи и лингвистики, при посредствъ которыхъ, любое имя, какъ оказывается, можно вывести изъ любой страны: восточный титуль Хакана, можно легко растолковать древнествернымъ личнымъ именемъ Гакона и т. д. При этомъ необходимо помнить, что всв эти имена достались намъ въ большой или въ меньшей мъръ въ искаженномъ видъ, смотря по свойствамъ языка и выговора тъхъ людей, отъ которыхъ писатели узнавали эти имена. Очевидно, что лингвистическія изысканія въ этомъ случав не имвють прочныхъ основаній. Они берутъ искаженное выговоромъ и письмомъ слово и развивають на этомъ искаженіи свои выводы. Историческія изысканія въ свою очередь принимають голыя имена за самые народы, а потому народы, появляются и изчезають въ исторіи внезапно, какъ могуть появляться и изчезать на бумагъ написанныя и зачеркнутыя имена. Уступая однако здравому смыслу, историки-изследователи, для более здравыхъ объясненій этого передвиженія народовъ, выработали сокращенныя, но почти у встхъ одинаковыя разсужденія, въ родъ слъдующихъ: "Въроятно остатки Скиновъ были вскоръ потомъ частію истреблены Сарматами, частію прогнаны назадъ въ Азію, частію же наконецъ совершенно слились съ Сарматами"... 1 Изчезло въ писаніи имя Роксоланъ-, можно догадываться, что однихъ изъ нихъ истребили Готы, а другихъ Гуны; а что осталось отъ того, то

<sup>1</sup> Слав. Древности Шафарика, т. I, кн. II, стр. 20 и др.

поспѣтило соединиться съ родичами своими Аланами... Аланы сѣверные когда изчезли и куда дѣвались, неизвѣстно, а южные ушли за Гунами или на Кавказъ", и т. д. Такъ всегда очищается мѣсто для появившагося вновь народнаго имени, когда изчезаетъ изъ Исторіи старое имя. Извѣстно, что въ 16 и 17 столѣтіяхъ Русь въ западной Европѣ стала прозываться Московіею, а Русскіе Московитами. Явился слѣдовательно новый народъ Москвичи и Русь внезапно изчезла, оставивъ небольшой слѣдъ только въ югозападномъ углу страны, у Карпатскихъ горъ. Еслибъ это, произошло за десять вѣковъ назадъ, не въ 16, а въ 6-мъ или въ 5 вѣкъ, откуда такъ мало сохранилось свидѣтельствъ, то изслѣдователи именъ конечно объяснили бы изчезновеніе Руси тѣми же самыми словами, какъ объяснили изчезновеніе Скиновъ.

Такимъ образомъ, чтобы выбраться изъ этого лабиринта загадочныхъ именъ, темныхъ и отрывочныхъ показаній и разнообразныхъ, и по большой части несообразныхъ толкованій, необходимо держаться крѣпко за землю, т. е. не за исторію имени, а больше всего за исторію страны, по которой время отъ времени проходили эти различныя имена.

При владычествъ Римлянъ вся наша страна была извъстна подъ именемъ Сарматіи и вст народы, проходившіе отсюда за Дунай, по большой части прозывались Сарматами. Скиоъ и Сарматъ или, какъ писалъ Геродотъ, Савроматъ, на языкъ древнихъ значило варваръ. Однако эти имена употреблядись больше всего въ такомъ смыслъ, въ какомъ употреблялось у насъ въ 18 стол. имя Россъ, Россійскій, вмъсто Русскій, или имя Іоаннъ, вмѣсто простаго Иванъ. Они составляли принадлежность высокаго, благороднаго и приличнаго слога. По этой причинъ хорошіе писатели всегда избътали простыхъ народныхъ именъ и всегда писали Скиоъ, Сарматъ, тамъ, гдъ слъдовало бы сказать Славянинъ, Днъстровецъ, Дивпровецъ и т. п. Изъ за этого высокаго слога мы тоже потеряли множество драгоцинийшихъ свидительствъ о нашей странъ. При Грекахъ чаще всего употреблялся Скиоъ. При Римлянахъ, какъ извъстно, Скиоы были разсъяны Воспорскимъ царемъ Митридатомъ Великимъ. Слава ихъ и самое имя изчезли изъ исторіи. Для высокаго слога на лицо оставались одни Сарматы. Вотъ почему римскіе писатели и первый Помпоній Мела (40 годъ по Р. Х.) стали прозывать уже всю страну восточной Европы, начиная отъ Вислы, Сарматією. Однако у греческихъ писателей по прежнему употреблялось только имя Скиеъ, отъ котораго совсямъ не могли отказаться и Римляне. Они стали прозывать этимъ именемъ народы самые отдаленные и неизвъстные. Сарматами же въ отличіе отъ Германцевъ у нихъ по большой части именовались племена Славянскія. По ихъ жилищамъ, не только Балтійское побережье отъ устья Вислы называлось Сарматією, но и западный уголъ Карпатскихъ горъ, Татры, именовался тоже горами Сарматскими, такъ какъ сюда, по теченію Дуная и Тейса переселились Сарматы—Языги, прямо и названные переселенцами.

Скиојя по древнимъ понятіямъ означала кочевую степь; кто жилъ въ Скиоји, тотъ необходимо былъ кочевникъ. По наслъдству тъже понятія перешли и на Сарматію, почему всъхъ Сарматовъ безъ разбора Римляне почитали исключительно кочевымъ народомъ:

Отъ Дуная по берегу Чернаго моря къ Дивстру, говоритъ Страбонъ, простирается Гетская пустыня, вся ровная и безводная. Въ ней чуть не погибъ отъ жажды со всемъ войскомъ Персидскій Дарій, когда перешель Истръ для похода на Скиновъ. Дальше живутъ Тирегеты (т. е. Геты-Дивстровцы, ибо Тиръ-значить Днъстръ). По Нестору, здъсь жили вплоть до моря, наши Тиверцы, прозвание явно унаслъдованное отъ Тирегетовъ. За ними дальше на востокъ обитали Языги-Сарматы, "какъ тъ, которые называются Царскими, замвчаеть Страбонь, такъ и Урги, большею частію кочевники; немногіе занимаются земледеліемъ. Говорять, они живутъ и вдоль Истра, часто по обоимъ его берегамъ". Подунайскіе Языги назывались также Переселенцами и несомнънно, какъ доказывають, были Славяне, а стало быть и Языги Черноморскіе за-Дивпровскіе, какъ и Языги-Урги, быличтоже Славянея пред одгородовий винародом этот им на

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Если имя Языгъ туземное, народное, и если Языги Метанасты-Переселенцы на среднемъ Дунав оказываются, по изследованіямъ, чи-

"Внутри страны, то есть дальше на свверъ, продолжаетъ Страбонъ, обитаютъ Бастарны, сопредъльные съ одной стороны Дивстровцамъ, а съ другой, къ западу, Германцамъ, и сами чуть не Германскаго рода. Они раздъляются на многія племена; иные называются Атмонами, другіе Сидонами 1, а жители острова Певки на устьяхъ Дуная, Певкинами. Самые съверные изъ нихъ (изъ Бастарновъ) Роксоланы, занимаютъ равнины между Дономъ и Днепромъ, ибо вся эта страна отъ Германіи до Каспійскаго моря представляетъ равнину. Живетъ ли кто выше Роксоланъ, не знаемъ, заключаетъ Страбонъ. Въ другомъ мъсть онъ замьчаеть, что выше Борисоена обитають крайніе извыстные въ то время представители скинскаго племени, Роксоланы; что по широтъ градусовъ они живутъ южнъе крайнихъ къ свверу обитателей области, лежащей выше Британіи, след. живутъ покрайней мъръ до вершинъ Днъпра и Зап. Двины; что дальнъйшія страны уже необитаемы по причинъ холо-

стыми Славянами, то нътъ никакой причины отстранять Славниское значение этого имени—Языкъ. Оно означало народъ, илемя, а вмъстъ съ тъмъ обнаруживало тотъ же смыслъ, какой находится въ имени Словенинъ, т. е. Словесный, язычный, говорящій, въ отличіе отъ чужестраннаго, нъмаго, откуда произошелъ славянскій Нъмецъ. По Тациту (Исторіи кн. III, 5) старшины Сарматовъ-Языговъ въ 69 году по Р. Х. были приняты въ Римское войско на службу, т. е. на жалованье, дабы умиротворить ихъ и пользоваться ихъ конною силою, въ которой состояла всн ихъ кръпость.

<sup>1</sup> Птоломей, какъ увидимъ, показываетъ на этихъ мъстахъ. Траномонтановъ и Кистовоковъ. Траномонтаны, датинское, значитъ Загорцы, Монтаны-Горцы. Весьма въроятно, что Атмоны испорчено грекомъ изъ латинскаго монтаны-горцы, и что изъ этихъ же Атмоновъ писатели 6 въка сдълали Антовъ, которые были уже несомивнные Славяне. Можно полагать, что и Сид-оны, иначе Сит-оны произошли твыть же путемъ отъ Кисто-воковъ, ибо это имя составное изъ Кисто, Кесто и Воки, поздиње Воиски, Войки, какъ, по Шафарику, и теперь въ Галиціи прозываются тамошніе Русскіе. Если мы сообразимъ, какъ вообще искажались имена малоизвъстныхъ народовъ (напр. Іорнандъ изъ Метанастовъ (Языговъ) двлаетъ Тамазитовъ и т. п.), то легко допустимъ, что и славные Анты могли произойдти по прямой линіи отъ Атмоновъ-Монтановъ, твиъ болве, что этимъ именемъ на самомъ двлв обозначались Карпатскіе горцы, Горалы. У Страбона же, кн. 7, глава 4, § 4, въ числь описокъ есть и такая: имя Воспорскаго царя Сатира написано Сагавръ.

да; что къ югу отъ этого народа обитаютъ Савроматы и Скины до предвловъ Скиновъ восточныхъ (Кн. 2, глава V). По ту сторону Дона къ Каспійскому морю и выше по саному Дону Страбонъ помъщаетъ Аорсовъ, народъ богатый и торговый, владъвшій съверозападными берегами Каспія и торговавшій съ Мидянами и Армянами, перевозя отъ нихъ Индъйскіе и Вавилонскіе товары на верблюдахъ. Нельзя не подумать, что Аорсы есть только восточное прозвание тахъ же Роксоланъ, какъ и Роксы или Россы-Аланы суть только западное прозваніе тёхъ же Аорсовъ. Этому предположенію даетъ подкръпленіе Плиній (кн. IV), помъщая во Өракіи, у Дуная между Мезами, Гетами, Годами, и Аорсовъ, которые явно обозначають техъ же Роксодань, какъ будеть видно изъ ихъ сношеній съ Римлянами на тъхъ же мъстахъ во 2 въкъ по Р. Х. Не менъе примъчательно и то обстоятельство, что Страбонъ по Западному берегу Каспійскаго моря указываетъ народъ Витіи, а Плиній тамъ же именуетъ Утидорсовъ и Удиновъ. Эти Уты, Виты заставляютъ предполагать о существованіи въ тамощнихъ мъстахъ поселеній нашихъ же Аорсовъ-Вьтовъ-Витовъ-Вятичей, или собственно Велетовъ (см. выше, стр. 179).

Такимъ образомъ Роксоланы Страбона заселяють весь свверъ нашей страны до предвловъ земли необитаемой. Какъ сближается это указаніе съ населеніемъ Руси 10 и 11 въковъ! Трудно понять, почему при такихъ ясныхъ, точныхъ, неоспоримыхъ свидътельствахъ древней географіи отнюдь не допускается почитать этихъ Роксоданъ предками нашей Кіевской Руси? Неизвъстно, какой это былъ народъ и куда онъ пропалъ совсемъ безъ вести? Уверяютъ, что это были кочевники-азіаты; но развъ нашъ Святославъ съ своею дружиною, не возившій за собою возовъ, а спавшій подъ открытымъ небомъ на войлокъ, жарившій мясо прямо на угляхъ или парившій его подъ съдломъ, развъ этотъ герой нашей уже достаточно освдлой исторіи не превосходить своими кочевыми нравами всъхъ тъхъ кочевниковъ, которыми населяють нашу страну средневыковые писатели? Обозначеніе — кочевникъ, для извъстій о нашей странъ, въ сущности ничего не объясняеть; а по Страбону кочевники-Роксоланы кочують даже на предълахъ такой страны, гдф жизнь, по причинъ холода, становится уже невозможною.

Ясно, что Страбонъ вовсе не думалъ, что это были одни степные кочевники. Ничего не зная, какіе народы обитаютъ по съверу нашей равнины, онъ отмъчаетъ только, что выше Днъпра живутъ все Роксоланы, что это самый крайній съверный народъ изъ тъхъ, которыхъ онъ знаетъ въ Днъпровской сторонъ:

Действительно, Страбонъ, описывая нашу страну, больше всего знаетъ только о тъхъ народахъ, которые жили на югъ вблизи Черноморскихъ областей. Но еще меньше зналъ наши края Тацитъ (89 годъ по Р. Х.), хотя его свъдънія дополняють Страбона, потому что касаются отчасти нашего съвера. По его словамъ къ Востоку отъ Вислы, между съверомъ, гдъ обитали Финны, и югомъ, гдъ онъ знаетъ Певкиновъ, живутъ Венеды, уже прямые Славяне, - указаніе столько же неопредъленное въ направлении къ востоку, сколько неопредъленно указаніе Страбона о Роксоланахъ по направленію къ съверу; но очевидное дъло, что оба указанія сливаются въ одно: что Венеды-Роксоланы самое большое племя Сарматіи. Страбонъ въ западномъ пространствъ нашей страны поселяеть Бастарновь, говоря, что они живуть внутри страны й раздъляются на многія племена, и что самые съверные изъ Бастарновъ суть Роксоланы, которыхъ онь отделяеть оть Сарматовъ, хотя и называеть ихъ вообще Скиескимъ племенемъ. И Тацитъ знаетъ Бастарновъ, но отмъчаетъ, что такъ иные называютъ Певкиновъ, слъдотельно и это имя, Певкины, по его разумвнію, было общимъ для всего населенія на югъ отъ Венедовъ, то есть въ прикарпатскомъ краю, гдв и теперь цвлая сторона прозывается Буковиною.

Однако ни Страбонъ, ни Тацитъ не знаютъ, куда причислить эти Бастарнскія племена, къ Германцамъ или къ Сарматамъ? По Страбону они чуть не Германцы. Тацитъ тоже склоняется признать ихъ Германцами за одно и съ Финнами, и между прочимъ упоминаетъ, что хотя Певкины наръчіемъ, одеждою, постоянными жилищами и образомъ ихъ постройки сходствуютъ съ Германцами, но сходствуютъ также и съ Сарматами, съ которыми перемъщались посредствомъ браковъ, и походятъ на нихъ видомъ и безобразіемъ. Однако Венеды (Славяне), говоритъ онъ, также сходные съ Сарматами, больше принадлежатъ къ Германцамъ, ибо строятъ себъ домы, носять также щиты и пъхотинцы отличные. Сарматы же во всемъ отъ нихъ отличаются, проводя жизнь въ кибиткахъзизна коняхъ:

Оба писателя разсуждають такъ по той причинь, что имъ извъстны только двъ формы быта: Германская, осъдлая, домовитая, лъсная, и Сарматская-кочевая, степная. Германецъ. которато они знали лучше изъ всъхъ съверныхъ варваровъ, быль для нихъ типомъ домовитости; мало извъстный Сармать быль типомъ кочевника. Первый строиль домы, носиль щить, сражался пешій, вообще умель ходить на ногахъ; другой жилъ въ кибиткъ, и въчно на конъ, такъ что вовсе неумълъ ступить по землъ пъшій. Воть самыя существенныя понятія древности о раздичіи между собою варварскихъ племенъ. Одни умъли ходить, другіе не умъя ходить, умъли только ъздить на конъ. Въ римскую эпоху, къ этимъ двумъ этнографическимъ типамъ приравнивались обыкновенно всв другія мало-извъстныя племена и народности, обитавшія на нашемъ съверъ; а вовсе неизвъстныя прямо огуломъ всё причислядись къ кочевникамъ. Поэтому основывать какія дибо правильныя заключенія на подобныхъ указаніяхъ невозможно.

Видно, что эти племена были такъ далеки отъ римскаго познанія, что и такой писатель, какъ Тацитъ, лучше всъхъ знавшій Германцевъ, все-таки не ръшался сказать точное слово о народахъ, жившихъ за предълами Германіи.

Но зато замътка разсудительнаго Страбона о Бастарнахъ и Певкинахъ, что они чуть не Германцы,—у Плинія является уже прямымъ показаніемъ, что эти племена принадлежатъ къ Германскому роду.

На двусмысленной, но добросовъстной и осторожной отмъткъ Страбона и Тацита, не имъвшихъ точнаго свъдънія о народности Бастарновъ, и на смъломъ, но невърномъ показаніи Плинія, нъмецкіе ученые основываютъ твердо свои доводы, что Бастарны—Певкины были племя Германское 1.

<sup>1</sup> На сколько могди древніе географы и этнографы точно знать и опредълительно говорить о народахъ нашей равнины, это лучше всего объясняеть знаменитый Риттеръ, который въ своихъ картахъ Европы (М. 1828 г., стр. 71) относить нашихъ Казаковъ къ числу особыхъ народностей въ ряду Влаховъ, Цыганъ, Жидовъ, Армянъ, и пр., толкуя, что это «вооруженные всадники, соединеніе Россіянъ и Татаръ,

Между тъмъ всъ болъе древніе писатели единогласно называють ихъ Галатами, Галлами, Кельтами, а иные Гетами и Скивами, почему Шафарикъ утвердительно относить ихъ къ покольнію Галловъ—Кельтовъ. Мы увидимъ, что встръчается не меньше основаній причислить ихъ къ племени Славянъ.

Страбоновы и Тацитовы показанія о нашей Сарматіи въ значительной степени пополняются Птоломеемъ 1 съ тою разницею, что этотъ географъ въ своемъ трудъ чертилъ уже цвлую ученую географическую систему и собранныя имъ свъдънія, современныя и быть можетъ очень древнія, но по преимуществу книжныя; вездё старался опредёлить въ точности мёрою градусовъ долготы и широты. Очень замётно, что въ иныхъ случахъ свъдънія объ одномъ и томъ же мъсть или народь онъ получаль изъ разныхъ источниковъ съ раздично произносимыми именами и помъщаль ихъ на своей картъ подъ видомъ различныхъ мъстъ и различныхъ народовъ, и на оборотъ: одно и тоже имя помъщалъ вдвойнъ въ разныхъ мъстахъ. Такъ имена самыхъ съверныхъ народовъ и мъстъ Европейской Сарматіи, въ томъ числъ и имя Славянъ, онъ написалъ и въ Скиеји, т. е. въ Азіи, какъ это весьма основательно доказалъ Шафарикъ.

Нѣтъ сомнѣнія, что подобныя ошибки или недосмотры въ большинствѣ случаевъ могутъ принадлежать только его позднѣйшимъ перепищикамъ или "негодному штопанью средне-

кои съ давнихъ временъ составили родъ военной республики, и всегда готовы на войну съ сосъдями. Они живутъ, прибавляетъ географъ, по Дону и Черному морю, куда переселены были изъ Днъпровскихъ странъ». Точь въ точь такъ обозначаютъ наше Днъпровское и Донское населеніе и древніе писатели, не имъвшіе, конечно и тысячной доли тъхъ свъдъній, какими пользовался первъйшій по учености географъ нашего въка.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Птоломей (160—180 г. по Р. Х.) жиль въ Александріи, гдв хранилась богатьйшан въ древности библіотека, и куда стекались со всвът концовъ Европы купцы и мореплаватели. Естественно, что кромѣ книжныхъ свъдъній, Птоломей могъ пользоваться и живыми показаніями прівзжихъ купцовъ. Впрочемъ главнымъ источникомъ ему служили труды Марина Тирскаго.

въковыхъ монаховъ", какъ выразился неумолимый Шлеперъ обо всемъ трудъ Птоломея. Вотъ первая причина, почему Птоломеево описаніе нашей Сарматіи есть въ нъкоторомъ отношеніи какъ бы Сивиллина книга, очень трудная для прочтенія, какъ говоритъ и трудолюбивъйшій Шафарикъ.

Не малый трудъ прежде всего заключается въ томъ, чтобы хорошо понять, какъ географъ составлялъ свои описанія, обозръвая географическую съть своихъ градусовъ. Наука уже выяснила, что онъ следоваль такому правилу: назоветь на картъ какое либо мъсто на съверозападъ и потомъ по широтъ этого градуса идетъ по направленію къ востоку до конца карты. Затъмъ возвращается къ прежней точкъ, беретъ слъдующій градусъ, южнье, и опять идеть къ востоку твив же порядкомъ. Такимъ образомъ онъ писалъ строками отъ дъвой руки къ правой по всей широтъ той страны, которую отдёляль для описанія. Но вмёстё съ тёмъ иногда онъ ставилъ рядъ именъ и по долготъ градуса, направляясь отъ съвера къ югу, что туть же и объясняль, оканчивая описаніе на крайней южной точк в и возвращаясь снова къ съверу. Этими двумя пріемами описана Птоломеемъ наша Европейская Сарматія.

Какъ видъли, Тацитъ очень ясно говоритъ, что между Финнами на съверъ у Балтійскаго моря и Певкинами на югъ у Дуная, живутъ Венеды. Птоломей же отдъляетъ для Венедовъ цълый заливъ Балтійскаго моря, въ который впадаетъ и Висла, и который онъ такъ и называетъ Венедскимъ. Ясно, что Венедами въ собственномъ смыслъ онъ называетъ Поморцевъ, Померанію, п отсюда начинаетъ свое описаніе европейской Сарматіи, или собственно ея географической карты. Онъ, согласно Тациту и Страбону, говоритъ, что главнъйшіе народы живущіе въ Сарматіи суть Венеды по всему Венедскому заливу, Певкины и Бастарны (смотря отъ Дуная) за Дакіей у Карпатскихъ горъ; Языги и Роксоланы по всему Меотійскому поморью, а за ними внутри страны Амаксобы и Алауны-Скивы. Перечисляя за тъмъ малыя племена, онъ начинаетъ отъ Венедовъ на Венедскомъ заливъ и проходить по картъ строками по широтъ градуса, отъ 3. къ В. и пногда съ съвера на югъ.

Сначала онъ идетъ по Вислъ отъ устья до истока, къ горамъ Кариатскимъ. Здъсь (56 градусъ) ниже Венедовъ, то есть восточнъе, живутъ у него Гитоны (Гданскъ, Данцигъ) или Тацитовы Готины, потомъ Фины, что по Тациту должно обозначать всю страну отъ устья Вислы дальше на Востокъ. Видимо, что и Итоломей получилъ имя Финовъ, какъ общее опредъление дальнъйшаго края Балтики, но поставиль его въ ряду другихъ малыхъ племенъ. Далъе онъ перечисляетъ народы, сидъвшие по Вислъ. Подъ Гитонами Вуланы, по другимъ спискамъ Суланы, быть можетъ польские Поляне; подъ ними Фругунды, послъ нихъ Аварены, у истоковъ Вислы, подъ которыми поименовано нъсколько племенъ, обитавшихъ у Кариатскихъ горъ 1.

На востокъ отъ нихъ, продолжаетъ географъ, опять возвращаясь къ съверу, подъ Венедами (55 градусъ) живутъ Галинды (на Нъманъ) 2, и Судины (Чудь?) и Ставаны до самыхъ Алауновъ (55 град.). Отсутствіе въ этой строкъ выраженій подъ ними, ниже ихъ, показываетъ, что географъ проходитъ здъсь одну только широту градуса отъ З. къ В., то есть пишетъ имена въ одну строку.

Затъмъ онъ говоритъ: Ниже (слъдуетъ другая строка, подъ Галиндами) живутъ Игиліоны, потомъ (третья строка) Кестобоки и Траномонтаны по горы Певкинскія (Буковина).

Отсюда географъ снова возвращается къ сѣверу и говорить: Далѣе, остальную часть Венедскаго Залива, на морѣ или по морю, занимаютъ Вельты, Велеты, которые стало быть при Птоломеѣ занимали устье Нѣмана, гдѣ потомъ является имя Руси и вся страна получаетъ названіе Порусіи, Прусіи, несомнѣнно въ смыслѣ обитателей рѣки Русы, какъ прозывался Нѣманъ, и соотвѣтственно Кіевскому По-Росью. Выше Вельтовъ живутъ Осіи (Эсты, островъ Эзель), потомъ Карвоны (Куроны, Корсь, по Шафарику наши Кривичи), которые всѣхъ сѣвернѣе:

Отъ нихъ, отъ Карвоновъ, на востокъ, Кареоты (Корела въ общирномъ значеніи) и Салы (Ссолы нашей лътописи),

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Омброны, Анартофракты, Бургій, Арсіеты, Собоки, Пінгиты, и Бесы у Карпать. Въ Арсіетахъ Шафарикъ видитъ при-карпатскую Русь. Они же несомнівню Плинієвы Аорсы (Кн. IV, 18).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Сравн. Пре-гольдъ, старинное имя Прегеля, Лет-гола, Симе-гола, Голъ.

подъ коими Агаеирсы (Оиссагеты Геродота, Весь нашей дътописи); далъе къ востоку Аорсы (или Мордовская Эрза, Эрдзадъ, или въроятнъе Славянская Рязань, сравн. стр. 181) и Пагириты (Башкиры, Паскатиры).

Ниже ихъ (Аорсовъ и Пагиритовъ) живутъ Савары (наша Съвера, Съверяне) и Боруски (Буртасы) до горъ Рифейскихъ (Уральскихъ).

На древнихъ картахъ Птоломеевой географіи всв эти народы, начиная Вельтами и оканчивая Борусками, стянуты въ одинъ уголъ Сарматіи къ съверовостоку, между 62-64 долготы и 60-63 широты, что вполнъ указываетъ на произвольную разстановку имень, которыхь на картъ уже некуда было помъстить. Переложить книжныя или словесныя показанія на карту въ надлежащей точности, но безъ обозначенія разстояній, діло вообще очень мудреное, и потому, естественно, что и самъ Птоломей не могъ составить, хотя приблизительно, върную карту, не говоря о позднейшихъ издателяхъ его географіи. Такимъ образомъ весь обширный стверовосточный уголь его Сарматіи, отъ Балтійскаго поморья почти до нижняго теченія Волги, умъстился всего на двухъ градусахъ долготы и градусахъ на трехъ широты. Отстранивши показанія этихъ картъ и руководясь только книжными показаніями самого Птоломея, пров'яренными свидътельствами послъдующаго времени, можно легко увидать, что его росписи народовъ весьма достовърны.

Такимъ способомъ дегко обозначается и мъстожительство Саваръ и Борусковъ, которое приходится въ точности къ нашей Съверъ или Съверянамъ, жившимъ по верхнему Дониу, и къ Буртасамъ, обитавшимъ восточнъе, между Дономъ и Волгою, по сторонамъ р. Медвъдицы, впадающей въ Донъ.

Птоломей затёмь опять возвращается на Западъ, къ тому пункту, отъ котораго началъ эту длинную строку восточныхъ народовъ. Онъ началъ отъ Вельтовъ, и теперь продолжаетъ: Потомъ Акивы (Ковно?) и Наски (Минскъ?), пониже Ивіоны или Вивіоны (Вильна?) и Идры (Друя?); а подъ Ивіонами до Алауновъ—Стурны.

Весьма ясно, что эта строка парадлельна съ тою, въ которой упомянуты Ставаны, жившіе также до Алауновъ.

По Птоломею же извъстно, что Алаунскія горы, подъ которыми онъ помъщаетъ и Скиновъ Алауновъ, суть та возвышенность, откуда текутъ Ока на Сѣверъ и Донъ на Югъ. Нѣсколько западнѣе этихъ горъ на 4½ градуса у Птоломея существуютъ на томъ же градусѣ широты горы Вудинскія, названныя такъ вѣроятно отъ Геродотовыхъ Вудиновъ, именемъ которыхъ Птоломей обозначаетъ только одно малое племя къ Сѣверу отъ Карпатъ (Водины). Съ Вудинскихъ горъ течетъ Днѣпръ, слѣдовательно эти горы соотвѣтствуютъ Волжской возвышенности, также называемой Алаунскою, съ которой текутъ Волга, Днѣпръ и Двина.

Въ перечисленіи мѣстностей Сѣвера, онъ не упоминаетъ ни о Вудинскихъ горахъ, ни о народѣ Вудинахъ и доходитъ только до Алауновъ. Очевидно, что Алаунскія горы одно и тоже съ Вудинскими, и что имя Вудиновъ досталось географу по наслѣдству отъ Геродота. Однако онъ въ точности указываетъ, что Алауны жили подъ своими горами, слѣд. у истоковъ Оки и Дона.

До этихъ горъ простирались жилища Ставанъ на съверъ подъ Вельтами и Эстами, а на югъ Стурновъ, подъ Ивіонами и Идрами.

Переводя эти имена на позднъйшую географію, находимъ, что Ставаны живутъ въ тъхъ самыхъ мъстахъ, гдъ живутъ наши Новгородцы — собственные Славяне нашей лътописи, то есть отъ Пскова и Новгорода до Минска и Смоленска, на верху Двины, Ловоти, Волги, Днъпра и Березины. Это славянское поселеніе по съверу окружали Карвоны и Кареоты, Куроны, Корсь и Корелы въ обширномъ значеніи. Въ тъхъ же именахъ по всему въроятію скрывается и имя нашихъ Кривичей, занявшихъ Кривскія, Карвонскія, Корельскія земли 1.

Нътъ сомивнія, что Стурны обозначають область р. Приияти, въ которую отъ Карнатскихъ горъ, не подалеку отъ Львова-Лемберга течетъ ръка Стырь 2, по длинъ потока превосходящая даже верхнюю Припять. Кромъ того эти мъста оглашаются именами Туръ озеро, Турискъ городъ, Турія и Турья—ръки, наконецъ Туровъ— серединный городъ всей страны при началъ нашей исторіи, отчего все населеніе именовалось Туровцами.

<sup>1</sup> Kirba по литовски топь, трясина.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Готское Stiur-Туръ, быкъ. Шлейкеръ. въ Уч. Зап. А. Н. VIII, І.

Выше Стурновъ можно отыскать Ивіоновъ или Вивіоновъ на рѣкѣ Виліи съ ея притоками того же названія і, впадающей въ Нѣманъ, и Идровъ въ Дреговичахъ, жившихъ восточнѣе, въ Минской и Могилевской губ., сравн. рѣки: Друя, Дрьють, Друцъ, города: Друя, Дрисса. Стурны, слѣдовательно, то племя, которое мы называемъ теперь Бѣлою Русью, и которое у Геродота называлось Неврами.

Всв перечисленныя здвсь пмена западной Сарматіи до Дивира суть Тацитовы Венеды, то есть несомивнные Славинестичному он віде (перева в петропаталя ві

Ставаны по свверу, и Стурны юживе, соприкасались своими жилищами съ Алаунами. Алауны, какъ видимо, занимали верхнюю половину теченія Дивпра. Какой же это народъ Алауны? Птоломей признаетъ Алауновъ главивйшимъ народомъ Сввера, поставлян рядомъ съ нимъ только Мордовскія племена Амаксобовъ, или Мокшадь, которая, въроятно, въ то время была извъстиве, чъмъ остальные ея родичи. Финны, Эсты, Куроны и пр. но Балтійскому побережью и теперь живутъ на своихъ мъстахъ. Естественно, что и Алауны, самый значительный народъ Съвера, тоже и теперь живетъ на своихъ мъстахъ, на своихъ Алаунскихъ горахъ, по всъмъ ръкамъ, которыя текутъ съ этихъ горъ во всъ стороны. Это тъже Ставаны или Славяне.

Древность очень хорошо знала, что на глубокомъ съверовостокъ Европы живутъ знатныя племена, которыя вообще называются Скибами-Алаунами, а въ частности различными именами, и въ томъ числъ Ставанами. По всему въроятію свъдънія объ Алаунахъ и Ставанахъ существовали уже гораздо раньше Птоломея, который и въ Азіатской Сарматіи у Гиперборейскихъ горъ тоже помъщаетъ, на ближайшихъ мъстахъ отъ Европы, Скибовъ Аланъ, горы Аланъ и народъ Суовены рядомъ съ Агабирсами. Очевидно, что всъ эти имена онъ нашелъ въ другомъ какомъ либо источникъ, отдалявшемъ поселенія Славянъ за черту Европы на Съверъ Азіи.

Существовали еще Аланы на Кавказъ, у Каспійскаго моря, которые были собственно Алваны. Существовали Аланы нъмецкіе на западъ, именемъ которыхъ прозывались пногда Аламаны, а въроятнъе всего нынъшніе Албанцы. Во

<sup>1.</sup> Напр. Илія, Вильна:

всякомъ случат и тт и другіе не имтють ничего общаго съ Аланами Алаунской возвышенности и береговъ Днтпра и Дона. А между ттмъ изслтдователи, отыскивая повсюду только сходныя имена и описывая только исторію именъ, а не исторію земель, смтшивають безразлично въ одно цтлое самыя разнородныя свидтельства объ Аланахъ и выходитъ, что Аланы Кавказа и Аланы Алаунской возвышенности кончили свою исторію гдть-то вблизи французскаго Алансона потамъ навсегда изчезли 1.

На съверъ Сарматіи Птоломей знаетъ главныя ръки Вислу, Хронъ (Нъманъ), Рудонъ (Западную Двину, древи. Эриданъ)<sup>2</sup>, потомъ Турунтъ и Хезинъ. Послъднія двъ ръки, соображаясь съ показаніемъ Маркіана Гераклейскаго, писателя 300—400 годовъ, можно съ большимъ правдоподобіемъ пріурочить, первую, Турунтъ, къ Невъ; вторую Хезинъ къ Съверной Двинъ съ главнымъ ея притокомъ Сухоною, откуда и испорченное Хезинъ.

Маркіанъ говоритъ, что р. Турунтъ впадаетъ въ рѣку Хезинъ, а за рѣкой Хезиномъ находится Океанъ Гиперборейскій и неизвѣстный, окружающій Гиперборейскую землю. Конечно, это Ледовитое море. На р. Хезинъ, говоритъ онъ, живутъ Агаеирсы (Оиссагеты Геродота или наша Весь на Бѣломъ озерѣ). Эта рѣка, какъ и Турунтъ, падаетъ съ горъ Риеейскихъ, которыя по представленію древнихъ находились тутъ гдѣ-то неподалеку. Все это, довольно темное и перепутанное показаніе можетъ однако раскрывать то обстоятельство, что по Турунту — Невѣ лодки и въ то уже время переваливали въ Сухону и достигали Бѣлаго моря. Путь шелъ черезъ Ладожское, Онежское и Бѣлоозеро съ переволокою въ озеро Кубенское, изъ котораго течетъ Сухона.

Маркіанъ говоритъ также, что Рудонъ-Западная Двина течетъ съ горы Аланъ, что эта гора и ея область, простирающаяся далеко, населена Аланами; что съ этой же

<sup>1</sup> Слав. Древности І, кн. ІІ, 134.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Двина у Птоломея пишется также Рубонъ—имя, сохранившееся доселъ въ ен порогъ, Тихая Руба, а Рудонъ—имя очень родное на нижней Верезинъ и на Днъпръ, гдъ села и ръки Руда, Рудня попадаются безпрестанно.

горы течетъ Днѣпръ, что область Днѣпра ниже Аланъ населена Хоанами. Птоломей же свидътельствуетъ, что между Роксоланами у Днѣпра и Бастернами у верхняго Днѣстра живутъ Хуны.

И такъ писатели географы втораго и четвертаго въка единогласно показываютъ на Кіевскомъ мъстъ народъ Хоановъ и Хуновъ. Имъемъ полное основаніе угадывать, что здъсь слышится нашъ древнъйшій Кыевъ и наши древнъйшіе Кыяне, имя которыхъ у писателей позднъйшаго времени, 9—11 въка, у латинскихъ и арабскихъ, изображается болъе или менъе одинаково (Хиве, Хуэ, Хунигардія, Хіосъ, Кіона, Кіоава, Кіама, Китава, и пр.), очень сходно съ именами Хуновъ и Хоановъ. Звукъ сh, въ средневъковомъ писаніи, соотвътствовалъ часто звуку к. 1.

Птоломей знаетъ, что у Дивира и Дона есть повороты на востокъ. Уже одно это обстоятельство можетъ доказывать, что онъ пользовался очень вфрными сведеніями относительно этихъ двухъ главныхъ ръкъ древней Скиейи и Сарматіи. Онъ знаеть также, что Днипръ образуется изъ двухъ притоковъ, изъ которыхъ одинъ течетъ отъ запада, а другой-самый съверный. Извъстіе весьма важное и любопытное. При Геродотъ Дибиръ прозывался Борисоеномъ, по той въроятной причинъ, какъ мы говорили, что настоящимъ его источникомъ въ то время почиталась Березина, указывавшая, что и ръчной путь съ съвера на югъ направлялся по ея потоку и сообщался съ Балтійскимъ Поморьемъ черезъ Западную Двину. Теперь сталь извъстнымъ другой путь болъе съверный, по направленію настоящаго источника Днъпра, отъгобласти р. Ловати и озера Ильменя, гдъ жили Птоломеевы Ставаны, по которой сообщение съ Балтійскимъ Поморьемъ шло уже черезъ Волховъ, озеро Ладогу и Неву. Отъ начала 4-го въка, съ 333 г., и самое имя Борисеена стало изчезать и заменилось именемъ Днепра 2.

<sup>1</sup> Шлецера Несторъ, I, 91, 180. Прибавимъ къ этому, что одинъ изъ верхнихъ притоковъ Кіевской рѣки Роси именуется Коянко. На Роси жили и Коуи, Кјуи-особое племя или родъ козаковъ, еще неизвъстно.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Въ этомъ имени обозначилась самая характерная черта этой рѣки: пороги, ибо очевидно, что слово Днѣпръ составное изъ Дон или Дан и прагъ, какъ и Днѣстръ: изъ Дон и Стрый.

Новые писатели (Помп. Мела, Скимнъ Хіосскій) повторяють съ большою увъренностію показаніе Геродота, что Днъпръ судоходенъ на 40 дней пути.

Птоломей перечисляеть нѣсколько городовъ, лежавшихъ по Днѣпру и по окрестнымъ рѣкамъ, впадающимъ въ Черное и Азовское моря. На Днѣпрѣ онъ называетъ городъ Азагаріонъ, самый сѣверный, которымъ могъ быть или Чигиринъ, на Сулѣ, или Чигринъ, на Тясминѣ. Затѣмъ упоминается: Амадока 1, Саронъ, быть можетъ, Самаръ при устъѣ Самары; Серимонъ—городище на устъѣ Конки, противъ Никиполя, при Запорождахъ назывался Замыкъ; и гдѣ то въ сторонѣ отъ Днѣпра на западъ — Леінонъ (Волынь?), Сарваконъ, быть можетъ Червень, Червенцъ, и Ніоссонъ.

Онъ перечисляетъ малыя ръки, впадающія отчасти въ Черное, отчасти въ Азовское и въ Гнилое море, и здъсь тоже указываетъ нъсколько городовъ, находившихся по теченію или при устьяхъ этихъ ръкъ.

Писатель 4-го въка, Маркіанъ Гераклейскій, во всей Сарматіи, между Вислою и Дономъ, насчитываетъ 53 значительныхъ города. Если изъ этого числа положить хотя пятую долю на города, находившіеся внутри страны, то мы все-таки можемъ съ немалою основательностію допускать, что и въ 4-мъ въкъ существовали уже покрайней мъръ тъ города, которые по нашей лътописи извъстны, какъ древнъйшіе.

Все это показываеть, что въ первыхъ стольтіяхъ отъ Р. Х. наша Сарматія даже въ ея южной степной Черноморской части не совсьмъ походила на кочевую варварскую пустыню и если у нъкоторыхъ писателей обозначалась пустынею, такъ потому только, что они вовсе ее не знали.

Относительное множество городовъ даетъ основаніе подагать, что населеніе, занимаясь больше всего земледѣліемъ, поддерживало и торговыя дѣла, привлекая въ устья своихъ рѣкъ старинныхъ промышленниковъ торговли, Грековъ,

<sup>1</sup> Птоломей (Шафарикъ т. І. кн. ІІ, 348, 349, 376) поставляетъ на трекъ разныкъ мъстакъ народъ Амадоки, городъ Амадоку и озеро Амадоку — ясно, что онъ слышалъ имя, но не зналъ, гдъ правильнъе его помъстить. Не скрывается ли здъсь смутное показаніе объ озеръ, городъ и народъ Ладога? Озеро онъ ставитъ вверку западнаго притока Днъпра, то есть все-таки гдъ-то вверку.

Армянъ, Евреевъ, которые тѣснились въ устроенныхъ имп городахъ и наживались подъ покровительствомъ здѣшнихъ варваровъ.

Замвчательно, что въ это время, въ первыя три стольтія по Р. Х., въ этой пустынъ господствуютъ Роксоланы, получая даже отъ далекаго Рима дань, или, какъ Римъ выражался: дары, субсидін, стипендін. Другихъ кочевниковъ, въ родъ прежнихъ Скиеовъ или позднъйшихъ Аваровъ и Печенътовъ, исторія здісь за это время не указываеть. Не по той ли самой причини къ концу 4-го въка сдълались такъ сильны кочевники западные, европейскіе, именно Готы, которые въ эти же въка начинають подвигаться все ближе къ Дивпру. Намъ кажется, что самое движение этпхъ Готовъ случилось именно по той причинь, что здысь уже очень давно пролегала широкая дорога, проторенная Балтійскимъ Славянствомъ въ земли своихъ Черноморскихъ братьевъ, п что Роксоланы, быть можеть, были тъже Балтійскіе Ругін-Роги, овладъвшіе торговыми промыслами Днъпра и потому распространившіе свое имя, Роксы-Россы отъ устьевъ Дуная до устья Дона и далве подъ именемъ Аорсовъ, до устья Волги. Множество городовъ, спокойно существовавшихъ здъсь во 2-мъ въкъ, явно показываетъ, что степняки Роксоланы больше всего заботились о торгахъ и промыслахъ гражданскихъ и къ тому же, какъ увидимъ, вовсе не были знамениты дълами военными, или отважными набъгами.

Говоря о Донъ, Птоломей на его устью помъщаеть извъстный городъ тоже Донъ или по гречески Танаисъ, и говорить между прочимъ, что на поворотъ ръки къ востоку жнвуть съвернъе Офлоны (быть можетъ Донскіе Поляне) и Танаиты—Донцы, то есть тъ люди, на языкъ которыхъ имя Донъ было свое родное слово; въ противномъ случат и они назывались бы собственнымъ своимъ именемъ. Такъ назывались и Борисфениты Березинды у Днъпра. Подъ Донцами ближе къ устью жили Осилы (въ 5-мъ въкъ Салы) обитавшіе несомнънно, по ръкъ Салу, впадающему въ нижній Донъ отъ востока изъ прикаспійскихъ степей, со многими притоками, которые отчасти также именуются Салами.

Птоломей прибавляеть, что Осилы живуть вплоть до Роксолань, то есть до устья Дона, изъ чего можно заключить, что Роксоланы владёли и городомъ Танаисомъ, что онъ стояльпуже напажанаемль. помон дадврен и априла вост

Любонытнъе всего, что при источникахъ Дона Птоломей указываетъ какой-то памятникъ Александра Македонскаго, а нъсколько ниже—памятникъ Кесаря. Онъ называетъ ихъ жертвенниками. По книгъ Большаго Чертежа (изд. 1838 г. стр. 42) дъйствительно значится, что ниже впаденія въ Донъ ръки Быстрой - Со́сны, на которой стоитъ теперь городъ Елецъ, на Дону существовала "Донская Бесъда, каменный столъ и каменные суды (сосуды)". Это любопытное показаніе Птоломея даже по древнимъ градусамъ и картамъ чуть не въ точности согласуется съ показаніемъ Книги Большаго Чертежа!

Жертвенники Кесаря можно также пріурочить къ другой ръкъ Со́снъ, по прозванію Тихой, на которой стоитъ Острогожскъ, и надъ которою при ен устьъ въ 14 мъ стольтіи митрополитъ Пименъ, во время своего плаванія внизъ по Дону, видълъ "столбы каменные бълые, дивно и прекрасно стоятъ, какъ стоги малые, очень бълы и свътлы" 2. Несомнънно, и тъ и другіе жертвенники суть игра природы въ каменныхъ и мъловыхъ скалахъ этихъ двухъ ръкъ.

Одно это свидътельство заслуживало бы особаго изслъдованія археологовъ. Имена Александра Македонскаго и Кесаря конечно стоятъ здѣсь только потому, что повсюду и всякіе подобные памятники тогдашніе люди приписывали только этимъ славнымъ героямъ.

Для насъ это показаніе важно во первыхъ потому, что оно даетъ новое доказательство въ върности источниковъ, которыми пользовался Птоломей, а во вторыхъ оно служитъ весьма очевиднымъ свидътельствомъ, что плаваніе по Дону до его устья совершалось и въ то уже время съ самой его

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Дътопись Никоновская IV, 161.

вершины, что плавали по немъ люди, знавшіе хотя по слуху объ Александръ и Кесаръ, почему, встрътивши на пути чудесные памятники, приписали ихъ сооруженіе этимъ любимымъ героямъ всякихъ баснословныхъ разсказовъ. Надо прибавить, что Донъ и теперь вполнъ судоходенъ отъ устья Быстрой Сосны, или отъ жертвенника Александра Македонскаго (сравн. стр. 181).

Для пополненія географическихъ свѣдѣній о древней Сарматіи обратимся теперь къ историку, писавшему въ концѣ 4-го вѣка, современнику нашествія Гунновъ.

Говоря объ этомъ нашествін, историкъ Ам. Марцеллинъ (около 380 г.) предварительно дѣлаетъ очеркъ той страны, гдѣ они впервые явились и описываетъ нравы Аланъ и другихъ народовъ нашей Русской Стороны. Онъ говоритъ, что "Дунай, принимая въ себя большіе притоки, протекаетъ по землъ Сарматовъ, которыхъ жилища тянутся до Дона, отдѣляющаго Азію отъ Европы. Далѣе, за Дунаемъ надъ Сарматами 1 среди безпредѣльныхъ пустынь Скиейи, живутъ Аланы, ведущіе свое наименованіе отъ своихъ горъ (Алаунскихъ). Они своими побѣдами, подобно Персамъ, распространили это имя какъ благородное, на всѣхъ сосѣдей".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Указаніе далье иные понимають за Дунаемь, другіе за Дономь, далье на востокь, отчего Аланы являются азіатскими кочевниками. Но далье Марцеллинь описываеть нашь съверь: Невровь, Будиновь, Гелоновь, Агаеирсовь, Меланхленовь, Андрофаговь, т. е. всъ тъ племена, о которыхъ вычиталь у Геродота, если не у Помпонія Мелы, и затью, именно о всемь юговостокь до Китая онь говорить, что эта страна необитаема по случаю людовдства Антропофаговь, отъ которыхъ всъ сосъди удалились.

Марцеллинъ знаетъ и другихъ Алановъ (Кавказскихъ), жившихъ на востокъ отъ Амазонокъ; но онъ отличаетъ азіатскихъ Алановъ отъ европейскихъ. Зато ихъ вовсе не различаютъ ученые, не говоримъ о нъмецкихъ, но напр. Шафарикъ, говорящій даже, что Аланы на съверъ жили только временно и притомъ азіатскою ордою, и прибавляющій наконецъ, что «нельзя навърное сказать, когда съверные Аланы изчезли и куда дъвались». Шафарикъ вообще не благоволилъ къ тому, что Славянъ въ древности называли по большой части Сарматами и почитая Сарматовъ кочевниками, пикакъ не хотълъ допустить, чтобы Сарматы, Аланы и Роксоланы были Славянами. Слав. Древности т. І, кв. II, стр.130, 133, 141, 143.

Марцеллинъ повидимому, согласно съ Страбономъ, отдъляетъ югъ Русской Страны отъ Дуная до Дона для населенія Сарматовъ, а съверъ для Аланъ. "Къ числу сосъдей Аланъ принадлежатъ, по его словамъ, Невры, живущіе въ глубинъ страны, конечно, у высокихъ горъ, неприступныхъ по случаю холода. Невры, какъ намъ уже извъстно, суть жители нашего Полъсья, Стурны по Птоломею, Древляне, Дреговичи и Туровцы по Нестору. Марцеллинъ въ другомъ мъстъ прибавляетъ, что изъ страны Невровъ течетъ Днъпръ:

"Дальше живуть Будины и Гелоны, продолжаеть Марцеллинь, племена свирыныя и воинственныя, которыя сдирають кожу съ побъжденныхъ враговъ и дълають изъ нея себъ одежды и попоны для лошадей. Ихъ сосъди, Агаеирсы, пачкають себъ тъло и даже волосы синей краской. Затъмъ слъдуютъ Меланхлены и Людовды, питающіеся человъческимъ мясомъ, отчего всъ сосъди разбъжались отъ нихъ и вся эта восточная страна до Китая представляеть только обширную пустыню. Есть тамъ и восточные Аланы, безчисленныя племена, жилища которыхъ простираются, говорятъ, до Ганга".

Изъ этого разсказа видимъ, что латинскіе писатели 4 въка совстмъ не знали о существованіи географіи Птоломея, хотя и писали спустя 200 лтть послт него. Они пользуются только Геродотомъ, да и то не изъ самаго источника, а въ искаженіи, сочиненномъ Помп. Мелою. Такимъ образомъ, основывать на ихъ показаніяхъ что либо твердое невозможно. У Марделлина, изъ встхъ его повъствованій върно одно, что онъ много слышалъ о стверныхъ Аланахъ.

Иначе не могло и случиться, если Аланы, по его же словамъ въ 4 въкъ были знаменитымъ народомъ, прославившимъ себя завоеваніями и потому распространившимъ свое имя и на всъ другія сосъднія племена.

Роксоданы уже въ половинъ 1-го въка по Р. Х. дерутся въ Мизіи съ Римлянами, а стольтіемъ прежде вступаются за Скиновъ противъ Митридата Великаго. Марцеллинъ говоритъ о нихъ прямо уже, какъ о господствующемъ народъ въ своей странъ. Онъ прибавляетъ также, что, "занимаясь грабежомъ и охотою, они доходятъ до Меотійскихъ болотъ

п Киммерійскаго Босфора и простирають свои набъги до Арменіи и Мидіи", стало быть въ Закавказье.

Говоря только о нашемъ съверъ, Марцеллинъ совсъмъ ничего незнаетъ о за-Донской или Волжской сторонъ и потому замъчаетъ, что оттуда до Китая страна необитаема, по причинъ людоъдства Антропофаговъ. Но, какъ мы сказали, онъ знаетъ другихъ Аланъ, живущихъ, отъ Кавказа дальше на востокъ, даже до ръки Ганга, и замъчаетъ, что съверные европейскіе Аланы хотя и удалены на большое разстояніе отъ азіатскихъ Аланъ, но тъ и другіе суть кочевники поставляющихъ отъ канала и чевники поставляющихъ отъ канала и чевники поставления в поставляющихъ отъ канала и чевники поставля и чевники поставляющихъ отъ канала и чевники поставля и поставля и чевники поставля и ченни поставля и ченни поставля и ченни поставля и ченни поставля и ченн

По Римскимъ сказкамъ о кочевомъ бытъ онъ чертитъ за одно, одними и тъми же красками характеръ Аланъ европейскихъ и азіатскихъ, не говоря ничего по собственному наблюденію, а пользуясь только книжными источниками, въчно повторявшими одно и тоже изъ Иппократа, Геродота и изъ другихъ древнихъ сказаній. Наши Аланы представляются такимъ образомъ: "У нихъ вовсе нътъ домовъ, нътъ хлъбопашества; кормятся они только мясомъ да въ особенности молокомъ. Съ повозками, крытыми лыкомъ, они безпрестанно перемвняють мвсто по безконечнымъ равнинамъ. Найдутъ мъсто, пригодное для корма, разставятъ вокругъ свои повозки и тутъ кормятся, какъ дикіе звъри. Какъ только истощится пастбище, пускаются въ путь дальше, съ своими передвижными городами повозокъ, въ которыхъ родятся и воспитываются ихъ дъти, происходять бракосочетанія и, словомъ сказать, совершаются всякія дъла ихъ жизни. Куда не толкнетъ ихъ судьба, они вездъ у себя дома, гоня передъ собой стада крупнаго и мелкаго скота и больше всего заботясь о лошадяхъ. Въ тъхъ странахъ трава выростаетъ постоянно свъжая, а поля въ перемежку покрыты плодовыми деревьями, такъ что кочевники на каждой стоянкъ находять пищу и людямъ и скоту. Это происходить отъ влажности почвы и множества ръкъ, орошающихъ пустыню. Слабые по возрасту или полу сидять въ повозкахъ или около повозокъ и исполняють домашнія работы. Люди возрастные и сильные-въчно на конъ. Съ дътства привычные къ верховой вздъ, они почитають безчестнымь для себя ходить пъшкомъ. Они превосходные воины, потому что военное дело у нихъ становится

суровою наукою во всехъ мелочахъ. Высшее счастье ихъ глазахъ-погибнуть въ битвъ. Умереть отъ старости пли отъ какого случая-это позоръ, унизительные котораго ничего не можетъ быть. Убить человъка-геройство, кото-, рымъ только и можно хвалиться. Самая славная добыча для такого героя-это кожа съ головы врага, которая и служить покрышкою для лошади побъдителя. Рабство имъ неизвъстно и всъ они родятся свободными. Вождями избирають себв храбръйшихъ и способнъйшихъ. У нихъ нътъ храмовъ и никакихъ зданій, хотя бы соломеннаго шалаша для поклоненія божеству. Обнаженный мечь, воткнутый въ землю, становится для нихъ кумиромъ, верховнаго божества (Марса) и святилищемъ ихъ варварскаго благочестія. Въ обычав у нихъ гаданіе на ивовыхъ прутьяхъ, п пр. Аланы вообще красивы и рослы; волосы ихъ отливаютъ въ русый цвыть. Взглядь у нихъ скорые воинственный, чымь свирыпый. Быстротою нападеній и воинственнымъ духомъ они ни въчемъ не уступають Гуннамъ".

Въ сущности въ этомъ разсказъ изображены не Аланы, а только тъ свъдънія и фантазіи о кочевомъ быть, какія были въ ходу у начитаннаго римскаго общества. Къ самимъ Аланамъ можетъ только относиться отмътка Марцеллина объ ихъ наружности, что они красивы и рослы, что волоса ихъ отливають въ русый цвъть, что взглядь ихъ скоръе воинственный, чёмъ свирёный, что нисколько не уступая Гуннамъ въ быстротъ нападенія и воинственности, они только опрятнъе въ одеждъ и разборчивъе въ пищъ. Но и эта черта, какъ по всему замътно, явилась съ тою цълью, дабы чериве представить Гунновъ, ибо авторъ тлавнымъ образомъ описываль нашествіе Гунновь. Какъ бы нибыло, но для насъ ясно одно, что Марцеллинъ здёсь говорить объ Аланахъ, кочевавшихъ по его выраженію въ "безграничномъ пространствъ", въ нашей Русской Землъ, что это былъ народъ знаменитый своими войнами и господствующій въ своей странь, что обыкновеннымъ мъстомъ ихъ набъговъ и охоты были берега Воспора Киммерійскаго и Азовскаго моря, что ихъ набъги простирались даже въ Арменію и Мидію, въ Закавзнаменитые Аланы по исторіи носили особое казье. Эти имя-Рокс-аланы, о которыхъ Марцеллинъ вовсе не упоминаетъ въ своемъ описаніи Аланъ, а перечисляетъ ихъ

однажды за урядъ съ другими народами: Языги, Роксоланы, Аланы, Меланхлены, Гелоны и пр. и потому даетъ право заключить, что все сказанное имъ объ Аланахъ вообще относится столько же и къ Роксоланамъ, и что такимъ образомъ Роксоланы были родственники всъмъ остальнымъ съвернымъ Аланамъ.

Для пополненія и поясненія географическихъ показаній древнихъ писателей обратимся къдисторіи.

Въ исторіи нашей страны очень замъчательно время Понтійскаго (черноморскаго) царя Митридата Великаго, 121-64 годы до Р. Х. Почти всю жизнь онъ боролся съ Римомъ, ненавидълъ Римъ отъ всей души и употреблялъ всъ мъры, чтобы совстве истребить это волчье гнтздо, пенасытное крови и завоеваній, жадное къ богатству и завистливое ко всякой власти, гивздо, котораго и основатели, какъ онъ говориль, были воспитаны сосцами волчицы". На востокъ большимъ союзникомъ Матридата противъ Римлянъ была общая къ нимъ ненависть по случаю явнаго грабительства ихъ проконсуловъ, неправеднаго ихъ суда въ тяжбахъ, великаго издоимства ихъ мытарей и всякихъ сборщиковъ пошлинъ. Но Митридатъ замышлялъ поднять весь міръ на это волчье гийздо и намфревался сдълать на него нападеніе оттуда, откуда меньше всего можно было его ожидать, именно съ съвера Италіи. Съ этою целью онъ завель тесную дружбу со всъми варварами отъ Дона и Днъпра до Адріатическаго и Балтійскаго моря. Онъ разсылаль къ нимъ пословъ, прямо просилъ помощи на Римлянъ, привлекалъ различными одолженіями и дарами, и главное объщаніями найдти въ Римскихъ областяхъ несмътныя сокровища. Егопослы странствовали и къ Кимврамъ. Въ нашихъ же мъстахъ онъ поднялъ въ Крыму Скиновъ и Тавровъ, а отъ Днвира до Дуная Сарматовъ-Царей, Сарматовъ-Языговъ, Коралловъ (несомнънно Гораловъ на Карпатскихъ горахъ), Бастарновъ, храбръйшій изъ всыхъ придунайскихъ народовъ, и Оракійцевъ, жившихъ на южномъ берегу Дуная до Гемуса и Родона.

Любопытно, что собранное изъ этихъ странъ войско состояло по преимуществу изъ пъхоты, 190 тысячь пъхоты и 16 тысячь конныхъ; въ числъ конныхъ были кромъ Скивовъ и нъкоторые Кавказскіе народы. Одно это можетъ показывать, что здъсь жили по большой части хлъбопашцы, и никто другой, какъ Славяне. Сверхъ того этой арміи предшествовали толны пъшихъ же людей, которые расчищали дорогу, теребили путь, несли запасы и вели небольшой торгъ 1.

Но собравши сухопутныя сплы, Митридать не оставиль безъ вниманія и морскихъ лодочныхъ флотовъ, которыми владъли приморскіе жители по всёмъ берегамъ Чернаго моря. Онъ и ихъ подняль на Римъ, даже содержаль морскихъ разбойниковъ на жалованьи и образоваль изъ нихъ такую морскую разбойничью силу, съ которой Римляне потомъ едва могли справиться. Быть можетъ и въ это уже время Днъпровскія лодки также плавали по Черному морю, опустощая побережья римскихъ владъній. Это тъмъ болъе въроятно, что во время войны Митридата со Скифами, которымъ на помощь приходили Роксоланы, его полководецъ Неоптолемъ на одной и той же переправъ (на Воспоръ Киммерійскомъ) одолълъ варваровъ лътомъ въ морскомъ сраженія, а зимою въ конномъ. Стало быть и скифскіе съверные союзники тоже имъли флоты.

Какъ бы ни было, но Митридатовы войны съ Римомъ должны были разнести между нашими варварами много новыхъ свъдъній о богатыхъ странахъ поморскаго Европейскаго и Азіатскаго юга. Митридатъ въ этомъ отношеніи просвътиль варваровъ и указаль имъ пути, какъ и откуда было легче всего добывать золото и даже ежегодную по-

Съ другой стороны, послы Митридата, странствуя по землямъ, необходимо описывали пути, какъ ходить къ варварамъ и гдъ кто изъ нихъ живетъ. Не изъ такихъ ли записокъ составилась потомъ географія Марина Тирскаго, которая была сокращена Птоломеемъ. Покрайней мъръ Стра-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Извъстно, что еще почти за два стольтія до Митридата, во врема войны сыновей Воспорскаго царя Перисада І-го, въ 311 г. до Р. Х., вспомогательные Скивы поставили 20 тысячь пъхоты и только 10 тысячь конницы. Діодоръ Сиц. ХХ. Все это обнаруживаетъ, что большинство Скивскаго населенія были зеиледъльцы:

бонъ, кн. 1, гл. 2, прямо говорить, что дальнѣйшія страны Европы отъ Днъстра до Кавказа сдълаль извъстными Митридать и его полководцы:

Еще прежде своей дружбы съ Сарматскими племенами отъ Днъпра до Дуная и до Балтійскаго и Адріатическаго моря, Митридатъ совсъмъ разгромилъ старыхъ кочевниковъ Скивовъ и тъмъ, по всему въроятію, обезпечилъ свои сношенія съ съверными, попреимуществу земледъльческими народами. Онъ очень хвалился побъдами надъ Скивами. "Изъ смертныхъ я одинъ покорилъ Понтъ и всю Скивію, говорилъ онъ, ту Скивію, мимо которой прежде никто не могъ ни безопасно пройдти, ни приблизиться къ ней. Два царя, Дарій Персидскій и Филиппъ Македонскій осмълились было, не покорить, а только войдти въ Скивію, и съ позоромъ бъжали, бъжали оттуда, откуда теперь мнъ прислано великое число войска на Римлянъ".

Ясно изъ этихъ словъ, что сильное кочевое племя нашихъ южныхъ степей было обезсилено Митридатомъ окончательно. Съ той поры слава Скиновъ умолкла навсегда.

Война со Скибами началась по слъдующему обстоятельству. Лътъ за сто до Р. Х. корсунскіе Греки, тъснимые Скибами, призвали Митридата на помощь и отдались совсъмъ въ его покровительство. Скибы, извъстно, требовали дани больше прежняго. По этой же причинъ отдался во власть Митридату и Воспорскій князь Перисадъ, такъ что Митридатъ неожиданно сдълался властителемъ всего Крымскаго полуострова.

У Скиновъ былъ тогда царь Скилуръ, владъвшій въроятно всею Черноморскою страною, потому что Ольвія печатала его изображеніе и имя на своихъ монетахъ. У него было много сыновей и старшій Палакъ, именемъ котораго и теперь называется Балаклава. Послъ многихъ битвъ и Митридатова похода въ самую Скинію, Скинское владычество во всей странъ было уничтожено безъ остатка. На помощь Скинамъ въ это время приходили и съверные ихъ сосъди, Роксоланы. Они пришли именно къ Палаку въ числъ 50 тысячь подъ предводительствомъ своего воеводы Тасія и считались воинственными, какъ говоритъ Страбонъ, но полководецъ Митридата Діофантъ, воевавшій съ ними около

Корсуня, разбиль ихъ съ шестью тысячами своего войска. Большая часть ихъ погибла.

По словамъ Страбона они были вооружены шлемами изъ воловьей толстой кожи и такою же бронею; щиты носили плетеные изъ дерева; оружіе имѣли копья, или дротики, лукъ и мечь. Страбонъ не говоритъ, что это было конное войско. Судя по вооруженію, скорѣе всего они приходили пѣшіе.

Такимъ образомъ царство Геродотовскихъ Скиновъ прекратило свое существованіе. Но любопытно, что тотчасъ послъ Скиновъ, въ этихъ же странахъ возникаетъ слава Роксоланъ, такъ безславно и неудачно начавшихъ свою исторію въ союзъ со Скинами.

Были-ли Роксоланы настоящими кочевниками, объ этомъ до сихъ поръ утвердительно сказать нельзя. Страбонъ, описавши вооружение Роксоланъ и сказавши, что съ ними сходствуетъ большая часть остальныхъ (ихъ сосъдей и соплеменниковъ), дълаетъ очеркъ кочеваго быта и ни слова не говорить, что именно такъ жили Роксоланы, а говорить вообще о степнякахъ, кочевавшихъ лътомъ въ равнинахъ, а зимою по болотамъ Меотиды. Этотъ очеркъ стало быть относится или ко всты упомянутымъ имъ прежде народамъ, или же къ однимъ только Скивамъ, обитавшимъ по близости Крыма. Самымъ съвернымъ, передъ другими, Роксоланамъ было очень далеко уходить на зиму къ болотамъ Азовскаго моря, твив болве, что по Страбону же тамъ жили Скивы и Савроматы, см. выше стр. 270. Отъ этого общаго очерка кочеваго быта гееграфъ тотчасъ переходить къ общемулжепочеркулкиматалэтихъ странъ.

Такимъ образомъ Страбонъ ясно и точно не говоритъ, что Роксоланы были природные кочевники. У Римлянъ же, какъ мы замътили, вся Сарматія заключала въ себъ только кочевниковъ, по той причинъ, что вся наша равнина представлялась имъ не иначе, какъ Скиескою степью.

"Въ послъдствіи этотъ Сарматскій народъ, говоритъ Шафарикъ, часто является въ Римской исторіи, именно до самаго конца 4-го стольтія, причемъ жилища ихъ всегда почти показываются на Черноморьъ, близъ устья Днъпра".

Въ 69 году зимою въ своемъ походъ на Римскія области они изрубили два римскихъ полка и ворвались въ Мизію (теперешняя Сербія). Ихъ было 9 тысячь конницы. Пока они занимались своею добычею, разсыявшись по странь безъ всякой осторожности, наступило теплое время, пошли дожди и собрались римскія войска. Третій легіонъ при пособін вспомогательнаго войска напаль на нихъ въ расплохъ. Обремененные награбленнымъ имуществомъ, въ наставшую отъ дождей распутицу, Роксоланы не могли сопротивляться и были по большей части побиты. Тацитъ при этомъ разсказываетъ, что скользкая дорога лишила быстроты ихъ коней. "Весьма чудно, прибавляеть онъ, что въ этомъ случат вся храбрость Сарматская совстви пропада. Они вовсе не способны къ пъшимъ сраженіямъ; когда же по отрядно пускаются въ бой на коняхъ, то едвали какая рать можетъ устоять противъ нихъ. Но теперь не приносили имъ пользы ни копья, ни предлинные ихъ мечи, которыми дъйствують они не иначе какъ ухватя объими руками. Лошади ихъ падали и вязли, какъ и люди, въ глубокихъ и мягкихъ снъгахъ. Кромъ того начальники и лучшіе воины очень отягчены были своею бронею, которая состояла изъ жельзныхъ дощечекъ или изъ самой жесткой кожи. Храбрецовъ покрытыхъ этою бронею, хотя удары и не проницали, но упавши на землю, во время схватки, они не могли подняться и притомъ вязли въ снъту. Римляне въ своихъ легкихъ латахъ свободно поражали враговъ метательными стрелами или коньями, а когда дело доходило до руконашной битвы, кололи ихъ вблизи легкими римскими мечами, противъ которыхъ Сарматы не привыкли защищать себя даже и щитомъ. Малое число Роксоланъ, спасшихся отъ битвы, попряталось въ болотахъ, гдв они всв погибли или отъ стужи или отъ ранъ".

Тацить въ этомъ разсказъ съ особеннымъ намъреніемъ желаетъ выставить преимущества Римскаго вооруженія и способа войны предъ варварскимъ, рисуя при этомъ Роксоланъ обычными красками, какими всегда описывались кочевники. Но изъ его же повъствованія видно, что на Роксоланъ, попавшихъ на распутицу съ тяжелымъ бременемъ различной добычи, въ расплохъ напалъ цълый легіонъ (болье 6000 ч.) свъжаго войска, при помощи свъжихъ же вспо-

могательныхъ отрядовъ. Конечно, конницѣ противъ пѣхоты вообще бороться было уже невозможно, а въ распутицу на коняхъ и уйдти во свояси также было очень затруднительно. Въ описаніи Тацита Роксоланы походятъ на истыхъ кочевниковъ, по неумѣнью продолжать битву пѣшими, въ глубокихъ и топкихъ снѣгахъ. Но зато предлинные ихъ мечи, которыми владѣть надо было обѣими руками, прямо выводять ихъ изъ разряда кочевыхъ народовъ и прямо указываютъ, что прежде всего это были пѣшіе ратники 1.

Исторія такимъ образомъ свидѣтельствуетъ, что Роксоланы уже во второй разъ были побиты. Къ сожалѣнію она ничего не разсказываетъ о томъ, какимъ образомъ тѣже побитые Роксоланы стали брать съ Рима дань, хотя бы подъвидомъ ежегодныхъ подарковъ, какъ пишутъ римскіе историки, всегда отстраняя нѣсколько постыдное слово дань. Знаемъ только изъ одной надписи, относимой ко времени импер. Веспасіана, 69 — 79 г., что Римляне возвращаютъ князьямъ Бастарновъ и Роксолановъ ихъ сыновей, по всему вѣроятію бывшихъ у Римлянъ въ таляхъ или въ заложникахъ на случай ссоры и войны. Это показываетъ, что у Роксоланъ съ Римомъ были сношенія постоянныя и притомъ мирныя, союзныя.

Знаемъ еще, что при импер. Адріанъ (117—138) Сарматы и Роксоланы возмутились противъ Рима именно за неплатежь дани. Царь Роксоланскій, говоритъ Спартіанъ (гл. 6) жаловался на уменьшеніе обычныхъ даровъ, которые получаль отъ Рима. Адріанъ, разобравъ причину его неудовольствія, заключилъ съ нимъ міръ, то есть конечно удовлетвориль его надлежащею прибавкою. Въ римскихъ надписяхъ

<sup>1</sup> Извъстно по Плутарху (въ Марів), что длинными тяжелыми мечами работали противъ Римлянъ Кимвры. Древніе Кієвскіе мечи, найденные въ разное время въ самомъ городъ, какъ и въ другихъ Кієвскихъ мъстахъ, имъютъ длины около полутора аршина, а недавно открытый мечь раскопками Московскаго Археологическаго Общества въ курганъ близъ Смоленска, имъетъ длины около семи четвертей. Онъ былъ найденъ воткнутымъ въ землю между двумя копьями; вблизи находился глиняный горшокъ съ пенломъ сожженія покойника. Въ Венедскихъ-Славянскихъ курганахъ на Балтійскомъ Поморьъ, въ Мекленбургъ, въ землъ древнихъ Варновъ, находимые мечи тоже длинные, чъмъ отличаютъ самыя могилы, какъ-Славянскія. Ж. М. Н. П. 1839, Мартъ.

этого времени упоминается даже имя Роксоланскаго царя: Распарасанъ <sup>1</sup>.

При Маркъ Аврелів на Римъ поднялись всв пограничные съверные народы. Настала такъ называемая во всемірной исторіи Маркоманская война (166—180), которая, говорять страшнъе была Пунической. Нъмецкими учеными эта война только и называется Германскою. Между тъмъ римскіе же древніе писатели называють ее особо Германскою, Маркоманскою и особо Сарматскою, или лучше сказать, говорить Капитолинь, войною многихь народовь, по той естественной причинъ, что Сарматы въ ней участвовали, нисколько не меньше, если еще небольше Германцевъ. Изъ Сарматскихъ народовъ тогда воевали: Сарматы-Языги, Роксоланы, Бастарны, Аланы, Певкины, Костобоки (Капитолинъ гл. 22). Страшнве всвхъ были Языги, которые преимущественно предъ другими прозываются именемъ Сарматовъ. Они продолжали войну и посло того, какъ Германскія племена были усмирены, то есть и тогда уже, когда великая Маркоманская или Нъмецкая война прекратилась. Добръйшій Маркъ Аврелій очень жальль, что не удается ему совсьмь истребить этотъ безпокойный народъ 2.

<sup>1</sup> Если это имя объяснять изъ туземныхъ звуковъ и предполагать, что оно составное, то въ именахъ нашихъ земель найдемъ: озеро Роспу, ръки Росонь или Расонь, см. стр. 177, 181. Припомнимъ имя острова Rosphodusa, находившагося въ Перекопскомъ заливъ, и личное имя Іорнандова вождя Готовъ въ 3-мъ въкъ, Респа. Наконецъ припомнимъ вождя Дунайскихъ Булгаръ, Аспаруха, который переселился на Дунайсъ устья Днъпра. Птоломей упоминаетъ въ верхней Панноніи городъ Rhispia.

<sup>2</sup> Нъмецкія патріотическія идеи никакъ не хотять допустить въ исторію той очевидной истины, что въ разрушеніи Римской имперіи наравить съ Германскими племенами участвовали и Славянскія или вообще народности нашей Скивіи и Сарматіи; поэтому Маркоманская война у нихъ именуется даже просто Нъмецкою, хотя въ самомъ имени Маркоманнъ скрываются вообще пограничные обитатели съвера Германів, въ числъ которыхъ необходимо находились и Славяне отъ Одры и Вислы. Каждый изслъдователь, сколько нибудь чуждый Нъмецкому патріотизму и Нъмецкимъ воззръніямъ на исторію, всегда въ своихъ разысканіяхъ встръчается съ этою Нъмецкою неправдою. Вотъ что замътилъ г. Дриновъ о Маркоманской войнъ: «Читая у Діона Кассія, современника этой войны и единственнаго источника для ея исторіи, какую значительную роль играли въ ней не Нъмецкіе народы, нельзя не

"Языги, говорить Діонъ Кассій, отдъленные Римлянами (посль завоеванія Дакіи) отъ своихъ Черноморскихъ братьевь, до тъхъ поръ воевали съ импер. М. Авреліемъ, пока онъ не заключилъ съ ними міра и не согласился на свободное сношеніе ихъ начальниковъ черезъ Дакію съ братьями ихъ, Роксоланами, на Черномътморъ":

По свидътельству Іорнанда, гл. 12, этихъ Языговъ отдъляло отъ Роксоланъ только русло Дуная, ибо Языги жили вверху ръки, а Роксоланы владычествовали въ устъъ, посреди же находилась Дакія, южною границею которой было именно только русло Дуная. Нътъ сомнънія, что самая причина столь упорной войны заключалась въ притъсненіяхъ со стороны Римлянъ, отнимавшихъ свободный проходъ по Дунаю.

На этомъ основанія, что Языги и Роксоланы называются Сарматами, знаменитый слависть Шафарикъ причисляеть ихъ къ азіатамъ, къ Сарматамъ Мидійскаго происхожденія, т. е. къ Сарматамъ Геродотовскаго времени, вовсе забывая, что въ Римскую эпоху имя Сарматъ сдълалось простымъ географическимъ именемъ страны, а не народа, въ родъ нашей Сибири, обозначавшимъ все населеніе восточной Европы, и по преимуществу Славянъ. Вопреки Шафарику многіе и очень знаменитые Нъмецкіе ученые не сомнъваются, что Сарматы-Языги, были Славяне 1. Слъдов. и Роксоланы, по братству съ ними, засвидътельствованному Діономъ Кассіемъ, были тоже Славяне 2.

удивляться односторонности тахъ Намецкихъ историковъ, которые (Веберъ), называя эту войну Намецкою войною, присвоиваютъ всю, такъ сказать, славу ея однимъ Намецкимъ племенамъ.... Не Намецкими племенами они пренебрегаютъ совсамъ, или раздаютъ имъ какія-то безсмысленныя роли, далая изъ нихъ, если позволено такъ выразиться, прихвостней, такъ называемаго, Маркоманскаго союза. Чтенія Общ. Истор. 1872, кн. 4., стр. 50.

<sup>1</sup> Чтенія Общ. Истор. 1872 кн. 4, статья г. Дринова, стр. 65.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Наименованіе Птоломеемъ по-Дунайскихъ Языговъ переселенцами, точно также, какъ и наименованіе Скимномъ Хіоскимъ Бастарновъ-Певкиновъ на устьяхъ Дуная пришельцами, (Зап. Одес. Общ. III, стр. 136, 137 и т. II, отд. 1, стр. 239) очень хорошо объясняетъ въ своей географіи Страбонъ (Кн. 7, гл. 3. § 17). Онъ говоритъ: «За Днъстрянами къ Днъпру живутъ Языги-Сарматы, они живутъ и вдоль Истра, жеръдко по обоимъ его берегамъ» (гдъ ихъзналъ уже Овидій, 7—17 годъ

Итакъ, если, по признанію авторитетныхъ ученыхъ, по-Дунайскіе Языги-Сарматы—переселенцы, были Славяне и были братья Роксоланамъ, то надо только удивляться, почему мы никакъ не хотимъ почитать Роксоланъ Славянами же нашей Кіевской области, гдъ по преимуществу отводятъ имъ мъсто всъ древніе писатели:

Коренное гитодо Роксоланъ можетъ прямо указывать область Кіевской ртки Росп (по льтописямъ), или Россы (по Щекатову и другимъ старымъ географіямъ и картамъ), долина которой исполнена ртчками и селеніями, носящими тоженими (см. выше стр. 176).

По Геродоту на этомъ самомъ мѣстѣ жили Скиоы пахари, оратан, сѣявшіе хлѣбъ для продажи, а слѣдовательно и торговавшіе имъ и на югъ и на сѣверъ, и на востокъ и на западъ, и торговавшіе не только хлѣбомъ, но и всѣми другими предметами, которые они получали въ обиѣнъ хлѣба.

Развитіе нашей страны было конечно прежде всего земледъльческое, но именно въ Кіевской сторонь, судя по свидътельству Геродота, оно было на половину торговое. И началось оно, по всему въроятію, съ той поры, когда по берегамъ Чернаго моря, появились греческія колоніп, за 700 к 600 льть до Р. Х., не упоминая о Финикіянахъ. Самые Греки переселялись сюда потому, что хорошо знали природное Ихъ промышленный, торговый богатство этихъ земель. нравъ естественно распространялся и внутрь страны и естественно же долженъ быль завязать торговые узлы въ мъстностяхъ, гдъ тому способствовало само природное положеніе земли, какова именно была Кіевская мъстность. Такимъ торговымъ уздамъ обыкновенно больше всего способствують устья рекь, въ которыхъ всегда и свивается торговое гивздо. Если греческая Ольвія, не говоря о другихъ греческихъ городахъ нашего юга, находилась въ устью

по Р. Х.). Затъм, говоря о Крымскомъ полуостровъ и при-Днъпровьт (глава 4, § 5) Страбонъ замъчаетъ, что изъ этого края, разореннаго отъ безпрерывныхъ войнъ, множество народа переходитъ за Днъстръ и даже за Дунай и остаются тамъ на житье... Оракійцы, прибавляетъ географъ, давали мъсто переселенцамъ, гдъ уступая силъ, а гдъ покидая землю по ея негодности». Нътъ сомнънія, что Митридатовы войны со Скивами были одною изъ первыхъ причинъ для подобныхъ переселеній.

двухъ богатыхъ ръкъ, то и Кіевъ находился тоже въ устъ столько же богатыхъ ръкъ, сливающихся у его границы въ одну еще болъе богатую и славную ръку Днъпръ. Кіевъ или его край лежалъ собственно на Днъпровомъ внутреннемъ устъв. Отсюда къ югу начиналось Поле-Степь-Пустыня, т. е. другой міръ жизни, а къ съверу сплошной лъсъ, тоже иной міръ жизни. Точно такое же положеніе на волжскомъ съверовостокъ занимала Суздальская земля при устъ Ски; за нею Болгарская земля, лежавшая при устъ Камы, а на Ильменскомъ съверъ Новгородъ и Ладога, лежавшіе при устъ Ильменскихъ ръкъ. Гдъ сливались въ одно русло многія ръки, тамъ соединялись и многіе люди въ одну общую жизнь торговаго города. Тамъ вскоръ являлось и богатство и извъстная степень образованности.

Въ Русской сторонъ развитіе города, развитіе первоначальнаго общежитія, торговли и промысла, а за ними извъстной степени богатства и образованности, началось въ Кієвской земль, въ которой серединное положеніе занимала ръка Росса или Рось. Было-ли это имя туземнымъ, или, что также могло случиться, оно явилось съ приходомъ въ эти мъста Балтійскихъ Руговъ-Роговъ—Велетовъ, поселившихся здъсь тоже съ торговыми цълями, во всякомъ случаъ оно очень давняго происхожденія и должно относиться покрайней мъръ ко времени перваго появленія въ исторіи Роксоланъ, то есть къ первому стольтію до Р. Х.

Что въ началь объ этомъ имени ничего не было слышно это не удивительно. И о самой Ольвіи немного разсказываетъ Исторія и только поминаетъ изръдка одно ея имя. Не сохранись ея монетъ, надписей и другихъ подобныхъ памятниковъ, наши свъдънія объ Ольвій были бы также скудны, какъ и обо всей нашей странъ. Ни Ольвія, ни нашъ Россъ не отличались военными нравами и жили больше всего работою и торговлею. Пріобръсти же себъ имя въ исторіи возможно было только военнымъ походомъ; вотъ почему о Россахъ подъ именемъ Роксоланъ узнаютъ только тогда, когда Скивы позвали ихъ къ себъ на помощь противъ Митридата Великаго. Да и послъ, какъ обыкновенно, объ нихъ упоминается только по случаю военныхъ походовъ.

Скивы со временъ Геродота жили если не въ особой дружбъ, то въ большомъ согласіп съ Греками Днъпровцами въ Ольвіи и Херсонцами въ Крыму. Согласіе это укрвилялось и поддерживалось, конечно, обоюдными выгодами. Скием върно брали съ Ольвіи хорошую дань и за то берегли ее отъ другихъ степняковъ и различныхъ враговъ, чего одного только и недоставало Грекамъ. Точно также и по такимъ же причинамъ Скием должны были жить въ согласіи и съ съверными Днѣпровскими племенами, съ земледѣльцами Славянами, доставлявшими имъ подъ видомъ дани и торговли хлѣбъ, медъ, дорогіе мѣха сѣверныхъ звѣрей. Въ такомъ положеніи должны были находится здѣшнія дѣла въ обыкновенную, такъ сказать, повседневную пору здѣшней жизни и здѣшнихъ отношеній.

Страбонъ очень върно обрисовываетъ это повседневное состояніе дълъ между властителями и подданными. Онъ говорить: "Кочевники занимаются больше войнами, чъмъ разбоями, а воюютъ всегда для дани. Предоставивъ землю тъмъ, которые хотятъ заниматься земледъліемъ, они довольствуются собираніемъ за нее условленной дани, да и то умъренной, потому что цъль ея не избытокъ, а удовлетвореніе повседневныхъ житейскихъ потребностей. Если дань не платять, они начинаютъ войну. Въ этомъ смыслъ Гомеръ называетъ ихъ вмъстъ и справедливъйшими и (бъдными) живущими Богъ знаетъ чъмъ, такъ какъ они и не брались бы за оружіе, еслибъ имъ платили дань исправно. Не платятъ тъ, которые считаютъ себя довольно сильными, чтобы легко отразить ихъ нашествіе или даже и не допустить ихъ досвоихъ земель": міны в брагор о П

Эта замътка Страбона выводить насъ, такъ сказать, на Божій свъть изъ тъхъ мрачныхъ понятій, по которымъ намъ всегда представлялось въ средней исторіи, что кочевники вообще были ненасытные разбойники, что подъ ихъ владычествомъ и вблизи ихъ невозможно было существовать ни одному земледъльческому народу. Если по берегамъ Чернаго моря греческія колоніи жили покойно и даже процвътали, сносясь и торгуя съ тъми же разбойниками Скибами, то и наши съверные земледъльцы точно также должны были, если и не процвътать, то жить сытно подъ ихъ покровительствомъ, выплачивая разумъется условленныя дани, а въ иныхъ случаяхъ и запросныя деньги, то есть поборы сверхъ, условій.

Послушаемъ лучше всего самихъ Грековъ, какъ они разсказываютъ объ этихъ своихъ отношеніяхъ къ Скибамъ въ эпоху нъсколько позднѣе Геродотовой. Ихъ разсказы записаны живьемъ не на бумагъ и не однимъ человѣкомъ, а на мраморахъ, по опредѣленію всего города, по волъ совъта и народа, на память будущимъ родамъ, о достославныхъ подвигахъ на общую пользу славнаго ихъ гражданина Протогена.

"Во первыхъ, говоритъ эта мраморная лѣтопись, когда царь Сайтафарнъ пришелъ (подъ Ольвію).... и требовалъ подарковъ по случаю своего прибытія (порусски поклонъ, поклонные дары), а въ городской суммъ былъ недостатокъ, то, призванный народомъ на помощь (Протогенъ) далъ 400 золотыхъ монетъ... (Второе) когда Саіи (скиескій народъ) прибыли во множествъ для полученія подарковъ, и народъ не быль въ состояніи дать имъ, и хотёль, чтобъ Протогень помогъ въ этомъ случав, онъ явился и представилъ 400 волотыхъ монетъ... Потомъ, когда царь Сайтафарнъ прибылъ для принятія почестей на тотъ берегь и архонты собрали народъ для совъщанія, гдъ (на въчь) извъщено было о прибытін царя, равно какъ и о томъ, что въ городской казнъ ничего не оставалось, предсталъ Протогенъ и предложилъ 900 золотыхъ монетъ. Какъ же скоро послы (царя) получили деньги и Протогенъ съ Аристократомъ вышли на встрвчу царю, который, хотя и принядъ подарки, но былъ разгиъванъ и вступилъ въ возвратный путь (конца недостаетъ) 1.

Такъ жила Ольвія уже въ послёднее время своего существованія, обёднѣвшая и безсильная. Но въ это же самое время, повидимому, не такъ жили Роксоланы, способные не только защищать себя, но даже и помогать тѣмъ же Скибамъ. Исторія Роксоланъ, однако, не показываетъ, что это былъ народъ очень воинственный, очень сильный и могущественный, въ родѣ древнихъ Скибовъ. Мы видѣли, что исторія знаетъ только ихъ неудачи. Между тѣмъ древняя географія и этнографія ставятъ этотъ народъ господствующимъ въ нашей южной странѣ, а Великій Римъ почему-то находитъ

PARTY OF THE PARTY

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Протогенову надпись относять къ 200-мъ годамъ до Р. Х. или же къ Митридатовымъ войнамъ. Славянскія Древности Шафарика т. І, кн. ІІ, стр. 202.

выгоднымъ держать съ ними союзъ и посылать имъ дары, въ родъ дани, объ уменьшении которой жаловался Роксоланскій царь, то есть по просту князь-предводитель. Очевидно, что могущество Роксоланъ заключалось не столько въ ихъ воинственности, сколько въ политической силъ самой ихъ страны, съ которою дружба быть можетъ уравновшивала мирныя отношенія къ другимъ варварамъ — сосъдямъ придунайскихъ римскихъ провинцій.

Извыстно, что въ послъдствіи владычество Роксоланскаго имени простиралось до самыхъ Бастарновъ или до вершинъ Дныстра и до устьевъ Дуная. Вблизи этихъ мыстъ Адріанъ и сносился съ Роксоланскимъ царемъ, и потому въ этихъ же мыстахъ Плиній помыщаетъ народъ Аорсовъ, а Птоломей—Арсіетовъ. Одинъ изъ тридцати тиранновъ, самозванныхъ императоровъ Рима, Регилліанъ (256—267), во время войны съ Сарматами, погибъ отъ Роксоланъ по заговору римскаго же войска. Это опить указываетъ на связи Римлянъ съ Роксоланами. Императоръ Авреліанъ (270—274), торжествуя свой тріумов, водилъ въ процессіи съ скованными руками представителей встхъ побъжденныхъ варварскихъ народовъ, и въ томъ числъ Готовъ, Алановъ, Роксолановъ, Сарматовъ, Франковъ, Свевянъ, Вандаловъ и Германцевъ.

Такъ какъ Роксоланы были сосъди съ Бастарнами, то ихъ имя нередко поминается рядомъ. Мы видели, что Страбонъ отдъляетъ для Бастарновъ общирный край къ съверу отъ Дуная между Германіею и устьемъ Днъстра. Точно также и Птоломей почитаетъ ихъ однимъ изъ главныхъ народовъ Европейской Сарматіи и указываеть ихъ мъсто вообще за Дакіей къ съверу, не опредъляя границъ, и упоминая только, что между Певкинами и Бастарнами живутъ Карпіяне (въ Карпатскихъ горахъ); что подъ Бастарнами близъ Дакін живуть Тагры и подъ ними Тирангиты (Дивстровцы); что между Бастарнами и Роксоланами (у Дивпра) живутъ Хуны. Всв эти показанія отделяють для Бастарновъ весь съверовосточный край Карпатскихъ горъ. Плиній тоже говорить, что противь Дакіи живуть Бастарны и "другіе германскіе народы". При другомъ случав онъ прямо помъщаетъ ихъ въ числъ Германскихъ племенъ, конечно на томъ же основаніи, на какомъ и Тацить причисляеть къ

Германцамъ Славянъ-Венедовъ, то есть обозначаетъ, что племена Бастарновъ были осъдлыя, а не кочевыя.

Болье древніе историки, какъ мы говорили, называють Бастарновъ Галатами, Галлами, Гетами, Скивами; на этомъ основаніи Шафарикь настаиваеть, что они были Кельты.

Такимъ образомъ, сбивчивыя показанія источниковъ даютъ полную возможность относить Бастарновъ и Певкиновъ и къ Галламъ и къ Германцамъ, о чемъ ученые спорять до сихъ поръ. Историки описываютъ Бастарновъ, что это былъ народъ, отличавшійся огромнымъ ростомъ, страшный по виду и особенно сильный въ конницъ 1. Бастарны не занимались земледъліемъ, не плавали по морю, не имъли стадъ для своего прокормленія. Дъломъ ихъ жизни было сражаться и побъждать враговъ. На войнъ они обладали какимъ-то удивительнымъ искусствомъ устрашать врага и обманывать его необыкновенными хитростими 2. Ко всему этому присоединялась жадность къ золоту. Когда последній Македонскій царь Персей въ 170 г. до Р. Х. призваль ихъ на помощь противъ Римлянъ, они потребовали по 10 золотыхъ на каждаго всадника, по 5 на каждаго пъшаго и по 1000 на каждаго предводителя. Во времена Митридата за 100 лътъ до Р. Х. Бастарны почитались храбрьйшимъ изъ всъхъ окрестныхь; народовълаого Д зарожваг - эконойі

Нъмецкіе ученые, какъ мы сказали, причисляють ихъ виъстъ съ Певкинами и даже Карпами къ германскому плеиени, основываясь главнымъ образомъ на свидътельствъ Плинія, и особенно на томъ обстоятельствъ, что Бастарны явились къ Персею хотя и конницею, но съ параватами или
пъхотинцами, которые по одному находились при каждомъ
конномъ воинъ, заступали мъсто убптыхъ всадниковъ и при
всякихъ случаяхъ помогали имъ. Въ извъстномъ смыслъ
это были паробки. По описанію Юлія Кесаря точно такъ

<sup>1</sup> Въ этомъ случав, по представлению латинскихъ писателей, они должны бы вполнъ походить на кочевниковъ-Сариатовъ, ибо Роксоланъ потому и причисляютъ къ азіатамъ, что они выходили воевать конницею. Но по нъмецкимъ мнъніямъ Бастарны были первымъ по времени нъмецкимъ народомъ, блистательно выступившимъ на поприще исторіи поставляли такъ сказать, передовой форпостъ Германства. Вотъ почему здъсь конница уже не должна обозначать кочевниковъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Плутаркъ: Пав. Эмилій.

воевали Германцы (кн. 1, гл. 48). Но нътъ сомнънія, что точно такъ воевали и Галлы и другіе народы, имъвшіе у себя пъшую рать. Это доказательство еще слишкомъ слабо для того, чтобы причислять ихъ къ Германцамъ. Что Тацитъ говоритъ о наръчіи Бастарновъ, что по наръчію, по одеждъ, по образу постройки жилищъ, они сходствуютъ съ Германцами, то это обстоятельство также ослабляется его недоумъніемъ, куда отнести это племя, къ Германцамъ, пли къ Сарматамъ - кочевникамъ, которое вполнъ подтверждаетъ только то, что онъ не зналъ хорошо, какой это народъ.

Бастарны и Певкины обитали на восточномъ склонъ Карпатскихъ горъ до Дивстра. Ихъ именами прозывались и
самыя горы, Альпы Бастарнскія, горы Певкинскія. Подль
нихъ жили и Карпиды—Славяне Хорваты, отъ которыхъ получилъ имя и весь Карпатскій хребетъ. Если Бастарны были Германцы и при томъ по Страбону раздѣлялись на многія племена, то они непремѣнно должны оставить по себѣ
память въ именахъ земли и рѣкъ, на которыхъ жили, ибо
такая память сохранается дольше всего. Такъ память о
Галатахъ въ этихъ мѣстахъ сохранилась, пожалуй, въ имени Русскаго Галича и Галицкаго княжества. Что Галаты
здѣсь жили, на это указываетъ несомнѣнная надпись на одномъ Ольвійскомъ мраморѣ. И очевидно, что эти Галаты
суть позднѣйшіе Влахи, съ которыми въ перемежку всегда
жили и Славяне.

Впрочемъ посмотримъ, что осталось на тъхъ самыхъ земляхъ, на которыхъ нъкогда жили Певкины и Бастарны.

По восточному склону Карпатскихъ горъ теперь существуетъ Буковина — земля по преимуществу Славянская, имя которой несомнённо звучитъ въ имени огреченныхъ и олатыненныхъ Певкиновъ. Отъ Буковины прямо къ югу тянется хребетъ, называемый Стерни-гора 1. Отъ Буковины этотъ хребетъ отдъляется ръкою Быстрицею, которая прозывается Золотою Быстрицею (Goldene Bisztritz, Bisztra) и вытекаетъ изъ подъ горы, называемой Gallatz. Она течетъ отъ запада къ востоку, поворачиваетъ потомъ къ югу и впадаетъ пониже р. Молдавы въ Серетъ. Ея именемъ назы-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Пользуемся картами: Подробной Россіи 1815 г.; Европейской Турцін, Парижъ 1822 г.; Венгрін—Вѣна 1849 г. полице при подрожувания

вается городъ и увздъ. Въ нее впадаетъ также малая Быстрица, по Валашски Beszterce. Не подалеку съ того же хребта къ западу въ р. Самошъ течетъ другая Быстрица, на которой стоитъ тоже онъмеченный городъ Бистрицъ, именуемый по Валашски Besztertze, Бестерче.

Это самое мъсто, по указанію древнихъ географовъ было жилищемъ Бастарновъ, такъ сказать, ихъ гнъздомъ. Но ихъ славнос и чисто Славянское имя распространялось во всъ стороны Карпатскихъ горъ, ибо вся эта мъстность безпрестанно оглашается Славянскимъ кореннымъ именемъ С т рый, Быстрый. На верху Днъстра и почти изъ одной съ нимъ горы беретъ начало р. Стрвіонжъ, текущая западнъе Днъстра. Немного ниже текутъ въ Днъстръ Быстрица и Стрый, а затъмъ еще двъ Быстрицы, которыя сливаются потомъ въ одну Быстрицу нъсколько пониже древняго Галича. Въ этотъ же потокъ течетъ Стримба, впадающая въ ръку Ворону, и съ нею въ Быстрицу. Всъ эти ръки текутъ съ горъ, съ правой стороны Днъстра, повыше Буковины. Съ лъвой стороны передъ Буковиною течетъ въ Днъстръ прямо отъ Съвера ръка Стрипа.

Можно отыскать несколько и другихъ такихъ именъ, но для нашей цъли и этого довольно. Быстрица по Валашски произносится Бестерче, слъд. и наше Быстрый въ древнее время Валахами измънялось въ Бастаръ и Бестеръ. Намъ кажется, что въ этихъ двухъ именахъ, Быстрый и Бастаръ заключается вся исторія Бастарновъ или Бастерновъ. Это Славянскіе Быстряне, жившіе бокъ о бокъ, только черезъ горный хребеть съ Галатами или Валахами, древними Даками и еще древнъйшими Агаеирсами, изъ земли которыхъ по Геродоту текла р. Морошь, берущая начало изъ западнаго хребта Стерни-горы, по восточному склону котораго противъ того же мъста протекаетъ р. Быстрица, внадающая въ Серетъ. Точно также и Тейсъ беретъ начало, направдяясь къ западу, изъ одной горы съ двумя верхними Быстрицами, впадающими въ Дивстръ. Здись была граница между Скивами и Агавирсами, а изъ этого ясно также, кого Геродотъ называлъ Скивами, да притомъ еще древними, отдъляя ихъ отъ новыхъ, или, какъ онъ же говоритъ, настоящихъ Скиновъ, собственно кочевниковъ. Ясно также,

что древніе Агаенрсы оставили свое потомство въ нынъщнихъ Валахахъ, Румунахъ.

Наименованіе Бастарновъ Галатами могло явиться по той причинь, что они, въ то время владычествовали вмѣстѣ съ Галатами и ходили за одно съ ними же въ походы, отчего быть можетъ, Днѣстровское племя Славянъ стало называться Галичанами, а страна ихъ Галиціею.

По Тапиту Певкины-Буковиниы и Бастарны одинъ и тотъ же народъ. Птоломей между этими двумя именами помъщаетъ третье—Карпы, то есть олатыненное Хорваты, отъ которыхъ, получилъ свое имя и весь горный хребетъ. Все это несомнънно были племена Славянскія, потомки которыхъ живутъ и теперь на своихъ мъстахъ, сохраняя отчасти даже и средневъковой образъ жизни, каковы напр. нынъшніе Горалы, обитающіе между Дуклою и Станиславовымъ. Но когда здъсь жили Германцы и куда они потомъ ушли, исторія объ этомъ ничего не знаетъ, сообщая свъдъніе только о нашествіи сюда Готовъ уже въ 3-мъ въкъ по Р. Х.

Для нашей исторіи Бастарны примъчательны тьмъ, что на ихъ мъстахъ въ послъдствіи возникаетъ очень сильное русское Галицкое княжество, и что эти Галаты-Бастарны, по образу своей жизни, уже за 170 лътъ до Р. Х. обнаруживаютъ вполнъ козацкое бытовое устройство, которое, повидимому, было общимъ типомъ для устройства и другихъ военныхъ дружинъ, скоплявшихся въ разное время не только въ Кариатскихъ горахъ, но и по всъмъ большимъ ръкамъ нашего Черноморскато Юга.

Маркоманская и Сарматская война послужила какъ бы военною школою для всёхъ пограничныхъ Риму сёверныхъ народовъ отъ Рейна до Днъпра. Она научила эти народы подниматься на Римскія области не въ одиночку, а цёлыми союзами. Она, въ чемъ нътъ сомнънія, воспитала цълое племя особыхъ военныхъ дружинъ, которыя съ того времени исключительно должны были жить работою меча. Между прочимъ она же выдвинула на историческую сцену и знаменитыхъ Готовъ, слава которыхъ при помощи ихъ же историка Горнанда, покрыла тьмою всъ дъянія остальныхъ сосъднихъ народовъютили вд. "нивений ит сладави

Іорнандъ разсказываетъ между многими баснями и то, что Готы вышли будто бы изъ Скандинавіи. Но мы вид'яли,

стр. 159, какъ была просторна Іорнандова Скандинавія. Во времена Тацита, т. е. лътъ за сто до Германо-Сарматской войны Готы обитали гдъ - то вблизи Балтійскаго моря въ сосъдствъ съ Славянами-Венедами. Отсюда они стали подвигаться къ Траяновой Дакіи около 215 г. и послъ многихъ побоищъ утвердились въ ней въ 271 году.

По этому случаю немецкие историки уже прямо говорять, что Готы овладели всею страною отъ Тейса по горамъ Карпатскимъ, по Черному морю и до самаго Дона. Но на повърку выходитъ, что они владели только западною частью одной Дакіи, т. е. областью Тейса, ибо восточная ен часть по нижнему Дунаю и до Днестра искони принадлежала Сарматамъ, т. е. тутошнимъ Славянскимъ племенамъ, обитателямъ Карпатскихъ горъ и Днестровской стороны 1. Наши Карпы или собственно Хорваты въ 237—238 г., совсъмъ независимо отъ Готовъ, нападали на Мизію и въ добавокъ почитали себя еще знатнъе Готовъ.

Еще около 230 года Карпы послали пословъ къ губернатору Мизіи Менофилу и требовали, чтобы Римляне и имъ платили дань, какую платятъ Готамъ. "Почему Готамъ вы даете деньги, а намъ не даете? "спрашивали Карпы. Менофилъ отвътилъ, что у императора много денегъ и онъ даетъ деньги тъмъ, кто у него проситъ". "Пусть онъ и насъ считаетъ, въ числъ такихъ же просителей. Пусть даетъ и намъ деньги. Мы знатнъе Готовъ", подтвердили Карпы. Но заручившись союзомъ съ однимъ врагомъ, Римъ по обычаю презиралъ остальныхъ сосъднихъ варваровъ, очень върно расчитывая, что союзникъ всегда окажетъ надобное содъйствіе, дабы укротить сосъда.

Менофиль съ должнымъ высокомъріемъ провель Хорватовъ объщаніемъ донести объ ихъ требованіяхъ императору и объявиль потомъ, чтобы они сами отправились въ Римъ: "Бростесь къ ногамъ императора, просите его, въроятно ваша просьба будетъ услышана" говорилъ онъ, оканчивая свои переговоры съ Хорватами. Черезъ нъсколько лътъ Хорваты дъйствительно бросплись опустошать Мизію, какъ упомянуто.

<sup>1</sup> Чтенія въ Общ. Истор. 1872, кн. 4. Статья г. Дринова, стр. 52-53.

Этотъ анекдотъ случайно уцълвиній въ историческихъ отрывкахъ, свидътельствуетъ покрайней мъръ одно, что въ половинъ 3-го въка Готы вовсе еще не владъли Карпатскою страною: предостава

Открывается также, что и завоеваніе Готами Дакіи совершилось только по случаю особаго движенія на Римъ Хорватовъ и другихъ сосёднихъ Черноморскихъ Славянъ. Въ царствованіе Талла, 251—253 г., на сцену являются вивств съ Готами и Карпами, Вораны и Уругунды, которые, какъ говорится порусски, затыкають за поясь прославленныхъ Готовъ. Повидимому это быль првикій союзь всёхь южныхь Славянскихъ племенъ отъ Карпатъ до Днъпра, работавшихъ за одно съ Готами, и какъ потомъ оказалось, только въ ихъ пользу. Историкъ Зосимъ называетъ этихъ союзниковъ однимъ именемъ: Скиоами, въ которыхъ западные писатели видять однихъ Готовъ. Но историкъ Зосимъ очень часто поясняеть, что этп Скины были Готы, Вораны, Уругунды, Карпы, Певкины. По его словамъ они опустошили всв по-Дунайскія области имперіи, разрушили всв города, и не только господствовали въ Европъ, но раззоряли все побережье Малой Азін отъ Кавказа и до Ефеса. При императоръ Галліенъ, 259-268 г., никто уже не сопротивлялся этимъ Воранамъ, Готамъ, Карпамъ, Уругундамъ, и никакая сторона Имперіи и верхней Италіи не была въ безопасности отъ ихъ набъговъ. Мы уже высказали предположение, что имени этихъ Ворановъ могутъ въ дъйствительности скрываться тъже Балтійскіе, Тацитовскіе Варины, Варны н Види-Варін 6-го въка, по нашей льтописи Варяги.

Порнандъ (гл. 20) разсказываетъ, что во время упомянутыхъ сейчасъ набъговъ предводителями Готовъ были Респа, Ведуко, Туро и Варо. По обыкновенію древнихъ писателей въ личныхъ именахъ очень часто обозначались имена цълыхъ племенъ или самой страны, откуда являлось племя. Поэтому и здъсь легко могло случиться, что имя Варо означаетъ дружину Ворановъ, какъ имя Туро цълое племя нашихъ Туровцевъ или Стурновъ Птоломея. Во всякомъ случат нашъ Туръ, пришедшій отъ Варяговъ, находить въ Іорнандовомъ Турт прямаго своего предка. Припомнимъ, что у этого писателя не всть его Готы были истинными Германскими Готами. У него этимъ именемъ по-

крыты многія войны и движенія варваровъ вовсе не готскаго—германскаго происхожденія. Онъ видълъ своихъ Готовъ и въ Гетахъ задунайскихъ и во всъхъ народностяхъ, носившихъ неопредъленное имя Скиновъ и Сарматовъ.

Замътимъ также, что движение Готовъ отъ Балтійскаго моря къ Черному мимо Карпатскихъ горъ обозначало въ сущности общее движение тамошнихъ племенъ къ Черноморскому югу, болье богатому и болье промышленному, чымь ихъ Балтійское поморье. Очень также въроятно, что это движеніе началось еще по возбужденію Митридата Великаго и съ особою силою должно было распространиться во время Маркоманской и Сарматской войны съ Римомъ. По этому нътъ ни малъйшей причины сомнъваться, что предпріимчивые балтійскіе моряки — Варины явились въ это время хозяевами и на Черноморскомъ югъ, подъ именемъ Ворановъ. Другіе помянутые народы, кромъ Готовъ, были тутошніе. Это Карпы-Хорваты, Певкины-Буковинды, Урутунды-Страбоновскіе Урги и Герулы. Кром'в Ворановъ, особеннаго вниманія заслуживають Герулы. При импер. Галліень (267 г.) съ Меотійскихъ болотъ на 500 судахъ они ходили опустошать Архипелагь, проникли въ самые Авины, н были потомъ отбиты историкомъ Дексиппомъ. Затъмъ они участвовали въ другихъ общихъ походахъ, о которыхъ говорено выше. Ихъ мъстожительство довольно точно указываетъ историкъ Іорнандъ. По его словамъ этотъ народъ населяль топкія міста вблизи Меотійскихь болоть, называемыя у Грековъ Hele, Илея Геродота, откуда произошло п названіе Геруловъ (другіе историки именують ихъ Елурами, Ерулами). Они отличались быстротою и дерзостью своихъ набъговъ, такъ что и самыя ихъ жилища-болота. историкъ обозначаетъ вообще коварными, измънническими. Во времена Готскаго Эрманарика всв народы вербовали у нихъ легкую прхоту для войска 1.

<sup>1</sup> Тоже самое говорить о Дивировской странв писатель 16-го ввка, Михалонь-Литвинь. «Кіевская область, пишеть онь, знаменита стеченіемь всякихь людей.... Изь нихь одни, убъгая оть власти отцовской или оть рабства, работы, наказаній и долговь, другіе отыскивая себъ выгоды и лучшаго мъста, приходять сюда, особенно весною.... А познакомившись съ удовольствіями этой страны, они никогда уже не возвращаются къ своимъ; въ короткое время они дълаются опытными охот-

Но свидътельству Прокопія, Герулы, жившіе уже на Дунав, въ своихъ нравахъ и обычаяхъ очень отличались отъ другихъ народовъ. Они поклонялись многимъ богамъ и приносили имъ человъческія жертвы. Кто приближался къ немощной старости или впадаль въ тяжкую и безнадежную бользнь, тоть самь же просиль или должень быль просить смерти. Тогда родные приготовляли ему костеръ и на верху костра клали немощное тъло. На костеръ съ ножемъ въ рукъ всходилъ одинъ изъ Геруловъ, не родственникъ, потому что родственникамъ это воспрещалось, и умерщвлялъ ненадобнаго для жизни. Родные подкладывали огонь и когда покойникъ сгораль вивсть съ костромъ, собирали его кости и хоронили, покрывая ихъ насынью или курганомъ. Точно также, вдова умершаго, если хотъла показать свою добродътель и сохранить честь и славу вдовы, должна была умереть на могилъ мужа. Ее удавляли или удушали. Неисполнившая этого обычая была гонима и ненавидима родными покойника. Герулы вообще имвли дикіе нравы, то есть, нисколько не уважали власти и съ своимъ владыкой обходились, какъ съ равнымъ, не оказывая ему особаго почета. Повидимому это была въ полномъ смыслъ казацкая дружина. приония эней.

Въ 5 въкъ жилища Геруловъ обозначаются на съверъ отъ нижняго Дуная. Тъ-ли это Герулы, которые жили въ устъъ Днъпра, или теперь этимъ же именемъ прозывается другое уже по-Дунайское племя, неизвъстно. Гораздо прежде здъсь же упоминаются Кораллы, а гораздо послъ Горалы. За-

никами, ходя на медвъдей и дикихъ быковъ, а привыкши къ этимъ опасностямъ, становятся смълъе, и потому здъсь легко добывать множество хорошихъ солдатъ». Архивъ, г. Калачова кн. 2, половина 2, М. 1854, стр. 69.

Тъже условія и обстоятельства жизни нашего юга существовали несомнівню съ незапамятныхъ временъ и всегда способствонали наромденію здісь тіх вольныхъ дружинъ, которыя больше всего намъ избістны подъ именемъ козаковъ. Сила этихъ дружинъ увеличивалась, упадала, совстви изчезала, появлялась снова; дружины, по вызову или по тісноті, переходили въ другія страны, переселялись; но дружиное гніздо оставалось по прежнему на своемъ місті и по прежнему все ему чуждое, если такое приходило, ославянивало народными силами того же южнаго малороссійскаго или въ собственномъ смысль Русскаго племени.

тъмъ Прокопій разсказываеть объ ихъ переселеніи (въ 495 году). Одной ихъ дружинъ пришлось найдти себъ жилище въ Иллирикъ, другіе, пройдя земли многихъ Славянскихъ народовъ, достигли великими пустынями страны Варновъ и Датчанъ, а потомъ моремъ переплыли въ землю Туле, гдъ тамошній народъ Гауты, дали имъ мъсто для поселенія. Земля (островъ) Туле по понятіямъ византійцевъ означала тоже самое, что въ нашей Лътописи значило выраженіе: за море, къ Варягамъ, то есть страну неопредъленную, лежавшую на съверъ за моремъ.

Это переселеніе Геруловъ въ Славянскую Балтійскую украйну даетъ поводъ предполагать, что они сами были выходнами изъ той же страны и теперь возвращались только домой. Во всякомъ случав ихъ путешествіе показываетъ связи Черноморскихъ народовъ съ Балтійскими, связи, которыя быть можетъ держались попреимуществу только одноплеменностью этихъ народовъ. Оставшіеся надъ Дунаемъ Герулы въ послъдствіи, уже въ 6 въкъ, призывали себъ князей изъ этой заморской страны Туле, которая, по всему въроятію, находилась гдъ либо на островахъ, въ землъ Варновъ и Руговъ. Можно съ большимъ правдоподобіемъ гадать, что Герулы были товарищи Ворановъ и заодно съ ними господствовали въ нашей Днъпровской странъ, какъ и на всемъ Черноморьъ.

Нъмецкіе ученые, конечно, Геруловъ причисляютъ къ Германскому племени. Но другіе (Лелевель) съ равнымъ успъхомъ доказываютъ, что это были древніе Литовцы. Очень
многое заставляетъ также полагать, что это были Славяне.
Имена ихъ вождей звучатъ не мало пославянски, каковы:
Навловатъ (Многовладъ), Охонъ (Огонь, по нъмецки читаютъ Гаконъ), Свартуа, Алоуевъ (Лой, Лоевъ, Улъбъ), Синдовалъ, Синдовалдъ (Свентовладъ), Аордъ (Радъ), и другія.

Въ 6 въкъ, какъ увидимъ, имя Геруловъ опять поминается, хотя и не ясно, вблизи Меотійскаго озера, въ области нашей древней Тмутаракани, и затъмъ изчезаетъ со страницъ лътописей.

Что касается морскихъ походовъ, въ Азію и даже въ Средиземное море, то историкъ Зосимъ, прямо говоритъ, что главными дъятелями и руководителями въ этомъ предпріятіи были Вораны <sup>1</sup>. Эти Вораны, говорить онь, старались проникнуть въ Азію. Имъ это удалось при помощи Воспорцевъ, которые изъ страха дали имъ корабли и проводниковът верина за при проземниковът верина за предостава водниковът верина за предостава верина за предостава водниковът верина за предостава верина за предостава водниковът верина за предостава за пре

Зосимъ при этомъ поясняетъ, что когда Римъ былъ силенъ и Воспорцы пользовались всёми выгодами хорошаго союза съ нимъ, они препятствовали этимъ Скивамъ (Воранамъ) проходить въ Азію, но теперь, когда Римское правительство находилось въ постоянной смутъ, когда у Воспорцевъ царскій родъ прекратился и царями являлись уже разныя темныя личности, Воспорцы отложились отъ Рима и сами даже предложили свои корабли Скивамъ, сами перевезли ихъ до мъста.

Вораны опустошили всъ восточные берега Чернаго моря до Трапезунта, который захватили въ расплохъ, разграбили, разрушили всв храмы, захватили множество пленныхъ и съ богатою добычею воротились домой. Нътъ сомнънія, что добыча была раздълена съ Воспорцами. Однако добыча такъ была велика, что Скивы, сосъдніе съ Воранами, остававшіеся дома, тотчасъ же вознамърились и сами предпринять такой походъ. Но такъ какъ у нихъ не было кораблей, и они не хотвли идти по темъ же раззореннымъ местамъ, то решили совершить зимній походъ сухопутьемъ. Они двинулись берегомъ черезъ Дунай и дошли благополучно до Константинопольскаго пролива. Окрестные жители и рыбаки изъ страха и изъ корысти заключили съ ними договоръ, конечно, о раздълъ добычи, и перевезли ихъ на другой берегъ, въ Азію. Скины скоро овладъли Халкидономъ и забрали все, что можно было унести. Затемь они опустошили весь этотъ край малой Азіи. Разлитіе ръкъ отъ безпрестанныхъ дождей остановило ихъ дальнъйшіе подвиги и заставило воротиться по домамъ:

Историкъ Зосимъ продолжаетъ, что эти Скиоы, ходившіе по морю и по суху, прельщенные успѣхомъ своего похода, на слѣдующій годъ соединились съ Герулами, Певкинами и Готами, собрались въ окрестностяхъ Диѣстра, построили 6000, по другимъ 2000 кораблей, посадили на нихъ 320 ты-

именемъ которыхъ въ 10-мъ въкъ еще обозначалось одно мъсто на Дивиръ-Воріонъ. Левъ Двяконъ, 193ликтоти

сячь войска, слёд. отъ 50 до 60 человекъ на каждый корабль, и снова отправились на добычу. Теперь они шли въ Геллеспонтъ, намвреваясь пробраться въ настоящую Грецію. Но въ проливъ ихъ настигла буря. Многіе корабли погибли. Оставшіеся подались къ Кизику къ Малой Азіп. Ушедши отъ бури, они продолжали свой путь и собрались у Авонской горы. Здёсь починили суда и потомъ высадились къ городамъ Кассандріи и Оессалоникъ для осады. Въ то время, какъ сухопутные опустошали внутреннія страны, моряки грабили берега Оессаліи и Греціи (Эллады), опасаясь однако приступать къ городамъ, потому что города были сильно защищены.

И тъ и другіе потомъ были вытьснены римскими войсками, которыми предводительствовалъ самъ императоръ Клавдій <sup>1</sup>.

Все это, показываетъ съ одной стороны слабость и беззащитность Римской державы, а съ другой служитъ несомнъннымъ свидътельствомъ, что въ половинъ 3-го въка, на
далекомъ съверо-востокъ отъ Рима, въ Днъстровской области,
образовался народный союзъ, готовый сложиться въ особое
государство и стать весьма опаснымъ сосъдомъ для Рима.
Требовалось разрушить эту варварскую силу и вотъ почему
импер. Авреліанъ въ 271 г. заключаетъ съ Готами миръ и
уступаетъ имъ Дакію, т. е. западную ея часть, которая пока оставалась еще въ рукахъ Рима. Съ этой поры идетъ
иная политика въ отношеніи къ варварамъ. Римъ изыскиваетъ всъ способы ссорить ихъ между собою (272—333 г.).

Готы замолкли, но Карпы, Бастарны и вообще Сарматы-Славяне продолжають свои набъги. Имперія ведеть съ ними долгую и ожесточенную борьбу, переселяеть ихъ десятками и даже сотнями тысячь въ свои земли. Императоръ Авреліанъ, 270 — 274 г., получившій за свои войны съ Сарматами

¹ Онъ, хвастаясь своими подвигами, писалъ между прочимъ Сенату: «Мы разбили триста двадцать тысячь Готоовъ, потопили двъ тысячи судовъ; ръки покрыты щитами; по всъмъ берегамъ валяются дротики и копья; поля исполнены костей; нътъ ни единой дороги, которая бы чъмъ завалена не была; великое множество телъгъ и колясокъ оставлено. Женщинъ столь много въ полонъ взяли, что побъду одержавшій воинъ, каждый можетъ ихъ имъть по двъ или по четыре. (Требеллій Полліонъ о Клавдів, гл. 8). По римскимъ понятіямъ Готы были такое же географическое имя, какъ и Скиоы.

титуль Сарматскаго, разбиль въ 273 г. войска Карповъ. Рабольный сенать тотчась наименоваль его и Карпикомъ. Императорь однако считаль побъду свою ничтожною и съ насмъшкою отвътиль сенату: "Теперь, господа, осталось назвать меня Карпискуломъ". Это было названіе особаго рода башмаковъ. При общемъ титуль: Сарматскій, частныя имена конечно уже значили не много. Онъ именовался Готскимъ, Сарматскимъ, Армянскимъ, Пареянскимъ и пр.

Въ 275 г. при импер. Тацитъ поднялись какіе-то многіе варвары съ Меотиды, т. е. въроятнъе всего отъ Днъпровской стороны. Они собрались будто еще по призыву Авреліана въ помощь ему на Персидскую войну. Благоразумными совътами, при помощи войска, Тацитъ принудилъ ихъ возвратиться по домамъ. Это отрывочное извъстіе поясняетъ, почему и прежде далекіе Роксоланы получали отъ Рима годовые подарки, стипендіи, субсидіп. Римъ, стало быть, постоянно поддерживалъ съ ними сношенія и готовилъ ихъ всегда про запасъ на случай войны съ востокомъ.

Особенно много воевалъ съ Сарматами императоръ Пробъ (276—281 г.), титулованный также Сарматскимъ. Еще будучи трибуномъ, онъ отличился гдъ-то за Дунаемъ, за что всенародно былъ награжденъ 4 копьями, двумя коронами осыпными, одною короною, гражданскою, четырьмя знаменами, двумя золотыми ожерельями, золотою цънью и жертвенною чашею въ 5 фунтовъ. Сдълавшись императоромъ, онъ своими походами навелъ такой страхъ на всъ по-Дунайскіе Гетическіе народы, что они покорились и просили мира. По этому случаю онъ переселилъ въ Римскія земли сто тысячь Бастарновъ.

По смерти Проба Сарматы опять поднялись и угрожали нашествіемъ не только на Иллирикъ, но и на Оракію и на Италію. Импер. Каръ (282—283 г.) усмирилъ ихъ, побивши на мъстъ гдъ-то на нижнемъ Дунаъ 16 тысячь и взявши въ илънъ 20 тысячь чел. обоего пола.

Затымь Сарматскій войны по прежнему продолжались при императорахь Галеріи и Діоклетіань (284—305 г.). Воюя порознь и вмысть, императоры успыли наконець совсымь покорить Карповь и Бастарновь, изъ которыхь великое множество ильнныхь поселили въ Римскихъ областяхъ.

Съ тъхъ поръ слава Бастарновъ и самое ихъ имя изчезаютъ изъ Исторіи; но конечно не въ слъдствіе только этихъ побъдъ, но главнымъ образомъ при помощи той политики, которую теперь особенно стали распространять императоры между своими задунайскими врагами 1.

Импер. Діоклетіанъ устроплъ дѣло такъ, что варвары оставили Римъ въ покоѣ и стали съ ожесточеніемъ истреблять другъ друга. Хитрыми происками онъ направлялъ ихъ другъ на друга и особенно поддерживалъ противъ Сарматовъ своихъ друзей Готовъ. Готы въ 290 г. напали на Уругундовъ, жителей по-Днъстровскаго края, и совсъмъ бы ихъ истребили, еслибъ не получили отпоръ со стороны пришедшихъ имъ на защиту сосъднихъ племенъ и Аланъ.

Такъ, въроятно, въ союзъ съ Римлянами Готы еще прежде тъснили Кариовъ и Бастарновъ, которые по необходимости отдавались въ руки Римлянъ, прося только земель для поселенія. Сами Римляне, стало быть, прочищали дорогу Готамъ для дальнъйшихъ завоеваній въ Славянскихъ земляхъ.

Въ царствование Константина Великаго, въ 322 г., Сарматы, обитавшие гдъ-то вблизи озера Меотиды, подъ предводительствомъ князя Росимода пришли (въ лодкахъ?) на Дунай посадили какой-то городъ. Самъ пиператоръ посившилъ на защиту и, какъ говоритъ историкъ Зосимъ, когда Росимодъ снова сълъ на корабли и переправился черезъ Дунай, Константинъ пошелъ по его пятамъ, напалъ на его полки, разбилъ ихъ, при чемъ былъ убитъ и Росимодъ. Говорятъ, что эта побъда ознаменована была учреждениемъ особыхъ игръ, названныхъ възея памятъ Сарматскими.

Спустя нъсколько лътъ, въ 332 г., Сарматы, воюя съ Готами и стъсненные ими, просили у императора помощи. Кочевники конечно не сталибы просить о помощи. Впереди и позади ихъ была вольная степь, куда они непремънно бы ушли съ тъмъ, чтобы воротиться съ новыми ордами и по новому раздълаться съ врагами. Ясно, что о помощи просили тъ Сарматы, которые жили кръпкими корнями въ своей

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Впрочемъ нъкоторые писатели 5-го въка (Юлій Гонорій) еще упоминають, быть можетъ по книжной памяти, Сарматовъ, Бастарновъ, Карповъ, Готовъ, Дуловъ и Гепидовъ. Чтенія И.О.И.и Др. 1847, № 5. Сунъ о Галиціи, стр. 6.

земль, и старались при помощи императора удержать напоръ Готовъ. Константинъ воспользовался случаемъ, дабы ослабить сосъда, который становился очень сильнымъ и опаснымъ. Готы были укрощены и лишены дани, которая съ давнихъ временъ ежегодно имъ платилась. Но заключенный съ ними міръ видно не полюбился Сарматамъ, которые вслъдъ за тъмъ стали опустошать Мизію и Фракію. Императоръ однако усмирилъ и ихъ и принудилъ къ миру, какой самъ предписалъ; при чемъ 300 тысячь Сарматовъ-Языговъ добровольно переселились во Оракію, также за устья Дуная, даже въ Македонію и Италію 1.

Вся предыдущая исторія очень явственно свидътельствуетъ, что движение Готовъ къ Черному морю и дальше на востокъ началось при общемъ возстаніи противъ Рима вськъ при-Карпатскихъ и при-Дунайскихъ народовъ; что сначала Готы были рядовыми въ этихъ полчищахъ п походахъ, что потомъ, ловя въ мутной водв рыбу, они вошли въ союзъ съ Римомъ, въ следствие чего и овладели западною Дакіей. Утвердившись въ этой земль, они ношли дальше, быть можетъ употребляя всъ мъры, чтобы ссорить своихъ Сарматскихъ соседей съ Римомъ п темъ вызывать безпрестанныя ихъ войны, которыя и окончились разсыяніемъ прикарпатскаго населенія, его переселеніемъ не только въ Римскія области, но по всему въроятію и дальше за Дивстръ, на востокъ п на съверъ. Мы видъли, что дъла въ этомъ порядкъ тянулись цълое стольтіе. Карпы, Бастарны и другіе ихъ сосёди постепенно ослабівали. Темъ крыче и сильнъе становились Готы. Однако послъднія событія при импер. Константинъ тоже очень явственно свидътельствують, что въ первой половинь 4-го въка владычество Готовъ все-таки не простиралось еще до Чернаго моря, п что они дъйствительно въ это время стремились покорить себъ Славянскія Черноморскія племена, съ какою цілью постоянно съ ними и воевали. Вотъ почему теснота отъ Готовъ заставила 300 тысячь Сарматъ-Языговъ покинуть свою родину.

Видимо, что новая Римская политика, старавшаяся обезсиливать враговъ, защищая и поддерживая того, кто былъ

<sup>1</sup> Чтен. Общ. М. и Др. 1872 г., Статья г. Дринова, стр. 56.

менъе опасенъ или въ извъстныхъ обстоятельствахъ наиболье полезенъ, особенно была выгодна только для однихъ Готовъ. Это очень хорошо объясняется тъмъ, что Готы жили съ Имперіей въ болье близкихъ сношеніяхъ, чъмъ наши разсъянные и болье удаленные Сарматы. Готы и въ Римъ всегда были свои люди, служили въ Римскомъ войскъ и умъли направлять варварскія дъла лишь на пользу себъ.

Неизвъстно, что происходило въ нашихъ краяхъ послъ смерти Константина Великаго, но спустя лътъ 40 послъ его счастливой войны съ Готами, а потомъ съ Сарматами, мы видимъ, что этихъ Готовъ гонитъ изъ Сарматіи отъ Днъпра новый, до тъхъ поръ невиданный и неслыханный народъ,—Унны.

Къ этому темному промежутку времени относится и широкая слава Готскаго героя-завоевателя Эрманарика (332— 350), описанная готскимъ историкомъ-патріотомъ Іорнандомъ.

Порнандъ, "единственный и драгоцънный источникъ для эпохи переселенія народовъ", писавшій въ половинъ 6-го въка о дълахъ Готскихъ 4-го въка, слъдов. послъ того спустя 200 льтъ, изобразилъ исторію Готовъ такими чертами, что передъ Готами поблъднъли всъ другія народности и самые Скивы. По его разсказамъ Готы были эти самые Скивы. Они воевали даже съ Персидскимъ Киромъ и конечно уничтожити его.

Все славное, что у древнихъ отнесено къ Скиоамъ и обозначено ихъ именемъ, у Іорнанда является дълами Готовъ; или, какъ справедливо замъчаетъ Вельтманъ: "Тамъ, гдъ дъло шло о славныхъ дълахъ Скиоовъ, тамъ Скиоы, по Іорнанду, были собственно Готы; тамъ, гдъ собственно Готамъ, за гръхи ихъ, приходилось териъть бъды и бъжать отъ Скиоовъ, тамъ Скиоы обращались въ невъдомыхъ Гунновъ, въ нечистую силу, съ которою человъческимъ силамъ невозможно было бороться". Такова въ сущности характеристика Готской Исторіи Іорнанда. Здъсь невольно приномнишь ту древнюю истину, что великіе люди, какъ и великіе народы, получаютъ себъ историческое величіе не столько отъ своихъ дълъ, сколько отъ искусства историковъ, умъющихъ хорошо и достославно изобразить эти дъла. Понятное дъло, что и всякое безславіе человъка и цълаго народа тоже вполнъ зави-

ситъ отъ писателей, умѣющихъ хорошо и достославно выставить на видъ только одно безславіе своихъ героевъ.

Какъ бы ни было, но историкъ Іорнандъ во многихъ случаяхъ одинъ свидътель и мы по необходимости должны върить—ему одному.

Еслибъ нашъ Несторъ былъ столько же знакомъ съ латинскою, а кромѣ впзантійской и съ древнею греческою письменностью, еслибы онъ былъ такой же хвастливый патріотъ и точно также пользовался бы народными пѣснями и сказками, то несомнѣнно и мы имѣли бы хорошую, полную п славную исторію о тѣхъ же знаменитыхъ Скивахъ подъ именемъ Славянъ. Въ добавокъ, эта исторія была бы песравненно ближе къ правдоподобію, такъ какъ славные Скивы жили въ нашей странѣ, бокъ-о-бокъ съ нашими Славянами.

Объ Эрманарикъ Іорнандъ повъствуетъ, что это былъ Готическій Александръ Македонскій. Онъ покорилъ множество съверныхъ народовъ, всю Скпеію и Германію. Скпеія значитъ наша сторона. Историкъ приводитъ имена покоренныхъ народовъ. Нъмецкіе ученые Тунманъ, Шлецеръ и другіе, а за ними Русскіе стараются прочесть, а теперь по заученному всъ положительно читаютъ въ этой этнографіи тъ именно названія различныхъ съверныхъ племенъ, какія сообщаетъ нашъ Несторъ, писавшій свою льтопись спустя 700 льтъ послъ смерти Эрманарика. Выходитъ, что Эрманарикъ владълъ Чудью, Корсью, Весью, Мерею, Мордвою, даже Черемисою, а въ томъ числъ и Роксоланами, о чемъ прямо говоритъ самъ Іорнандъ, и о чемъ изслъдователи никакъ не желаютъ упомянуть, ни подъ какимъ видомъ не желан пропустить Роксоланъ въ ихъ же Русскую исторію.

Выходить вообще, что Эрманарикь владыль такимь пространствомь Европейской Россіи, какимь не владыла и Славная Русь 11-го выка. Историкь сверхь того говорить, что Эрманарикь покориль еще Геруловь, жившихь у Меотійскихь болоть, а потомь Венетовь (Славянь), которые были очень многочисленны, но неопытны въ военномь дыль. Однако, "никакая многочисленность людей невоинственныхь, прибавляеть онь, не можеть устоять противь вооруженной силы, особенно, если и Богь поможеть". Такимь же образомь Эрманарикь покориль и съверный народь Эстовъ.

И воть по этому сказанію Царство Эрманарика простиралось оть Чернаго моря до Балтійскаго и даже до Бълаго моря, потомъ отъ Тейса до Волги и устьевъ Дона.

Шафарикъ, принимая безъ оговорки толкованіе Шлецера о племенахъ Іорнанда по Нестору и прибавляя къ нему новыя поясненія, замѣчаетъ однако: "Впрочемъ, навѣрное можно сказать, что Іорнандъ, безъ малѣйшаго зазрѣнія совѣсти, преувеличилъ подвиги Готовъ, особенно короля Эрманарика, и что все его извѣстіе о безмѣрной огромности Эрманарикова царства основывается или на ошибкѣ или просто, на обманъ".

Справедливъе сказать: оно очень естественно основывается на патріотическомъ чистосердечномъ хвастовствъ готскаго историка. При этомъ, его имена съверныхъ племенъ такъ испорчены, что съ такими же основаніями и конечно съ большимъ правдоподобіемъ ихъ можно объяснить именами народностей, жившихъ вблизи Вислы, Эльбы, Карпатскихъ горъ, то есть по сосъдству съ самими Готами. съ ихъ настоящимъ отечествомъ.

И во всякомъ случав, если принимать (а мы принимаемъ это съ охотою), что этнографія Нестора существовала уже и при Эрманарикъ, въ половинъ 4-го въка, то необходимо же принять, что въ ряду Мери, Веси, Мордвы, тогда же существовала и Кіевская, Русь въ имени Роксолановъ или Россомоновъ Іорнанда. Но именно объ этой Руси никто и слыщать не хочетъ. При словъ Меря, Весь, Мордва и пр. мы долгомъ почитаемъ сослаться на Іорнанда и сившимъ засвидътельствовать, что это имя было уже извъстно, если не въ 4-мъ, то покрайней мъръ въ 6-мъ въкъ, когда писалъ Іорнандъ. Но о словъ Русь, подъ видомъ Роксоланъ, въ такое отдаленное время, мы ничего не сивемъ соображать, хотя тотъ же Іорнандъ знаетъ Роксоданъ дучше Мери и Мордвы, весьма точно указываеть ихъ мъсто-жительство на востокъ отъ Дивстра и устьевъ Дуная, и разсказываетъ даже, какъ погибъ отъ руки Роксоланъ его знаменитый Эрманарикъ. Уже ръшено, что это были кочевники и потому какъ же можно ихъ имя присвоивать нашей осъдлой Кіевской Руси, представлявшей въ то время еще пустое мъсто, которое впервые должно было огласиться именемъ Руси только при появленіи Руссовъ-Шведовъ-Норманновъ!

Но какъ ни были славны завоеванія Эрманарика и какъ ни было велико и обширно основанное имъ въ нашей Русской Земль Готское царство, оно мгновенно разрушилось, какъ только появились Унны. Естественно заключить, что стало быть эти Унны были чудовища, тъ сказочныя чудовища, передъ которыми никакая человъческая сила стоять не можетъ. Такъ, въ самомъ дълъ, и изображаетъ Унновъ Готскій историкъ, а за нимъ точно также изображаетъ ихъ основанная уже на критикъ и Всемірная Исторія. Поставивъ на безмърную высоту Готовъ, она вмъстъ съ Іорнандомъ необходимо должна была выставить въ особой яркости и чудовищности и ихъ побъдителей Унновъ, и потому простые варвары, такіе же варвары, какими были сами Готы, сдълались типомъ какого-то историческаго Лъшаго.

Послушаемъ, что разсказываютъ объ этихъ Уннахъ писатели-современники ихъ: нашествія:

"Гдъ находились Унны, откуда они вышли, какъ пробъжали всю Европу и оттиснули Скиоскій (Готскій) народь, о томъ никто не сказалъ ничего яснаго", замъчаетъ историкъ Эвнапій, жившій въ 347—414 г.

Онъ очень старался узнать исторію Унновъ и написаль сочиненіе, которое къ сожальнію не сохранилось. Въ оставшемся отрывкь онъ говорить, что собраль объ Уннахъ все то, что казалось ему правдоподобнымь; заимствоваль събденія у древнихъ писателей, разобраль ихъ извъстія съ точностію, чтобъ не составить сочиненія, наполненнаго одними въроятностями, и чтобъ оно не уклонилось отъ истины. Не довольствуясь древностію, онъ собираль и новыя свидьтельства объ этомъ народъ, которыя, какъ видно изъ его словъ, противоръчили прежнимъ его изысканіямъ; но желая одной истины онъ оставиль въ своемъ трудъ и эти прежнія изысканія, какъ историческое мнъніе 1.

Такимъ образомъ въ трудъ Эвнапія мы имъли бы очень обстоятельную исторію Унновъ. Но Эвнапій былъ язычникъ, восхвалявшій Юліана отступника и "всякими средствами и безпощадно порицавшій и унижавшій тъхъ царей, которые украшали престолъ благочестіемъ, въ особенности же

<sup>1</sup> Византійскіе историки, перев. С. Дестуниса. Спб. 1868, стр. 124.

Великаго Константина"—очевидно, что его сочиненія не могли быть уважаемы въ Византійскомъ царствѣ, а напротивъ преслѣдовались, истреблялись и потому не сохранились. Здѣсь случилось совсѣмъ не то, что въ Римѣ съ сочиненіями Тацита. Императоръ Тацитъ (275 г.) за то, что историкъ Тацитъ назвалъ его въ своемъ трудѣ сродникомъ Августа, приказалъ раздать его сочиненія во всѣ библіотеки, и чтобъ они не пропали какимъ либо образомъ по нерадѣнію читателей, приказалъ каждый годъ переписывать ихъ по десяти экземиляровъ и хранить въ библіотекахъ для запаса. (Вопискъ, гл. 10)

Другой современникъ Унновъ, историкъ Зосимъ, жившій въ концъ 5-го въка, только сократилъ сочинение Эвнапія и сказаль объ Уннахъ очень немного. Онъ точно также ничего върнаго не знаетъ объ этомъ народъ. "Неизвъстно, говоритъ онъ, следуетъ ли называть ихъ (по Геродоту) Скивами царскими или они тъ люди, про которыхъ Геродотъ говоритъ, что живутъ вдоль Дуная, курносые п не слишкомъ храбрые? 1 Пришли ли они въ Европу изъ Азіи, потому что въ нъкоторыхъ исторіяхъ есть сказаніе, будто Воспоръ Киммерійскій такъ занесенъ быль тиною изъ ръки Дона, что стало возможнымъ перейдти по немъ, какъ по суху: Унны этимъ воспользовались и перешли. Върно только одно, что они нанали на Скибовъ (Готовъ), живущихъ за Дунаемъ. Живя въчно верхомъ на лошадяхъ, они едва могли ходить по землъ и потому вовсе не умъли биться пъшими, стоя твердо Ha Horaxb Choff on Blinder and Ling Lie and the Alle

<sup>1</sup> Льтописецъ Өеофанъ, о смерти императора Валентиніана въ 367 г., разсказываетъ слъдующее: «Савроматы, народъ малорослый и жалкій, козстали было противъ царя, но, побъжденные, прислали просить мира. Валентиніанъ спросилъ ихъ пословъ: «Ужели всъ Савроматы такого жалбаго роста?»—«Ты видишь взъ нихъ самыхъ лучшихъ», отвъчали послы. Тогда царь всплеснулъ руками и громко воскликнулъ: «Ужасное положеніе Римскаго царства, кончающаго свои дни Валентиніаномъ! И Савроматы, столько презрънные, возстаютъ противъ Римлянъ!» Отъ напряженія и сильнато всплеска руками разорвалась у него жила и онъ, истекая кровью, померъ». Не объ этомъ ли народъ голоритъ и историкъ Зосимъ. Именемъ Сарматовъ въ 3 и 4 вв. прозывались обыкновенно придунайскія Славянскія племена. Ссылка на Геродота сдълана, кажется, наобумъ.

Это говорять греческіе писатели. Воть что разсказываеть современникь же Унновь датинскій писатель, Амміань Марцеллинь джуў эт д

"Объ Уннахъ лътописи едва упоминаютъ и то только какъ о дикомъ и невообразимо свиръпомъ племени, распространенномъ за Меотійскими болотами на берегахъ Ледовитаго моря. Когда родятся у нихъ дъти мужскаго пола, то они изръзывають имъ щеки, чтобы уничтожить всякій зародышь волоса, поэтому всь Унны ростуть и старьются безбородыми, отвратительные и безобразные на видъ, какъ евнухи. Однако у встхъ у нихъ коренастый станъ, члены сильные. шея толстая, голова огромная; спина такъ сутоловата, что придаетъ строенію ихъ тъла что-то сверхъ-естественное. Я сказаль бы скорфе, что это двуногія животныя, а не люди, или каменные столбы, грубо вытесанные въ образъ человъка, которые выставляются на мостахъ. Этой отвратительной вившности соотвътствуютъ ихъ повадки, свойственныя скоту: пищу они бдять не вареную п ничбиь не приправленную; взамънъ обыкновенныхъ съъстныхъ припасовъ, они довольствуются дикими кореньями и мясомъ перваго попавшагося животнаго, которое кладуть себъ подъ сидънье на лошади и такъ его размягчаютъ. У нихъ нътъ домовъ, хотя бы тростниковыхъ шалашей, и никакая кровля ихъ не укрываетъ. Они живутъ, кочуя среди лъсовъ и горъ, закаленные отъ холода, голода и жажды. Даже на пути, встрътивъ жилье, они, безъ крайней необходимости, не переступаютъ за его порогъ: въ жильъ Гуннъ никогда не почитаетъ себя безопаснымъ. Они носятъ одежду въ родъ туники изъ холста или изъ мъха, и разъ продъвши въ нее голову, неспускають ее съ плечь, пока сама не свалится лохмотьями. Голову покрывають мъховыми шапками съ опушкою, а свои волосистыя ноги обертывають козлиною шкурою. Такая обувь конечно затрудняеть ходьбу, отчего они вообще не способны сражаться на ногахъ пъшими. За то на своихъ лошадяхъ, нескладныхъ, но кръпкихъ, они точно прикованы; исправляють на ихъ спинъ всякаго рода дъла, йногда сидя по женски. День и ночь они живуть на лошади, на ней продаютъ и покупаютъ, не сдъзая ни напиться, ни повсть; такъ и сиять, прилегши только къ сухопарой шев своего коня и грезять тамъ преспокойно. На лошадяхъ же

они разсуждають сообща о всякихь своихь дълахь. Царской власти они не знають, но подчиняются избраннымь вождямь и подчиняются избраннымь вождямь и подчина в данный в данный

"Начиная битву, они раздъляются на отряды и поднимая ужасный крикъ, бросаются на врага. Разсыпавшись или соединившись, съ быстротою молніи они и нападають и обращаются въ бъгство. Однако при своей подвижности они безсильны противъ земляной насыпи или противъ укръпленнаго лагеря.

"Но вотъ что особенно дълаетъ ихъ наистрашнъйшими воинами на свътъ: это во первыхъ ихъ меткіе удары стрълами, хотя бы и на далекомъ разстояніи, у которыхъ вмъсто жельза прикръплены очень искусно заостренныя кости; во вторыхъ, когда въ схваткъ, одинъ на одинъ, дерутся мечами, они съ необыкновенною ловкостью въ одно мгновеніе накидываютъ на врага ремень (арканъ), и тъйъ лишаютъ его всякаго движенія.

"Хльбонашествомъ Унны не занимаются и никто изъ нихъ не дотрогивается до плуга. Всв они, безъ крова, безъ отчизны, безъ всякой привычки къ осъдлому быту, блуждають въ пространствъ, какъ будто все бъгутъ дальше, перевозя за собою свои повозки, гдъ ихъ жены работаютъ имъ одежду, родятъ и воспитываютъ ихъ дътей. Если спросить Унна, гдъ ты родился? онъ затруднится дать отвътъ, потому что перекочевывая съ мъста на мъсто, не помнитъ своей настоящей родины, какъ и мъста своего воспитанія.

"Непостоянные и въродомные въ договорахъ, Унны тотчасъ перемъняютъ свой образъ дъйствій, какъ скоро почуютъ гдъ прибыль. Они не больше звърей понимаютъ, что честно и что безчестно. Самый разговоръ они ведутъ двусмысленно и загадочно. Никакая религія не связываетъ ихъ ни чъмъ; они ни во что не върятъ и поклоняются только одному золоту. Нравы ихъ такъ непостоянны и сварливы, что въ одинъ и тотъ же день они безъ всякаго повода и ссорятся и мирятся".

По всему видно, что этотъ портретъ Унновъ не списанъ съ натуры, а сочиненъ воображениемъ при помощи книжныхъ источниковъ и ходячихъ разсказовъ, отчасти быть можетъ объ Уннахъ, а вообще о кочевомъ бытъ тогдащнихъ

варваровъ. Естественно, что разнообразныя свидътельства автора во многомъ противоръчатъ другъ другу.

Въ общемъ очеркъ Унны являются коренными степняками, кочевниками; живутъ въчно на конъ (ходячая фраза), въчно будто все бъгутъ дальше, перемъняя одно мъсто на другое; въ домы даже и входить почитаютъ не безопаснымъ. И вътоже время живутъ—кочуютъ среди лъсовъ и горъ, а главное живутъ гдъ-то вблизи Ледовитаго моря, за Меотійскими болотами.

Еслибъ Унны пришли съ Волги пли изъ-за Волги, какъ всъ теперь убъждены, то Марцеллинъ долженъ былъ что либо сказать объ этомъ, потому что онъ зналъ Волгу подъ именемъ Ра, и даже зналъ корень, растущій на ен берегахъ и употребляемый для лекарства, прозванный ен именемъ, Ревень (Марц. гл. 22). Въ ходячихъ слухахъ объ Уннахъ, какими пользовался этотъ историкъ, скоръе всего былобы упомянуто о Волгъ-Ра. Напротивъ того, видимо, что слухи были другіе. Они указывали Ледовитое море, т. е. глубокій съверъ нашей страны.

Затымь и самая мыстность Меотійскихы болоть по тогдашипиъ представленіямъ была очень неопредъленна. По большой части выраженіе: "за Меотійскими болотами" для древней науки, смотръвшей съ юга, означало съверъ, а не востокъ, какъ обыкновенно толкуетъ это указаніе теперешняя наука, смотрящая съ Запада. Слова Марцеллина: за Меотійскими болотами, у Ледовитаго моря, вполнъ обозначають съ какой точки зрвнія смотрела древность на эти болота. Даже Константинъ Багрянородный на съверъ отъ Меотійскаго озера (Азовскаго моря) помъщаеть Днъпръ. Къ тому же подъ именемъ болотъ разумълось не столько Азовское море, сколько Гиплое озеро Спвашъ, которое по оппсанію Страбона, было очень болотисто, въ немъ вътры легко обнажали, а потомъ снова заливали топкія мёли, въ следствіе чего оно не было судоходно; и плоты по немъ едва проходили. По болотамъ, говоритъ Страбонъ, есть охота за оленями и кабанами.

Послушаемъ, что разсказываютъ объ Уннахъ болѣе поздніе писатели, которые конечно пользовались свидѣтельствами и такихъ современниковъ Уннскаго нашествія, которыхъ сказанія до насъ не дошли.

"Въ преданіяхъ древности вотъ что я узналъ о происхожленіп Унновъ, говоритъ Іорнандъ. Филимеръ, король Готовъ, пятый со времени ихъ выхода съ острова Сканціи (Скандинавіп), когда вступиль въ земли Скиновъ, то узналь, что средп его народа водятся нъкія въдьмы, которыхъ на языкъ своихъ отцовъ онъ самъ называлъ аліорумнами (не русалки ли?). Изъ опасенія, чтобъ не случилось чего, онъ вельтр ихр прогнать изр своего войска и онр были загнаны далеко въ пустыню. Нечистые духи, блуждавшіе въ пустынь, увидьли этихъ въдьмъ, совокупились съ ними и произвели на свътъ это самое племя Унновъ, свиръпъйшее изъ всвхъ. Оно держалось сначала посреди болотъ. Малорослое, грязное, гнусное, оно едва похоже было на людей и языкъ его едва напоминалъ человъческій языкъ. Таково было происхождение этихъ Унновъ, которые напали на Готовъ. Ихъ свиръпое племя, какъ разсказываетъ историкъ Прискъ, жило сначала на томъ берегу Меотійскихъ болотъ и занималось только охотою и ничёмъ другимъ. Размножившись въ цылый народь, оно стало безпокопть сосыдей своими грабежами и обманами".

"Однажды эти охотники, по своему обыкновенію отыскивая добычи, вдругъ увидели передъ собою дань. Они пустились за ней въ болото. Лань, то прыгала впередъ, то останавливалась и, какъ бы указывая путь, вела ихъ дальше. Охотники долго гнались за ней и наконецъ перешли Меотійскія болота, какъ по суху, вовсе не воображая, что можно ихъ перейдти, потому что почитали ихъ все равно какъ море, непроходимыми. Какъ только увидъли они невъдомую для нихъ Скинскую землю, дань вдругъ изчезда. Я думаю, прододжаетъ Іорнандъ, что такую штуку изъ ненависти къ Скивамъ подвели нечистые духи, отъ которыхъ произошли Унны. Ни какъ не подозръвая, чтобы за болотами существовала другая земля, Унны изумились и увидели въ открытіи этого, прежде невтдомаго пути, какъ бы сверхъестественное покровительство. Возвратившись къ своимъ родичамъ, они разсказали, что случилось, очень расхвалили Скинію и темъ подняли весь свой народъ. Они всъ отправились въ Скиой по дорогъ указанной данью. Всихъ Скиновъ они или истребили или поработпли. Какъ вихрь, они увлекли за собою Алиизуровъ, Альцидзуровъ, Итимаровъ, Тункарсовъ и Боисковъ, жившихъ на этомъ берегу Скиейи. Они покорили также Алановъ, равныхъ имъ въ бою, но имъвшихъ больше кротости въ поступкахъ и въ образъ жизни. Столько же храбрые и воинственные, Аланы не могли однако устоять при видъ ужасныхъ Уннскихъ лицъ и бъжали отъ нихъ, охваченные смертельнымъ страхомъ. Дъйствительно эти лица были ужасающей черноты. Если можно такъ сказать, лицо Унна представляло скоръе всего безобразный комъ мяса, на которомъ были не глаза, а дырыг. Послъ того Іорнандъ повторяетъ, слова Марцеллина о ръзаніи щекъ у дътей, чтобъ не росли волосы и т. д.

Портретъ Унновъ, начертанный Ам. Марцеллиномъ п его послъдователемъ Іорнандомъ, представляетъ нъсколько очень любопытныхъ и существенныхъ очертаній, по которымъ видимо, что Унны жили за Меотійскими болотами, п по Іорнанду именно въ болотахъ; что они брили бороды; что особенно были страшны меткою стръльбою пзъ лука и ловлею враговъ на арканъ. Къ этому надо прибавить, что Іорнандъ (гл. 5) очень хорошо также зналъ, что въ устьяхъ Днъпра и Буга существуетъ страна, покрытая лъсами и измънническими болотами.

Все это черты, рисующія быть поздивйшихь нашихь Запорожцевь и Донцовь, которые, нёть сомивнія, унаследовали свои порядки жизни оть самыхь древивйшихь времень. Въ 1668 г. нашему послу въ Царь-граде Турецкій Каймакань жаловался на набъги и грабежи Запорожцевь и обозначиль ихъ мьсто жительства такими словами: "Запорожскіе Черкасы живуть на Дивирь ръкь, близь Чернаго моря и около озерь, живуть въ камышахь и болотахъ". Иъть никакого сомивнія, что эти понятія Турокь о Запорожскомь гивздь точно также унаслідованы оть древивйшаго времени, ибо въ такихъ же чертахъ описывается, какъ видыли, жилище Унновь, а въ послідствіи описывалось жилище Руссовь-Тавроскиеовь.

Обычай Запорожцевь брить бороды и даже головы, оставляя только завътную чупрыну, видимъ еще на портреть Святослава и узнаемъ, что Булгары до перехода ихъ вождя Аспаруха за Дунай тоже жили у себя съ остриженными головами 1. Мы увидимъ вскоръ, что по свидътельству самого

<sup>1</sup> Обзоръ хронографовъ Русской редакціи А. Попова. І, стр. 26.

же Іорнанда, эти самые Булгары были настоящіе, истинные унны. Такимъ образомъ Ам. Марцеллинъ говорилъ правду, что Унны были бритые, безбородые: такимъ образомъ и наши Запорожцы суть прямые потомки этихъ Унновъ, если не по крови, то по обычаю и нраву. Кто, не смотря на нашествія степняковъ, успълъ отъ 10-го въка сохранить родныя имена родныхъ пороговъ, тотъ могъ сохранить и обычап отцовъ, хотя бы они шли отъ самыхъ Скиеовъ Геродота.

Сказаніе Іорнанда во многомъ поясняеть его современникъ Византіецъ Прокопій. Онъ говорить, что въ прежнее время Унны прозывались Киммеріянами (следовательно были туземцы этой страны), что они жили по другую сторону Меотійскихъ болотъ. Здёсь очень важно опредёлить, откуда смотрълъ Прокопій на эти болота, и что въ его мысляхъ значило по другую сторону. Судя по его разсказу о геограчін нашей страны, онъ смотрить съ юга, именно изъ Закавказья и оттуда ведеть описаніе здёшнихь земель, такъ что по другую сторону Меотійскихъ болотъ будетъ значить на съверныхъ берегахъ Гнилаго озера и Азовскаго моря. Это подтверждается еще и тъмъ, что въ другомъ мъстъ Проконій говорить: отъ города Воспора (Киммерійскаго) до города Херсона (Таврическаго) по всему этому промежутку живуть варвары, народы Уннскіе. Эту страну онъ называеть также Эвлисіею (по Геродоту Илея, гдв, какъ видели, см. стр. 307, жили Едуры или Герулы), и говорить, что въ его время ее населяли Унны Утургуры, прежніе Киммеріяне, а далъе на съверъ обиталъ очень многочисленный народъ Анты, то есть, какъ извъстно, наши Славяне. Если, какъ толкуютъ, Утургуры жили на востокъ отъ Азовскаго моря, въ направленіи къ Каспійскому морю, то жилища Антовъ, обитавшихъ съверние Утургуровъ, должны приходиться на страну между Дономъ и Волгою, начиная отъ Царицына и пожалуй до Казани. А между тъмъ Анты по Іорнанду простирались отъ Дивстра до Дивира, и ясно, что Прокопій, указывая на жилище Антовъ, разумфетъ Дньпровскую и Донскую сторону, или съверное побережье Гнилаго и Азовскаго моря. Видимо также, что Утургуровъ онъ помвщаеть ближенкь: Дону. вновые стечителопест полность

"Въ томъ мъстъ, прододжаетъ Прокопій, гдъ пачинается каналь, проливь Киммерійскій, между Чернымь и Азовскимь моремъ, живутъ Готы, прозванные Тетракситами. Ихъ неиного. Они дали название Танаиса-Дона не только продиву, но п вътру, который дуеть съ той стороны, то есть отъ Дона, отъ съвера. Унны, которыхъ прежде называли Киммеріянами, сначала жили подъ властью одного государя. У этого государя быдо два сына, одинъ назывался Утургуръ, другой Кутургуръ. По смерти отца сыновья раздълили царство и ихъ подданные стали называться по ихъ пменамъ, Утургуры п Кутургуры. Но оба народа жили вмъстъ, сохраняли одни и тъже обычап. Съ жителями того берега Меотійскихъ болотъ они не сообщались и не вели торговлю, думая, что перейдти болота невозможно. Говорятъ, если только это правда, что однажды молодые Киммеріяне, охотясь за ланью, которая бросилась отъ нихъ въ болота, стали ее преследовать по этимъ болотамъ, и достигли съ ней другаго берега, гдъ лань мгновенно изчезда. Я думаю, прибавляеть Прокопій, что она показалась только на несчастье народовъ, жившихъ на этомъ другомъ берегу. Молодые люди, ожесточившись отъ неудачи, возвратились въ свою страну съ въстью, что болота перейдти легко. Унны тотчасъ повели свои войска и Кутургуры заняли земли Вандаловъ п Готовъ, а Утургуры встрътились съ Готами Тетранситами, которые вооружились и старались остановить нашествіе враговъ. Въ томъ мъсть, гдъ это случилось, болота Меотійскін образують заливъ, оставляющій только очень узкій проходъ (Переконскій перешеекъ или же Арабатская стрълка). Готы, не чувствуя достаточно силы, чтобы выдержать напоръ врага и зная. что Унны не остановятся, согласились лучше пойдти на миръ. Было ръшено, что оба народа перейдутъ вивств Меотиду, и что Готы останутся жить тамъ, гдв жили, у пролива, въроятно въ городъ Воспоръ, нынышней Керчи. Такимъ образомъ эти Готы (Таврическіе) сдъдались друзьями иссоюзниками Утургуровъ . правий

Вообще изъ повъствованія Проконія, основаннаго, какъ по всему видно, на Готскихъ преданіяхъ, очень трудно извисчь что-либо похожее на свидътельство очевидца, или современника этимъ событіямъ. Здъсь надъ географіей и надъ исторіей господствуетъ сказка, пецмъющая нужды точно

указывать мъста и ходъ событій. Ясно одно, что въ нъкоторое время, въроятно въ 4-мъ стольтіп, Киммерійскія, то есть Донскія и Дивировскія племена, напали на Таврическихъ Готовъ, переправившись черезъ Азовское море. Еслибъ они переправились съ востока черезъ проливъ, то преданіе упомипло бы это скорте всего, потому что проливъ, Воспоръ Киммерійскій, былъ отъ самыхъ древивишихъ временъ извъстенъ всему Черноморскому міру. Къ тому же вст знали, что зимою онъ замерзаетъ, и что тогда его можно перейдти и по суху. Но преданіе настойчиво упоминаетъ только о Меотійскихъ болотахъ, прибавляя, какъ у Зосима, что ихъ затянуло иломъ изъ ръки Дона и вообще представляя дбло такъ, что Унны совстмъ не думавши, что переправа возможна, перешли черезъ болота чуть не по суху. Зачемь было переходить море, когда легче было перейдти рвку, то есть Донъ?

Можно навърное полагать, что Унны-Утургуры напали на Воспорскихъ Готовъ или переплывъ Азовское море изъ устьевъ Дона, пли направившись къ нимъ черезъ Перекопъ п черезъ Гнилое озеро. По договору они оставили Готовъ на своемъ мъстъ въ Воспоръ, а гдъ утвердились сами, неизвъстно, но видимо, что съ той поры они владычествовали надъ всею Воспорскою страною, на европейскомъ и азіатскомъ берегу. Прокопій говорить, что Унны-Утургуры, овладъвшіе Воспоромъ, отдълялись отъ Кутургуровъ Меотійскиин болотами, следов. ихъ гнездо должно было находиться на восточныхъ берегахъ Азовскаго моря, между устьями Дона и Кубани. Оно въроятиве всего и находилось въ древнемъ Танаисъ, въ устът Дона, а также и на Таманскомъ полуостровъ, въ древней Фанагоріп. Только изъэтихъ двухъ гнъздъ они и могли владычествовать надъ страною. Далъе Прокопій говорить, что Утургуры управляли своей страной мпрно, а это обнаруживаетъ, что они покровительствовали торговив ѝ охраняли ея интересы. Въ Воспорв и въ последующее время происходила у Грековъ значительная торговля: именном съ в Уннамизмод - вы вывон з допо з допо

Въ Исторіи войнъ Римлянъ съ Персами Прокопій также упоминаєть объ Уннахъ, которые владъли степями между Азовскимъ и Каспійскимъ моремъ до съверныхъ вершинъ Кавказа. Онъ говоритъ, что дальше за Каспійскими воро-

тами (Дербентъ) растилаются поля ровныя и гладкія, орошаемыя обильными водами, удобныя къ содержанію коней. Здісь поселились почти всі Унискія племена и простираются до обера Меотиды. Взищення

Изъ числа этихъ Унновъ у Прокопія названо особымъ именемъ одно племя, Савиры, которое онъ помѣщаетъ за Зихами на вершинахъ Терека, въ странъ Пятигоръ. Это былъ народъ самый воинственный. Онъ служилъ и Грекамъ и Персамъ, смотря по обстоятельствамъ.

Общій отзывь Прокопія объ Уннахъ таковъ, что они были кочевники и жили по скотски, были черны тіломъ и безобразны лицемъ. Все это онь говорить по сравненію ихъ съ Уннами Білыми, Эфталитами, которыхъ однако никто изъ историковъ не называетъ Уннами, а это можетъ объяснять, что и самъ Прокопій о племенахъ Унновъ не иміль точныхъ свідіній.

Однако изъ приведенныхъ его свидътельствъ объ Уннахъ при-Кавказскихъ, жившихъ между Азовскимъ и Каспійскимъ морями, должно заключить, что это были въ дъйствительности кочевыя племена какихъ-либо азіатовъ. Можно было бы и утвердительно говорить, следуя общему мненію, что здъсь-то и находилась настоящая родина извъстныхъ историческихъ Унновъ, еслибъ самъ же Прокопій не указываль довольно точно эту родину въ Донской и Дивировской сторонь, между Воспоромъ (Керчью) и Херсономъ 1...И при этомъ онъ ни слова не говорить, что эти Унны, жившіе вблизи Кавказа и Каспійскаго моря, некогда перещли на тотъ берегъ Азовскаго моря и прозвались Утургурами и Кутургурами, что здъсь было коренное гивздо извъстныхъ страшныхъ Унновъ. На этомъ основании можно съ большою въроятностью подагать, что Прокопій, называя весь этотъ край Уннскимъ, обозначаетъ въ сущности только то, что Унны здесь владычествовали, и что поэтому все здешніе кочев-

l att nassusimmens minimum ilia !

<sup>1</sup> Императоръ Юстинъ (518—526), желая защитить Ивировъ отъ Персовъ, посладъ въ Воспоръ посла съ большими деньгами, чтобы склонить Униское войско идти на помощь къ Ивирамъ. По словамъ Прокопія Унны обитали между Херсономъ и Воспоромъ. Но любопытно, что узломъ сношеній съ Уннами является городъ Воспоръ, то есть мъсто по преимуществу торговое—ярмарка, гдъ стало-быть скоръе всего можно было найдти Унновъ и завести съ ними переговоры.

ники носили господствующее имя Унновъ. Унны - Утургуры господствовали въ древнемъ Воспорскомъ царствъ. Унны, называемые Савирами, господствовали на Терекъ.

Итакъ о происхождении Унновъ, объ ихъ первомъ появленіи, отъ ихъ же современниковъ, мы знаемъ только одни басни, догадки и темные слухи. Положимъ, что въ самомъ началь ихъ появленія трудно было узнать, откуда они пришли? Но послъ сношеній съ Уннами Византін и Рима, послъ многихъ мировъ, договоровъ и войнъ, продолжавшихся цълое стольтіе, развы нельзя было услышать отъ самихъ же Унновъ обстоятельнаго разсказа объ ихъ коренномъ отечествъ. Но именно историкъ Зосимъ, писавшій спустя сто льть отъ появленія Унновъ, все-таки не знаетъ откуда они пришли п передаетъ тъже первоначальныя басни и свои догадки. Спустя еще сто льть, историкь Прокопій, повторяя старыя басни, описываетъ Унновъ туземнымъ народомъ, Киммеріянами. По свидътельству Горнанда, историкъ Прискъ говорилъ будто бы, что Унны первоначально жили на другомъ берегу Меотійскихъ Болотъ. Самъ Прискъ, въ оставшихся отрывкахъ его труда, называетъ Унновъ Скивами Царскими, конечно пользуясь словами Геродота и тимъ указывая настоящее жилище Унновъ отъ Дуная до Дона, т. е. надъ Черноморьемъ и надъ Меотійскими Болотами, въ той именно странь, гдь посль Скиновь владычествовали Роксоланы, вньзапно пропавшіе изъ исторіп при появленіи Унновъ. Что значить другой берегь Меотійскихь болоть, объ этомь мы уже говорили. Со стороны Воспорскихъ Готовъ, первыхъ разскащиковъ о нашествіп Унновъ, и вообще съ точки зрънія древнихъ писателей это значитъ вообще съверъ, но не вос-TORBURGOT ABS' .

По словамъ Амм. Марцеллина Унны прежде всего напали на Европейскихъ Аланъ-Танаитовъ, т. е. Донцовъ, сосъдей Готовъ-Грутунговъ. А эти Грутунги обитали не слишкомъ далеко отъ Днъстра, гдъ Марцеллинъ упоминаетъ Грутунгскій Льсъ. Побъдивъ этихъ Аланъ, Унны утвердили съ ними союзъщом о атвермано изаком одитимом и одно

Іорнандъ разсказываетъ, что, перейдя обширное Меотійское Болото, Унны покорили Алиилзуровъ, Алцидзуровъ, Итима-

ровъ, Тункарсовъ и Воисковъ, цълый рой народовъ, населявшихъ тотъ берегъ Скиейи. Затъмъ они завоевали Аланъ.

Эти имена Іорнандъ взялъ у Приска, у котораго читаются только Амилзуры, Итимары, Тоносурси (иначе: Тонорусы) Воиски. Въ Амилзурахъ мы не сомнъваемся видъть нашихъ Уличей, обитателей нижняго Днъпра, такъ, какъ въ Воискахъ видимъ древнихъ Кестовоковъ и позднъйшихъ Воиковъ, обитавшихъ надъ верхнимъ Днъстромъ. Тоносурсы или Тонорусы могутъ обозначать настоящую Русь Днъпра и Дона (Рязань), или вообще Танаптовъ-Донцовъ Марцеллина и нашихъ Съверянъ. Итимары — несомнънно переиначенное изъ Маритимы, Приморскіе или Поморцы.

Но важите всего географическія показанія Іорнанда. Онъ пишетъ, что по берегу Океана (на востокъ отъ Вислы) жпвуть Эсты, совстмъ миролюбивое племя. На югъ отъ нихъ п близь нихъ живутъ Акатциры, очень храбрый народъ. Подъ Акатцирами растягиваются надъ Чернымъ моремъ Булгары, сдёлавшіеся къ несчастію слишкомъ извёстными за наши гръхи, прибавляетъ историкъ. Тутъ (между Булгарами), воинственные народы Унновъ плодплись нъкогда, какъ густая трава, чтобъ распространить двойственное и яростное нашествіе на народы, пбо Унны распадаются на двіз візтви п живуть въ различныхъ странахъ: это Кутціагиры и Савиры. Кутціагиры по другимъ спискамъ пишутся Алтціагиры, Алтціагры, Аулціагры, Аулціагры, что равняется тымь же Уличамъ. Савиры же несомнънно наша Съвера, Съверяне, восточное племя нашихъ Славянъ, они же и Танаиты или Донцы. Притокъ Дона-Донецъ и досель прозывается Съверскимъ, пот выбыт и листи? притрания в листий

Эти Аулціагры, по словамъ Іорнанда, часто ходили въ окрестности города Херсона, гдѣ жадный купецъ торговалъ богатыми произведеніями Азіп. Что же касается Хунугуровъ (иначе Хунугары), прибавляетъ Іорнандъ, то они извѣстны какъ торговцы куньими мѣхами. "Тамъ-то живутъ тѣ Унны, которые стали страшны для людей однако весьма неустрашимыхъ". платучату мана для людей однако весьма неустрашимыхъ".

Ничего ясиће и понятиће нельзя разсказать о коренномъ мъстожительствъ знаменитыхъ Унновъ, объ ихъ раздъленіи на двъ вътви, Дибировскую и Донскую, Западную и Восточную, на Кутургуровъ п Утургуровъ Прокопія, какъ п объ пхъ отношеніяхъ къ Херсону п вообще къ древнему Воспору.

Два свидътеля, современники, писавшіе одинъ по латынъ на западъ, другой по гречески на востокъ, говорятъ одно и тоже, что Унны были коренные туземцы нашей Русской страны, Киммеріяне, то есть такіе старожилы этихъ мъстъ, исторія которыхъ скрывается въ Киммерійскомъ мракъ всей человъческой древности:

Хунны, Хуннугары-гуры Іорнанда стало быть жили тамъ же, гдё отдёляеть для нихъ мёсто во второмъ вёкт по Р. Х. Птоломей, а въ четвертомъ Маркіанъ Гераклейскій. Въ то время это имя еще не было въ ходу, не было знаменито. Оно заслонялось славнымъ именемъ Роксоланъ, тотчасъ, какъ мы говорили, пропавшихъ съ лица земли, какъ только произнесено было имя Унновъ. По произначения вемли, какъ только произнесено было имя Унновъ.

Историческая критика однако не хочетъ даже опровергнуть приведенныхъ свидътельствъ, а всъми мърами, на перекоръ здравому смыслу, держится за сказочное готское свъдъніе, что Унны пришли съ того берега Азовскаго моря. Она даже не хотъла ограничиться и этимъ короткимъ указаніемъ и распространила тотъ берегъ до предъловъ Китая и до съвернаго Урала.

Сочиненіе Дегиня, доказавшаго по Китайскимъ льтописямъ, что Унны пришли отъ Китайскихъ границъ, основано въдь только на сходствъ именъ Хіонг-ну, Хіунгну, Хіунійу и Хунны, которому нисколько не противоръчитъ и самое имя Китая—Хина. Но чтоже значитъ сходство именъ и вся этимологія при полнъйшемъ различіи свидътельствъ исторіи и географіи? Надо только удивляться, какимъ образомъ несообразная догадка Дегиня утвердилась въ наукъ, какъ непреложная истина 1. Съ его легкой руки всъ стали твердить, что Унны были истинные Калмыки и всъ старались при всякомъ случав только доказывать и распространять это поверхностное заключеніе. Затъмъ Клапротъ доказалъ, а Шафарикъ подтвердилъ, что Унны были Уральскаго происхож-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Тэйлоръ въ своей Первобытной Культурѣ говоритъ между прочимъ, что у древнихъ Мексиканцевъ, мѣсяцъ, назывался Мецтли. Слѣдуетъ ли изъ этого, что нашъ мѣсяцъ прибылъ къ намъ изъ Америки?

денія, родственники Башкировъ и предки Венгровъ. Теперь этой новой истинъ уже никто не противоръчитъ.

Митніе, что они могли быть Славянами, по Венелину Булгарами, новые изследователи почитають "заброшеннымь". Но намь кажется, что въ такой темной и вовсе еще неразработанной области, каково время великаго переселенія народовь, никакое митніе нельзя почитать заброшеннымь, ибо до сихъ поръ здась всё изследованія, самыя ученыя, какъ и самыя фантастичныя, основаны только на догадкахъ и соображеніяхъ, более или менте удачныхъ, но подобранныхъ каждымъ изследователемъ всегда какъ бы на заданную тему. При такомъ положеніи дела весь вопросъ долженъ заключаться въ качествъ и количествъ древнихъ свидътельствъ: историческихъ, географическихъ, этнографическихъ, которыя, при всемъ разноличіи и разнообразіи источниковъ, говорили бы одно.

Мы полагаемъ, что каждый читатель, не заучившій множества изслѣдованій, если прямо обратится къ первымъ источникамъ и послѣдуетъ золотому правилу Гроберга, что "въ исторіи, равно какъ и въ географіи, чувствуя себя сколько-нибудь способнымъ судить здраво, смѣло должно полагаться болѣе всего на свои собственныя свѣдѣнія, нежели на чужія", каждый читатель въ Уннахъ скорѣе увидитъ Славянъ, чѣмъ другую какую либо народность.

Прежде всего на эту простую мысль наводить сама исторія Унновъ. Невѣдомый народъ, Унны, необходимо должень раскрыть себя и свое происхожденіе своею исторією. О чемъ же и что говорить эта исторія?

"Гунны, самый свиръпый изъ всъхъ варварскихъ народовъ, напали на Готовъ", говоритъ готскій патріотъ и историкъ Горнандъ (гл. 24).

Когда Готы услыхали о движеніи Унновъ, объ ихъ завоеваніяхъ, то пришли въ ужасъ и стали держать совътъ съ своимъ королемъ, что слъдуетъ предпринять и какъ предохранить себя отъ такого опаснаго врага? Королемъ Готовъ въ то время былъ знаменитый Эрманарикъ, Готическій Александръ Македонскій.

До сихъ поръ онъ оставался побъдителемъ въ борьбъ со многими народами; до сихъ поръ его владычество простиралось на всю Скиейо и Германію. Но теперь онъ самъ

быль весьма озабочень, услыхавши о приближении Унновь, а главное увидъвши, что ему измънилъ подвластный, но въроломный народъ Россомоны или Роксоланы. А это произошло вотъ по какому случаю: одинъ изъ Россомоновъ, въроятно знатный человъкъ, въродомно покпнулъ короля и, нътъ сомнънія, ушелъ къ Уннамъ. Но во власти короля осталась жена бъглеца, именемъ Саніелхъ (Sanielh, иначе: Сонильда, Сванигильда). Разсвиръпъвшій Эрманарикъ, за бъгство мужа, приказалъ казнить жену, которую привязали къ дикимъ лошадямъ и она была разстерзана на части. Ея родственники, братья мужа, мстя смерть неповинной женщины, поразили Эрманарика мечемъ въ бокъ. Послъ того король, изнуренный раною, влачилъ печальную жизнь, чъмъ воспользовался король Унновъ Баламберъ-Валамиръ и напалъ на восточныхъ Готовъ, занявши ихъ земли. Къ тому еще и западные Готы отделились и оставили Эрманарика одного воевать съ Уннами. И отъ раны, еще больше отъ горя, что не можетъ совладать съ Уннами, онъ померъ однако въ глубокой старости, 110 лътъ.

Амм. Марцеллинъ говоритъ, что Эрманарикъ, захваченный въ расплохъ, послъ долгой борьбы съ Уннами, въ отчаяніи и страхъ отъ неминуемой гибели, самъ лишилъ себя жизнидотъм дато правидан изме

Послъ него, по свидътельству Марцеллина, былъ избранъ королемъ Витимиръ, который, продолжая борьбу, въ подкръпленіе себъ, нанялъ какихъ то другихъ Унновъ и долго воевалъ противъ Аланъ (почему противъ Аланъ, когда нападали Унны, неизвъстно), но послъ многихъ пораженій, совсъмъ подавленный превосходствомъ врага, въ одной битвъ онъ погибъ. У него остался малолътный сынъ Видерикъ на попеченіи двухъ старшихъ воеводъ его отца, Алатея и Сафракса. Когда опекуны увидъли, что дальнъйшая борьба (съ Уннами или съ Аланами?) не возможна, они благоразумно отступили съ своимъ питомцемъ къ берегамъ Днъстра. Это разсказываетъ Марцеллинъ.

Іорнандъ повъствуетъ, что по смерти Эрманарика, восточные и западные Готы раздълились; первые остались подданными Унновъ и продолжали жить въ той же странъ. Однако ихъ государь, Винитаръ, сохранилъ свою власть. Такой же храбрый, какъ и его предки, но менъе счастливый, онъ нетеривливо сносиль господство Унновъ и старался всячески отъ нихъ освободиться.

Онъ храбро напалъ на Антовъ (несомнънные Славяне п Аланы Марцеллина); сначала быль побъждень, но потомъ восторжествоваль надъ ними и чтобы навести ужась на врага и предупредить дальнъйшія возстанія, захватиль Антскаго князя Богша (Вох, Богшь, Богошь) съ его сыновьями и семидесятью старъйшинами и вельль ихъ всьхъ повъсить. Посль этого Впнитаръ спокойно государствовалъ почти цълый годъ. Но король Унновъ, Валамиръ призвалъ къ себъ Спгизмунда (сына великаго Гуннпмунда), который, върный своимъ клятвамъ или договорамъ съ Уннами, оставался на ихъ сторонъ съ большою частію Готовъ и возобновиль съ Валамиромъ старый союзъ. Они оба пошли противъ Винитара. Война была долгая. Двъ битвы Винитаръ выигралъ и невозможно себъ представить ту ужасную ръзню, какую онъ произвель въ войскъ Унновъ. Въ третій разъ полки сошлись на р. Еракъ (Прутъ). Здъсь Винитаръ погибъ отъ стрълы, которую пустиль ему въ голову самъ Валамиръ. Послъ того Валамиръ взялъ себъ въ жены Валадамарку (Володимерковну?) племянницу Винитара. Съ тъхъ поръ Готскій народъ безъ сопротивленія покорплся Валамиру.

Такимъ образомъ были покорены тѣ Готы, которые хотя и управлялись собственными князьями, но оставались во власти Унновъ до смерти Аттилы и ходили въ Уннскихъ полкахъ даже противъ своихъ родичей, Западныхъ Готовъ.

О погонъ Унновъ за Западными Готами Марцеллинъ разсказываетъ слъдующее: "Предводитель Тервинговъ, Атанарикъ, приготовился было защищать свою страну и расположилъ войска вдоль береговъ Днъстра и Грутунгскаго лъса. Унны перехитрили его, обощли и прогнали къ горамъ. Желая однако удержать напоръ враговъ, Атанарикъ, насыпалъ высокій земляной валъ между Днъстромъ и Прутомъ и вдоль береговъ Прута къ Дунаю 1. Онъ не успълъ окончить этой работы, какъ Унны быстро прогнали его и отсюда.

По встыть готскимъ областямъ разнесся слухъ о появленін невъдомаго диковиннаго народа, который то какъ впхры

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Остатки этого вала, называемаго Траяновымъ, существуютъ и доселъ. Вельтмана: Начерт. Древн. Исторіи Бессарабіи съ картою. М. 1828.

спускался съ высокихъ горъ, то будто выросталъ изъ земли и все, что ни попадалось на пути, опрокидывалъ и разрушалъ. Готы разсудили совсемъ переселиться за Дунай во Оракію. "Скибы, говоритъ историкъ Эвнапій, побежденные, были истребляемы Уннами. Множество ихъ погибло совершенно. Однихъ ловили и побивали на мъстъ съ женами и дътьми и жестокости при убіеніи ихъ не было мъры. Толиа же собравшихся и устремившихся къ бъгству, не многимъ не доходила до двухъ сотъ тысячь человъкъ, самыхъ способныхъ къ войнъ. Двинувшись и ставъ на берегу ръки Дуная, они издали простирали руки съ рыданіемъ и воплемъ и умоляли о позволеніи переправиться черезъ ръку. Они оплакивали свои бъдствія и объщали отдаться Римлянамъ, какъ союзники.

Таковы въ существенныхъ чертахъ разсказы Іорнанда и Марцеллина о первомъ нашествіп Унновъ.

Видимы ли здѣсь Калмыки, Монголы, Уральскія орды, полчища азіатскихъ степняковъ? Есть ли здѣсь что-либо похожее на нашествіе хотя бы нашего Батыя, Чингисхана или новѣйшаго Наполеона?

Дъло очень простое. Столътнее движение Готовъ съ запада на востокъ къ Черному морю п къ Днёпру, завоеванія Эрманарика, который, повидимому овладель уже страною между Дивстромъ и Дивпромъ, все это получаетъ наконецъ отпоръ со стороны туземнаго населенія. Покорявшіеся Россомоны измъняють, находять случай поръшить съ самимъ Эрманарикомъ, конечно по той причинъ, что явились на защиту Унны. Эти Унны, жившіе близь Ледовитаго моря, хотя и за Меотійскими Болотами, покоряють, а върнъе соединяють въ кръпкій союзь все населеніе страны, оть Дона, гдъ жили Аланы-Танаиты, и до Диъстра, гдъ жили Анты. Онп одольвають восточныхъ Готовъ, то есть отнимають у нихъ власть надъ страною. Но все это дълается не вдругъ, какъ бы распорядился Батый или даже Наполеонъ. Напротивъ, борьба пдетъ шагъ за шагомъ, какъ обыкновенно она ведется между осъдлыми племенами. Готы падають не столько отъ силы Унновъ, сколько отъ собственной распри. Занадные оставляють восточныхь, отделяются оть нихь. Эрманарикъ погибаетъ и только тогда Валамиръ, король Унновъ, овладъваетъ его обширнымъ царствомъ. Наслъдникъ

Эрманарика, продолжая борьбу, нанимаетъ тъхъ же Унновъ и воюетъ съ Аланами, изъ чего видно, что и Аланы были такіе же Унны и также гнали Готовъ вонъ изъ своей земли. Если Витимиръ Марцеллина и Винитаръ Іорнанда одно и тоже лице, то и Аланы Марцеллина суть Анты Іорнанда, какъ и быть надлежить по точнымъ указаніямъ древнихъ историковъ и географовъ. Продолжая борьбу съ Уннами, Винитаръ казнитъ Антовъ, которые стало-быть тъже Унны. Послъ того, около года онъ спокойно господствуетъ въ своей земль. Какъ же это могло случиться, въ виду безчисленныхъ Калмыцкихъ полчищъ Валамира? Наконецъ этотъ Калмыцкій ханъ, чтобы совладать съ врагомъ, вступаеть въ союзъ съ остальными Готами и тогда только чувствуетъ себя сильнымъ и подымается на Винитара. По смерти Винитара онъ овладъваетъ всею страною восточныхъ Готовъ, но оставляеть имъ для управленія ихъ родныхъ князей. Вотъ начало Унискаго господства. Западныхъ Готовъ Унны выпроваживають за Дунай, а надъ восточными владычествують до смерти Аттилы.

Такимъ образомъ простыя и очень рядовыя дёйствія Валамира нисколько не оправдываютъ тѣхъ заученныхъ историческихъ фразъ, какими обыкновенно историки начинаютъ повѣствованіе о нашествіи Унновъ, разцвѣчивая это нашествіе по баснямъ Іорнанда сдѣдующими словами:

"Въ безчисленномъ множествъ они перешли Меотійскія болота и погнали передъ собою народъ за народомъ... Народы стремглавъ упадали другь на друга, твенили другъ друга все дальше къ западу... Побъдивъ Готовъ, они разлились словно потопъ по южной Русп, Польшъ, Угріп". и т. д. Все это въ сущности ни начемъ не основанная риторика. Все это пожалуй могло такъ казаться западнымъ народамъ, когда воеводою Унновъ явился Аттила. Но и этотъ воевода вель на западъ европейскія же силы, среди которыхъ Унны занимали мъсто не весьма многолюдное. Величавая сила Аттилы утверждалась съ одной стороны: на безсиліи Западной и Восточной имперін, а главнымъ образомъ на враждъ и ненависти между собою европейскаго населенія. На западъ онъ никогда бы и не пошелъ, еслибъ его не водили туда сами же западные народы, искавшіе владычества другь надъ другомъ и надъ Западною Имперіею.

Кто же на самомъ дѣлѣ были эти Унны? Судя по указанію Марцеллина, что ихъ жилища находились вблизи Ледовитаго моря и по свидѣтельству римскаго посла къ Аттилѣ, Комита Ромула, что владычество Аттилы распространялось на острова, лежавшіе въ океанѣ, и хотя бы эти свидѣтельства были только слухи, всетаки видно, что это былъ народъ сѣверный. Островами океана писатели среднихъ вѣковъ почитали не только Скандинавію, но также Курляндію, Эстонію и побережье Балтійское п Финскаго залива 1.

Можно гадать, что имя Унновъ получила съверная дружина Славянскихъ илеменъ, призванная на помощь южными племенами, при низложеніи владычества Готовъ, и собравшаяся въ Кіевъ, такъ какъ можетъ быть, что имя Кыева звучитъ въ имени Хуновъ или Унновъ. Мы видъли и изъ разсказовъ Іорнанда и Марцеллина, что Унны гонятъ Готовъ отъ Кіевской стороны къ Днъстру и Пруту, по тому самому пространству, гдъ по Птоломею обитали тъже Хуны, по Маркіану Хоаны, гдъ по Іорнанду обитали Гуннугары, торговавшіе куньими мъхами, гдъ находился Гунниваръ, въ который ушли потомъ сыновья Аттилы, гдъ былъ Хунигардъ Гельмольда изтъдля см. Дожень жимобаци възданиями

Льтописець Беда Достопочтенный († 735) называеть Гунами Балтійскихъ Славянъ, именно тъхъ, которые жили подль Датчанъ и Саксовъ, то есть Вагировъ. Его показанія объ этихъ Гуннахъ относятся къ концу 7-го въка. Такъ называють Балтійскихъ Славянь и другіе писатели, Саксонскіе, Датскіе, Скандинавскіе. Иные именують Гунновъ Сарматами. Все это открываеть новую связь Кіевскихъ Унновъ съ своими родичами Гуннами балтійскими: Невольно раждается предположение, не были ли и тогда уже призваны на попощь Балтійскіе Варяги. Не означаеть ли имя Уннъ въ греческой форми тыхъ Вановъ, которыхъ область прозывалась Ваннома, Ваніана у Плинія, Вантанбъ ? у Павла Дьякона, и которые иначе назывались Венетами, Виндами, Веннами, даже Унинадами и т. д. з и жили създавнихъ временъ по Балтійскому Поморью. Олатыненное имя Гунны перешло THE THE PERSON OF THE PERSON OF

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Кругъ о Федератахъ въ Чтеніяхъ И. А. Н. Кн. І. Спб. 1831.

<sup>2</sup> Выть можеть Ваньебъ, какъ наши Витебъ, Дулебъ, Серебъ и пр.

къ писателямъ уже отъ Грековъ, а Греки свое Унны получили не иначе, какъ отъ Готовъ и по всему въроятію въ формъ Вановъ. Такимъ образомъ, звучитъ ли въ имени Унновъ имя Кыева, или имя Вановъ — это будетъ все равно. И въ томъ и въ другомъ случаъ Унны должны обозначать съверное Славянство, и туземное, и призванное на помощь съ Балтійскаго моря. Вотъ причина и объясненіе, почему Аттила жилъ вблизи области Вановъ и держалъ всегда кръпкую дружбу съ Вандальскимъ королемъ Гезерихомъ. Оба они были чистые Славяне и водили въ своихъ полкахъ истое Славянство.

Невиданный, неслыханный, диковинный, чудовищный вародъ, страшилище всёхъ народовъ—все это ръчи Готовъ, которые, прибъжавъ къ Дунаю въ числъ двухъ сотъ тысячъ человъкъ, самыхъ способныхъ къ войнъ, и съ рыданіемъ и воплемъ, какъ пишетъ Евнапій, простирая руки, прося Грековъ о дозволеніи переправиться на другой берегъ, конечно не могли же разсказывать, что ихъ прогнали, не только обыкновенные люди, но свои же подвластные люди, напр. Роксоланы. Сколько велика была мъра позора и приниженія для храбрыхъ людей, на столько выросла и чудовищность ихъ врага, разумъется и невиданнаго и неслыханнаго, и происходившаго отъ въдьмъ и чертей. Такъ Готы прославили Унновъ не только во всей Европъ, но и во всей исторіи и успъли вселить свои басни объ Уннахъ въ самыя ученьйшія сочиненія даже и нашего времени.

Этотъ калмыцкій, монгольскій, урало-чудскій вихрь, ураганъ, потопъ, безпримърное въ исторіи нашествіе, все это было ничто иное, какъ самое простое и обыкновенное діло. Это было простое движеніе восточнаго Славянства противъ наступавшаго германства въ лиць Готовъ, завладівшихъ было старинными жилищами Славянъ-Тиверцовъ древнихъ Тиригетовъ на Дністръ, а потомъ Уличей на Бугь и Дністръ, носившихъ въ то время имя Кутургуровъ, Котціагировъ, Аульціагровъ и т. нод., отчего быть можетъ и сами Готы прозвались Тервингами, западные, и Грутунгами, восточные, или Остроготы.

Если дъйствительно въ Кіевъ собралась дружина Съвернаго, Балтійскаго или Русскаго Славянства, подобно тому, какъ спустя 500 лътъ она собралась при Олегъ, то ея си-

ла, какъ и въ началъ нашей исторіи, развилась и распространилась не въ тотъ годъ, когда было отнято владычество у Эрманарика и когда были прогнаны западные Готы пзъ земли Тиверцовъ. Мы видимъ большую постепенность въ развитіи этой силы, что вполнь зависьло отъ крыпости союза родственныхъ племенъ, а главное отъ талантовъ руководителей и отъ хорошаго умнаго нрава и обычая самой дружины. Князь Валамиръ, первоначальный вождь Унновъ, повель дъла съ достойною твердостію и большимъ умѣньемъ пользоваться обстоятельствами. Раздъливши силу Готовъ, онъ съ восточными Готами, покрайней мъръ съ тъми, которые ему покорились, остался другомъ и вмъстъ ходиль опустошать Византійскія земли. Точно такъ, какъ и Олегъ не тотчасъ, а собравшись съ силами, пригрозилъ Константинополю и вырваль у него необходимый для русской торговли договоръ. Сила Унновъ возрастала столько же времени, какъ и сила Руссовъ въ 10-мъ въкъ. Потребовалось около 70 лътъ, т. е. два поколънія, чтобы явился на Руси Святославъ, пли въ средъ Унновъ-Аттила.

Исторія Унискаго князя Валамира извѣстна больше всего военными вспоможеніями, какія онъ дѣлалъ Өеодосію въ войнѣ съ Максимомъ въ 388 г. и Руфину противъ Аркадія въ 395 г., когда они ходили на востокъ и опустошили страну до Антіохіи.

Въ 401 г. Уннскій князь Улдъ (Владъ) точно также помогаетъ Аркадію противъ Готовъ. Въ 405 г. Аркадій заключиль съ нимъ союзъ и снова взялъ Унновъ въ римскую
службу. Но въ 408 г. Владъ ходилъ опустошать Мизію и
Фракію и приходилъ въ добавокъ вмъстъ съ Сивирами.
Предложенный міръ не былъ имъ принятъ, а между его
полками произошла какая-то смута, такъ что и самъ онъ
съ позоромъ побъжалъ обратно за Дунай.

Посль Улда-Влада надъ Уннами царствоваль Донать, къ которому въ 412 г. плаваль черезъ море посломъ историкъ Олимпіодоръ. Донать, слъдовательно, жилъ еще гдъ либо въ при-Днъпровьъ.

Посль Доната царствоваль Ругь, Рогь (Роа, Руа, Роила, Ругила), заставившій восточныхь Римлянь платить ему

<sup>1</sup> Припомнимъ, какъ измънялось имя Славянъ Руговъ, см. стр. 168.

ежегодную дань, 350 фунтовъ. золота, конечно для того, чтобы жить съ ними въ миръ и помогать своими войсками. Въ 424 г.: Арпій, знаменитый римскій полковоленъ и сами

Въ 424 г. Аэцій, знаменитый римскій полководець и самъ сынъ Скива, родившійся въ Доростоль-Доростень, на Дунав, призываеть 6000 Унновъ для поддержки западнаго императора Іоанна и вообще такъ дружится съ Уннами, что въ 430 г. убъгаетъ подъ покровительство къ ихъ царю Рогу, а потомъ, начальствуя въ Италіи и Галліп, содержить у себя Унскіе конные полки, съ которыми поражаеть Германцевъ, Франковъ и Бургундовъ. Для исторіи Унновъ эта личность особенно замъчательна. Можно съ достовърностію сказать, что еслибъ не было Аэція, никогда бы не случилось и нашествія Унновъ на Европу. Сколько знаменитый полководецъ, столько же и знаменитый придворный, Аэцій, едвали самъ не былъ Унномъ или Остроготомъ, по крайней мъръ ничъмъ инымъ невозможно объяснить его чуть не родственной связи съ Уннами. Во всъхъ своихъ дъйствіяхъ и предпріятіяхъ онъ постоянно опирадся на эту сиду п постоянно призываль ее къ участію въ тогдашнихъ европейскихъ смутахъ. При его руководительствъ Унны заходили очень далеко въ западную Европу и хорошо ознакомились съ людьми и отношеніями западныхъ государствъ. Въ этой школъ по всъмъ признакамъ воспитанъ былъ и Аттила 1, вступившій на царство посль Рога, своего дяди, и знавшій западныя отношенія какъ свои пять пальцевъ. Словомъ сказать, Унны въ полной мъръ обязаны Аэцію, что втолкнуль ихъ въ исторію средневѣковой Европы и сдѣлалъ вождями разгромденія Западной Имперіи. По мъръ того, какъ усиливался Аэцій, выросталь въ своемъ могуществъ

<sup>1</sup> Если Рогъ-Ругъ именовался также и Ругилой, то очевидно, что и имя Аттилы составлено по тому же складу. Выть можетъ корень его—Тата, Тятя,—отецъ. Въ числъ посольскихъ людей отъ Аэція къ Аттилъ встръчаемъ Татула. Въ послъдствін встръчаемъ короля у восточныхъ Готовъ Тотилу (542 г.) и въ службъ у Византійцевъ нъкоего. Татимера (Татоміра, 593 г.), участвовавшаго въ войнъ съ Славянами. Извъстно, что Готы брали имена у Унновъ. Такъ имя перваго Упискаго князя Валамира стали носить и Готскіс короли. А Уннъ — Рагнаръ быль вождемъ восточныхъ Готовъ, когда уже оканчивалась ихъ слава. Имена, стало быть, передавались взаимно между Униами и Готами. Все это ожидаетъ вниманія со стороны Русскихъ лингвистовъ.

п Аттила, и это были два человъка, нъкоторое время управлявшіе судьбами всей Европы, -- одинъ какъ придворная сила Римской Европы, другой какъ военная сила Европы варварской. Но естественно, что эти двъ силы не могли долго дъйствовать въ одномъ направлении. Они разошлись въ своихъ интересахъ и встрътились потомъ на страшномъ Каталаунскомъ побоищъ, гдъ въ сущности восторжествовадо придворное коварство Аэція, такъ что изъ воюющихъ никто не могъ навърное сказать, остался ли онъ побъдителемъ или побъжденнымъ. Аэцій защищалъ Европу и на его сторонъ были Вестготы, которыхъ Аттила отъ души ненавидълъ и постоянно преслъдовалъ. Но Аэцій, дружа Вестготамъ, боядся, чтобы съ побъдою надъ Уннами не выросло могущество этихъ, не менъе опасныхъ завоевателей. Въ виду ослабленія такого могущества, онъ поберегь Аттилу. Судя по ходу исторіи самъ Аэцій быль силень и страшень только могуществомъ Аттилы, и какъ скоро погибъ коварнымъ путемъ Аттила, въ 453 г., темъ же путемъ погибъ и Аэцій, въ 454 г. Аттила померъ на своей свадьбъ, будто бы иного выпивши, но въроятнъе всего выпивши яду. Аэція предательски и собственноручно закололъ западный императоръ Валентіанъ III, не отыскавшій другаго средства, чтобы избавиться отъ ума и опеки этого замъчательнаго человъка.

Такимъ образомъ настоящая сила Унновъ заключалась не въ ихъ Калмыцкой будто бы безчисленной ордъ, а въ смутахъ и интригахъ западной Европы, которыми руководилъ Аэцій, и которыми очень пользовался геніальный варваръ Аттила. А знаменитое прославленное великое нашествіе Унновъ было въ сущности походомъ однихъ европейскихъ народностей противъ другихъ, восточныхъ противъ западныхъ. Сами же историки того времени единогласно свидътельствуютъ, что Аттила не начиналъ войны безъ надобности, для одного грабежа и добычи, какъ бы подобало степному кочевнику и какъ обыкновенно разрисовываетъ его походы ученая исторія. Онъ только не пропускалъ случая, дабы пользоваться слабостію объихъ имперій и всегда зналъ впередъ, когда и какъ начать свое дъло, да и то по большой части ограничивался одними угрозами.

Его политика, которая собрала подъ его знамена столько народовъ западной Европы, не говоря о востокъ, была очень проста. Кто прибъгалъ подъ его защиту и становился ему другомъ, того онъ умълъ защитить во всъхъ случаяхъ. Но его власть была снисходительна и благосклонна и никогда не вмъшивалась въ домашнія дъла покоренныхъ народовъ, которыхъ князья оставались вполнъ самостоятельными владыками въ своей землъ и помощью Аттилы только больше укръпляли свое владычество. Зато, кто разъ покорившись или сдълавшись его другомъ, измънялъ ему, того онъ умълъ найдти, куда бы ни скрылся, и умълъ наказать, конечно, по варварски.

Послушаемъ очевидца, который самъ вздилъ къ страшнымъ Уннамъ, самъ видёлъ Аттилу, обёдывалъ у него и наблюдалъ и примѣчалъ, какъ живетъ этотъ могучій человъкъ. Очевидецъ этотъ—Прискъ, секретарь византійскаго посольства къ Аттилъ въ 448 г. Къ сожальнію изъ его сочиненія, которое въроятно вполнъ познакомило бы насъ съ исторіею Унновъ Аттилы, сохранились только отрывки. Но и въ этихъ отрывкахъ, въ отношеніи бытовой стороны Унновъ, мы находимъ многое, что заслуживаетъ русской памяти по родству и сходству съ нашими древними обычаями и нравами, и во всякомъ случать по той причинъ, что Унны, хотябы они были и Калмыки, очень долго жили въ дружбъ съ Славянами и върно многими изъ своихъ обычаевъ съ нимп подѣлились.

Отъ Приска мы узнаемъ, что въ 433 г. надъ Уннами царствовалъ Руа-Рогъ. Онъ рѣшился вести войну съ народами, поселившимися на Дунаѣ и прибъгавшими къ союзу съ Римлянами, т. е. рѣшился воевать противъ своихъ же. бѣглецовъ, Требуя этихъ бѣглецовъ онъ отправлялъ въ Византію посломъ Ислу (Славнъ?). Въ этотъ годъ Руа умеръ и сталъ царствовать Аттила съ братомъ Влидой. Новыя посольства съ объихъ сторонъ съѣхались у города Марга на Дунаѣ, на устъв Моравы. "Съѣздъ происходилъ внѣ города; Скпен сидъли верхомъ на лошадяхъ и хотѣли вести переговоры, не слѣзая съ нихъ. Византійскіе посланники, заботясь о своемъ достоинствѣ, имѣли съ ними свиданіе также верхомъ. Они не считали приличнымъ вести переговоры пѣшіе съ людьми, сидѣвшими на коняхъ". По видимому тутъ ничего

особеннаго нъть. Унны не хотъли въвхать въ чужой городъ и не хотъли унижаться предъ Римлинами-Греками, а потому и не слъзли съ коней. Византійцы поступили точно также. Но заученая мысль о Калмычествъ Унновъ находитъ и здъсь явный признакъ пхъ Монгольскаго происхожденія. Русскій переводчикъ Приска, г. Дестунисъ, толкуетъ по этому случаю, что здъсь мимоходомъ задъвается обычай Унновъ въчно жить на конъ, подробнъе описанный Амм. Марцеллиномъ и т. д.

Послы утвердили договоръ, чтобъ Уннамъ были выдаваемы бъгущіе изъ Скибіп люди; чтобъ илѣнные Римляне, безъ выкупа бъжавшіе къ своимъ, были тоже возвращены или же илатить за нихъ по 8 золотыхъ за каждаго; чтобъ Римляне не помогали никакому варварскому народу, съ которымъ Унны вели войну; чтобъ торжища между Римлянами и Уннами происходили на равныхъ правахъ и безъ всякаго опасенія". Этотъ важный пунктъ характеристики Унновъ ихъ новый историкъ Амедей Тьерри совсѣмъ выпустилъ въ своемъ сочиненіи 1, по той въроятно причинъ, что онъ не совсѣмъ согласуется съ общею картиною Унискаго варварства. Наконецъ за сохраненіе договора Скибы требовали ежегодной дани по 750 литръ золота. Прежде они получали по 350 литръ.

Варварамъ были выданы искавшіе убѣжища у Римлянъ Унны. Въ числѣ ихъ были дѣти Мамы и Атакама, происходящія изъ царскаго рода. Въ наказаніе за ихъ бѣгство Унны ихъ расияли въ крѣпости Карсѣ (нынѣ Гиршовъ въ Добруджѣ).

По заключеніи міра съ Римлянами полководцы Аттилы п Влиды обратились къ покоренію другихъ народовъ Скивіи п завели войну съ Соросгами, можетъ быть, съ Кіевскою Росью или Русью, которая за дальнимъ разстояніемъ могла искать независимости, или предавалась обычнымъ смутамъ и междоусобіямъ.

Аттила постоянно обращался къ Византіи, все требуя переметчиковъ или требуя невысланной дани и начиналъ войну безпощадную, когда его требованія не исполнялись. За это

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Сказанія Приска, перев. г. Дестуниса, стр. 21, примѣчаніе переводчика. Ученыя Записки II Отд. И. А. Н. Кн. VII, вып. I.

самое въ 442 г. онъ опустошилъ Иллирію и Оракію. Въ 447 г. онъ снова воюетъ по тому же поводу, опустошаетъ не менъе 70 городовъ и принуждаетъ Византію къ миру на слъдующихъ условіяхъ: "выдать переметчиковъ, выплатить дань за прежнее время 6000 литръ золота, платить вновь ежегодно по 2100 литръ; за бъжавшаго безъ выкупа плънника платить по 12 золотыхъ или выдавать лицомъ; не принимать къ себъ никакого варвара". Уплата такой дани была такъ тяжела для Византійцевъ, что, по словамъ Приска, даже богатые люди выставляли на продажу уборы женъ п свои пожитки, весь городъ былъ обобранъ до конца. Въ числъ выданныхъ переметчиковъ опять было нъсколько человъкъ изъ царскаго рода, перебъжавшихъ къ Римлянамъ, не хотя служить Аттилъ переметчиковъ служить къ Римлянамъ, не хотя

Требуя постоянно выдачи переметчиковъ, Аттила пользовался этимъ случаемъ и очень часто посылалъ къ Римлянамъ пословъ. "Кому изъ своихъ любимцевъ хотълъ сдълать добро, того и отправлялъ къ Римлянамъ, придумывая къ тому разные пустые причины и предлоги". Пословъ въдь по обычаю дарили, а угнетенные Римляне были щедры на подарки. Они теперь повиновались всякому его требованію, на всякое съ его стороны понужденіе смотръли, какъ на приказъ повелителя. Не съ нимъ однимъ боялись они завестн войну, но страшились и Пареянъ, и Вандаловъ, и многихъ азіатскихъ и африканскихъ сосъдей, уже воевавшихъ или готовившихся воевать. Вотъ по какимъ причинамъ особенно сильнымъ казался Аттила. "Уничиженные Римляне даскали Аттилу, дабы имъть возможность приготовить отпоръ другимъ многочисленнымъ врагамъ".

Въ 448 г. "въ Византію опять прибыль посланникъ Аттилы". То быль Эдиконъ, Скиоъ, отличавшійся великими военными подвигами. Аттила прислаль къ царю грамоты, въ которыхъ жаловался, что не выдають бъглыхъ; грозилъ войною, если ихъ не выдадутъ, и если Римляне не перестануть обработывать завоеванную имъ землю, по правому берегу Дуная, отъ устья Савы до теперешняго Рушука. Притомъ требовалъ, чтобы торгъ въ Иллирикъ происходилъ не по прежнему на берегу Истра, но въ городъ Наисъ (Нисса), который онъ опредълялъ границею Скиоской и Римской земли, какъ городъ имъ раззоренный. Требовалъ, чтобъ пословъ

къ нему посылали людей знатныхъ, консульскаго достоинства, и что если Римляне опасаются такихъ посылать, то онъ самъ перейдетъ черезъ Дунай, въ Сардику для ихъ пріема.

На этотъ разъ Греки ухитрились войдти въ тайныя сношенія съ посломъ Эдикономъ и предложили, что осыпятъ его золотомъ, если онъ тайно изведетъ Аттилу. Эдиконъ согласился и для этого дёла съ нимъ же было отправлено отъ пиператора посольство, въ которомъ находился и Прискъ, хотя ни самъ посолъ, ни Прискъ ничего не знали о заговоръ.

Отсюда и начинается дневникъ Прискова посольства. Прибывъ въ Сардику (нынъ Софія), послы пригласили къ себъ на объдъ сопутствовавшихъ имъ варваровъ. "За объдомъ, во время питья, варвары превозносили Аттилу, а мы, говоритъ Прискъ, своего государя. При этомъ одинъ со стороны грековъ замътилъ, что неприлично сравнивать божество съ человъкомъ; что Аттила человъкъ, а Осодосій божество. Унны пришли въ ярость отъ такихъ словъ. Послы по немногу обратили ръчь къ другимъ предметамъ и всячески старались ихъ успокоить ласковымъ обхождениемъ, а послъ объда задобрили ихъ подарками-шелковыми одеждами и драгодвиными каменьями". Продолжая путь, послы довхали до Дуная, гдв ихъ встрътили перевозчики изъ варваровъ, приняли посольство на свои однодеревки и перевезли черезъ ръку. Передъ тъмъ эти однодеревки перевозили Унновъ, собиравшихся въ этомъ мъсть для назначенной Аттилою охоты.

Послы однако уразумѣли, что это былъ только предлогъ, а на самомъ дѣлѣ Аттила готовился воевать за то, что не всѣ бѣглецы были ему выданы.

На другой день они прибыли къ шатрамъ Аттилы: ихъ было у него много. Послы тоже хотъли разбить шатры на одномъ изъ холмовъ; но Скиоы имъ воспретили, говоря, что шатеръ Аттилы стоитъ на низменномъ мъстъ въ равнинъ, и что слъд. неприлично посламъ становится передъ нимъ на горъ. Послы остановились тамъ, гдъ имъ было указано 1.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По случаю этого, весьма простаго обстоятельства въ посольскихъ пріемахъ, какъ и по случаю упомянутаго выёзда Аттилы на охоту, писатели стараются найдти здёсь характеристику именно азіатскихъ

Аттила уже зналь о заговоръ на его жизнь; послы же этого не знали, отчего произошло замъшательство въ начальныхъ переговорахъ, и имъ было велъно тотчасъ же убпраться домой, если они не скажутъ главной цъли своего посольства.

"Уже мы вьючили скотину, говорить Прискъ, и хотъли по необходимости пуститься въ путь ночью, какъ пришли къ намъ Скиоы и объявили, что Аттила, по случаю ночна-го времени, приказываетъ остановиться. Пришли другіе Скиоы съ присланными отъ Аттилы запасами на ужинъ — ръчными рыбами и быкомъ". На другой день однако самъ уже Прискъ чрезъ сношеніе съ приближенными къ Аттилъ устроилъ дъло такъ, что посольство было принято. Помогъ Скотта, братъ Онигизія (Оногоста).

"Мы вошли въ шатеръ Аттилы, охраняемый многочисленною толною варваровъ, продолжаетъ Прискъ. Аттила сидъль на деревянной скамъв. Мы стали нъсколько поодаль, а посолъ, подойдя къ варвару, привътствовалъ его. Онъ вручилъ ему царскія грамоты и сказалъ, что царь желаетъ здоровья ему и всёмъ его домашнимъ. Аттила отвъчалъ: "Пусть съ Римлянами будетъ то, чего они мнъ желаютъ".

Затемъ Аттила вдругъ обратилъ речь къ Вигилъ, который былъ одною изъ пружинъ заговора. Онъ называлъ его безстыднымъ животнымъ, зато, что решился прівхать къ нему, тогда какъ постановлено, чтобъ Римскіе посланники не являлись, пока всё бёглецы не будутъ выданы Уннамъ. Вигила отвечалъ, что нетъ у нихъ ни одного бёглаго изъ Скиескаго народа, всё выданы. Аттила утверждалъ, что ихъ у Римлянъ множество; что за наглость его словъ онъ посадилъ бы его на колъ и отдалъ бы на съёденіе птицамъ, еслибъ не уважалъ права посольства.

Послъ такого пріема Вигила съ Ислою быль отправлень къ царю въ Византію, будто бы собирать бъглыхъ, а на самомъ дълъ за тъмъ золотомъ, которое было объщано Эдикону. Послы же отправились слъдомъ за Аттилою дальше къ съверу. На дорогъ Аттила своротилъ въ одно селеніе, въ которомъ намъревался сочетаться бракомъ съ дочерью Эска-

кочевническихъ обычаевъ, противъ чего возражаетъ даже и г. Дестуцисъ: Сказанія Приска, 36—37.

мы. Онъ имълъ много женъ, но хотълъ теперь жениться п на этой дъвицъ, согласно съ закономъ Скинскимъ 1.

Послы на своемъ пути перевхали нъсколько значительныхъ ръкъ, Дриконъ (Марозъ), Тигу и Тифисъ-Тибискусъ-Тейсъ. Явно, что они двигались ближе къ Карпатамъ, къ Токаю. Черезъ ръки ихъ перевозили береговые жители на однодеревкахъ и на илотахъ. Въ селеніяхъ отпускали имъ въ пищу, вмъсто пшеницы — просо, вмъсто вина, такъ называемый у туземцевъ медосъ — медъ, извъстное Славянское питье. Служители пословъ получали тоже просо и питье добываемое изъ ячменя, которое варвары называютъ камосъ 2.

Въ одномъ мъстъ, близъ какого-то озера, пословъ засти-. гла буря, такъ что среди наставшаго мрака подъ ливнемъ люди разбрелись, кто-куда, отыскивая съ крикомъ другъ. друга. Всв однако сошлись въ селеніи. Изъ хижинъ выбъжали Скивы и стали зажигать камыши (лучину), которые они употребляють для разведенія огня. При свыть камышей объяснилось въ чемъ дъло. Жители звали посольскихъ людей къ себъ, приняли въ свои домы и подкладывая много камышу, согръли путниковъ. Оказалось, что владътельницею селенія была одна изъ женъ Влиды, брата Аттилы. Она прислала посламъ кушанье съ красивыми женщинами. Это по Скински знакъ уваженія. Послы поблагодарили женщинъ за кушанье, но отказались отъ дальнъйшаго съ ними обхожденія. Они провели ночь въ хижинахъ; на утро собрали свои вещи и весь день прожили въ селеніи, обсушивая пожитки. Отправляясь въ путь, послы пошли къ царицъ, привътствовали ее и въ благодарность за гостепримство принесли ей взаимно въ подарокъ три серебряныя чаши, нъсколько красныхъ кожъ, перцу изъ Индіи, финиковыхъ пло-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Для утвержденія, что Унны были Монголы, писатели объясняють з́дѣсь, что Аттила женился на своей дочери. Между тѣмъ имя Эскамъ по гречески не склоняемо и еще неизвѣстно, какъ должно понимать: на дочери Эскамъ, или на дочери Эскамы. Дестунисъ стр. 45.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Само собою разумѣется, что это невнятное слово, прямо указывающее на Славянскій квасъ, изслѣдователи все еще толкують кумысомъ, вовсе устраняя обстоятельство, что этотъ кумысъ дѣлался изъ ячменя. По греческому выговору варварскихъ словъ очень часто виѣсто в употреблялось м. Ст. ответь принада предостава правода предостава предос

довъ и другихъ сластей (овощеве разноличныя), которыя очень цънятся варварами, потому что тамъ ихъ не водится.

Послы вхали дальше и повстрвчали другое посольство къ Аттилв отъ Аэція и царя Западныхъ Римлянъ, посланное для укрощенія его гивва за какіе-то золотые священные сосуды, которые Аттила почиталь своею собственностію, такъ какъ они составляли принадлежность завоеваннаго имъ города. Оба посольства остановились въ этомъ мъстъ п ожидали, пока Аттила, проъдетъ впередъ, а потомъ продолжали путь за нимъ вмъстъ со множествомъ народа.

"Перевхавъ, черезъ нъкоторыя ръки, продолжаетъ Прискъ, мы прибыди въ одно огромное селеніе, въ которомъ быль дворець Аттилы. Этотъ дворець, какъ увъряли насъ, быль великольные вськы дворцевы, какіе имыль Аттила вы другихъ мъстахъ. Онъ былъ построенъ изъ бревенъ и досокъ, искусно вытесанныхъ и обнесенъ деревянною оградою, болье служащею къ украшенію, нежели къ защить. Посль дома царскаго, самый отличный быль домь Онигисіевь, также съ деревянною оградою; но ограда эта не была украшена башнями, какъ Аттилина. Недалеко отъ ограды была большая баня, цостроенная Онигисіемъ, имъвшимъ послъ Аттилы величайшую силу между Скивами. Онъ перевезъ для этой постройки каменья изъ земли Пеонской (отъ Савы п Дравы), ибо у варваровъ, населяющихъ здишнюю страну, нъть ни камия, ни дъса; этотъ матеріаль употребляется у нихъ привозный.

"При въвздв въ селеніе, Аттила быль встрвчень дввами (быть можеть по случаю его брака), которыя шли рядами подъ тонкими бвлыми покрывалами. Подъ каждымъ изъ этихъ длинныхъ покрывалъ, поддерживаемыхъ руками стоящихъ по обвимъ сторонамъ женщинъ, было до семи и болье дввъ; а такихъ рядовъ было очень много. Сін дввы, предшествуя Аттилъ, пъли Скиоскія пъсни. Когда Аттила былъ подлъ дома Онигисія, мимо котораго пролегала дорога, ведущая къ царскому дворцу, — супруга Онигисія вышла изъ дому со многими служителями, изъ которыхъ одни несли кушанье, а другіе вино. Это у Скиоовъ знакъ отличнъйшаго уваженія. Она привътствовала Аттилу и просила его вкусить того, что ему подносила, въ изъявленіе своего почтенія. Въ угодность жены своего любимца, Аттила, си-

дя на конъ, ълъ кушанья съ серебрянаго блюда, высоко поднятаго служителями. Вкусивъ вина изъ поднесенной ему чаши, онъ поъхалъ въ царскій домъ, который былъ выше другихъ и построенъ на возвышеніи".

Послы по назначенію остановились въ домѣ Онигисія, были приняты его женою и отличнѣйшими изъ его сродниковъ и объдали у него. Самъ Онигисій, бывши у Аттилы, не имѣлъ времени съ ними объдать. Онъ только что возвратился изъ похода къ Акатирамъ, гдѣ посадилъ на царство старшаго сына Аттилы и доносилъ государю о своемъ порученіп, а равно и о случившемся несчастіи: царевичь упалъ съ коня и переломилъ себъ правую руку.

Пообъдавши, послы однако раскинули свои шатры близъ дворца Аттилы, для того, чтобы быть поближе отъ посольскихъ совъщаній. По этимъ шатрамъ можно доказывать, что пони были Калмыки.

На разсвътъ Прискъ отправился къ Онигисію съ дарами и главное, чтобы узнать, какъ онъ хочетъ вести переговоры. Сопровождаемый служителями, несшими подарки, Прискъ подощель къ воротамъ, но ворота были заперты и посланникъ сталъ дожидаться, не выйдетъ ли кто, чтобъ сказать отего приходъз

Между темъ, какъ онъ прохаживался передъ оградою дома, къ нему подошелъ человъкъ, судя по Скиоскому платью, варваръ. Но онъ привътствовалъ Приска на эллинскомъ языкъ. Это очень удивпло посланника. "Скиоы, будучи сборищемъ разныхъ народовъ, говоритъ онъ, сверхъ собственнаго своего варварскаго языка, охотно употребляють языкъ Унновъ, Готоовъ или латинскій въ сношеніяхъ съ Римлянами. Но не легко найдти между ними человъка, знающаго эллинскій языкъ, исключая людей уведенныхъ изъ Оракіи пли изъ приморской Иллиріи. Однако такихъ людей, впавшихъ въ несчастіе, легко узнать по изодранному платью и по нечесанной головь; а этотъ человъкъ казался Скиоомъ, живущимъ въ роскоши; онъ одътъ былъ очень хорошо, а голова была острижена въ кружокъ". Отвътствуя на его привътствіе, Прискъ спросиль его, кто онъ таковъ, откуда пришель въ варварскую страну и почему предпочель скиескій образъ жизни прежнему? Оказалось, что это быль Грекъ наъ Дунайскаго города Виминакіи; быль богать и цри взя-

тім города Скивами, попаль въ шльнь, а за богатство достался при разделе пленныхъ Онигисію, потому что богатые люди, доставались, послъ Аттилы, на долю его вельможамъ. "Послъ я отличался въ сраженіяхъ противъ Римлянъ и Акатировъ, говорилъ Грекъ, отдалъ своему господину по закону скинскому, все, добытое мною на войнъ; подучилъ свободу, женился на варваркъ, прижилъ дътей и теперь благоденствую. Онигисій сажаеть меня за свой столь и я предпочитаю настоящую свою жизнь прежней, ибо иноземцы, находящіеся у Скибовъ, послі войны ведуть жизнь спокойную и беззаботную; каждый пользуется тъмы, что у него есть, ничьмъ нетревожимый". Грекъ сталь выхвалять скинское житье передъ греческимъ и, подобно нашему Котошихину, описалъ состояніе дёлъ въ Византіи очень не привлекательными красками. "Жестокое взиманіе налоговъ, притвсненія несправедливаго, подкупнаго и безконечнаго суда, наглое и непомърное взяточничество; при множествъ новъ полнъйше беззаконіе и тому подобные обычаи просвъщеннаго народа, говорилъ онъ, дълаютъ жизнь въ Византіп невыносимою". Представитель Византіп конечно сталь ему возражать и доказывать, что онъ ошибается; что законы греческіе для всьхъ равны, что самъ царь имъ повинуется... Подъ конецъ разговора Грекъ заплакалъ п сказаль: "Законы хороши и Римское общество прекрасно устроено; но правители портять и разстроивають его, не поступая такъ, какъ поступали древніе".

Пока такимъ образомъ у воротъ Скиоа Греки разсуждали о бъдствіяхъ своей земли, или лучше сказать о бъдствіяхъ гражданскаго быта, остающихся и до сихъ поръ живыми, ворота были отперты и Прискъ, подбъжавъ къ домачадиу, спросилъ: когда можетъ видъть господина? "Подожди немного, онъ самъ выйдетъ", отвъчалъ привратникъ. Въ самомъ дълъ, не мпого погодя, Онигисій вышелъ. Прискъ привътствовалъ его отъ имени посла, представилъ подарки и золото, присланное отъ царя (должно быть особо Онигисію) и спросилъ, когда и гдъ посолъ можетъ съ нимъ говорить? Онигисій далъ приближеннымъ приказаніе принять подарки и золото и велълъ сказать послу, что онъ самъ придетъ къ нему сейчасъ. Такъ дъйствительно и случилось. Не успълъ Прискъ воротиться къ своимъ шатрамъ, какъ явился

и Онигисій. Переговоры со стороны Грековъ касались того, чтобы Скиоъ прітхалъ къ царю въ Византію и разръшиль вст недоразумтнія. Видимо они приманивали Скиоа на измтну Аттилъ. Но Скиоъ объяснилъ, что онъ будетъ имъ несравненно полезнъе, оставаясь при Аттилъ, ибо, когда случиться, можетъ укрощать его гнъвъ на Римлянъ. Видимо, что Скиоъ тоже хитрилъ въ виду подарковъ и золота.

"На другой день, продолжаетъ Прискъ, я пошелъ ко двору Аттилы съ подарками для его супруги. Имя ея Крека. Аттила имълъ отъ нея трехъ дътей, изъ которыхъ старшій былъ владътелемъ Акацировъ и другихъ народовъ, занимавшихъ припонтійскую Скивію", то есть стало быть старшій столъ всей Скивской земли.

"Внутри ограды (Аттилина двора) было много домовъ; одни выстроены изъ досокъ, красиво соединенныхъ, съ рѣзною работою; другіе изъ тесаныхъ и выровненныхъ бревенъ, вставленныхъ въ брусья, образующіе круги; начинаясь съ пола, они поднимались до нѣкоторой высоты <sup>2</sup>.

"Здёсь жила супруга Аттилы. Я впущенъ былъ стоявшими у дверей варварами и засталъ Креку, лежащую на мягкой постель. Полъ былъ устланъ шерстиными коврами, по которымъ ходили. Вокругъ царицы, стояло множество рабовъ; рабыни, сидя на полу, противъ нея, испещряли разными красками полотниныя покрывала, носимыя варварами поверхъ одежды, для красы. Подошедъ къ Крекъ, я привътствовалъ ее, подалъ ей подарки и вышелъ. Я пошелъ къ другимъ палатамъ, гдъ имълъ пребываніе Аттила. Я ожидалъ, когда выйдетъ Онигисій, который уже находился внутри дворца. Я стоялъ среди множества людей, и никто мнъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> По Іорнанду Акациры жили въ Кіевской области, а подъ ними по съверному берегу Чернаго моря Булгары, называемые иногда Уннами-Котригурами. См. выше, стр. 330.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> «Образъ постройки дома Креки, говоритъ Русскій переводчикъ Дестунисъ, и въ текстъ и въ переводахъ мнъ неясенъ. Первоначальный текстъ не давалъ ни какого смысла. Исправленный на угадъ Контокларомъ и Беккеромъ онъ сталъ потолковъе, но все таки неясенъ.» По всему въроятію затруднительные для пониманія к руги, обозначаютъ тъ формы древнихъ Русскихъ построекъ, которыя технически именуются бочками, или въ каменномъ зодчествъ закомарами.

не мѣшаль, потому что я быль извѣстень стражамь Аттилы и окружающимь его варварамь. Я увидѣль, что идеть толпа; на томь мѣстѣ произошель шумь и тревога, въ ожиданіи выхода Аттилы. Онь выступиль изъ дому, шель важно, озираясь въгразныя стороны":

Здвсь Прискъ въ первый разъ увидалъ Аттилу лицемъ къ лицу. Онъ не описываетъ его наружности, зато спустя сто льтъ ее описываетъ Готоъ Іорнандъ. "Это мужъ, рожденный на свътъ для всколебанія своего народа, всьмъ странамъ на ужасъ, говоритъ онъ. По какой то воль рока распространилась о немъ страшная молва и онъ все привелъ въ трепетъ. Гордо выступая, озпрался онъ на всъ стороны, такъ что въ самыхъ движеніяхъ его видно было могущество лица властнаго. Любитель браней, но самъ въ бою воздержный, онъ былъ силенъ въ совъщаніяхъ, доступенъ мольбамъ, благосклоненъ къ людямъ, ему отдавшимся. Онъ былъ малъ ростомъ: грудь широкая, голова большая, маленькіе глазки, борода ръдкая, волосы съ просъдью, черенъ и курносъ, какъ вся его порода". Ясно, что портретъ написанъ по сказаніямъ объ Уннахъ Ам. Марцеллина и Зосима.

"Когда, вышедъ съ Онигисіемъ, продолжаетъ Прискъ, Аттила остановился на крыльцѣ дома, многіе просители, пмѣвшіе между собою тяжбы, подходили къ нему и слушали его рѣшенія. Онъ возвратился потомъ въ свой домъ, гдѣ принималъ пріѣхавшихъ къ нему варварскихъ посланниковъ."

Между тымь, ожидая Онигисін и оставаясь поэтому случаю въ оградь Аттилина дворца, Прискъ встрытиль здысь и посланниковь западныхъ Римлянъ. Начались разговоры, конечно все объ Аттиль. Западные Римляне жаловались на непреклонность требованій варвара. "Великое счастіе Аттилы, говориль посоль Ромуль, и происходящее отъ этого счастія могущество до того увлекають его, что онъ не терпить никакихъ представленій, какъ бы они ни были справедливы, если они не клонятся къ его пользь. Никто изътыхъ, которые когда либо царствовали надъ Скивією и надъ другими странами, не произвель столько великихъ дъль, какъ Аттила, и въ такое короткое время. Его владычество простирается надъ островами, находящимися на Океанъ, и не только всъхъ Скивовъ, но и Римлянъ заставляеть онъ платить себъ дань. " Недовольствуясь настоящимъ

владъніемъ, онъ жаждетъ большаго, хочетъ распространить свою державу и пдти на Персовъ".

Когда кто-то изъ присутствующихъ спросилъ, по какой дорогъ Аттила можетъ пройдти въ Персію? то Ромулъ объяснилъ, что Мидія не очень далека отъ Скиоіи; что Уннамъ извъстна туда дорога; что они давно вторгались въ Мидію, въ то время, когда у нихъ свиръиствовалъ голодъ; что въ Мидію ходили Васихъ и Курсихъ, тъ самые, которые посль прітажали въ Римъ для заключенія союза, мужи царскаго рода и начальники многочисленнаго войска. По ихъ разсказамъ они протхали степной край, переправились черезъ какое-то озеро, Меотиду, какъ полагалъ Ромулъ, и по прошествіи пятнадцати дней, перейдя какія-то горы, вступили въ Мидію. Персы потъснили ихъ назадъ; тогда Скибы, боясь преслъдованія, поворотили по другой дорогъ (черезъ Дербентъ), гдъ пламя поднимается изъ скалы подводной (въ Баку), и возвратились въ свою страну" 1.

Вообще посланники заботливо разсуждали о великомъ могуществъ Аттиды. "Военная сила у него такая, говорили они, что ни одинъ народъ не устоитъ противъ него; можетъ случиться, что онъ завоюетъ и самый Римъ. Онъ уже сказалъ, прибавилъ одинъ, что полководцы Римлянъ его рабы, а его полководцы равны царямъ Рима; что настоящее его могущество распространится въ скоромъ времени еще больше; что это знаменуетъ ему Богъ, явившій мечь Марсовъ, который у Скинскихъ царей почитается священнымъ Этотъ мечь уважается ими, какъ посвященный Богу войны; въ древнія времена онъ изчезъ, а теперь былъ случайно открытъ быкомъ" 2.

<sup>1</sup> Общій очеркъ этого пути необходимо даеть понятіє, что Унны ходили въ Мидію или отъ Дона или отъ Днъпра черезъ Воспоръ (зимою по льду), и во всякомъ случат изъ: Кіевской или Стверной страны, ибо прежде всего проходили степной край.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> По Іорнанду Прискъ разсказываль объ этомъ мечѣ слѣдующее: Какой-то пастухъ, замѣтивъ, что одна корова у него хромала отъ раны, сталъ отыскивать причину; онъ направился по ея кровавымъ слѣдамъ и дошелъ до меча, торчавшаго изъ земли. Мечь былъ выконанъ потчасъ отнесенъ къ Аттилъ. Ясно, что это сказочный мечь кладенецъ.

Въ тотъ же день послы и восточные и западные были приглашены Аттилою на пиршество, которое назначалось въ 9 часовъ дня (съ восхожденія солнца).

"Въ назначенное время, говоритъ Прискъ, пришли мы п посланники Западныхъ Римлянъ и стали на порогъ комнаты, противъ Аттилы. Виночерицы, по обычаю страны своей, подали чашу, дабы и мы помолились, прежде нежели състь. Сдълавъ это и вкусивъ изъ чаши, мы пошли къ съдалищамъ, на которыя надлежало намъ състь и объдать". "Скамьи стояли у стънъ комнаты по объ стороны; въ самой срединъ сидълъ на ложъ Аттила; позади его было другое ложе, за которымъ нъсколько ступеней вели къ его постели. Она была закрыта тонкими и пестрыми занавъсами, для красы, подобными тъмъ, какіе въ употребленіи у Римлянъ и Эллиновъ для новобрачныхъ.

"Первымъ мъстомъ для объдающихъ почиталась правая сторона отъ Аттилы; вторымъ—лъвая, на которой сидъли мы. Впереди насъ сидълъ Верихъ, Скиоъ знатнаго рода. Онигисій сидълъ на скамьъ, на право отъ ложа царскаго. Противъ Онигисія на скамьъ сидъло двое изъ сыповей Аттилы; старшій же сынъ его сидълъ на краю его ложа, не близко къ нему, изъ уваженія къ отцу потупивъ глаза въ землю.

"Когда всв разсвлись по порядку, виночернецъ, подошедъ къ Аттилъ, поднесъ ему чашу съ виномъ. Аттила взялъ ее и привътствовалъ того, кто былъ первый въ ряду. Тотъ, кому была оказана честь привътствія, вставаль; ему не было позволено състь прежде, чемъ Аттила возвратитъ виночерицу чашу, выпивъ вино, или отвъдавъ его. Когда онъ садился, то присутствующіе чтили его такимъ же образомъ: принимали чаши и привътствовавъ, вкущали изъ нихъ вино. При каждомъ изъ гостей находилось по одному виночерицу, который должень быль входить въ очередь по выходъ виночерица Аттилы. По оказанін такой же почести второму гостю и следующимъ за нимъ гостямъ, Аттила приветствоваль и насъ наравнъ съ другими по порядку сидънія на скамьяхъ. Послъ того, какъ всъмъ была оказана честь такого привътствія, виночерпцы вышли. Подлѣ стола Аттилы поставлены были столы на трехъ, четырехъ или более гостей, такъ, чтобъ каждый могъ брать изъ положеннаго на

блюдь кушанья, не выходя изъ ряда съдалищь. Съ кушаньемъ первый вошелъ служитель Аттилы, неся блюдо, наполненное мясомъ. За нимъ прислуживающіе другимъ гостямъ ставили на столы кушанье и хлъбъ. Для другихъ варваровъ и для насъ были приготовлены отличныя яства, подаваемыя на серебряныхъ блюдахъ; а передъ Аттилою ничего болъе не было, кромъ мяса на деревянной тарелкъ. И во всемъ прочемъ онъ показывалъ умъренность. Пирующимъ подносимы были чарки золотыя и серебряныя, а его чаша была деревянная. Одежда на немъ была также простая, и ничъмъ не отличалась, кромъ опрятности. Ни висящій при немъ мечь, ни шнурки варварской обуви, ни узда его лошади не были украшены золотомъ, каменьями или чъмъ либо драгоцівнымъ, какъ водится у другихъ Скиновъ.

"Послъ того, какъ наложенныя на первыхъ блюдахъ кушанья были съёдены, мы всё встали, и всякій изъ насъ не прежде пришелъ къ своей скамьъ, какъ выпивъ прежнимъ порядкомъ поднесенную ему полную чару вина и пожелавъ Аттилъ здравія. Изъявивъ ему такимъ образомъ почтеніе, мы съли, а на каждый столъ поставлено было второе блюдо, съ другими кушаньями. Всъ брали съ блюда, вставали по прежнему, потомъ, выпивъ вино, садились.

"Съ наступленіемъ вечера зажжены были факелы. Два варвара, выступивъ противъ Аттилы, пъли пъсни, въ которыхъ превозносили его побъды и оказанную въ бояхъ доблесть. Собесъдники смотръли на нихъ: одии тъщились стихотвореніями, другіе воспламенялись, вспоминая о битвахъ, а тъ, которые отъ старости тъломъ были слабы, а духомъ спокойны, проливали слезы.

"Посль пъсней, какой-то Скиоъ юродивый (шутъ), выступивъ впередъ, говорилъ ръчи странныя, вздорныя, неимъющія смысла и разсмъщилъ всъхъ.

"За нимъ предсталъ собранію горбунъ Зерконъ Маврусій.... Видомъ своимъ, одеждою, голосомъ и смѣшенно-произносимыми словами, ибо онъ смѣшивалъ языкъ Латинскій съ Унскимъ и Готескимъ, онъ развеселилъ присутствующихъ и во всѣхъ нихъ, кромѣ Аттилы возбудилъ неугасимый смѣхъ. Аттила одинъ оставался неизмѣннымъ и непреклоннымъ, и не обнаружилъ никакого расположенія къ смѣху. Онъ только потягивалъ за щеку младшаго изъ своихъ сыновей, Ирну, во-

тлазами. Я дивился тому, что Аттила не обращаль вниманія на другихъ дѣтей своихъ и только ласкалъ одного Ирну. Сидѣвшій возлѣ меня варваръ, знающій Латинскій языкъ, попросилъ меня напередъ никому не говорить того, что онъ мнъ сообщитъ, и сказалъ, что прорицатели предсказали Аттилѣ, что его родъ падетъ, но будетъ возстановненъ этимъ сыномъ. Такъ какъ пированье продолжалось и ночью, то мы вышли, не желай долѣе бражничать".

На другой день послы стали просить объ отпускъ. Онггисій сказаль имъ, что и Аттила хочеть ихъ отпустить. Потомъ онъ держаль совъть съ другими сановниками и сочивяль письма, которыя надлежало отправить въ Византію. При Онигисіи были писцы и между прочимъ одинъ плънный изъ Мизіи, котораго по отличному образованію Аттила употребляль для писемъ.

"Между тъмъ Реканъ (Крека), супруга Аттилы, пригласила насъ къ объду, прододжаетъ Прискъ, у Адамія, управлявшаго ея дълами. Мы пришли къ нему вмъстъ съ нъкоторыми знатными Скибами, удостоены были благосклоннаго и привътливаго пріема и угощены столомъ. Каждый изъ предстоявшихъ, по Скибской учтивости, привставъ, подавалъ намъ полную чашу, потомъ обнималъ и цъловалъ выпившаго и принималъ отъ него чашу. Послъ объда мы пошли въ свой шатеръ и легли спатъ".

На другой день Аттила опять пригласиль насъ на пиръ. Мы пришли къ нему и пировали по прежнему. На ложв подлъ Аттилы, сидъль уже не старшій его сынъ, а Опварсій, дядя его по отцъ. Во все время пиршества Аттила обращаль къ намъ ласковыя слова.... Мы вышли изъщиршества ночью".

По прошествін трехъ дней послы были отпущены.

На возвратномъ пути они остановились въ одномъ селения. Тутъ быль пойманъ Скиоъ, пришедшій изъ Римской земли въ варварскую лазутчикомъ. Аттила велёль посадить его на колъ. "На другой денъ, когда мы, говоритъ Прискъ, ъхали другими селеніями, два человъка, бывшіе у Скиоовъ въ неволь, были приведены со связанными назади руками за то, что убили своихъ господъ, владъвшихъ ими по праву

войны. Ободхъ распяли, положивъ голову на два бруса, съ перекладинами возгатини вызначаться в стоп -- а

Послъ того посламъ встрътился Вигила, участникъ заговора на жизнь Аттилы, везшій теперь золото, назначенное для подкупа Эдикона. Аттила заставилъ Вигилу все разсказать, какъ было дъло, взялъ золото (100 литръ) и велълъ привести еще 50 литръ для выкупа самого Вигилы.

Затымъ Аттила посладъ въ Константинополь своего посла Ислу и Ореста, домочадца и писца (дьяка). Оресту было приказано повъсить себъ на шею мошну, въ которой Вигила привезъ золото для передачи Эдикону; въ такомъ видъ предстать предъ царя, показать мошну ему и евнуху Хрисатію, первому заводчику заговора, и спросить ихъ: узнають ли они мошну? Послу Ислъ вельно было сказать царю изустно: "ты Оеодосій рожденъ отъ благороднаго родителя, и я самъ Аттила хорошаго происхожденія, и наслъдовавъ отцу своему Мундіуху, сохраниль благородство во всей чистотъ. А ты Оеодосій, напротивъ того, лишпвшись благородства, поработился Аттилъ тъмъ, что обязался платить ему дань. Итакъ ты не хорошо дълаешь, что тайными кознями, подобно дурному рабу, посягаешь на того, кто лучше тебя, кого судьба сдълала твоимъ господиномъ".

Таковы разсказы Приска, свидътеля-очевидца, свидътеля несомнъннато, достовърнато. Насколько въ этихъ разсказахъ обрисовывается кочевой бытъ Унновъ, надо объ этомъ вопросить здравый смыслъ просить здравый смыслъ просить

Вст Унны-Скибы, какъ и самъ ихъ царь Аттила живутъ въ селеніяхъ. Дворецъ царя, лучшій, находится въ огромномъ, многолюдномъ селеніи, другіе находятся въ другихъ селеніяхъ. Дворецъ этотъ искусно и красиво построенъ изъ дерева, въ странъ, гдѣ ни камня, ни дерева нѣтъ и все это должно привозить. Дворецъ имъетъ ограду съ башнями, ограду, которая служитъ больше для украшенія, чъмъ для защиты. Это даже и не Московскій Кремль, а простая усадьба богатаго помъщика. Дворецъ царицы на томъ же дворъ, но построенный съ большими затъями, съ какими то кругами, которые несомнънно были кровли, сведенныя въ форму бочекъ, или тѣхъ намъ всъмъ извъстныхъ полукружій, которыя повсюду встръчаются на кровляхъ и подъ главами нашихъ старинныхъ дерквей.

Вывхавъ на охоту, Аттила въ поль останавливается въ шатрахъ—вотъ единственный признакъ кочеваго быта. Но и греческіе послы возль двора Аттилы, возль его хоромъ раскидывають для удобства сношеній тоже свои шатры, сльдым они/были кочевники.

Описаніе пира, столовых в обрядовь, порядка, въ какомъ гости сидъли, переносить насъ цълпкомъ въ Московскій дворець 16-го стольтія, то есть черезъ пространство времени въ 1100 льть и показываеть, что формы быта живуть несравненно дольше племень и народовы.

Положимъ, что никогда не будетъ доказано, что Унны были Славяне. Но точно также никогда не будетъ доказано, что Унны были Монголы, Маджары или другой какой народъ ибо основанія для подобныхъ доказательствъ одни и тъже, не точныя, сбивчивыя, неясныя показанія древнихъ писателей. Одно всегда будетъ справедливо, что ихъ обычаи, въ оное время, господствовали въ Славянской землъ и именно въ землъ Славянъ Восточныхъ, что чьи бы ни были эти обычаи, но они принадлежатъ такъ сказать самой землъ, гдъ уже тысячу лътъ живутъ одни Славяне восточной отрасли.

Эти обычаи суть отношенія къ военно-планнымъ рабамь, о которыхъ такъ подробно разсказываетъ Прискъ и о которыхъ тоже самое говорятъ Прокопій и Маврикій, спустя стоблать послада стоблать послад

Многоженство, которое изображено Несторомъ въ лица Владиміра, даже съ тъмъ указаніемъ, что жены жили въ особыхъ селахъ, какъ и здъсь жена Влиды, угостившая пословъ, случайно попавшихъ къ ней во время бури.

На Руси дороже почета не было, когда жена хозяпна выйдеть и поднесеть гостю чарку вина съ обычными поцълувми. Здъсь мы видимъ, что жена перваго человъка у Аттиы выходить и подносить ему вино и ъству. Затъмъ гости на объдъ у царицы, выпивши, принимають объятія и поцълуп скиновъ-хозяевъ. «Вслюдій піненоводій эта

Языкъ, которымъ говорили приближенные Аттилы, Прискъ называетъ Скиескимъ. Медъ и квасъ обличаютъ въ этомъ языкъ Славянство. Но въ другомъ мъстъ Прискъ отличаетъ Скиескій языкъ отъ Унскаго, говоря, что "Скиеы, будучи сборищемъ разныхъ народовъ, сверхъ собственнаго своего языка охотно употребляютъ языкъ Унновъ, Готеовъ,

Латинъ". Во всемъ своемъ сочиненіи онъ однако безразлично употребляетъ имена Скивъ и Униъ и чаще всего Скивъ. Стало быть, если и существовало различіе въ языкъ, то оно было не велико, быть можетъ такое, какое и доселъ существуетъ между различными племенами Славинъ, между Велико и Мало-русскимъ. Унны, какъ восточная или при-Балтійская Славянская вътвъ, конечно говорили нъсколько иначе, чъмъ ихъ прикарпатскіе братья. Вотъ почему Прискъ обозначилъ этотъ языкъ общимъ именемъ: Скивскій, говоря, что одинъ изъ илънныхъ иностранцевъ, инсецъ или дьякъ Аттилы, Рустикій, зналъ Скивскій языкъ, почему онъ и обратился къ нему, какъ къ переводчику, дабы на этомъ Скивскомъ, а не Унискомъ, языкъ вести переговоры съ приближеннымъ Аттилы, Скоттою, братомъ Онигисія. Многія личыя имена точно также указываютъ Славянство этого языка.

Унны пришли отъ Дона и Ледовитаго моря. Аттила владъль даже и островами, лежащими на Океанъ. Старшій сынъ его царствоваль надъ Акатирами, которыхъ Іорнандъ пряно помъщаетъ въ Кіевской странъ. Унны по ихъ же разсказамъ нападали на Мидію, пройдя сначала степной край, потомъ переправлялись черезъ лиманъ-Меотійскія болота или Азовское море. Стало быть, они шли не изъ степнаго края, который по указанію этого пути должень находиться все-таки гдъ-либо вблизи Кіева. Аттила имъетъ у себя писцовъ, дьяковъ, очень умныхъ и образованныхъ людей изъ Итальянцевъ, Римлянъ и Грековъ. Аттила очень хорошо знаеть, что дълають и даже что говорять въ Римъ и въ Константинополь. Во всьхъ европейскихъ дълахъ онъ принимаеть живое участіе: заставляеть Оеодосія выдать богатую невъсту за нъкоего Констанція, отыскиваеть въ Римъ, какъ свою собственность, какіе то фіалы — священные сосуды и т. п. Все это показываеть, что Аттила живеть съ европейскимъ міромъ одною мыслью, тёми же интересами, что его отношенія къ Римскому и Византійскому дворамъ таковы же, какими бывали отношенія каждаго могущественнаго европейскаго властителя. d,ota-

Аттила даритъ византійскихъ пословъ конями, звърпными мъхами, которыми украшаются Царскіе Скиові, говоритъ Прискъ. Положимъ, что конь—подарокъ степной, но мъха подарокъ съверный о скинжен стиноно степной ви ви ви Аттила въ договорахъ съ Греками особенно хлопочетъ о переметчикахъ, настаиваетъ, чтобы не принимали бъгущихъ отъ него людей, и въ 449 г. говоритъ, чтобы покрайней мъръ впередъ не принимали этихъ бъгущихъ. Но столько же онъ хлопочетъ и о торгахъ, чтобъ торгъ былъ свободный и безпрепятственный. Объ этомъ очень хлопочутъ и его дъти маля ислего

"Въ это время (послъ 466 г.), пишетъ Прискъ, прибыло къ царю Леонту посольство отъ сыновей Аттилы, съ предложеніемъ о прекращеніи прежнихъ несогласій, и о заключеніи міра. Они желали по древнему обычаю съъзжаться съ Римлянами на берегу Истра, въ одномъ и томъ же мъстъ, продавать тамъ свои товары и взаимно получать отъ нихъ тъ, въ которыхъ имъли нужду. Ихъ посольство, прибывши съ такими предложеніями, возвратилось безъ успъха. Царь не хотълъ, чтобъ Унны, нанесшіе столько вреда его землъ, имъли участіе въ Римской торговлъ. Получивъ отказъ, сыновья Аттилы были между собою въ несогласіи. Одинъ изъ нихъ Денгизихъ, послъ безусившнаго возвращенія посланниковъ, хотълъ идти войною на Римлянъ; но другой, Ирнахъ, противился этому намъренію, потому что домашняя война отвлекала его отъ войны съ Римлянами".

Со смертію Аттилы яркая слава Унновъ на Западъ Европы міновенно рушилась. Это показываетъ, что составъ его многочисленнаго войска быль по преимуществу разноплеменный, хотя и однородный только въ племенахъ Унскихъ, которыя по всъмъ признакамъ были племена Славянскія. Въ виду темныхъ сказаній древности и поверхностныхъ изследованій ближайшаго къ намъ времени, мы пока не сомневаемся, что именемъ Унновъ въ средневековой исторіи обозначилось движеніе восточнаго Славянства противъ наступавшихъ Готовъ и занятіе имъ всей той страны или техъ Славянскихъ земель, которыми успели завладеть и надъ которыми владычествовали Готы.

Съ своимъ героемъ Эрманарикомъ Готы сильно забирались къ востоку и дошли быть можетъ до гнъзда Роксоланъ до нижняго Днъпра, направляясь, безсомнънія, къ Кіеву. Здъсь поставленъ былъ предълъ ихъ наступленію. Отсюда Кіевскіе съверные Славяне потъснили ихъ обратно назадъ, придя на помощь къ своимъ южнымъ братьямъ и принеся вийстй съ своими полками самое имя Унновъ - Кыанъ, если это имя идетъ отъ Птоломеевыхъ Хуновъ и Хоановъ, или Унновъ-Венедовъ, Балтійскихъ Славянъ, если это имя можетъ идти отъ Вановъ, Веновъ, Винновъ, Униновъ, какъ именовались Венеды на языкъ Скандинавовъ и Готовъ.

Первый царь, то есть князь Унновъ, Валаміръ, явидся представителемъ Славянскаго единства въ этой странъ и очистиль Славянскія земли отъ власти Готовъ, прогнавши совсьмъ за Дунай непокорныхъ, именно Западныхъ Готовъ. Не съ безчисленными Калмыцкими или Урало - Чудскими полчищами онъ выступалъ въ походъ, а дъйствовалъ обычнымъ порядкомъ національной борьбы, также, какъ дъйствовали и Готы, пользуясь больше всего междоусобными распрями своихътвраговъ сатодахо опакотменся ст

Дальнъйшая погоня за Готами привела Славянскихъ князей на старыя жилища Готовъ, въ съверную Дакію, а потомъ и за Дунай, поближе къ Латинской и къ Греческой имнеріямъ. Аттила, какъ видъли, жилъ гдъ-то вверху Тейса, подъ Карпатскими горами, въ нынъшней восточной Венгріи, которая по нашей лътописи издревле была населена Славянами. Аттила, стало быть, ничего больше не сдълалъ, какъ овладълъ старыми Славянскими землями, гдъ и въ его время населеніе пило медъ и калмыцкій кумысъ, приготовляемый однако изъ ячменя, то есть по проступквасъ:

Въ этихъ обстоятельствахъ Аттила явился первообразомъ нашего Святослава, почему-то говорившаго, что Переяславець на Дунав (гдъ-то въ его устьяхъ) есть середа его земли, и для котораго вообще тамъ было отечество, гдъ было хорошо и гдъ открывалось обширное поле для воинственныхъ честолюбивыхъ замысловъ.

Кочевникъ, Тавроскиеъ, Святославъ во многомъ напоминаетъ кочевника Унна Аттилу. Только не тъ были времена и историческія обстоятельства, и другъ Святослава, Грекъ Калокиръ, призвавшій его на Дунай, вовсе не былъ похожъ на друга Аттилы, знаменитаго Аэція, точно также по своимъ замысламъ водившаго Унновъ воевать на далекій западъ.

Какъ Святославъ, въ отношеніи къ Византіи, такъ и Аттила, въ отношеніи къ Латинской и Греческой имперіямъ, становится сильнымъ не столько отъ собственной силы, сколько отъ смутъ, происходившихъ между народностями запада и въ самыхъ имперіяхъ. Быть можетъ въ полкахъ Аттилы находились и чистые кочевники, чистъйшіе степняки, но по всъмъ сказаніямъ нигдъ нельзя замътить, чтобы ядро его войска, главную его силу составляли орды Монголовъ или тъхъ Калмыцкихъ чудищъ, которыхъ такъ разукрасили на показъ читателямъ Ам. Марцеллинъ и Іорнандъ.

Надо согласиться, что въ своихъ изследованіяхъ объ Уннахъ западная наука ни сколько не отошла отъ техъ заученыхъ и баснословныхъ основаній, какія были положены въ исторію Унновъ упомянутыми двумя историками. Поэтому, читая и новейшія сказанія объ Уннахъ Амед. Тьерри, невольно думаєшь, что читаєшь Марцеллина или Іорнанда: такъ разительно сходство въ пріємахъ изложенія и повъствованія и во взглядахъзна предметъ.

Пока здравая и всесторонняя критика еще не коснулась этого любопытнаго вопроса, пока обстоятельной исторіи Унновъ можно сказать еще вовсе не существуетъ, до тъхъ поръ позволительно каждому, сколько нибудь вникавшему въ эту исторію, сомнѣваться въ достовѣрности заученыхъ выводовъзларѣшеній.

Намъ кажется, что Славянство Унновъ, руководителей варварскаго и, главное, языческаго движенія Европы, которымъ ознаменовано такъ называемое великое переселение народовъ, раскрывается не только въ начальной исторіи этого движенія, но особенно въ тъхъ отношеніяхъ, какія Унны имъли къ разнымъ племенамъ европейскаго населенія и къ тому же Славянству. Не будемъ говорить о кръпкомъ союзъ Аттилы съ восточными Готами и Вандалами, о томъ что храбрые Германскіе народы, Квады, Маркоманны, Свевы-Швабы, Франки, Туринги, Бургунды съ охотою становились подъ его знамена, - все это, еслибъ мы признали Унновъ за Калмыковъ и настоящихъ степняковъ, какими ихъ оппсывають древніе и новые историки, никакь не можеть быть объяснено простымъ здравымъ смысломъ, простыми здравыми понятіями, не только о народныхъ, но и о повседневныхъ людскихъ отношеніяхъ.

Есть ли какая либо сообразность съ истиною, что въ цѣлой почти Европъ, посреди просвъщеннаго юга и храбраго и отважнаго запада и съвера, господствовалъ лътъ двадцать народъ, "не имъвшій понятій ни о чести, ни о правосудін, не имфвиій никакой вфры, питавшійся дикимъ кореньемъ п сырымъ мясомъ, всегда жившій въ поль, убъгавшій домовъ, какъ гробовъ; днемъ тедившій, а ночью спавшій верхомъ на лошадяхъ; привыкшій между собою драться и потомъ мириться безъ всякой другой причины, какъ только по природному звърству и непостоянству", и т. д., не говоря уже объ отвратительномъ наружномъ его видъ, объ этихъ изръзанныхъ лицахъ, похожихъ на безобразный комъ мяса, съ двумя дырами вивсто глазъ и т. д. Есть ли какая либо сообразность, что предводитель такого народа, дикарь Аттила, быль не только страшнымъ вопномъ, но еще болье страшивишимъ политикомъ, и не посреди Калмыцкихъ ордъ, а по среди образованныхъ Грековъ и Римлянъ, искусившихся съ незапамятныхъ временъ въ устройствъ самыхъ хитрыхъ и тонкихъ политическихъ замысловъ, и все-таки не успъвавшихъ побъждать политическую хитрость, проницательность и прозордивость дикаря Аттилы 1.

Есть ли какая либо сообразность съ истиною, что восточные Готы, напр., не только долгое время живуть вмъстъ съ этимъ свиръпымъ и дикимъ народомъ, но даже и заимствують у него личныя имена и сами прозываются Унискими именами? Объ этомъ прямо говоритъ Готскій же древній историкъ Іорнандъ, Гл. 9. И намъ кажется, что для доказательствъ Калмыцкаго и Урало-Чудскаго происхожденія Унновъ, прежде всего должно побороться съ этимъ свидътельствомъ Іорнанда и раскрыть, какія Калмыцкія и Урало-Чудскія личныя имена были въ употребленіи у Готовъ?

<sup>1</sup> Приномнимъ здъсь отмътку г. Погодина, сдъланную имъ въ 1830 г. по поводу разбора книги Венелина: Древніе и нынъшніе Болгаре. «Смотря на многообразныя паполеоновскія дъйствія Аттилы на всъхъконцахъ Европы, съ Восточною и Западною Имперіями, съ Вандалами въ Африкъ, его союзы, персговоры, сношенія, говорить авторъ,— невольно отвращаешься отъ мысли, будто онъ былъ вождемъ какогото дикаго, кочеваго азіатскаго племени, какъ историки утверждаютъ обыкновенно, описывая намъ только его кровопролитныя войны языкомъ пристрастныхъ льтописателей среднихъ временъ; такія политическія соображенія не получаются вдохновеніемъ, а бываютъ только плодомъ долговъчной гражданской жизни». Моск Въстникъ на 1829 годъ, ч. VI, стр. 141.

Мы слышали, какъ звенять имена первыхъ Унновъ. Это Валаміръ (если не Владиміръ, то Велиміръ, Волиміръ) первый князь Унновъ, по имени котораго прозывались въ поельдствін и Готскіе князья. Потомъ Рогъ, Ругъ, Рогила. Ругила; Улдъ, несомнънный Владъ; Влъда, быть можетъ тотъ же Владъ или Блёдъ; Исла-Эсла-Славнъ (сравн. городъ Исласъ на Дунав, при впаденіи Алуты; р. Ославу текущую съ Карпатъ въ Галиціи); Скотта; Мама; Крека пли Река (сравн. въ Крайнъ и Далмацін пмена мъстъ п ръкъ Керка, Река, Кокра, и самый Краковъ; у Балтійскихъ Славянъ-Крековъ и т. п. имена по всему Славянству); Еллакъ-въ Донскихъ надписяхъ есть имя Велликъ 1. Уптаръ, Оптаръ, быть можетъ Торопъ или Топоръ, и т. п. Ученые слависты вообще соглашаются, что "Уннскій пменословъ стопть въ непосредственной связи съ Славянскимъ", какъ и многіе Унискіе обычаи вполит объясняются обычаями Славянъ.

Должно еще замътить, что вообще мы пмъемъ дъло съ пменами перепорченными произношеніемъ и написаніемъ. Стоитъ только припомнить, какъ напр. на Западъ искажали имя Святополка, изъ котораго выходилъ Сверопилъ, Сватекопій и т. п., или у Византійцевъ Любечь — Телючи, Смоленскъ — Милиниска, Новгородъ — Ункратъ — Хоровіонъ и т. д. Всякій конечно скажетъ, что напр. пмя Ахмиль звучитъ по-татарски и напоминаетъ татарскаго посла Ахмыла (14-го въка), между тъмъ, какъ этимъ именемъ ведичается Богданъ Хмъльницкій у Алепискаго архидьякона Павла, родомъ Араба. Такимъ образомъ въ каждомъ испорченномъ имени остается всегда еще свойство или народность того языка,

¹ Открытыя въ городищъ древняго Танаиса мраморныя греческія надписи представляютъ высокій интересъ для исторіи нашего при-Донскаго юга. Онъ изданы Имп. Археологическою Коммиссіею (см. ен Отчетъ за 1870 — 1871 годы) и ожидаютъ вниманія нашихъ уважаємыхъ
лингвистовъ. Надписи принадлежатъ какимъ-то религіознымъ общинамъ
Танаиса и относятся къ концу втораго и началу третьяго въка по
Р. Х. Во множествъ варварскихъ именъ, нъкоторыя звучатъ по-Славянски, таковы: Валодисъ, Ліагасъ Валодіоу, Велликосъ, Дадасъ Ходіакіоу, Ходонакоу, Симикосъ и др. Очень часто употребляется имя
Самватіонъ, Самвіонъ, указывающее на извъстное имя Кіева, Самватасъ. Имя Вануноваросъ напоминаетъ и Вановъ и Унновъ, и Гунниваръ Іорнанда, и т. д.

на которомъ имя испортилось. Грекъ, Латинянинъ, Германецъ п.т. д. каждый иноземецъ, произнося чужое имя, присвоиваеть ему обликь своего роднаго языка, а потому, отыскивая народность того или другаго имени, нельзя ограничиваться какимъ-либо однимъ избраннымъ языкомъ, но необходимо провърять выводимыя заключенія и тъми языкаии, какіе по псторіп движенія народовь могли въ извистное время существовать на томъ мъстъ, объ именахъ котораго производится изследованіе. Уннамъ присвоивають Калмыцкую и Венгерскую народность, но они жили долго въ земляхъ Славянъ и Готовъ; естественно, что каждое Уннское пмя должно быть объясняемо изъ этихъ четырехъ языковъ. Тоже самое должно замътить о Булгарахъ, о Руссахъ п т. д. Знатокъ одного какого-либо языка, какъ оказывается, всякое имя легко объясняетъ изъ этого самаго языка; но такая односторонность изследованія ведеть только къ безконечнымъ спорамъ п пререканіямъ, не доставляя наукъ твердойнопорыто синки

Когда умеръ Аттила, на его могилъ, по обычаю Унновъ, совершень быль великій пирь (поминки), называемый у нихъ говорить Іорнандь, страва (покормь). Унны "воспывали славу и подвиги умершаго", и конечно много пили. Они ппредавались попеременно противоположнымъ чувствамъ и въ печальный обрядъ вившивали разгулъ общаго пиршества". Подобнымъ образомъ Ольга справляла тризну надъ убитымъ Игоремъ. Слово страва явно обличаетъ Славянство и во всемъ обрядъ. Для Русскаго оно вполнъ родное п очень понятное слово; но для Германской изследовательности оно звучить больше всего по-готски, а потому и объясняется готскими обычаями, именно темъ, что оно будто бы означаетъ костеръ сожженія, хотя Іорнандъ о таковомъ костръ не говоритъ ни слова 1. Точно такимъ путемъ обыкновенно объясняють и народность древнихъ собственныхъ пмень, особенно техъ, которыя не выражають слишкомъ явственно звуки своего роднаго языка.

Объ отношеніяхъ Унновъ къ Славянскимъ племенамъ, между которыми по всей видимости они жили и дъйствовали,

т. Г. Котляревскаго: О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ Славянъ, стр. 38—41.

ученые не мало спорили. Вопросъ состояль въ томъ, были ли покорены этими варварами Славяне и ходили ди они въ ихъподкахъ на Римлянъ и Грековъ? Исторія объ этомъ крыпко молчить и потому остаются одни вроятныя догадки, къ которымъ и прибъгаетъ Шафарикъ, въруя, что Унны были идемя Урало-Чудское, и доказывая, что "Славяне всв пли по крайности большая часть ихъ были покорены Уннами и платили имъ дань, и потому несомивнно ходили и воевать въ ихъ полкахъ". Затемъ, упоминая о меде и о томъ, что тризну по Аттилъ Іорнандъ обозначилъ именемъ стравы, а Прокопій вообще говорить, что Славяне походили на Унновъ и нравами и даже приготовленіемъ пищи, знаменитый Слависть оканчиваеть свои разысканія такою замьткою: "Нельзя не замътить какихъ-то дружескихъ отношеній между Гуннами и Славянами, кои были разумъется слъдствіемъ стариннаго товарищества и продолжительныхъ взаимныхъ связей. Слова Прокопія, прибавляеть онъ, мы принимаемъ въ томъ смыслъ, что не Славяне отъ Гунновъ, но Гунны отъ Славянъ, какъ грубъйшіе отъ образованныйшихъ, подобно последующимъ Аварамъ, Булгарамъ, Варягамъ и др., заимствовали языкъ, нравы и обычаи 1. Этимъ объясняется, продолжаетъ Шафарикъ, почему не только впзантійскіе писатели, но и западные и въ томъ числь Беда Достопочтенный называють Славянь Гуннами. Это же наконецъ показываетъ, отчего Намцы такъ часто называють Гуннами Славянъ въ своихъ народныхъ сказаніяхъ и другихъ древнихъ памятникахъ (приводятся доказательства)<sup>2</sup>. Эти и многія другія свидътельства, заключаеть Шафарикь, опускаемыя нами здёсь для краткости, ясно показывають, что иноплеменные народы, потому только называли Славянъ Гуннами, что они долго сосъдили и имъли связи съ Гуннами". Однако эти связи продолжались не болже ста лътъ (370-470). Около ста лътъ продолжались Славянскія связи и съ Готами (270 — 370), а потомъ, послъ Унновъ,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Слав. Древности т. І, кн. ІІ, стр. 93, 95, 98. Тоже самое повторяеть Гильфердингъ, Соч. І, 26.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Сравн. также Венелина: Др. Болгаре, II, 239, гдъ приводятся выписки изъ Егингарда и Анонима Салисбурскаго, называющихъ Паннонскихъ Славянъ 8 и 9 вв. Гуннами.

Въ Исторіи Готовъ и Аваровъ упоминаются битвы, борьба этихъ народовъ съ Славянами, между тъмъ, когда наступають Унны, они гонять только Готовъ, тёснившихъ Славянъ-Антовъ. Утвердившись на Дунав, они громять Римлянъ и Грековъ и воюютъ съ подунайскими народами (навърное съ Славянами) за то, что они, поселившись на Дунав, передались Грекамъ. По той же причинъ Аттила воюетъ противъ Акатировъ 1, несомивнимъъ Дивпровскихъ Славянъ. "У Акатировъ, говоритъ Прискъ, было много князей и родоначальниковъ, которымъ царь Өеодосій посылалъ дары съ тъмъ, чтобы они отложились отъ союза съ Аттилою (слъдов. прежде жили въ союзъ) и держались бы союза съ Византіею. Дары были розданы не по достоинству. Начальный князь Куридахъ получилъ меньше, чёмъ следовало, противъ другихъ, и позвалъ на помощь Аттилу. Одни князья были истреблены, другіе покорились. Куридахъ остался въ своемъ владинін, а у остальнаго народа Аттила посадиль своего старшаго сына". Аттила, какъ видъли, точно царь Иванъ Васпльевичь, очень заботился о бъглецахъ, объ измѣнникахъ своему имени или своей землъ и постоянно требоваль ихъ у Грековъ. Стало быть его войны съ племенами Славянъ возникали только по случаю ихъ измъны Славянскому единству, которое онъ такъ кръпко держалъ BB'CBONXBUPYRAXBEO CURRY ACTOROG O'XHARGRY ACTIVED

Но вотъ Унны изчезли, какъ дымъ, какъ грозное привидение. Покрайней мъръ такъ представляется въ Исторіи. На тёхъ самыхъ мъстахъ выростаютъ, какъ грибы, одни Славяне и имя Унновъ очень часто передается Славянамъ же.

<sup>1</sup> Только по одному сходству имени изследователи видять въ этихъ Акатирахъ известныхъ въ последстви Хозаръ. Прискъ не указываетъ ихъ местожительства; но Іорнандъ (см. выше, стр. 330) поселяетъ ихъ сейчасъ подъ Эстами, то есть где либо на верхнемъ Днепре или вообще къ северу отъ Черноморья, надъ Булгарами. Очевидно, что эти Акатиры суть Кутургуры и быть можетъ Катіары Геродотова времени, если не Агаепрсы Птоломея и другихъ географовъ, что одинаково будетъ показывать ихъ жительство на северъ отъ Чернаго моря вблизи Днепра.

По смерти Аттилы между его сыновьями возникли распри. чего и следовало ожидать. Униская держава распалась; подвластные народы Германскаго племени остались независимыми. Но куда разошлись "многочисленныя орды" Унновъ? Они были прогнаны вмёстё съ сыновьями Аттилы къ берегамъ Понта (Чернаго моря), гдв прежде жили Готы, говорить Іорнандь. Онъ повъствуеть, что число сыновей у Аттилы представляло цёлый народъ, но самъ же именуетъ только несколькихъ, въ томъ числе младшаго Ирнаха, который съ своимъ народомъ занялъ самыя отдаленныя части Малой Скивіи, такъ называлась страна, лежавшая около нижняго Дивира. Другіе разселились на нижнемъ Дунав 1. Затемъ Іорнандъ прибавляетъ, что вскоръ на Остроготовъ. поселившихся въ Панноніи, напали было сыновья Аттилы но были ими прогнаны въ тъ части Скиеіи, которыя орошаются Дивпромъ и на Унискомъ языкъ называются Гунниваромъ. Это и были въроятно самыя отдаленныя части Малой Скивін, которая, какъ извъстно, простиралась надъ Меотійскими Болотами, и Малою называлась въ отличіе отъ Вольшой Азіатской Скиніи 1900 у в дайнальна асточ

Чтобы вполнъ уразумъть, куда разошлись многочисленныя орды Унновъ стоитъ только сравнить нашествіе Аттилы на Европу съ нашествіемъ Наполеона на Россію. Куда разошлись Наполеоновы дванадесять языкъ?

Они точно также разселились каждый по своимъ мѣстамъ каждый возвратился туда, откуда пришелъ. Полки Аттилы, собранные изъ разныхъ земель, ушли обратно въ свои мѣста; па освою родину.

Сыновыя Аттилы, то есть настоящіе Унны, какъ мы впдъли, ушли на Днъпръ. Здъсь было отечество Унновъ. Отсюда впервые вышла руководящая дружина съ этимъ именемъ, которое потомъ, какъ всегда случалось въ тъ времена, распространилось на всъ военныя дружины одного п

<sup>1</sup> Емнедзаръ и Узиндуръ въ прибрежной Дакіи; Уто (рѣка Утъ, Утамъ, нынѣ Видъ), Искалмъ (рѣка Эскъ, Эскамъ, нынѣ Искеръ), долго блуждая, также поселились въ имперіи, судя по имени рѣкъ вблизи города Никополя, на правомъ берегу Дуная. Можно догадываться, что и первыя два имени суть названія мѣстъ или рѣкъ. Емнедзаръ—рѣка Яломница, Узиндуръ—рѣка Ардгисъ (Ardeiscus), впадающія въ Дунай съ лѣвой стороны, ниже по теченію, въ той же Булгаріи.

того же племени, одной страны или одного и того же оружія. Здёсь для Исторіи Унновъ очень важнымъ показаніемъ становится Роспись Булгарскихъ князей, открытая А. Н. Поповымъ въ древитишей редакціи хронографа 1. Она начинается Авитоходомъ, который быль изъ рода Дуло и жиль 300 льть. Это миническое показание наводить на мысль, не опредъляется ли именемъ Авитохолъ вообще Автохтонъ, старожиль, вообще время старожитности. Но затымь преемникомъ Авитохода является Ирникъ, который прямо указываетъ на Ирнаха, любимаго сына Аттилы, о которомъ было предсказано, что онъ возстановитъ царское кольно. По росписи Ирникъ жилъ 108 дътъ. Въ 448 г. Ирникъ былъ еще мальчикомъ, слъд. онъ могъ жить до 540 года. За нимъ по порядку следовали Гостунъ, нам'естникъ, изъ рода Ерми; Куртъ опять пзъ рода Дуло; Безмъръ; и наконецъ Исперикъ-Аспарухъ тоже изъ рода Дуло, перешедшій съ своею дружиною въ 678 г. на житье за Дунай и основавшій такимъ образомъ Булгарское царство. Роспись прибавляеть, что эти пять князей держали княженье 515 лътъ по ту сторону Дуная съ остриженными главами. Дальше слъдуетъ: Тервелъ-Дуло, потомъ пропускъ имени, потомъ Севаръ-Дуло, Кормисошь-Вокиль, переменившій родь Дуловь; затемь опять пропускъ имени; Телецъ-Угаинъ, Уморъ-Укиль.

Уморъ или Умаръ упоминается у византійцевъ въ 764—765 г. И вообще почти всё имена также упоминаются въ византійской исторіи, соотвѣтственно даже хронологическимъ показаніямъ, отчего роспись получаетъ значеніе весьма достовѣрнаго свидѣтельства 2. По этому свидѣтельству иы узнаемъ, что древніе Булгары въ дѣйствительности были

<sup>1</sup> Обзоръ Хронографовъ Русской редакцін. Вын. І, стр. 25.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> При обозначеніи каждаго княженія роспись употребляєть какой то особый языкь, повидимому Валашскій, что очень естественно, если сообразимь вы какомы тысномы сожительствы сы Валахами пребывали всегда Булгарскіе Славяне. Но такова сила научныхы предубыжденій и предразсудковы: для обысненія этихы темныхы рычей изслыдователи прежде всего обратились не кы Булгарскимы сожителямы Валахамы, а кы Остякамы, Вогуламы и разнымы Уральскимы народностямы, все толькуя происхожденіе древнихы Булгары сы Урала и Волги. (Соч. Гильфердинга, т. I).

тъ самые Унны, у которыхъ первымъ княземъ быль любимый сынъ Аттилы, Ирна или Ирникъ.

Мы видёли, что сыновья Аттилы посылали въ Царь-градъ посольство, прося устроить миръ и установить на Дунат стариные торги между Греками и Уннами; мы видёли, что имъ было отказано, что одинъ хотёлъ за это воевать, но другой не согласился, потому что занятъ былъ домашнею войною. Въ Царь-градъ навърное очень хорошо знали эти домашнія дѣла Унновъ, впередъ знали, что братья на одновъ не поръшатъ и потому отказывали въ самой простой и даже очень выгодной просьбъ.

Года за три доэтого носольства, въ 463 г., въ Царь-градъ приходили "другіе послы" отъ Сарагуровъ, Уроговъ и Оногуровъ, народовъ, оставившихъ свою страну, по случаю тъсноты и войны отъ Савировъ, которыхъ въ свою очередь тъснили Авары, прогнанные съ своихъ мъстъ также какими-то народами, жившими на берегахъ Океана. Историкъ Прискъ, передавая это свъдъніе, не указываетъ мъста, гдъ передвигались эти народы. Но упоминаніе о берегахъ Океана п дальше объ Уннахъ-Акатирахъ не оставляетъ никакого сомнънія, что все это происходило въ нашей Донской и Дньпровской странь. Такимъ образомъ въ странь Унновъ пропсходила усобица, передвижение, если не племенъ, то военныхъ дружинъ. Тъснимые Сарагуры пришли къ Уннамъ-Акатирамъ и требовали у нихъ земли. Тъ не давали. Сарагуры много дрались, одольли враговъ и прошли къ Грекамъ, желая вести съ ними дружбу. Посланники этихъ народовъ были приняты благосклонно, получили подарки отъ царя и отъ приближенныхъ и были отпущены. Заручившись этой дружбой, Греки могли уже смвло отказывать сыновыямъ Аттилы.

Около этого времени тъ же Сарагуры, соединясь съ Акатирами и другими народами предприняли походъ въ Персію. Они сперва пришли къ Каспійскимъ вратамъ (Дербентъ), но узнавъ, что здъсь стоитъ персидская стража, пустились по другой дорогъ, но которой прошли къ Ивирамъ (въ Грузію), опустошали ихъ страну и дълали набъги на Ариянскія селенія. Это быль одинъ изъ обычныхъ набъговъ Днѣпровскаго и Донскаго населенія на Закавказскія богатыв страны.

Упомянутые выше Савиры, потъснившіе Сарагуровъ, есть несомньно Савары Птоломея, жившіе на востокъ отъ Днъпра и Савиры Іорнанда, составлявшіе вторую, восточную, Донскую вътвь коренныхъ Унновъ, а слъдовательно, наша Съвера или Съверяне. У Прокопія они зовутся Утургурами. Овладъвъ, по словамъ Прокопія, Воспоромъ, Утургуры, кажется, овладъли всёми степными землями древняго Воспорскаго царства, то есть всею азовскою страною отъ устьевъ Дона до Кавказа<sup>1</sup>. Вотъ почему въ это время мы находимъ Унновъ-Савировъ господствующими на Терекъ, начиная отъ его верховья, у Пятигоръ. Нътъ ничего мудренаго, что потъсненные Аварами, дружины Савиръ удалились изъ Донскихъ земель къ Тереку, въ свою же страну, куда еще въ прежнее время, съ конца 4-го въка, простиралось ихъ владычество отъ Дона и отъ Воспора.

По этой же причинъ историкъ Прокопій, описывая Кавказъ, говоритъ, что къ съверу отъ этихъ горъ поселились почти всъ Уннскія племена. Онъ описываетъ и тъ ущелья, сквозь которыя Унны дълали свои набъги на Закавказскія области.

"Перешедъ предълы Иверійскіе (Грузинскіе), говоритъ историкъ, путникъ находитъ посреди тъснинъ тропу, простпрающуюся на 50 стадій (окодо 8 верстъ). Эта тропа оканчивается мъстомъ утесистымъ и совершенно неприступнымъ: тутъ не видно никакого прохода; только природа образовала дверь, сдъланную какъ будто руками. Это отверзтіе издревле названо вратами Каспійскими. Затымъ далье разстилаются поля ровныя и гладкія, орошаемыя обильными водами, удобныя къ содержанію коней. Здъсь поседились почти всъ Уннскія племена и простираются до озера Меотиды. Когда эти Унны нападають на зеили Персидскія или Римскія, черезъ упомянутое выше отверзтіе, то они отправляются на свіжихъ коняхъ, не ділая никакихъ объездовъ, и до пределовъ Ивиріи не встречаютъ иныхъ крутыхъ мёсть, кромё тёхъ, которыя простираются на 50 стадій. Но когда они обращаются къ другимъ проходамь, то должны преодолъвать большія трудности и уже не

24\*

<sup>1</sup> Чыть впоследствін овладыть Святославь и где княжиль потомъ Истиславь Тмутороканскій.

могуть употреблять техъ же лошадей; ибо имъ приходится объезжать далекими и притомъ крутыми местами. Александръ, сынъ Филипповъ (Македонскій), которому это было известно, построилъ на сказанномъ месте ворота и укрепленіе, которое въ разныя времена занимаемо было многими, между прочимъ и Унномъ Амвазукомъ, другомъ Римлянъ праря Анастасія. По смерти Амвазука вратами овладель Персидскій царь Кавадъ.

Объ этихъ Савирахъ въ лѣтописи Оеофана находимъ слѣдующія извѣстія. Въ 508 г. они проникли за Каспійскія врата, вторглись въ Арменію, опустошили Каппадокію (Бѣлую Сирію), Галатію и Понтъ, то есть почти все Черноморское побережье Малой Азіи.

Въ 513 г. по случаю войны Грековъ съ Персами императоръ Юстинъ отправилъ пословъ съ большими дарами къ царю Унновъ Силигду, и звалъ его воевать на Персовъ. Силигдъ принялъ предложеніе и по обычаю отцовъ далъ клятвенное объщаніе. Персидскій царь Кавадъ съ своей стороны также отправилъ посольство къ Силигду и также звалъ воевать на Грековъ. Силигдъ согласился и съ нимъ, и отправилъ въ помощь Персамъ 20 тысячь войска. Юстинъ однако открылъ Каваду коварство Гунна. Персидскій царь на единъ спросилъ Силигда: такъ ли это, взялъ ли онъ съ Грековъ подарки, чтобы воевать противъ Персовъ? "Это такъ, я взялъ у Грековъ подарки, отвъчалъ простодушный царь Унновъ". Кавадъ, быть можетъ, не разобравши въ чемъ дъло, разсвиръпълъ, убилъ Унна и велълъ истребить все его войско. Кто усиълъ бъжать, тотъ только и воротился на свою родину.

Въ 520 г. Уннами Савирами, по смерти ихъ князя Валаха или Малаха, управляла его вдова, по прозванію Воариксъ. Подъ ея властью находилось 100.000 Унновъ. Вѣроятно, это было число всего населенія Савировъ. Она присоединилась къ сторонъ Грековъ и завязала съ ними тѣсную дружбу, что конечно было очень естественно послѣ исторіи съ Силигдомъ. Между тѣмъ Персидскій Кавадъ склонилъ на свою сторону двухъ царей другихъ Унскнуъ племенъ, жившихъ далѣе, во внутреннихъ краяхъ, по имени Стиракса и Глониса или Глоа. Когда эти союзники Кавада съ двадцатью тысячами войска проходили въ Персію черезъ владѣнія царицы Воариксъ, она напала на нихъ, одного, Стиракса, полонила и отослала въ оковахъ въ Царь-градъ, а другой погибъ въ битвъ 1.

Всв эти свидътельства указываютъ, что Унны-Савиры, живя по Тереку, занимали очень важный пунктъ относительно Персіи и Закавказскихъ областей Византіи. Они жили, такъ сказать, у Кавказскихъ воротъ, открывавшихъ проходъ въ богатые азіатскіе края для предпріимчивыхъ и отважныхъ набъговъ нашего Черноморскаго населенія. По этой причинъ п Греки и Персы очень дорожили дружбою съ Савирами и очень дорого покупали эту дружбу. Савиры служили и тъмъ и другимъ, смотря по тому, гдъ было выгоднъе, или гдъ того требовала собственная политика мести и злобы за какія-либо обиды.

Въ 530 г. три тысячи Унновъ-Савировъ служатъ въ войскъ Персидскато Кавада, причемъ Прокопій отмъчаетъ, что это быль народъ самый воинственный. Изъ разсказовъ историка видно также, что Савиры исполняли при войскъ службу нашихъ казаковъ, рыская по всъмъ угламъ для добыванія въстей, и лазутчиковъ.

Имя Унновъ Савировъ, сходное съ нашими Съверянами, какъ подтверждаютъ свидътельства Іорнанда и даже Птоломея, останавливаетъ наше вниманіе особенно по той причинь, что въ позднъйшія времена ихъ мъстожительство было занято тоже Русскимъ племенемъ. Покрайней мъръ въ 16-мъ въкъ еще было живо преданіе, что "Кабардинскіе Черкасы—псконивъчные холопи государевы, а бъжали съ Рязанскихъ предъловъ, изъ прародительской государя нашего вотчины изъ Рязанской земли и въ горы вселилися"; что "Изначала Кабардинскіе и Горскіе Черкасскіе князи и Шевкальской были холопи наши Рязанскихъ предъловъ и отъ насъ сбъжали съ Рязани и вселилися въ горы" 2.

Это преданіе сохранялось не только у насъ, но и у сострей такъ земель, напр. у Ногайцевъ, мурза которыхъ писаль въ 1552 г. въ Москву, еще до подданства Горскихъ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Историкъ Прокопій въ Перс. Войн. І, 12, говоря, кажется, о той же войнь Кавада, упоминаеть, что Кавадъ послалъ противъ Ивировъ значительное войско подъ предводительствомъ Перса Воя, по достоинств у уариза, что въ совокупности равняется имени Воариксъ.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Карамзинъ, X, пр. 298.

Черкасъ Россіи, что тъ Черкасы "Вълова князя Русскаго царя бътлые холопи были." Вотъ что разсказываетъ о Пятигорскихъ Черкасахъ Герберштейнъ, писавшій въ началь 16-го въка: "Въ надеждъ на неприступность своихъ горъ, они не признаютъ власти ни Турокъ, ни Татаръ. По свидътельству Русскихъ, они христіане, управляются своими законами, въ исповъданіи и обрядахъ сходствуютъ съ Греками, богослуженіе отправляютъ на языкъ Славянскомъ, на немъ же и говорятъ. Они самые смълые пираты: на корабляхъ спускаются въ море по теченію ръкъ, берущихъ начаю изъ ихъ горъ, и грабятъ, кого только могутъ, пренмущественно же тъхъ, которые ъздятъ изъ Кафы въ Константинополь".

Натъ сомивнія, что и самое это подданство Черкасских князей совершилось по памяти о существовавшемъ накогда родства съ Русскою землею. Если къ этому припомним походы Святослава на Ясовъ и Касоговъ и внезаино затъмъ появившееся Тмутороканское княжество со Мстиславомъ во главъ, бравшимъ дань съ Касоговъ, то восходя дальше въ глубъ древности, отъ Святослава всего на 400 лътъ, можемъ съ немалою въроятностью заключить, что Унны Савиры дъйствительно явились на Терекъ пзъ Рязанской земли, то есть изъ той же области нашихъ Съверянъ, занимавшихъ тогда вершины Дона и Дониа 1.

Стало быть, походъ Святослава, разгромившій державу Хазаръ, возстановляль только древнъйшія границы Русска го владычества въ при-Азовскомъ краъ <sup>2</sup>.

<sup>!</sup> Они назывались также Савиноры, Савинугоры, что еще ближе къ Съверянамъ.

<sup>2</sup> Очень любопытень разсказь Московскаго гостя - купчины Осдота Аванасьева Котова, который въ 1623 г. ходиль въ Персидское царство и въ Индію и въ Урмузъ, и описаль свое странствованіе съ показані емътрутей: матентично от отно матента свое странствованіе съ показані емътрутей:

<sup>«</sup>Отъ города Дербеня (Дербентъ — Жельзныя ворота), говорить оны подлъ моря въ верхъ огорожено стоячими плитами каменными и туть лежатъ 40 человъкъ; а Бусурманя сказываютъ и Арменья, что тъ русскіе 40 мученикъ святые; и русскіе люди, кто не ъздить мимо, ходять къ нимъ прощаться, а иные и молебны поютъ 40 мученикамъ; а лежать по своимъ гробницамъ, и на нихъ по великому камню бълому, а ръза на подпись и никто тов подписи прочесть не умъютъ, ни Бусурманы,

Путемъ такихъ свидътельствъ легко объясняется и пропсхожденіе нашего до сихъ поръ загадочнаго Тмутороканскаго княжества. По всьмъ примътамъ видно, что оно началось въ то еще время, какъ Унны заеладъли Воспоромъ
п но договору съ Готами оставили ихъ въ Воспоръ или
Керчи, а сами поселились на Таманскомъ полуостровъ въ
превнъйшихъ городахъ, въ Фанагоріи и въ Кипахъ или Садахъ, въ нынъшней Тамани. Вотъ что разсказываютъ греческіе лътописцы:

Въ 520-527 г. царь Унновъ, обитавшихъ близъ Воспора, Гордасъ (Гордый, откуда наше Гордята) прибылъ въ Византію къ императору Юстиніану и приняль св. крещеніе. Онъ совстви покорился Грекамъ, объщалъ охранять на Воспоръ греческое владычество и доставлять положенную дань съ Унновъ быками. Императоръ щедро его наградилъ и, отпуская домой, послаль съ нимъ вмъстъ трибуновъ для охраненія города и собиранія дани. Возвратившись въ свою страну ревностнымъ христіаниномъ, Гордый разсказаль обо всемъ своему брату Муагеру, выхваляя любовь и щедрость императора: Затимъ, ревнуя по вирь, онъ собралъ истуканы, которымъ поклонялись Унны, и перелилъ ихъ, ибо они были серебряныя и электровыя (смъсь золота съ серебромъ). Унны восиламенились на него яростію п, въ заговоръ съ его братомъ, убили его, а брата посадили намісто его на княженье. Потомъ они-овладіли городомъ Воспоромъ, избивъ тамъ греческое войско, умертвивъ и трибуна. Императоръ, услышавъ объ этомъ, собралъ многочисленное вспомогательное войско изъ Скиновъ и отправиль его частію даже по сухому пути, именно отъ Одиссоса-Варны. Однако до войны кажется не дошло, ибо Унны бъжали и изчезли. На Воспоръ водворился миръ и сь той поры Греки владычествовали тамь уже безь всякой опасности 1.

ни Арменья, ни Турки, а подпись ръзь велика; и тутъ надъ ними выросло три деревца. Да къ той же оградъ пригорожено также каменемъ Бусурманское кладбище, а около того великіе кладбища старые и на нихъ гробницы и подписи; а сказывають, что де подпись греческая. Временникъ Ол Инти-Др. Кне 15.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въ 540 г. Армяне, жалуясь вообще на завоеванія Юстиніана, между прочимъ говорили, что онъ нокорилъ Воспоритовъ, подвластныхъ Уннамъ, не имъя на то никакого права. Прокопій, Персид. Войн. II, 3.

Рядомъ съ этимъ сказаніемъ у византійцевъ стоитъ другое, весьма похожее. Въ томъ же году царь Елуровъ, по имени Гретисъ пришелъ въ Царь-градъ съ большою свитою и просилъ Юстиніана крестить его. Въ день Богоявленія императоръ крестилъ его и самъ былъ воспріемникомъ. Съ нимъ вмъстъ крестились его бояре и 12 родственниковъ. Съ радостію онъ отправился въ свою землю, объщавши царю дружбу и помощь, какой бы отъ него ни потребовали.

Намъ кажется, что это одно и тоже событіе, заимствованное лътописцами только изъ двухъ различныхъ источниковъ. Оно проливаетъ свътъ и на исторію Елуровъ, которые по Іорнанду населяли топкія м'єста вблизи Меотійскихъ болотъ, см. выше стр. 307. По мъстожительству, Елуры, оказываются тоже Уннами и немудрено, что одинъ писатель разумълъ ихъ подъ именемъ Елуровъ, а другой подъ именемъ Унновъ; одинъ ихъ князя называлъ Гретъ, другой-Гордъ. Занимаясь подитикою, одинъ указалъ теперешнее ихъ мъсто жительства, другой не сказаль объ этомъ ничего, потому что интересовался только ихъ крещеніемъ. Несомнънно, что эти самые Едуры, живя въ 3-мъ въкъ въ топкихъ мъстахъ у Меотійскихъ болотъ, то есть въ Олешьъ, на нижнемъ Днъпръ, въ 4-мъ въкъ подъ именемъ Унновъ-Утургуровъ изгнали съ нашего юга Готовъ и овладъли всъми землями древняго Воспорскаго царства, основавши свое пребываніе на Таманскомъ полуостровъ. При Юстиніанъ отъ собственныхъ междоусобій они потеряли владычество надъ Воспорскою страною. Часть ихъ, преданная Грекамъ, переселилась на Дунай, гдъ императоръ отвелъ имъ земли.

Другіе Унны бѣжали и изчезли. Но они, какъ увидимъ, скоро появятся у стѣнъ самого Царь-града и тѣмъ безъ сомнѣнія засвидѣтельствуютъ, что изгнаніе ихъ изъ Воспора было одною изъ причинъ ужаснѣйшихъ бѣдствій для восточной имперіи.

Вслёдъ за бътствомъ Воспорскихъ Унновъ стали ослабъвать и Савиры. Въ 576 г. Греческіе полководцы напали на Алванію, взяли заложниковъ отъ Савировъ и другихъ народовъ, и воротились въ Царь-градъ, думая, что тъмъ обуздали этихъ варваровъ. Но Савиры немедленно же сбросили съ себя греческое господство, такъ что воротившіеся воеводы должны были переселить ихъ дружины еще южнъе за ръку

Куръ, въ собственную область имперіи. Къ концу 6-го въка ихъ славное имя совствиь изчезло въ Кавказской странь 1. Но къ этому времени и всъ другія племена Унновъ были тоже окончательно ослаблены изукрощены.

Таковъ былъ ходъ Уннской исторіи въ восточныхъ краяхъ. Теперь посмотримъ, что дёлалось послё Аттилы вблизи Дуная. На западё яркая слава Унновъ изчезла вслёдъ за смертію Аттилы. Смёнилось поколёніе и объ Уннахъ никто уже не помнилъ.

Новые писатели, при нашествіи варваровь изь за устьевь Дуная, припоминають теперь о Скивахь и Гетахь, повторяя разумьется имена заученыя въ книгахь, на школьной скамьь. Однако рядомъ съ этими классическими именами они приводять и этнографическія имена, начинавшія свою славу только съ этого времени, полька за устьевь

Такъ въ 493 г. и въ 517 г. византійскія земли по сказанію историковъ опустошаютъ Геты, которымъ императоръ Анастасій посыдаетъ 1000 ф. золота для выкупа плѣнныхъ. На эту сумму Геты отпустили столько плѣнныхъ, сколько слѣдовало по ихъ разсчету; остальныхъ всѣхъ умертвили.

Въ тоже время (въ 487, 493 и 499 г.) упоминается другой народъ, раззорявшій Өракію, это Булгары, которые еще

<sup>1</sup> Въ высшей степени любопытно то обстоятельство, что въ курганахъ, находящихся въ Пятигорской сторонъ, въ верховьяхъ Кумы и Терека, находять во множествъ точно такія же погребальныя вещи какими изобилуютъ курганы и внутренией Россіи, относимыя по арабскимь монетамъ къ 8-11 въкамъ. Вещи эти бронзовыя. Нъкоторыя изъ нихъ изображены въ Запискахъ Имп. Археолог. Общества, т. ІХ, вып. 1, Спб. 1856, съ замътками покойнаго Савельева. «Сходство этихъ Кавказскихъ вещей съ вещами съверной Россіи, не случайное, говоритъ Савельевъ; оно проявляется не только въ формъ, но и въ стилъ вещей». Все это, по его словамъ, наводитъ на мысль, что была эпоха (отъ 8 до 11 стольтія), когда, отъ Вологодской губерній до подошвы Кавказа и оть Нижегородской до Балтійскаго побережья, господствоваль болве или менње общій стиль издёлій, частью мъстной работы, частью византійской или восточной, или поддёлки подъ послёднія... Принадлежа, по стилю, къ одному разряду съ находимыми въ Великороссіи, эти кавказскія находки могуть быть впрочемь по времени нѣсколькими столѣтіями древиње ихъ. И это даже можно бы утверждать положительно, если бы было доказано, что между ними никогда не находили желъзныхъ вещей: Такія же вещи находять и въ области Кура.

въ 482 г. помогали императору Зинону противъ Готовъ, причемъ были побъждены Готскимъ Теодорикомъ Великимъ, а дотоль, говоритъ его панегиристъ Еннодій, считались непобъдимыми, незнавшими никакого сопротивленія доставання причем противленія доставання причем противленія доставання причем противлення доставания причем причем

Очевидно, что эти Геты, приходили изъ Гетской Пустыни и потому, по книжному, названы Гетами. Очевидно также что Булгары не задолго передъ тъмъ носили имя Унновъ, потому что только недавней памяти объ Уннахъ можно было сказать что они дотолъ считались, непобъдимыми и не знали никакого сопротивленія, ибо Булгары только что явились на сцену исторіи и дотолъ объ нихъ ничего не было слышно.

По другимъ, хотя и позднъйшимъ писателямъ, эти Геты прямо обозначаются Булгарами, а вмъстъ съ тъмъ и Славянами, при чемъ отмъчается, что Геты есть древнъйшее имя Славянъ: а въ географическомъ смыслъ это можно толковать, что Гетская Пустыня есть древнъйшее обиталище Славянъ.

Въ царствованіе Анастасія (491—518 г.) орда Булгаръ, какъ выражаются изслъдователи, сильно безпокоила Восточную Имперію. Императоръ для защиты Цареграда отъ этихъ варваровъ построилъ даже стъну отъ Мраморнаго до Чернаго моря, названную потомъ Долгой.

Если Булгары были Унны, какъ ихъ и называютъ современые имъ писатели, то они должны были приходить изъ своей древней родины, отъ Дибпра. Историкъ Агавій называетъ ихъ прямо Уннами Котригурами. По Іорнанду Котригуры, или его Акатиры, Котціагиры жили на Дибпръ же, только съвериве Булгаръ, слъд. въ Кіевской сторонъ. Унны-Булгары, по его же сказанію, распадались на двъ вътви, Аульціагровъ и Савировъ (по нашей лътописи, Уличи и

Очень любопытно, что Армянскій историкъ 5-го вѣка Моисей Хоренскій поминаеть о Булгарахъ въ событіяхъ, случившихся за 120 лѣтъ до Р. Х. По его словамъ, Булгаръ, именемъ Вендъ, Вентъ, въ это время переселился въ Арменію, занявши земли къ сѣверу отъ Аракса. Эта дружина переселенцевъ называлась Вехендуръ, что можетъ соотвътствовать имени Утургуровъ. Страна ихъ названа потомъ Ванандомъ. Такимъ образомъ, встрѣчаемъ одно и тоже имя вблизи Печорскаго устън на сѣверѣ (см. стр. 182) и вблизи Аракса на югѣ. Исторія Арменіи Моисея Хоренскаго, перев. Эмина. М. 1858, стр. 81, 87, 383.

Съвера). Такимъ образомъ Булгары не одно и тоже съ Гетами. Первые были жители Днъпра, вторые жители Днъстра. Но очевидно, что и тъ и другіе были Славяне, какъ ихъ и не различаютъ Византійскіе историки, ибо одинъ (Агавій) говоритъ: это Унны Котригуры, другой (Викторъ Туннуненскій) говоритъ, что это Булгары; третій (Өеофанъ) свидътельствуетъ, что это Унны и Славяне; а четвертый (Кедринъ) увъряетъ, что это были все Славяне 1.

Въ это самое время, въ концъ 5-го и въ началъ 6-го в., псторики впервые произносять и имя Славанъ. Имя это, какъ собственное у нихъ обозначаетъ только западную вътвь Славянства до верхняго Дивстра. Іорнандъ говоритъ, что восточную отрасль тахъ же Венедовъ составляли Анты, храбръйшіе изъ всьхъ, жившіе между Днъстромъ и Днъпромъ. Историкъ Прокопій къ этому прибавляєть, что надъ Уннами Утургурами, обитавшими на Азовскомъ моръ, дальнтищіе края на стверъ занимають безчисленные народы Антовъ. Горнандъ, какъ видъли, въ этихъ краяхъ помъщаетъ своихъ Акацировъ, Кутціагировъ, которые по Приску были Унны Акатиры. Такимъ образомъ селенія Антовъ и стверныхъ Унновъ совпадають. Но быть можетъ имя Антовъ книжнымъ путемъ испорчено изъ Страбоновыхъ Атмоновъ и означаетъ Монтановъ – Горцевъ или по славянски Гораловъ, къ которымъ принадлежали древніе Карпы-Хорваты, Певкины-Буковинцы и Бастарны, то есть все населеніе Карпатскихъ горъ. За Карпатами, по Птоломею, обитали Траномонтаны, или Загорцы. Съ другой стороны можно гадать, что имя Антовъ, обозначаетъ тіхъ же книжныхъ Гетовъ. Объясняютъ ихъ (Гильфердингъ) и именемъ Венетовъ. Шафарикъ даетъ имъ корень Утъ, отъ котораго, конечно, по прямой линіи ведуть свой родь настоящіе (Унны Утургуры, Вят-ичи.

Ни Прокопій, ни Іорнандъ не причисляють Унновъ къ Славянамъ, что конечно можетъ служить утвержденіемъ, что Унны были особое, не славянское племя. Прокопій говорить только, что Славяне и Анты въ простотъ нравовъ много походили на Унновъ. Намъ кажется, что оба писателя объ

<sup>1</sup> Чтенія Общ. Истор. 1872 г. Кн. IV. Изслед. г. Дринова: Заселеніе Балканскаго полуострова Славянами. стр. 91, 92, 101.

Уннахъ знали очень мало, да и то по слухамъ; а эти слухи разсказывали только о войнахъ и не касались этнографіи. Славяне и Анты были ближайшіе сосёди Византіи и свёдёнія о нихъ собрать было легче. О далекихъ Уннахъ только и можно было сказать, что на нихъ много походятъ и Славяне и Анты.

Теперь эти три имени оглашаются въ Исторіи вмѣсто прежнихъ Скиеовъ, Сарматовъ, Бастарновъ, Роксолановъ, вмѣсто Гетовъ, Карповъ, Готовъ, Уругундовъ, Ворановъ и т. д.

Въ царствованіе Юстиніана I, 527—562 г., не проходило почти ни одного года, въ который не случилось бы набъта на земли имперіи Унновъ, Славянъ и Антовъ. Они постоянно опустошали Иллирикъ, всю Фракію, Грецію - Элладу, Херсонесъ (Византійскій), всъ страны отъ Іоническаго моря и до самыхъ стънъ столицы. По словамъ Прокопія, всъ эти земли пришли въ конечное запустъніе, потому что при каждомъ такомъ нашествіи Византія теряла до 200 тысячъ жителей, или избиваемыхъ, или уводимыхъ въ плънъ. Цифра очень преувеличенная; но она показываетъ, какой страхъ и какія бъдствія распространяли эти варварскіе набъти Славянъ.

Въ первый же годъ царствованія Юстиніана Анты переправились было черезъ Дунай, но были такъ разбиты вракійскимъ воеводою Германомъ, что послъ и другіе Славяне очень боядись одного его имени. Однако это нисколько не остановило ихъ набъговъ. Преемникъ Германа Хильвудъ, самъ родомъ Антъ, кръпко удерживалъ эти набъги и самъ не разъ ходилъ за Дунай въ Славянскія земли. Въ одномъ такомъ походъ онъ и погибъ съ большею частью своего войска. Это случилось въ 534 г. Послъ того Византія оставалась совствь беззащитною со стороны Дуная и варвары трехъ именъ: Унны, Славяне, Анты свободно переходили, гдъ хотъли, эту живую границу и производили свои опустошенія по встив угламь греческаго царства. "Въ это время, говорить Прокопій, никакая мъстность, никакая гора, ни нещера, ни одинъ уголокъ Римской (Византійской) Земли не остался въ безопасности. Многимъ странамъ случалось быть опустошенными и по пяти разъ". Это говорится вообще о царствованіи Юстиніана. Обратимся къ нъкоторымъ

частнымъ событіямъ. Но прежде замѣтимъ, что всъ нашествія обозначаемыя историками именемъ Славянъ не должно смёшивать съ нашествіями Унновъ и Антовъ: Славянскіе походы принадлежали собственно обитателямъ западной стороны Карпатскихъ горъ и средняго Дуная. Набъги Антовъ разносились съ восточной стороны тахъ же горъ и изъ за нижняго Дуная. Нашествій Унновъ совершались отъ Дивировской стороны. Но видимо, что по временамъ всь эти три имени Славянь дъйствовали союзомъ, за одно, хотя, быть можеть, и обозначались однимь именемь главныхъ предводителей. Замътимъ также, что открывшаяся для исторіи своя воля Славянь и опять таки по преимуществу восточныхъ, эта своя воля не дававшая покою Византійской имперіи, показывала, что позади ихъ, въ ихъ тылу въ эту пору не существовало никакого сильнаго степняка, въ родъ Геродотовыхъ Скиновъ, которыхъ, какъ видъли, совствъ доконалъ еще Митридатъ. Послъ Митридатова Скиескаго погрома на сцену исторіи вышли Роксоланы, державшіе всю эту страну до нашествія Готовъ. При Готахъ Роксоланы изчезли, зато явились Унны, а теперь, посль Аттилы, эти самые Унны, воюють Византію рядомъ, шагъ въ шагъ, съ Славянами и Антами, слъд. они не господа Славянъ, а ихъ товарищи. Другихъ страшныхъ степняковъ, покорителей и поработителей, подлъ Славянъ не существуеть. Выдельнового ино д

Для нашей исторіи болье важны набъги Унновъ. "Въ это время (въ 540 г.), говорить историкъ Прокопій, явилась звъзда, комета, которая сперва казалась величиною съ рослаго человъка, въ послъдствіи еще больше. Ея конецъ обращенъ быль къ западу, начало къ востоку; она слъдовала за теченіемъ солнца. Когда солнце было у козерога, комета была у стръльца. Одни называли ее мечемъ—ибо она была продолговатая и съ одного конца весьма острая; другіе—бородатою. Она была видима болъе сорока дней. Свъдущіе въ этихъ дълахъ люди въ мнъніяхъ объ ней были несогласны и говорили различно о томъ, что эта звъзда предзнаменовала. Что касается до меня, то я, описывая событія, предоставляю каждому на волю судить по самымъ событіямъ."

"Немедленно за появленіемъ этой кометы, Униское войско, перешедъ ръку Истръ, наводнило всю Европу. Это самое случалось уже много разъпрежде; но столь многія, столь ужасныя бъдствія, какъ теперь, никогда не постигали людей того края. Вся страна, отъ залива Іонійскаго до самыхъ предмъстій Византіи, была опустошена варварами; въ Иллиріи взяди они тридцать два замка; городомъ Касандрією, который въ древности, сколько намъ извъстно, назывался Потидея, овладёли силою, хотя до того времени не умъли они дълать приступовъ къ укръпленнымъ городамъ. Съ захваченною добычею и со ста двадцатью тысячами пленныхъ, они пошли обратно въ свою страну, не встрътивъ нигдъ никакого сопротивленія. Въ послъдствіи много разъ вторгались они въ эти мъста, нанося Римлянамъ неисправимыя бъдствія. Они напали на Херсонисъ, сбили защищавшихъ укръпленія, и обощедъ моремъ стъну, простирающуюся до такъ называемаго залива ворвались внутрь длинныхъ стънъ, напали внезапно на находившихся внутри Херсониса Римлянъ, многихъ убили, другихъ почти всёхъ подонили. Нёкоторые изъ непріятелей въ незначительномъ числь, переправились черезъ проливъ, находящійся между Систомъ и Авидомъ, ограбили селенія въ Азін и потомъ, возвратившись въ Херсонисъ, отправились восвояси съ остальнымъ войскомъ и съ забранною добычей. При другомъ вторженін, они ограбили Иллиріянъ и Өессаловъ, хотъли напасть на Өермопиды; но какъ войско защищало крепость съ великою твердостью, то они, осмотръвъ окрестные проходы, нашли прогивъ чаянія тропинку, ведущую на гору, которая возвышается надъ Оермопилами. Затьмъ, истребивъ почти всвять Эллиновъ, кромъ жителей Пелопониса, они ушли назадъ. "

Въ 558 г. несмътная сила варваровъ заполонила Оракію, потомъ раздълилась на три полка, изъ которыхъ одинъ направился черезъ Македонію въ Элладу и прошелъ до Оермопилъ, другіе два опустошали земли на пути къ Царюграду. Этихъ варваровъ одни называютъ Уннами Котригурами, другіе Булгарами, иные говорятъ, что полчища состояли изъ Унновъ и Славянъ, иные, болъе поздніе писатели, свидътельствуютъ, что все это были Славяне, которые также и Уннами назывались (Кедринъ). Предводителемъ то-

го полчища, которое грозило раззорить самый Царьградь, быль Заверганъ или Замерганъ 1.

Въ это время при защитъ Царяграда были поставлены на ноги всъ, не только войско, но и мъщане и окрестные крестьяне. Старый Велисарій самъ принялъ начальство и успъль одольть непріятеля одною только хитростію, причемъ Заверганъ получилъ за выкупъ плънныхъ огромную сумму денегъ и отошелъ дальше къ Дунаю.

Но въ тоже время "Юстиніанъ, подагая, что Котригуры опять придутъ опустошать Оракію, не даваль отдыха вождю Утигуровъ, Сандилху, подстрекая его частыми посольствами и другими способами, во что бы то ни стало, воевать противъ Завергана. Къ увъщаніямъ императоръ присоединилъ и объщаніе, что передасть Сандилху то жалованье, какое отъ Римской державы назначено было Завергану, если только Сандилхъ одолбетъ Котригуровъ. "Сандилхъ хотя и желаль быть въ дружескихъ сношеніяхъ съ Римлянами, однакожъ такъ писалъ къ царю: "Былобы неприлично и притомъ беззаконно въ конецъ истребить нашихъ единоплеменниковъ, не только говорящихъ однимъ языкомъсъ наип, ведущихъ одинакій образъ жизни, носящихъ одну съ нами одежду, но притомъ и родственниковъ нашихъ, хотя и подвластныхъ другимъ вождямъ. При всемъ томъ (такъ какъ того требуеть Юстиніань!), я отниму у Котригуровь коней и присвою ихъ себъ, чтобъ имъ не на чемъ было ъздить, и невозможно было вредить Римлянамъ".

Однако посольства и переговоры имъли полный успъхъ. Вождь Утургуровъ вторгнулся въ Кутургурскія земли, напаль на Завергана, только что воротившагося отъ Дуная, 
и отняль у него всю добычу. По другимъ свидътельствамъ, 
почти тоже самое случилось еще прежде въ 551 г., когда 
Сандилхъ въ союзъ съ 2000 таврическихъ Готовъ тоже напаль на Кутургуровъ, захватилъ множество плънныхъ и 
тоже съ богатою добычею возвратился во-свояси. Тогда 
Кутургуры заключили съ Греками миръ, объщавшись, что

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Не онъ ли Безмірь, по росписи древнихь будгарскихь князей, которому предшествоваль Курть, быть можеть давшій имя Котригурамь. И тоть и другой по хронодогіи этой росписи совпадають и въуказанный годь.

теперь никогда не будутъ нападать на греческія земли. При этомъ нъсколько тысячь ихъ совсѣмъ ушло изъ отечества. Юстиніанъ поселилъ ихъ во Оракіи 1.

По видимому, это разсказъ объ одномъ и томъ же событіи. Треки такимъ образомъ достигли своей цѣли: для собственнаго спокойствія перессорили враговъ. Съ тѣхъ поръ, говорятъ историки, началась долговременная война между этими двумя племенами, которая привела ихъ обоихъ въ полное безсиліе и окончилась тѣмъ, что ими овладѣли Авары.

Но надо замътить, что Грековъ такъ дъйствовать надоумили Крымскіе Готы. Эти Готы, называемые Тетракситами, какъ говорено выше, стр. 326, еще въ концъ 4 въка, при вавоеваніи Уннами Воспорскаго царства, остались на своихъ мъстахъ по уговору съ своими побъдителями, Уннами Утургурами. Теперь они были уже христіанами и потому очень дружили съ Греками. Мы видъли выше, стр. 375, что въ 520-хъ годахъ Воспорскіе Унны тоже принимаютъ Христіанство, изъ-за чего у нихъ происходитъ междоусобіе и Воспоромъ овладъваютъ Греки, а Унны изчезаютъ, направляя свои силы прямо на Византію. Но повидимому, они не забывали, что Тмутороканская страна-ихъ старое владенье. Поэтому Готы, испытывая быть можеть частые набъги со стороны Унновъ и вообще опасаясь ихъ силы, стали изыскивать способы совсёмъ избавиться отъ нихъ. Съ этою целью, въ 547 г. они отправили въ Константинополь пословъ, которые на публичномъ представленіи императору Юстиніану просили только дать имъ епископа, на мъсто прежняго умершаго; но, изъ опасенія передъ Уннами, въ тайныхъ переговорахъ объясняли, что великая была бы

¹ Имя Сандилха съ его борьбою противъ Котригуровъ напоминаетъ Свънальда, Свенгельда, Свиндела нашихъ лътописей, который вытьсниль Уличей съ нижняго Днъпра къ Днъстру, стоявши три года подъ ихъ Днъпровскимъ городомъ Пересъченомъ. Свидътельство о Свинделъ находимъ въ позднъйшихъ лътописныхъ сборникахъ, которые, судя по ихъ извъстіямъ объ Оскольдъ, по видимому, пользовались весьма древними записками и могли, даже по преданію, приставить къ годамъ Игоря событіе 6 въка о Сандилхъ. Могло случиться также, что Свинделъ Игоря носилъ имя древняго Сандилха.

польза, еслибъ императоръ употребилъ стараніе всячески поддерживать вражду и ненависть между Уннами Утургурами и Кутургурами, то есть собственно между Дивиромъ п Дономъ, такъ какъ Днъпровскіе Кутургуры очень безпокопли Византію, а Донскіе и Воспорскіе, Тмутороканскіе Утургуры, не мало безпокопли самихъ Готовъ. Въ этомъ случав очень примвчательнымъ является и то обстоятельство, что Готы опасались публично объявлять свои коварныя намфренія противъ Унновъ. Это обнаруживаетъ, при византійскомъ Дворъ находились сторонники, пли друзья Унновъ, которые могли сообщать имъ надобныя свъдънія. Императоръ Юстпијанъ по происхожденію самъ былъ Славянинъ и при его Дворъ, конечно, находилось не мало Славянъ. Посольство, какъ видъли, имъло полный успъхъ и 2000 Готовъ уже помогали Утургурамъ въ войнъ противъ пхъ родичей. Common off man armariant medical for

Нътъ никакого сомнънія, что для обузданія Славянъ и особенно этихъ Унновъ, Юстиніанъ очень старался пайдти имъ общаго врага, который могъ бы не только попланить ихъ землю, но и постоянно держать ихъ подъ своимъ игомъ. Съ этою цёлью на далекомъ востокъ, гдъ то у Каспійскаго моря, заведены были переговоры съ одиниъ изъ туркскихъ кочевыхъ племенъ, Аварамп. Современникъ событія, Менандръ разсказываеть объ этомъ довольно обстоятельно, хотя пообычаю Византійцевъ и въроятно въ виду императорской и общественной цензуры не совсимы прямо. Онъ пишетъ слъдующее: "Авары (558 г.), послъ долгаго сиптанія, пришли къ Аланамъ, и просили ихъ вождя Саросія, чтобъ онъ познакомплъ пхъ съ Рпилянами. Саросій черезъ ближайшаго греческаго воеводу пэвистиль объ этомъ императора, который и позваль аварскихъ пословъ къ себъ въ Византію. Первымъ посломъ былъ нъкто Кандихъ. Представъ предъ императора, онъ сказалъ: "Къ тебъ приходитъ самый великій п сильный изъ народовъ. Племя аварское неодолимо. Оно способно легко отразить и истребить противниковъ. И потому полезно будетъ тебъ принять Аваровъ въ союзники и пріобръсть себъ въ нихъ отличныхъ защитнпковъ; но они только въ такомъ случай будутъ въ дружескихъ связяхъ съ римскою державою, если будутъ получать отъ тебя драгоцънные подарки и деньги ежегодно, и будутъ поселены тобою на плодоносной землъ".

Ясно, что здъсь дъло идетъ не о войнъ противъ Византіи, а о предложеніи ей услугь воевать противь ея враговь. Между прочимъ Менандръ объясняеть, что Императоръ по старости лътъ желая больше всего спокойствія, ръшился отразить непрінтельскую силу другимъ способомъ, не войною: "бывъ ръшительно не въ силахъ справиться съ Аварами, пошелъ другими путями, то есть рышился на обманы. "Царь говориль ръчь въ собраніи, продолжаеть Менандрь. Священный совътъ хвалилъ его проницательность. Вскоръ посланы были въ подарокъ Аварамъ цъпочки, украшенныя золотомъ, и ложа (съдалища), и шелковыя одежды, и множество другихъ вещей, которыя моглибы смягчить души, исполненныя надменности. Притомъ отправленъ былъ къ Аварамъ посланникомъ Валентинъ, одинъ изъ царскихъ мечниковъ. Ему предписано было ввести то племя въ союзъ съ Римлянами и заставить ихъ дъйствовать противъ Римскихъ враговъ. Такія мъры, по моему мнѣнію, были придуманы царемъ весьма разумно, потому что, побъдять ли Авары, или будутъ побъждены, и въ томъ и въ другомъ случав выгода будеть на сторонв Римлянь. Валентинь по прибытій къ Аварамъ отдалъ подарки и передалъ имъ все то, что было ему предписано царемъ. Авары вскоръ завели войну съ Утигурами, потомъ съ Залами, которые Уннскаго племени, и сокрушили силы Савировъ".

Судя по указанію Птоломея при повороть р. Дона жили Осилы, которые въроятно теперь называются Залы; западнъе и выше ихъ обитали Савиры, несомнънно наши Съверяне. Утигуры занимали мъсто Птоломеевыхъ Роксоланъ. Все это были Унны. Такимъ образомъ походъ Аваровъ направлялся отъ Дона къ Кіевскому Днъпру.

Укротивъ восточное Униское племя, называемое Утигурами, Авары покорили своему игу и западныхъ ихъ родичей, Котригуровъ, которыхъ, какъ выше упомянуто, вполнѣ можно признавать за Славянъ Булгаръ, жившихъ между Днъпромъ и Днъстромъ.

О борьбъ Аваровъ съ Днъстровскими Славянами одинъ отрывокъ изъ исторіи Менандра разсказываетъ слъдующее:

Владътели антскіе приведены были въ бъдственное положеніе и утратили свои надежды. Авары грабили и опустошали ихъ землю. Угнетаемые набытами непріятелей, Анты отправили къ Аварамъ посланникомъ Мезамира, сына Идаризіева, брата Келагастова, и просили допустить ихъ выкупить некоторых в пленников из своего народа. Посланникъ Мезамиръ, пустословъ и хвастунъ, по прибытіи къ Аварамъ, закидалъ ихъ надменными и даже дерзкими ръчами. Тогда Котрагигъ, который былъ связанъ родствомъ съ Аварами и подавалъ противъ Антовъ самые непріязненные совъты, слыша что Мезамиръ говоритъ надменнъе, нежели какъ прилично посланнику, сказалъ Хагану: "Этотъ ловъкъ имъетъ великое вліяніе между Антами и можетъ сильно дъйствовать противъ тъхъ, которые сколько нибудь его непріятели. Нужно убить его, а потомъ безъ всякаго страха напасть на непріятельскую землю". Авары, убъжденные словами Котрагига, уклонились отъ должнаго къ лицу посланника уваженія, пренебрегли правами, и убили Мезамира. Съ тъхъ поръ пуще прежняго стали Авары раззорять землю Антовъ, не переставали грабить ее, и порабощать murelen." a to the to made and of the beautiful and the beautiful

Объ этомъ времени сохранилось преданіе и въ нашей лътописи. Она разсказываетъ, что Обры нъкогда воевали Славнь и примучили Дулебовъ-Бужанъ, творя большое насилье ихъ женамъ. Когда случалось Обрину куда либо поъхать, онъ не запрягалъ въ телъгу лошадей или воловъ, а впрягалъ Дулебскихъ женщинъ тройкою, четверкою или и пятерикомъ, такъ и ъздилъ, куда было надо: такъ мучили Авары Дулебовъзъ.

Однако посль, въ спорахъ п переговорахъ съ Греками, Аварскій Хаганъ (Ваянъ, въ 568 г.) ни разу не хвасталъ, что онъ поработилъ Антовъ или Славянъ. Онъ напротивъ того хвастаетъ, что поработилъ Кутригуровъ и Утигуровъ, и долгое время требуетъ отъ Византіп тъхъ обычныхъ де-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Имя Дульбовь было извыстно еще въ V в. Писатель того времени Юлій Гонорій, перечисляя народы отъ Дуная до Балтійскаго моря, называетъ Сарматовъ, Бастарновъ, Карповъ, Готовъ, Дуловъ и Гепидовъ. См. Чтеп. О. И. и Др. 1847. № 5, статья Сума о Голиціи стр. 6. Приноминиъ также, что изъ рода Дуло были Болгарскіе скнязьи.

негъ, которыя при Юстиніанъ она ежегодно платила этимъ двумъ народамъ. Онъ требовалъ этихъ денегъ за всв предыдущіе годы, такъ какъ въроятно, что Греки прекратили эту дань тотчасъ же, какъ начали свое дъло Авары. Хаганъ, покоривши Унновъ, конечно, почиталъ своею собственностью всъ дани и пошлины, какія принадлежали побъжденнымъ.

Побъда надъ Утигурами по видимому была такъ славна, что ею же хвасталь передъ греческими послами на далекомъ Востокъ властитель Турковъ, почитавшій Аваровъ своими рабами, а ихъ завоеванія своими побъдами. Это было въ 576 году. Надо замътить, что Авары, туркское племя, находились въ зависимости отъ своего корня, кочевавшаго гдъ-то у Золотой горы, т. е. у Алтая. Ихъ переходъ въ Европу, по приглашенію Грековъ, освободиль ихъ отъ этой зависимости. Однако туркскіе властители по прежнему почитали ихъ своими рабами, присвоивали себъ и всъ ихъ завоеванія. Вотъ почему союзъ Грековъ съ Аварами очень не правился Туркамъ, тъмъ болье, что ими. Юстипъ далъ было слово не принимать Аваровъ, а Тиверій напротивъ въ 570 г. заключилъ съ ними миръ и отвель имъ земли для поселенія.

... Когда греческіе цослы явились къ туркскому властителю Турксаноу, онъ встратиль ихъ сладующею достопамятною рдуью, которая вполна обличаеть обычную политику византійцевь: "Не вы ли тъ самые Римляне, употребляющіе десять азыковъ и одинъ обманъ?" произнесъ Турксанов. Выговоривъ эти слова, онъ заткнулъ себъ ротъ десятью пальцами, потомъ продолжалъ: "Какъ у меня теперь во рту десять пальцевъ, такъ и у васъ, у Римлянъ, множество языковъ. Однимъ вы обманываете меня, другимъ мойхъ рабовъ Вархонитовъ. Просто сказать, лаская всв народы и обольщая ихъ искусствомъ ръчей и коварствомъ души, вы пренебрегаете имп, когда они ввергнутся въ бъду головой, а пользу отъ того получаете сами. И вы, посланники, прівзжаете ко мнъ облеченные ложью, да и самъ пославшій васъ обманщикъ. Я васъ убью, безъ малъйшаго отлагательства, сейчась же. Чуждо и несвойственно туркскому человыку лгать. Ващь же царь въ надлежащее время получить паказаніе за то, что онъ со мною ведеть річи дружественныя,

а съ Вархонитами (онъ разумъть Аваровъ), рабами моими, бъжавшими отъ господъ своихъ, заключилъ договоръ. Но Вархониты, какъ подданные Турковъ, придутъ ко миъ, котда я захочу; и только увидять посланную къ нимъ лошадиную плеть мою, убъгутъ въ преисподнюю. Коли осмълятся взглануть на насъ, такъ не мечами будутъ убиты: они будуть растоптаны копытами нашихь коней и раздавлены, какъ муравьи. Такъ знайте же это навърное, вразсуждени Вархонптовъ. Зачьмъ вы, Римляне, отправляющихся въ Византію посланниковъ монхъ ведете черезъ Кавказъ, увъряя меня, что нътъ другой дороги, по которой бы имъ ъхать? Вы для того это дълаете, чтобъ я по трудности этой дороги отказался отъ нападенія на римскія области. Однако мнъ въ точности извъстно, гдъ ръка Данапръ, куда впадаетъ Истръ, гдв течетъ Эвръ, и какими путями мои рабы Вархониты прошли въ Римскую землю. Не безъизвъстна мнв и спла ваша. Мнъ же преклоняется вся земля, начиная отъ первыхъ лучей солнца и оканчивансь предълами Запада. Посмотрите, несчастные, на Аланскіе народы, да еще на илемена Утигуровъ, которые были одушевлены безмърною бодростью, полагались на свои силы и осмълились противустать непобъдимому народу туркскому; но они были обмануты въ своихъ надеждахъ. Зато они и въ подданствъ у насъ, стали нашими рабами"!

Такимъ образомъ нашествіе Аваровъ на земли Утигуровъ и Котригуровъ положило конецъ стремленію восточнаго Славянства на Византію, а равно и на Кавказъ. Теперь безпокойными ен врагами оставались только западныя вътви Славянъ, жившія вблизи Дуная. Съ ними не со всеми могла сладить орда Аваровъ, зашедшая такъ далеко отъ своего роднаго корня и едвали получавшая отъ него новыя подкрышленія. Какъ видъли, она и не особенно слушалась своихъ восточныхъ повелителей и въроятно действовала только собственными сплами. Вотъ почему ея владычество не особенно было внушительно и для Славянъ. Утвердившись въ Паннонін, Аварскій Хаганъ послаль къ Славянскому князю Добрить и къ другимъ князьямъ съ требованіемъ, чтобъ покорились и платили ежегодную дань. Славяне такъ отвътили Аварскимъ посламъ: "Еще не родился на свътъ и не ходитъ подъ солнцемъ тотъ человикъ, который бы могъ одолить. нашу силу. Нашъ обычай отвоевывать чужія земли, а своей не отдадимъ въ неволю никому, пока есть на свътъ мечъ и война".

Такой надменный отвъть могли дать только извъстные уже намъ Карпиды-Хорваты, обитатели Карпатскихъ горъ. Не менъе хвастливо говорили и Авары. Затъмъ послъдовали ругательства и взаимныя оскорбленія и дъло окончилось тъмъ, что Аварскіе послы были убиты. Хаганъ въ ту пору такъ и оставилъ храбрецовъ въ покоъ. Намъреваясь пойдти на нихъ войною и ведя объ этомъ переговоры съ Греками, онъ объяснялъ между прочимъ, что хочетъ напасть на этихъ Славянъ еще и потому, что ихъ земля изобилуетъ деньгами, что они издавна грабили Грецію, а ихъ земля не была разворена никакимъ другимъ народомъ.

Это показываетъ, что далеко не всъ Славянскія племена подчинялись игу Аваръ, п что вообще знаменитое Аварское Царство и даже Имперія, какъ его называють нъкоторые историки, распространялось только вдоль по съверному берегу Дуная, который Авары и почитали своею границею между Византійскими и своими землями. Но эта граница нисколько не останавливала обычныхъ Славянскихъ набъговъ. Они по прежнему въ свое время переходили ее свободно и разгуливали во Өракіп, какъ у себя дома, простиран свои походы до самой Эллады. Въ то самое время, какъ владычествовали Авары, столько же владычествовали надъ Византією своими набъгами п Славяне. Они дъйствовали самостоятельно и ни отъ кого не зависимо, по этому не одинъ разъ воевали за одно съ Греками противъ Аваровъ, за одно съ Аварами противъ Грековъ, такъ точно, какъ п Авары ходили съ Славянами, противъ Грековъ и съ Греками противъ Славянъ.

Одинъ изъ историковъ, Іоаннъ Ефесскій, писавшій въ 584 г., рисуетъ тогдашнее могущество по-Дунайскаго Славинства слёдующими словами: "И до нынёшняго дня Славине живутъ, сидятъ и покоятся въ Римскихъ областяхъ безъ заботы и страха, грабя ихъ и раззоряя огнеиъ и мечемъ. Они разбогатели, пріобрели золото, серебро, табуны коней и множество оружія, которымъ научились владёть; лучше чёмъ Римляне":

Всв эти Славянскія грозы проносились главнымъ образомъ изъ древней Дакіп, съ Карпатскихъ горъ, изъ тъхъ самыхъ мъстъ, гдъ за нъсколько стольтій предъ тъмъ обитали Карпиды, Бастарны, Певкины, а потомъ Унны. Особенно страшенъ былъ восточный уголъ Карпата, гдъ по преимуществу владычествовали нъкогда одни Бастарны. Въ нашей исторіи вся эта сторона отъ истоковъ Вислы до верхняго Днъстра и Буга прозывалась Хорватією, Галицією, и искони была населена одними Славянами.

Никакихъ Нъмцевъ, кромъ Дакійскихъ Готовъ, здъсь исторія не помнитъ и ничего не говоритъ о томъ, куда вдругъ изчезли Нъмцы-Бастарны и Нъмцы-Певкины. Все, напротивъ, убъждаетъ, что этотъ край съ незапамятныхъ временъ всегда былъ Славянскимъ, что если и проходили по немъ чуждыя народности, если въ иныхъ случаяхъ онъ и ослабъвалъ народною силою, то все таки, въ другое, болъе благопріятное время, опять вставалъ и подъ другими именами прославлялъ свою Славянскую мощь и силу. Въ сущности весь этотъ Карпатскій край всегда служилъ очень надежною точкою опоры для Славянскаго разлива въ греческія земли, какъ по западной сторонъ, такъ и по восточной.

Въ этомъ восточномъ углу, за нижнимъ Дунаемъ, по Страбону, тотчасъ начиналась Гетская пустыня. И теперь, въ концъ 6 въка Греки здъшнихъ Славянъ точно также называють Гетами. Теперь ими руководить воевода Радагасть (584—594), а княземъ ихъ является Мусокій, Мусукъ, Мусакій, что по Славянски можеть означать Мужскій или мужественный. По указанію міста, і столица этого князя находилась гдё-то на верху Серета, быть можеть на усть в Быстрицы, впадающей въ Серетъ съ западной стороны, съ Карпатскихъ горъ, то есть тамъ, гдв жили Бастарны или Быстряне. Въ 593 г. Грекп, разбивши Радагаста, пошли дальше на этого Мусокія, и напали на него гді-то въ близи ръки Пасиирія (Быстрица?), въ полночь, въ расилохъ, когда Мусокій, отправляя по своему обычаю поминки по умершемъ брать, быль очень пьянъ. Онъ погибъ вмъстъ со всею своею дружиною. Однако такой случай быль устроень по-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Въ 50 парасангахъ (250 верстъ) отъ рѣки Еливакіи, которую можно признать въ нынѣшней Яломницѣ, текущей отъ Карпата въ Дунай.

средствомъ измъны одного христіанина-Гепида, жившаго у Славянъ, и очень хорошо знавшаго всъ обстоятельства, какъ надо было устроить засаду. При этомъ историки разсказывають, что передъ тъмъ Греки захватили въ плънъ нъсколькихъ Славянъ, которыхъ самыми жесточайшими муками не могли заставить, чтобъ они сказали, кто они таковы? Историки объясняють также, что Мусокій, желая дать помощь. Радагасту, отрядиль съ измённикомъ Генидомъ 30 судовъ и 150 человъкъ гребцовъ, дабы перевезти остатокъ Радагастовой дружины черезъ ръку Паспирій. Свидътельство очень важное, въ виду норманскихъ притязаній, по которому можно весьма основательно заключать, что Славяне вообще на вськъ ръкакъ, впадающихъ въ Дунай и въ Черное море, имъли по естественной необходимости свои флоты изъ ръчныхъ судовъ; что только при помощи этихъ то судовъ они и могли совершать свой внезапныя и быстрыя нашествія на греческую землю; что такіе флоты существовали еще со временъ Митридата Великаго и въ 3-мъ въкъ могли выставлять по шести тысячь или по двё тысячи военныхъ лодокъ, перевозя на нихъ примърно по 50 человъкъ военной дружины. Посль Радагаста воеваль съ Греками въ этихъ мъстахъ другой воевода именемъ Пирагастъ.

Само собою разумъется, что во время большихъ, такъ сказать, общихъ Славянскихъ нашествій на Грецію, какія случались не ръдко, и по числу войска доходили иногда до 100 тысячь, во время такихъ нашествій дружины собирались не изъ одного при-Карпатскаго угла, но со всъхъ ближайшихъ къ нему мъстъ, а особенно съ восточной стороны, съ береговъ Дибстра, Буга и самаго Дибира. Поэтому необходимо предположить, что если конные шли сухимъ путемъ, то пъшіе изъ тъхъ же ръкъ всегда отправлялись въ лодкахъ. Вотъ почему на Дунаъ и выростала внезаино несмътная сратьт.

Нътъ сомнънія, что Авары въ своихъ войнахъ съ Греками, призывали себъ на помощь и подчиненныхъ имъ Славянъ, которые, какъ хорошіе илотники, очень помогали имъ при переправахъ черезъ ръки постройкою судовъ и мостовъ. Есть свидътельство, что Авары будто бы посылали за помощью и къ далекимъ съвернымъ Славянскимъ племенамъ. Въ 591 г. импер. Маврикій, предупреждая новый набътъ Аваровъ, самъ

вышель во Оракію собирать войско. Туть попались его телохранителямъ трое Славянъ, безъ всякаго оружія и только съ одними гуслями. Ихъ схватили и стали доспрашивать, какіе они люди, откуда и зачёмъ пришли въ Греческую землю? "Мы Славяне, отвъчали гусляры. Живемъ на самомъ краю западнаго Океана. Хаганъ Аварскій прислаль къ нашимъ князьямъ богатые дары, и просиль помощи на Грековъ. Наши князья дары-то взяли, но помощи прислать не хотять. Очень трудень и очень далекь путь изъ нашей земли. Князья послали насъ сказать объ этомъ хагану. Мы сами шли. сюда 15 мъсяцевъ. А хаганъ нарушивъ посольскіе обычан, задержаль нась и домой не отпускаеть. Услыхали иы о безиврномъ богатствъ и человъколюбіи Грековъ п нашли случай уйдти отъ хагана къ вамъ. Гусли съ собою носимъ потому, что не привыкаи ходить съ оружіемъ. Да и край нашъ тихій и мирный; въ нашей сторонь ньтъ п жельза. Не умън пграть на трубахъ (по военному), играемъ на гусляхъ, и совстмъ не зная войны, любимъ музыку и почитаемъ ее лучшимъ занятіемъ". Императору очень понравились эти гусляры. Онъ угостиль ихъ на славу, много дивился ихъ дородству и кръпости тъла и однако отосладъ ихъ подъ охрану въ какой-то городъ. Были ди это настоящіе послы или только соглядатан сосъднихъ съ Греціею Славинь, неизвъстно. Последнее кажется въроятиве: Подъ такими предлогами въ качествъ гусляровъ, Славяне могли для своихъ цвлей осматривать греческую землю, чтобы знать, въ какое время безопасние сдилать набыть.

Какъ бы ни было, но въ 626 году Аварскій хаганъ съ помощью Славянъ-моряковъ осаждалъ даже самый Царьградъ. Это было извъстное нашествіе на Царьградъ персидскаго царн Хозроя вмъстъ съ Аварами и Славянами. По уговору съ хаганомъ, одна часть Славянскаго войска, въ латахъ, дъйствовала съ сухаго пути, другая же, на многочисленныхъ моноксилахъ, или лодкахъ однодеревкахъ, должна была по данному знаку напасть на столицу съ моря. Она наполнила своими однодеревками всю Гератскую II азуху, или заливъ Золотой Рогъ. Но Греки вовремя узнали объ этомъ замыслъ, предупредили враговъ, и выведя свой флотъ разгромили всъ Славянскія однодеревки, причемъ между убитыми и потопшими найдены были и трупы женщинъ. Пи-

туть также, что много помогла и наставшая въ это время буря. Кое-какъ спасшійся остатокъ вплавь пустился къ берегу и собрался въ станъ Аварскаго хагана. Но хаганъ въ негодованіи на неудачу, или быть можетъ подозрѣвая измѣну, приказалъ ихъ всѣхъ переказнить. Тогда сухопутныя Славянскія дружины, узнавъ объ этомъ звѣрствѣ, оставили хаганово войско и пошли по домамъ, отъ чего и хаганъ принужденъ былъ тоже пойдти прочь отъ города.

Это событіе и именно то важивищее обстоятельство, что безчисленный флоть однодеревокь быль уничтожень вь виду Цареградскаго храма Влахернской Богородицы, занесено тогда же въ церковныя льтописи, какъ святое и чудное дъло заступленія Богоматери, причемъ установлена была и особая въ честь ея церковная служба, которую совершають церковнымъ пъніемъ во всю ночь, стоя. Эта служба именуется Акаеисть, что значить несъдаленъ.

Намъ любопытно знать, какіе это были Славяне и откуда собрадось столько моновсилъ-однодеревокъ? Лътописцы не говорять точно, откуда прибыль этоть Славянскій флоть. Одни называють весь этоть походь Скиескимь, другіе говорять, что съ Аварами приходили Булгары, третьи упоминають только однихъ Аваровъ, наконецъ позднъйшіе, Манассія, именують Скиновь, Аваровь п Тавроскиновь. Тавроскинами въ 10-12 въкахъ прозывались по преимуществу только Русскіе Славяне. Стало быть въ этомъ имени дается покрайней мъръ свъдъніе, что однодеревки принадлежали между прочимъ и Днъпровскимъ Славянамъ. И это было очень естественно, такъ какъ восточный Славянскій край въ началь 7-го вкка находился въ зависимости у Аваровъ, видъли, былъ ими покоренъ окончательно. Во всякомъ случат, въ зависимости ди отъ Аваровъ, или по ихъ призыву и приглашенію подблить вибств добычу войны, Дивировскіе мореходы необходимо участвовали въ этомъ походъ уже по той причинъ, что Авары, замышляя нападеніе на Царьградъ, конечно, воспользовались всеми наличными средствами, находившимися у нихъ въ рукахъ или подъ рукой. Лътописецъ Манассія повъствуетъ между промимъ, что <sub>в</sub>въ это время на Грековъ возбуждены были всѣ народы, обитающіе вокругь Тавра (Крыма)... Князья непстовыхъ Тавроскиновъ, собравъ корабли съ безсмътнымъ

числомъ воиновъ, покрыли все море ладіями однодеревками. Персъ былъ подобенъ колючему скорпію, злобный Скибъ (Славяне Дунайскіе)—ядовитому змію, Тавроскиоъ—саранчъ, что ходитъ и летаетъ", то есть плаваетъ на корабляхъ.

Этотъ Аварскій походъ на Византію быль послідній. Сътой поры и самое имя Аваровъ мало по малу совсімь изчезаеть изъ исторіи. На послідяхь, этимь именемь иногда прозывають въ разныхь містахь тіхь же Славянь.

Византійскіе историки разсказывають въ следъ затемъ, что Авары были прогнаны вновь появившимся народомъ, Булгарами, пришедшимъ конечно оттуда же, откуда приходили и где нарождались все северные варвары, именно съ Меотійскихъ Болотъ.

Дъло было такъ. Кувратъ, иначе Кроватъ, князь Унногундурскій, возсталъ противъ Аваровъ и выгналъ ихъ изъ своей земли съ великимъ стыдомъ и поношеніемъ. Затъмъ онъ заключаетъ миръ съ императоромъ Иракліемъ. Это случилось въ 634 году, слъд. спустя только 8 лътъ послъ осады Царьграда и ссоры Славянъ съ Аварами за звърскую казнь ихъ соплеменниковъ.

У Кровата, государя Булгарскаго, было пять сыновей, пять Хроватовъ. Умирая, онъ завъщалъ имъ жить въ союзъ нераздъльно, грозя въ противномъ случав, что если раздълятся, то обезсильютъ и не въ состояніи будутъ защищать свою землю отъ враговъ. Но прошло не много времени, сыновья отдълились другъ отъ друга. Только старшій братъ Ватвай остался въ прежнемъ своемъ жилищъ за ръкою Дономъ.

Другой брать Котрагь (сравн. Котрагигь, который дьйствоваль съ Аварами противъ Антовъ) поселился насупротивъ, на западномъ берегу Дона, четвертый и пятый, которымъ именъ нътъ, пошли дальше, на западъ,—четвертый поселился въ Панноніи, покорился Аварамъ; пятый ушелъ въ Италію и получилъ себъ жилище въ окрестности Равенской, подъ христіанскимъ владычествомъ.

Третій брать Аспарухь поселился между ріками Днівпромь, Онгломь и Днівстромь. Этоть Аспарухь вскорів является особенно безпокойнымь сосідомь Византіп. Онь часто воеваль по Дунаю, а потомь въ 678 г. совсімь перебрался черезь ріку и поселился на южномь ея берегу, въ близи устьевъ, а на югъ до Варны. Эту страну населяли уже семь Славянскихъ племенъ, надъ которыми Аспарухъ сталъ владычествовать. Съ Цареградомъ онъ заключилъ выгодный для себя миръ, причемъ Греки объщали ему платить ежегодную дань. Такъ основалось Булгарское царство.

Очень явственно, что этотъ разсказъ записанъ въ византійскую льтопись изъ народныхъ Булгарскихъ преданій песть отголосокъ той исторіи, которая нѣкогда происходила въ восточныхъ Славянскихъ земляхъ, между Днѣпромъ п Карпатами. Преданіе это соотвътственно нашимъ преданіямъ о Ків, Щекъ и Хоривъ; о Рюрикъ, Спнеусъ п Труворъ; о пяти братьяхъ и двухъ сестрахъ Хорватскихъ и т. п.

Это преданіе очень важно и любопытно для нашей исторіи. Оно во первыхъ показываетъ, что вся область южной или Черноморской Руси, отъ Карпатъ до Днъпра и Дона, искони, съ незапамятныхъ временъ сознавала свое кровное родство или такъ сказать однородность своего происхожденія; что въ тоже время она сознавала и коренной недугъ своей жизни, илеменную раздъльность и вражду другъ къ другу, а стало быть и всъ выгоды дружнаго братства и единства.

Кроватъ называется братомъ Органы, тоже князя Унногундуровъ, который приняль крещение. И Кроватъ п Аспарухъ поминаются также въ росписи древнихъ Булгарскихъ князей, первый подълименемъ Курта, второй подълменемъ Исперика. Но можно также полагать, что ихъ имена суть пмена племенъ, которыми этп лица руководили. Можно полагать, что Кровать есть просто Хорвать, древній Кариъ-Бастариъ - Певкинъ, истинный отецъ всей страны, мужественно державшій ся независимость въ теченіи многихъ стольтій. Онъ же, по извъстію Константина Багрянороднаго, выгналь Аваровь изь той земли, въ которой потомъ самъ поселился, изъ Далмаціи. Хорваты, по его словамъ, частію совсьиь истребили Аваровь, а остальныхъ поработили, т. е. въ дъйствительности уничтожили ихъ господство по всей Славянской земль. Имя Хорватовъ, говоритъ Багрянородный, означаеть на Славянскомъ языкъ людей, великое пространство земли населяющихъ. Такимъ образомъ, отецъ Кроватъ можетъ означать все восточное плеия Славянъ до самаго Дивпра или всю южную Русскую народность, какъ особое племяси ...

Четвертый и Пятый сынъ Кровата, общаго Хорватскаго отца, ушедшіе изъ отечества въ чужія земли, есть въ самой действительности переселившіеся съ своихъ месть въ 7 векв Хорваты и Сербы.

Старшій сынъ, самый восточный изъ братьевъ, называется Ватвай. Это пия можеть быть тоже племенное или мъстное, географическое. Оно родственно Ут-ургурамъ, п Вятичамъ, даже Витичеву холму, очень важному мъсту на Днепре, которое въ 10 веке служило сборнымъ пунктомъ для всёхъ Дивпровскихъ судовъ при отправленіи ихъ въ Царьградъ. Нътъ сомежнім, что здёсь могло существовать весьна значительное Дивировское поселеніе. Кромъ того вблизи Кіева находимъ рѣку Вѣту, Вѣтову могилу, селеніе Увътичи. Самое прозвание Киева Самватъ тоже по звукамъ на половину родственно этому Вату, Вяту, Въту. Все это заставляеть полагать, что имя Ватвай есть родное въ указанныхъ мъстахъ, а въ глубокой древности оно могло распространяться, какъ мы говорили, на все восточное задивировье, п вся съверская область по теченью съверскаго Донца могла носить тоже самое имя Вятичей или Ватвай; какъ произносили Грекцата акона, акинофазій пконов зофон зопров

Противъ Ватвая, съ западной стороны Дона, собственно Дивира, жилъ Котрагъ. Съ западной же стороны этой ръки поселился и третій брать Аспарухь. Но Котрагь видимо жилъ съвернъе Аспаруха. Имя Котрагъ, напоминаетъ Кутургуровъ, Котригуровъ, да и Булгары прямо называются Котрагами. По Птоломею въ той же сторонъ, выше нижняго Дивстра, обитали Тагры. Выше, стр. 379, мы обозначили сходство Котритуровъ съ именемъ Акатировъ, Акацировъ, Котцагировъ, отъ которыхъ, по всему въроятію, осталось пия селенія Кочіеръ, вблизи города Новыя Дубоссары, гдв находятся Роги — монастыры и гора, вся изрытая пещерами, п гдъ вообще Дивстровскій берегъ представляеть много замвчательного вы топографическомъ отношеніп и показываеть, что необходимо здівсь существовали значительныя поседенія сълсамой глубокой древ-Urpacour saubtuar, sto stu 'ook para unionanies' Hautoon

Третій брать Аспарухь, жиль между Дивпромь и Дивстромь на Онглъ, т. е. на Ингулъ. Въ его имени Аспа-Рухь, Спарухъ, слышится общеславяйское имя, о которомъ говоритъ Прокопій, Споры. Оно же очень родственно древнему Роксоланскому царю Распарасану и вождю Готовъ Респу. Всв эти видоизміненія имени встрічаются на одномъ и томъ же мість, гді обиталь Булгарскій Аспарухъ.

Мненіе, объ Уральскомъ происхожденіи древнихъ Дунайскихъ Булгаръ опирается на одномъ этомъ же сказочномъ свидътельствъ византійскихъ историковъ о Кровать и разселеніи его сыновей, а главнымъ образомъ, на сившенія свъдъній и понятій о Булгарахъ Волги и о Булгарахъ Дуная. Въ сказкъ о разселении Дунайскихъ Булгаръ историки сообщають, что въ старину Булгары жили въ свверныхъ странахъ, выше Чернаго моря и при Меотисъ, въ который впадаетъ великая ръка, текущая отъ съвернаго Океана по Сарматской земль, называемая Атель (Итиль, Волга). Въ нее впадаетъ Донъ ръка, текущая съ Кавказа, отъ Иверскихъ (Грузинскихъ) воротъ-ущелій. Атель, соединившись съ Дономъ, протекаетъ дальше въ Меотиду. Изъ той же области, или изъ соединенія этихъ ръкъ, такъ какъ онъ выше Меотиса текутъ каждая особо и представляють какъ-бы вилы, течетъ ръка Куфисъ и впадаетъ въ Понтъ, въ Черное море, позади Некропилъ, подъ мысомъ, который именуется Бараньимъ Лбомъ (на южномъ берегу Крыма мысъ Аюдагъ).

Объ этой георгафіи еще Байеръ замѣтилъ, что "великое есть бѣдствіе, когда попадаемъ на авторовъ сему подобныхъ". Въ сущности это описаніе похоже на то, еслибъ кто разсказалъ, что въ Черное море течетъ великая рѣка Нева, въ которую впадаетъ р. Москва, текущая съ Кавказскихъ горъ и т. д. Вообще древнюю, Великую Булгарію помѣщали около Меотійскаго озера, подлъ рѣки Куфиса; отъ Меотійскаго залива до рѣки Куфиса; при Меотійскомъ заливѣ по тупсторону рѣки Куфиса.

Куфисомъ въ то время прозывалась р. Кубань, впадавшая дъйствительно въ Азовское море. Она же именовалась прежде Ипанисомъ, а Ипанисомъ по Геродоту назывался также и Бугъ, впадающій въ Днъпровскій Лиманъ. Уже Страбонъ замътилъ, что эти объ ръки именовались Ипанисомъ, а Плиній отнесъ къ большому заблужденію, что Ипанисъ помъщаютъ въ Азіи. Но въ странъ, гдъ протекалъ нашъ Ипанисъ Бугъ, по свидътельству Константина Багрянороднаго, протекала и ръка Куфисъ, слъд. это имя существовало и подлъ Буга, и именно рядомъ, какъ указываетъ Багрянородный. Если принять р. Атель за Дивиръ, а р. Донъ за Бугъ, то теченіе объихъ ръкъ будеть очень понятно. Онъ, соединяясь, вливаются Днъпровскимъ Лиманомъ въ Черное море, именно у Некропилъ, греческаго города, находившагося здёсь неподалеку, въ 4 миляхъ отъ Дивира. При сліяніи Буга и Дивира находился также и Мысъ Ипполаевъ, на которомъ въ древности стоялъ храмъ Деметры, и который, въ показаніи Өеофана, является уже мысомъ южнаго Крымскаго берега. Константинъ Багрянородный говорить также, что заливъ Меотиды достигаеть Некропплъ и соединяется съ ними каналомъ, что теперь называется Перекопъ. Его Куфисъ, или Кофинусъ, по всему въроятію, обозначаетъ Геродотовскую ръку Пантикацу, теперешнюю Конку, теченіе которой перемежается съ самымъ Дивиромъ. Такимъ образомъ этотъ наборъ географическихъ именъ въ сущности имъетъ весьма правильную съть, по которой выходить, что древняя Булгарія находилась въ устьяхъ Днепра, Ингульца и Буга, и занимала все Олешье, или Геродотову Илею, то есть вообще ту мъстность, которую ей указываетъ въ 6 вткъ Іорнандъ, см. стр. 330.

Послѣ всего сказаннаго гораздо правдоподобнѣе и естественнѣе заключить, что ни въ какое время Булгары съ Волги не приходили, что повѣсть объ ихъ далекомъ походѣ сочинена книжнымъ человѣкомъ, который зналъ имена значительныхъ рѣкъ восточной Европы, но не зналъ гдѣ и какъ онѣ текутъ.

Въ всякомъ случав на этой повъсти, на половину сказочной, на половину ученой, основывать ничего нельзя, особенно въ виду ясныхъ свидътельствъ, что Булгары искони обитали между Днъстромъ и Днъпромъ, именно на Бугъ, Ингулъ и Ингульцъ. Мы видъли, что по Страбону въ этой сторонъ жили Языги-Урги; Прискъ упоминаетъ здъсь же Уроговъ; Зосимъ 5 въка Уругундовъ, Агавій 6 въка Вуругундовъ; Павелъ Дьяконъ 8 въка Вургунтаибъ. Согласно этому произношенію и нынъшніе Греки называютъ Булгаръ Вургерами, Вургарами. Естественно, что отсюда же происходитъ умягченное имя Улгары, Вулгары, какъ вообще писали византійцы. Такимъ образомъ это имя

образовалось само собою въ теченін стольтій изъ древньйшаго имени Урговъ и не имьетъ ничего общаго съ именемъ Болгаръ Волжскихъ. Только позднъйшіе писатели, основываясь на сходствъ именъ. стали объяснять и происхожденіе народа съ Волгиже. И до сихъ поръ исторія Волжскихъ Болгаръ постоянно смъшивается безъ мальйшаго различія съ исторіею Дунайскихъ Булгаръ.

Передвижение этихъ Булгаръ въ концъ 7 въка съ усты Дивпра на Дунай можеть быть объяснено темь, что къ этому времени стало распространяться владычество Хозаръ, которые, какъ говорить повъсть о разселеніп сыновей Кровата, подчинили ссобъ старшаго изъ нихъ Ватвая, то-есть племя Вятичей съ Полянами и Съверянами, иначе все жилище прежнихъ Утургуровъ по восточной сторонъ Дивира. Историкъ Өеофанъ, писавшій это и писавшій въ началь 9 въка, говоритъ, что племя Ватвая съ того времени платило дань Хозарамъ и до его дней, и что Хозары овладъли страною до Чернаго моря. Аспарухъ, жившій на нижнемъ Дивиръ, повидимому не захотъль работать новому врагу, п можеть быть, опасаясь новаго нашествія въ родь Аварскаго, удалился съ своею дружиною поближе къ Византін, на Дунай, въ земли своихъ же родичей, поселившихся тамъ еще по распаденіи владычества Аттилы (см. выше стр. 368). Натъ сомнанія, что это переселеніе было даже устроено по призыву Дупайскихъ Славянъ, пожелавшихъ охранить свою независимость и отъ Грековъ и отъ сосъднихъ Славянъ и Вадаховъла он он даподай йоннотооп апад

Аспарухъ нашелъ здъсь семь Славянскихъ племенъ, а вътомъ числъ и Съверя нъ. Онъ соединилъ ихъ въ одно государство, которое вскоръ становится страшною силою для Византіи. Эти семь племенъ приводятъ на память одно обстоятельство изъ исторіи Унновъ. Въ 433 г. царь Унновъ Ругъ велъ войну противъ Амилзуровъ (Уличей), Итимаровъ (приморцевъ), Тоносуровъ (Танапты—Савиры-Съверяне), Воисковъ (изъ Галиціи) и другихъ народовъ, поселившихся на Истръ и прибъгавшихъ къ союзу съ Греками. Вотъ начальная исторія упомянутыхъ семи племенъ. Видимо, что это были бъглецы изъ русской страны, удалившіеся сюда отъ домашнихъ усобицъ еще быть можетъ во время борьбы Унновъ съ Готами. Когда теперь они передались на сторону

Грековъ, владыка Унновъ, почитавшій ихъ своими родичами или покрайней мёрё подданными, подняль на нихъ войну и у Грековъ постоянно требоваль выдачи бёглецовъ, въчислё которыхъ бывали люди царскаго рода. Припомнимъ, что именно въ этихъ мёстахъ, на нижнемъ Дунаё, и въстране, которую занялъ Аспарухъ, поселились съ своими дружинами дёти Аттилы (см. выше стр. 368). Аспарухъ такинъ образомъ занялъ только достояніе своихъ отцовъ, отчего такъ скоро и создалъ сильное государство.

Итакъ въ половинъ 6 въка политикою воспорскихъ Готовъ и византійскаго императора Юстиніана Дивировскія п Донскія племена Унновъ, т. е. древнихъ Роксоланъ, вступили другъ съ другомъ въ междоусобную войну и въ конецъ истребили свои дружины. На обезсиленныхъ собственною враждою, на нихъ были призваны еще Авары, которые въ это время конечно уже очень легко могли завладъть всвиъ краемъ, отъ Дона до Дуная. Однако покорение этихъ Унновъ было достигнуто посла долгой и упорной борьбы, особенно со стороны Дийстровскихъ Антовъ. Турецкій властитель хвалился, передъ византійскимъ посломъ, что укротиль и поработиль илемена Утигуровь и народы Алановь, то есть всю страну вокругъ Азовскаго моря до Дивпра. Можемъ изъ этого заключить, что нашествіе Аваровъ было поддержано и другими племенами этихъ Алтайскихъ Турокъ п что завоеванная Аварамп наша страна тогда-же подчинилась далекому Алтайскому Хагану между какъ сами Авары прошли за Дивиръ дальше къ Западу, гдъ по Дунаю п утвердили свое особое владычество. Въ тоже время, въ 576 г., былъ завоеванъ Турками у Грековъ п городъ Воспоръ, а слъдов. и вся Воспорская страна. Турки такимъ образомъ овладъли всеми землями, где леть за 50 передъ тъмъ господствовали одни Унны.

Непзвъстно, были ли эти Турки тъ самые Хозары, тоже Турецкое племя, которые вслъдъ за тъмъ распространяютъ свое владычество и имя въ тъхъ же мъстахъ. По всему въроятію, перемънилось только имя, но завоеватель, державшій въ своихъ рукахъ страну, былъ тотъ же самый.

По словамъ самихъ же Турокъ они раздвлялись на четыре вътви. Повидимому, та вътвь, которая утвердилась по съверозападнымъ берегамъ Каспійскаго моря и въ устьяхъ Волги, прозывалась Хозарами быть можеть по имени владыкъ всей этой страны. Припомнимъ, что Персидскій царь Хозрой Великій (532—580 г.) строиль здёсь много городовь и въ томъ числё построиль самую столицу Хозаръ на Волгъ, Балангіалъ. Такимъ образомъ имя Хозаръ могло распространиться отъ владыки Хозроя. По свидътельству Плинія (VI, 19) Скиоы Персовъ называли Хорсарами.

Надо вообще замътить, что въ устьяхъ Волги съ незапамятныхъ временъ существовало торговое гибздо, созданное конечно живыми сидами народныхъ потребностей и связей по всей окрестности Каспійскаго моря, гдъ Персы господствовали съ древнъйшаго времени. Могущество Персовъ колебалось; по временамъ приходили новые господа; но Каспійская торговля была непобъдима. Она мало по малу во всъхъ бойкихъ перекрестныхъ мъстахъ по берегамъ моря должна была создать свое особое племя, особый народъ, не принадлежавшій ни къ Персамъ, ни къ Туркамъ п ни къ какимъ подобнымъ народностямъ, а состоявщій изъ промышленниковъ и торговцевъ всъхъ окрестныхъ племенъ и государствъ. Особенно такая смъсь всякихъ народностей съ большими выгодами и удобствами для независимости могла легко гитздиться въ устьяхъ нашей Волги. Вотъ почему это Волжское торговое гнъздо никогда не могли одолъть и окончательно раззорить никакія варварскія нашествія н никакія военныя дружины. Въ этомъ мъсть завоеватель естественно уступаль силь вещей и самъ подчинялся жизненнымъ цълямъ завоеванной страны, т. е. цълямъ торговыхъ связей и сношеній.

Но зато, хотя бы и варварская, военная дружина, попадавшая въ среду купцовъ и промышленниковъ, тотчасъ пріобратала значеніе и силу, какими никогда не могла пользоваться въ своихъ степныхъ обиталищахъ. Становясь охранителемъ торга и промысла, поддерживаемая довольствомъ и богатствомъ, о на скоро выростала могущественнымъ государствомъ, способнымъ держать въ своихъ рукахъ страпу не однимъ военнымъ порабощеніемъ, но и выгодами торга и промысла.

Точно такое же гитздо существовало на Воспорт Кимиерійскомъ, гдт военная власть смтнялась много разъ, раззоряла и опустошала города, но ни въ одномъ случат не могла совствить истребить тамошняго торговаго могущества, которое снова становилось господствующимъ и всегда приводило эту власть себт же на службу. Въ такомъ порядкт, по вствить втроятностямъ проходила исторія и на устьяхъ Волги, Завоеватель и тамъ скоро становился первымъ слугою не военнаго, а по преимуществу торговаго могущества, и потому варвары-Турки, овладтвшіе страною, скоро сдтлались Хозарами—Аорсами, народомъ ярмарки, состоявшимъ изъ сибси различныхъ племенъ и народностей.

Должно полагать, что самымъ умнымъ, дѣльнымъ п спльнымъ изъ всѣхъ разноплеменныхъ промышленниковъ, владѣвшихъ устьями Волги, были Евреи. Покрайней мѣрѣ Арабы свидѣтельствуютъ, что династія Хозарскихъ владыкъ была изъ Еврейскаго племени и что всѣ знатные начальные люди были тоже Евреи.

Къ концу 7 стольтія Хозары владьють уже всею страною оть Западныхь береговь Каспійскаго моря и до Дньпра, владьють при-Кавказскою страною Кубани и Терека и Крымскимь полуостровомь, такъ что Азовское море составляеть внутреннее озеро ихъ владьній. Теперь вся эта страна именуется уже Хозарією. Самое Каспійское море тоже прозывается моремъ Хозарскимъ. Теперь въ имени Хозаріи изчезають всь имена при-Азовскихъ и при-Дньпровскихъ народностей, въ следствіе чего они изчезають и изъ Исторіи.

До половины 7 стольтія столицею Хозаріи быль городь Семендерь, нынь Тарху, откуда Хозарскіе хаганы были вытьснены нашествіемь Арабовь п перенесли свое мъстопребываніе на устье Волги, въ городь Итиль или Атель, городище котораго находится нъсколько ниже Астрахани.

По всему видимо, что главная сила Хозарскаго Государства находилась въ рукахъ промышленныхъ Евреевъ п вообще въ рукахъ торговаго сословія, которое, живя посреди кочевниковъ и подъ вліяніемъ восточнаго деспотизма, не могло образовать изъ себя сильной общины въ европейской формъ, но устроилось тоже по-Турецки, съ деспотомъ-хаганомъ во главъ, который назывался Хозаръ-Хаканъ, и власть котораго однако была во всемъ ограничена царемъ. По арабскимъ сказаніямъ 9 и 10 въка, этотъ Хозаръ-Ха-

канъ представлялъ изъ себя какую-ту правительственную святыню. Онъ жилъ особо съ своимъ дворомъ и военною свитою и очень ръдко показывался передъ народомъ. Когда онъ вывзжалъ, а это случалось въ четыре мъсяца одинъ разъ, встрвчавшійся народъ падаль ниць и поднимался только по провздв своего владыки. Доступъ къ хагану, промв нъсколькихъ ближайшихъ чиновниковъ, никому не былъ возможень, развъ только въ случат величайшей необходиности. Явившійся предъ его лице, повергался также на землю и потомъ уже вставалъ и ожидалъ повельній. Самъ царь-намъстникъ входилъ къ хагану съ босыми ногами п по какому то обряду держа въ рукахъ лучину какого то дерева, которую туть же зажигаль. Такое поклоненіе предержащей власти принадлежало къ обычаямъ древней Персін. Могущество хагана было таково, что если онъ кому изъ знатныхъ приказывалъ: поди, умри, тотъ неизмънно исполняль его волю и убиваль себя.

Арабы говорять, что достоинство хагана принадлежало одному роду, неспльному п небогатому, но который находился въ общемъ уваженіп. Наслъдникомъ умиравшаго хагана пабирали даже очень бъдныхъ людей, лишь бы они были изъ царскаго рода.

Главнымъ дъйствователемъ управленія п всей власти оставался намъстникъ-царь. Онъ судплъ народъ съ семью судьями, изъ которыхъ двое были для Мусульманъ, двое для Евреевъ, двое для Христіанъ, и одинъ для Славянъ п Руссовъ и для другихъ пдолопоклонниковъ. Можно предполатать, что эти судьи были выборные каждымъ въропсповъданіемъ особо!

Онъ предводительствоваль войсками, начиналь войну, заключаль миры, повельваль подвластными странами, рымаль всё дыла и быль вы настоящемь смыслё полнымь государемь. Кы сожально, неизвыстно какого достоинства и какыизь какихы лиць избирался этоты дыйствующій царь? Но можно полагать, что онь быль представителемь той городской и по преимуществу еврейской аристократіи, которая вы его лиць управляла государствомь. Поэтому лице самого хагана носило только обликь собственно Турецкаго владычества, которое напоминало всымь зависимымь народамь прежняго Алтайскаго владыку. Вообще вы устройствы

Хозарскаго правительства очень примътно сліяніе этихъ двухъ началъ государственной власти: одного, воспитаннаго степными кочевыми нравами, и другаго, возникшаго отъ городской промысловой торговой жизни. Первое поддерживало въ странъ страхъ восточнаго деспотизма, второе открывало терппиость и свободу въры для всъхъ ея обитателей. Царь Хозарскій, самъ бывши Іудеемъ, не даваль въ обиду никакой въры: случилось однажды, что магометане раззорили христіанскую церковь, онъ тотчась повельль разрушить минаретъ магометанскаго храма и казнить ретивыхъ проповъдниковъ своей въры. Такая справедливость въ отношенін чужой въры обнаруживаеть, что составь Хозарской народности быль не племенной, а гражданскій, смьшанный, какъ мы сказали, изъ многихъ чуждыхъ другъ другу народностей. По этому и самая народность Хозаръ, какъ особаго племени, едвали когда будетъ опредълена съ надлежащею точностью. Они были Турки, потому что большпиство населенія ихъ страны и военная сила принадлежали къ Турецкому племени. Они были Евреи, потому что это племя, хотя и составляло меньшинство, но всегда господствовало въ управленіп страною. Можно относить ихъ къ Финскому, Татарскому и къ другимъ приволжскимъ племенамъ, потому что въ устьяхъ Волги съ незапамятныхъ временъ тъснилось промышленное население отъ Финскаго Съвера.

Столица Хозаріп, городъ Итиль, быль расположень на обопхь берегахъ Волги. На западномъ берегу жилъ Хаканъ Великій, то есть Хозаръ-Хаканъ, Хаканъ-Бегъ (князь) и всв власти; на восточномъ жили только купцы разныхъ племенъ и раздичныхъ исповъданій, и находились амбары съ товарами. Эта торговая сторона города прозывалась Хазераномъ, что быть можетъ опредъляло и самое имя Хозаръ, какъ вообще торговаго сборнаго народа изъ всякихъ мъстъ и племенъ предължа прода изъ всякихъ мъстъ

Народъ жилъ въ войлочныхъ палаткахъ, подобно кочевникамъ, и въ лётнюю пору дъйствительно переселялся въ степь. Достаточные люди строили себъ хаты-мазанки изъглины и только одинъ царь жилъ въ кирпичныхъ палатахъ. Городъ охранялся постояннымъ войскомъ, въ родъ царской гвардіи, называемой Ларсія, число которой неизмънно со-

стояло изъ 12 или 10 тысячь способныхъ вонновъ. Хозарское войско уже потому было храбро, что по уставу, каждый ратникъ, побъжавшій съ битвы, лишался жизни. Сверхъ постояннаго войска, находившагося на жалованьи самого царя, всъ зажиточные и богатые обязаны были поставлять и содержать всадниковъ, сколько могутъ, по количеству своего имущества и по успъху своихъ промысловъ. Войско выступало въ походъ въ полномъ вооруженіи, съ знаменами и копьями и въ хорошихъ броняхъ. Военную добычу собирали въ дагерь: царь выбиралъ себъ, что любо, а остальное дълили между собою воины.

Могущество Хозаръ въ нашихъ южны хъ краяхъ основывалось повидимому на томъ обстоятельствъ, что отъ конца 7 до половины 9 въка обезспленная страна не была способна выставить имъ хорошаго противника. Лучшія военныя дружины ушли отъ нижняго Дивира и основали на Дунав Булгарское царство. Оставшійся Ватвай, то есть все земледъльческое населеніе принуждено было платить дань Хозарамъ. Греки съ Хозарами постоянно держали тесную дружбу. Греческіе цари вступали съ ихъ хаганами въ родство, ръшались отдавать имъ въ замужство СВОПХЪ рей или сами женились на Хозаркахъ (Юстиніанъ ІІ-й, Константинъ Копронимъ). Мы видъли, что въ 6-мъ въкъ Греки употребляли всв усилія, чтобы обуздать и по возможности совсёмъ истребить всегда опасныя для нихъ военныя дружины Днвира и Дона. Для этого были призваны Авары; для этого же поддерживалась и тъсная дружба съ Хозарами, которые послъ Турокъ сдълались господами Каспійскаго приводжскаго угла. Съ другой стороны могущество Хозаръ въ этой странѣ очень было надобно и для обузданія Персовъ, всегда тоже опасныхъ сосъдей для Закавказскихъ земель Византіи. Особенная дружба съ Хозарамп и началась по случаю войны Ираклія съ Персидскимъ Хозроемъ (626 г.), когда Авары за одно съ Славянами осаждали самый Царьградъ, и когда имя Хозаръ впервые появпдосьявь греческихь детописяхь.

Естественно предполагать, что съ той поры сами же Греки способствовали распространению и утверждению Хозарской силы не только въ Каспійскомъ углу, но и на Киммерійскомъ Воспоръ. Съ той поры нашествія Унновъ отъ Мео-

тійскихъ Болотъ совсѣмъ умолки и Византія жила покойно до перваго набѣга Руссовъ. Она цълыя сто лѣтъ (731—834 г.) не упоминаетъ въ своихъ писаніяхъ даже самое имя Хозаръ и потомъ упоминаетъ объ нихъ только по случаю постройки для ихъ же защиты крѣпости Саркела на среднемъ Дону (вѣроятно у впаденія р. Иловли).

Такимъ образомъ наставшая тишина вокругъ Меотійскихъ Болотъ, страшныхъ нѣкогда и коварныхъ, какъ товорилъ Готскій историкъ Іорнандъ, была пріобрътена коварною же, но очень успъшною политикою Византіи, всегда натравлявшей однихъ своихъ враговъ на другихъ, а теперь въ торговыхъ Хозарахъ нашедшей себъ самыхъ лучшихъ друзей и охранителей ея спокойствія.

Прошло двъсти лътъ, пока Днъпровскія и Донскія племена могли взойдти въ прежнюю силу и по прежнему стали работать на Черномъ моръ не одною торговлею, но и грозною войною.

Когда такимъ ходомъ дёлъ темная исторія нашего Днёпровскаго и Донскаго юга приближалась къ появленію Руссовъ, во множествъ народныхъ именъ провозгласилось наконецъ и собственное имя Славянъ. Это случилось еще въ началь 6-го въка. Безпрерывные набъги Славянъ на Гречеземли заставили Византійскихъ писателей обратить скія на нихъ особое вниманіе, заставили Исторію говорить объ этомъ народъ и сохранить нъсколько свъдъній о Славянскомъ бытъ, о Славянскихъ нравахъ, порядкахъ жизни, и о разныхъ случаяхъ, въ которыхъ болъе или менъе объясняется характеръ Славянства вообще. Нътъ сомнънія, что и о Славянахъ существовали значительно подробныя сказанія, какъ можно судить, напр., по отрывкамъ Исторіи Менандра, но къ сожалънію они утрачены навсегда. Точно также навсегда утрачены и тъ книжные матеріалы, изъ которыхъ Птоломей составляль свое описаніе Европейской Сарматіи, и въ которыхъ, конечно, находилось много подробностей даже о нашемъ Съверномъ Славянствъ, объ этихъ Ставанахъ и Алаунахъ. Но будемъ благодарны и тому, что записали Византійцы 6 въка.

Византійцы, хотя и называли себя Римлянами, но это не были уже тв Римляне, среди которыхъ являлись Тациты. По этому въ ихъ сказаніяхъ мы не встрътимъ такой полной и прочувствованной картины варварскаго быта, какая написана Тацитомъ о Германцахъ. Въ виду широко развившагося Цесарскаго деспотизма и его непреложныхъ послъдствій, всеобщаго развращенія и семейныхъ и гражданскам и человъчная скорбь нашла себъ въ этой картинъ сердечную отраду и потому изобразила ее съ тъмъ увлеченіемъ, какое мы испытываемъ, читая Американскіе романы Купера. Тацитъ, подобно Куперу, поэтическимъ чувствомъ понялъ сущность Германскаго варварства — эту простую первобытную, можно сказать, еще дъвственную природу человъка-варвара, то есть дикаго въ глазахъ Римской цивилизацій.

Мы отчасти видели, что и утомленные своею цивилизацією античные Греки точно также, хотя и не полной картиной, идеализировали бытъ Черноморскихъ Скиновъ, страну блаженныхъ Гипербореевъ. Нельзя не замътить, что въ самой Германской картинъ Тацита многое принадлежитъ не исключительно однимъ Германцамъ, но общимъ идеаламъ, или, такъ сказать общимъ мъстамъ лптературныхъ митній, какими греческая и римская древность украшала вообще варварскій быть малоизв'єстныхь ей народовь. И о Черноморскихъ Скивахъ она не безъ скорби писала, что это былъ народъ, въ своемъ природномъ варварствъ во многомъ стоявшій выше просвъщенныхъ Грековъ, что напр. "Правосудіе у него напечатлъно было въ умахъ, а не въ законахъ, что воровство у него было редко и считалось важнее всехъ преступленій, что золото и серебро Скивы столько же презирали, сколько прочіе смертные желали онаго. Въ пищъ п одеждъ были умъренны, не знали дорогихъ тканей, а покрывались только шкурами звърей и полевыхъ мышей. Ихъ воздержность сохраняла правоту пхъ нравовъ, потому что ничего чужаго они не домогались. Они ничего не пріобрътали, что можно было бы потерять; въ побъдахъ не искали ничего, кромъ одной славы. Вообще философская древность очень завидовала Скинской бъдности и ставила ее корнемъ всъхъ варварскихъ добродътелей, какихъ именно и недоставало образованнымъ Грекамъ. "Весьма удивительно, говоритъ Юстинъ, что природа снабдила Скиновъ встить, чего Греки не могли достигнуть долговременнымъ ученіемъ мудрецовъ и наставленіями философовъ, и при сравненіи образованныхъ нравовъ съ дикимъ ихъ варварствомъ нельзя не видъть преимущества въ этомъ послъднемъ. Въ Скинахъ гораздо больше дъйствовала неизвъстность пороковъ, чъмъ въ Грекахъ знаніе добродътели."

Такими разсужденіями и подобными замѣтками древность очень часто сопровождала свои сказанія о варварахъ. Помпоній Мела разсказываеть объ Аксіакахъ, какъ назывались 
жители Днѣстра или Буга, что они не знають воровства, 
а потому своего не стерегуть и до чужаго не касаются. Мы 
видѣли изъ сказанія Приска, (выше стр. 350), сколько похвалы заслужили обычай Унновъ.

Византійская литература впрочемъ стояла уже на другихъ основаніяхъ п въ ней меньше всего должно искать и поэтическаго чувства и художественнаго образа.

Однако и здѣсь такіе писатели, какъ Прокопій и импер. Маврикій, въ своихъ по преимуществу дѣловыхъ сочиненіяхъ, очерчивая бытъ Славянскаго варварства, не безъ сочувствін отмѣчаютъ нѣкоторыя черты, слишкомъ разительныя для пхъ современниковъ.

Надо замътить, что Проконій и Маврикій описываю тъ быть Славянь при-дунайскихъ и при-карпатскихъ, ближай-шихъ и самыхъ безпокойныхъ своихъ сосъдей. Они, какъ упомянуто, распредъляютъ ихъ на двъ вътви, или на два племени, изъ которыхъ западное было имъ извъстно подъ собственнымъ именемъ Славянъ, а восточное они называютъ Антами. Маврикій собственно говоритъ объ этой восточной вътви. Прокопію, по мъсту его пребыванія въ Италіи, извъстнъе были западные Славяне, но онъ обобщаетъ свои показанія и рисуетъ одними чертами и то и другое племя.

Первое, что обратило его особое вниманіе, и что вообще для императорскаго Грека бросалось въ глаза, это политическое устройство славянскихъ племенъ. "Славяне и Анты, говоритъ Прокопій, не повинуются единодержавной власти, и издревле держатъ управленіе народное и о своихъ пользахъ и нуждахъ разсуждаютъ и совъщаются сообща, всенародно, общественно. Такъ и во всемъ остальномъ эти на-

роды сходны между собою и живуть по уставамь, какіе у нихъ существують изстари."

"Племена Славянъ и Антовъ, пишетъ Маврикій, ведутъ образъ жизни одинаковый, пмъютъ одинакіе нравы, любять свободу и не выносять ига рабства и повиновенія. Они особенно храбры и мужественны въ своей странв и способны ко всякимъ трудамъ и лишеніямъ. Они легко переносять и жаръ и холодъ, и наготу тъла, и всевозможныя неудобства и недостатки. Очень ласковы къ чужестранцамъ, о безопасности которыхъ заботятся больше всего: провожають ихъ отъ мъста до мъста и поставляютъ себъ священнымъ закономъ, что сосъдъ долженъ мстить сосъду и идти на него войною, если тотъ, по своей безпечности, виъсто охраны, допустить какой либо случай, гдв чужеземець потерпить несчастіе". Стало быть гость, приходящій въ страну Славянъ, почитался у нихъ святынею; но здёсь должно разумъть прежде всего не простаго гостя-странника, или вообще чужаго человъка, а того гостя, съ именемъ котораго соединены были сношенія промышленныя и торговыя. Такой гость для земледъльческаго племени былъ всегда особенно дорогимъ и надобнымъ, и нътъ сомнънія, что Маврикій говорить здёсь о тёхъ Грекахъ, которые съ торговыми цълями безопасно ходили по Славянской странъ. Другимъ гостямъ очень трудно было проникать въ Славянскую глушь, какъ объ этомъ засвидътельствовалъ тотъ же писатель.

"Плѣнники у Славянъ, продолжаетъ Маврикій, не такъ какъ у прочихъ народовъ, не навсегда остаются въ рабствъ, но опредъляется имъ извъстное время, послъ котораго, взнеся выкупъ, вольны или возвратиться въ отечество, или остаться у нихъ друзьями и свободными".

"Соблюдають цъломудріе, продолжаеть Маврикій, и жены ихъ чрезвычайно привязаны къ своимъ мужьямъ, такъ что многія изъ нихъ, лишась мужей, ищутъ утъшенія въ смерти и сами себя убиваютъ, не желая влачить вдовьей жизни".

Прокопій присовокупляєть, что Славяне и Анты совсѣмъ были незлобны и нелукавы и въ простоть правовъ много походили на Унновъ:

"Они въровали въ творца молніи, и почитали его богомъ единымъ и господомъ міра. Въ жертву ему приносили воловъ и всякихъ другихъ животныхъ. Судьбы (въ греческомъ языческомъ смыслъ) совсъмъ не признавали и не приписывали ей никакой власти надъ людьми. Если въ болъзни или на войнъ предвидъли близкую смерть, то давали обътъ богу принести за спасеніе жертву, которую потомъ приносили и върили, что сохранили жизнь этою жертвою. Поклонялись также ръкамъ, нимфамъ (берегинямъ, русалкамъ) и нъкоторымъ другимъ духамъ (демонамъ), которымъ точно также жертвовали и притомъ гадали о будущемъ".

"Оба народа, говоритъ Прокопій, живутъ въ худыхъ (конечно въ сравнении съ греческими домами) порознь разсъянныхъ хижинахъ (хатахъ) и часто переселяются". "Живутъ продолжаетъ Маврикій въ дѣсахъ, при рѣкахъ, болотахъ и озерахъ, въ мъстахъ неприступныхъ. Въ жилищахъ устроивають многіе выходы для разныхь непредвидьнныхь случаевъ. Необходимыя вещи зарываютъ въ землю, ничего пзишняго не оставляють наружи и живуть, какь разбойники. Такъ какъ селенія Славянъ, замічаетъ Маврикій, всегда лежатъ при ръкахъ, которыя такъ часты (особенно по восточному берегу Днъстра), что между ними не остается никакого значительнаго промежутка, и къ тому же вся ихъ страна покрыта лъсами, болотами и тростникомъ, то обыкновенно бываетъ, что предпринимающіе противъ нихъ войну, принуждены останавливаться у самаго предъла ихъ страны, имън передъ собою одни лъса густые и неоглядныя поля, между твиъ, какъ Славяне чуютъ приближеніе непріятеля и мгновенно укрываются отъ ихъ нападенія. Для сраженія съ непріятелемъ избирають они мъста неприступныя, тёсныя и обильныя засадами (ущельями, яругами, оврагами). Часто дълають набъги, нечаянныя нападенія и различныя хитрости, днемъ и ночью, и такъ сказать, играють войною". Припомнимь здёсь, что говориль Плутархь о Бастарнахъ, см. выше стр. 301.

"Величайшее ихъ искусство состоить въ томъ, что они умъють прятаться въ ръкахъ подъ водою. Никто другой не можетъ оставаться такъ долго въ водъ, какъ они. Часто, застигнутые непріятелемъ, они дежатъ очень долго на днъ и дышатъ помощію длинныхъ тростниковыхъ трубокъ, ко-

ихъ одно отверзтіе берутъ въ ротъ, а другое высовывають на поверхность воды и такимъ образомъ укрываются не примътно въ глубинъ. Кто даже запримътитъ эти трости, тотъ, не зная такой хитрости, сочтетъ ихъ самородными. Опытные узнаютъ ихъ по отръзу или по положенію и тогда или придавливаютъ ихъ ко рту, или выдергиваютъ и тъмъ заставляютъ хитреца всплыть на верхъ".

"Въ бой ходятъ по большой части пъши и датъ никогда не носятъ, замъчаетъ Прокопій. Иные безъ рубахъ и не имъя другаго одъянія въ однихъ штанахъ вступаютъ въ сраженіе. Каждый вооружается двумя копьями-дротиками; иногда носятъ щиты весьма кръпкіе, но очень тяжелые, которые трудно переносить. Употребляютъ также деревянные луки и легкія стрълы, напитанныя очень сильнымъ ядомъ. Если раненый не приметъ веріака или другихъ лекарствъ, доставляемыхъ искусными врачами, то умираетъ. Иногда выръзывается вся рана, чтобы ядъ не разлился далъе и не заразилъ бы всего тъла".

"Никакой власти не терпять и другь къ другу питають ненависть, продолжаеть Маврикій. Оттого "незнають порядка, не сражаются соединенными силами, и не сибють показываться на мъстахъ открытыхъ и ровныхъ". Вообще Маврикій говорить, что у Славянъ и Антовъ господствовали постоянныя несогласія: чего хотвли одни, на то несоглашались другіе, и никто не хотвль повиноваться чужой власти. Руководителями ихъ были князья (царьки), которыхъ было много и они-то но видимому, были первою причиною раздоровъ и несогласій, чъмъ особенно и пользовались греки, привлекая иныхъ на свою сторону. Это мы видъли еще при Аттилъ, когда импер. Оеодосій, желая разстроить его силу, посылаль дары къ Акатирамъ, жителямъ Дивировской стороны, и приманиваль ихъ къ союзу съ Византіею, см. стр. 367.

"Оба народа, по замъчанію Прокопія, говорили однимь языкомъ, который весьма страненъ былъ (греческому) слуху, и въ наружныхъ тълесныхъ качествахъ не имъли и малъйшаго различія, всъ были дородны и членами безмърно кръпки. Тъломъ не очень бълы, волосомъ ни свътлы, ни

черны, но всё русоваты. Питались какъ и Массагеты одною сухою и простою пищею (вёроятно въ походъ больше всего сухарями и толокномъ) и сходствовали съ ними же всегдашнею нечистотою.

Однако Маврикій свидътельствуеть, что въ странъ этихъ Славанъ (онъ разумъетъ больше всего восточныхъ, Антовъ) множество всякаго скота и земныхъ произрастеній, особливо пшеницы и проса, которыя для сохраненія они ссыпа-

По другимъ свъдъніямъ открывается, что Славяне и восточные ихъ роды, Анты и Унны, не ръдко служатъ въ Греческихъ войскахъ особыми дружинами и воюютъ даже въ Италіи противъ Готовъ, подъ предводительствомъ Велисарія; что такія дружины бывали даже конныя. Однажды, въ 540 г., именно во время войны съ Готами, Велисарій пожелаль поймать живаго Гота и поручилъ это дѣло никому другому, какъ одному изъ Славянъ, которые, говоритъ Прокопій, обладали особымъ искусствомъ ловить непріятелей, спрятавшись за кустами или въ травѣ. Живя по Дунаю, они часто употребляли это искусство противъ Грековъ и другихъ своихъ сосъдей. Случалось, что Славяне появлялись на битву и въ броняхъ. Они вообще славились повсюду въ Греческой землъ, какъ искусные стрълки изъ лука: противъ меткости ихъ ударовъ ничто не могло стоять.

Само собою разумьется, что въ своихъ отважныхъ набъгахъ, они производили величайшія жестокости, которыя однако не составляли какую либо особую черту Славянскаго
характера, а принадлежали больше всего характеру въка,
потому что образованные христіане-Греки не только не
уступали въ этомъ встиъ состанимъ варварамъ, но по большой части и превосходили ихъ. Варвары выучивались у
тъхъ же Грековъ накоторымъ тонкостямъ и великой изобрътательности ихъ искусства казнить и терзать своего врага разнообразнъйшими мученіями. Варвары Славяне тоже
выръзывали изъ спины ремни, сажали на колъ, иныхъ привязывали за руки и за ноги къ четыремъ воткнутымъ въ

Чассатетовъ Прокопій совстви не различаєть оть Унновъ и почитаєть ихъ кочевыми степняками. Уннами же онъ обыкновенно называєть и Булгарь, т. е. восточныхъ Славянъ.

землю деревяннымъ снастямъ и били ихъ до смерти дубинами по головъ, или заперши въ сарай вивстъ со скотомъ, если, ополонившись, его уже невозможно было увести съ собою, сожигали и людей и скотину.

Вообще же свойство Славянской войны было таково, что Греки ни при Юстиніанъ, ни при Мавриків, не могли придумать никакихъ средствъ, дабы защитить отъ варваровъ свои границы. Юстиніанъ строилъ много краностей по Дунаю, Маврикій намірень быль за Дунаемь основать всегдашнюю военную стоянку для наблюденія за варварами. Но этоть самый замысель Маврикія показываль, что юстиніановы укръпленія не помогали, а Маврикіево дъло погибло отъ своеволія греческаго войска въ соединеніи съ придворными интригами, жертвою которыхъ былъ самъ императоръ. Укротить Славянъ очень трудно было по той причинъ, что государства у нихъ небыло, жили они особыми племенами п дружинами, каждый самъ по себъ; ни союзовъ, ни договоровъ заключать было не съ къмъ; никто за другаго не отвъчаль, а всякій, выждавь случай и собравшись съ силами, дъйствоваль по своему разсужденію и безь мальйшаго повода, какъ говорятъ Греки, не объявляя о войнъ, бросался на греческія земли и добываль себв, что было нужно. О переговорахъ, о перемиріи и вообще о какомъ либо разговорв съ непріятелемъ во время такого нападенія нельзя было п думать. Такъ, въ 551 г. Славяне произвели большой погромъ въ Имперіи, вторгнувшись дружиною только въ числъ 3000 человъкъ. Эта дружина, раздълившись на двое, въ 1800 и 1200 человъкъ, достигла въ своемъ походъ въ одну сторону, на югъ, до Эгейскаго моря, въ другую, на западъ, до Иллиріи. Разбивая на пути греческія войска, захватывая въ свои руки цълые города, она съ безчисленнымъ множествомъ плънныхъ, особенно женъ и дътей, благополучно возвратилась по домамъ. Очень въроятно, что всъ такіе набъги совершались даже при помощи и тъхъ Славянъ, которые въ это время густо уже населяли греческія земли. Все это показывало, что въ при-карпатскомъ Славянскомъ населеніи византійскіе Греки имъли своего рода нашъ Кавказъ, съ которымъ совладать даже и мирными договорами не представлялось никакой возможности, именно по отсутствію въ немъ общей единой власти. Это не были Авары, которыми руководиль въ лицѣ Хагана восточный деспотизмъ, съ которыми по этому, какъ съ особымъ государствомъ, всегда возможны были всякіе уговоры и переговоры.

Таковы были коренныя начала здёшней жизни. Они явно обозначали, что здёсь существовало множество особых в союзовь, которые управлялись сами собою и дёйствовали каждый самъ по себё. Едвали можно сомнёваться, что въ началё эти союзы были на самомъ дёлё только особые роды, жившіе на своихъ особыхъ мёстахъ и владёвшіе у себя каждый независимо отъ другихъ. На это указываетъ и роспись древнихъ Булгарскихъ князей, тщательно обозначающая къ какому роду принадлежалъ тотъ или другой князь. Родство было естественною связью первыхъ людей.

Но при-Карпатское населеніе, по видимому очень рано сложилось уже въ дружины, которыя по бытовому началу во многомъ походили на позднъйшихъ козаковъ. Само собою разумъется, что такому складу жизни во многомъ содъйствовала сама природа страны. Горы не были способны накормить человъка до-сыта и потому онъ по необходимости искалъ кормленія по сторонамъ. Наиболте прибыльный промысль въ этомъ случав представляла только война, которая и была первою основою для развитія дружиннаго козацкаго быта. Въ концъ 2 стольтія до Р. Х. здісь живутъ Бастарны, по описанію Плутарха, истые козаки. Допустимъ, что Бастарны были Германское племя, или, какъ доказываетъ Шафарикъ, Кельты, но они, какъ одно имя, подобно многимъ именамъ народовъ, изчезли безъ слъда, и на пхъ мъсть въ 6 ст. по Р. Х. живутъ одни Анты, чистые Славяне, и живутъ по описанію Маврикія точно также, какъ Бастарны. Стало быть образъ жизни здёсь не переменялся; проходили долгіе въка, покольнія выростали и смънялись другими, а положеніе дъль и обстоятельства жизни оставались одни и тъже. Исторія нисколько не измъняла ни своего хода, ни своего облика, и только въ иное время выдвигала очень впередъ какого либо героя-предводителя, даровитаго, сильнаго, отважнаго и храбраго, котораго Римляне и Греки по своимъ понятіямъ обыкновенно называли царемъ, а онъ въ сущности, въ кругу своего положенія и своихъ дъйствій, бывалъ только Богданомъ Хмельницкимъ или Сагайдачнымъ.

И по Черноморскому нашему югу отъ Дивстра до Дона, а особенно въ устъв Дивпра, гдв находилась родина чудовищныхъ для Европы Унновъ, точно также съ незапамятныхъ временъ и постоянно скоплялись козацкія дружины, по рвшительной невозможности существовать пначе, какъ только военнымъ же промысломъ. Если въ горахъ хорошаго кормленья не давала сама земля, то здъсь, въ обширныхъ степяхъ, спокойно кормиться было невозможно отъ бойкости и беззащитности самого мъста. Здъсь прочно и кръпко сидъть возможно было только въ извъстныхъ Меотійскихъ болотахъ, то есть именно тамъ, гдъ и въ послъдствіи всегда устроивались Запорожскія Съчи, или Осъки.

Здёшнія дружины, по пребыванію въ степяхь, являются предъ глазами исторіи по большей части въ обликъ азіатовъ-кочевниковъ. Но этому вёрпть вполнъ невозможно. Надо помнить, что и по нижнему теченію здёшнихъ ръкъ, а тъмъ болъе дальше къ съверу искони жили земледъльческія племена, въ послъдствіи оказавшіяся истыми Славянами. Уже отъ одного приплода въ собственномъ населенію эти племена должны были выдълять извъстный избытокъ, который необходимо искалъ дъла и корма гдъ либо внъ домашняго крова и спускался ближе къ морю въ широкія неоглядныя степи, или охотиться за звъремъ, или воевать съ степнымъ врагомъ, чистымъ кочевникомъ, отнимавшимъ дороги къ рыбной ловлъ и къ запасамъ соли въ приморскихъ мъстахъ.

Черноморская и Азовская рыбная ловля, еще со времень античныхъ Грековъ должна была неизмънно и неудержимо привлекать въ эту поморскую страну всъхъ отважныхъ рыболововъ, жившихъ выше по Бугу, по Днъпру и по Дону, должна была отдълять отъ съвернаго населенія оссбыя рыболовныя охотничьи станицы, которыя для собственной же защиты необходимо становились козаками и необходимо устроивали военныя козацкія дружины, какъ защиту своихъ промысловъ. Быть можетъ такія промышленныя цъл послужили первою основою для сбора сюда всякихъ людей и для развитія дружиннаго быта. Время отъ времени эти козацкія дружины могли выростать въ могущественные сильные союзы, которые, какъ особая народность, дълались страшными не только для сосъдей, но и для далекой Визан-

тіи. Промыслъ рыболовный и охотничій, связавши людей, выводиль ихъ потомъ на промыслъ войны, на промыслъ хитраго и внезапнаго набъга въ богатыя заморскія страны, гдъ можно было добывать не только зипуны, но и золото; можно было забирать въ плѣнъ не только женъ и дѣтей, но и такихъ людей, для выкупа которыхъ золота давалось очень много. Охота за рыбою и звѣремъ сама собою перераждалась въ охоту на Грековъ и Римлянъ, какъ и вообще на всякихъ иноземцевъ, которыми вѣдь можно было также торговать, какъ соленою и сушеною рыбою.

Исторіи извъстень быль только этоть одинь промысль нашихь южныхь дружинь. Она вовсе не поминаеть о томь, что эти дружины необходимо должны были покровительствовать всёмь другимь, такь сказать, ежедневнымь и мирнымь Черноморскимь промысламь, каковы были и земледѣліе, и рыболовство и добываніе соли въ Меотійскихъ же болотахъ; должны были необходимо защищать такіе промыслы и конечно собирать съ нихъ свою долю. Можно навѣрное полагать, что и многіе походы на Византію, какъ и въ другія Черноморскія земли Малой Азіп, начинались изъ за обидъ и притъсненій самихъ же Грековъ, о чемъ Греки обыкновенно умалчивають, но что съ ясностію выступаеть, когда дѣло разбирается подробнѣе. Пто этоть за обидъ

Какъ бы ни было, но отъ начала историческихъ въковъ военный промыслъ составляль задачу жизни всей нашей южной, приморской Украйны. Пусть исторія разсказываетъ, что здъсь обитали одни кочевники; но мы по многимъ соображеніямъ и по ея же указаніямъ за достовърное можемъ полагать, что здъсь же жили Славянскія дружины козацкаго устройства, которыя по этому самому въ Греческихъ гдазахъ всегда представлялись кочевниками и тъмъ болье, что древнимъ и вся наша страна представлялась безпредъдьною степью. Хитрости и опасности войны воспитывали въ этой Украйнъ свои добродътели и конечно свои пороки, пли свои особые нравы, которые налагали на все здышнее племи особый обликъ, во многомъ очень различный оть остальнаго славянскаго населенія. Беззавътная храбрость и отвага, уносившая этихъ Славянъ далеко за предълы ихъ страны, хитрая и коварная засада врагу, славное искусство довить дюдей живьемъ, спрятавшись гдв дибо за кустомъ

27

или въ травъ, умънье спрятаться отъ врага даже въ водъ-все это обнаруживало такую бойкость и изворотливость жизни, какую мы напрасно стали бы искать въ другихъ Славянскихъ странахъ, особенно въ лъсахъ и болотахъдалекаго съвера:

Военный промысль, способствоваль и той славь, которую прикариатскіе Славяне подь собственнымь именемь завоевали наконець у историковь 6 выка. Не будь этоть выкь такь близокь къ намь и не разскажи историки, что Анты и Славяне одинь и тоть же родь, то мы непремыно почитали бы этихь Антовь, Атмоновь Страбона, Нёмцами, тымь больше, что Анты выросли, какъ грибы, на землы Бастарновь, а Бастарны, какъ увъряють, неизмыно были Германцы.

Отъ конца 5 и до конца 7 въка прикарпатское и Черноморское племя Славянъ подъ именами Славянъ, Антовъ и Унновъ сильно безпокоитъ Византію и наконецъ отдъляеть отъ себя дружину за дружиною, переходя дальше на югъ, за Дунай, даже къ Адріатическому морю. Въ концъ 7 въка оно садится въ Греческихъ земляхъ на постоянное житье и образуетъ нъсколько особыхъ государствъ, Булгарское, Хорватское, Сербское, у которыхъ подданными являются Славяне же, давно уже занявшіе эти земли.

Само собою раждается очень въроятное предположение, что основатели этихъ Славянскихъ государствъ, дружины Булгаръ, Хорватовъ, Сербовъ, были по просту призваны Славянскимъ населеніемъ Византійской имперіи для защиты и охраны отъ ея же императорскаго правительства, что Славянское населеніе имперіи, призывая къ себъ военныя дружины, искало только своей самостонтельности и независимости отъ сосъдей-Грековъ. Историки объ этомъ ничего не знають и пишуть, что Хорватовь и Сербовь пригласиль на житье импер. Ираклій, а Булгары сами пришли, произвели, такъ сказать, нашествіе, почему они и изображаются дикимъ племенемъ кочевниковъ. Но историки никакъ не могли знать ежедневныхъ сношеній и отношеній Славянь, между собою. Тъже Хорваты, Сербы, Булгары, подъ именемъ Славянъ, Антовъ и Унновъ, нападая безпрестанно на Греческія земли, по всему въроятію во многихъ случаяхъ дъйствовали за одно съ своими родичами; которые съ давняго времени жили уже подъ властью Греческаго закона, въ Греческой странъл.

Съ другой стороны переселеніе этихъ дружинъ на помощь къ своимъ родичамъ можетъ указывать, что Славянство Греческой земли искони находило постоянную точку опоры въ тъхъ же дружинахъ, то есть вообще въ Славянскомъ населеніи При-Карпатскомъ и Черноморскомъ, откуда оно само приходило селиться на Греческой землъ и куда безсомнънія убъгало, если случались обстоятельства, что жить между Греками было невозможно.

Въ Черноморской области Днъстра, Буга и Днъпра Русская исторія изъ числа древнихъ кочевниковъ застаетъ еще неукротимыхъ Уличей, которые въ 6 въкъ называются Уннами Аулціаграми, Ултинцурами и т. под. Они живутъ внизу Днъпра. Въ 10 въкъ, кромъ другихъ городовъ, у нихъ существуетъ городъ Пересъченъ, напоминающій своимъ именемъ позднъйшую Свчу. Подъ этимъ городомъ Русскій воевода Свентелдъ сидълъ три года и едва могъ его взять, следов. въ действительности это могда быть Свча, подобная Запорожской. Послв того Уличи переселились въ мъстность между Бугомъ и Днъстромъ, то-есть отъ Днъпра передвинулись къ Западу за Бугъ. Исторію Уличей, по ихъ мъстожительству на низу Днъпра, можно начать, какъ мы упоминали, отъ Геродотовой Илеи, или Скинской Льсной земли, имя которой звучить и въ самомъ имени Уличей, какъ оно звучало въ имени Елуровъ Іорнанда, въ имени Улгаръ или Булгаръ Аспаруха и т. п.

На Днъстръ Русская исторія застаєть Тиверцовь, по древнему Тиригетовь, которыхь Льтопись прозываєть Толковинами. Слово о Полку Игоревомь тоже упоминаєть о Толковинахь, обозначая ихъ погаными, то есть язычниками, степняками, и повидимому разумья въ этомъ имени

Все это весьма основательно раскрыто въ сочинения г. Дринова: Заселеніе Балканскаго полуострова Славянами» (Чтенія О. И. и Др. 1872 г., кн. 4.). Почтенный авторъ, слъдуя установившемуся мнънію, отрицаетъ только славянство Унновъ, почитая такое мнъніе заброшеннымъ. Но указанное сочиненіе автора нъкоторыми общими своими выводами и соображеніями даетъ новыя подтвержденія именно тому мнънію, что Унны вообще были Славянское племя.

Ковуевъ, которые первые побъжали въ Игоревомъ Полку, отчего проиграна была и битва. Не обозначались ли этимъ именемъ Толковинъ вообще козацкія дружины, какими по всъмъ въроятностямъ были Бродники, Коуи, Берендеи, Черные Клобуки, превратившіеся потомъ въ Черкасовъ.

Все это сбродное, смѣшанное изъ разныхъ племенъ и народностей должно было существовать въ нашихъ степныхъ приморскихъ мѣстахъ съ незапамятныхъ временъ. Но видимо, что господствующимъ народомъ въ этомъ сбродѣ было Славянство, приходившее сюда отъ разныхъ Славянскихъ сторонъ, которое послѣ всѣхъ превратностей исторіи, претворивъ въ собственное существо все инородное, чужое, по необходимости осталось владѣтелемъ своихъ древнихъ мѣстъ и сдѣлалось извѣстнымъ уже подъ именемъ Запорожцевъ и Донцовъ, такихъ же Унновъ Кутургуровъ и Утургуровъ, такихъ же Роксоланъ съ береговъ рѣки Роси, гдѣ по большой части обитали и упомянутыя дружины Черныхъ Клобуковъ, а потомъ Черкасъ.

Charles distributions

THE RESERVE THE RESERVE THE PROPERTY OF THE PR

and the second second second

## PAABAIV.

## ПЕРВЫЕ СЛУХИ О РУССКОЙ РУСИ.

Первый набътъ Руси на Царьградъ. Проповъди Патріарха Фотія по этому случаю. Причина набъта и его послъдствія. Темные слухи о Руси на Западъ Европы. Слухи объ ней на Востокъ. Сказанія Арабскихъ писателей о странъ и народъ Русь.

"Началь царствовать въ Цареградъ царь Михаилъ и стала прозываться Русская земля". Такъ съ большою радостью написаль эти слова въ своей лѣтописи нашъ первый Лѣтописецъ, съ трудомъ отыскавши въ Греческихъ хрониграфахъ первое писаное свидътельство о родной Русской землътопа да прави правата на предостава на пре

Императоръ Михаилъ началъ царствовать въ 842 г. малольтнымъ (3-хъ льтъ), подобно нашему царю Ивану Грозному, сначала подъ опекою своей матери, царицы Өеодоры, которая оставила по себъ въчную память въ православномъ христіанскомъ мірѣ усмиреніемъ иконоборной ереси и торжественнымъ возстановлениемъ почитания св. нконъ. Съ того времени и теперь церковь празднуетъ это событіе въ неделю Православія, въ первое Воскресенье Великаго Поста, называемое соборнымъ, восхваляя всъхъ Православныхъ и произнося ананему всёмъ отступникамъ отъ Православія. Годъ за годомъ выросъ малольтный царь Михаилъ. Начались интриги и происки правителей, губивдругъ друга, захватывая въ свои руки вліяніе и власть надъ молодымъ царемъ. Царица Өеодора, послъ первыхъ же совершенныхъ убійствъ и понявъ, что ея положе-

ніе не прочно, сама добровольно удалилась отъ престола. Это случилось въ 856 году. Михаилу было всего 17 льтъ. Онъ сталъ царствовать одинъ, какъ полный самодержецъ. Объ обязанностяхъ государя онъ не имълъ ни малъйшаго понятія. Всв его помыслы и всв желанія были устремлены къ знаменитому Ипподрому, конному ристалищу, на которомъ въ толиъ придворныхъ, подобранныхъ по своимъ нравамъ и мыслямъ, онъ, самъ управляя лошадьми, очень старательно добываль себъ славу перваго лихаго навздника. Такая слава для него была дороже всего на свътъ. Поэтому Ипподромъ былъ для него своего рода государствомъ. Тамошніе порядки, уставы, правила становились для него предметами глубокихъ размышленій и самыхъ сердобольныхъ попеченій. Однажды, въ самый разгаръ этихъ игръ, приходитъ извъстіе, что Аравитяне вторгнулись въ предълы имперіи, раззоряють Азію, что тамошній воевода требуетъ немедленной помощи. Михаилъ разсвиръпълъ и съ яростію набросился на сановника, который принесъ эту въсть. "Какъ ты смъещь въ такое время говорить мий о такихъ пустякахъ? ч закричалъ онъ неистово. "Развъ не видишь, что мнъ не время, я занятъ, и долженъ совершить въ глазахъ у всъхъ зрителей самый отважный подвигъ". Ему предстояло на ристалищъ побъдить встръчника-навздника, быстротою своей скачки сбить его коней въ сторону съ побъдоноснаго срединнаго пути, на которомъ обыкновенно держались состязатели этихъ игръ.

При другомъ случав онъ показалъ себя еще лучше. Въ виду безирестанныхъ нападеній на имперію со стороны Сарацинъ, прежніе цари, для безопасности населенія, устроили на высокихъ холмахъ маяки, родъ телеграфа, на которыхъ отъ самой границы и до Царьграда, въ случав непріятельскаго набъга, сторожа зажигали огни и тъмъ давали знать о предстоявшей опасности. Въ такихъ случаяхъ населеніе собирало свои семьи, имущество, скотъ и уходило въ кръпкія мъста, или въ города. Однажды, въ то самое время, какъ Михаилъ, собирался бъгать на ристалищъ, вдругъ на близлежащемъ холмъ загорълся въстовой огонь. Императоръ пришелъ въ негодованіе. Зрълище могло разстроиться, потому что горожане въ страхъ отъ непріятеля разбъжались бы по домамъ, оставивъ Иппод-

ромъ безъ толны безчисленныхъ зъвакъ, передъ которою дарь и старался всегда показать свое искусство. Чтобы избъжать такой помъхи и на будущее время онъ совсъмъ запретилъ зажигать эти спасательные огни вблизи столицы. Герой Ипподрома, онъ конечно больше любилъ добрыхъ коней, добрыхъ конюховъ, чъмъ добрыхъ поселянъ, и всъхъ своихъ подданныхъ.

Для своихъ лошадей онъ построилъ великолъпные дворцы изъ мрамора и порфира и у всъхъ конюховъ и ъздоковъ всегда крестилъ дътей, давая имъ на зубокъ по 100, по 80 и не меньше какъ по 50 литръ золота.

Его безпутная жизнь и нечестіе доходили до полнагобезумія. Онъ собраль около себя компанію шутовъ и всякихъ весельчаковъ, назначилъ имъ въ начальники, нъкоего Грилла, назвавши его патріархомъ, а прочихъ, въ числѣ 12, митрополитами, и самъ въ томъ числъ именовалъ себя епископомъ одной области, Колоніи. Съ этимъ сонмищемъ онъ совершалъ нечестивыя службы, причемъ вмъсто пънія употреблялись сосуды, гусли, а золотые украшенные драгоциными каменьями, наполнялись уксусоми и горчицею. Не ему ли подражаль нашь Петрь, провожая своимь Всешутъйшимъ Соборомъ дальше въ древность идеи и преданія безгранично-самовольнаго византійскаго цесаризма. Однажды шествовалъ по городу крестный ходъ въ присутствіи патріарха. Царь тоже вышель ему навстрычу въ особой чудовищной скоморошеской процессіи, на ослахъ, въ особыхъ скоморошьихъ нарядахъ, представлявшихъ священныя одежды духовенства, съ пъніемъ, кривляньемъ и всякими дурачествами. Въ другой разъ царь почтительно попросиль къ себъ въ палату свою мать, царицу Өеодору, дабы приняла благословеніе отъ патріарха Игнатія, который будто бы ожидаль ее. Между тымь лицо патріарха изображаль наряженный шуть Грилль. Царица, вошедши, привытствовала Патріарха благочестивымъ земнымъ поклономъ, прося благословенія и молитвы. Гриллъ поднялся съ своего мѣста съ непозволительной шутовской выходкой и произнесъ недостойныя слова. Общій веселый сміхь придворныхь изобличилъ шутовство. Тогда оскорбленная царица прокляла нечестивато сына и предсказала ему скорую гибель.

Неимън понятія объ обязанностяхъ государя, царь Михаилъ однако очень твердо зналъ свои царскія права и по произволу осуждаль людей на казнь, не только безъ вины, но и безъ всякаго предлога къ обвиненію. Инымъ отръзываль уши, у другихъ ръзаль носы, ист. п.

Но само собою разумъется, что государство не оставалось безъ правителя и руководителя и за Михаила всъми государственными дълами распоряжался его воспитатель и дядя, державшій его въ безпутной жизни именно съ тою цълью, чтобы самому безпрекословно царствовать на самомъ дълъ.

При такомъ порядкъ внутреннихъ дълъ знаменитая имперія уронила свой подитическій въсъ и значеніе. Замътпъе всего это отразилось на дълахъ церковныхъ.

Хорошо зная что дёлается въ Царьградъ, Римскій Папа Николай, задумаль распространить свое Римское владычество и на восточную церковь и сталь посылать къ ней уже не совъты, а прямыя повельнія, и прямо выставляль себя судьею вселенной. Къ счастію для православнаго Востока въ это время на Константинопольскій патріаршій престоль возведень быль знаменитый Фотій.

По своимъ дарованіямъ, образованности и обширной учености, это быль первый и единственный человъкъ своего времени, о которомъ даже враги отзывались, что его ученость можетъ равняться только древнимъ. Но важнъйшею заслугою Фотія было его кръпкое охраненіе Православія, которое онъ вполнъ умълъ защитить отъ своеволія западныхъ мудрованій. Окружнымъ посланіемъ противъ Папы Николая онъ всенародно изобличилъ западныя неправды, вслъдствіе чего для всъхъ стало яснымъ, на сколько Западная Церковь отдълилась отъ древняго преданія и отъ Церкви Восточной.

При царѣ Михаилѣ Фотій занималъ патріаршій престоль 10 лѣтъ, съ 858 по 868. Это было самое достопамятное время въ исторіи всего Славянства. Тогда заботами и стараніями Фотія распространилась у Славянъ Христова вѣра и Славянская грамота. Славянскій первоучитель св. Кириллъфилософъ, родной братъ св. Менодія, былъ не только ученикомъ, но искреннимъ другомъ самого Фотія.

Патріарху Фотію принадлежить и первая повъсть о Руси, когда эта Русь, еще языческая и варварская, приходила

впервые громить самый Царьградь. Это случилось въ шестидесятыхъ годахъ девятаго стольтія, наши льтописи говорять, что это было въ 866 г. Но другія свидьтельства относять это событіе даже къ 860 г., а ближайшія изсльдованія раскрывають, что оно могло случиться върнье всего въ 864 г., такъ какъ въ 866 г. самъ Фотій писаль уже о крещеніи этой Руси, говоря, что не задолго до того она нападала на Царьградъ 1.

Въ этомъ 864 году Царь Михаилъ отправился было въ походъ противъ Агарянъ или Сарацынъ. Царствующій Городъ остался хотя и подъ охраненіемъ воеводы, въроятно съ небольшимъ гарнизономъ, но безъ войска и безъ флота, безъ котораго городъ, выдвинутый съ трехъ сторонъ въ море, конечно не могъ себя защитить.

Но горожане были покойны, потому что въ самомъ дъль не предвидълось никакой опасности, иначе разные телеграфы, въ родъ описанныхъ маяковъ, а также гонцы всегда вовремя дали бы знать о грозящей бъдъ. Городъ стоялъ въ серединъ царства и только съ моря открывалась Божья свободная дорога на востокъ и западъ. Но на западъ находился съ войскомъ самъ царь, а на востокъ по Черному морю дъла давно были очень тихи. Съ Хозарами, владъвшими при-Азовскими и при-Кубанскими странами, былъ постоянный миръ; съ Болгарами, что жили по Дунаю, тоже было мирно: они только что въ 860 году окрестились въ Православную Въру.

Самъ Фотій разсказываеть, что русскій набыть случился вы одинь изь прекрасныхь льтнихь дней подъ вечерь, когда "море, утихнувь, трепетно разстилало хребеть свой", доставляя варварамь пріятное и тихое плаваніе, а Грекамь готовя шумящія волны брани. Извыстно, что Царьградь стоить, какъ говорили наши старые путешественники, на три угла, двы стыны оть моря, а третья оть запада прилегаеть къ полю. Городъ расположень на семи отлогихь холмахь амфитеатромь, такъ что отовсюду представляются чудные виды на море и на противоположные берега. Острый уголь города наклоняется нысколько къ сыверу и упирается въ проливъ съ Чернаго моря, откуда

<sup>1</sup> Четыре бесъды Фотія, перев. Арх. Порфирія Успенскаго, Спб. 1864.

пришли Руссы. На этомъ углу и теперь находится Султанскій Сераль; и при Грекахъ здёсь же возвышались царскіе
дворцы и палаты. Греки очень любили море и потому ихъ
дома располагались по холмамъ въ такомъ порядкъ, чтобы
у каждаго оставался какой либо прозоръ на море, который
сосъдямъ воспрещалось даже закономъ застроивать и какъбы
то ни было загораживать. Очень естественно, что въ хорошій льтній вечеръ (въ Мав 864 года) горожане любовались красотами своего любимаго моря, не только изъ великольпныхъ палатъ, но и изъ бъдныхъ хижинъ, съ своихъ
улицъ и площадей, изъ безчисленныхъ садовъ, и даже со
стънъ самаго города, которыя опоясывали его со всъхъ
сторонътименно поуберегу морядот отпаства

"Вспомните, говориль народу святитель посль, когда гроза уже миновала,—вспомните тоть чась несносный и горькій, когда передь нашими глазами плыли варварскіе корабли, навъвавшіе что-то свирьпое и дикое и убійственное; когда они проходили передь городомь и угрожали ему, простерши свои мечи; когда вся человьческая надежда отлетьла оть человьковь, и единственное убіжище оставалось только у Бога".

Спокойный и безпечный городъ вовсе не ожидаль ничего чрезвычайнаго, какъ вдругъ въ проливъ изъ Чернаго моря на отдаленномъ горизонтъ обозначилось что-то невъдомое, которое скоро обнаружило цълую тучу варварскихъ кораблей. Порусски эти корабли назывались морскими ладъями и на самомъ дълъ были большія лодки, прилаженныя къ морскому ходу, съ мачтами и парусами. На каждой изъ нихъ помъщалось народу человъкъ по 40, по 50 и даже по 60. Пишутъ, что этихъ кораблей было двъсти — число достаточное для того, чтобы помрачить свътлый горизонтъ моря въ виду безпечнаго Цареграда. Весь городъ обезумълъ отъ страха. Всъ въ одинъ голосъ съ ужасомъ вскликнули: "Что это! Что это! что это! что это! что это! что это! что это!

Тъмъ самымъ восклицаніемъ, какъ общимъ выраженіемъ народнаго изумленія и ужаса, святитель Фотій начинаетъ и первую свою бесъду къ гражданамъ по случаю нашествія Россовъ, которую онъ въ туже ночь сказывалъ собравшемуся възхрамъчнароду. Десерт в предоставления

Изъ тъхъ обстоятельствъ, о которыхъ упоминаетъ Фотій въ своихъ двухъ бесъдахъ, видно, что Русь разсчитала такъ свое нападеніе на византійскую столицу, чтобы не можно было и опомниться. Она пришла къ ночи, вполнъ надъясь, что ночь прикроетъ все, что необходимо скрыть отъ врага, какъ напр. собственную недостаточную силу для нападенія на такой городъ; ночь же въ нъсколько разъ увеличитъ ужасъ нашествія, поспособствуетъ общему безпорядку, какой непремённо долженъ случиться отъ самой внезапности набъга. Все это удалось, какъ нельзя лучше.

Мракъ объядъ трепетные умы, говоритъ Фотій, слезы и рыданія распространились во всемъ городъ; крайнее отчаяніе обуяло всъхъ; со всъхъ сторонъ разносилась одна въсть, одинъ крикъ: "Варвары перелезли черезъ стъны! Тородъ взятъ непріятелями!" Неожиданность бъдствія и нечаянность набъга заставили всъхъ воображать и слышать только это одно.

По свидътельству Фотія, Русь изъ за самыхъ Пропилеевъ, загородныхъ воротъ, напала на красивыя предмъстія города и опустошила ихъ огнемъ и мечемъ до самой кръпости или Цареградскаго Кремля, стоявшаго на выдающемся въ море высокомъ холмъ. Она огнемъ и мечемъ опустошила и морскія пристани, распредъливъ ихъ между собою для разгрома по жребію, какъ было въ обычат у варваровъ, отмъчаетъ Фотій. Это показываетъ, что наши варвары вели свое дъло съ большимъ разсчетомъ и въ большомъ порядкъ. Затъмъ Русь быстро окружила городскія стъны и стала валить къ нимъ земляную присыпь, намъреваясь скорте перелъзть въ самый городъ "Трусость дрожью пробъжала по всему тълу и обезсилила даже и тъхъ, которымъ предоставлено распоряжаться въ опасное время," то есть конечно оставшихся начальниковъ города.

Народъ, лишенный всякой помощи и защиты, теперь помышляль только о молитвъ и наполнилъ всъ храмы. Повсюду, во всю ночь соверщалась служба: съ воздътыми руками возсылались усердныя и слезныя моленія о поми
10 ваніи. Общее несчастіе заставило раскаяться въ гръ
хахъ, образумиться и приняться за добрыя дъла.

Не встръчалось благодатнъе минуты для проповъди и поученія къ народу о гръхахъ, о всеобщемъ покаяніи, объ исправленіи своей жизни добрыми дълами.

Первую бестру, какъ мы упомянули, святитель началь словами всеобщаго ужаса: "Что это! Откуда пораженіе, столь губительное! Откуда гнтвъ, столь тяжкій! Откуда упаль на насъ этоть дальностверный и страшный перунь! Откуда нахлынуло это варварское, мрачное и грозное море? Не за гртхи ли наши все это ниспослано на насъ. Не обличеніе ли это нашихъ беззаконій, и не общественный ли это памятникъ имъ. Не доказываетъ ли эта кара, что будетъ судъ страшный и неумолимый. Не должно ли встмъ намъ ожидать, что никто не избъжитъ будущей огненной муки, когда теперь на яву никто не оставляется въ живыхъ".

Однако обличеніе въ грѣхахъ, за которые послѣдоваль этотъ Божій гнѣвъ, святитель сосредоточиваетъ главнымъ образомъ на причинахъ Русскаго набѣга. Онъ впрочемъ говоритъ намеками, для всѣхъ тогда понятными и не совсѣмъ ясными только теперь; но эти иносказанія вполнѣ свидѣтельствуютъ, въ чемъ было дѣло и насколько святитель былъ правдивъ и безпристрастенъ даже къ варварской Руси. вітранация правдивъ и безпристрастенъ даже къ варварской

Онъ нигдъ не сказалъ, что Русь явилась для простаго разбойничьяго грабежа, хотя въ такой постановкъ дъла онъ могъ бы еще съ большею силою выразить ту мысль своей проповъди, что наказанье обрушилось надъ Цареградомъ, какъ Божья кара, безъ всякой естественной причины, лишь по одному промыслу Господа, не потериъвшаго больше гръховъ народа. Напротивъ того, онъ правдиво раскрываетъ передъ всъми настоящія житейскія причины этого страшнаго событія, и въ самомъ началь своей ръчи обличаетъ жестокій и безразсудный нравъ цареградцевъ.

"Мы были избавляемы отъ бъдъ, говоритъ святитель, и не благодарили; были спасаемы, и лънились; были хранимы и презирали тъхъ, которые могли дать намъ острастку наказаніемъ". "И какъ не терпъть намъ страшныхъ бъдъ, когда мы убійственно разчитались сътъми, которые должны были намъ что-то малое, ничтожное.... Мы получали прощеніе и не миловали ближнихъ: напротивъ, какъ только избавлялись отъ тяготъвшихъ надъ нами устрашеній и опасностей, поступали съними гораздо суровъе, не помышляя ни о множествъ и тяжести собственныхъ долговъ, ни о прощеніи ихъ Спаси-

телемъ, и не оставляя сорабамъ малъйшаго долга, котораго и сравнить нельзя съ нашими долгами. Многіе и великіе изъ насъ получали свободу (изъ плъна) по человьколюбію: а мы немногихъ молотильщиковъ (провъвальщиковъ зерна) безчеловычно сдылали своими рабами. Сами обрадованные, всъхъ огорчали; сами прославленные, всъхъ безчестили; сами сильные и всъмъ довольные — всъхъ обижали, безумствовали, утолстъли, разжиръли разширились". Здъсь, хотя и идетъ бесъда какъ бы объ общихъ гръхахъ, но ен основная мысль прямо направлена къ какимъ-то частнымъ случаямъ, которые съ довольною ясностью раскрываютъ причины Русскаго набъга.

"Вы теперь плачете, продолжаеть святитель, ия съ вами плачу. Но слезы наши напрасны. Кого они могутъ утъщить теперь, когда передъ нашими глазами мечи враговъ обогряются кровью нашихъ согражданъ и когда мы, видя это, виъсто помощи имъ, бездъйствуемъ, потому что не знаемъ, что и дълать и только ударились всъ въ слезы".

"Не теперь бы надобно оплакивать себя, а всегда бы слёдовало жить поумнёе. Не теперь бы раздавать богатство, а пораньше бы удерживать себя отъ лихоимства. Не теперь бы править всенощныя и ходить на литіи, бить перси и стонать тяжко, поднимать руки и утруждать колёна, плакать заунывно и смотрёть угрюмо, не теперь, когда противъ насъ устремлены отточенныя жала смерти, — прежде надлежало всетото дёлать."

"Почему ты плачущій теперь, теперь только сталь добрь для всёхъ и во всемъ, а прежде никому ни въ чемъ не снисходилъ, но величался какъ нечистый на-руки сановникъ... Почему ты острое копье твоихъ друзей презиралъ, какъ бы мало кръпкое, а на естественное сродство (сродство вообще ближнихъ, всёхъ людей) плевалъ и вспомогательные союзы разторгалъ, какъ бъщеный, какъ озорникъ и безчеловъчный человъкъ. Часто внушалъ я вамъ: берегитесь, исправьтесь, обратитесь, не попускайте отточиться: Божію мечу и натянуться Его луку... не дукавъте съпчестнымиллюдьми". от отразилення стальные

отъ того, что походъ этихъ варваровъ схитренъ быль такъ,

что и молва не усивла предувъдомить насъ, дабы могъ ито подумать о безопасности. Мы услышали объ нихъ уже тогда, когда ихъ увидъли, хотя и отдъляли насъ отъ нихъ столькія страны и народоначальства, судоходныя ръки и пристанищныя моря. Горько мит отъ того, что я вижу народъ жестокій и борзый, смъло окружающій нашъ городъ и расхищающій его предмъстія. Онъ раззоряетъ и губить все, нивы, жилища, пажити, стада, женщинъ, дътей, старцевъ, юношей, встав поражая мечемъ, никого не милуя, ничего не щадя. Погибель всеобщая! Какъ саранча на нивъ... или, страшите, какъ жгучій зной, тифонъ, наводненіе, или не знаю что и сказать, этотъ народъ явился въ странъ нашей и стубилъ ея жителей. Ублажаю погибшихъ отъ вражьей варварской руки, ибо они, мертвые, не чувствують бъдствій, постигшихъ насъ неожиданно....

"Гдѣ теперь царь христолюбивый, продолжаетъ святитель. Гдѣ военные станы? Гдѣ оружія, машины, военные совѣты? Все это отодвинуто отъ насъ и отвлечено нашествіемъ другихъ варваровъ. Государь давно трудится за границею и съ нимъ бѣдствуетъ его воинство.... Кто же за насъ выйдетъ на брань? Кто выстроится противъ враговъ? Нѣтъ никого у насъ защитниковъ и отовсюду мы стѣснены.

"Приди ко мив сострадательный изъ пророковь (Iepeмія) и оплачь со мною Іерусалимь! Не тоть древній матерьградь одного народа, но градь всей вселенной, какую только озаряеть христіанская выра, градь древній, прекрасный, обширный, блестящій, многона селенный и роскошный! Оплачь со мною этоть Іерусалимь, еще не взятый и не падшій въ прахъ, но уже близкій къ погибели и разшатываемый подкапывающими его. Оплачь со мною царицу городовь, которая еще не отведена въ плынь, но у которой уже плынена надежда спасенія пажно.

"О Городъ-царь! Какія бъды столпились вокругь тебя! О Городь, царь едва не всей вселенной! Какое воинство ругается надъ тобою, какъ надъ рабою!—необученное и набранное изъ рабовъ. О Городъ, украшенный добычами многихъ народовъ! Что за народъ вздумалъ взять тебя въдобычу? О Городъ, воздвигшій многіе побъдные памятники послъ пораженія ратей Европы, Азіи и Ливіи! Какъ это устремила на тебя копье рука варварская и черная и

поднялась, чтобы поставить памятникъ побъды надъ тобою"? ...... И слабый, и ничтожный непріятель смотрить на тебя сурово, пытаеть на тебъ кръпость своей руки и хочетъ нажить себъ славное имя! ..... О царица городовъ царствующихъ!..... О красота и велельніе досточтимыхъ храмовъ, величіе, изящество и художественное убранство!.... О храмъ мой, святилище Божіе, святая Софія, недреманное око вселенной! Рыдайте дъвы, дщери Іерусалима. Плачьте юноши города Іерусалима. Горюйте матери. Проливайте слезы и дъти..... Плачьте о томъ, что умножились наши несчастія, и нътъ избавителя, нътъ помощника".

Святитель оканчиваеть эту бесёду, сказанную имъ въ самый разгаръ общаго несчастія, воззваніемъ, что "наконецъ настало время прибъгнуть къ Матери Слова, къ Ней—Единой Надеждъ и Прибъжнщу. Къ Ней возопіемъ, восклицаеть онъ: "Досточтимая спаси градъ твой, какъ въдаешь, Госпоже"! прадод по прадътной на прибъжнице.

"Разразилась у насъ внезапная бъда, какъ явное обличеніе насъ въ нашихъ гръхахъ, сказалъ святитель. Она совершенно не похожа на другія нападенія варваровъ: напротивъ, и нечаянность нашествія и чрезвычайная быстрота его, и безчеловъчность варварскаго народа, и жестокость его дъйствій, и свиръпость нрава, доказываютъ, что пораженіе, какъ громовая стръла, было низпослано съ неба. Эн жийни вамилок

"По истинь, гнъвъ Божій бываеть за гръхи; гроза скопляется изъ дълъ гръшниковъ... И вотъ тъ, которыхъ усмиряла самая молва о Ромеяхъ (Новоримлянахъ), тъ подняли оружіе противъ ихъ державы и ударили въ ладоши, борзясь и надъясь взять Царствующій градъ, какъ птичье гнъздо; раззорили окрестности его, истребили все до самой его кръпости, жестоко умертвили всъхъ захваченныхъ и смъло ок-Ружили городъ, сдълавшись отважными, такъ что мы не смъли и посмотръть на нихъ прямо и не робко, напротивъ разслабъли и упали духомъ отъ того самаго, отъ чего имъ повадно было воевать мужественно. Ибо эти варвары справедливо разсвиръпъли за умерщвление соплеменниковъ ихъ, и справедливо требовали и ожидали кары, равной злодъянию. Да и кто бы отважился одолъть враговъ, когда у себя дома питаетъ разрушительные раздоры и вражды, когда его собственная неразумная ярость помрачаетъ его умъ и склоняетъ убить ближняго, который быть можетъ не сдъдалъ накакой неправды.

"Народъ, до нападенія на насъ, ничьмъ не давшій себя знать, народъ не почетный, народъ, считаемый наравив съ рабами, не именитый, но пріобрътшій славу со времени похода къ намъ, незначительный, но получившій значеніе, смиренный и бъдный, но достигшій высоты блистательной и нажившій богатство несмътное, народъ, гдъ-то далеко отъ насъ живущій, варварскій, кочевой, гордый оружіемъ, -неимъющій гражданскаго устройства, ни военнаго искусства, -- такъ грозно, такъ мгновенно, какъ морская волна, нахлынуль на предълы наши и какъ дикій вепрь истребиль живущихъ здъсь, словно траву.... И какія эрълища скоплялись предъ нами!... Младенцы были разможжаемы о камни... матери, заръзываемыя или разрываемыя, умирали подлъ своихъ малютокъ... Лютость губила не однихъ людей, но п безсловесныхъ животныхъ, воловъ, коней, куръ и другихъ, какія только попадались варварамъ.... А что дълалось надъ иертвыми телами!... Речныя струи превращались въ кровь. Колодезей и водоемовъ нельзя было и отыскать, потому что они черезъ верхъ наполнены были тълами.... Мертвыя тъла загноили нивы и завалили дороги. Рощи сдълались непроходимы отъ труповъ... Пещеры были наполнены мертвецами. Горы и холмы, лощины и долины ничемъ не отличались отъ городскихъ кладбищъ. Такъ велико было пораженіе. Въ добавокъ, губительная язва, зарожденная отъ войны, перелетала съ мъста на мъсто, и заражала смертоноснымъ ядомъ все, что ни попадалось ей... Тогдашняго нашего здополучія никто не могь бы описать стихами Иліады".... ... Но извъстно, что внезапное бъдствіе было внезапно же остановлено заступленіемъ Пресвятой Богородицы. Патрі-

архъ изъ Влахерискаго храма поднялъ Ея ризу и съ крест-

нымъ ходомъ при стечени всего народа обнесъ святыню вокругъ стънъ города "Тогда помиловалъ Господь достояние свое. По истинъ эта досточтимая одежда есть риза Богоматери, говоритъ святитель. Носилась она вокругъ этихъ стънъ и непріятели, непостижимо какъ, обращали тылъ свой. Покрывала она городъ и насыпь ихъ разсыпалась, какъ по данному знаку. Пріосъняла она осажденныхъ и осада непріятелей не удавалась сверхъ чаянія... Ибо, какъ только эта дъвственная риза была обнесена по оной стънъ, варвары тотчасъ сняли осаду города и мы избавились отъ ожидаемаго плъна и сподобились нечаяннаго спасенія"....

"Неожиданно было нашествіе враговь, но нечаянно и удаленіе ихь; чрезмърно негодованіе, но неизръченна и милость; невыразимо устрашеніе ихь, но посрамительно и бъгство. Ихь привель къ намъ ихъ гнѣвъ (месть); но за ними, слъдовала Божія милость и отвратила ихъ набъгъ.... Пораженіе остановлено покаяніемъ.... Отточенный на насъмечь остановлень литіями и моленіями"..... 1.

Краснорвчіе Фотіевыхъ бесёдъ, хотя и направленное совсёмъ къ другимъ, общимъ цёлямъ, съ достаточною ясностію обнаруживаетъ, что Русскіе въ Царьградъ жили постоянно, въроятно, въ качествъ торговыхъ людей, а судя по упоминанію о молотильщикахъ, даже въ качествъ рабочихъ; они дёлали долги и въроятно за эти долги Греки безчеловъчно, какъ говоритъ святитель, оборотили ихъ себъ въ рабство. Вообще Русскихъ Греки не уважали, презирали, какъ варваровъ, обижали, какъ народъ неимъвшій силы и значенія, какъ малокръпкое копье, и не замедлили разсчитаться съ ними даже убійствомъ за какой-то малый и ничтожный долгъ. Между

<sup>1</sup> Другой современних событія, Никита въ 878 г. епископъ Пафлагонскій, въ житін патр. Игнатія, пишстъ между прочимъ слъдующее: Въ то время (860 г. Шлец. II, 47) жестокій народъ Скиоскаго племени, по имени Россы пришедши отъ Евксинскаго моря въ Стеносъ, опустошнвши на пути всъ страны и всъ монастыри, и взявши съ нихъ богатую добычу, сталъ чинить набъги и на острова, лежащіе около Византіп, граби плущество жителей и убивая людей полоненныхъ. Кромъ того, со всъмъ неистовствомъ варваровъ вторгся онъ въ монастыри патріаршіе, разграбилъ все пмущество, тамъ найденное, и взявши насильственно 23 человъка правовърныхъ, всъмъ безъ исключенія отрубилъ топорами головы на палубъ судна».

темъ Русскіе жили тамъ друзьями и держались повидимому крепко какихъ либо уговоровь и договоровь касательно своего пребыванія въ чужой землё, которые святитель обозначаеть выраженіемъ: вспомогательные союзы, говоря, что Грекъ эти союзы разторгаль, какъ бъщеный, какъ озорникъ, какъ безчеловьчный человекъ.

Такимъ образомъ остается въ ясности одно прямое дъло, что Русскіе были обижены, оскорблены неправдами Грековъ и наконець убійствомь своихь земликовь; что за все за это, а особенно за умерщвленье земляковъ они справедливо, какъ говоритъ самъ святитель, разсвиръпъли и внезапно явились отомстить свою кровь; что именно не другой водъ, а только ихъ гнавъ, ихъместь были ихъ вождемъ въ этомъ внезапномъ набъгъ: и слъдоват: историки напрасно пишутъ, что это былъ набыть разбойничій, для одного грабежа; что, наконецъ, этотъ набъгъ былъ заранъе хорошо обдумань, изхитрень, такъ что объ немь не могла предупредить никакая модва. А это все показываеть не только хорошее знакомство съ порядками Цареградской жизни, но и съ состояніемъ домашнихъ дълъ Цареграда, знакомство, которое могло существовать только при постоянныхъ сношеніяхъ съ городомъ, при постоянныхъ связяхъ съ его жителями, въ числъ которыхъ конечно не мало было и нашихъ Дивировскихъ Славанъ.

Мщенье за родную кровь составляло религію русскихъ язычниковъ и они, избравши удобное время, съ малыми силами ръшились переплыть море и успъли совершить кару достойную злодвянію, какъ выражается самъ патріархъ. Съ тою же внезапностью они и ушли, ибо хорошо знали, что долго оставаться съ 200 дадьями у города, который владаль огромнымь флотомь, было невозможно. Сдвлавши все, чего требовало мщенье, и захвативъ несмътную добычу, они поспъшили уплыть домой. Позднайшіе греческіе историки, а за ними по ихъ словамъ и добрые наши лътописцы разсказывають, что риза Богородицы была погружена патріархомъ Фотіємъ въ море, отчего сдълалась великая буря и потопила Русскіе корабли, такъ что они возвратились въ маломъ остаткъ и съ большимъ горемъ, что по возвращении въ Кіевъ быль общій плачъ.

Но мы видъли, что самъ Фотій ничего обътотомъ обстоятельствъ не сказываетъ, говоря только, что св. Ризу носили по городу и потего стънамъ самъ онъ и съ нимъ всъ до одного изъ жителей. О чудъ на моръ точно также ни слова не говорятъ и другіе не менъе достовърные историки, а судя по изображенному самимъ Фотіемъ ходу дълъ, въ то время никто бы не ръшился выйдти къ морю, и тъмъ болъе съ крестнымъ ходомъ.

Фотій, словами пророка Іеремін говориль народу: не выходите на поле и не вздите по дорогамь, пбо тамъ вездв кругомъ мечисвраговът отни стиндина жиничния стиговадо.

Такимъ образомъ разсказъ о бурв и погибели русскихъ людей, о чемъ самъ Фотій не говорить ни слова, есть поздняя греческая легенда, составленная не безъ мысли о томъ, что побъдоносные Руссы въ свою очередь воротились домой побъжденными "и во свояси съ побъженіемъ возвратишася", какъ свидътельствуетъ хронографъ, хотя и приписываемый Георгію Амартолу, но въ этомъ мъстъ принадлежащій позднему составителю, именно Симеону Логофету, писавшему около 950 г. Это позднее сочиненіе дополнявшее Амартола служило однимъ изъ главныхъ источниковъ для нашихъ лътописцевъ, чистосердечно и добродушно въровавшихъ во всякое писаное слово и потому цъликомъ выписавшихъ это изъвъстіе изъ сказаній Симеона Логофета.

Всь обстоятельства дъла, обозначенныя самимъ участникомъ въ событім, патр. Фотіемъ, напротивъ того заставляють върить одному, что Руссы, въ виду возвращенія царя съ войскомъ и флотомъ, посившили убраться по домамъ, и возвратились вы свою родную землю безъ всякой помъхи, доставши себъ славное имя и великое богатство. Вскоръ, черезъ годъ, черезъ два, они прислади въ Царьградъ пословъ просить о миръ, т. е. объ уговоръ, какъ жить въ городъ и какъ вести съ нимъ дъло, особенно торговое, о которомъ они заботились больше всего, а вийсти съ тимъ, говорять литописцы, просиди просвътить ихъ умъ Христовою Върою. Однако посвид'втельству Константина Багрянороднаго видно, что склонить Руссовъ къ миру заботились сами греки. Онъ повъствуеть: Василій при соцарствіи съ Михаиломъ, значить въ 866-867 г., щедро одаривъ Руссовъ златомъ, сребромъ н шелковыми тканями, склониль къ миру сей народъ, неукротимый, нуждый Бога и благочестія, и, посла разныхь переговоровь, заключивши прочный мирь, убъдиль его креститься. Руссы согласились даже принять отъ него поставленнаго патріархомъ архіепископа.

Все это подтверждаеть самъ Фотій въ своемъ окружномъ посланіи. Онъ пишеть между прочимье "Не только Болгарскій народъ переміния прежнее нечестіе на віру во Христа, но и тотъ народъ, о которомъ многіе многое: разсказывають, и который въ жестокости и кровопролити вся народы превосходить, оный глаголемый Рось, который, поработивъ живущихъ окрестъ него и возгордясь своими побъдами, воздвигъ руки и на Римскую (Византійскую) Имперію: и сей однако нынъ перемъниль языческое и безбожное ученіе, которое прежде содержаль, на чистую и правую Христіанскую въру, и витсто недавняго враждебнаго на насъ нашествія и великаго насилія, съ любовію и покорностію вступиль въ союзъ съ нами. И столько воспламенила ихъ любовь и ревность къ въръ, что и епископа и пастыря и Христіанское богослуженіе съ великимъ усердіемъ и тщаніемътпріяли відниковой вій

Для Русской Исторіи изъ этого приснопамятнаго событія извлекаются весьма любопытныя соображенія. Фотій ни слова не говорить о времени, когда Руссы потерпъли страшную обиду въ Цареградъ именно по случаю убійства своихъ земляковъ, какъ равно и о томъ, когда они совершили свой внезапный набъгъ. Мы не знаемъ сколько времени прошло отъ этого убійства и до набъга, который по изследованіямъ долженъ былъ случиться въ 864 г., какъ опредълено даже и въ хроникъ Амартола. Если Руссы были народъ слабый, презираемый, незначительный, неименитый, ни чтит до того времени себя не ознаменовавшій, то по встмъ этимъ причинамъ они не могли совершить свое мщение тотчасъже, т. е. въ тотъ же годъ или по крайней мъръ на другой годъ. Необходимо было собрать хорошую дружину, ибо на 200 ладьяхъ должно было помъститься по крайней мъръ 8000. человыкъ, а главное надо было выждать и увидыть въ самомъ Цареградъ благопріятный случай для набъга. Число

in the state of th

<sup>1</sup> Разговоры между пспытующимъ и увъреннымъ о православін. М. 1833, стр. 175: Поо удим см стриосло принцоптиния

ладей прямо показываеть, что Руссы вовсе не желали встрътиться съ греческимъ флотомъ. Потомъ, самая въсть объ убійствъ земляковъ никакъ не могла придти на Русь скоро; не скоро эта въсть распространилась и по волостямъ для сбора дружины. Словомъ сказать, отъ времени, когда произошло цареградское убійство, и до исполненія мести могъ пройдти не одинъ годъ. Спустя около ста лътъ послъ этого событія, Игорь собиралъ мщеніе на грековъ цълыхъ три года и особенно манилъ къ тому Варяговъ, безъ помощи которыхъ, включительно до самаго Ярослава, не происходило ни одного сколько нибудь значительнаго дъла на Русика в западать посла дала на проистем в западать посла в западат

Мы знаемъ, что родная связь Кіева съ Новгородомъ открывается съ первыхъ же шаговъ нашей исторіи и можемъ върить, что не одни кіевляне, но и новгородцы часто проживали въ Цареградъ по своимъ дъламъ. Между Новгородомъ и Кіевомъ лежала большая дорога въ Грецію, Греческій путь, по которому ходили туда не только Новгородцы, но и сами Варяги. Когда въ Кіевъ получена была въсть о Цареградскомъ влодъяніи, то мысль о помощи могла остановиться и на съверныхъ людяхъ, на Новгородцахъ, и на Варягахъ, которые, однако, по лътописи только что были изгнаны изъ Новгорода. Случилось гоже, что послъ случилось въ Новгородъ же съ Ярославомъ. Вчера дружина была изгублена, а нынче она очень бы понадобилась. Кіевская причина для призванія Варяговъ, подосивла къ Новгородской, гдв безъ Варяговъ возникла враждам несогласте, всталъ родъ на родъ. Обътпричины могли естественно образовать общее желаніе призвать опять Варяговъ, и уже на иныхъ условіяхъ, призвать ихъ себъ въ родство, какъ родныхъ защитниковъ земли, призвать ихъ княжить и владъть землею.

Какъ бы ни было, но совпаденіе двухъ такихъ событій, Кіевскаго и Новгородскаго, къ одному почти году, заставляетъ полагать, что во всякомъ случав Варяги были призваны не безъ участія Кіевлянъ, этой настоящей исконивъчной Руси, ибо эта Русь тотчасъ же воспользовалась призванными силами. Какъ оказывается, для Кіева Варяги были нужнъе, чъмъ даже для Новгорода.

Наши дътописцы, ничего уже не помнившіе объ этомъ времени, конечно не могли разсказать никакихъ подробно-

стей о главных причинах призванія и выставили лишь ту причину, какая жила по землё и въ ихъ время, и спустя нёсколько столетій после, т. е. внутренній раздорь правившихъ землею родовь, всегда призывавшихъ себе для расправы третье, властительное лице. Основное свёденіе объ этомъ времени, именно о набеге Руси на Царьградъ, они почеринули изъ Греческихъ хроникъ уже 10 и 11 века, и на этомъ основаніи разставили даже годы для домашнихъ преданій, весьма скудныхъ и голыхъ и отчасти весьма похожихъ на простыя соображенія о томъ, какъ вообще должної было ичто случиться вображенія о томъ, какъ вообще должної было ичто случиться в просты соображенія о томъ, какъ вообще

Если Греки разсуждали о Руси, что это народъ безсильный, ничтожный, если въ Цареградъ Русь испытывала на самомъ дълъ всъ невыгоды такого мивнія о себъ, то естественно, что и въ Кіевъ умиые люди давно о томъ же разсуждали и заботились, какъ бы укръпить свою силу, да охранить свои торговыя и другія сношенія съ Царьградомъ; какъ бы заставить Грека, чтобы онъ уважаль народныя права незамътной, незнатной и неименитой Руси. Подчинясь до того времени и платя дань Хозарскому Кагану, Русь видно ничего не пріобрътала отъ этого подчиненія, тъмъ болье, что Хозары въ это время все больше слабъли и не были уже способны защищать выгоды своихъ данниковълотителя плато визмучил вибра законовитости сто ож законовъзсительной спользови своихъ данниковълотителя плато визмучил вибра законовительной сто ож законовъзсительной спользови своихъ данниковълотительной платови своихъ данниковъзсительной спользови своихъ данниковъзсительной платови своихъ данниковъзсительной платови своихъ данниковъзсительной своихъ данниковъзсительном

Хозарская власть надъ Кіевомъ въ теперешнее время походила на Татарскую власть надъ Москвою въ концъ 15 въка. Между тэмъ для Руси особенно дороги были отношенія къ Греціи, очень важенъ быдь вопрось о томъ, какъ устроиться съ Царьградомъ, чтобы жить у него не изъ мидости только, какъ живутъ нищіе; а на твердыхъ и нерушимыхъ основаніяхъ народнаго права. Грекъ, какъ видели, презиралъ Русскаго, допускалъ его къ себъ, какъ нищаго, п при первомъ случав какой либо ссоры и неудовольствій, не только прогоняль его, но даже почиталь своимъ неотъемлемымъ правомъ раздилаться съ нимъ, какъ съ недостойнымъ рабомъ, посредствомъ убійства, ибо по греческому закону убійство раба за дело не считалось ни вочто. Русскій вовсе не думаль о себь, что онь рабь льстивому Греку, и изыскиваль способы, какъ бы это доказать ему. Своими сплами, по преимуществу земледъльческими, по пре-

имуществу сторговыми и продысловыми, ибо военныхъ дружинь давно уже не было, онъ этого достигнуть не могь. Тре бовалось добыть силу, свойственную такому двлу. Такая сила находилась вы то время только у Варяговъ, на Балтійскомъ Поморьь. Кого собственно разумьли наши льтописи подъ пменемъ Варяговъ, мы уже объ этомъ говорили выше стр. 137. Възчисле ихъ могли быть и Скандинавы, но не они составляли корень того Варяжства, которое съ давнихъ временъ было извъстно всей Русской странь, какъ свой братъ. Когда, сильно оскорбленные Греками, Кіевляне сильно заговорили о томъ, какъ быть, то, осматриваясь кругомъ, они ни на комъ другомъ и не могли остановить своихъ мыслей, какъ только на этихъ Варягахъ, на старыхъ знакомцахъ и на старыхъ владыкахъ ствернаго Русскаго края, которые и сами, для собственной торговли, тоже должны были не мало заботиться объ устройствъ правильныхъ и независимыхъ сношеній съ Цареградомъ. И для самихъ Варяговъ очень требовалось прочистить Греческій Девпровскій путь отъ Греческой тесноты.

При ихъ помощи мщеніе: надъ Цареградомъ было совершено блистательно. Оно-то и повело къ устройству лучшихъ отношеній съ Греками. Греки увидѣли, что Русью презирать болѣе невозможно и постарались привлечь ее къ прочному миру, водворивъ даже Христіанство въ Кіевъ. Стало быть, произошло то, чего Русь добивалась. Она желала народныхъ правъ, желала признанія за нею той народной самостоятельности, безъ которой невозможны были ся сношенія съ Цареградомъ. Своимъ набъгомъ она нажила себъ у Грековъ славное имя, т. е доказала имъ, что съ этой поры она независимая и самостоятельная народность, способная возстановить свои нарушенныя права надлежащимъ возмездіемъ. 1934 Пошън півотжо хонюци семомукацию силоздя

Однако набътъ если и былъ началомъ новыхъ связей съ Греками, то онъ точно также былъ концомъ многихъ предшествовавшихъ событій. Въ исторіи съ неба ничего не падаетъ. Очень въроятно, что Русь съ давнихъ временъ добивалась свободнаго торга въ Цареградъ, т. е. свободнаго
въ томъ смыслъ, чтобы Греки принимали ее, какъ и всъхъ
другихъ, доставляли бы ей необходимыя средства и удобства для тамошняго пребыванія, безъ которыхъ нельзя быть.

Мы видъли, что о правильномъ торгъ очень хлопоталь еще въ 5 въкъ Аттила и его дъти, которые въ этомъ отношеніи, по всъмъ видимостямъ, были дъды и прадъды и нашихъ Кіевлянъ и Балтійскихъ Славянъ-Варяговъ.

Весьма важное свидътельство, намекающее на подобныя старанія Руси устроить свои Цареградскія дъла еще въ началь 9 въка, встръчается въ Западныхъ Лътописяхъ.

Въ 839 г. Греческій императоръ Өеофиль, отецъ извъстнаго намъ Михаила, послалъ посольство къ Германскому императору Людовику Благочестивому, въ Ингельгеймъ (на Рейнъ, недалеко отъ Майнца), прося о помощи противъ Агарянъ-Сарацыновъ. Вмъсть съ послами онъ отправиль нъкіихъ мужей, называвшихъ себя Росъ, которые прівзжали въ Царьградъ отъ своего царя Хакана для заключенія съ Греками дружбы. Өеофилъ просилъ Людовика, чтобы этимъ людамъ была оказана всякая помощь и возможность возвратиться домой, черезъ Германію, такъ какъ путь, по которому они пришли въ Царьградъ, лежитъ между варварами, людьми самыми жестокийй; и вхать по немъ очень онасно. Людовикъ, придежно испытывая настоящую причину прихода этихъ людей, узналъ что они изъ народа С веоновъ и заподозридъ нашихъ Россовъ въ шпіонствъ. Онъ вельль ихъ задержать, пока точно не откроется, съ какимъ намъреніемъ они пришли, и увъдомиль объ этомъ Өеофила, написавши, что изъ дружбы къ нему, онъ охотно дастъ имъ пособіе и отправить ихъ безопасно въ ихъ землю, если только найдется къ тому возможность и не окажутся они измънниками, соглядатаями. Въ противномъ случат, онъ хотъль снова доставить ихъ въ Царьградъ.

Извъстно, что норманисты въ этомъ неясномъ свидътельствъ находятъ весьма твердое основание для доказательствъ о шведскомъ происхождении нашей Руси.

Но почему Россы были заподозрѣны фальшивыми людьми? Объ нихъ узнали, что они Свеоны-Шведы. Но какимъ образомъ узнали, кто объ этомъ сказалъ? И почему не узнали объ этомъ съ разу, какъ только Россы пришли въ Ингельгеймъ? Со Шведами Людовикъ былъ уже хорошо знакомъ. Въ 823 г. онъ посылалъ въ Швецію нарочныхъ пословъ "для точнаго изслъдованія этого края". Шведы въ 829 г. присылали къ Людовику пословъ, желая принять Христову въру, и

по этому случаю къ нимъ былъ отправленъ учитель. Ясно, что Россы-Шведы должны быть узнаны тотчасъ, какъ толь-ко явились къ Людовику. Между тъмъ возникаетъ странное подозръніе, начинается разысканіе, при которомъ могло случиться, что эти Росы, поясняя свое мъстожительство, сказали, что они Славяне и живутъ по сосъдству съ Свеонами; что чиновникамъ Людовика изъ этихъ двухъ именъ болье подходящимъ и болье знакомымъ показалось одно — Свеоны.

Допустимъ, что въ самомъ дълъ это были Шведы, съ собственнымъ своимъ именемъ Росъ, какъ того хотълъ Шлецеръ, доказывая, что и царь ихъ Хаканъ есть собственное Шведское имя Гакопъ. Но если, существовала Русь въ Швецій съ своимъ кородемъ Гакономъ, отъ котораго не осталось никакой памяти, то въ тоже время въ Кіевъ въ самомъ народъ существовало напменование тамощняго владыки каганомъ, въроятно для болье сильнаго выраженія и опредъленія предержащей власти. Объ этомъ имени каганъ сохранялась большая память еще въ 11 въкъ, когда каганомъ пменують св. Владиміра и никто другой, какъ Русскій же митрополить, который трмъ же титуломъ именуеть и Ярослава. Значитъ Каганъ еще и въ это время быль родной титуль для Руси, обозначавшій понятіе о царь, и оставшійся въ народной памяти отъ владычества Аваръ, а въ 9 въкъ существовавшій по случаю владычества Хозаръ, дерсобою того же Великаго Хакана. жавшихъ надъ въроятно, что отъ этого Хозарскаго Хакана, если не отъ своего собственнато, ходили и наши Россы послами къ Өео-Филу. Они въдь въ то время платили дань Хозарамъ, слъд. могли дъйствовать отъ имени своего повелителя или отъ его намъстника, жившаго въ Кіевъ, и по естественнымъ причинамъ устронвавшаго домашнія, м'єстныя, чисто Кіевскія выгоды. Если они ходили или остались въ Царьградъ въ малой дружинъ, которая безсомнънія вся состояла лишь изъ купцовъ, ибо купецъ и посодъ въ то время было одно и тоже, то существовала и причина, почему они опасались возвращаться тою же дорогою. Въ степяхъ. Дивировскихъ тогда странствовали уже Печенъги, такъ что Хозарскій Хаканъ при помощи Грековъ, еще прежде въ 834 г., должены быль для собственной защиты выстроить на Дону каменную крыпость Саркель по выстроить на Дону

пости къ Людовику Благочестивому, были Кіевскіе Руссы, и что въ ихъ числъ могли быть и Варяги—Балтійскіе Славяне, если Кіевъ и въ то время, какъ нельзя сомнѣваться, былъ торговымъ средоточіемъ для Сѣвера и Юга. И Олегъ и Игорь посылали послами къ Грекамъ тѣхъ же Варяговъ.

И такъ еше почти за 30 лътъ до Оскольдова набъга на Царьградъ Русь хлопотала о прочномъ дружескомъ союзъ съ Греками. Она тогда дъйствовала именемъ Кагана Хозарскаго, ибо находилась подъ его владычествомъ. Въ Кіевъ, какъ жили въ немъ Хозары, а слъд. и Жиды, также точно могли житъ и Варяги, и самый составъ его дружины необходимо былъ всенародный, гдъ Варяги по своему ратному ремеслу должны были, хотя бы и въ маломъ числъ, стонъ впереди другихъ.

Россы отпросились въ Парьградъ идти съ послами во Франкскую землю, дабы оттуда возвратиться домой. Они стало быть очень хорошо знали, что и такою окольною дорогою все-таки можно попасть въ Кіевъ. Все равно, кто бы ни были эти Россы, Шведы или Кіевляне, или Балтійскіе Славяне, они знали круговой путь въ Царьградъ, знали, что если, идя по западу доберешься до Варяжскаго моря, то оттуда легко пойдти къ востоку и по восточной сторонъ легко опять попасть въ Черное море. Но однимъ ли Шведамъ, однимъ ли Норманнамъ былъ знакомъ этотъ круговой путь? Однимъ ли Шведамъ были отворены ворота въ нашу страну? Одни ли Шведы, одни ли Норманны существовали на Балтійскомъ моръ въ первой половинъ 9 въка? Гдъ же находилось въ то время Варяжское Славянское Поморъе, знаменитое и войною и торгомъ?

Мы видели, что съ Немецкой точки зренія Герульское имя Охонъ, стр. 309, значить Гаконъ, Аваро - Хозарскій титуль Хаканъ тоже значить Гаконъ. Но, толкуя это свидетельство Бертинскихъ Летописей въ пользу Шведскаго происхожденія Руси, Норманисты, какъ заметиль г. Гедеоновь, заставляють Греческаго импер. Ософила безъ всякой нужды обманывать Франкскаго императора, уверяя его,

что посланные имъ Шведы не есть Шведы, а нъте Россы, у которыхъ Конунгъ именуется Хаганомъ. Отчего Оеофилъ не приставилъ въ своемъ письмъ поясненія, что эти Россы называютъ себя также и Свеонами? Конечно, отъ того, что они такъ себя никогда не называли, а только въ Германіи, при дворъ Людовика, его чиновники сообразили, что это должно быть Шведы, ибо несомнънно, что Россы разсказывали же, какъ имъ должно ъхать на свою родину, то есть по Балтійскому морю въ восточный его уголъ.

Впрочемъ, послъ изслъдованій г. Гедеонова не можетъ оставаться ни мальйшаго сомньнія, что Оеофиль писаль къ Дюдовику только объ однихъ Кіевскихъ Россахъ, которые хорошо знали, гдъ лежитъ Варяжское Поморье и направлялись къ нему, чтобы безопаснъе и върнье попасть черезъ Новгородъ въ свой родной Кіевъ.

Таковы были первые неясные слухи о Руси на Западъ Европы. Лътъ черезъ 20 ея имя блистательно прошумъло въ самомъ Цареградъ. Послушаемъ теперь, что разсказывали о Руси на Востокъ, или върнъе сказать по всему Арабскому Югу отъ Каспійскаго моря до Испаніи включительно.

Въ половинъ 7 стольтія въ Закавказскихъ краяхъ, въ древней Мидіи, Арменіи и Персіи утвердили свое владычество Арабы, просвищенныйшій народь Среднихь Виковь, для котораго торговая промышленность повсюду была главстатьею его процватанія и могущества, а потому и главнымъ предметомъ его покровительства. Каспійское море для Арабовъ стало внутреннимъ озеромъ и изо всихъ мьсть отворило свои ворота для сношеній съ подвластными имъ странами. Естественно, что такой порядокъ дълъ на далекомъ Каспій не замедлиль отозваться большими выгодами и по всей Русской равнинь. Устье Волги сдълалось притягательною силою для всякой предпримчивости всего Поволжья. Вотъ, между прочимъ, важнъйшая причина, почему съ того же времени покрайней мъръ для нашихъ южныхъ краевъ все могущественнъе становились и самые Хозары: въ ихъ рукахъ сосредоточивались связи всего съвера Съ Закаспійскимъ югомъливе Уда мітала Н причата У. ... 978

Столицею славныхъ арабскихъ Халифовъ (Аббассидовъ) былъ Багдадъ — древній Вавилонъ. Если припомнить, что

предъ началомъ нашей исторіи (786—808 гг.) правовърными Арабами повельваль изъ Багдада знаменитый покровитель наукъ Гарунъ-эль-Решидъ, то мы поймемъ, что Арабская наука не могла пройдти молчаніемъ и нашей незнаемой страны в правовърными в пройдти молчаніемъ и нашей незнаемой страны в правовърными в пройдти молчаніемъ и нашей незнаемой страны в правовърными в прав

Древный шее изъ арабскихъ свыдыний о нашемъ съверы восходить къ 60-мъ или 70-мъ годамъ девятаго въка, то есть къ тому самому времени, когда исторически впервые имя Руси было зарублено на ствнахъ самаго Цареграда. Это сведение вместе съ темъ и самое замечательное для нашей исторіи изъ всьхъ, какія только оставили намъ Арабы. Оно разсказываеть, что "Русскіе купцы-они же суть племя изъ Славянъ — вывозятъ мъха бобровые, мъха черныхъ лисицъ и мечи изъ дальнъйшихъ концовъ Славонія къ Черному морю (въ Византію), за что царь Ромейскій (византійскій) беретъ съ нихъ десятину (пошлину). А если желають, то ходять на корабляхь по ръкъ Славоній (ръкою Славянъ называется у Арабовъ Волга), проходять по заливу Хозарской столицы (мимо теперешняго Тарху), гдв ея владътель береть съ нихъ тоже десятину. Затъмъ онп ходять къ морю Джурджана (къ юговосточнымъ берегамъ Каспія) и выходять на любой имъ берегь... Иногда же они привозять свои товары на верблюдахь въ Багдадъ. Тотъ же Арабскій географъ (Ибнъ-Хордадбе) сообщаетъ этомъ, что купцы (вообще) ходили также къ Хозарской столицъ съ Запада другимъ путемъ, повидимому Азовскимъ моремъ, проходя страною Славянъ, и достигая чрезъ Каспійское море по Средней Азіи даже до Китая, то есть вообще указываеть извъстный въ то время путь Индейской торговли чрезъ Воспоръ Киммерійскій. Это, по его свъдъніямъ, была страна Славянъ. Вообще и другіе Арабы, отъ конца 8 и до конца 10 въка, почитають народъ Саклабъ, большимъ европейскимъ народомъ, наравнъ съ Грекоримлянами и Франками:

THE COUNTY OF THE STREET

and the second of the second of the second

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> См. Гаркави: Сказанія Мусульм. писателей о Славянахъ и Русскихъ, Спб. 1870. — Хвольсона: Извъстія о Славянахъ и Руссахъ Ибнъ-Даста, Спб. 1869. — Савельева: Мухаммед. Нумизматика, Спб. 1847. — Котляревскаго: О погребальныхъ обычаяхъ языч. Славянъ. М. 1868.

Итакъ Русскіе купцы, възполовинь 9 въка, въ самое могущественное время Хозарскаго и Арабскаго вдадычества на Каспійскомъ моръ, какъ добрые гости, могли свободно высаживаться, тдв имъ былолюбо, на самомъ торговомъ юговосточномъ его берегу, и кромъ того, въроятно съ этого же берега, возили свои товары въ самый Багдадъ. Тоже самое въ первомъ въкъ по Р. Х. Страбонъ говорить объ Аорсахъ, которые также на верблюдахъ торговали съ Мидіею и Вавилонією (Багдадомъ), и занимали земли между Волгою и Дономъ, простираясь по Дону далеко къ съверу. Аорсы конечно быль не тоть народь, что Руссы, да и Руссы совствы быль другой народъ, чемъ Славяне, хотя арабскій географъ прямо говоритъ, что Руссы суть племя изъ Славянъ. Какъ возможно допустить, чтобы тихіе, смирные Славяне были когда либо такъ предпріймчивы, что осмѣливались пускаться не только на корабляхъ въ Каспійское море, но даже и на верблюдахъ въ древнюю Вавилонію! А между тымь въ Русской землы память о богатой Индіп никогда не угасала и сношенія съ нею не прекращались, хотя и оставались только въ рукахъ отважныхъ людей изъ торговаго народа! вин от

Въ 15 въкъ русскій человъкъ, Аванасій Никитинъ, съ верхней Волги, изъ Твери, отправляется странствовать въ Индію, конечно руководясь тъми преданіями объ Индъйскомъ пути, какія искони въковъ существовали у обитателей всъхъ главныхъ городовъ по теченію Волги. Кромъ того и перевалъ изъ Дона въ Волгу съ незапамятныхъ временъ былъ такъ извъстенъ, что Арабы почитали Донъ рукавомъ Волги, посредствомъ котораго воды Чернаго моря соединялись будто бы съ Каспіемъ. Ясно, что это была самая торная торговая дорога изъ Черноморья въ Каспійскія области и дальше въ Индію.

Арабы на Волга прежде всего знали Хозаръ и оставили намъ достаточно свъдъній объ устройствъ ихъ жизни, о чемъ мы говорили выше. Хозарская земля, по ихъ словамъ, страна общирная, одною стороною прилегающая къ великимъ горамъ (Кавказскимъ). Она суха и неплодородна. Много въ ней овецъ, меду и Евреевъ. Эти Евреи и были цесомнънно руководителями всякаго торга.

Възверхътно Волгътотъ Хозарской земли сейчасъ начиналась страна Буртасовъ. Въ 15 или 20 дняхъ разстоянія отъ Хозарскаго Итиля гдъ-то на Волгъ же находился городь. Буртась, который по примътамъ долженъ занимать мъсто Геродотовскато Гелона и по всему въроятію есть городъ Увекъ, теперь Увешино Городище, вблизи Сарадова, что какъ разъ приходится на 20 дней пути, отъ Астрахани. Тамъ еще въ 16 въкъ находили памятники съ арабскими надписями, см. стр. 235. Буртасская земля простиралась по Волгъ: въ длину и въ ширину на 17 дней. Она занимала теперешнія губерніи Саратовскую, Тамбовскую, Пензенскую, Симбирскую. Это страна Геродотовыхъ Вудиновъз Гамаксековъ Страбона, Амаксобіевъ Птоломен или нашей Мордвы--Мокши, страна ровная и изобильная лъсистыми мъстами, жители которой занимались звъроловствомъ и потому были особенно богаты куньими и всякими другими дорогими мъхами, а также и медомъ. По всей имперіи Арабскихъ Халифовъ славились и очень дорого цанились Буртасскіе мъжа чернобурыхъслисицъ

... У Буртасовъ не было верховнаго главы, который бы одинъ управлялъ ими, то есть не было того, что называется государствомъ; а были у нихъ только старшины въ каждомъ селеній по одному или по два, къ которымъ они п ходили за судомъ въ своихъ распряхъ. Настоящимъ образомъ они подчинялись царю Хозаръ и выставляли ему въ поле 10 тысячь всадниковъ. Они были сильны и храбры, а собою стройны, красивы и дородны. Всякая обида у нихъ отплачивалась местью. Одни изъ Буртасовъ сожигали покойниковъ, другіе хоронили. Нътъ сомнънія, что все это говорится больше всего о жителяхъ города Буртаса, чъмъ объ остальномъ населенія. Въ этомъ городъ было до 10 тысячь жителей, часть которыхъ были мусульмане и имъли двѣ мечети. Городъ наполнялся жителями только зимою, а лътомъ уходилъ въ поле кочевать. Население его было смъшанное, какъ и въ Хозарскомъ Итиль, по этому тв Буртасы, которые сожигали покойниковъ, повсему въроятію были Русскіе Славянеліст сколосото опо

Дальше къ съверу въ трехъ дняхъ пути за страною Буртасовъ, по Волгъ же, находилась страна Болгарская, покрытая мъстностями болотистыми и дремучими лъсами, посреди которыхъ и жили Болгары. Это быль народь земледъльческій. Онь воздільналь всякаго рода зерновой хлібь, пшеницу, ячмень, просо и другіе. Однако главное ихь богатство точно также заключалось вы куньихы міхахы, которые у нихь заміняли даже монету. Каждый міхы шель за 21/2 диргема.

Мъхован торговля и составляла главный промысель Болгаріи. Приниман мъха отъ Руссовъ, которые жили по обониъ берегамъ верхней Волги, Болгары переправляли ихъ къ Хозарамъ на устье Волги, и прямо у себя же продавали арабскимъ купцамъ, если Арабы сами поднимались до Болгаріи.

Вблизи теперешнихъ Тетюшъ, на небольшомъ волжскомъ притокъ, съ азіатской стороны, находился главный городъ, такъ и называемый Болгаръ, нынъ село Болгары.

Населеніе города простиралось до 10 тысячь жителей. Дома были построены изъ бревенъ, скрипленныхъ деревянными же шипами: под гиф доми по надаже окай жиодози.

Болгарскою страною управляль царь, власть котораго однако не была обставлена тёмь чрезвычайнымь почетомь, какой быль въ обычав на востокь. Болгарскій царь выбъжаль одинь, какъ простой человькь, безъ мальчика и безъ другаго проводника. Когда онъ появлялся на рынкв, то каждый изъ народа вставаль передъ нимь, снималь шапку и держаль ее подъ мышкой. Точно также всь, кто входиль къ царю, малый и большой, даже его дъти и братья, завидевь его, тотчась снимали шапку, клали ее подъ мышку и садились, по обычаю на кольни, потомъ вставали и уже не садились, пока не повелить. Шапки надъвали уже по выходъточной от кольни и видъвали уже по выходъточной от кольни в власти и садились, пока не повелить. Шапки надъвали уже по выходъточной от кольни в власти и садились, пока не повелить.

Ибнъ-Фадланъ, арабскій посланникъ къ царю Болгаръ, которыхъ онъ называетъ также Славинами, разсказываетъ между прочимъ, что когда онъ прибылъ въ Болгарію и на-ходился отъ города въ разстояніи дня и ночи, то царь выслалъ ему на встрѣчу четырехъ подчиненныхъ царей и своихъ братьевъ и дѣтей. Они встрѣтили пословъ съ хлѣбоиъ, мясомъ и просомъ. Потомъ на разстояніи двухъ фарсанговъ (10 верстъ) самъ царь вышелъ ихъ встрѣтить и

<sup>1</sup> Диргемъ равнялся бывшему 30-ти копвешинку.

лишь только увидёль насъ, говорить путешественникь, слёзь съ коня и упаль ниць, благодаря Бога. При этомь онь осыпаль насъ деньтами. Такая слишкомъ почетная встрёча, произошла по той причине, что царь быль уже мусульманинь, а посольство было отъ повелителя върныхъ, отъ самого халифа, посылавшаго царю по его же просьбя учителя въры и наставника въ законахъ Ислама.

- На представлении пословъ, во время чтения посольскихъ писемъ, царь стоялъ, а его свита бросада на пословъ диртемы. Затымъ послы надъли почетную одежду на супругу щаря, сидевшую обокъ съ нимъ, какъ былъ у нихъ обычай и нравъ. Представление происходило въ шатръ. Точно такженвъ шатръ царь угощаль пословъ объдомъ. Онъ сидъль одинъ на престоль, покрытомъ греческою золотною тканью. Подчиненные цари сидъли возлъ него по правой сторонъ, дъти его сидъли передъ нимъ, а посламъ онъ указалъ мъсточоть себя по лъвой сторонъ. Принесли ему столь, на которомъ было жареное мясо. Онъ взялъ ножъ, отръзалъ жусовъ и съблъ его, затъмъ другой, третій; потомъ отрызалъ кусокъ и подалъ посланнику, которому служители тотчась принесли маленькій столикь и поставили передъ нимъ. (Гостю первый кусокъ). Таковъ у нихъ обычай, говорить Ибнъ-Фадланъ. Никто не дотрогивается до кушанья, покашдарь не подасть ему, и когда царь подаеть, то приносять ему столь. Затьмь отрызаль онь кусокь и подаль царю, сидъвшему по правой его сторонъ, и ему принесли столь; посль подаль онь второму царю, и ему принесля столь. Такимъ образомъ принесли каждому изъ сидъвшихъ передъ нимъ столъ, и каждый влъ особо на своемъ столь. беретъ съ Никто не влъ вивств съ царемъ и никто не чужаго стола. Когда кончили вду, каждый унесь оставшееся на его столь домой. Посль стола царь вельль принести напитокъ изъ меду, называемый у нихъ саджу, сиджу сыта, который и онъ и всв пили. При этомъ, какъ кажется, произносилась молитва за царя, потому что Ибнъ-Фадланъ тотчасъ послъсыты упоминаетъ объ этой модитвъ. Она заплючалась възслъдующихъ словахъ: "Боже благослови царя Валтавара (такъ онъ именовался), царя Булгаръ". Арабъ замътилъ, что такъ не слъдуетъ произносить, что только Богъ есть царь и никому не приличествуетъ

такое названіе, особенно же въ торжественномъ случав. — "Какъ же слъдуетъ, чтобъ взывали"? вопросилъ царь. Правовърный мусульманинъ научилъ его, что надо упомянуть его имя и имя его отца. "Но отецъ мой былъ невърный, отвътилъ царь, и я тоже не желаю, чтобы упоминали мое имя, какимъ наименовалъ меня невърный". Царь пожелалъ носить имя Халифа и переименовалъ на арабское и имя своего отца. Составилось такое возглашеніе: "Боже благослови твоего раба Джафара Ибнъ - Абдаллахъ, властителя Болгаръ, кліента повелителя върныхъ!" Это было въ 922 году. Такъ мусульманство уже давно пролагало себъ торную дорогу по Волгъ на нашъ далекій съверъ.

У Болгарскаго царя и портной быль изъ Багдада. Этотъ портной зашель однажды къ Ибнъ - Фадлану и они стали бесъдовать, ожидая мусульманскаго призыва къ ночной молитвъ. Услышавши призывъ, они вышли изъ палатки, а на горизонтъ уже появилась утренняя заря.

"Къ какой молитвъ ты взывалъ", спросилъ Арабъ муэззина. "Къ утренней", отвътилъ муэззинъ. "А гдъ же посъдняя ночная молитва?"—"Мы ее произносимъ вмъстъ съ
молитвой при закатъ солнца". — "А какъ же ночь"? допрашивалъ Арабъ. "Какъ видишь, ночи нътъ, отвъчалъ
муэззинъ. Бываютъ ночи еще короче этой; теперь онъ
начинаютъ уже увеличиваться". Это было въроятно въ
половинъ Іюня, ибо послы прибыли въ Болгаръ 11 Мая.
Муэззинъ при этомъ разсказалъ, что онъ уже съ мъсяцъ,
какъ не спалъ по ночамъ изъ боязни опоздать утреннею
молитвою, ибо здъсь, когда человъкъ ставитъ на огонь горшокъ во время вечерней молитвы, то не успъваетъ изготовиться кушанье, какъ уже совершается утренняя молитва.

Все это очень удивляло Арабовъ. Они съ изумленіемъ примътили, что ночью на небъ очень мало звъздъ, что луна свътитъ короткое время, а потомъ изчезаетъ въ утренней заръ; что ночью можно узнать другаго человъка на разстояніе дальше, чъмъ на полетъ стрълы изъ лука. Царь разсказалъ Арабамъ, что за его страною, на разстояніи трехъ мъсяцевъ, живетъ народъ Вису (Весь), у котораго ночь меньше часа. Очень изумились и даже испугались Арабы, когда случилось съверное сіяніе или что либо по-

ская фантазія разгорылась и имъ представилось, что на небь въ облакахъ, красныхъ, какъ огонь, видны войска, люди и кони, въ рукахъ у нихъ луки, конья, мечи; что войска сходились на битву, смъшивались, потомъ опять раздълялись, при чемъ слышались громкіе голоса и глухой шумъ и т. д. Такъ продолжалось до часа ночи и потомъ все изчезло. Жители страны, не понимая ужаса иноземцевъ, издъвались надъ ними. Когда Арабы спросили объ этомъ явленіи Болгарскаго царя, тотъ отвътилъ, что старые люди ему сказывали, будто это сражаются поклонники демоновъ и тъ, которые ихъ отвергаютъ.

Арабы примътили также, что жители по лаю собакъ гадаютъ объ урожат, что въ странт бываетъ часто гроза, и если молнія ударяетъ въ чей либо домъ, то послъ того уже никто къ нему не приближается: его оставляютъ, пока отъ времени онъ не развалится и не истлъетъ. Говорили, что на этомъ мъстъ почіетъ гнтвъ Божій.

Главную пищу Болгаръ составляли просо и лошадиное мясо, не смотря на то, что въ ихъ странъ много было пшеницы и ячменя. Вивсто масла, они употребляли рыбій жиръ (?), ибо другаго масла у нихъ небыло. Между тъмъ Арабы удивлялись обилію въ странь орьховыхъ льсовъ и извыстно, что въ Средней Азіи наши оръхи и до сихъ поръ удерживають название Болгарскихь, следов. можно полагать, что Болгары и въ древнее время уже торговали ими п только не придумали добывать изъ нихъ оръховое масло. У Болгаръ росло еще дерево, неизвъстное Арабамъ, очень высокое, по вершинъ похожее на пальму съ тонкими, но собранными вмъстъ листьями, въроятно береза. Въ этомъ деревъ туземцы пробуравливали диру, подставляли сосудъ, въ который и текла изъ дерева жидкость, превосходившая медъ; если кто много ее пилъ, то пьянълъ, какъ отъ вина. До сихъ поръ крестьяне добывають такой сокъ изъ березы (березовица), и пьяную березовицу навеселяють хивлемъ.

Мужчины и женщины, не зная стыда, купались въ рѣкѣ вмѣстѣ, но съ большимъ цьломудріемъ. Блудника, а также и вора казнили смертною и ужасною казнью. Такихъ злодевъ распинали за руки и за ноги на четырехъ шестахъ на въсу и разсъкали съкирою вдоль тъла по поламъ. Я

старался, говоритъ Ибнъ-Фадланъ, чтобъ женщины прикрывали себя отъ мужчинъ при купаніи, но это мнъ не удалось что на при купаніи, но это мнъ не

Болгары платили своему царю подать по бычачьей шкурь отъ дома, также лошадьми и другими предметами. Кто изъ нихъ женится, тотъ долженъ отдать царю верховую лошадь. Ихъ войско было конное, носило кольчуги и имъло полное вооружение: Принада и водать до полное вооружение:

Большая часть наседенія уже во второй подовинь 9 въка исповъдывала Исламъ, въ селеніяхъ находились мечети и вачальныя училища съ муэззинами и имами.

Изъ обычаевъ язычниковъ Арабы примътили, что предъ каждымъ знакомымъ, съ которымъ встръчались, они повергались ницъ, т. е. клали земный поклонъ.

Одежда Болгаръ походила на Мусульманскую: кафтаны и халаты ихъ были полные, то есть длинные.

Съ прівзжихъ купцовъ - мусульманъ они брали пошлину, десятую часть товаромъ.

Мбнъ - Фадланъ называетъ Болгаръ Славянами. Такъ широко Арабы распространяли своп географическія понятія о Славянствъ. Другіе писатели свидътельствуютъ, что сами Болгары, въ Багдадъ, на вопросъ, что такое Болгаръ? отвъчали, что они народъ смъщанный изъ Турокъ и Славянъ. Въроятно Болгары такъ говорили о населеніи своего города. Однако тоже самое иные Арабы говорятъ и о Хозарахъ. Все это показываетъ, что Русское Славянство съ давнихъ временъ сидъло кръпкимъ населеніемъ во всъхъ торговыхъ гнъздахъ на Волгъ и на прилегающихъ моряхъ.

Болгаріей на Волгь оканчивалось вліяніе мусульманства, а съ этимъ вивсть оканчивались и точныя, или сколько нибудь опредъленныя свъдвнія о нашей странь. Арабы знали только, что страна на Западъ отъ Болгаріи населена Руссами и Славянами. Волга—ръка Славянская и Русская, Донь—ръка Славянская и Русская. Черное море—Русское море, потому что только одни Руссы плаваютъ по немъ. Они и живутъ на одномъ изъ его береговъ. О Славянствъ Арабы хорошо знали, что это большая народность Европейскаго материка. Они знали раздъленіе этой народности на многія племена. Они называютъ эти племена по именамъ, называють имена Славянскихъ царей и нъкоторые города; но все

это обозначается такъ смутно и такъ неясно относительно именъ, что изо всъхъ Арабскихъ показаній остается лишь общее понятіе, что въ 9 и 10 въкахъ въ Европъ существовало много Славянскихъ племенъ, жившихъ частію самостоятельно и независимо ни отъ кого.

Русское Славянство на всемъ пространствъ нашей равнины у Арабовъ именовалось Русью, а также и Славяніею. Волга течетъ изъ Руса и Болгара. Масуди говоритъ, что Руссы великій народъ, не покоряющійся ни царю, ни закону (религіи), что Руссы составляютъ многіе народы, раздъляющіеся на разрозненныя племена. Между ними есть племя, называемое Лудана или Лудаія (быть можетъ Лютичи Балтійскіе), которое есть многочисленнъйшее изъ нихъ; они путешествуютъ съ товарами въ страну Андалусъ-Испанію, Румію-Италію, Кустантинію-Византію и Хазаръ. Если, по объясненію Френа здъсь говорится о цашей Ладогъ и Ладожанахъ, то этимъ вполнъ утверждаются извъстія о постоянныхъ сношеніяхъ нашей Новгородской страны съ Балтійскими Поморцами Славянскаго племени.

Вообще какъ о Руси, такъ и о Славянахъ изъ Арабскихъ иисателей извлекаются только тѣ понятія, какія существують въ нашей первой лѣтописи. О Руси извлекаются именно несовсѣмъ опредѣленныя показанія, вся ли страна именовалась Русью или только одна Кіевская область носила это имя исключительно передъ другими.

Въ половинъ 10 въка Арабы пишутъ, что Русы состоятъ изъ трехъ племенъ, изъ которыхъ одно ближе къ Болгару и царь его живетъ въ городъ, называемомъ Куяба (Кіевъ), который больше Болгара. Кіевъ вовсе не ближе къ Болгарамъ Волжскимъ, а ближе вдвое отъ Волги къ Булгарамъ Дунайскимъ; ясно что географъ путаетъ пия обоихъ народовъ. Но говоря о Кіевъ, что онъ больше Болгара, географъ показываетъ, что свои свъдънія о Кіевъ онъ получилъ съ Волги.

Другое племя, живущее выше перваго, называется Славія—это несомивню Славяне-Новгородцы. Еще племя называется Артсанія и царь его живеть въ городь Артсь. Купцы торговать съ Руссами отправляются только въ Кіевъ. Но никто не разсказываль, чтобы ипостранные купцы торговать съ Руссаму. Тамъ убивають всякаго иностран

да, который вступаеть въ ту землю. Сами же они спускаются по водъ и ведуть торговлю, но ничего не разсказывають про свои дъла и товары, и не допускають никого провожать ихъ и вступать въ ихъ страну. По другимъ свъдъніямъ это племя вело торговыя сношенія съ Кіевомъ и даже провожало туда иноземныхъ купцовъ 1. Изъ Артсы вывозятся черные соболи, черныя лисицы и свинецъ-олово.

Какая это была Русская сторона Артса, толкователи не согласны между собою. Имя Артса, Арта, какъ и многія другія имена, написанныя по Арабски, читается различно на всякіе лады. Изъ нея выходить и Арба, и Арса, и Арна, Арма, Арка, Арфа, Абарка, Абарма, Утанія, Аутанія п т. д. Ученый Френъ растолковаль, что это Мордовское племя Эрза, основываясь прежде всего, конечно, на сходствъ звуковъ, Эрза-Арса. Но странно: никогда въ исторіи неизвъстное Мордовское имя Эрза, означающее отдълъ Мокшанскаго племени, было предпочтено очень извъстному съ 11 въка Русскому имени Рязань, область которой находилась въ той же сторонъ, по границамъ этой Мокши и Эрзы. Это странно темъ более, что Арабы прямо называють Арсу племенемъ Русскимъ. Френъ, а за нимъ Савельевъ, объясняли, что толкують такъ по той причинъ, что Эрза была подчинена Руссамъ. Но этого было уже вполнъ достаточно, чтобы во главу угла поставить Русскую Рязань, и ею объяснить Арабскую Арсу, тъмъ болъе, что население Мокши и Эрзы Арабы обозначили подъ именемъ Буртасовъ, товоря, что сейчасъ за Буртасами начинается земля Болгаровъ. И здъсь, такимъ образомъ, какъ и во многихъ друтихъ случаяхъ, невольно обнаружилось заученное понятіе о Руси, какъ о пустомъ мъстъ, даже въ своей этнографіи.

Другіе изслъдователи толкують, что эту Арсу, Артсанію, должно читать Арбой, Арманіей или Біарманіей, которая прямо будеть указывать на Біармію или Пермь. Въ Перми, слъд. обитало третье Русское племя. Намъ кажется, что въ этихь случаяхъ изслъдователи вовсе забывають о Ростовь, который, судя по названію Великій, то есть старшій, древній, несомнънно быль старшимъ городомъ, въ своей странь съ незапамятнаго времени и покрайней мъръ

<sup>1</sup> Савельевь: Мухам. Нумизматика, стр. СХVIII.

съ 9 въка, ибо онъ поминается уже при Рюрикъ. Черезъ Ростовъ, черезъ эту Артсанію, Болгары на Волгъ и получали мъха и свинецъ-олово, товаръ западный, приходившій въ Ростовъ изъ Новгорода, а туда съ Балтійскаго моря изъ Британіи и Испаніи. Въ Ростовскую область никто не ходиль изъ Арабовъ, оттого, по справедливому объясненію изслъдователей, что Болгары для своихъ монопольныхъ выгодъ разсказывали объ этой землъ Арабамъ разныя страхи, пугали ихъ, какъ дътей. Ростовское, Суздальское Славиское племя дъйствительно составляло особую народность или особое владычество. По значенію такого владычества Арабы въроятно и распредъляли Русскія племена на три доли.

Затьмъ Арабъ Истахри спутываетъ всъ предположенія, говоря, что "Арта находится между Хозаромъ и великимъ Булгаромъ" (Дунайскимъ), такъ что здъсь подъ именемъ Арты повидимому онъ понимаетъ всю южную Кіевскую Русь. Если же признать въ этомъ великомъ Болгаръ Болгаръ Волжскихъ, которыхъ Арабы всегда смъщивали съ Дунайскими, тогда Арта можетъ обозначиться нашею Рязанскою областью, и во всякомъ случав это будетъ или Рязань или Ростовъ:

Точно также весьма загадочно сказаніе Арабовъ о томъ, что Руссы жили на островъ. Какіе это были Руссы п гдѣ находился этотъ островъ, мы можемъ только гадать.

Островъ, на которомъ они жили, былъ окруженъ озеромъ и служилъ имъ укръпленнымъ мъстомъ для защиты отъ враговъ. Онъ занималъ пространство трехъ дней пути, около 100 верстъ, былъ покрытъ лъсами и болотами, отчего былъ нездоровъ и сыръ до того, что стоитъ наступить ногою на землю и она уже трясется по причинъ обилія въ ней воды. Количество Руссовъ простиралось до 100 тысячь. У нихъ былъ царь, который назывался Хаканъ-Русъ. Пашнею Руссы не занимались, а питались лишь тъмъ, что привозили изъ земли Славянъ. Они дълали набъги на Славянъ, подъбзжали къ нимъ на корабляхъ, высаживались, забпрали Славянъ въ плънъ, отвозили въ Хазеранъ, то есть въ Итиль къ Хозарамъ, и въ Болгаръ, и тамъ ихъ продавали.

Норманисты находили этотъ неизвъстный островъ въ Даніи, основывансь на его имени Вабія, которое послъ однако оказалось простымь словомь: сырой, нездоровый. Ближе подходить къ нему островъ Рюгень. Еще ближе—островъ Тмутороканскій, гдѣ въ 10 вѣкѣ существовало уже Тмутороканское Русское княжество. Но можеть быть, что Арабскій географъ думаеть здѣсь о прославленныхъ Меотійскихъ Болотахъ и Меотійскомъ озерѣ, о которыхъ онъ несомнѣнно имѣлъ понятіе изъ византійскихъ источниковъ.

Дальнъйшее повъствованіе о Руси этого географа (Ибнъ-Даста) больше всего рисуетъ уже Русь Кіевскую, которая представляется ему и военною дружиною, какою она была въ дъйствительности, и торговымъ народомъ.

"Русь, говорить онъ, не имъетъ недвижимаго имущества, ни деревень, ни пашенъ; единственный промыслъ ихъ торговля собольими, бъличьими и другими мъхами, которые они и продаютъ желающимъ, а получаемыя деньги завязывають на-крыпко въ свои пояса". Потомъ, черезъ строку ниже, географъ свидътельствуетъ, что "городовъ у нихъ большое число и живуть въ довольствъ, на просторъ. Любять опрятность въ одеждъ, даже мужчины носять золотые браслеты. Объ одеждътсвоей заботятся потому, что занимаются торговлею. Съ рабами обращаются хорошо. Ч тъже самыя ръчи другой переводчикъ г. Гаркави передаетъ такъ: "Одъваются они неопрятно; мужчины у нихъ носятъ золотые браслеты. Съ рабами обращаются хорошо и заботятся объ ихъ одеждъ, потому что даютъ имъ занятія при торговль." Читателю остается уже самому соображать, какой переводъ ближе къ истинъ. Объ одеждъ Руссовъ Арабы замътили вообще, что она была короткая, а не длиннополая. Они особенно замътили, что Руссы носили очень широкія шалвары: сто локтей матеріи идеть на каждыя. Надівая такія шалвары Руссы собирають ихъ въ сборки у колтит. къ которымъ ихъ и привязываютъ. Нѣкоторые изъ Руссовъ бръютъ бороду, другіе свиваютъ ее на подобіе лошадинной гривы и окрашивають желтой (или черной) краской". До сихъ поръ малороссы носятъ шаравары непомърной ширины и связывають ихъ у лодыжекъ при башмакахъпили у колънъ при сапогахъ.

л Гостямъ Руссы оказывають почеть и обращаются хорошо съ чужеземцами, которые ищуть у нихъ покровительства, да и со всёми, кто часто бываеть у нихъ, не позволяя никому изъ своихъ обижать или притъснять такихъ людей. Въ случаъ же, если кто изъ нихъ обидитъ или притъснитъ чужеземца, помогаютъ послъднему и защищаютъ его." Все это утверждаютъ византійскіе писатели 6 въка, стр. 410, и наша Русская Правда 11 и 12 въка.

"Когда у кого изъ Руси родится сынъ, то отецъ новорожденнаго кладетъ передъ дитятею обнаженный мечь и говоритъ: "Не оставлю въ наслъдство тебъ никакого имущества. Будешь имъть только то, что пріобрътешь себъ этимъ мечемъ." Мечи у нихъ Соломоновы. По мусульманскимъ понятіямъ это значило, что мечи были отличные, кованые самими геніями для царя Соломона. Вообще должно понямать, что эти мечи были хорошаго склада и хорошей работы. Ибнъ-Фадланъ говоритъ, что они были франкской работы.

"Вст постоянно носять при себь мечи, потому что мало довъряють они другь другу, и коварство между ними дъло обыкновенное: если кому удастся пріобръсть хотя малое имущество, то ужь родной брать или товарищь тотчась же начинають завидовать и домогаться, какъ бы убить его и ограбить. Когда кто изъ нихъ имъетъ дъло противъ другаго, то зоветъ его на судъ къ царю, передъ которымъ и препираются; когда царь произнесетъ приговоръ, исполняется то, что онъ велитъ; если же объ стороны приговоромъ царя недовольны, то, по его приказанію, они ръшаютъ дъло оружіемъ: чей мечь остръе, тотъ и одерживаетъ верхъ. На борьбу эту приходятъ и становятся родственники объихъ тяжущихся сторонъ. Тогда соперники вступаютъ въ бой и побъдитель можетъ требовать отъ побъжденнаго, чего хочетъ."

"Когда, который либо изъ родовъ просить о помощи, то выступають въ поле всъ и не раздъляются на отдъльные отряды, а борются со врагомъ сомкнутымъ строемъ, пока не побъдять его."

"Русь мужественны и храбры. Когда нападають на другой народь, то не отстають, пока не уничтожать его всего. Женщинами побъжденных сами пользуются, а мужчинь обращають въ рабство. Ростомъ они высоки, красивы собою и смълы въ нападеніяхъ. Но смълости этой на конти обнаруживають: вст свои набъги и походы производять

они на корабляхъ. Арабы больше всего Руссовъ встръчали на водъ, въ устьяхъ Волги, почему и сложилось ихъ попятіе, что это былъ народъ исключительно мореходный.

"Есть у нихъ врачи-волхвы, имъющіе такое влінніе на ихъ царя, какъ будто они начальники ему. Случается, что приказываютъ они приносить въ жертву ихъ творцу что ни вздумается имъ: женщинъ, мужчинъ и лошадей; а ужъ когда прикажетъ волхвъ, не исполнить его приказанія нельзя никоимъ образомъ. Взявъ человъка или животное, волхвъ накидываетъ ему петлю на шею, повъситъ жертву на бревно и ждетъ, пока она задохнется. Тогда говоритъ: Вотъ это —жертва Богу."

"Когда умираетъ у нихъ кто либо изъ знатныхъ, то выкапываютъ ему могилу въ видъ большаго дома, кладутъ его туда и вмъстъ съ нимъ кладутъ въ туже могилу какъ одежду его, такъ и браслеты золотые, которые онъ носилъ; далъе, опускаютъ туда множество съъстныхъ принасовъ, сосуды съ напитками и чеканеную монету. Наконецъ кладутъ въ могилу живою и любимую жену покойника. Затъмъ отверстіе могилы закладывается и жена умираетъ въ заключеніи". Здъсь арабъ ничего не говоритъ о сожженіи покойника.

Древнъйшій Русскій погребальный обрядь лучше всего описываеть очевидець Ибнъ-Фадланъ. Онъ говорить: "Я видъль Руссовъ, когда они пришли съ своими товарами и расположились по ръкъ Волгъ." Онъ не сказываетъ, въ какомъ это было мъстъ, въ Хозарскомъ городъ Итилъ, въ устьяхъ Волги, или же у Волжскихъ Болгаръ, въ ихъ городъ Болгаръ, который однако отстоялъ отъ Волги верстъ на десять. Въроятнъе, что дъло было у Хозаръ.

"Я видълъ Руссовъ, продолжаетъ путешественникъ, и я не видалъ людей болъе совершенныхъ (великихъ) членами, какъ были они. Какъ будто они пальмовыя деревья. Они рыжи, не носятъ пи куртокъ, ни кафтановъ; но у нихъ мужчина падъваетъ плащь, которымъ онъ обвиваетъ одинъ бокъ, и одну руку выпускаетъ изъ подъ него. Каждый изъ нихъ имъетъ при себъ неразлучно мечь, ножъ и съкиру; мечи ихъ широкіе, волнообразные, клинки франкской работы. Начиная отъ конца ноття каждаго изъ нихъ до

его шен видны зеленыя деревья, изображенія и другія вещи.1.

Женщины Руссовъ, каждая также носила на груди ножъ, который висѣлъ на кольцѣ у какой то коробочки, висѣвшей также на груди и сдѣланной изъ желѣза или мѣди, или изъ серебра и золота, смотря по достатку мужа. На шеѣ женщины носили цѣпи, ожерелья, золотыя и серебряныя. Арабъ разсказываетъ, что когда мужъ имѣлъ 10 тысячъ диргемовъ, то дѣлалъ женѣ одну цѣпь, когда имѣлъ 20 тысячь, то дѣлалъ двѣ цѣпи и такимъ порядкомъ число цѣпей увеличивалось, смотря по добычамъ мужа, такъ что иныя жены носили много такихъ цѣпей. Однако лучшимъ украшеніемъ они почитали ожерелья изъ зеленыхъ бусъ и старались всѣми силами доставать такія бусы, покупая одну бусу за диргемъ.

Они, Руссы, приходять изъ своей страны и бросають якорь на Волгъ. На берегу у якорнаго мъста строять большіе деревянные дома и живуть въ нихъ человъкъ по 10, по 20, или больше или меньше. У каждаго изъ нихъ есть скамья, лавка, на которой онъ сидитъ вмъстъ съ привезенными для продажи красивыми дъвушками. Это и была торговая лавка, сохранившая и до сихъ поръ свое первобытное имя для всякаго мелочнаго торговаго помъщенія. Во время прибытія судовъ къ якорному мъсту, каждый изъ нихъ выходитъ, неся хлъбъ, мясо, молоко, лукъ и пьяный напитокъ, и идетъ къ своимъ кумирамъ. Это были деревянные болваны, одинъ въ срединъ, высокій, съ изображеніемъ лица похожаго на человъческое, другіе малые, стояли вокругъ главнаго. Позади изображеній боговъ поставлены были также высокіе столбы.

Руссъ подходить къ большому изображенію, простирается передъ нимъ, кладетъ принесенное и говоритъ: "О господине! Я пришелъ издалека, со мной дъвушекъ — столько и столько-то головъ, соболей — столько и столь-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Очевидно, что здёсь рёчь идеть объ украшеніяхь или на лезвеё меча или на его ножнахь. Франкскіе мечи бывали и съ остреемъ зубатымъ, волнообразнымъ. Но слово волнообразный можетъ обозначать и булатную наводку всего лезвея.

ко-то шкуръ", пока не поименовываетъ всего, что ни привезъ изъ своего товара. Затъмъ продолжаетъ: "Этотъ подарокъ принесъ я тебъ, желаю, чтобъ ты послалъ мнъ купца съ динарами (золотыми) и дергемами (серебряная монета), который купиль бы у меня все, что желаю продать и не торговался бы, не прекословиль бы ни въ чемъ". Послъ того Руссъ уходилъ. Если продажа бывала затруднительна и долго затягивалась, то Руссъ снова во второй и въ третій разъ приносиль жертву большому кумиру, а потомъ обращался и къ малымъ, все прося о ходатайствъ, не пропуская ни одного изображенія и кланяясь каждому униженно. Малые кумиры представляли женъ и дочерей главнаго бога. Часто продажа бывала легка, торгъ шелъ удачно, тогда за исполнение своихъ желаний молельщикъ не жалълъ и богатой жертвы. Онъ приводиль къ кумирамъ несколько головъ рогатаго скота и овецъ, жертвовалъ ихъ, т. е. убиваль, часть мяса раздаваль бъднымь, остальное покладаль передъ кумирами, а головы развѣшивалъ на оградные задніе столбы. Наставала ночь, говорить Ибнъ-Фадланъ, являлись собаки и съъдали все мясо, а жертвователь говориль: Владыка благоволить ко мив, онь приняль (сожраль) мою жертву.

"Мнъ сказывали, пишетъ Ибнъ-Фадланъ, что Руссы съ своими начальными людьми дёлаютъ при ихъ смерти такія вещи, изъ которыхъ мальйшая есть сожжение. Я очень желалъ присутствовать при этомъ и вотъ я узналъ, что одинъ знатный человъкъ у нихъ умеръ. Они положили его въ могилу въ томъ плащъ, въ которомъ онъ умеръ, поставили съ нимъ пьяный напитокъ, положили плоды и лютню или балалайку. Могилу накрыли крышкой, засыпали землей, и она такъ оставалась въ продолжении десяти дней, пока кроили и шили покойнику одежду. Это дълается такъ: бъдному человъку дълаютъ у нихъ небольшое судно, ладью, кладутъ его туда и сожигають его. У богатаго же они собирають его имущество и раздъляють его на три части: одну дають семьъ, а на другую изготовляютъ платье, а на третью долю покупають пьяный напитокь, который пьють въ тоть день, когда его дввушка убиваеть себя и сожигается вывстъ съ своимъ господиномъ. Они очень преданы вину, пьютъ днемъ и ночью, такъ что иной отъ пьянства и умираетъ съ кружкой въ руква.

"Когда у нихъ умираетъ начальный человъкъ, то его семья говорить дввушкамь и мальчикамь (вообще подчиненнымь или слугамъ, по древне-русскому названію отрокамъ): "Кто изъ васъ умретъ съ нимъ"? Кто нибудь скажетъ: "Я!" Когда такъ сказалъ, то уже дъло кончено, это уже обязательно для пожелавшаго умереть; обратиться вспять уже нельзя; еслибъ такой и захотыль избавиться отъ смерти, то этого недопустять. По большой части соглашаются на смерть дввушки. Такъ точно произошло и въ настоящемъ случав. Когда умеръ вышеупомянутый человъкъ, то сказали его дъвушкамъ: "Кто умретъ съ нимъ?" И одна изъ нихъ отвътила: "Я!" По этому назначили двухъ дъвушекъ, которыя бы стерегли, охраняли ее, прислуживали бы ей п были бы всегда съ ней, куда ни пойдетъ. Иногда онъ даже моютъ ей ноги своими руками. Затъмъ взялись кроить одежду для покойника и готовить все нужное. Между тъмъ дъвушка пила каждый день и пъла, веселясь и радуясь ...

"Когда наступиль день, назначенный для сожженія, я пошель къ ръкъ, гдъ стояло судно (лодка) для умершаго. И вотъ оно было уже вытащено на берегъ; сдълали для него четыре деревянныя подпоры, а вокругъ поставили деревянныя изображенія, подобныя великанамъ (кумиры). Лодку. притащили и поставили на столбы-подпоры. Люди начали ходить взадъ и впередъ и говорили слова мнъ непонятныя. А мертвецъ еще быль въ своей могиль, они его еще не вынули. Затъмъ принесли скамью (ложе) и поставили ее въ лодку. Послъ того пришла старая женщина, которую называють ангеломъ смерти. Она постлала скамью коврами, а по нимъ греческою золотною тканью п положила подушки изъ такой же ткани. Она управляетъ шитьемъ и его приготовленіемъ, она же принимаетъ (убиваетъ) дъвушку. Я видълъ ее: она черная (темнокрасная), толстая, блистающая, съ лютымъ видомъ".

"Когда постель была изготовлена, Руссы пошли за покойникомъ къ его могилъ, сняли землю и крышу, вынули мертвеца, какъ онъ былъ, со всъми предметами, которые съ нимъ были положены. Я видълъ его почернъвшимъ отъ холода этой страны, а впрочемъ онъ ни въ чемъ не перемънился. Ему надъли шаравары, носки или чулки, сапоги, куртку и кафтанъ изъ золотной ткани съ золотыми пуговицами; надёли ему на голову шапку изъ золотной ткани съ собольею опушкою; понесли его въ палатку, которая была устроена въ упомянутой лодкв, посадили на постель и подперли его подушками. За тёмъ принесли пьяный напитокъ, плоды, благовонныя растенія и положили къ нему; принесли также хлёбъ, мясо, лукъ и положили передънимъ; принесли собаку, разсвили ее на двъ части и положили въ лодку. Принесли все оружіе покойника и положили обокъ ему. Послё того привели двухъ лошадей, гоняли ихъ, пока не вспотёли, затёмъ разрубили ихъ мечами и мясо поклали въ лодку. Привели двухъ быковъ (или двухъ коровъ), разрубили ихъ и поклали въ лодку. Принесли пътуха и курицу, заръзали ихъ и поклали туда же".

"А дъвушка, которая должна была умереть, ходила повсюду, заходила въ каждую палатку Руссовъ..... прощалась сълихъ хозяевами".

"Въ пятницу, между полуднемъ и закатомъ, Руссы повели девушку къ чему-то сделанному на подобіе навеса или выступа у дверей. Она стала на ладони мужчинъ и поднялась (или посмотръла) на этотъ навъсъ, сказала что-то на своемъ языкъ и была спущена. Она сказала: "вотъ вижу отца моего и мать мою!" За тъмъ ее подняли во второй разъ. Она сдълала тоже самое и сказала: "вотъ вижу всъхъ родптелей, умершихъ родственниковъ, сидятъ!" Подняли ее въ третій разъ п она сказала: "вотъ вижу моего господпна, спдитъ въ саду, въ раю, а рай прекрасенъ, зеленъ; съ нимъ сидитъ его дружина и отроки (слуги); онъ зоветъ меня! Ведите меня къ нему!" Ее повели къ лодкъ. Она сняла свои запястья (браслеты) и подала ихъ ангелу смертистарой женщинъ. Она сняда обручи-кольца съ своихъ ногъ и отдала ихъ двумъ дъвушкамъ, которыя ей прислуживали; онъ прозываются дочерями этой старухи, т. е. дочерями ангела смерти. Потомъ ее. подняли на лодку, но не ввели въ палатку, гдъ дежалъ мертвецъ. Пришли мущины со щитами и палками и подали ей кружку съ пьянымъ напиткомъ. Она взяла ее, пъла надъ нею пъсню и выпила ее. Это она прощалась съ своими подругами. Послъ того ей подали другую кружку. Она взяла и запъла длинную пъсню... Старуха торопила ее выпивать кружку скорте и идти въ полатку, гдъ ея господпнъ. Я впдълъ ее въ неръшимости, замъчаетъ Ибнъ-Фадланъ: она измънилась. Неизвъстно, желала ли она войдти въ палатку. Она просунула туда голову. Старуха взяла ее за голову, ввела ее въ палатку и сама вошла съ ней. Мужчины начали стучать по щитамъ палицами, для того (въроятно), чтобъ не слышно было ея криковъ, чтобъ это не устрашало другихъ дъвушекъ, готовыхъ также умирать съ своими господами".

"Въ палатку вошли шесть человъкъ... и простерли дъвушку о-бокъ съ мертвецомъ – ея господиномъ; двое схватили ее за ноги и двое за руки, а старуха-ангелъ смерти обвила ей вокругъ шеи веревку, за концы которой взялись остальные двое мужчинъ. Старуха-въдьма, ангелъ смерти, подошла съ большимъ ширококлиннымъ, ножемъ и начала вонзать его между реберъ жертвы, а двое мужчинъ тянули за концы веревку и душили ее, пока не умерла. Послъ того подъ лодку наложили дровъ, и ближайшій родственникъ покойника взяль кусокъ дерева, зажегь его и, держа въ рукв, пошель къ лодкв задомъ. Онъ первый зажегъ костеръ; за нимъ стали подходить остальные люди съ лучинами п дровами; каждый бросаль въ костерь зажженную лучину и дрова. Вскоръ огонь охватиль дрова, затымь лодку, потомы палатку съ мертвыми и со всемъ въ ней находящимся. При этомъ подуль сильный, грозный вътеръ, пламя усилилось и все больше распространяло свое могущество".

"Подлъ меня стоялъ человъкъ изъ Руссовъ, говоритъ путешественникъ, и я слышалъ, какъ онъ разговаривалъ съ толмачомъ. Я спросилъ толмача, о чемъ онъ велъ съ нимъ рвчь? Онъ отвътиль, что Руссь сказаль ему: "Вы арабы народъ глупый. Вы берете любимаго и почтеннъйшаго для васъ человъка и бросаете его въ землю, гдъ его поъдаютъ гады и черви. Мы въ одно мгновеніе сжигаемъ его въ огнъ п онъ въ тотъ же часъ входить въ рай". Затвиъ этотъ чедовъкъ засмъялся чрезмърнымъ смъхомъ и проговоридъ: "Владыка (богъ) любитъ покойника: послалъ сильный вътеръ п огонь унесъ его въ одночасье". И дъйствительно, замъчаетъ арабъ, не прошло и часа какъ лодка, дрова и оба мертвеца превратились въ пепелъ. На этомъ огнищъ Руссы устроили что-то подобное круглому холму, вставили въ средину большое дерево, написали на немъ имя умершаго человъка п имя Русскаго царя, и удалились.

Какъ сходно это арабское свидътельство очевидца съ разсказомъ историка Прокопія о сожженіи покойника и съ его женою у Геруловъ, обитавшихъ въ устьъ Днъпра и потомъ у Дуная см. выше стр. 308. Другой писатель, Масуди, о такихъ похоранахъ говоритъ коротко, что Руссы "сожигаютъ своихъ мертвецовъ съ ихъ вьючнымъ скотомъ, оружіемъ и украшеніями. Когда умираетъ мужчина, то сожигается съ нимъ жена его живою; если же умираетъ женщина, то мужъ не сожигается; а если умираетъ у нихъ холостой, то его женятъ по смерти. Женщины ихъ желаютъ своего сожженія для того, чтобы войдти съ мужьями въ рай. Г. Котляревскій очень основательно объясняетъ, что описанные похороны у Ибнъ-Фадлана могли быть въ тоже время и свадьбою покойника, который по видимому былъ холостой.

Когда у Руссовъ кто заболъваль, они заботливо отдъляли его отъ помъщенія здоровыхъ, устроивали ему вдали особую палатку, оставляли ему нъколько хлъба и воды и больше не приближались къ нему, особенно если онъ былъ бъдный или рабъ. По другому разсказу, напротивъ, они посъщали больнаго во все время. И то, и другое могло быть правдой, смотря по свойству бользни, да къ тому еще въ чужой сторонъ, напр. у Хозаръ, на устыяхъ Волги. Ясно одно, что опытные въ своихъ походахъ Руссы берегли себя отъ заразы. Рабовъ они не сожигали и оставляли безъ погребенія, но по другимъ извъстіямъ вообще у Славянъ сожигали всъхъ.

Правовърному мусульманину, какимъ былъ Ибнъ-Фадланъ, очень показалось дикимъ, что Руссы вовсе не исполняли мусульманскихъ уставовъ относительно безирестанныхъ омовеній и очищеній. Поэтому онъ называетъ Руссовъ наигрязнъйшими тварями божіими: они, говоритъ, не очищаются и не омываются ни въ какомъ случав, какъ будто блуждающіе дикіе ослы. А затъмъ самъ же разсказываетъ, хотя и съ видомъ нъкотораго омерзенія, что каждый день утромъ они умываются всъ въ одной и той же лохани. Дъвушка приходитъ съ большою лоханью, наполненною водой, и ставитъ се передъ своимъ хозяпномъ, который моетъ въ ней лице, руки, волосы, моетъ и чешетъ ихъ гребнемъ въ лохань, туда же сморкается и плюетъ и оставляетъ въ лохани всякую печистоту. Когда одинъ окончитъ умыванье, дъвушка несетъ лохань къ другому, къ третьему и такъ далъе, пока

не обойдеть кругомь всьхь, живущихь въ домь, и каждый моется также, какъ и первый. Въ арабскомъ разсказъ представляется такъ, что будто всъ мылись одинъ послъ другаго тоюже грязною водой; но по смыслу ръчи можно съ въроятностію заключить, что мусульманину не нравилось собственно умыванье встхъ изъ одной лохани. Это самое онъ и почиталь нечистоплотностью и грязью. Затемь мусульманское воображение повсюду въ дъйствіяхъ Руссовъ усматривало поползновенія къ сладострастію, что также не совстмъ правдоподобно, хотя въ иныхъ случаяхъ нарисованные арабами нравы Руссовъ въ отношении къ ихъ рабынямъ п женамъ, въ обращеніи съ которыми они не знали срама и стыда, могли существовать, какъ явленія первобытной младенческой простоты отношеній, незнавшей никакой застынчивости, и имывшей свои редигіозныя понятія о гръховности человъческихъ поступковъ. Свидътельство нашего Нестора о безстыдныхъ нравахъ остальныхъ славянскихъ племенъ, кромъ излюбленныхъ имъ Полянъ-Кіевлянъ, вполнъ подтверждаетъ разсказы арабовъ.

Съ ворами и разбойниками Руссы поступали также по первобытнымъ законамъ: такого человъка они вздергивали на дерево на кръпкой веревкъ, и такъ оставляли его, пока отъ вътровъ и дождей не распадется на куски.

Объ обычаяхъ русскаго князя Ибнъ-Фадланъ разсказываетъ не совсъмъ понятныя вещи, и это быть можетъ объясняется склонностію арабовъ выражаться иносказательно и аллегорически.

У Русскаго князя во дворцъ съ нимъ живутъ 400 человъкъ храбрыхъ его сподвижниковъ. Это върные ему люди, всегда готовые идти за него на смерть; иные умираютъ при его смерти, то есть подобно женщинамъ соглашаются слъдовать за нимъ на костеръ сожженія. Каждый изъ нихъ имъетъ при себъ двухъ дъвушекъ, одна его жена, другая прислуживаетъ ему, моетъ ему голову, приготовляетъ, что всты пить. Эти 400 человъкъ сидятъ подъ престоломъ князя, (явное иносказаніе); престолъ же его великъ и украшенъ драгоцъными камнями. На престолъ съ нимъ сидятъ сорокъ дъвушекъ—всъ его жены... У него есть намъстникъ, главный воевода, который водитъ войска и заступаетъ мъсто князя у подданныхъ, то есть въ управленіи страною.

По объясненію Арабовъ Руссы и Славяне, жившіе въ Хозарской странь, находились въ зависимости отъ Хозарскаго Кагана, населяли его столицу Итиль и составляли его войско и прислугу. Все это, относительно постояннаго пребыванія Руси, въ устьяхъ Волги, должно было существовать не только при Хозарскомъ Каганъ, но и съ незапамятныхъ временъ, по естественной этнологической причинъ, что къ устью ръкъ неизмънно всегда уносится и отважное население отъ ихъ верховьевъ. Если уже по Птоломею наша равнина была значительно населена, то отважный избытокъ населенія н во времена Птоломея населяль всё устья нашихъ рёкъ, промышляя торгомъ, работою, мечемъ, хотя бы и въ чужихъ городахъ. При накопленіи однороднаго населенія чужой городъ легко попадаль во власть господствовавшей въ немъ военной дружины. Такъ въроятно попало и устье Волги въ руки Хозаръ. Такъ, въ этомъ же мъстъ, еще въ первомъ въкъ, могли господствовать и Аорсы-Роксоланы, переименованные въ последстви въ Унновъ, которыхъ въ 6 веки разогнали придвинувшіяся сюда Турецкія племена.

Таковы свидътельства о Руси ученыхъ Арабовъ, по характеру своихъ ръчей очень мудреныхъ писателей, у которыхъ вообще очень трудно добраться до настоящаго толка. Однако въ существенныхъ чертахъ они вст говорятъ одно и тоже. По ихъ разумънію наша равнина была населена Руссами, иначе Славянами, которые раздълялись на многія племена и собственно на три главныхъ: съверное— Uлавяне (Новгородцы), южное—Кіевляне-Руссы и восточное— Арса, Артса, по всему въроятію—Ростовское. Руссы-Славяне изъ дальнъйшихъ странъ своей земли вывозили свои ика въ Византію, къ Хозарамъ, въ устье Волги и дальше на южные берега Каспійскаго моря и даже въ Багдадъ-Вавилонію. Такъ было уже въ половинъ 9 въка и также торговали Аорсы въ первомъ въкъ, слъд. Руссы были наследники этой древнейшей торговли, подобно тому, какъ Ганзейцы на Балтійскомъ моръ были наслъдниками тамошней Славянской торговли. Прерывалась ли эта торговля чежду первымъ и девятымъ въкомъ? На это прямыхъ свидетельствъ нътъ; но въ 7 въкъ ею завладъваютъ Хозары пвладеноть ею и въ 9 веке, а между темъ подъ ихъ же 30

владычествомъ Руссы справляють свое двло и продолжають торговать, какъ древніе Аорсы.

Въ началъ 10 въка Руссы знали уже письмо. Арабъ Ибнъ-Фадланъ самъ видълъ, какъ они сдълали надпись надъ умершимъ знатнымъ или богатымъ товарищемъ, написавъ на столбъ его имя<sup>‡</sup> и имя Русскаго князя. Какое это было письмо, неизвъстно.

Любопытиве всего, что тотъ же Ибиъ-Фадланъ, въ началь 10-го выка, слышаль въ Булгары преданіе о древнихъ Волотахъ. Онъ сначала услыхалъ, что "есть въ Булгаръ какой-то необыкновенный великань, и обратился съ запросомь о немь къ самому царю. Царь отвъчаль, что дъйствительно быль такой великань въ его-странь, но померь; да и быль онь не изь его людей и не настоящій человікь. Разъ, въ самый разливъ Волги, пришли къ нему купцы, и въ ужаст разсказывали, что по водт плыветъ человтвъ отъ сосъдняго народа, и что имъ послъ этого нельзя оставаться на томъ берегу. Царь вышелъ съ ними, и дъйствительно увидълъ человъка локтей въ двънадцать; голова у него была съ большой котелъ, носъ пядень въ длину, глаза и пальцы преогромные. Царь пришель въ такой же ужасъ, какъ и его людъ. Великана вытащили, отвели въ царскія палаты, и между тъмъ послали освъдомиться о немъ къ народу Вису (Веси). Тамъ отвъчали, что это не ихъ человъкъ, а изъ народа Гогъ и Магогъ, что за моремъ. Великанъ вскоръ и померъ. "Я видълъ кости его, прибавляетъ Ибнъ-Фадланъ, — онъ необъятной величины". Такъ объясняли Болгары находимыя ископаемыя кости мамонта, которыми они вели не малый торгъ съ тъми же Арабами. По Болгарскимъ же преданіямъ другіе арабскіе писатели объясняли, что это были кости некоего народа Аадъ (Волотъ?), который когда-то откочевалъ къ дальнему съверу изъ песковъ Аравіи. Писатель начала 11-го віка, Абу-Хамедъ Андалуси разсказываеть даже, что онь самъ видълъ одного Аадъ въ Булгарь: "онъ былъ необычайнаго роста, локтей въ семь, и такъ силенъ, что ломалъ самыя крвикія дошадиныя подковы" 1.

Имя Аадъ Савельевъ объясняетъ Вотяцкимъ народнымъ именемъ Одъ или Утъ, но преданіе слишкомъ явно обрисо-

<sup>1</sup> Савельевъ: Мухаммеданская Нумизматика, LXXXI--LXXXII.

вываетъ нашихъ Волотовъ, о которыхъ подобные разсказы ходили въ древности и ходятъ въ народъ и до сихъ поръ, см. стр. 183. Заслуживаетъ особаго вниманія и указаніе Болгарскаго царя, что онъ посылалъ справляться о Волотъ къ народу Веси. Оно даетъ темный сказочный намекъ, откуда Волоты впервые явились на средней Волгъ въ Булгаръ. Они пришли съ верхней Волги изъ-за моря. Это преданіе, относящееся къ началу 10-го въка, лучше всего подтверждаетъ наши предположенія о приходъ въ нашу страну Варяговъ-Велетовъ въ незапамятное для исторіи время.

Арабы повъствують не мало и о Славянахъ вообще. Мы уже говорили, что Славянское племя было имъ очень извъстно. Это племя, по ихъ сказаніямъ, особенно отличалось своею русостью, краснымъ, рыжимъ или собственно русымъ цвътомъ лица и волосъ. Такого человъка, какой бы народности онъ ни былъ, арабы вообще именовали Славяниномъ, что значило русый, рыжій. Но очень трудно понять арабовъ, о какихъ именно Славянахъ они ведутъ свои ръчи. То видится, что эти ръчи относятся къ Русскому Славянству, то къ Дунайскому, Карпатскому и даже къ Балтійскому. Вообще же Славяне — самый съверный народъ, простирающійся къ западу; земля ихъ очень обширная страна, равнинная, изобильная ръками, ручьями и лъсами; въ льсахъ Славяне и живутъ. Ръки ихъ изобилуютъ пушными звърями. Дорогіе мъха получаются вообще изъ Славянскихъ странъ. Еще больше такихъ мъховъ и превосходнъйшіе находятся въ странъ Русь, а самые превосходнъйшіе идуть изъ страны Гога и Магога, то есть съ далекаго и неизвъстнаго съвера, къ Русамъ же, которые живутъ по сосъдству съ тою страною и торгують съ ея народомъ. Вообще Арабы, какъ южные и восточные торговцы, очень хорошо знали (въроятно вмъстъ со всею торговою Европою), что меховая торговля идеть оть Славянскихъ купцовъ, что мъха вывозятся изъ дальнъйшаго конца Славянской земли; что Славянскіе купцы ходять торговать въ Византію, въ Крымъ, въ Хозарію, и въ Закаспійскія земли, отчего Черное и Азовское море Арабы именують Славян-30\*

скимъ моремъ, такъ какъ и большія ръки Донъ и Волгу— Славянскими ръками, всю Черноморскую страну— Славянскою страною, прибавляя иногда, что Волжская Болгарія есть страна славянская, что Хозары— тоже Славяне, или похожи на Славянъ. Все это показываетъ, что въ 9 и 10 въкахъ арабскіе южные и восточные торги производились при участіи Славянства, что мъховые товары шли только изъ славянскихъ рукъ, о чемъ въ 6 въкъ говорилъ Іорнандъ, называя Славянъ, именно Новгородскихъ, Светанами, см. выше стрі 159. Въд обитамовности жазага.

Одинъ арабъ, Ибнъ-Дастъ, говоря о Славянахъ, повидимому разумъетъ отчасти Задунайскихъ, отчасти Русскихъ Славянъ. Онъ пишетъ, что земля Славянъ отстоитъ отъ земли Печенъговъ на 10 дней пути. На границъ Славянской земли находится городъ Куябъ (Кіевъ?). Путь въ эту страну идеть по степямь, по мъстамь бездорожнымь, чрезъ ручьи и дремучіе лъса. Славяне живуть въ лъсистой равнинъ. У нихъ нътъ ни виноградниковъ, ни нашенъ, а въ лъсахъ есть ульи, которые выдълываются изъ дерева въ родъ кувшиновъ. Въ этихъ кувшинахъ содержатся у нихъ пчелы и сберегается медъ-напитокъ. Въ каждомъ кувшинъ заключается 10 кружекъ меду. Они разводять и пасуть свиней, какъ овецъ. Когда кто изъ нихъ умираетъ, то трупъ его сожигають. Женщины по покойникъ царапають себъ ножемъ руки и лица. При сожиганіи покойника предаются шумному веселью, выражая темь свою радость, что богъ принимаетъ къ себъ умершаго. На другой день по сожжении трупа собирають пепель и кладуть его въ урну, которую и ставять на ходиь: (въроятно курганъ, насыпаемый надъ пепелищемъ). Черезъ годъ семейство умершаго справляеть поминки. Беруть кувшиновь двадцать или больше, или меньше, хивльнаго меду, приносять на тоть холмь, вдять, пьють и затымь расходятся. Если у покойника было три жены и одна изъ нихъ утверждаетъ, что она особенно любила его, то она удавляется надъ могилою мужа, потомъ ее относятъ въ огонь и она сгораетъ. Это дълается такъ: предъ костромъ покойника ставять два столба съ перекладиною на верху; къ перекладинъ привязываютъ веревку, а подъ нею ставятъ скамью; жена становится на скамью п обвязываеть себъ около шеп

конецъ веревки; тогда скамью отнимають и женщина остается повисшею, пока не задохнется и не умреть. Потомъ, какъ сказано, ее сожигають вмъстъ съ мужемъ.

Всв Славяне пдолопоклонники или огнепоклонники. Больше всего они съютъ просо. Во время жатвы берутъ они ковшъ просянаго зерна и поднимая его къ небу, молятся: "Господи! Ты, который даешь намъ пищу, пошли ее намъ и теперь въ изобиліи. У нихъ есть разнаго рода лютни, гусли, свиръли. Свиръли длиною въ два локтя, лютни осмиструнныя. Рабочаго скота у нихъ мало, а верховыя дощади находятся только у князя. Вооружение Славянъ состоптъ изъ дротиковъ, щитовъ и копій; другаго оружія у нихъ нътъ. Только у князя есть прекрасныя, прочныя и драгоцънныя кольчуги. Это обстоятельство, что кольчуги и верховыя (но не рабочія) лошади имфются только у князя, который, говорять арабы, и питался будто бы преимущественно кобыльимъ молокомъ, можно объяснять свидътельствомъ нашей лътописи, что напр. въ 11 въкъ оружіе и кони дъйствительно составляли собственность княжеской казны и раздавались войску только на случай похода.

Владыку Славянской земли арабъ называетъ великимъ княземъ, главою главъ. Меньшаго главу онъ называетъ намъстникомъ, судьею или жупаномъ, какъ читаютъ съ поправкою это имя по-арабски. Этотъ жупанъ живетъ въ срединъ славянской земли. Очень въроятно, что жупанъ былъ собственно волостной голова, жившій въ срединъ своей волости, поэтому онъ и обозначается единично въ смыслъ власти, подчиненной великому князю, главъ главъ. Великій князь объвзжаетъ свой народъ ежегодно и собираетъ дань платьемъ, по одеждъ отъ сына и отъ дочери, или отъ жены и служанки, быть можетъ дань холстомъ, полотенцамивными сорочками, ширинками (платками), полотенцами и платками), полотенцами и платками.

Въ землъ Славянъ, говоритъ арабъ, бываетъ очень сильный холодъ, почему каждый изъ нихъ выкапываетъ себъ землянку, въ родъ погреба, и покрываетъ ее остроконечною кровлею, которую обкладываетъ землею. Въ такихъ погребахъ люди живутъ со всъмъ семействомъ до весны. Въ нихъ они жгутъ дрова, раскаляютъ на огнъ до-красна камни и поливаютъ водой, отчего распространяется паръ, нагръвающій жилье до того, что снимаютъ уже одежду.

Явно, что арабъ въ этомъ случат описываетъ древитишее устройство русской бани, объясняя, что это было собственно зимнее жилье. Намъ кажется, что зимнее жилье у незапамятныхъ временъ было устроено луч-Славниъ СЪ ше этой землянки, именно въ избахъ, истопкахъ, гдъ тепдо получалось отъ печи, но не отъ каменки, для нагръванія которой тоже прежде всего необходима печь или печура, а это во всякомъ случат указываетъ, что происхождепеніе печи вообще древите, чтит происхожденіе каменки. Несомивнию, что Ибив-Дасть слышаль о нашихъ свверныхъ баняхъ, о которыхъ по лътописному преданію разсказываль въ Римъ еще св. апостоль Андрей, обошедшій вокругъ Европейскій материвъ павъстнымъ Варяжскимъ путемъ по востоку и по западу.

По всему видно, что арабы, получая свои свёдёнія изъразныхъ мёсть и о разныхъ Славянскихъ странахъ и племенахъ, приписывали весьма различныя бытовыя обстоятельства одному имени Славянъ и перепутывали сёверъ съ югомъ и востокътсътавиадомъ.

О западновъ Славянствъ и вообще объ отдъльныхъ Славянскихъ илеменахъ, больше подробностей сообщаетъ Масуди, писатель 950 года. Онъ описываетъ даже храмы языческихъ Славянскихъ боговъ, но такъ по арабски, то есть иносказательно, странно и неопредъленно, что это описаніе можно относить и къ храмамъ индейскихъ буддистовъ, хоти достовърнъе всего оно должно относится къ храмамъ Балтійскихъ Славянъ, какъ ихъ описывали въ 11 и 12 стольт. западные льтописцы. Масуди говорить, что въ древности надъ всъми Славянскими племенами господствовало одно племя, называемое Валинана (Валмана, Валмая, Вальяна, Лабнана). У этого племени быль верховный надъ встми царь Маджанъ, которому повиновались всъ прочіе Славанскіе цари. Это племя-одно изъ коренныхъ Славянскихъ племенъ, оно почиталось и имъло превосходство между вежин племенами. Въ последствин пошли раздоры между илеменами, союзъ быль разрушень, они раздълились на отдъльныя кольна, пришли въ упадокъ и каждое плема избрало себъ особаго царя. Слушая этотъ разсказъ, невольно припоминаеть исторію Унновъ съ отцомъ Аттилы-Мундіухомъ: Униы-Валинана, Мундіухъ-Маджакъ. Надо замътить, что нёкоторые ученые объясняють имя Валинана именами Винуловь, Винитовь, Вилиновь—Славянь съ Балтійскаго Поморья. Были ли Унны Балтійскіе Славяне или Кіевскіе, соединившіеся съ Балтійскими, во всякомъ случав только одно это племя нёкогда господствовало, владычествовало надъ всёми остальными и потомъ со смертію своего руководителя Аттилы раздёлилось на составныя дроби. Свидётельство араба въ ряду множества другихъ свидётельствъ даетъ новыя подтвержденія очень старому мнёнію о Славянствъ Унновъ.

## ГЛАВА У.

## РУССКАЯ ЛЪТОПИСЬ И ЕЯ СКАЗАНІЯ

о древнихъ временахъ.

Происхожденіе и первые начатки Русскаго Льтописанья. Повъсть Временных Льтъ. Общественныя причины ся появленія. Основной характеръ Русскаго Льтописанья. Оно составляется людьми городскими, самимъ обществомъ. Печерскій монастырь, какъ святилище народнаго просвъщенія. Послъдующая исторія Русскаго Льтописанья.—Льтописныя преданія о разселеніи Славянъ. Круговая европейская дорога мимо Кіева. Основатели Кіева. Первоначальная жизнь родомъ. Различіе быта патріархальнаго и родоваго. Редълкольно братьевъ. Составъ рода. Миеъ Трояна. Городокъ, какъ первоначальное родовое-волостное гнъздо. Происхожденіе города, какъ дружины. Первональный городовой промыслъ. Богатырскія былины воспъвають древнъйшій городовой бытъ. Стольно— Кіевскій князь Владиміръ есть эпическій образъ стольнаго города.

Подробныя изслёдованія надъ составомъ нашихъ лётописей привели нашихъ уважаемыхъ ученыхъ і къ тому очень основательному и вполнё достовёрному убъжденію, что первое начало летописныхъ русскихъ показаній относится, если не къ 9, то покрайней мёрѣ къ 10 вѣку, и стало быть восходитъ къ началу самой Русской Исторіи. Первыя летопи-

<sup>1</sup> Г. Срезневскаго: Чтенія о Древних Русских Льтописяхь. Обзорь других трудовь см. у г. Сухомлинова: «О Древней Русской Льтописи, какъ памятникъ литературномъ», и у г. Бестужева-Рюмина: «О составъ Русской Льтописи до конца XIV въка».

сныя свидътельства появляются у насъ въ одно время или вслъдъ за первыми героями нашей исторической жизни.

. Явственные следы такихъ свидетельствъ сохраняются не только въ древнийшихъ, но и въ позднихъ спискахъ, почернавшихъ свои извъстія изъ древнихъ хартій, до насъ не дошедшихъ. Свидътельства эти очень кратки и отрывочны, иногда состоять изъ двухъ-трехъ словъ, или изъ двухъ — трехъ строкъ, й потому прямо указываютъ, что это были простыя годовыя замътки, которыя, какъ уже доказано, вносились для памяти, напр., въ пасхальныя таблицы, или же могли для памяти вписываться при святцахъ, въ синодикахъ или поминальникахъ, вообще въ книгахъ церковнаго круга. Стало быть, они впервые появились въ самой же церкви, въ общинъ первыхъ на Руси христіанъ, первыхъ грамотниковъ и первыхъ людей, которые, по самому уставу своей жизни, необходимо сохраняя писаніемъ же память о событіяхъ и лицахъ христіанской церкви темъ самымъ научались хранить память и о событіяхъ своего времени и своей земли. Припомнимъ, что еще въ первые выка христіанской церкви существоваль благочестивый обычай отмачать событія и дип кончины христіанскихъ мучениковъ для ежегоднаго празднованія ихъ святой памяти. Это послужило основаніемъ христіанской святой льтописи, которая была потомъ собрана въ Мъсяцесловъ или по обычному русскому выраженію въ Святцы. Помянутый обычай сохранялся въ каждой церкви и въ каждой приходской общинь во всьхъ странахъ, куда только достигало Христово ученіе. Онъ быль естественнымъ и необходимымъ явленіемъ въ христіанской жизни, которая вся утверждалась вкиною памятью о своихъ святыхъ людяхъ и ихъ двяніяхъ. Очень понятно, что такія памятныя отмътки въ послъдствін не ограничивались одними свъдвніями о первомученикахъ, но касались и другихъ случаевъ и событій, почему либо важныхъ для мъстной церкви пли мъстной общины. Неизмъннымъ оставался дишь самый обычай записывать все достойное христіанской памяти, какъ въ частномъ домашнемъ быту, такъ и въ общемъ, политическомъ. Естественно также, что вмъстъ съ Христовою върою этотъ обычай, какъ неизивнное ея преданіе, былъ принесенъ и въ Русскую землю. И нътъ никакого сомнънія, что

первыми лѣтописными свидѣтельствами о Русскихъ событіяхъ, восходящими къ самому началу нашей исторіи, мы обязаны первой христіанской общинѣ, водворившейся въ Кіевѣ. Извѣстно, что Русь Кіевская, хотя бы въ маломъ числѣ, была крещена вскорѣ послѣ перваго похода на Грековъ Аскольда и Дира около 864 г.

Если съ этого времени въ Кіевѣ было достаточно Христіанъ и существовали христіанскія церкви, то нѣтъ причины сомнѣваться, что тогда же въ церковныхъ книгахъ, гдѣ помѣщались пасхальныя таблицы, появились и памятныя отмѣтки о случаяхъ и лицахъ, почему либо важныхъ для церковной общины, которая къ тому же несомнѣнно состояла изъ лучшихъ передовыхъ людей городскаго населенія, знавшихъ дѣла своей земли лучше другихъ.

Вотъ почему объ Аскольдъ и Диръ мы имъемъ больше свъдъній, чъмъ о знаменитомъ Рюрикъ и его братьяхъ. Вотъ почему напр. такое одинокое лътописное свидътельство, какъ убіеніе отъ Булгаръ еще въ 864 г. Аскольдова сына, старательно сохранено, быть можетъ, по той причинъ, что это былъ христіанинъ и во всякомъ случав потому, что онъ былъ сынъ христіанина Аскольда. Самый годъ нашествія на Кіевъ Олега мы получили безсомнънія по случаю убіенія Аскольда и Дира, отмъченнаго вначалъ кратко и потомъ уже распространеннаго эпическимъ преданіемъ. На могилъ Аскольда была послъ поставлена церковь св. Николы; церкви же христіанами ставились обыкновенно на гробахъ мучениковъ. По льтописи Іоакима Аскольдъ примо именуется блаженнымъ.

Собранныя вмёстё эти древнёйшія лётописныя отмётки разсказывають слёдующее:

"Въ лъто 6372. Убіенъ бысть отъ Болгаръ Осколдовъ сынъ. Того же лъта оскорбишася Новгородци, глаголюще: "Яко быти намъ рабомъ, и много зла (пропускъ) всячески пострадати отъ Рюрика и отъ рода его". Того же лъта уби Рюрикъ Вадима Храбраго, и иныхъ многихъ изби Новогородцевъ съвътниковъ его. Въ лъто 6373 воеваща Асколдъ и Диръ Полочанъ и много зла сътворища. Въ лъто 6375 бысть въ Кіевъ гладъ велій. Того же лъта избища множество Печенътъ Осколдъ и Диръ. Того же лъта избъжаща отъ Рюрика изъ Новогорода въ Кіевъ много Новогородцкыхъ мужей".

Не смотря на то, что эти отмътки находятся только въ переработанномъ Лѣтописномъ Сборникъ 16-го въка, они заключаютъ въ себъ столько достовърности, что нътъ и малъйшихъ основаній отвергать ихъ глубокую древность. Они нисколько не противоръчатъ другимъ извъстіямъ; не замъчается здъсь никакого намъренія выставить эти показанія въ связи съ предыдущимъ или съ послъдующимъ для какой либо особой цъли. Они напротивъ стоятъ одиноко и вполнъ сохраняютъ характеръ независимыхъ; отдъльныхъ замътокъ, собранныхъ только хронологически, подъ года.

И такъ какъ они больше всего поминаютъ дъла Аскольда и Дира, то и указывають, что происходять они изъ Кіева, что даже и свидътельства о Новгородскихъ дълахъ съ Рюрикомъ заимствованы не изъ Новгородскихъ отмътокъ, а записаны тоже въ Кіевъ, по разсказу прибъжавшихъ туда Новгородцевъ, которые къ тому же могли прибъжать еще въ первое время ихъ скорби вслъдъ за убійствомъ Вадима. Тоже можно сказать и о самомъ начальномъ показаніи, которое мы сюда не включаемъ: "Въсташа Словене рекше Новогородци и Меря и Кривичи на Варяги и изгнаша ихъ за море, и не даша имъ дани... Затъмъ: Идоша за море къ Варягамъ... и придоша Рюрикъ... Эти свидътельства, достаточно распространенныя преданіемъ, вначаль могли заключаться тоже въ короткихъ словахъ. Въ самомъ распространеніи примічается эта краткость, ибо приставлены только эпическія разсужденія и разговоры, только приставлены слова, но не приставлены новыя дёла, которыя остаютснавъ нетронутомъ видъ. и мления

Какъ бы ни было, но наиболъе достовърныя свъденія о самыхъ первыхъ годахъ нашей исторіи мы находимъ именно възкіевскихъ отмъткахъ:

Записывать эти свёдёнія по горячимъ слёдамъ событій никто другой не могъ какъ грамотники-христіане, жившіе въ Кіевъ. Къ началу 10 въка ихъ тамъ находилось столько, что въ греческой росписи митрополій, зависѣвшихъ отъ Цареградскаго патріарха, числилась уже митрополія Русская, и потому очень естественно встрѣтить вслѣдъ затѣмъ домашнее лѣтописное показаніе, что при Игорѣ, въ первой половинѣ 10 въка, существовала въ Кіевъ даже соборная церковь св. Ильи, въ которой кіевскіе христіане-Варяги

приносили тогда присягу въ утвержденіе договора съ Греками. И вотъ по какой причинь о 10-мъ въкъ мы находимъ еще больше короткихъ льтописныхъ отмътокъ, указывающихъ несомнънно, что они дълались современниками событій.

Въ рукахъ поздивишихъ льтописцевъ одив изъ этихъ отмътокъ распространены преданіемъ эпическимъ, другія, начиная отъ Владиміра, матеріаломъ книжнымъ. Но ихъ основы и тамъ и здъсь обнаруживаются очень явственно.

Кромъ пасхальныхъ таблицъ и святцевъ, много способствовавшихъ появленію этихъ короткихъ памятныхъ отибтокъ, у первыхъ русскихъ христіанъ, въ книгахъ той же соборной церкви, по всему въроятію, находились и краткіе лътописцы, обозначавшіе перечнемъ последовательное время владъющихъ лицъ, жившихъ не только въ христіанствъ, но и до Христа, начиная отъ Адама, въ родъ напр. Латописца вскора, то есть скораго или краткаго, который приписывается цареградскому патріарху Никифору. Для церковнаго домашняго употребленія такіе датописцы также необходимы, какъ и таблицы Пасхаліи. Они должны были разръшать хронологические вопросы, кто когда жилъ, и когда что происходило въ христіанскомъ міръ. Съ этою цёлью они помещались даже въ Номоканонахъ, лили въ книгахъ церковныхъ Правилъ, обнимавшихъ порядокъ христіанской жизни. Въ концъ 13 въка русскій перенисчикъ Никифорова Лътописца дополнилъ его послъдовательно и Русскими именами и событіями, а это показываетъ, что подобные лътописцы и въ болъе древнее время служили также поводомъ и весьма удобнымъ началомъ къ последовательному дополненію ихъ такими же скорыми или краткими извъстіями о современныхъ или недавнихъ русскихъ событіяхъ. Тотъ же літописецъ по Никоновскому списку оканчивается указаніемъ: "а въ Руси поча княжити Игорь, а Олегъ умре" и тъмъ свидътельствуетъ, что онъ списанъ съ древивищаго, чемъ тотъ, который внесенъ въ Нестерову: Повъсть временныхъ лътъ. Это вполнъ подтверждается и приведенными отмътками объ Аскольдъ, Вадимъ и пр., которыя могутъ свидътельствовать, что у собирателя Никоновской Лвтописи знаходились въ рукахъ древнайшіе подлинники подобных в кратких в латописцевь.

Не говоримъ о томъ, что пныя показанія отмівчались для памяти на порожнихъ листахъ въ конці или въ началі какой либо книги и даже на переплетныхъ доскахъ, какъ это повсюду въ каждой почти и древней и новой рукописи встръчаемъ и теперь.

Таковы могли быть первые начатки нашего льтописнаго дьла. Они состояли изъ краткихъ, памятныхъ замътокъ, какія даже и теперь дълаются домашнимъ порядкомъ въ календаряхъ. Они стало быть имъли всъ свойства именно такихъ календарныхъ замътокъ.

Но появлялись они въ первое время исключительно въ церковномъ кругу, записывались въ церковныхъ книгахъ церковными людьми, ибо въ первое время только въ церкви находились и грамотники и книги, только въ церкви потребно было знать время той или другой христіанской памяти о св. событіяхъ и св. людяхъ, и потому посреди безграмотнаго язычества только въ церкви могла родиться мысль сохранять память и о значительномъ событіп текущаго дня. Замътимъ главное: Христіанское богослуженіе совершаетъ свой празднованія, посты и весь церковный обиходъ по годовому кругу, опредъляемому днемъ Пасхи, слъдов. счисление времени и по годамъ и по днямъ мъсяца (святцы) составляетъ для церкви необходимую и существенную статью въ устройствъ ея порядковъ . Отсюда важное значение въ церковномъ кругу годовыхъ и мъсячныхъ чисель. Ими устроивался и опредълялся церковный быть и его отношенія къ быту мірскому, а потому каждое значительное и незначительное мірское событіе, какъ скоро оно заслуживало памяти, необходимо вносилось въ тотъ же годовой кругъ, необходимо опредълялось извъстнымъ годомъ и даже числомъ мъсяца. Другаго способа для обозначенія событій церковными людьми не могло и существовать. Годовое число для церковника было первымъ двломъ при обозначеніи льтописнаго показанія. Отъ этого и собраніе та-

<sup>\*</sup> Припомнимъ, какъ въ 15 въкъ Тверичь Аванасій Никитинъ, завхавши далеко въ Индію, сътовалъ, что позабылъ онъ въру христіанскую и праздниковъ никоторыхъ не помнитъ, потому что были пограблены у него книги, взятыя съ собою изъ Руси. Промежду поганыхъ, говоритъ онъ, молился я только Богу Вседержителю, Творцу неба и земли, и иного никоего не призывалъ.

кихъ показаній именовалось описью літь, Літописью, въ которой первое главнійшее місто занимало именно літо, годовое число, почему оно ставилось даже и въ таномъ случаї, когда самой описи не оказывалось, но ставилось для соблюденія порядка въ главномъ, т. е. въ теченіи другь за другомъ годовыхъ чисель, и съ намітреніемъ когда либо пополнить записями пустые года.

Но что же побуждало первыхъ грамотниковъ-Кіевлянъ записывать на память дёла своей земли? Ихъ побуждали самыя эти дёла, сама жизнь, которая въ 9 и 10 вёкахъ дёйствительно ознаменовала себя славными и чрезвычайными дёлами и потому народная мысль не могла оставаться безъ отзыва къ своей же славѣ.

Если первичныя наши лътописныя показанія 9 и 10 въка явились только памятными календарными отмътками въ церковныхъ книгахъ, записывались въ самыхъ церквахъ, вставлялись въ пасхальныя таблицы, въ святцы, или на пустыхъ листахъ и на пустыхъ мъстахъ церковной книги, и т. п., то этимъ самымъ уже достаточно опредъляется и характеръ этихъ отмътокъ. Мъсто, гдъ впервые записывалось людское событіе, была страница святой книги-ясно, что марать такую страницу народными сказками, преданіями, народными пъснями и тому подобными сказаніями не представлялось возможнымъ благочестивому уму первыхъ церковниковъ и первыхъ грамотниковъ. На такую страницу надо было заносить такую же святую правду, какою была исписана вся книга. Вотъ почему лътописныя отмътки не могли иначе явиться, какъ въ образъ полной правды и полной достовърности. Къ тому же они, какъ мы говоримъ, были дъломъ первыхъ русскихъ христіанъ въ Кіевъ, сближавшихся между собою посреди язычества въ тесный церковный кругъ, который тъмъ особенно и отличался отъ язычества, что онъ исповъдывалъ, по человъческимъ силамъ, святую и высокую правду и въ мысляхъ и поступкахъ. Одной правдв учили всв книги, хотя бы и немногія, какими обладала тогдашиня церковь, а потому и на самую книгу, какъ и на всякое книжное писаніе тогдашніе христіане смотръли какъ на святыню и касались книги и книжнаго писанія не иначе какъ съ мыслью о св. правдъ. Припомнимъ, что въ древнее время самое слово книга означало только святое писаніе. Такимъ образомъ, войдя въ этотъ кругъ представленій и понятій, мы легко поймемъ, что по убъжденію нашихъ первыхъ христіанъ, никакой лжи или выдумки вписывать въ книгу было невозможно.

Эти первородныя мысли о значеніи книги и книжнаго письма къ нашему счастію остались надолго въ Русской земль и управляли льтописнымъ дъломъ до послъднихъ его дней: Последний за последний за последний за правительной за последний за по

Само собою разумъется, что правда и достовърность лътописныхъ показаній вполнъ должна была зависъть отъ источниковъ. Когда источники были самостоятельны, какъ напр. разсказъ самовидца или участника въ событіи, то и правда памятной отмътки является несомнънною.

Таковы вст короткія своерусскія свидтельства 9 и 10 вта. Неточная правда стала обнаруживаться уже посль, при разработкт этихъ первыхъ свидтельствъ, и главнымъ образомъ, отъ участія въ льтописномт дтат литературныхъ пріемовъ и свидтельствъ, приходившихъ изъ пятыхъ-десятыхъ рукъ, слъд. достаточно затемненныхъ неправдою. Но и въ такихъ случаяхъ неправда могла явиться только по невъдтнію, но отнюдь не по намтренію, ибо мысль о правдт жила неразлучно съ мыслью о книжномъ писаніи и обт онъ составляли одну святыню для тогдашняго ума.

Изъ источника правды исходили и другія очень важныя качества нашихъ первыхъ и последующихъ летописныхъ свидетельствъ. Они не различаютъ людей по чинамъ, не зрятъ на лица, и говорятъ одинаково правду о князе и простолюдине. Ихъ речь пряма, честна, вполне независима, исполнена эпическаго спокойствія, необыкновеннаго добродушія и полной христіанской любви.

Изо всего сказаннаго можно уразумъть, что первые начатки нашей лътописи вполнъ были самостоятельны, своенародны, ни откуда не заимствованы, образовались и развились изъ собственныхъ потребностей и нуждъ и воспроизведены собственными средствами. Если они во многомъ сходствуютъ съ такими же лътописными начатками западныхъ народностей, каковы напр. тамошніе средневъковые годовники (анналы, лътовники), то это показываетъ только, что и для тъхъ и для другихъ былъ одинъ источникъ, то есть общехристіанскій церковный обычай укръплять въч-

ною памятью не только церковныя событія, но и важивішія событія міра-дюдскаго, какъ и важивішія явленія природы, пли міра Божьяго, каковы появленіе кометь, затмініе солица и луны, и т. д.

Итакъ первымъ початкомъ нашего Лътописанья была простая хронологическая календарная отмътка, которая вносплась на память втроятите всего въ пасхальную таблицу, въ Святцы, пли же въ другую какую книгу, на ряду съ показаніями общаго порядка церковныхъ годовъ, еще безъ всякой мысли о томъ, что это особая льтопись, особая опись Русскихъ лътъ. Особое и уже прямо лътописное собрание такихъ отмътокъ должно было явиться гораздо позднъе. Если даже допустимъ существование краткаго церковнаго лътописца, въ родъ льтописца патріарха Никифора, который последовательно добавлялся и русскими событіями; то въ немъ эти событія должны были ограничиваться только числомъ летъ того или другаго княженія, потому что и самый этоть льтописець обозначаль только последовательность другь за другомъ владъющихъ лицъ. Другихъ извъстій онъ почти не касался или вставляль ихъ въ очень ръдкихъ случанхъ. Русскіе продолжатели тоже строго придерживались его задачи и не распространяли свои занія дальше следованія другь за другомъ владеющихъ пменъ. Къ тому же продолжение этого льтописца не было работою, самостоятельною и не могло ничего другаго выразить, какъ лишь то, что находилось въ подлинникъ.

Для того, чтобы собрать разсвиныя замвтии въ одно цвлое, и лвтописное двло, единичное и личное, случайное, освътить общею мыслію единой памяти о единой Русской земль, для этого было необходимо изъ разсвиныхъ частей этой земли собраться въ одно цвлое и тому народу, который писаль эти замвтии, ибо исторія народа, какъ выраженіе народнаго сознанія, даже въ видъ хронологическихъ отмвтокъ, всегда идетъ следомъ за развитіемъ самого народа и восходить къ совершенству по темъ же ступенямъ, по какимъ делаетъ свои поступательные возрастные шаги самъ народъю зіннюсят следа закомого долого.

На этомъ основанін мы полагаемъ, что до временъ Ярослава пли покрайней мъръ до временъ Владиміра едвали возможна была мысль о собраніи историческаго матеріала

въ одно правильное цълое, въ одну льтопись. Такая льтопись, хотя бы краткій перечень годовъ народной жизни, всетаки есть дёло мысли, сознающей то цёлое, которое она стремится изобразить въ последовательности своихъ годовъ. Слъдя вообще за постепеннымъ ходомъ даже ученой обработки исторіи, мы примъчаемь, что мысль о цъльныхъ созданіяхъ, о написаніи полной исторіи, обнаруживаетъ свои попытки лишь въ такія времена, когда сама народная жизнь складывается во что либо тоже цёльное, законченное, относительно по крайней мъръ къ своему прошедшему, вообще когда она переходить на новую ступень развитія. Исторія въ ученомъ и дитературномъ смысль, какъ и сама жизнь, вырабатывается съ большимъ трудомъ. Обработка исторіи такъ связана съ жизненными отправленіями народа, что она только то и даетъ, что выработала жизнь, то есть только на то и отвъчаетъ, о чемъ запращиваетъ сама жизнь.

Отъ конца 9 и до конца 10 въка Русь находилась еще вътомъ кругъ развитія, о которомъ писаніе повъствовало, что Богъ создалъ Адама изъ земли и вдохнулъ въ него душу безсмертную. Въ это время Русь дъйствительно еще складывалась изъ земли, складывала свое физическое существо, собирала землю, какъ необходимое тъло для воспріятія жизни духовной. При Владиміръ Богъ вдохнулъ въ нее душу безсмертную; въ этомъ земномъ тълъ водворены были великія истины Христовой Въры, а съ нею и духовныя начала человъческаго самосознанія и самопознанія.

Поэтому и невъроятно, чтобы въ въкъ только одного физическаго роста могла проявиться духовная сознательная мысль, поминающая свое прошлое въ единствъ лътописнато цъльнаго разсказа. Она помнила его отрывочно, частями, какъ отрывочно частями существовала и складывалась и самая жизнь Русской Земли. Послъ Владиміра и крещеныхъ имъ отцовъ, необходимо было возрасти въ христіанствъ цълому покольнію дътей, дабы сознательныя силы жизни могли начать свое просвътительное дъло вполнъ самостоятельно. Такъ понимали ходъ своего развитія и умные современники той эпохи, именно дъти и внуки первыхъ отцовъ—христіанъ. Они сохранили намъ исторію всего хода тогдашнихъ дълъ,

въ прекрасномъ разсказъ, нарисованномъ ихъ земледъльче-

Поминая Ярослава Великаго похвалою за распространеніе книжнаго божественнаго ученія и описывая, какъ они теперь наслаждаются этимъ ученьемъ, для ясности, они дълаютъ уподобленіе, обращаясь къ своему родному сельскому дълу и говорятъ: Вотъ еслибъ кто землю разоралъ—вспахалъ, а другой насъялъ бы, а иные пожинаютъ и ъдятъ пищу безскудную; такъ и князь Ярославъ: отецъ его Владиміръ вспахалъ и умягчилъ сердца върныхъ людей, просвътивъ ихъ крещеньемъ, а этотъ насъялъ тъ сердца книжными словесами, теперь мы пожинаемъ созръвшій колосъ, книжное ученье, и питаемся.

По тъмъ самымъ степенямъ развитія проходила и обработка нашей первородной исторіи — лътописи. Наша льтопись, можно сказать, выросла на собственной нивъ, изъ собственнаго зерна, воздълана собственными руками самого народа. Вначалъ это было невоздъланное поле, гдъ цвъты и злаки льтописныхъ показаній выросли сами собою и были разбросаны по разнымъ мъстамъ, какъ опредълялъ случай. Они хранились въ книгахъ первыхъ христіанъ, быть можетъ еще прятавшихся въ Кіевскихъ пещерахъ. Пришелъ пахарь и всенародно вспахалъ землю для посъва книжнаго ученья или того съмени, которое всего больше говорило о людскихъ дълахъ и мысляхъ, указывая для нихъ высокое совершенство въ христіанской жизни. Въ книжномъ ученіи, дъла и мысли людей становились основною задачею самой жизни: естественно, что они сделались предметомъ особаго вниманія для всего новорожденнаго общества христіанъ; естественно, что пип возбуждено было любонытство вообще къ историческимъ сказаніямъ. Дъянія церковныя, житія святыхъ и тому подобныя писанія необходимо воспитывали любовь къ исторической или летописной памяти о временахъ минувшихъ и теперь следующихъ. Очевидно, что когда выросло посъянное книжное съма, то выросла и русская мысль связать въ одно целое разсеянныя части, собрать въ одинъ разсказъ разрозненныя хронологическія отмътки о русскихъ дълахъ и мысляхъ и изъ простой описи лътъ воспроизвести повъсть временныхъ

да, какъ мы понимаемъ это дъло въ теперешнее время.

Мысль о такой попыткъ, мысль о дитературной повъсти временныхъ летъ не могла родиться раньше времени Яро-. слава еще и по той причинъ, что только къ концу этого времени Русь сложилась въ одно цёлое, какъ земля, какъ физическое тъло, способное жить вполнъ независимо и самостоятельно. Хорошее и крипкое физическое сложение быдо необходимо и для здороваго умственнаго посъва книжныхъ словесъ. И только въ то время, когда эти два начала жизни вполнъ устроились, стало возможнымъ и дъйствіе сознательныхъ народныхъ силъ. Только тогда въ народъ могла пробудиться мысль о самомъ себъ, какъ о цъльной живой единица, чувствительной и внимательной къ собственному существованію, ко всемь порядкамь и явленіямъ собственной жизни. И вотъ, какъ только мудрый съятель, Ярославъ, сошелъ съ своего поля, въ обществъ сами собою поднимаются размышленія и вопросы о Русской Земль. Откуда пошла Русская Земля, кто въ Кіевь началь первый княжить, откуда Русская земля стала? вопрошали тогдашніе пытливые умы, конечно, болье всего въ той средв, которан сама много работала и для земскаго и для умственнаго устройства новой народности. Эти достопамятные размышленія и вопросы прямо указывали, что новорожденное русское общество въ дъйствительности пожинаетъ плоды мудрыхъ пахарей и съятелей, что не напрасно оно прочитало книги Писанія о человъческихъ дълахъ и мысляхъ, что и его собственная мысль теперь бодрствуетъ и работаеть, пытаеть, изследуеть, хочеть знать, что пошло и какъ началось; что, стало быть, умственный подъемъ общества совершается правильно и отличается здравою силою. Съ другой стороны, это же самое обнаруживало, что русское развитіе стояло тогда на собственныхъ ногахъ, иначе сказать, было самобытно и независимо не только политически, какъ цълая единая земля, но и умственно, какъ молодая, полная свёжихъ силъ образованность, пытающая источники знанія не по чужой указкъ, а по собственному разумьнію.

"Съ 1000 года усилившаяся (слова строгаго и суроваго судьи—Шлецера), стремящаяся къ просвъщенію болье вся-

каго другаго съвернаго государства, страшная для всъхъ своихъ сосъдей, и тогда еще очень извъстная иностранцамъ", Русь въ этотъ славный въкъ естественно должна была взглянуть на свое прошедшее съ особенною любовью, ибо гдъ же находились корни, истоки и родники настоящей ея славы и силы, какъ не тамъ, въ далекихъ лътахъ и временахъ.

Лучшіе русскіе люди этого въка, всъ разумъющіе, смысленые люди, какъ тогда говорили, по тъмъ же естественнымъ причинамъ не разъ должны были останавливать свою. иысль на вопросахъ, которые сами напрашивались: откуда это все пошло, кто быль первымь началомь этого русскаго подвига, откуда и какъ создалась эта сильная и славная Русь? Назръвшая въ обществъ, какъ и въ отдъльномъ человъкъ, мысль никогда не остается безъ выраженія; она неизмънно находить себъ тотъ или другой образъ: воплощенія, переходить изъ слова въ дъло. И какова бываетъ иысль, таково бываетъ и дъло. Въ этомъ случав мысленный запросъ общества касался предмета научнаго и литературнаго и потому отвътомъ на возбужденныя разсужденія и размышленія о началь Русской Земли явилась повъсть временныхъльтъ, уже не простая опись льтъ, отъ которой, какъ отъ своей родоначальницы она вела свое происхождение, но именно повъсть, разсказъ, первое дитературное, слъд. болъе или менъе художественное, т. е. искусственное произведение, которымъ съ такою жизненною послъдовательностію начинала свою работу новорожденная пытливая русская мысль.

Въ человъческомъ міръ всякому дълу предшествуетъ мысль этого дъла, его идея, такъ точно какъ изъ всякаго же дъла въ свой чередъ нараждается новая мысль, новая идея, приводящая тоже неизмънно къ своему дълу. Въ этомъ состоитъ нескончаемый безграничный круговоротъ человъческой жизни. Въ разумномъ человъческомъ порядкъ безъ мысли не бываетъ никакого хотя бы и малаго дъла. А повъсть—лътопись въ добавокъ такое великое дъло, которое, никакъ не можетъ быть создано безъ участія въ немъ даже всего общества. Повъсть-лътопись, какъ собраніе временныхъ лътъ въ одно цълое, какъ первичный, первородный видъ самой исторіи, есть дъло по преимуществу обще-

ственное, весьма сложное, требующее умственной работы цълаго покольнія. Личность и умьнье автора здысь всегда бывають только орудіемь, и болье или менье достойнымь выразителемъ этого дёла, какъ и самого общества. Это не историческое сочинение искусившагося въ школьныхъ литературныхъ преданіяхъ и пріемахъ ритора-сочинителя, подражавшаго художественнымъ образцамъ древности, какихъ мы встръчаемъ въ лицъ византійскихъ историковъ. Это не литературное пожеланіе описать бытія своей страны. Это напротивъ общее дъло всъхъ бывалыхъ людей, общее желанье всвхъ дъятелей своего времени. Покрайней мъръ такъ можно судить о Русской льтописи, основываясь на способъ ея составленія, а главное, на всемъ ходъ ея распространенія и продолженія въ теченіи цылыхъ шести сотъ лътъ. Она изъ рукъ перваго списателя вышла простымъ сборникомъ временныхъ льтъ, который по самому свойству такой работы, особенно въ первое время, когда такъ называемыя ученыя пособія едва существовали, не могъ быть исполненъ однолично, одною мыслью и однимъ трудомъ самого списателя. Собирать временныя лъта онъ долженъ былъ отовсюду, отъ ветхихъ книгъ и отъ живыхъ людей, при участіи множества лицъ, которыя необховмъстъ съ лътописнымъ матеріаломъ приносили и свою память одревнихъ временахъ и людяхъ, и такимъ образомъ устроивали согласно съ своими сказаніями самую мысль списателя. Какъ сборникъ, наша лътопись меньше всего выражаетъ какое либо авторское искусство. Работа надъ нею такъ младенчески-проста, что доступна всякому смысленому грамотнику, ибо сборникъ дозволяетъ безъ нарушенія его цельности, дополнять новымь сведеніемь каждую его статью и потому очень естественно, что первая же копія съ первой написанной літописи уже чімь либо отличалась отъ своего подлинника:

Доказано, что нашу первую льтопись написаль инокъ черноризецъ кіевскаго Печерскаго Өеодосіева монастыря, преподобный Несторъ. Знаменитый Шлецеръ съ немалымъ изумленіемъ вопрошаетъ: "Какъ пришло Нестору на мысль написать временникъ своей земли и на своемъ языкъ (ибо на западъ тогда всъ писали по латыни), какимъ образомъ этотъ Руссъ вздумалъ быть историкомъ своего народа?"

Въ самомъ дѣлѣ, это вопросъ очень важный и любопытный, особенно при томъ взглядѣ на исторію вообще и на русскую древнюю исторію въ особенности, какой существовалъ у Шлецера и у его современниковъ.

Въ странъ дикой, гдъ вчера еще жили чуть не людовды, какъ могло случиться, что нъкій черноризецъ пишетъ повъсть - льтопись со всъми достоинствами труда самостоя-тельнаго, самороднаго и вовсе не скалываетъ своей работы съ какого либо извъстнаго образца!

Старая наука старалась объяснить это чудное произшествіе въ Русской Землъ раскрытіемъ его вившней связи съ византійскою образованностію и съ византійскими льтописными образцами, въ слъдствіе чего выходило, что Несторъ усвоилъ себъ ту образованность, и принимая на себя историческій трудъ, необходимо должень быль подражать ея образцамъ. Разсматривая это дёло только съ внёшней его стороны, иначе нельзя и разсуждать. Но самъ же Шлецеръ отмътилъ, что напр. слогъ Несторова повъствованія не похожъ на византійскій, а похожъ на библейскій; что стало быть византійское риторство со всеми своими пріемами Нестору вовсе не было знакомо, или онъ вовсе не умълъ ему подражать. Последующія изследованія доказали, что византійцами Несторъ пользовался очень самостоятельно и единственно только какъ подходящимъ матеріаломъ, и вся постройка его лътописи обнаруживаетъ трудъ вполнъ самостоятельный и независимый ни отъ какихъ образцовъ, съ которыми онъ имъетъ сходство лишь по однородности задачи и работы:

Историческая наука теперь значительно распространила кругозоръ своей изыскательности и не довольствуется уже раскрытіемъ въ историческихъ явленіяхъ только ихъ внѣшнихъ механическихъ соединеній. Она теперь взираетъ на нихъ, какъ на особый міръ жизни, и потому старается по возможности обнаружить, на чемъ, на какихъ началахъ и корняхъ они укрѣпляются въ самой жизни. Такое литературное произведеніе, какъ Несторова Лѣтопись, для теперешней науки, кромъ всѣхъ другихъ ея достоинствъ, уже по одному тому, что она существуетъ, представляется дѣломъ весьма замѣчательнымъ, которое не могло возродиться по намѣренію или по фантазіи одного лица, какъ нараждаются

обыкновенныя произведенія литературы. Наука знаетъ теперь, что даже и эти обыкновенныя произведенія въ сущности есть дѣти тѣхъ или иныхъ умственныхъ и нравственныхъ направленій, господствующихъ за извѣстное
время въ обществѣ. Какъ же можетъ случиться, что бы
первая лѣтопись народа народилась только по замыслу
нѣкоего благочестиваго начитаннаго черноризца, и къ тому же въ подражаніе чужимъ образцамъ, что и въ дѣйствительности принадлежало бы лишь одиночной мысли автора.

Въ слъдствіе такихъ размышленій, вопросъ "какъ пришло Нестору на мысль написать свой временникъ?" самъ собою превращается въ другой вопросъ: Самъ ли Несторъ въ тишинъ своего келейнаго затвора, читая византійскіе хронографы, задумаль, въ подражаніе имъ, написать такой же русскій хронографь, или эта дума давно уже ходила въ русскомъ обществъ и ожидала только способнаго исполнителя? Вообще: былъ ли лътописный трудъ порожденъ единичною и притомъ монашески - уединенною литературною мыслею, или же онъ послужилъ только отвътомъ на требованія мысли общественной и стало быть зарожденъ былъ въ сознаніи самого общества, которое въ Несторъ нашло только достойнаго своего представителя и выразителя?

Намъ кажется, что этотъ вопросъ весьма удовлетворительно рёшаетъ самъ Несторъ, начиная лётопись словами: "Се повёсти времянныхъ лётъ, откуду есть пошла Русская Земля, кто въ Кіевъ нача (и кто въ ней почалъ) первъе княжити, и откуду Русская Земля стала есть." Эта красная строка, служащая заглавіемъ Лётописи, служитъ въ тоже время обозначеніемъ и той лётописной задачи, какая первъе всего была положена въ основу всего труда.

Смыслъ этой задачи въ полной мъръ обнаруживаетъ ея, такъ сказать, гражданское, иначе мірское, или общественное происхожденіе. Откуда Русь пошла, какъ стала (устроилась), кто первый началъ княжить—это вопросы не очень близкіе и не столько любопытные для монастырскаго созерцанія и для монашескаго благочестиваго размышленія. Они могли возникнуть прежде всего въ княжескомъ дворъ, посреди дружинниковъ, или посреди того общества, для ко-

тораго несравненно было надобиве и любопытиве знать начало той земли, гдв оно было двятелемь, и начало той власти, подъ руководствомъ которой оно совершало и устройство этой земли, и свои великія и малыя двянія. Передовыми же людьми этого общества въ теченіи многихъ въковъ всегда были послы-дружинники князя, бояре и гостикупцы, след. верхній, самый деятельный и самый бывалый порядокъ людей въ древнерусскомъ городе.

Монастырское созерцаніе, еслибъ оно оставалось уединеннымъ отшельникомъ, и не явилось въ настоящемъ случат достойнымъ орудіемъ общественныхъ стремленій, совстив иначе определило бы задачу летописнаго труда и во главт его выставило бы неизменно вопросы по преимуществу характера церковнаго.

Восходя къ началу Русскихъ лътъ, оно ближе и прямъе всего могло начать свой Временникъ отъ начала Христовой въры на Руси, и не другую, а эту самую мысль выразило бы и въ заглавіи летописи. Между темъ его взглядъ обширнъе; оно только мимоходомъ замъчаетъ, что напр. еще при Игоръ въ Кіевъ много было Варяговъ-христіанъ и все свое вниманіе устремляеть на изображеніе событій и дълъ по преимуществу мірскихъ, политическихъ, даже такихъ, о которыхъ и говорить следовало съ монашескою заствичивостью. Для какой надобности черноризець вносить въ лътопись цъликомъ договоры съ Греціею Олега и Игоря? Какою мыслью онъ руководится въ этомъ случав? Не внесены ли они съ тою цёлью, съ какою въ Новгородскую Лътопись внесена Русская (Кіевская) Правда Ярослава, а въ Суздальскую Летопись Духовная Владиміра Мономаха? Эти два послъдніе памятники въ то время носили въ себъ интересъ и смыслъ не одной достопримъчательности, достопамятности, но служили-одинъ, какъ поученье, другой, какъ законъ, дъйствующими, живущими стихіями народной жизни. Быть можетъ и договоры Олега и Игоря внесены въ льтопись, какъ дъйствующіе и живущіе порядки отношеній къ далекому Цареграду. Во всякомъ случав ихъ помъщение на страницы лътописи сдълано было не иначе, какъ въ интересь той среды, для которой указанныя отношенія были очень важны и дороги. Такого средою конечно былъ не столько князь съ его дружиною, сколько самый городъ Кіевъ съ своею дружиною торговыхъ и промышленныхъ людей, ибо нельзя сомнъваться, что позднъйшія отношенія къ Царюграду, когда писалась самая Льтопись, держались и устроивались именно на основаніи этихъ договоровъ. Въ другихъ отдълахъ Несторова Временника мы точно также очень часто встръчаемъ прямыя показанія, что перомъ льтописца водитъ больше всего смыслъ княжескаго дружинника, или самого князя, чъмъ мысль благочестиваго инока.

Все что можно отдать въ этомъ случав монастырю или мыслямъ иночества—это духовное поученье, которое проходить по всей льтописи, какъ ен существенная литературная основа и является повсюду, гдъ только находить пригодное для себя мъсто. Но и поученье не составляеть еще исключительной задачи иночества, а принадлежить собственно задачамъ всякаго литературнаго труда, почему и Духовная Мономаха исполнена тъхъ же текстовъ поученья.

Намъ кажется, что мысль составить и написать повъсть временныхъ лѣтъ возникла именно въ городской средѣ, что городъ, въ лицѣ княжеской, военной дружины, и въ лицѣ дружины торговой, гостиной, первый долженъ былъ почувствовать и сознательно понять, что онъ есть первая историческая сила Русской земли, дѣянія которой поэтому достойны всякой памяти. И въ послѣдствій городъ держитъ Лѣтописанье въ своихъ рукахъ цѣлые вѣка.

Какъ строились въ городахъ соборные храмы общими силами всего общества, какъ строились самые города общими силами всей городской волости или области, такъ, намъ кажется, строилась и эта первая повъсть временныхъ лътъ, такъ строились и всъ ея потомки, многочисленные списки съ нея или собственно прироставшіе къ ея составу лътописные сборники:

Самое содержаніе первой Льтописи въ цьломъ своемъ составь и въ подробностяхъ свидьтельствуетъ, что она писана меньше всего для монастыря и больше всего для общества, для интересовъ и потребностей міра, по преимуществу дружиннаго, городскаго. А если это такъ, то мысль написать повъсть временныхъ русскихъ льтъ была возбуждена не въ монастыръ, а въ городъ и оттуда получала постоянную поддержку, подкръпленіе и всъ надобные матеріалы. Въ монастыръ она была исполнена, по неизбъжной причинъ, потому что тамъ жили люди больше и лучше другихъ разумъвшіе книжное дъло, люди ничъмъ другимъ не занятые, которымъ ничто не препятствовало вести непрерывную бесъду о временахъ и лътахъ, о первыхъ людяхъ и о всякихъ человъческихъ подвигахъ. Самъ св. игуменъ Оеодосій заповъдалъ своему монастырю, во избъжаніе лъности и многаго сна, бодру быть на церковное пънье, почитанье книгъ и на преданья отеческія, подъ которыми дъйствительно должно разумъть бесъды о дълахъ временъ. Послушать такія бесъды въ монастырь приходили и лучшіе люди изъ города, начиная отъ князей и бояръ, первыхъ друзей монастыря и безсомнънія первыхъ же руководителей и лътописнаго дъла.

Намъ кажется, что иначе и случиться не могло. Необходимо только приномнить, какимъ сильнымъ умственнымъ движеніемъ ознаменовало себя Русское общество именно въ этотъ періодъ времени и какое важное мъсто занималъ въ этомъ движеніи именно Печерскій монастырь. Прочное и твердое основание этому умственному разцвъту положилъ еще Ярославъ Великій, начавшій дёло съ простаго и самаго върнаго начала, отъ котораго начиналъ просвътительное дело и Великій Петръ, именно съ перевода книгъ-собравши писцевъ многихъ и передагая отъ Грекъ на славянское письмо. Отыскивая повсюду и списывая многія книсамъ читалъ ихъ прилежно и по днямъ и по ночамъ. Любовь къ книгамъ самого Вел. князя необходимо возрастила свои плоды: она распространилась не только между его дътьми и внуками, но и въ обществъ, особенно между людьми, которые могли свободние другихи распоряжаться своимъ досугомъ. Поколъніе дътей точно также само наполняеть свои клъти книгами (Святославъ), и сиди дома, выучивается пяти языкамъ (Всеволодъ). Поколъніе внуковъ само уже сочиняетъ книги: Владиміръ Мономахъ, ровесникъ Нестору, въ поучени дътямъ описываетъ собственную жизнь. Книга становится уже необходимостью для каждаго мыслящаго ума. А такъ какъ книга влечетъ къ уединенію, удаляетъ вообще отъ житейскаго шума и призываетъ къ жизни мыслительной и созерцательной, то вследъ за книгою скоро сама собою возникаеть въ обществъ потребность въ монастырь, въ такомъ особомъ тихомъ мьсть, гдв возможно читать

книги и размышлять о прочитанномъ безъ всякой помъхи. Книжный человъкъ еще при Ярославъ, въ послъдствіи первый митрополить изъ Русскихъ, Иларіонъ, ходить съ близлежащаго села Берестоваго на Днъпръ, на холмъ, въ глухой льсь, въ уединеніе, для созерцательной молитвы; копаетъ тамъ себъ небольшую пещерку и по временамъ пребываетъ въ ней, удалянсь отъ мірскаго шума. Изъ этой то пещерки и образовался послъ Печерскій монастырь, когда странникъ Святой Горы Антоній изыскаль ее для собственнаго уединенія. Въра Христіанская стада плодиться и разширяться и черноризцы почали множиться и стали учреждаться монастыри. Христіанство по преимуществу распространялось книгою, писаньемъ. Около книги и писанья сосредоточивались и черноризцы. Въ монастырскій трудъ внесено было съ свойствомъ особаго послушанья или благочестивой работы по объту списыванье и переплетанье книгъ. И теперь еще славится писанье и переплеты Кирилловскаго, и другихъ монастырей, дело которыхъ Волоколамскаго узнается по первому взгляду, такъ оно совершено тщательно, искусно, съ такою любовью.

Такимъ образомъ и монастырь является на Руси стольподражаніемъ жизни византійской, сколько и настоятельною потребностью распространившагося книжнаго ученья, образованія и просвіщенія умовъ. Оттого этотъ первый монастырь, родоначальникъ умственной, духовной созерцательной жизни, очень отличается отъ своихъ позднъйшихъ потомковъ. Порожденный больше всего книгою, онъ высоко ценить эту умственную святыню и относится къ ней съ твиъ же благоговъніемъ, какъ и вообще къ церковной святынь. Онъ мыслить, что грышно даже ступать ногами на исписанный доскутокъ хартіи, если онъ случайно попадеть подъ ноги. Болье высокой любви и благоговьнія къ книгъ, какъ къ умственному сокровищу, невозможно выразить. Вотъ почему первый Русскій монастырь для тогдашняго общества былъ въ своемъ родъ первымъ университетомъ и университетомъ въ лучшемъ смыслъ своего значенія, то есть живымъ свътидомъ знанія и науки не для однихъ ученыхъ, а для всъхъ неученыхъ и необразованныхъ, т. е. для всего общества-живою душою просвъщенія общественнаго. Такимъ именно значеніемъ пользовался въ 11-мъ въкъ монастырь Печерскій. Съ городомъ Кіевомъ онь жиль одною душою, служа средоточіемъ для всъхъ его умственныхъ и нравственныхъ стремленій и спросовъ. Это была высокая и святая среда, хранившая въ своихъ стънахъ поученье, котораго съ такою жаждою искало тогдашнее общество, и которое для того въка значило тоже, что для насъ значитъ теперь широкій кругъ нашего умственнаго развитія, выражаемый словами: наука, дитература, искусство, политика и т. д. Вотъ почему, великіе и малые князья, великіе и малые бояре, постоянно бывали гостями этого монастыря и друзьями его иноковъ, и почитали добрымъ благочестивымъ обычаемъ видъть и на своихъ пирахъ первыми и почетнъйшими гостями игумена и братію.

Извъстно, что и въ позднее время князья, бояре, все общество, очень любили черноризцевъ. И нельзя было ихъ не любить, ибо это были первые книжные, т. е. образованные люди на Руси. Въ ихъ обществъ всегда можно было научиться чему либо доброму и полезному для души, особенно, когда эта душа была еще исполнена темнаго первороднаго невъжества, а бесъда иноковъ свътила первороднымъ на Руси свътомъ новой мысли и новой жизни, свътомъ непобъдимой правды во всякихъ людскихъ дълахъ, свътомъ любви ко всякому человъку. И монастырь Печерскій, какъ своихъ братьевъ, любилъ Кіевскихъ горожанъ. Во имя любви и правды онъ вступался во всякія ихъ дъла, домашнія и общественныя. Его св. игуменъ Өеодосій, поставиль себъ обычаемъ почасту навъщать своихъ городскихъ друзей и заходилъ къ нимъ во всякое время, подавая всъмъ утъшеніе, поученіе и благословеніе. Великій князь и великій бояринъ въ этомъ отношеніи равнялись съ простолюдиномъ, ибо передъ правдой и любовью не было у монастыря никому никакого лицепріятія. Бъдный человъкъ и первый знатный богачь, простой горожанинь и Великій князь одинаково пользовались сердечнымъ дружелюбіемъ св. игумна, тъмъ больше, что отъ бъднаго онъ и самъ ничъмъ не отличался, положивъ себъ обътомъ ходить всегда въ одеждъ нищаго-странника. О мірскихъ людяхъ, какъ бы они спаслися, онъ столько же заботился, какъ и о своихъ инокахъ. Однажды заходить онь къ тысяцкому Яну Выщатичу, котораго очень любилъ, какъ и его жену, за то, что жили по господ-

ней заповъди и въ любви между собою. Преподобный сталъ учить ихъ о милостыни къ убогимъ, о царствіи небесномъ, какъ праведники его примутъ, а грешники пойдутъ въ вечную муку, о смертномъ часъ и пр. Когда онъ подробно объясняль имь церковный обрядь, совершаемый надь усопшимь, жена тысяцкаго въ раздумьи спросила: "кто въсть, гдъ это меня положатъ?" Пророчествуя о ея желаніи, преподобный отвътилъ: "по истинъ, гдъ лягу я, тамъ и ты положена будешь". И такъ сбылось ровно чрезъ 18 лътъ. Когда въ 1091 г. мощи святаго торжественно были перенесены въ новую Печерскую церковь Богородицы и положены въ притворъ на правой сторонъ, черезъ два дня тамъ же на львой сторонъ погребена была и скончавшаяся супруга Яна Вышатича. Столько любви показаль преподобный къ этой доброй семьъ. Имя Яна Вышатича мы должны очень памятовать, ибо по свидътельству самого Нестора, онъ много ему пересказалъ о давнихъ временахъ нашей исторіи, что все и было записано въ лътопись. Онъ скончался въ 1106 г. въ глубокой старости, 90 лътъ, еще ходивши въ томъ же году вмъстъ съ братомъ Путятою воевать на Половцевъ. Это быль добрый старець, по жизни не худшій первыхь праведниковъ.

Таковы были отношенія преподобнаго игумена и монастырской братіи къ обществу старшей Кіевской дружины. Столько же просты и дружественны были отношенія Печерскаго игумена и къ великимъ князьямъ, дѣтямъ Ярослава.

Вст князья часто хаживали въ монастырь за всякими дълами, а больше всего бестдовать о спасеніи души. Изяславь, старшій сынъ Ярослава, часто объдываль за братскою транезою и говариваль, что пвоть не могуть мои княжескіе новара изготовлять такихъ вкусныхъ ядей, какъ въ монастырт, хотя эти ъствы были очень бъдны и просты. Печерскій игуменъ объясниль ему, почему такъ бываетъ. Въмонастырт все дълается съ молитвою, па у тебя люди твои, примолвиль онъ, по большой части все дълають съ ссорою и враждою. Пришель какъ-то Изяславъ въ монастырь, а привратникъ его не пускаетъ, говоритъ: не велёно, хотя бы и самъ князь былъ. Изяславъ увъряетъ, что онъ и есть самый князь. Но привратникъ безъ доклада игумену все-таки его не пустилъ. Монастырь въ то время, утомленный

службою, почиваль посль объда, готовясь къ новымъ ве-

Извъстно, что къ другому брату Изяслава, Святославу, препод. Өеодосій заходиль во всякое время, бываль у него и на веселыхъпирахъ и однажды своимъпоученьемъ остановиль такое пиршество въ самой серединъ, такъ что и послъ пиры въ его присутствіи больше уже не начинались.

Въ такой дружбъ жилъ Печерскій монастырь съ дѣтьми Ярослава. Естественно, что дѣти дѣтей — внуки сохранили еще большее уваженіе къ этой святой средѣ, гдѣ они еще мальчиками привыкали чтить все то, что нравственно и умственно высилось надъ уровнемъ тогдашней жизни.

Святополкъ Изяславичь, въ княженіе котораго (1093—1113 г.) Несторъ писалъ свою льтопись, исполняетъ уже неизмънно, въроятно еще отцовскій обычай: куда бы ни шель, на войну ли, или въ другой какой путь, онъ шель прежде въ Печерскій монастырь, поклониться у гроба Өеодосія и взять молитву у тамошняго игумена. Точно также онъ приходилъ туда и на возвратномъ пути дълить съ братіею свои радости, или свои печали.

Въ 1107 г. онъ воротился въ Кіевъ съ великою побъдою надъ Половцами. Побъда случилась у Лубна 12 августа, а въ заутреню на Успеньевъ день на 15 авг. Святополкъ уже стоялъ у Өеодосіева гроба, молился, разсказывалъ о счастливой побъдъ. "И цъловали его братія и онъ цаловалъ братію съ радостію великою." Всъ радовались, приписывая побъду заступленію Богородицы и молитвамъ св. Өеодосія.

Если было такъ, если Печерскій монастырь быль любимымь другомь, отцомь, братомь, роднымь и святымь мѣстомь для всего Русскаго общества, дѣйствовавшаго въ то время въ Кіевъ, а изъ Кіева на всю Русскую Землю, приходившаго въ монастырь поразмыслить обо всякомъ сколько нибудь значительномъ общемъ или домашнемъ дѣлѣ, порадоваться тамъ, или попечалиться тамъ же, вмѣстѣ, за одно съ любезною братіею,—если съ благословенія и по обычаю Феодосія такъ было и такъ потомъ продолжалось изъ поколѣнія въ поколѣніе, то весьма понятнымъ становится, что Печерскій монастырь зналъ и людей и дѣла своей земли несравненно больше, полнѣе и достовѣрнѣе, чѣмъ кто либо

могъ это знать; становится весьма понятнымъ, что нигдъ въ другомъ мъстъ не могла зародиться и мысль о нашей первой лътописи. Здъсь сосредоточивалось все лучшее передовое общество Земли, весь ея умъ и весь опытъ и бывалость ея жизни. Неръдко въ кельяхъ монастырскихъ предълицомъ братіи разрышались междукняжескія важныя дъла, развязывались спутанные и запутанные узлы ихъ отношеній.

Исторія стало быть живьемъ проходила по самымъ монастырскимъ кельямъ, приносила въ монастырь не только свъжій разсказъ о событіи, но и окончательную мысль о всякомъ дёлё и о всякомъ лицё, совершавшемъ то или другое дъло. Какъ естественно было здъсь же ей и народиться въ образъ первичной литературной обработки прежнихъ хронологическихъ книжныхъ замьтокъ и теперешнихъ устныхъ разсказовъ. Когда въ обществъ стали ходить толки о первыхъ временахъ Русской Земли, поднялись вопросы, откуда она ведетъ свое начало, какъ стала она такою сильною и славною землею, то разсказать объ этомъ грамотно никто конечно дучше не могъ, какъ тъсный кругъ печерскихъ же грамотныхъ людей, около которыхъ съ такою любовью собпралось все пытливое, умное и размышляющее изъ кіевскихъ первыхъ горожанъ, каковы были сами князья и особенно ихъ дружинники.

Трудъ лътописанья приняль на себя преподоб. Несторъ. Какъ это случилось, мы не знаемъ, но безъ желанья и побужденья кого либо изъ князей, кого либо изъ дружинниковъ, безъ живаго содъйствія и участія всего общества тогдашнихъ знающихъ и умныхъ людей, Несторъ этого начать не могъ, а главное однимъ своимъ лицомъ онъ не могъ написать именно такую лътопись. Тѣ особыя ея качества и достоинства, которымъ столько удивлялся самъ Шлецеръ, и которымъ еще долго будутъ дивиться всъ изучающіе этотъ дорогой нашъ памятникъ, ея достоинства и качества едвали могутъ принадлежать труду и дарованію одного автора. Въ нихъ слишкомъ много выражено общаго, всенароднаго, принадлежащаго какъ бы цълому въку, цълому племени людей, и очень мало выражено частнаго, личнаго, собственно авторскаго.

. Написанная по разуму, по пдеямъ и въ отвътъ на потребности всего древнерусского грамотного общества, наша первая повъсть временныхъ льтъ по этой же причинъ тотчасъ сдълалась общимъ достояніемъ всей русской страны, во всёхъ ея углахъ, где только сосредоточивалась грамотность. Трудъ черноризца Нестора легъ въ основание для всёхъ другихъ летописныхъ сборниковъ, которые по всему въроятію сами собою нараждались во всъхъ древнихъ городахъ русской земли, и воспользовались Повъстью, какъ готовою связью для прежнихъ записей и для дальнъйшаго труда. Почему подобная Повъсть не была написана въ другомъ какомъ дибо городъ, почему не видно нигдъ и слъдовъ подобнаго самостоятельнаго труда, на это прямо можетъ отвътить сама исторія древнерусской грамотности. или образованности, первое гивздо которой находилось только въ Кіевъ, въ его Печерскомъ монастыръ и въ его городскомъ обществъ, по своему разнородному составу и по своимъ связямъ со всеми окрестными странами, особенно съ Византією, обществъ самомъ грамотномъ и самомъ образованномъ для всей Русской Земли. Только въ Кіевт могли народиться идеи всенароднаго единства Русской Земли, а стало быть и идеи о томъ, какъ произошло и создалось это единство, откуда пошла эта единая Русская Земля. Породивши свое племя и оставивши въ немъ, такъ сказать, свою кровь, трудъ Нестора изчезъ въ этомъ племени, какъ изчезаетъ кровь родоначальника въ его потомкахъ. Теперь, если и возможно указать, гдв начиналась его первая ръчь, то уже совствъ невозможно открыть, гдт, какимъ последнимъ словомъ эта речь была окончена. Летописное дъло послъ Нестора стало общимъ дъломъ всей земли. Съ этою мыслью, что оно общее земское дъло, принимался за свой трудъ каждый списатель русской лътописи, всегда ее пополнялъ недостающими статьями и подробностями и всегда отдавалъ свое списанье на судъ и вниманіе всего общества, съ обычными заключительными словами: рГоспода отцы и братья, если гдъ либо я описался, или переписаль, или не дописаль, читайте, исправляйте ради Бога, и не кляните, ибо книги ветхи, а умъ молодъ не дошель". Повъсть временныхъ льтъ распространилась, какъ мы сказали, по всемъ важнейшимъ городамъ по той при-

чинъ, что она и создана была желаньемъ и идеями города и вполнъ отвъчала потребностямъ городскаго грамотнаго быта. Каждый городъ почиталь необходимостью имъть свой сборникъ Лътописи, въ основу котораго полагалъ Временникъ Нестора и дополнялъ его своими вставками, своими повъстями, касавшимися роднаго города и родной стороны. Отсюда появилось множество летописныхъ списковъ, и ни одного полнаго, въ смыслв полнаго свода всвхъ извъстій. Каждый списокъ въ одномъ мъстъ былъ поливе другаго, въ другомъ-короче. Все это зависило отъ количества матеріаловъ, какими пользовался каждый списатель своего сборника. Но кто собственно въ городъ писалъ льтопись и гдт происходило ея пополненіе современными событіями, во дворъ ли князя, во дворъ ли епископа, во дворъли тысяцкаго, или въ схожей въчевой избъ горожанъ, то есть имъло ли ея списаніе какой либо офиціальный видъ, объ этомъ трудно что либо сказать. Есть свидътельства, что князья приказывали вписывать то или другое событіе для памяти потомству; такъ въ 1289 г. Галицкій князь Мстиславъ вписалъ въ дътописецъ крамолу Берестьянъ; есть въ самой льтописи признаки, что иныя событія разсказываются какъ будто самимъкняземъ. Есть прямое указаніе 1409 г., что первые князья безъ гнтва повелтвали писать въ лттопись все доброе и недоброе, какъ что случилось, чего безъ содъйствія п обсужденія дружины князья дълать не могли. Общій приговоръ дружины необходимо утверждаль върность, безпристрастіе и сущую правду льтописной записп. Еще больше есть показаній, что иныя событія оппсывали сами дружинники, каковы напр. многія междоусобныя войны, походы, битвы, ссоры князей и пр., какъ это почти на каждой страниць замьтно въ льтописи Кіевской, Волынской, не меньше въ Суздальской и другихъ. Точно съ такими же подробностями Новгородская летопись описываетъ свои городскія смуты, что явно показываетъ, что она велась самими въчевыми людьми. Вообще предметы, которыми исключительно занимается летопись больше всего свътскіе, мірскіе, собственно городскіе, каковы даже новгородскія извъстія о постройкъ городскихъ церквей, или монастырей и т. п. Все это показываеть, что летопись велась всегда въ интересахъ своего города и всей Русской Земди и вообще не столько духовными лицами, сколько свътскими, мірскими людьми, при непосредственномъ ихъ участіи въ самомъ составленіи памятныхъ статей. Извъстно, что и царь Иванъ Васильевичъ составлялъ лътописецъ, прибирая къ старымъ новыя лъта за свое время. Быть можетъ такъ описывали свои лъта и древніе князья.

Но это нисколько не отнимало рукъ у другихъ князей, какъ и у городскихъ общинъ, и у всъхъ другихъ списателей детописи прибирать къ ея годамъ свои годы и описывать свои событія, или и тъ же общія событія для всей земли, но своими мыслями и своими ръчами. Лучшимъ подтверждевіемъ, что льтописныя записи составлялись, не церковниками пли монахами, а свътскими людьми, служитъ льтописный языкъ, господствующій отъ начала и до конца во всъхъ спискахъ, языкъ простой, деловой, больше всего дьячій, и меньше всего церковничій, который всегда очень замътенъ только во вставныхъ отдъльныхъ сказаніяхъ о лицахъ и событіяхъ, бывшихъ почему либо особенно памятными для монастырскаго церковнаго чина. Все это заставляеть предполагать, что составление Льтописи было офиціально въ томъ смыслъ, что статьи писались и вносились во Временникъ съ общаго приговора и обсужденія княжеской дружины или независимой городской дружины, какъ въроятно было напр. въ Новгородъ и Псковъ. Вообще можно полагать, что летопись составляли первые люди города, его грамотная, дъйствующая и бывалая среда. Какъ мы сказали, она была общимъ достояніемъ и общественнымъ дъломъ для всей Русской Земли. Поэтому можно сказать, что и каждый перепищикъ становился въ свою очередь латописцемъ, всегда самобытно изманяль и дополняль рычи согласно съ разумыніемь или по свыдыніямъ своей страны и своего города. Во всемъ нашемъ лътописаным это проходить довольно різкою чертою, которую не могъ не замътить и Шлецеръ. Напрасно отыскивая и возстановляя подлинный текстъ Несторова Временника въ чистомъ его видъ, онъ очень оскорблялся самостоятельностью русскаго списыванья лътописей. "Сіи писцы временниковъ (пишетъ знаменитый критикъ), разумъя ихъ только какъ переписчиковъ, во многомъ походятъ на всъхъ дурныхъ переписчиковъ всёхъ временъ и земель: часто отъ нерадёнья дёлають они описки... Но вмёстё съ этимъ есть у нихъ что-то особенное, чему совершенно подобнаго не нахожу я во всей прочей исторической словесности. Другіе переписчики, даже изъ глупъйшаго въка, переписывають съ некоторымъ родомъ набожности, и по меньшей мъръ, не пишутъ умышленно своего, а только то, что видять въ своемъ подлинникъ. Русскій же переписчикъ напротивъ того не уважаетъ ни чъмъ и не смотритъ на буквы; отъ сего нътъ у него тъни единообразнаго правописанія; онъ склоняеть и спрягаеть то по Словенски, то по Новорусски, перемвняетъ падежи и времена, даже ставитъ другія слова: и все это безъ всякой причины, а потому только, что такъ ему угодно. Но несравненно хуже, и отъ чего истина и достоинство древней Русской Исторіи невъроятно до сихъ поръ страдали — во время переписки чедовъкъ этотъ думаетъ, разсуждаетъ и дълаетъ толкованія, но думаетъ въ слухъ, не выставляя дурацкихъ своихъ выдумокъ на поля, вмъсто объясненій, а внося ихъ прямо въ текстъ... И эти объясненія, эти пустыя, часто глупыя приставки принимаютъ за чистую Руссо - историческую истину, безславя ими почтеннаго Нестора, который объ нихъ никогда и не думалъ... Съ какою тщательностію и трудомъ ни употреблялъ я критику, чтобы вытащить изъ кучи писцовъ Несторово настоящее вступление въ Русскую исторію и пов'єствованія его о Рюрикъ, какъ и объ Олегъ и пр., но все еще не ръшилъ этимъ важной задачи возстановить чистаго Нестора, и не могъ ръшить ее. и 1

Повторяемъ, что это былъ напрасный трудъ. Чистаго Нестора можно сказать никогда не существовало. Онъ создань воображеніемъ критика, въровавшаго въ такую чистоту по классическимъ образцамъ римской и греческой исторіи. Мы уже говорили, что первая же копія съ чистаго Нестора должна была внести въ него свои прибавки, вставки, свои разсужденія, толкованія, объясненія, такъ какъ и самый Несторъ, переписывая вновь свою Повъсть, необходимо долженъ былъ самъ же внести въ нее новыя прибавки, вставки, объясненія и пр., ибо вся эта повъсть не была сочиненіемъ, а была сборникомъ свъдъній, мнъній,

и Шлецера Несторъ II, 225—231.

разсужденій, преданій, которыя ходили въ тогдашнемъ обществы и которыя въ Повысти связывались только хронодогическою послыдовательностію ихы изложенія.

Все это раскрываеть до очевидности ту простую истину, что Русское Льтописанье, какъ началось, такъ и воздълывалось въ теченіи въковъ разумомъ и памятью самого грамотнаго Русскаго общества, подобно тому, какъ воспъвалась и воздълывалась въ теченіи въковъ Русская пъсня — былина, такая же Русская льтопись неграмотнаго люда. Ни тамъ, ни здъсь авторовъ - сочинителей мы нигдъ не видимъ.

Сказываетъ и поетъ былины неграмотный народъ; списываетъ, собираетъ, составляетъ лътопись тотъ же народъ, только въ грамотной его средъ. Его отношеніе къ устному преданію и къ преданію письменному—одинаковы. И то, и другое, какъ отеческое преданіе, онъ воспринимаетъ не въ видъ мертвой буквы, а какъ живое выраженіе его собственной памяти и собственныхъ созерцаній о минувшихъ въкахъ. Отсюда указанное Шлецеромъ извъстнаго рода своеволіе въ передачъ лътописнаго текста, въ который каждый списатель всегда вносилъ и свою живую мысль, свое живое пониманье ветхихъ ръчей. Не говоримъ о томъ, что лътопись списывалась и составлялась но всъмъ угламъ Русской Земли и необходимо подвергалась вліянію мъстнаго говора и мъстнаго запаса свъдъній.

Подобно устному и письменное преданіе, Льтопись, во всемь своемь повыствованіи сохраняеть тоть же эпическій характерь полнаго спокойствін и полной правдивости къ изображаемымь лицамь и событіямь, въ слёдствіе чего, какъ литературное произведеніе, она близко примыкаеть къ библейскимь идеаламь и образцамь библейскаго писанія, и вовсе удаляется оть византійской риторской школы. По этой же причинь въ нашей льтописи ньть и сльдовь личной фантазіи и личной страсти автора-ритора, ньть и сльдовь изхитренной риторики, ни въ мысляхь, ни въ словахь. Въ ней господствуеть, какъ мы сказали, полное спокойствіе эпическаго созерцанія, которое конечно могло оставаться въ такомь памятникь только по той причинь, что онь воспроизводился разумьніемь всенароднаго грамотнаго общества, гдь личность льтописателя совсьмь терялась, пзчеза-

. (;

да, какъ личность простаго пересказывателя народной бы--линымизат деогор делер ветопинандвато дего прикотата вавтос.

И это вполнъ зависъло отъ самаго существа древней Русской мысли и древней Русской жизни; въ нихъ ни въ словъ, ни въ дълъ ничего не оказывалось индивидуальнаго, самоличнаго, и все служило только, выразителемъ какой то общей стихійной силы, державшей въ полной зависимости отъ своихъ общихъ идей каждое частное, личное дъяніе и помышленіе.

Продолжатели Нестора, даже самые поздніе, включительно до "Лвтописи о Мятежахъ," написанной въ половинъ 17 стольтія, ничьмъ кромь древности языка не отличаются отъ своего первообраза. Они до поздняго времени сохраняютъ одинъ тонъ, одинъ характеръ повъствованія, въ которыхъ дъло инчнаго авторства совствъ изчезаетъ. Вы слышите разсказъ не того или другаго автора, а какъ бы всего того народа, который быль свидътелемъ и очевидцемъ повъствуемыхъ событій. Поэтому ньть никакой возможности опредълить первобытный объемъ Повъсти Нестора и отдълить эту повъсть отъ записокъ продолжателей, или опредълить върною точкою, гдъ началъ и окончилъ одинъ продолжатель и гдв началь и окончиль другой. Въ общемъ характеръ все сливается въ одинъ цъльный разсказъ, продолжающійся непрерывно, хотя и въ разныхъ сторонахъ Русской Земли цълые въка, шесть сотъ лътъ. Кто же можеть такь долго и въ одномъ и томъ же тонъ разсказывать свою быль, какъ не само грамотное общество народа: Поздняя лътопись ничъмъ не отличается отъ своего первообраза и совствъ безследно сливается съ нимъ, по той именно причинъ, что и тамъ и здъсь существуетъ и пишетъ одинъ и тотъ же авторъ, самъ грамотный народъ.

По той же причинь, какь общенародное дьло, наша Льтопись съ первой и до позднъйшей своей строки отличается необыкновенною правдивостью и достовърностью разсказа, гдъ всякая дожь, какъ темное пятно на свътломъ мыстъ, обнаруживается сама собою, больше всего собственнымъ качествомъ джи и выдумки.

Таковы напр. всъ лътописныя измышленія о началь Ру-

тературнымъ вліяніемъ Польши. Отъ нашего правдиваго состава лътописи они отваливаются сами собою, какъ случайныя неорганическія приставки.

Только какъ общенародное двло, наша льтопись могла сохранять долгіе въка тотъ смыслъ, что льтописное слово не простое мірское слово о мірскихъ двлахъ, а святое слово самой исповъди за весь живущій и дъйствующій міръ, святое слово христіанской правды, внушенное глубокимъ уваженіемъ къ слову Писанія вообще. Этотъ именно характеръ искренней и правдивой всенародной исповъди былъ почувствованъ и критикою Шлецера. Послъ самыхъ строгихъ и самыхъ до мелочей придирчивыхъ изтязаній Несторова Временника, Шлецеръ выразился о Несторъ такъ: "Этотъ Руссъ въ сравненіи съ Исландцами и Поляками (писавшими къ томуже позднъе его), такъ превосходенъ, какъ разсудокъ, иногда затмъвающійся, въ сравненіи съ безпрестанною глупостью".

Но Исландцы и Поляки потому и не выдержали сравненія, что ихъ сказанія проникнуты мыслью и чувствомъ авторасочинителя, исполнены страстью, а слъд. и пристрастіемъ пишущаго лица; въ нихъ личность автора всегда представляеть какъ бы основу повъствованія. Въ нашей древней Льтописи ничего подобнаго нътъ уже по той причинъ, какъ мы говорили, что она не сочиненіе, а собраніе временныхъ льтъ, записанныхъ и разсказанныхъ не однимъ лицомъ, а множествомъ лицъ, отъ разныхъ слоевъ народа, отъ разныхъ краевъ Русской земли.

Въ этомъ собраніи народныхъ мыслей, разсужденій и свъдьній о давнемъ времени, въ этомъ совокупленіи народныхъ историческихъ былинъ существенною и собственно историческою чертою является не произволъ личнаго авторства, а строгое понятіе о той правдъ, какою можетъ дорожить только сама наука. Установленію этой правды очень способствуютъ годовыя числа. Въ Несторовой Повъсти время занимаетъ передовую главнъйшую статью всего труда. Въ сущности Несторъ описываетъ только лъта времени и это разъ навсегда выводитъ его трудъ изъ области поэзіи, гдъ есть время, но не бываетъ лътъ, въ область знанія—науки, гдъ числа устраняютъ всякую неопредъленную мысль—мечту.

Годовое число въ Повъсти Нестора есть первая причина для описанія событій. Оттого онъ старательно выставляеть даже и тъ года, въ которые ничего не случилось. Глубокое, какое-то религіозное почтеніе и уваженіе къ годовому числу, онъ безсомнънія вынесь не изъ византійскихъ хронографовъ, а изъ собственныхъ своенародныхъ источниковъ, отъ первыхъ церковныхъ замътокъ первыхъ нашихъ христіанъ. Въ опредъленную, точную и въ полномъ смыслъ научную рамку годовыхъ чисель Льтопись съ величайшею добросовъстностью вносить все то, что почитаеть важнымь, дельнымь и любопытнымъ, вовсе не думая иной разъ о показаніяхъ противоръчивыхъ или даже повторительныхъ, что указываетъ только на различіе ея источниковъ. Очень только замътно, что она дорожить каждымь извёстіемь и свёдёніемь, которое могло освътить правдою темное дъло или темное время. Чего не знаетъ, о томъ она и не говоритъ, и всегда оставляетъ короткую замътку древности въ томъ самомъ видъ, какъ она есть, не пускаясь въ сочинительскія распространенія и прикрасы, и одъвая ее въ иныхъ случахъ только народнымъ же преданіемъ, т. е. общею мыслью и общимъ разумъніемъ своего въка. Всъ тъ свойства и качества лътописнаго труда, какія сами собою выясняются при изученій древитишей, такъ называемой Несторовой лътописи, лежали, какъ бы святымъ завътомъ отъ предковъ къ потомству, и во всей последующей работе писанія и составленія летописныхъ сборниковъ. Какъ бы словами самого Нестора, вотъ что говорить его лътописный потомокъ 16 въка, простой селянинъ Ростовской области: "Молю васъ, братья, которые будуть читать и слушать эти книги: если кто найдеть здъсь многое недостаточное, или не полное, да не позазритъ мнъ, ибо не Кіевлянинъ я родомъ, ни изъ Новгорода, ни изъ Владиміра, но селянинъ Ростовскихъ областей. Сколько нашелъ, столько и написаль. Чего силь моей невозможно, и чего не вижу передъ собою лежащаго, то какъ могу наполнить? Богатой памяти не имъю; дохторскому искусству не учился, какъ сочинять повъсти и украшать премудрыми словами, который обычай имжють риторы. Миж, что Богь поручить въ руки, то въ первые лъта (болъе древнія, но пустыя или неполныя) и посла впишемъ 1 с

т Тверская Дътопись въ П. С. Р. Л. т. XV, стр. 142.

Воть съ какою целью ставились въ Летописи пустые годы и воть какимъ способомъ составлялось наше лътописанье до последнихъ своихъ дней. Имъ занимался всякій грамотникъ, къ какому бы сословію онъ ни принадлежаль, какъ въ монастыръ, такъ и на посадъ. Да и въ церковномъ, монашескомъ чину лътописанье больше всего находилось въ рукахъ такихъ же простыхъ по образованію людей, какими бывали вообще посадскіе люди, не имъвшіе понятія о дохтурской хитрости, научавшей сочинять повъсти и витіевато описывать событія, въ следствіе чего языкъ нашей лътописи, какъ мы сказали, всегда отличался простымъ складомъ, какимъ писались всъ простыя дъловыя записи. Какъ скоро списатель начиналъ строку выраженіемъ: "Тогожъ лъта", или "въ лъто такое-то", то кромъ сущаго дела, кроме словь простой истины онь уже не могъ приписать къ этому началу. Лъта времени настроивали его умъ на свой завътный ладъ, который уже невозможно было чемъ либо переладить и внести въ него что либо не свойственное этой книжной лѣтописной святынъ.

Можно сказать, что въ своемъ родъ это была наша своеземная литературная школа, вовсе не знавшая о существованіи граматической риторской школы, не имъвшая понятія о дохтурскомъ сочинительскомъ художествъ. Наша лътопись есть произведение образованности, воспитанной отчасти на эпическихъ идеяхъ домашняго преданія п больше всего на образцахъ церковно-книжнаго слова, на образцахъ библейскаго разсказа и Евангельскаго ученія. Въ этой школь, конечно, мы многое потеряли. Мы потеряли, напр. всв яркія и вычурныя краски, какими могли быть изображены характеры и самыя лица нашихъ историческихъ дъятелей; мы потеряли вообще идеальность или верике сказать театральность въ описаніи лиць и событій, отчего всв наши герои являются самыми простыми и обыкновенными людьми, простымъ народомъ, а вовсе не героями театральнофигуральныхъ созданій Исторіи.

Но зато въ этихъ лътописныхъ герояхъ лежитъ полная человъческая правда, а въ изложении событий — полное ихъ вещество совсъиъ, что было въ нихъ хорошаго и худаго, то вещество истинной, настоящей, дъйствительной жизни, которое потому очень мало насъ и привлекаетъ, что въ немъ не

видится никакой мечты, никакой идеализаціи, никакой фантазіи, и стало быть поэзіи, и притомъ поэзіи лирической и драматической, къ чему такъ пріучили насъ писаніе и обработка западной исторіи. Не меньше было поэзіи и въ нашихъ древнихъ характерахъ и событіяхъ, но нашъ лътописецъ не чувствоваль, себя способнымъ представлять характеры и событія, чего безъ вымысловъ дълать было невозможно. Онъ, какъ истинный историкъ, только повъствовалъ и своими возгръніями и созерцаніями приближался только къ эпическому спокойствію древнихъ. Вотъ непослъдняя причина, почему въ нашей исторіи не находится героевъ-актеровъ, не ощущается событій-драмъ. "Какъ я могу наполнить свой трудъ дохтурскимъ риторскимъ вымысломъ, когда не вижу передъ собою истиннаго свидътельства, " говорилъ простодушно нашъ селянинъ-лътописецъ, обнаруживая этими словами самую существенную основную чертупаниего датописанья и транцевой чей

Извъстно, что простыя первоначальныя и какъ бы низменныя понятія всегда находятся въ очень близкомъ родствъ съ самыми возвышенными требованіями науки. Лучшимъ поясненіемъ словъ нашего селянина можетъ служить отмътка знаменитаго Шлецера, по случаю возстановленія древняго текста нашего же селянина инока Нестора.

"Я разсказываю, говорить славный критикь, только то, что нахожу въ какомъ нибудь древнемъ спискъ Временника. Если же когда осмъливаюсь дълать какое предположеніе, то ясно даю знать, что это мое предположеніе, а не слова древняго какого сочинителя Временника. Пусть кто хочетъ, тотъ дълаетъ йзъ исторіи романъ, т. е. схватя одно какое нибудь настоящее произшествіе, приставить къ нему одиннадцать другихъ: какая до того нужда? Только пусть будетъ честнымъ человъкомъ и скажетъ: я пишу романъ. Но вставлять, какъ будто не примътно, въ повъствованіе собственныя свои выдумки и (часто глупыя) бредни, выдавая ихъ за быль, это значитъ—поддълывать исторію, значитъ безсовъстнымъ образомъ обманывать всъхъ своихъ легковърныхъ и неспособныхъ испытывать сиптателей при актионита в спилавто с пытывать с поставлять с поставлять в съхъ своихъ легковърныхъ и неспособныхъ испытывать с поставто с пытывать с пытыв

В Шпецера Несторъ, III, 318. 008 ва стать виовыя и

Такое именно воззръніе на льтописное дъло лежить въ основаніи Несторова Временника, развътвившагося въ последующіе въка въ цълое очень густое древо льтописныхъ сипсковъ, которые въ общихъ свойствахъ очень строго сохраняють завътъ Нестора и потому отличаются всеми достоинствами своего кореннаго начала. Русская льтописная честность Нестора особеннымъ образомъ и привлекла къ себъ уваженіе и даже любовь со стороны перваго европейскаго критика.

Эта же самая русская честность не позволила повъствователю временныхъ дътъ начать свою повъсть риторскими выдумками и сочинительскими сказками. Описаніе древнихъ собственно русскихъ временъ онъ начинаетъ съ настоящато дъла.

Вспоминая о древнихъ временахъ и заимствуя самую начальную исторію человека у византійцевь, наша летопись ведетъ свой разсказъ отъ потопа и говоритъ, что по разрушеніи Вавилонскаго столпа и по разделеніи людей на 72 языка, сынъ Ноя, Афетъ, принялъ себъ во власть западъ и съверъ, что изъ числа этихъ 72 языковъ, отъ племени Афета произошель народь Славянскій, именуемый Норци, которые суть Славяне. Вотъ древнъйшее имя Славянъ. Оно поминается еще Геродотомъ въ имени Невровъ, жившихъ къ свверу отъ Карпатскихъ горъ. Послъ многихъ временъ, говорить льтопись, Славяне съли на Дунав. Отсюда они разошлись по землё и прозвались своими именами, гдъ кто сълъ, на которомъ мъстъ. По Геродоту на нижнемъ Дунаъ лежала область Древней Скивій, которая распространялась до устья Дивира. Въ какое то время Дунайскихъ Славянъ потъснили Волохи, съли посреди ихъ и стали творить всякое насилье. Это было новою причиною разселенія Славянъ дальше къ свверу и свверовостоку. Когда и какое это было нашествіе Волоховъ, неизвъстно. Волохами, Влахами Славяне обыкновенно называли племена Романскія. Прежде полагали, что это было нашествіе на Дунайскія земли Римлянъ, при импер. Траянъ. Но болъе внимательныя соображенія заставляють относить нашествіе Волоховь къ очень отдаленнымъ временамъ, покрайней мъръ къдвиженію Кельтовъ и Галловъ лътъ за 300 до Р. Х. Какъ бы ни было, но въ Придунайскомъ населеніи и досель живетъ народность Романскаго или Галльскаго происхожденія, называемая по древнему точно также Волохами.

Славяне, которые пришли и съли по Днвиру, гдв онъ течетъ въ поле, въ степные края, прозвались Полянами, а другіе Древлянами, потому что сълп въ лъсахъ; другіе, съвшіе между Припятью и Зап. Двиною, назвались Дреговичами (отъ Дрягва-болото); свише на Двинв назвались Полочанами, отъ ръки Полоты, которая занимаетъ середину теченія Двины и двлить его какь бы по поламь. Оть нихъ Кривичи на верху Волги, Двины и Дница. Которые съли выше Кривичей около Ильмень-озера, прозвались своимъ именемъ-Славянами; которые съли пониже Крпвичей, по Десив, по Семи, по Сулв, противъ Кіева, на восточномъ берегу Дивпра, назвались Свверъ, Свверо, Сввера. Въ той же мъстности, выше Съверы, поселились пришедшіе отъ Ляховъ Радимичи по Сожу и Вятичи по Окъ. Въ Южныхъ поляхъ по нижнему Дивпру сидъли Уличи, по Бугу Дульбы, иначе Бужане, а посль Валыняне; по нижнему Дивстру - Тиверцы, древніе Тирагеты; на верху Дивстра у Карпатскихъ горъ-Хрваты, Храваты или древніе Карпы.

Жили Поляне по этимъ Кіевскимъ горамъ, и пролегалъ мимо ихъ путь "изъ Варягъ въ Греки." Отъ Грековъ въ Днъпръ, на верху Днъпра волокъ до Ловоти, по Ловотивъ Ильмень-озеро; изъ него течетъ Волховъ и втекаетъ озеро великое Нево, а устье того озера (теперешняя Нева) идетъ въ море Варяжское; по тому морю идти до Рима, а отъ Рима придти къ Царюгороду, а отъ Царягорода придти въ Понтъ-море, въ которое течетъ Дивиръ, и которое слыветь Русское море. По этому морю училь апостоль Андрей, братъ Петровъ. Апостодъ училъ въ Синопъ, оттуда пришелъ въ Корсунь, и увидъвъ вблизи Днъпровское устье, захотълъ пойдти въ Римъ. Проходя вверхъ по Днъпру, онъ выходиль на Кіевскія горы, благословиль місто и поставиль кресть, сказавши своимь ученикамь, что на этихъ горахъ возсіяєть благодать Божія, устроится великій городъ и воздвигнутся многія церкви. Потомъ прошелъ къ Славянамъ, гдъ теперь Новгородъ. Здъсь онъ увидълъ чудный обычай, о которомъ потомъ разсказываль, прійдя изъ Новгорода по Варяжскому морю въ Римъ. "Удивительно, говориль онъ, что дёлается въ Славянской Землъ: есть у нихъ бани деревянныя, натопятъ ихъ жарко, раздънутся до-нага, обольются квасомъ усніянымъ (щелокомъ), возьмутъ молодое прутье и хвощутся имъ, сами себя бьютъ, и до того добьются, что вылезаютъ еле живы; обольются студеною водою, такъ и оживутъ. И такъ творятъ всякій день, никъмъ не мучимы, но сами себя мучатъ, творятъ себъ не омовенье, а мученье. Слушали Римляне и дивились. Послъ того апостолъ изъ Рима опять пришелъ въ Синопъ.

Такимъ образомъ на Кіевскихъ горахъ жило понятіе, что отсюда можно обходить вокругь весь европейскій берегь, что съ Варяжскаго моря-рукой подать до Рима, а съ Чернаго моря-рукой подать въ Царьградъ. Такое понятіе могло держаться только очень далекимъ преданіемъ и постоянными походами по этому пути, конечно, главнымъ образомъ торговыми. Въ Кіевъ, такимъ образомъ сосредоточивались если не промыслы, то по крайней мъръ понятія о промышленныхъ силахъ двухъ морей, одного Русскаго, друтаго Варяжскаго, которое по родству населенія на половину было тоже Русскимъ или Славянскимъ. И Черное и Балтійское море въ понятіяхъ Днъпровскаго населенія были морями родными, и тамъ, и здъсь плавали свои люди, обходившіе Европу и приходившіе опять въ тоть же Кіевъ, дабы возвратиться его дорогою къ родному съверу. Вотъ объясненіе, почему Россы въ 839 г. направлялись по материку Европы въ свой Варяжскій уголь, на Славянское ре Вараменов; но того инрти значания

Кіевляне очень хорошо знали и перекрестный путь съ Дивировской дороги, изъ Оковскаго льса, по Зап. Двинь въ Варяжское море, а изъ того же льса течетъ Волга на Востокъ и 70-ю устьями впадаетъ въ море Хвалисское. По Волгь можно идти въ Болгары и въ Хвалисы, дойдти въ жребій Симовъ, въ Азію; по Двинь въ Варяги. изъ Варягъ до Рима, отъ Рима до племени Хамова — въ Африку.

Вообще въ этихъ разсказахъ о путяхъ изъ Русской Земли въ ту и другую сторону къ далекимъ морямъ несомнънно высказывается память и сознаніе о томъ, что городъ Кіевъ и Русская Земля съ незапамятныхъ, еще апостоль-

скихъ временъ, были серединою торговыхъ связей и сношеній Востока съ Западомъ п Съвера съ Югомъ.

Лѣтопись ничего не говорить о первомъ началѣ другихъ Русскихъ племенъ п помнитъ только о Полянахъ, что они жили особо, независимо отъ другихъ, жили каждый съ своимъ родомъ на своихъ мѣстахъ, владѣя каждый своимъ родомъ. онаваля

Были у нихъ три брата, одному имя Кій, другому Щекъ, третьему Хоривъ, сестра ихъ Лыбедь. Каждый братъ сидълъ въ Кіевскихъ мъстахъ на особой горъ, отчего и горы прозывались ихъ именами, Щековица, Хоревица. Во имя старшаго брата, Кія, на его горъ, они построили городокъ и назвали его Кіевъ. Около городка былъ лъсъ и боръ великій, ловили тутъ звърей. То были мужи мудрые и смысленые. Кій, княживши въ своемъ родъ, ходилъ даже въ Царьгородъ и великую честь принялъ отъ царя, при которомъ царъ туда приходилъ. Возвращаясь домой, на Дунаъ, онъ возлюбилъ мъсто и срубилъ было городокъ, желан състь тамъ съ своимъ родомъ; но близь живущіе не дали ему устроится. И донынъ Дунайцы знаютъ городище Кіевецъ.

Существовало и другое преданіе о происхожденіи Кієва. Говорили, что Кій былъ лодочникъ, перевозникъ, что былъ тутъ перевозъ съ этой на ту сторону Днвира, и говорилось въ народъ: идти на перевозъ, на Кієвъ. Но лътописецъ замъчаетъ, что такъ толковали несвъдующіе. Само собою разумъется, что преданіе о трехъ братьяхъ заключало въ себъ болье историческаго, чъмъ преданіе о перевозникъ. Хотя и перевозникъ указываетъ на пролегавшій путь черезъ Днъпръ отъ Запада къ Азіатскому Востоку.

Можно полагать, что въ именахъ этихъ братьевъ и сестры скрывается темная память не о лицахъ собственно, но о цълыхъ земляхъ, для которыхъ городъ Кіевъ въ незапамятное время былъ средоточіемъ и живою связью, былъ мъстомъ населенія, приходившаго сюда отъ этихъ земель. Мы уже говорили, что имя старшаго брата, Кій, можетъ обозначать народъ Хуновъ или Хоановъ, упоминаемый еще Птоломеемъ. Плиній и тотъ же Птоломей именуютъ Днъстръли, Бугъ ли, но ръку этой мъстности, Аксіакомъ.

Тацитъ зналъ какой-то народъ, о которомъ не хотълъ разсказывать басни, именемъ Оксіоны. Поми. Мела разсказываетъ, какъ упомянуто, что Аксіаки былъ такой народъ, который не имълъ понятія о воровствъ, чужаго никогда не бралъ и своего никогда не запиралъ и не хоронилъ отъ воровъ, иботвътего странътихътне было:

Имя Аксіаковъ по всему въроятію идетъ отъ Геродотовскаго Эксампея, см. стр. 220, и непремънно должно обозначать какое либо туземное названіе этой страны, которое въ теченіи въковъ, хотя и перемънилось, но коренной звукъ сохранило тотъ же. Къ этому звуку близко также подходитъ слово — скала, сохраняемое въ названіи нъкоторыхъ мъстъ, напр. Скаливое, что вообще совпадаетъ съ именемъ Эксампей, означавшимъ священный, скалистый путь страны отъ Днъстра до Днъпра, образующій извъстные пороги. Не происходитъ ли и Кіевлянинъ Щекъ изъ недалекой страны Эксампея или Аксіака? Гора Щековица пначе именуется Скавикой, почему Аксіаки могутъ соотвътствовать Скавикой, почему Аксіаки могутъ соотвътствовать Скавикамъ. О такой древности можно гадать всячески, лишь бы находились хотя малыя основанія.

Что же касается третьяго брата, Хорива, то его имя напоминаетъ отца Булгарскихъ племенъ Куврата или Кровата-Хровата, Хорвата, а виъстъ съ тъмъ и страну Хоровое, о которой свидътельствуетъ Константинъ Багрянородный, говоря, что она находилась на западъ отъ Диъпра вблизи Руси и въ 10 въкъ принадлежала Печенъгамъ.

Точно также и сестра Лыбедь напоминаетъ страну Лебедіасъ, гдъ-то вблизи Дона, въ которой жили въ одно время Венгры, а потомъ ее заняли Печенъги, и которая прозывалась будто бы по имени вождя Венгровъ. Въ той сторонъ есть городъ Лебедянь, Тамб. губ.; есть городъ Лебединъ, Харьк. губ. въ мъстности р. Исела; но есть также Лебединъ Кіевскій, Чигиринскаго утзда, село и большой лъсъ—Лебедынъ, къ съверу отъ Новомиргорода и страны Эксамией. Такимъ образомъ всъ братья и сестра, какъ первые поселенцы, могли населить Кіевъ изъ ближайшихъ къ нему мъстъ, со стороны Днъстраци Буга.

Всв братья и сестра туть въ Кіевъ п скончались. Послъ нихъ сталь держать княженье у Полянъ ихъ родъ. Но по смерти братьевъ Поляне жили въ обидъ отъ Древлянъ и

другихъ окольныхъ племенъ, повидимому, до того времени, какъ пришли на Кіевъ Козары и заставили платить себъ дань. Увидавши Кіевскихъ людей съдящихъ въ лъсу на горахъ, Козары сказали: "платите намъ дань". Подумали Поляне и ръшили дать по мечу отъ дыма (отъ дома). Козары пришли къ своему князю и старъйшинамъ и объявили, что вотъ доискались новой дани. "Гдъ?" спросили князь и старъйшины. "Въ лъсъ, на горахъ, надъ ръкою Днъпрскою". --"Что дали?"—Козары показали мечь. Старцы Козарскіе подумали и примолвили: "Княже! дань недобрая... Ее доискались мы одною стороною оружія, то есть саблями; а у этихъ оружіе съ объихъ сторонъ остро, это мечь. Будутъ они брать дань и на насъ и на другихъ странахъ. " Такъ это и сбылось, повътствуеть льтописець. Владъли Козары, а послъ ими самими стали владъть Русскіе, владъютъ и до се-B observation accementor

Прежде нашествія Козаръ на Кіевъ, лътопись заносить на свои страницы книжныя сведенія о переходе на Дунай Булгаръ, которыхъ, слъдуя византійскому источнику, именуетъ Скивами-Козарами; о приходъ въ Славянскія земли Бълыхъ Угровъ и о нашествіи Обровъ или Аваровъ, о которыхъ разсказываетъ преданіе, какъ они мучили Дульбовъ-Бужанъ. Были Обры тъломъ велики и умомъ горды, но Богъ истребилъ ихъ, всъ померли, не остался ни одинъ Обринъ. Есть на Руси пословица и до сего дня: Погибли какъ Обры. Нътъ ихъ племени, ни паслъдка. Послъ нихъ пришли Печенъги, а затъмъ, уже при Олегъ, мимо Кіева прошли Черные Угры. Вотъ вся намять о переходахъ по нашей странв кочевниковъ. Объ Уннахъ лътопись ничего не слыхала, а казалось бы, если то были также азіатскіе кочевники, она могла бы сохранить какую либо память объ ихъ долгомъ господствъ во всей нашей странъ до самаго прихода Обровъ: Аваровъ.

Вспоминая о первобытной жизни предковъ, нашъ древнъйшій льтописецъ, какъ видъли, обрисовываетъ эту жизнь немногими словами. Онъ подробнъе говоритъ только о бытъ Кіевскихъ Полянъ, но утверждаетъ, что такъ жили и остальныя племена. Его короткія слова представляютъ однако столько полноты, точности и обстоятельности, что древнъйшія основы нашего быта выступають въ нихъ самыми выпуклыми дчертами, тота и заданий актий ин виличителя

Каждый жиль особо съ своимъ родомъ, на своихъ мъстахъ; каждый владълъ родомъ своимъ особо. Не оставляя никакого намека о лицъ родоначальника, лътописецъ говорить вообще, что каждый человъкъ, какъ и цълое илемя, жили съ своимъ родомъ, то есть въ средъ своего рода, каждый владълъ родомъ своимъ, то есть каждый устроивался и управлялся родомъ, но не лицомъ. Лътописецъ, въ следъ за тимъ, указываетъ самый образъ и порядокъ такого владенья, говоря, что въ Кіеве жили три брата, каждый особо на своей горъ, слъдовательно съ особымъ владъньемъ въ своемъ родъ; что однако три брата составляли одинъ родъ и что старшій изъ братьевъ княжиль въ своемъ родъ, то есть быль старъйшиною у трехъ братьевъ. Выраженіе княжить очень опредёленно объясняется послёдующею исторією. Оно значило не болье, какъ исполнять родовую волю, ділать то, что повелівали уставы, обычаи, правы и порядки рода. Поэтому братняя власть, братнее владънье родомъ въ сущности представляли власть и владънье самого рода. Вообще лътописецъ очень заботится выставить впередъ только то, что каждый жиль особо съ своимъ родомъ, независимо и свободно отъ другихъ, что никакой общей связи, или общей зависимости отъ кого либо, никакого политическаго единства въ землъ еще не существовало. Всв жили, устроивались и управлялись своимъ родомъ, въ родовой отдъльности другъ отъ друга, занимая каждый свои отдельныя родовыя места. Эден очением з

Это льтописець повытствуеть о старины, какую возможно было припомнить въ 11-мъ выкъ, когда началось Русское льтописанье. Но намъ уже извыстно, что византійскіе Греки и притомъ достовырные свидытели-очевидцы тоже самое разсказывають о быть нашихъ Русскихъ Славянь и въ 6 выкъ. Они повытствують, что Славяне жили въ простыхъ быдныхъ хижинахъ, порознь, особнякомъ, на далекомъ разстояній другъ отъ друга, въ глухихъ лысахъ, при рыкахъ, болотахъ и озерахъ, вообще въ мыстахъ недоступныхъ и при томъ часто переселялись, отыскивая разумыется въ виду чужихъ и своихъ враговъ еще болые недоступное и безопасное мысто; что Славяне всегда любили свободу и не-

зависимость, не терпъли никакого обладателя и не было возможности принудить ихъ къ рабству или повиновенію; что они единодержавной власти не знали, но искони управлялись общенародно и разсуждали обо всёхъ своихъ дълахъ сообща; что у нихъ было много царьковъ, т. е. князей-старъйшинъ и что при всемъ томъ они жили въ постоянныхъ несогласіяхъ: на чемъ поръщатъ одни, на то не соглашаются другіе и ни одинъ не хочетъ повиноваться другому.

Шестой въкъ не быль первымь въкомъ въ жизни Славинь и описанный образъ ихъ быта мы можемъ безъ мальйшей ошибки отнести и къ болъе отдаленнымъ временамъ, такъ точно, какъ стихійное господство этого быта мы можемъ прослъдить до очень поздняго въка.

Жизнь въ родовой отдъльности и особности повсюду въ человъчествъ составляла первородную и начальную ступень людскаго общежитія. Она повсюду служила естественнымъ и единственнымъ узломъ, въ которомъ скрывались первоначальныя основы и первые зародыши общества и государства. Такимъ образомъ, нашъ первый дътописецъ очень хорошо зналь, что онь говориль. Жизнь родомъ, владъніе родомъ--вотъ въ чемъ заключалась первоначальная основа Русскаго быта. Наука подтвердила эти краткія слова подробными изследованіями, которыя, если и не вполнъ, то всетаки съ достаточною ясностію раскрыли существенныя черты этого быта. Она очень основательно, вполнъ точно наименовала его родовымъ бытомъ, то есть присвоила ему то самое имя, какимъ этотъ бытъ обозначается въ древнъйшей нашей лътописи. Однако существуютъ мнънія, которыя старательно увъряють и доказывають, что родоваго быта у Русскихъ Славянъ не существовало, что слово родъ значитъ собственно семья и что нашъ древньйшій быть въ своихъ стихіяхъ правильнье называть бытомъ семейно-общиннымъ, такъ какъ основою нашей древнъйшей жизни была семья и община, но отнюдь не родъ, и что Русская земля "изначала была наименъе патріархальная, напболье семейная и напболье общественная (именно общинная) земля ...

Мы уже имъли случай объяснять, что на нашъ взглядъ въ этихъ ръшеніяхъ заключается собственно недоразумъніе и произвольное толкованіе слова родъ словомъ семья <sup>1</sup>.

по Лътописи слово родъ имъетъ очень пространное значеніе. Оно вообще значить рожденіе, то есть, кольно, племя; затъмъ: породу, родство, родню, и пр. и въ иныхъ случаяхъ въ силу понятій о рожденіи могло обозначать семью въ тъсномъ смыслъ. Но разсудительный читатель, конечно, согласится, что семья составляеть лишь первоначальную основу рожденія дюдей, корень каждаго рода, что она затвиъ неизбъжно разрастается многими вътвями, цълымъ древомъ, какъ до сихъ поръ это наглядно изображаютъ, когда хотять объяснить происхождение и развътвление того или другаго знатнаго рода. Ставши такимъ древомъ, семья изчезаеть и потому получаеть другое наименованіе. Она называется родомъ, то есть союзомъ, общиною многихъ семей, связанныхъ между собою естественною послъдовательностію рожденія, въ которомъ живыми и дъйствующими членами по естественнымъ же причинамъ человъческаго долгольтія остаются по большой части только три кольна: отцы, дъти и внуки. Въ наше время, при сильномъ развитіи быта государственнаго, общиннаго и общественнаго, въ дъйствительности существуетъ только семья да общество и родичи совствь теряются, уходя далеко отъ семьи въ общество. Теперь, чтобы составить понятіе о родъ, какъ о формъ людскаго общежитія, какъ о главномъ дъятель жизни, необходимо прибъгать къ извъстнаго рода учености и необходимо даже чертить передъ глазами родословное древо. Но было время, когда такое древо существовало живьемъ на своемъ родномъ корнъ, тъсно и кръпко переплетаясь своими вътвями около своего роднаго ствола, когда оно было неизбъжною, а виъстъ съ тъмъ и единственною формою человъческого общежитія. Объ этомъ времени и говоритъ наша первая дътопись, объясняя, что всъ жили родомъ, владъли родомъ, но не семьею и не общиною. Лътопись не знаетъ ни семьи, ни общины. Она знаетъ только родъ, по той причинъ, что родъ былъ господствующею формою общежитія, такъ точно какъ теперь го-

<sup>1</sup> Домашній быть Русскихь Цариць, изд. 2, стр. 12—30 и след.

сподствующая форма нашего общежитія есть общество. Семья же, какъ теперь, такъ и въ древнъйшемъ быту, всегда представляла частный, собственно личный, домашній кругъ жизни, при чемъ въ древнее время, при владычествъ рода, она даже не могла носитъ въ себъ никакой самостоятельной и независимой силы, которою вполнъ обладалъ одинъ только родъ. Семья была не болье, какъ частица рода. Она служила только зачаткомъ, съменемъ рода и сама зачиналась въ его средъ подъ его покровомъ и завъдываніемъ, подъ опекою стариковъ или старшихъ, и затъмъ вскоръ сама же изчезала въ развътвленіяхъ собственнаго нарожденія, которыя неизмънно воспроизводили все одну и туже бытовую стихію родъ.

Почему, въ первобытное время, каждый родъ тъснился у своего роднаго корня и жилъ особнякомъ, это объясняется простымъ естественнымъ закономъ самосохраненія.

Дътская беззащитность первобытной жизни естественно соединяла всъхъ родичей въ одно цълое, въ одну общину родной, которая подъ именемъ рода становилась жизненною силою, способною защищать, охранять свое существование отъ всякихъ стороннихъ напастей. Для отдъльной личности не находилось болье надежнаго и безопаснаго мъста какъ жить подъ охраною своего или хотя бы и чужаго рода. Здъсь только она могла чувствовать себя и самостоятельною и независимою, а слъд. и свободною. Для отдъльной личной жизни, въ первобытное время, родъ сосредоточиваль въ себъ всяческія обезпеченія, какимичеловъкъ пользуется теперь только при посредствъ и подъ покровомъ государства и общества, и вотъ по какой причинъ на первыхъ порахъ родъ въ дъйствительности являлся первообразомъ государства.

Какъ произведение одной только Естественной Исторіи, это первозданное государство держалось исключительно однимъ эгоизмомъ или себялюбіемъ крови и устроивало свои обычаи, нравы и порядки разумомъ самого Естества. Поэтому очень многое въ немъ было дико и несообразно съ нашими теперешними понятіями о людскомъ общежитіи, ибо разумъ Естества не есть еще полный нравственный разумъ, по которому человъчество устроивается послъ долгихъ въковъ развитія и совершенствованія.

Себялюбіе крови, слідуя разуму Естества, создало уставъ кровной мести. Оно же внутри рода устроивало отношенія половъ въ томъ безразличіи, по которому очень сомнительнымъ становилось существованіе самой семьи, такъ какъ брака не было и люди жили звъринскимъ обычаемъ. Вотъ почему на самомъ двлъ господствовалъ и жилъ полною жизнью только родъ, а не семья, ибо во многихъ случаяхъ люди являлись дътьми рода, но не дътьми своей отдъльной семьи. Объ этомъ очень ясно говоритъ наша первая лътопись. Семья, какъ форма личной жизни, основывается на бракъ. Безъ брака, хотя бы языческаго, семья существовать не можетъ. По этому семья прежде всего выражаетъ уже индивидуальное, такъ сказать, личное начало жизни, въ отмъну начала родоваго или стаднаго, гдъ для личной особности нътъ мъста.

Нашъ правдивый лътописецъ, описывая древнъйшіе правы и обычаи Русскихъ племенъ, прямо и останавливается на главномъ предметъ, на изображении нравовъ семьи, такъ какъ въ его время и при томъ въ Кіевской землъ, подъ вліяніемъ христіанства, семья уже являлась господствующею формою быта. Онъ разсказываеть объ этомъ застънчиво и не совствъ прямо. Съ цълью раскрыть темную, языческую сторону древнихъ нравовъ, онъ рисуетъ свътлыми и теплыми красками однихъ своихъ родныхъ Полянъ-Кіевлянъ, которые въ дъйствительности должны были въ отношеніи нравовъ стоять выше состднихъ племенъ, какъ потому, что они были первые на Руси христіане, такъ и потому, что самое христіанство распространилось у нихъ именно въ следствіе умягченія нравовъ, пріобретеннаго отъ частыхъ и постоянныхъ сношеній и съ Греками и съ другими народностями, жившими уже гражданскою жизнію.

Льтописецъ говоритъ, что Русскіе Славяне имѣли свои обычаи, держали законъ и преданья своихъ отцовъ, каждый свой нравъ. Поляне имѣли обычай своихъ отцовъ, кроткій и тихій, имѣли брачные, то есть семейные обычаи: стыдѣнье къ своимъ снохамъ со стороны свекровъ, стыдѣнье къ сестрамъ со стороны братьевъ, стыдѣнье къ матерямъ и къ родителямъ своимъ, къ свекровямъ со стороны деверьевъ, и къ деверьямъ со стороны свекровей, — имѣли великое стыдѣнье. Не ходилъ зять-женихъ по невъсту, отыски-

вая ее гдъ ни попало, а невъсту приводили вечеромъ, а на утро приносили, что по ней давали приданаго. Напротивъ того, Древляне жили звъринскимъ образомъ, по скотски: убивали другъ друга, вли все нечистое (по христіанскимъ понятіямъ) и брака у нихъ не бывало, но доставали себъ дъвицъ уводомъ, умыкивали, похищали ихъ. И Радимичи, и Вятичи, и Съвера имъли одинъ обычай съ Древлянами; жили въ лъсу, какъ всякій звърь, тли все нечистое, также нечисто и вели себя въ домашнемъ быту: срамословье у нихъ было предъ отцами и предъ снохами; браковъ у нихъ не бывало, но были между селами игрища: сходились на эти игрища, на плясанье и на всякія бъсовскія пъсни и туть умыкали себь жень, съ которою кто совъщался; имъли по двъ и по три жены. Тъже обычаи творили и Кривичи и прочіе поганые (язычники). "Такъ и при насъ, теперь, прибавляетъ лътописецъ, Половцы держатъ законъ своихъ отдовъ, ъдятъ нечистое, понимаютъ мачехъ своихъ и ятровей и иные подобные обычаи творять.

Это отсутствие брака и стыдыныя между полами, и напротивь того господство срамословыя, то есть безстыдства и многоженства, конечно не могли служить доброю почвою для существованія семейныхъ правовъ, какъ и самой семьи. Къ такому порядку жизни вызывала именно тъснота, замкнутость, особность родоваго быта, гдъ во многихъ случаяхъ женщина являлась очень дорогимъ и ръдкимъ товаромъ, который приходилось похищать и отыскивать по всёмъ сторонамъ. Вотъ почему и въ плънъ уводились больше всего женщины и дъти. Сожитіе на родовомъ корнъ представляло вообще такую кровную связь, въ которой труднъе всего было отыскать именно семью, какъ особую, независимую и самостоятельную форму быта.

Теперь очень трудно себъ представить, какъ, въ какомъ нравственномъ и общественномъ порядкъ проходила жизнь рода? И потому мы можемъ гадать только объ общихъ основахъ такого быта. Извъстно, что теперь мы почти ежеминутно опредъляемъ наши мысли, побужденія, всякія дъйствія и дъянія понятіями объ интересахъ, выгодахъ и польвахъ Общества. Идеалъ Общества руководитъ нами во всъхъ нашихъ соображеніяхъ о порядкахъ жизни, о ея задачахъ, и цъляхъ, о ея насущныхъ потребностяхъ. Идеалъ Обще-

ства даетъ одънку нашимъ добродътелямъ и нашимъ порокамъ. Во имя Общества мы не только устроиваемъ все дъйствительно ему полезное и приносимъ всякія жертвы, но, пользуясь этимъ святымъ именемъ, отлично устроиваемъ даже и собственное свое благополучіе во вредъ и въ раззоренье самому же Обществу. Общество, стало быть, есть первый и главнъйшій двигатель современной жизни. Намъ кажется, что очень сходное существовало и въ то время, когда всв понятія людей сосредоточивались только на пдеаль Рода, когда во всъхъ умахъ, на мъсть Общества, высился Родъ, и когда помышленія, побужденія п дъянія людей руководились только интересами, выгодами и пользами Рода. Точно также и въ то время оцънку добродътелямъ и порокамъ давалъ Родъ, и потому тогдашнія добродътели, родовыя, необходимо должны отличаться отъ нашихъ добродътелей, общественныхъ. И тогда во имя Рода, какъ теперь, во имя Общества, приносились всякія личныя жертвы и діло жизни проходило обычными человіческими порядкоми съ тъмъ только различіемъ, что основнымъ двигателемъ и руководителемъ всъхъ дъяній былъ Родъ, а не Общество, и что кругъ стремленій Рода быль только менье обширень и менње сложенъ, чъмъ кругъ стремленій общественныхъ. Что такъ въ дъйствительности шла исторія народной жизни, объ этомъ прямо и ясно говорятъ вст древнія свидътельства. Прошли многіе въка, пока родовой идеаль съ растительною постепенностью смънился наконецъ идеаломъ общественнымъ и перешелъ въ область Археологіи. Но и Фамусовъ не былъ еще последнимъ деятелемъ родоваго идеала, когда говорилъ:

Нътъ, я передъ родней, гдъ встрътится, ползкомъ; Съищу ее на днъ морскомъ! При мнъ служащіе чужіе очень ръдки: Все больше сестрины, свояченицы дътки... Какъ станешь представлять къ крестишку иль къ мъстечку, Ну какъ не порадъть родному человъчку.

Жизнь родомъ не должно однако смѣшивать съ жизнью патріархальною въ собственномъ смыслѣ. Родовой бытъ по своему существу не совсѣмъ тоже значитъ, что бытъ патріархальный. И тотъ, и другой, конечно, идутъ отъ одного корня

и во многомъ сходны между собою, но въ ихъ жизненныхъ основаніяхъ существуєть значительная разница, показывающая, что въ сущности это двъ особыя ступени человъческаго развитія, одна быть можетъдревнъйшая, первичная, праотеческая, другая вторичная, въ собственномъ смыслъ родовая, тдъ значение праотца, патріарха, отмънилось значениемъ рода, гдв власть лица переродилась во власть рода. Въ такомъ видъ покрайней мъръ Исторія застаетъ бытъ нашихъ Славянъ. Они уже потеряли намять о своемъ праотцъ и у нихъ нътъ ни Ноя, ни Авраама, ни Исаака, ни Іакова и никакой соотвътственной личности съ такимъ же значеніемъ, и нътъ никакихъ представленій о той власти, какою въ свое время озарены были эти священныя имена. Древивишія представленія и понятія о патріархальной единоличной власти въ дальнъйшемъ своемъ развитіи у восточныхъ народовъ привели, съ одной, самой верховной и пдеальной стороны къ живой въръ, что народомъ управляетъ само божество, которому народъ поклоняется, что оно есть истинный, справедливъйшій и милосердый отецъ народа, что оно, какъ политическій владыка, само даже провозглашаетъ народу заповъди закона и заботится непрестанно о каждой мелочи народнаго управленія и устройства. Тъже представленія и понятія о единоличной власти праотца, съ другой, болве практической стороны приводили къ возсозданію власти царя, къ сильному развитію единоличнаго деспотизма, который освящался тоже божественнымъ рожденіемъ и которымъ въ такой разительной степени ознаменовалась вся исторія и политика восточныхъ народовъ. Оттого восточныя историческія преданія и мины рисують съ особенною любовью только лики царей, да и самыхъ боговъ надъляють царскими же чертами лица. Идея о единоличной власти патріарха, развившаяся въ идеалъ царя, укоренялась тамъ глубоко въ духъ каждой народности.

Славяне ушли изъ Азіи въ незапамятныя времена, быть можетъ задолго до возсозданія такихъ типовъ патріархальной власти. На европейской почвъ, вовсе неспособной къ такому возсозданію, они совсъмъ забыли о своемъ праотцъ-патріархъ или собственно о священной единой власти въ своемъ быту и продолжали свое бытовое развитіе инымъ путемъ. Въ своихъ преданіяхъ о первыхъ строителяхъ сво-

его быта наши Славяне начинають не отъ праотца, не отъ одного лица, а отъ трехъ братьевъ, именно отъ того понятія, что господствуеть въ ихъ жизни не родоначальникъ, а только родъ. Они очень твердо знаютъ имена этихъ братьевъ, но вовсе не помнятъ и незнаютъ имени ихъ отда. Положимъ, что легенда о Кіъ, Щекъ и Хоривъ явилась уже въ позднее время, что она сочинена даже для объясненія исторіи существовавшихъ въ Кіевъ трехъ главныхъ урочищъ съ придаткомъ даже и четвертаго урочища-Лыбеди, какъ сестры этихъ трехъ братьевъ. Но существо мина ни сколько не измъняется отъ придуманной для его выраженія формы. Минъ объ этомъ Троянъ вовсе не вымыслъ перваго льтописателя. Онъ существоваль на Дивпрв же, какъ видъли, еще во времена Геродота; тъмъ же миоомъ начинается уже не миническая, а настоящая исторія нашихъ Славянъ съ призванія трехъ братьевъ-Варяговъ. Стало быть этотъ миоъ глубоко коренился въ понятіяхъ, убъжденіяхъ, а следов. и въ фантазіп Днепровскаго народа. Размышляя о своемъ первомъ времени и пытаясь объяснить себъ откуда онъ взядся, откуда произошедъ, этотъ народъ чертить себь исконивъчный одинь и тоть же минь Трояна, трехъ-братній родъ. Такимъ образомъ сказаніе о трехъ братьяхъ очень наглядно раскрываетъ передъ нами, въ какомъ смыслъ должно понимать такъ часто упоминаемое нашимъ лътописцемъ слово родъ. Это былъ родъ не съ праотцемъ во главъ, а во главъ съ тремя братьями, стало быть родъ братьевъ, и отнюдь не родъ родоначальника-праотца. Въ существенномъ смыслъ, это было кольно, какъ слово родъ и понималось въ библейскомъ языкъ. Затъмъ оно обозначало рожденіе, то есть племя. Кольно п племя, но не родоначальникъ и племя представляли существо нашего древивищаго рода, пред да дам в

Семья—зачатокъ рода, становилась родомъ, какъ скоро сыновья становились отцами. Предълами семьи поэтому съ одной стороны былъ отецъ, съ другой—сынъ. Предълами рода были уже дъдъ и внукъ. Дальнъйшія обозначенія родовыхъ кольнъ опредълялись только прибавкою выраженія пра и для восходящихъ, и для нисходящихъ линій: прадъдъ—правнукъ и т. д. Это самое показываетъ, что настоящими, основными, существен-

ными границами рода были только дёдъ и внукъ. Все остальное понималось какъ выраженіе тёхъ же двухъ основныхъ рубежей рода. Применя в добою то не

Понятіе о дёдё у внуковъ связывалось съ понятіемъ о существе высшемъ, божественномъ. Дёдъ въ нёкоторомъ смысле быль уже миоъ. Отсюда и самые боги называются пли разумёются дёдами. Еще въ конце 12 вёка все русское племя разумёетъ себя внукомъ Дажь-Бога, понимая, что и вётры суть внуки Стрибога. Всёмъ извёстенъ также дёдушка-домовой. Эти миоическія представленія внолнё объясняють кругъ народныхъ созерцаній объ основныхъ пределахъ рода. Дёдина—значило не только наслёдство, но вмёстё съ тёмъ и поле, имёніе, домъ, мёстожительство, родина.

Въ понятіяхъ объ отцѣ заключалось также много мпонческаго. Это была серединная степень рода, составлявшая существенную его силу и крѣпость. Это былъ мпоическій Троянъ, трехъ-братній родъ, отъ котораго собственно и расплодилось Русское Славянство.

Миническія понятія о Троянт въ смысль какого-то могушественнаго существа, жившаго въ давнее время, которое однако какъ бы владъло Русскою Землею, яснте всего раскрываются въ словт о Полку Игоревомъ. Тамъ давнія времена именуются въками Трояна: "Были вта Трояновы, миновали лта Ярославовы", выражается Птвецъ Игоря, переносясь мыслью отъ древняго къ своему времени. Тамъ Русская Земля именуется Землею Трояна, обрисовывается славная тропа Трояна—черезъ поля на горы. Самый Игорь именуется внукомъ Трояна и, повидимому, колтна княжескаго рода обозначаются тоже въками Трояна: жизнь каждаго колтна представляется особымъ въкомъ Трояна. Первое насиліе отъ Половцевъ приписывается къ седьмому втку Трояна, когда жило седьмое колтно Рю-

<sup>1</sup> Такъ необходимо должно понимать извъстное мъсто Пъсни, гдъ пъвецъ, взывая къ древнему Бояну, говоритъ, что было бы лучше, еслибъ Боянъ воспълъ походъ Игоря, «летая умомъ подъ облака, рища въ тропу Трояню черезъ поля на горы. Спъть бы ему (Бояну) пъснь Игорю, того (Трояна) внуку». Первые издатели, для поясненія къ слову: того, приставили въ скобкахъ (Ольга), между тъмъ какъ весь ходъ пъсни указываетъ здъсь Трояна!

риковичей, начавшее своими крамодами наводить поганыхъ на Русскую Землю. Такимъ образомъ въ имени Трояна разумъется какъ бы вообще княжескій родъ. Въ такомъ случат становятся очень понятными Троянова Земля, Троянова тропа, Трояновы давніе въка, наконецъ Трояновъ внукъ-Игорь, соответствующій Велесову внуку-певцу Бояну п внуку Дажь-Бога-самой Руси. Становится очень понятнымъ, почему древніе земляные валы отъ Кіева до Дуная именуются Трояновыми. Это постройки Трояна, воителя п господина этой древней страны. Есть письменныя свидътельства, восходящія къ концу 12 віка, въ которыхъ въ ряду боговъ Хорса, Велеса, Перуна, даже впереди ихъ, стоитъ Троянъ. Такія же свидътельства поздняго времени, 16 въка, уже толкують, что это римскій императоръ Траянъ. Сохраняется также много народныхъ преданій вообще у восточной вътви Славянъ, у Сербовъ и Болгаръ, о царъ Троянъ, о городъ Троянъ или Троимъ. жители котораго въровали въ золото и серебро, или его хранили. Эти преданія, по объясненію г. Буслаева, вполнѣ удостовъряютъ, что Троянь существо миническое, стихійное, наравнь съ вилами, русалками и т. п., и по видимому, какъ намъ кажется, вообще съ душами умершихъ. По всему въроятію объ этомъ же миев разсказываеть Геродоть, повъствуя о трехъ Скиескихъ братьяхъ, которымъ съ неба упало золото-плугъ, ярмо, чаша, съкира, и какъ они оберегали это золото, см. выше стр. 239. Три Кіевскіе брата, три варяжскіе брата несомнънные наслъдники тъхъ же миническихъ созерцаній.

Какъ бы ни было, но вообще понятіе о значеніи личности отца, какъ родоваго корня, содержало въ себъ представленіе о какой-то троичности. Эта троичность сопровождаетъ его и со стороны сыновей. До сихъ поръ въ народъ живетъ пословица: одинъ сынъ—не̂-сынъ, два сына—пол-сына, три сына—сынъ. Въ пословицъ безсомнънія выразилось хозяйственное, такъ сказать, дъловое значеніе сыновней троицы, которое быть можетъ служило основаніемъ и для постройки самаго мина о Троянъ, какъ истинномъ корнъ добраго и прочнаго хозяйства, какъ объ основатель и строитель народнаго быта.

По уложенью поздавищаго мъстанчества каждый первый сынь отъ отца-четвертое мъсто, второй-пятое, тре-

тій—шестое и т. д., то есть каждый старшій сынъ по своему значенію меньше отда тремя мъстами. Значить лицо отда, его достоинство, заключало въ себъ три мъста, иначе сказать въ лицъ отда, какъ родителя и основателя рода, содержалось понятіе о трехъ сыновьяхъ, или собственно о трехъ братьяхъ. По всему видно, что три сына или три брата составляли идею рода. Поэтому въ уложеныи мъстничества четвертый сынъ вовсе отдълялся отъ основнаго рода или колъна и присоединялся къ новому младшему колъну или роду. Четвертый сынъ уже равнялся, становился въ версту старшему изъ илемянниковъ, то есть первому сыну перваго брата. Онъ поступаль уже въ ряды старшихъ илемянниковъ, становился въ отношеніи къ отцу внукомъ.

Самое слово племянникъ показываетъ, что эта пограничная, нисходящая родовая линія почиталась уже въ общемъ смыслъ только племенемъ, нарожденіемъ, которое и придавало простой семьъ значеніе рода—племени.

По расчетамъ мъстничества, всъ лица, находившіяся въ одной степени отъ общаго родоначальника назывались одинаково — братьями, а стоявшія степенью ниже, точно также назывались одинаково племянниками, какъ бы далеко ни расходились между собою родовыя линіи и хотя бы между ними не существовало уже никакого родства, ни по счетамъ мъстничества, ни даже по Кормчей книгъ. Это опять показываетъ, что нисходящимъ предъломъ рода были только внуки, почему и позднъйшая Русь разумъетъ себя только внукомъ Дажь-Бога, не прибавляя къ этому никакихъ пра-пра.

Такимъ образомъ каждое родовое кольно, въ сущности, было кольномъ братьевъ, которые въ старшемъ порядкъ были отцы-дядья, а въ младшемъ—сыновья-племянники. Отсюда уже родъ—племя продолжалось въ безконечность.

Личный составъ рода указанъ Русскою Правдою по поводу утвержденія древняго права родовой мести. И Русская Правда, что очень замічательно, впереди всего ставитъ месть братьевъ, указывая прежде всего мстить брату за брата; потомъ она уже обращается къ сыну, указывая мстить за отца, затімъ къ отцу—за сына и оканчиваетъ внуками, но именуетъ ихъ опять только родствомъ братьевъ: говоря: — или братнему сыну, или сестрину сыну, и вовсе не упоминая, что они суть внуки отца. Такимъ образомъ средоточіемъ рода и здѣсь являются братья, а не отецъ. Законъ ничего не говоритъ о другихъ родовыхъ вѣтвяхъ, а потому изслѣдователи прямо уже говорятъ, что месть этимъ закономъ была ограничена только тремя степенями родства, и что всѣ другіе родичи лишались уже своего права мстить за свой родъ 1. Но намъ кажется, что такое тольованіе закона не совсѣмъ вѣрно.

Русская Правда, обозначая мстителей рода, беретъ только действующую, живущую его среду, которая по своему возрасту способна была въ минуту преступленія пскать своего права. Она не упомпнаетъ о прадъдъ и правнукъ по той причинъ, что въ дъйствительности эти лица, одни по преклонности лътъ, другіе по малольтству, не бывають способны исполнить свое право мести. Кромъ того, она очень хорошо понимаеть, что самое существо рода, въ отличіе его отъ простой семьи, заключается именно въ указанныхъ трехъ степеняхъ родства. Остальные родичи, сколько бы ихъ ни было, представляють только повторительныя колъна, не выражающія никакой новой формы въ жизни рода, пбо третья степень, внуки, образуеть уже племя, новые роды, отчего племянники и именуются между собою двоюродными братьями, т. е. братьями двухъ рожденій, затъмъ троюродными, т. е. третьяго рожденія (внучатными).

Такимъ образомъ, упоминая только три степени рожденія, Русская Правда этимъ самымъ указываетъ существенный составъ каждаго рода и ничего не говоритъ о другихъ степеняхъ, восходящихъ и нисходящихъ, по той причинъ, что они, какъ повторительныя явленія родовой жизни, всъ обозначены въ тъхъ же коренныхъ трехъ степеняхъ.

Еслибы законъ запрещалъ месть въ отдаленныхъ степеняхъ, онъ это непремънно примолвилъ бы въ своемъ мѣстѣ. Онъ объ этомъ ничего не говоритъ, слъдов. разумѣетъ, что и въ остальныхъ степеняхъ должно поступать точно также, какъ въ трехъ основныхъ. Въ противномъ случаѣ, при установленіи денежныхъ взысканій, онъ прежде всего долженъ бы былъ поименовать всъхъ остальныхъ родичей.

Вверсъ: Древн. Русское Право, 317, 338.

Но гдъ же онъ остановился бы? Имъ нътъ конца. Необходимо ограничиться живущими и притомъ такими, кои снособны исполнить свое право. Итакъ, въ живой дъйствительности родовое общество, въ качествъ способныхъ дъятелей жизни, состояло только изъ трехъ степеней рожденія, изъ трехъ кольнъ, изътотцовъ, дътей и внуковъ

Три кольна, въ домашнемъ быту, въ отдъльномъ хозяйствъ, но многимъ естественнымъ причинамъ, всегда тъснились у одного очага, на мъстъ, гдъ сидълъ родоначальникъ, и подъ кровомъ, имъ же устроеннымъ, то есть на мъстъ и въ жилищъ начальной семьи. Здъсь отецъ — домодержецъ имълъ полную власть отца. Но выходя изъ дома и становясь въ ряды другихъ домохозяевъ, онъ по сознанію родовой жизни, становплся для этихъ хозяевъ рядовымъ братомъ, ибо основою общаго рода, по точному показанію лттописи, было кольно братьевь, жившихь уже безь отца, безъ единой общей власти. По разумънію этого основнаго преданія Русской жизни общественная власть принадлежала роду или кольну братьевъ. Отцовская власть находилась уже въ рукахъ старшаго брата. Но братскій родъ, по своей природъ, представляль такую общину, гдъ первымъ и естественнымъ закономъ жизни было братское равенство. Хотя въ силу родовой стихіи, почитавшей старшинство рожденія для каждаго человъка очень великою честью, старшій брать и пріобръталь значеніе отца, быль вмісто отца для всёхъ остальныхъ родичей, но на самомъ дёль, для родичей-братьевъ, онъ все-таки былъ братъ, отъ котораго естественно было требовать отношеній братскихъ, такъ какъ и для родичей-племянниковъ, онъ все-таки былъ не прямой отецъ, а дядя, отъ котораго точно также естественно было требовать отношеній старшаго родственника, но не прямаго отца. Поэтому власть старшаго брата, была собственно власть братская, очень далекая отъ понятій о самодержавной власти отца. Живущее братство естественно стремилось ограничивать эту власть во всёхъ случаяхъ, гдё выступало впередъ братское равенство. Отсюда происходила полная зависимость старшаго брата-отца отъ общаго братскаго совъта, покрайней мъръ техъ родичей, которые стояли въ линіи братьевъ; отсюда являлась необходимость въча и возникало право представительства на этомъ въчъ

всёхъ родичей способныхъ держать родовое братство. Здёсь же крылись всё и всякія причины родовой вражды, которыя естественнымъ путемъ возникали изъ борьбы понятій о родовомъ правё, съ одной стороны идеальныхъ, рисовавшихъ себъ уставы и права отвлеченной власти отца—родителя, съ другой стороны понятій такъ сказать практическихъ, къ которымъ приводила сама жизнь, возстановлявшая впереди всего потребности матеріальныя, каково напр. было право кормленія подвластною землею, по сознанію родичей, принадлежавшее имъ всёмъ безъ исключенія.

Братскій родъ, по идеямъ братскаго равенства, въ иныхъ случаяхъ, даже и самое право старъйшинства надъ собою передавалъ не старшему въ родъ, а способнъйшему быть старшимъ, то есть способнъйшему охранять порядки, обычаи и выгоды рода.

Владънье землею, со всъми ея угодьями, принадлежало всему роду; но дъйствительнымъ правомърнымъ владътелемъ и распорядителемъ земли являлось кольно или родъ братьевъ, старшее кольно, которое владъло по ровну, но соотвътственно братскому старшинству. Поэтому и наслъдованіе владыньемъ переходило посль брата къ брату же, по порядку братскаго старшинства, до тъхъ поръ, пока оканчивалось кольно братьевъ. Второе кольно — дъти братьевъ, вообще племянники, какъ дъти старшаго кольна, вполнъ отъ него и зависъли, пользуясь надъломъ по воль или по произволу отцовъ—дядей.

Словомъ сказать, хотя родъ братскій физіологически принадлежить патріархальному роду и стоить на отношеніяхъ кровнаго старшинства и меньшинства, вообще на отношеній онъ управляется болье понятіями братства, чьмъ понятіями дътства, какъ было только въ патріархальномъ быту. Гдъ существуетъ отецъ-праотецъ, тамъ всъ родичи суть дъти и въ прямомъ и въ относительномъ смыслъ. Гдъ вмъсто отца управляетъ братъ, тамъ родичи, и братья, и племяники, пріобрътаютъ большій въсъ и ихъ значеніе всегда уже колеблется между братьями и дътьми и больше всего колеблется на сторону братьевъ.

Самыя связи первоначальнаго общежитія и общественности обозначались тоже именемъ братства: собправшееся на праздникъ общество именовалось братчиною.

Таковъ быль общій, земскій порядокъ жизни. Надъземлею главы-отца не было. Она управлялась не его единоличною властью, а родомъ, то есть кольномъ его дътей, или вообще старшимъ колвномъ родства, следов. въ сущности старъйшими по рожденію людьми. Хотя, по естественнымъ причинамъ, власть и отдавалась въ руки одного лица, старъйшины надъ старъйшинами, но она дъйствовада не иначе, какъ во имя братскаго равенства, во имя кровнаго союза братьевъ. Этотъ кровный братскій союзъ и господствоваль надъ землею. Можемъ ли мы назвать его общиною, то есть такимъ равенствомъ правъ, гдъ основою жизненныхъ отношеній является простая человъческая ность, безъ всякихъ отношеній къ союзу крови. Родъ, какъ кольно, степень рожденія, представляеть въ количествь своихъ членовъ, конечно, общину; но въ качествъ отношеній этихъ членовъ между собою онъ все-таки руководится старшинствомъ рожденія и представляеть въ сущности союзъ родства, но не союзъ общества, въ чемъ, конечно, есть значительная разница. Союзъ общества устроивается изъ дичностей свободныхъ и независимыхъ другъ отъ друга. Могли ли существовать такія личности при господствъ родовыхъ связей? Личный составъ рода показываетъ, что такихъ личностей не было и быть не могло. Каждая личность, хотя бы самая старшая, находилась въ полной зависимости отъ своего рода. Каждая личность представляла только извъстную степень рода и ни въ какомъ случат не могла выдълить свои отношенія изъ этой тьсной связи родовыхъ степеней. Родовая степень опредъляла ея достоинство и указывала ея мъсто въ общежитін, опредъляла ея права и обязанности. Словомъ сказать и общественное и домашнее значеніе личности опредблядось ея родовою степенью. Личность, не связанная ни съкъмъ родствомъ, была личность для всёхъ чужая (что равнялось даже понятію о врагъ), была личность безродная, а такая личность въ родовомъ союзъ именовалась уже сиротою, и нимала самую низменную, последнюю, въ сущности счастную степень общежитія, несчастную именно потому, что у ней не было своего родоваго корня. Въ древне-русской общинъ на первомъ мъстъ существовали только роды, а отдъльныя дичности служили только выразителями и представи-

телями родовыхъ связей. То самое, что мы разумфемъ теперь въ словъобщество, общественность, выражалось союзомъ кровнаго братства и родства, по идеямъ котораго располагались въ общежити всъ отношения людей между собою. Все земство состояло изъотдельныхъ родовыхъ круговъ, почему летописець очень ясно и върно обозначаеть, что каждый жиль съ своимъ родомъ, на своемъ мъстъ, владълъ родомъ своимъ, не подчиняясь въ этомъ отношеніи никакимъ другимъ союзамъ и связямъ. Въ извъстномъ смыслъ все земство, вся Земля представляла: клътчатку независимыхъ другъ отъ друга родовъ, соединенныхъ между собою только тканью общаго происхожденія и общаго родства. Это была только органическая матерія для жизни обществомъ, но общей жизни въ ней еще не существовало. Для этого необходима была новая ступень развитія, способная вывести жизнь на новое: поле: дъйствій: пави-чую аган мей

Такая ступень по необходимости, въ слъдствіе многихъ вившнихъ причинъ и обстоятельствъ, была положена средою самаго же рода. Лътописецъ говоритъ, что три Кіевскіе брата жили каждый на своей горъ, что потомъ во имя старшаго брата они построили городокъ, что этотъ старшій брать срубиль было городокь и на Дунав, желая състь въ немъ съ своимъ родомъ. Такимъ образомъ городокъ являлся какъ бы необходимою земскою формою для существованія рода, и можно съ достовърностію полагать, въ обыкновенномъ порядкъ онъ созидался въ то время, когда родъ, значительно размножившись на своемъ корню, пріобраталь силу, вась и значеніе самостоятельной земской единицы, то есть разрастался въ цълую родовую общину или родовую волость. Впрочемъ вопросъ о томъ, что существовало въ нашей странъ прежде, городъ или деревня и село, остается еще спорнымъ. "Естественно предположить, говорить г. Соловьевь, что родь являлся въ новой странь, селился въ удобномъ мъсть, огораживался для большей безопасности, и потомъ уже, въ следствие размноженія своихъ членовъ, наполнялъ и всю окрестную crpany" 1 2 by or any a grand sorother and

Исторія Россія, г. Соловьева І, стр. 52.

Другіе изследователи, развивая эту мысль дальше, все высказывають лишь одно убъжденіе, что Русскіе Славяне въ своей Русской Земль никогда не были старожилами, а пришли въ нее, какъ въ чужую землю и "по своему шаткому ненадежному положенію въ чужой земль, говорить Бъляевъ, могли селиться не иначе, какъ укръпленными городами... Ихъ новость поселенія въ незнакомомъ краю невольно вынуждала ихъ прибъгать къ городскому, общинному устройству жизни... Последователямъ такого утвержденія естественно уже было решить разъ навсегда, что "жизнь въ сельскихъ поселеніяхъ представляется даже невозможною въ быту древне-русскихъ Славянъ, что лътописецъ молчить о селахъ, потому что сель не было, что только подъ покровомъ городовъ и выселеніемъ изъ городовъ мало по малу возникли села, деревип, хутора; что таковъ быль общій порядокь заселенія страны въ Россіи историческаго времени". На этомъ между прочимъ утверждается ученіе объ общинномъ бытё нашихъ Славянъ и тёмъ же опровергается ученіе о родовомъ бытъ. Но говоря, что такъ было въ историческое время, изследователи вовсе не почитаютъ надобнымъ сказать что либо о томъ, какъ же было въ доисторическое время, когда именно и господствовалъ родовой быть, и когда въ его же средъ сталь возникать и общинный быть. Заселеніе страны указаннымь порядкомь проходило только по чужимъ землямъ, напр. въ глубинъ Финскаго населенія, въ степныхъ містахъ Дона, Волги, Урала; наконецъ въ Сибири. Но какимъ образомъ Славяне разселялись въ той странь, гдь они были давнишними старожилами? Въдь есть же въ Русской землъ и такая область, которая съ незапамятныхъ въковъ принадлежала однимъ Славянамъ. На этотъ вопросъ очень точно и несомнительно отвъчаютъ древнъйшія преданія нашей льтописи. Эти преданія начинають именно съ села, въ смысль усадьбы, хутора. О трехъ Кіевскихъ братьяхъ льтопись прямо говорить, что еще до постройки городка каждый изъ нихъ сидълъ на своей горъ. Сидъть, значитъ, имъть мъсто для сиденья, которое прямо и называлось мистомъ, въ смыслъ селитьбы (откуда мъстичи, мъщане) и селомъ, идущимъ въроятно отъ одного корня съ словомъ сидъть (съдло).

Льтопись въ своемъ разсказъ о разселении Славянскихъ племенъ не употребляетъ другаго слова, какъ только: съдоша, пришедше и съдоша, съдоша въ лъсъхъ, съдоша по Днъпру, по Деснъ, по Семи, по Сулъ; съдоща около озера Илменя, прозващася своимъ именемъ, Славяне, и сдълаша градъ. Это значитъ, что прежде разсълись, съли по мъстамъ, а потомъ уже поставили себъ городъ. Сидънье, такимъ образомъ, обозначало простое поселенье деревнями и селами. Само собою разумъется, что первоначальное заселеніе страны должно было идти различными путями. Въ мъстахъ вовсе пустыхъ или занятыхъ ръдкими поселками какихъ дибо чужеродцевъ, оно проходило шагъ за шагомъ безъ особыхъ препятствій, затрудненій и опасностей, почему не представлялось никакой надобности начинать поселенія устройствомъ прежде всего городка, или крѣпости для защиты. Въ мъстахъ, гдъ сидънье на землъ подвергалось безпрестанной опасности, занятіе свободныхъ мъстъ, конечно, заставляло между прочимъ устроивать и кръпость. Поэтому, надо знать, какъ пришли Русскіе въ Русскую землю? Была ли эта земля пустыней, или же она была густо населена и каждый шагъ требовалось защищать и отвоевывать мечемъ? Исторія достовърно знаеть, что за 500 лътъ до Р. Х. по нижнему теченію Дивира жили уже земледъльцы. Мы не сомнъваемся, что то были наши Славяне. Отсюда съ плугомъ, сохою, косою, топоромъ они должны были разселяться дальше на съверъ и на съверовостокъ. Естественно предполагать, что въ то время, по редкости населенія во всей нашей странь, пустыя мьста простирались далеко и новые поселки безопасно могли садиться въ любомъ углу. Для какой необходимости такой поселокъ прежде всего долженъ устроиться городомъ? Враговъ не видълось ни съ какой стороны, а для враговъ-звърей достаточно было простаго тына и даже плетия. Во всякомъ случав необходимо согласиться, что заселеніе Славянами нашей страны прежде всего распространялось этимъ обыкновеннымъ путемъ мирнаго занятія никому не принадлежавшихъ и никому не надобныхъ пространствъ. Подвигаясь дальше, Славяне встрътились съ Финскими чужеродцами. Это племя никогда не отличалось особою воинственностью. Занятіе его земель въ иныхъ случаяхъ конечно могло со-

провождаться ссорами и драками, но по всему видно, что Финны уступали свои земли безъ особаго сопротивленія. Это вполнъ объясняется даже и тъмъ, что въ первое время Финскія племена были по преимуществу звъродовы-кочевники и земледъліемъ не занимались. Никакихъ прочныхъ осъдлыхъ корней въ своихъ мъстахъ они не имъли. Покинуть одно мъсто и перейдти на другое былодъломъ ихъ обычая. Оттого даже и въ позднее время они цълыми поколъніями перекочевывали еще дальше къ съверу. Но вообще для удержанія за собою Финскихъ земель, если и требовались городки, то не въ такомъ количествъ, въ какомъ они покрывають всю Русскую страну изъ конца въ конецъ и больше всего въ тёхъ именно краяхъ, гдё по всёмъ видимостямъ Славянство принадлежало къ искони-въчнымъ старожидамъ страны. Когда первый поселенецъ занималъ землю въ чужой стеронъ, близко къ чужеродцамъ, съ которыми трудно было жить въ ладахъ или должно было ожидать всегдашняго нападенія, тогда городъявлялся необходимымъ убъжищемъ для безопасной жизни. Вотъ почему Кій, облюбовавши мъсто на Дунав, въ чужой странъ, съ того и начинаеть, что прежде всего рубить себъгородокъ.

Такъ по всему въроятію устроивались первые Славянскіе поселки въ далекихъ Финскихъ странахъ, особенно, когда Славянинъ-промышленникъ заходилъ, хотя бы и по ръкъ, но въ самую глубъ чужаго населенія.

Появленіе городка прежде села и деревни стало быть могло случаться развів только въ чужой сторонів, да и то въ виду немпнуемой опасности отъ набітовъ чужеродцевъ. Занятіє чужой враждебной страны происходило, конечно, съ мечемъ въ руків, а потому тотчасъ же требовало и крівнаго міста для обороны. Городкомъ выступала колонивація только по чужой враждебной землів:

Но Славянское городство разсыпано особенно тѣсно въ своей же Славянской Землъ, въ тѣхъ именно мѣстахъ, гдѣ, какъ мы сказали, по всъмъ свидътельствамъ Славянство является самымъ древнемъ старожиломъ.

Кто живаль въ деревив, въ какой бы ни было Русской сторонь, тотъ хорошо знаетъ, что по сосъдству всегда отыщется какой либо земляной окопъ съ названіемъ городища, городка, городца и т. п. На эти окопы первый

обратиль вниманіе и такъ сказать открыль ихъ для науки Ходаковскій. Онъ осмотръль множество городковь лично на мъстъ, еще больше собраль объ нихъ свъдъній въ
Архивахъ Межевыхъ Канцелярій изъ старыхъ плановъ на
владънье землями. По его изысканіямъ оказалось, что ръдкій быль уъздъ, въ которомъ при первомъ взглядъ на планы не открывалось бы десяти городковъ. Потомъ объяснилось, что они разсыпаны повсюду на разстояніи другь отъ
друга въ 4, 6, 8 старыхъ верстахъ или около того, смотря
на полосу и почву земли и другія выгоды, способствовавшія первымъ поселеніямъ.

По словамъ Ходаковскаго, всъ городки вообще находятся въ прелестныхъ избранныхъ мъстахъ, состоятъ изъ небольшой площади, обнесенной валомъ, на которой едва можно помъстить двъ деревенскія хижины; имъють различную, но больше всего округлую форму; треугольные бываютъ на мысахъ ръкъ и овраговъ, квадратные по прямому теченію рікь и т. д., но у всіхь входь устроень сь востока, лътняго или зимняго. Самое важное, на чемъ съ особеннымъ увлеченіемъ остановился Ходаковскій, было то обстоятельство, что вокругъ каждаго городка встръчались постоянныя имена урочищъ, которыя потомъ можно было открывать въ мъстностяхъ совстмъ неизвъстныхъ изыскателю: стоило только употребить циркуль съ размъромъ по насштабу и на извъстномъ разстояніи между двухъ городковъ всегда опредълялась окружность съ одинаковыми именами урочищъ при томъ и другомъ городкъ. Каждый городокъ такимъ образомъ въ отношеніи этихъ урочищъ представляль нъчто цълое и самостоятельное. Изыскатель сравниваль при этомъ карты западныхъ и южныхъ Славянскихъ земель и "тоже самое открывалось вездъ въ удивительномъ согласіи". Чёмъ больше понъ вникалъ въ эту древнюю черту, темъ сильнее уверялся въ существовании какого-то правила, учредившаго сію однообразную идею у всъхъ Славянъ". Онъ собралъ въ особый словарь около семи тысячь урочищъ, означенныхъ по размфру при городкахъ. Углубившись въ эту словесную кабалистику, онъ много разъ въ бесъдъ съ старожилами, по своей системъ, пересчитывалъ имъ на угадъ по пальцамъ нъсколько урочищъ, которыя оказывались на самомъ дълъ тутъ суще-

ствующими. Это приводило старожиловъ въ изумленіе. Имена урочищъ раскрывали Ходаковскому главнымъ образомъ ту мысль, что одинаковое разстояніе извъстныхъ пменъ отъ насыпныхъ оградъ порождено было какимъ-то религіознымъ правиломъ, что городки вообще находятся при урочищахъ, напоминающихъ имена Славянскихъ божествъ, что они окружены именами боговъ, чиновъ, славленья пли мольбы, всесожженія, прорицаній, игръ, пиршествъ, закалаемыхъ животныхъ и т. подобн. Все это заставило изыскателя убъдиться, что Славянское городство, есть памятникъ языческаго поклоненія, что всё эти городки суть священныя ограды, требища, мольбища, капища, остатки языческихъ храмовъ. Впрочемъ, придавая такое значеніе древнимъ городищамъ, Ходаковскій ограничиваетъ ихъ кругъ только одними малыми городками, не болье какъ пространствомъ въ одну пятую или въ одну четверть десятины. Въ свою систему онъ не ставитъ городища съ явными признаками населенныхъ городовъ - кръпостей. Этихъ малыхъ городковъ онъ насчитываетъ въ Русской странъ тысячи и уже ихъ множествомъ, а также теснотою помещенія доказываеть, что они не могли быть только жилыми кръпостными оконами.

Самое имя городъ по его мнѣнію могло составиться изъ словъ гора и родъ, то есть гора родовая, народная, сборная, и еще изъ словъ горь, гарь, горѣть и родъ, то есть горѣніе, сожиганіе, народомъ производимое, что все вмѣстѣ выражалось однимъ словомъ: городъ. Въ этомъ толкованіи слова городъ заключается весь смыслъ системы Ходаковскаго. 1

<sup>1</sup> Въ 17 стольтін, напр. въ Устюжской сторонь, подобные городки существовали еще живьемь, рубленые въ кльтки или ставленые острогомъ стоячимь, въ родь тына. Эти городки устроивались только для осаднаго времени въ каждой волости. Постоянными ихъ жителями бывали только церковники, потому что въ каждомъ городкъ находилась церковь, такъ что и самый городокъ существовалъ какъ бы для охраны этой волостной приходской церкви. Это обстоятельство заставляетъ предполагать, что и въ языческое время въ городкахъ не послъднее мъсто отдавалось языческому капищу, почему мнъніе Ходаковскаго о богослужебномъ значеніи городковъ имъетъ основаніе и ни въ какомъ случав не можетъ быть совсьмъ отвергнуто. См. наше сочиненіе: Кунцово и Древній Сътунскій Станъ, стр. 244—249.

Не смотря на то, что его мивнія были встрвчены строгою критикою Калайдовича, отрицавшаго богослужебное значеніе городищь, не смотря на то, что послідующія изысканія вообще о Славянскихъ городищахъ представили свидітельства, которыя не совсімь сходились съ общими признаками устройства и поміщенія городищь, какія ставиль по своей системі Ходаковскій, однако его система не была совсімь поколеблена и остается загадкою и до сихъ порь.

Надо замътить, что слово городъ въ основномъ смыслъ значило собственно земляную насыпь или осыпь, валъ, гору вокругъ жилья. Въ последствіи тотъ же смыслъ перенесенъ на деревянныя и каменныя стины, вообще на ограду. Земляной городъ значить земляной валь, деревянный городъ-деревянныя ствны, каменный городъ каменныя ствны, п т. д. Затвиъ городъ означаль живущихъ въ немъ людей, въ собственномъ смыслъ — военную дружину, въ общемъ смыслъ — всъхъ обывателей. Далъе городъ означаль власть, владычество, управленье, ибо съ самаго своего зарожденья онъ былъ всегдащнимъ гнъздомъ предержащей власти, въ слъдствіе чего и вся подчиненная ему волость, область, земля, княжество также обозначались именемъ. Итакъ въ понятіяхъ о городъ заключались понятія о ствнахъ, о людяхъ, о власти, о земль, по которой распространялась власть города. Новъйшія пзысканія не совстмъ разчленяютъ эти понятія, отчего и происходить довольная путаница въ выводахъ и заключеніяхъ.

Въ послъднее время, въ замънъ системы Ходаковскаго, явилась попытка доказать, что существующіе нъсколько тысячь городковъ остаются памятниками договорно-общиннаго быта Русскихъ Славянъ, вполнъ опровергающими теорію родоваго быта, что это суть укръпленныя мъста народныхъ поселеній, учрежденія общественныя, посредствомъ которыхъ и изъ которыхъ распространялось вообще заселеніе Русской страны. 1 Само собою разумъется, что при этомъ заслуги Ходаковскаго были умалены до послъдней крайности. Однако новая система выдержала еще

г Г. Самоквасовъ: Древніе города Россіи. стр. 163—165.

меньше критику, чёмъ система Ходаковскаго. Она вполнё опровергнута то Леонтовичемъ. 1

Почтенный авторъ по этому случаю ставить свою систему происхожденія Русскихъ городовъ, по которой выясняется, что Городъ въ древнъйшее время имълъ значение военнооборонительнаго укръпленія, въ которое населеніе собиралось только на случай осады, для ухоронки отъ нашествія враговъ, и затъмъ, когда опасность проходила, онъ оставался пустымъ. Жители являлись въ городъ военнымъ союзомъ, дружиною, только въ осадное время, а миновала осада, они расходились, вылъзали по своимъ селамъ, дълать свои нивы. Съ народомъ расходилась и княжая дружина. Въ городъ оставался князь съ дружинниками — думцами да сторожа осады. А притомъ и князь, какъ извъстно, тоже уходиль делать свои пути и полюдья, отправдялся собирать дань или воевать. Такимъ образомъ, городъ могъ решительно оставаться только съ одними сторожами, о числъ которыхъ авторъ не упоминаетъ ни слова. Онъ удостовъряетъ, что въ 9-10 въкъ городовъ-общинъ, служившихъ мъстомъ постояннаго жительства горожанъ, могло вовсе быть и могли быть одни городки-осады да сторожевые пункты, и только. Въ древней Россіи города, какъ пункты поселенія, по мнінію автора, существовали разві какъ весьма ръдкое исключение изъ общаго правила, по которому всё тысячи городовъ были только временными осадами, простыми острожками, сторожевыми пунктами, какими въ огромномъ большинствъ были города въ 16 и 17 CTOJ.

Но самъ же авторъ говорить, что въ городив-осадв жиль князь, а следов. и его дворъ, какой бы ни быль; жили сторожа, и конечно не инвалиды, а несомненно люди способные защищать и городъ и его князя, следов. точне — жила дружина военныхъ людей, сколько бы ихъ ни было, хотя бы 10, 20, 30 человекъ. Точно такъ и въ 16 и 17 стол. въ каждомъ острожке жили его защитники, а следов. и защитники той страны, для охраненія которой выстраивался подобный городокъ. Такимъ образомъ и въ древнее и въ позднее время городокъ-осада никакъ не могъ оставаться безъ

і Сборникъ Государств. Знаній, II, Критика, стр. 35.

постояннаго населенія, какъ бы оно мало ни было, особенно на мъстахъ очень опасныхъ и бойкихъ. Это постоянное населеніе, сторожа, составляло именно тотъ кругъ людей, который именовался дружиною. Въ мъстахъ глухихъ, гдъ опасность являлась въ ръдкихъ случаяхъ, городки въ дъйствительности могли оставаться безъ особой военной защиты, но во всякомъ случав не безъ людей, которые необходимо должны были охранять самыя строенія городка. А если сообразимъ, что городокъ могъ выстраиваться и для сохраненія имущества, и если при имуществъ живали и его хозяева, то опять придемъ къ предположенію, что въ городкъ на постоянномъ жительствъ могли находиться напр. купцы и вообще промышленники. Это самое даетъ намъ основание населить городокъ собственно горожанами, хотя бы въ маломъ числъ. Такіе горожане моггитациться и возять городка, составляя его посадъ и взирая на свой городокъ, какъ на акрополь греческій. Поэтому авторъ весьма произвольно заключаетъ, что городаобщины являются у насъ будто бы не раньше начала или даже половины 11 стольтія. А ктоже призваль первыхъ князей? Неужели село или деревня? Надо же согласиться, что, какъ бы мало ни было первое населеніе древнъйшихъ городковъ, всетаки, относительно своего состава, оно представляло общину-дружину, собравшуюся для цёлей защиты, для крвикаго и безопаснаго житья. Это быль зародышь. будущей большой общины-города, но объ этомъ и должна идти ръчь, если мы разсуждаемъ о происхождении Русскаго города.

Дальше авторъ утверждаетъ, что происхождение городовъ
— осадъ зависъло вполнъ отъ распредъления по странъ лъсовъ, ръкъ, болотъ, и что поэтому въ лъсахъ и болотахъ,
представлявшихъ естественную защиту, городовъ строилось меньше, чъмъ въ поляхъ. Изъ количества сохранившихся городищъ видно, что въ южной и средней полосъ
Русскихъ полей ихъ больше, и число ихъ очень уменьшается въ лъсныхъ и болотистыхъ мъстахъ съверной
Россіна въ лъсныхъ и болотистыхъ мъстахъ съверной

Напротивъ, по изысканіямъ Ходаковскаго и даже по изданнымъ общимъ географическимъ картамъ Россіи, древнихъ городищъ въ лъсахъ и болотахъ, лишь бы при ръ-

кахъ и ръчкахъ, встръчается еще больше, чъмъ въ полевыхъ мъстностяхъ. Въ этомъ случав, надо только прямъе и точнъе указать границы распространенія древняго Славянского Городства. Върно одно: чъмъ дальше къ съверу, темъ меньше городищъ; точно также, чемъ дальше въ южныя степи, темъ меньше этихъ оконовъ. Въ степныхъ мъстахъ эти окопы устроивались уже на глазахъ нашей государственной исторіп, именно для псторожевой и станичной службы" противъ набъговъ Крымскихъ Татаръ. Поэтому степные городки должно относить къ древнъйшимъ сооруженіямъ съ большимъ разборомъ. Вообще авторъ не различаетъ исторію древнъйшихъ городищъ съ исторіею позднъйшихъ сторожевыхъ укръпленій, которыя устроивало уже государство 16 и 17 стольтій. Поэтому онъ утверждаетъ, что "Древніе города возникали прежде всего и по преимуществу на границахъ, отчего имъли первоначально характеръ сторожевыхъ пограничныхъ пунктовъ; что въ степи, въ полъ такихъ укръпленій для защиты границъ должна была выставиться цёлая непрерывная цёнь; что напр. ръки были проводниками вражескихъ силъ страны, поэтому городки располагались по преимуществу по рекамъ, какъ приречные сторожевые пункты, что города больше строились въ мъстахъ открытыхъ, равнинныхъ, съ болве удобными и легкими путями сообщенія"... Здъсь авторъ вовсе забываетъ, что такими болъе удобными и легкими путями сообщенія въ глубокой древности были именно одни ръки и что поэтому на этихъ большихъ и малыхъ дорогахъ всегда и строились городки, именно для сообщенія съ Божьимъ міромъ и конечно для охраненія этого же гивзда, свиваемаго больше всего для промышленныхъ и торговыхъ нуждъ страны. Весьма основательно объясняетъ авторъ, что потносительное множество и скученность городковъ въ той или другой мъстности завискло отъ организаціи первичныхъ союзовъ, отъ ихъ дробности, раздъльности народцевъ и племенъ. Каждый изъ такихъ союзовъ отгораживался отъ другихъ сътью городновъ, остроговъ, засъкъ и пр."

Вотъ въ этомъ объяснении и должна бы находиться основная мысль для истории происхождения Русскаго безчисленнаго Городства. Съ этой точки зрънія по оставшимся городищамъ возможно даже опредълить границы древнъй-

шихъ волостей или областей Русской Земли, древившую ея раздёльность на составныя племенныя самостоятельныя и своенародныя части:

Увлекаясь основною мыслыю своего изслёдованія, что первоначальное происхожденіе Русскихъ городовъ и безчисленныхъ городковъ было вызвано потребностями защитить границы населенныхъ мѣстъ, что городокъ вообще былъ пограничнымъ сторожевьемъ, укрѣпленьемъ для спасенья только во время набѣга враговъ, авторъ не даетъ особаго значенія существенному понятію о древнѣйшемъ городкѣ, тому понятію. что прежде всего это былъ не сторожъ, а крѣпкое гнѣздо, въ которомъ родовая и волостная жизнь находила себѣ охрану и защиту отъ всяческихъ враговъ, не временно, а постоянно жила и пребывала въ немъ, какъ въ волостномъ дворъ.

Древнъйшія свидътельства прямо указывають, что городокь быль постоянно обитаемь, покрайней мъръ тъмъ родомь, для котораго онъ выстраивался. Такъ понималь это дъло первый лътописецъ, говоря о городкахъ перваго Кіевскаго человъка Кія. Въ позднее время, въ 16 и 17 стол., городки дъйствительно устраивались только для опаснаго времени, и населялись только на время осады, потому что подъ покровомъ государства другое время бывало и безопаснымъ, между тъмъ какъ въ древнее время, при разрозненности и враждебности родовъ и общинъ, опасное время, осадное положеніе продолжалось безпрерывно и потому заставляло людей постоянно тъсниться въ городъ, покрайней мъръ тъхъ, которымъ было что охранять и оберегать.

Авторъ, слъдя за исторіею происхожденія Русскаго города, восходить къ самымь первымь временамь, то есть къ эпохъ, когда господствуеть родовой быть. Этотъ родовой быть онь удаляеть въ степи и находить его только въ предълахъ быта кочеваго, и особенно въ хищническомъ характеръ этого быта, такъ что "родовой быть, по его словамъ, держится главнымь образомъ до тъхъ только поръ, пока возможно кочевое хищничество, ибо только оно и доставляеть кочевникамъ средства къ жизни, поддерживаетъ и освъжаетъ въ народной памяти родовое сознаніе, мысль о родовомъ, кровномъ единствъ родовъ и племенъ, и наконецъ

придаетъ имъ строгую военно - дружинную организацію. Степь и поле суть необходимое поприще для развитія родовыхъ формъ общежитія. Наконецъ съ теченіемъ времени кочевники подходятъ къ лѣсамъ и горамъ и додумываются до устройства искусственныхъ средствъ обороны, строятъ вежи и города, но въ нихъ не живутъ, а пользуются ими, какъ временнымъ убъжищемъ отъ враговъ, какъ кладовою для склада добычи, мѣстомъ языческаго поклоненія, могильникомъ предковъ и пр.

"Первичную родину городовъ, утверждаетъ авторъ, нужно такимъ образомъ искать въ степи, въ землъ военно-кочевыхъ родовъ, въ условіяхъ ихъ боевой дружинной организаціп. Въ родовую эпоху городъ не составляетъ ни общины, ни пункта поселенія; это искусственное, военное учрежденіе, не больше. Наконецъ въ родовую эпоху не могло быть много городовъ у одного и того же племени. Если орда оставдяда вовсе старое мъсто кочевья, родовой городъ обращался въ городище; вмъсто него заводился новый центръ на новомъ кочевьи. Гдъ кочевало племя, тамъ и возникало его хищнической деятельности — племенной средоточіе городъ и вежи отдъльныхъ родовъ. Родовой городъ поэтому всегда имълъ центральное положение, являлся въ центръ племенной кочевки..."

"Не то находимъ въ осъдломъ быту, который есть бытъ общинный. Здёсь городъ не имёстъ такого центральнаго значенія. Здісь города или вовсе не являются, какъ, напр. въ тъхъ мъстахъ, гдъ общины совершенно защищены свойствами самой страны, или появляются по границамъ и по ръкамъ и при томъ во множествъ собственно для защиты отъ хищничества кочевниковъ. Но и здъсь это только сторожевые пункты, временно населяемые въ минуту опасности, но не общины, не мъста постоянныхъ поселеній; это въ сущности остатокъ отъ военно-родоваго быта, наслъдіе отъ старыхъ кочевниковъ. Различіе является только въ томъ, что городъ родоваго быта-гнъздо хищничества, а городъ общиннаго быта – оборона, самозащита населенной страны. Но и тотъ и другой являются только мъстомъ временной побывки, въ родовомъ (кочевомъ) быту для хищничества, въ общинномъ быту для обороны отъ хищничества. "

Такова новая теорія о первоначальномъ происхожденіи Русскаго города. Намъ кажется, что она основана на понятіи о городкъ, какъ сторожевомъ острожкъ государства въ 16 и 17 стол.

Авторъ, въ заключение, такъ рисуетъ первичное разселение Славянъ по Русской странъ

"Оно проходило три ступени: хуторовъ, селъ и погостовъ. Народъ жилъ мелкими родами, разбросанно, въ разбивку и въ одиночку. Потомъ отдёльныя семьи-хуторки, деревни слагались постепенно въ новые союзы — села, а изъ союза сель являлись погосты и волостки. Городки въ это время могли появляться и при хуторахъ, и при селахъ, и при погостахъ. Положение дёлъ измёняется въ эпоху вторичной формаціи общиннаго быта, когда съ разростаніемъ прежнихъ дробныхъ хуторковъ, селъ и погостовъ, постепенно образуются большіе союзы земли, волости и княжества. Тогда въ старъйшихъ центрахъ заселенія появляются болье сплоченные села, слободы, посады съ ихъ городами-укръпленіями, служащими обороною уже для всей земли п области. Третичная формація характеризуется образованіемъ политически самобытныхъ областей и земель въ видъ особыхъ княжествъ. На этой высшей ступени появляются первые зародыши городовъ-укръпленныхъ пунктовъ поселенія, сплоченныхъ общинъ съ политическою ролью, центровъ управленія областей и княжествъ. Съ 10 и 11 в. стали обозначатся признаки третичной формаціи общиннаго быта". Говоря такъ, авторъ, по видимому, почитаетъ городъ общиною только въ такомъ случав, когда и весь его посадъ обносится ствнами. "Общины-города являются у насъ, подтверждаетъ авторъ, не раньше начала или даже половины 11 стольтія, чему доказательствомъ служать Новгородъ и Кіевъ, огражденные и съ посадами только при Ярославъ. " Такимъ образомъ городъ — община обозначаетъ собственно посадскія ствны. Но и послв того, по словамъ автора, долгое время, городъ-община и городъ-укръпленіе считаются одинаково городными осадами, одинакослужать главной цели-оборонь отъ вражескихъ набъговъ. "Только Петровская реформа, прододжаетъ авторъ, положила у насъ первыя начала разграниченія понятія о Фортеціи и городъ-общинъ, придала понятію города новыя

свойства, которыхъ въ юридическомъ отношении вовсе не имъли древне-русские города."

Все это однако не раскрываетъ настоящее значение древне-русскаго городка, нисколько не объясняетъ, какъ произошелъ на свътъ Русскій городъ, конечно въ смыслъ городской общины или городскаго населенія, и былъ ли на самомъ дълъ его истиннымъ зачаткомъ этотъ маленькій городокъ, описанный Ходаковскимъ, какъ богослужебное мъсто и существующій до сихъ поръ въ безчисленномъ количествъ по преимуществу не въ степныхъ, а въ лъсныхъ мъстахъ, по направленію древнъйшихъ путей сообщенія, то есть по берегамъ ръкъ и ръчекъ.

Три формаціи новой теоріи вовсе не обозначають и не опредъляють настоящихь и даже вообще сколько нибудь замътныхъ пластовъ древне-русскаго Городства. Городки могли являться защитою при малыхъ разбросанныхъ поселеніяхъ. Это первая формація. Села разрослись, образовались волости и княжества; въ старъйшихъ центрахъ заселенія явились большія сплоченныя села съ ихъ городами, служащими теперь обороною для всей земли и области. Это вторая формація. Прежде городокъ защищаль только малое село; теперь онъ защищаетъ-большое и всю область. Но какъ онъ достигъ такого значенія въ своей области и что сталось съ другими городками, почему первенство досталось только этому одному? Третичная формація по существу дъла нисколько не отличается отъ вторичной и первичной, ибо политическая роль города, присвоенная авторомъ только этой третьей формаціи, необходимо принадлежить и второй, необходимо принадлежала и первой: защищать малыя села, большія села, цълую свою область и княжество для города необходимо значить и владъть и управлять этими селами и этою областью или княжествомъ. Все дъло только въ объемъ власти. Все дъло въ томъ, какъ толковать значеніе города. Быль ли онь для малыхь и большихъ селъ только ствною, окономъ, или онъ былъ п въ то время такою же или подобною властью, какою является въ послъдствіи и соединяеть понятіе о городъ съ понятіемъ даже о государствъ. Намъ кажется, что въ историческомъ смыслѣ городъ прежде всего есть власть; стѣны же его принадлежатъ собственно археологіи.

Поэтому намъ кажется, что основание теоріи г. Леонтовича столько же искусственно, какъ и основание той, которую она отвергала. Эта искусственность ярче всего выступаетъ въ томъ заключении автора, что будто родовой бытъ есть исключительное свойство кочевья, и что осъдлый быть непременно есть быть общинный. Самь же авторь говорить, что кочевники для хищничества соединяются въ военныя дружины, а всякая дружина есть уже первая ступень къ общинному быту. Поэтому и кочевой быть точно также, какъ и осъдлый, заключаетъ въ себъ стихіи не одного родоваго, но и дружиннаго или общиннаго быта. Затъмъ кочевой, степной быть по своему существу никогда не доходить до созданія города, хотябы въ видь временной кръпости. Ни по мыслямъ, ни по нравамъ онъ не можетъ выносить такой формы быта. Онъ пользуется городами, но готовыми, созданными, хотя и въ степяхъ, но осъдлыми промышленниками. Городъ, еслибъ это былъ только земляной валь, есть уже осъдлость, совсьмь не свойственная кочевому человъку и очень необходимая только осъдлому поселенцу. Городъ вообще въ самомъ своемъ зародышъ есть произведение исключительно осъдлаго быта. Въ нашихъ степяхъ городки есть дъйствительныя сторожевья, устроенныя уже въ то время, когда внутри страны существовала сильная осъдлость, охраняемая при томъ государствомъ, хотя бы въ своемъ зародышъ, какъ оно явилось при Олегъ. Но безчисленные городки существуютъ именно внутри этой осъдлой страны, въ такихъ мъстахъ, гдъ о кочеваньи и думать было невозможно, гдв сама природа тотчасъ прикръпляла человъка къ одному мъсту.

Объяснить происхождение такого множества городковъ можно только сказаниемъ-же самой лётописи, именно тёмъ, что каждый родъ, живя особо на своихъ мёстахъ, ставилъ себѣ крѣпкое гнѣздо, особую защиту отъ сосѣднихъ родовъ, что каждый родъ такимъ образомъ на самомъ дѣлѣ представлялъ какъ бы особое ни отъ кого независимое маленькое государство. Все это вполнѣ согласовалось съ началомъ родовой жизни и такъ сказать выростало изъ ея корней.

Если припомнимъ замътку Маврикія, что Славяне ника-кой власти не терпъли и другъ къ другу питали ненависть,

которая должна вообще обозначать извъстную по исторіи разрозненность родовъ и племенъ, особность и независимость жизни въ каждомъ родъ, откуда происходили въчныя распри, несогласія и междоусобія, то легко поймемъ, что уже одно начало родовой независимости необходимо требовало, чтобы эта независимость была охранена и защищена и на самой землъ прочнымъ окопомъ, ибо всякое внутреннее, или нравственное содержание жизни неизмѣнно находить себъ выражение и въ ея вещественной обстановкъ. Замокъ феодала на западъ явился тоже вещественнымъ воплощеніемъ тамошнихъ бытовыхъ положеній жизни. И у насъ въ слидствіе особности и независимости родовъ необходимо долженъ былъ вырости такой же замокъ-городокъ, какъ защита, какъ точка опоры для родовой округи или волости, не терифвией надъ собою чужаго владычества и всегда готовой отстаивать свою свободу до последнихъ силь. Намъ кажется, что нашъ городокъ, сколько бы онъ малъ ни былъ своимъ пространствомъ, явился какъ бы увънчаніемъ тъхъ стремленій и тъхъ интересовъ, которые скрывались въ природъ родоваго общежитія. Въ немъ каждый родъ-племя находилъ полное удовлетворение своимъ земскимъ нуждамъ и потребностямъ. Поэтому и необходимость устроить городокъ, какъ мы сказали, являлась въ то время, когда отдельный родъ распространялся въ целый союзъ родныхъ семей, пріобръталъ значеніе отдъльной земской единицы. по разрачено по создательно по до предоставления по под

Городокъ для такой единицы выстраивался съ тою же цёлью, съ какою для отдёльной семьи выстраивалась изба или дворъ. Городокъ стало быть въ извёстномъ смыслё быль общественнымъ дворомъ, избою цёлой волости или родовой земской округи.

Начнемъ однако съ зародыша, съ одной семьи. Порядкомъ естественнаго размноженія она становилась родомъ, наконець родомъ родовъ, племенемъ. Въ тоже время и тѣмъ же порядкомъ размножались и ея поселки. Шагъ за шагомъ постепенно они шли во всъ стороны, гдъ находилась свободная и удобная земля. Союзъ крови распространялся по всей мъстности и этою родною кровью опредълялъ границы своему владънью. Земля конечно принадлежала всему союзу родичей, всему роду и никому въ отдъльности, ибо въ

родовомъ союзъ не могло существовать отдъльной независимой, такъ сказать, безродной личности, а потому не могло существовать и отдъльной независимой личной собственности. Безродная личность была личность несчастная, погибшая. Нинакой самостоятельности она не имъла, и не могла имъть. Въ родовомъ союзъ дъйствительнымъ владътелемъ и распорядителемъ земли, какъ мы говорили, всегда являлось только старшее кольно родичей. По смерти отца—родоначальника владъли его дъти въ братскомъ равенствъ, хотя и съ расчетами старшинства и меньшинства. Кто бывалъ старше, тому доставалось и старшее мъсто, и въ порядкъ общежитія и въ порядкъ владънья наслъдствомъ. Младшіе родичи, второе, третье кольно, во всемъ должны были зависъть отъ воли старшаго кольна.

Но такой порядокъ отношеній необходимо долженъ былъ измъниться, когда вмъсто лицъ на сцену родовыхъ связей стали выдвигаться самостоятельные поселки, села, деревни, дворы. Въ первое время по значенію самихъ лицъ эти поселки, какъ и самые люди, могли быть старшіе и младшіе. Судъ и правда, напримъръ, принадлежали старикамъ, стало быть тамъ, гдъ оставались старики, ихъ поселки сами собою делались старшими, великими, въ отношении къ другимъ, младшимъ, заселеннымъ вновь, молодыми родичами. Но вмъстъ съ тъмъ, каждый отдъльный поселокъ, хотябы п младшій по происхожденію, являлся самостоятельнымъ, а въ отношеніи отдыльнаго хозяйства, независимымъ членомъ родоваго союза, онъ дълался какъ бы братомъ для всъхъ остальныхъ хозяйствъ. Вообще село или деревня, даже въ значеніи отдъльной усадьбы, выражая хозяйственную самостоятельность своего владёльца, неизмённо должны были выводить родовыя связи на одну равную для всёхъ степень родоваго братства. Этимъ путемъ, проходя чрезъ независимое хозяйство, родовое устройство быта въ собственной же средъ нарождало общину, то есть извъстное равенство отношеній, связей, правъ и обязанностей. Однако эта община и по происхожденію и по своимъ идеямъ была въ сущности общиною кровнаго братства, ибо понятій о братствъ-равенствъ общественно-политическомъ она не имъла, да и не могла имъть, и уставляла свои отношенія только по пдеалу родоваго колвна братьевъ, все-таки съ обычными

расчетами родоваго старшинства и меньщинства. Такимъ образомъ много думать о нашей древней общинъ возможно только въ смыслъ братства исключительно родоваго, но не общественно-политическаго.

Итакъ, союзъ поселковъ представлялъ уже новую степень въ бытовомъ развитіи родовыхъ связей и отношеній. Онъ вст родовыя колта уравнивалъ въ одно колтно братьевъ-хозяевъ, къ чему неизменно приводили существующіе самостоятельные и независимые отдельные поселки-хозяйства, равныя дети одной матери, которою конечно былъ первый поселокъ перваго заселителя известной мастности.

Мы сказали, что союзь крови, разселившейся на извъстной мъстности, самъ собою опредъляль границы своему родовому владънью. Точно также дъйствіе или дъяніе одной родовой власти по пространству своего владънья необходимо создавало отдъльную волость, о-волость об-волость, область, которая была уже союзомъ не лицъ, а союзомъ дворовъ, селъ, деревень и разныхъ другихъ поселеній.

Семья, отдъляя отъ себя новыя семьи, становилась союзомъ семей или родомъ; родъ, образуя новые роды, становился союзомъ родовъ или племенемъ.

По земль это шло отъ двора, хутора, или деревни въ древнемъ смысль, отъ единичнаго хозяйства, которое, распадаясь на новые дворы, становилось селомъ, или сидъньемъ ньсколькихъ хозяйствъ на одномъ мъстъ, союзомъ дворовъ. Точно такъ, какъ и союзъ селъ и отдъльныхъ хозяйствъ, раскинутыхъ по извъстной мъстности, становился волостью или новою единицею земской жизни.

Если волость потому прозывалась волостью, что въ средь ен населенія ходила одна власть, принадлежавшая въ обширномъ смыслъ всему тому ролу, который ее населялъ, а въ частномъ только его старъйшинамъ, какъ личнымъ выразителямъ родовой власти; если власть, какая бы ни была, по закону общей жизни человъка, необходимо требуетъ кръпкаго мъста для собственной же охраны и защиты, для обезпеченія собственной твердости и независимости въ дъйствіяхъ, хотя бы противъ непокорныхъ и непослушныхъ родичей, то уже одна идея власти пли владънья всею родовою землею должна была приводить къ необходимости строить для нея прочное и твердое гнъздо. Въ волости, какъ

въ совокупности многихъ отдельныхъ поселковъ, необходимо должень существовать такой поселокь, который служиль бы средоточіемь и охраною для жизни всехь остальныхъ. Положимъ, что такой поселокъ уже существовалъ; какъ мы сказали, на мъстъ старшаго поселенія. Къ нему за судомъ и правдою тянули родичи со всъхъ сторонъ. Въ немъ, подъ руководствомъ старъйшинъ, происходили не только общія сходки, ввча, но и годовыя собранія для отправленія общихъ языческихъ празднествъ. Все это въ обычномъ и мирномъ порядкъ жизни не представляло еще необходимости устропвать первоначальное гивздо особенно крыпко. Но наставала опасность, отъ нашествія иноплеменныхъ или отъ набъга сосъдей чужеродцевъ, или отъ собственныхъ родовыхъ смутъ п усобицъ, -- гдъ же тогда можно было укрыть отъ враговъ своихъ женъ и дътей, свой скотъ, свои запасы и разное имущество? Единеніе рода на одномъ корнъ связывало въ одинъ узелъ и потребности общей защиты, хотя бы и отв домашняго врага. Малый хоронился за стараго, а всъ должны были искать необходимо одного крвикаго убъжища.

Въ такихъ случаяхъ, или предвидя такіе случаи, волость, большая или малая, общими силами строила городокъ. Если первоначальная семья занимала землю въ чужой и враждебной сторонъ, то она, конечно, если и не тотчасъ, то все-таки въ непрододжительномъ времени укръпляла свое жилище городкомъ и это кръпкое мъсто перваго поселенія становилось уже истиннымъ родоначальникомъ для всвхъ другихъ поселеній въ занятомъ краю. Но если семья основывалась въ пустой и никому не принадлежащей мъстности, гдв не предвиделось никакой опасности, развъ только со стороны звърей, то для такого поселенія вполнъ были достаточны обычныя сельскія ограды въ родъ тына и даже простаго плетня. Насыпать земляной валь здёсь не было нужды. Здёсь городокъ могъ появиться только въ качествь дальный шаго развитія волостной жизни, какъ выраженіе ея единства и крипости, и какъ опора даже для усмиренія внутреннихъ домашнихъ смутъ.

Городокъ вообще представляетъ защиту, или въ собственномъ смыслъ щитъ противъ врага. Защита есть первое общее дъло для волостныхъ людей. Она и должна была выразиться въ одномъ общемъ дъль, какимъ несомнънно было устройство земляной постоянной твердыни.

Каждое отдельное сиденье на земле, село, деревня, естественно не могли защищать себя одними собственными средствами. Въ своей отдъльности они были безсильны, и только одинъ союзъ родства способенъ былъ подать имъ надежную помощь. Въ случаяхъ общей опасности, люди обыкновенно, даже и во время нашествія Французовъ, уходили въ лъса, въ болота и тамъ прятались отъ общаго врага. Это быль самый первобытный способь защиты и спасанья, при чемъ выборъ мъста, конечно, вполнъ зависълъ отъ случая. Туда или сюда, куда бы не уйдти, лишь бы спастись отъ врага. Но часто повторяемые опыты такого спасенья скоро могли научить, что надежные всего прятаться въ мъстъ уже для всъхъ извъстномъ, избранномъ и устроенномъ собственно для обороны, какъ и для сохраненья всякаго имущества. Въ лесной или болотной трущобе, на высокомъ береговомъ крутояръ, посреди непереходимыхъ овраговъ можно было соорудить такое украпленіе, которое врагу не только взять, но и отыскать было невозможно. Малые городки по большой части находятся именно въ такихъ скрытныхъ и неприступныхъ мъстахъ, отъ чего происходитъ и общее ихъ пия Кромъ, Кромный, Кремль. Такія мъста у Ятвяговъ и у Мордвы назывались твердями, а у Чуди осъками, причемъ лътопись не называетъ ихъ городками, и потому можно думать, что это были действительно только временныя случайныя украпленія, не имавшія постоянной стражи, и что след. городокъ, напротивъ того, темъ и отдичался отъ подобныхъ твердей, что постоянно быль охраняемъ, хотя бы малою дружиною. Намъ кажется, что иначе и быть не могло, если городокъ выросталъ посреди населенія, занимавшагося не однимъ земледъліемъ, но и всякимъпромысломъ и торговлею. Это въ особенности должно относиться ко всёмъ лёснымъ и болотнымъ мъстамъ древней Русской страны. Промыслъ и торговля еще больше нуждались въ защитъ и охранъ своихъ добычь и потому бъжали подъ защиту городка скоръе другихъ. Они первые и селились подлъ городка. Для земледъльческого населенія городокъ въ дъйствительности могъ служить только временнымъ убъжищемъ въ засаду отъ враговъ; но для торго-35\*

выхъ и промышленныхъ людей онъ очень былъ надобенъ во всякое время. Извъстное дъло, что накопленное богатство требуетъ постоянной заботы о его сохранени и охранении. Богатство земледъльца заключалось въ его нивъ. Засъвши отъ враговъ въ городкъ и выдержавъ осадное время, онъ по необходимости уходилъ снова дълать свои нивы. Богатство промышленнаго и торговаго человъка заключалось въ его товаръ. Этотъ товаръ больше всего и нуждался въ постоящномъ кръпкомъ, сохранномъ мъстъ, къ которому торговые и промышленные люди необходимо тъснились со всъхъ сторопъ, и которое естественно они же и держали всегда на-готовъ къ оборонъ. По большимъ путямъ, другихъ, т. е. временныхъ ненаселенныхъ городковъ, по всему въроятію и не существовало

\_ Какъ бы ни было, но каждый размножившійся родъ, пли родовая волость постройкою городка пріобрътали силу и самостоятельное значение не только между сосъдами, но и въ собста венныхъ глазахъ. Каждый отдълявшійся родовой участокъ, каждая новая волостка, какъ скоро ставила себъ особый городокъз тотчасъ пріобратала самостоятельное положеніе даже и въ глазахъ своего корня. Самое множество городковъ и по некоторымы местамы особенная ихы скученность объясняются больше всего именно отделениемъ отъ коренной волости новыхъ вътвей, которыя, делаясь достаточно самостоятельными, спешили устроиться такимъ же землянымъ окономъ. Отъ одной матери нарождались новыя дътки. Вотъ почему понятіе о городъ всегда совпадало съ понятіемъ о волости, и города безъ волости не существовало. Городъ быль такъ сказать головою волости, выразителемъ ея земскаго единства. Естественно, что и волость безъ своего особаго города или городка едва ли могла существовать. Нарождавшіяся новыя волости въ нъдрахъ своей матери-волости старшей, устроивая свои городки, но по молодости не пользуясь равнымъ съ нею значеніемъ, именовались не городами, но пригородами, иначе сказать дътьми старшаго города. Это самое еще ясные обозначаеть, что основнымь кампемь волостной независимой жизни быль городь, что нарождение новыхъ водостей и новыхъ городовъчне измёнядо общаго понятія о волости, какъ объ одномъ городъ, или о городъ, какъ объ одной волости, для которой всв младшіе ен отростки оста-

4710

вались такъ сказать въ дътской отъ нея зависимости и почитались пригородами, приростками къ главному или старшему городу. Такія волости, конечно становились уже областями.

Само собою разумъется, что постройка городка, какъ общее дело, производилась общими силами и средствами всей родовой волости. Всъ родичи должны были участвовать въ сооружени своей родовой крепости. Одни сыпали валь, копали ровъ, другіе валили льсъ, рубили ствны или ставили тынъ, строили избы и клъти, укръпляли ворота башнею или вежею, съ которой необходимо было следить за врагомъ и отбивать его приступъ. Городокъ строился главнымъ образомъ на случай общей опасности для помъщенія въ немъ женъ и дътей, стараго и малаго, для сохраненія скота и пиущества, поэтому его объемъ или просторъзависвяв отв многолюдства родовой округи. Оставшіяся городища при различной формв имъють и весьма различную величину. Самыя малыя сто шаговъ и самыя большія окодо тысячи шаговъ въ окружности. Обыкновенная величина бываеть въ треть десятины и доходить до полуторы десятины.

Обыкновенно говорять, что древній Русскій городь быль ничто иное, какъ огороженная деревня. Такъ разсуждалъ еще Шлецеръ; за нимъ тоже повторяютъ и теперь. Намъ кажется, что это не совстить такъ. Огородите деревню какими угодно стънами, она все останется деревнею, если свойства ея жизни останутся тъже деревенскія свойства. Никакая вибшияя вещественная форма не нарождается безъ особенныхъ причинъ для ея существованія. Она всегда выражаетъ извъстное особое содержание жизни. Деревня-это доръ, взодранное изъ подъ лъса пространство для пашни и сънокоса; это дворъ, то есть клъть, изба, хоромина, выстроенная для обитателя деревни, огороженная съ своими службами по деревенски плетнемъ-заборомъ. Вотъ первоначальная п простая форма деревенской жизни. Для всякато двора, сколько бы потомъ ихъ ни выстроилось рядомъ, эта форма остается одна и таже. И люди, сколько бы ихъ не народилось и не поселилось около одной первоначальной семьи, все будуть жить на одномъ и томъ же дълв, а слъд. въ однихъ и тъхъ же порядкахъ своего быта. Но деревня, строящая для себя земляной окопъ, стъны, выбирающая для этого особое мъсто со всъми выгодами кръпкой защиты, такая деревня влечется къ своему новому дълу уже другими помышленіями и совстмь иными задачами жизни. Выстраивая городокъ, и устроивая въ немъ себъ охрану и защиту, она необходимо изманяеть свой нравъ и порядокъ быта, приспособляясь къ новой формъ существованія. Защита для деревни-новое дъло. Оно естественно выводить деревенскій быть въ новый порядокь дюдскихь отношеній, указываетъ, людямъ новыя мъста, располагаетъ ихъ одного за другимъ, смотря по ихъ способностямъ къ новому дълу. Все это необходимо вызывается постройкою и устройствомъ защиты, и городъ, какъ средоточіе защиты, необходимо становится и средоточіемъ иной, совсьмъ не деревенской E cona untente u recens nastuffux

Въ первое время, когда онъ ставился силами одного размножившагося рода, когда вътви родства не были слишкомъ многочисленны, то его защитниками являлись родичи еще близкіе другъ къ другу по родовой лъствицъ и потому въ городкъ необходимо царствовали обычаи и порядки въ точномъ смыслъ родовые съ распредъленіемъ людскаго союза на отщовъ и дътей, на старшихъ и младшихъ по родству и по возрасту, но еще не по обществу. Но когда родъ, съ размноженіемъ своихъ вътвей, становился цълою волостью, когда родичи расходились по лъствицъ рожденія далеко другъ отъ друга и на сцену выступало только братское равенство волостныхъ поселковъ, то защитниками волостнаго укръпленія являлись уже иные люди и въ городкъ возстановлялись обычам и порядки нъсколько отличные отъ родовыхъ въ собственномъ смыслъ.

Естественно предподагать, что горожане такого города подобно тому, какъ и люди боеваго поля, собирались отъ всъхъ родовъ или отъ всъхъ родовъ или отъ всъхъ родовой волости, которая ставила городъ для собственной жей защиты. Несомнънно, что каждое село, или каждый родъ, что въ первое время было одно и тоже, подъвидомъ повинности, должны были высылать на защиту города способнаго защитника, такъ какъ и при постройкъ города, они необходимо вы-

сылали способнаго работника. Въ городъ стало быть собирадись люди уже не одного рода, но разно-родные, если п не совстив чужіе другь другу по происхожденію отъ одного корня, зато совстить другіе для каждаго отдильнаго родства. Здёсь возникало первоначальное общество, которое, какъ союзъ другихъ вполнъ равныхъ товарищей или друзей, такъ и именовалось дружиною. Понятіе о другомъ и другъ заключало въ себъ смыслъ именно того равенства между людьми, котораго въ родовыхъ отношеніяхъ и связяхъ никогда не существовало и не могло существовать. Тамъ во всякомъ случав бывали только старшіе и младшіе и только великими счетами мъстничества можно было иногда доказать, что тотъ пли этотъ родичь приходится въ версту другому родичу, что напр. третій братъ равенъ первому своему племяннику, т. е. первому сыну своего старшаго брата. Но и это равенство имъло въ виду только одни мъста. Понятіе о другь, какъ о равномъ во всихъ отношеніяхъ товарищь, выводило родовыя идеи на новый путь людскихъ связей и отношеній. Дружина являлась первороднымъ обществомъ.

Но если вообще боевое поле служило основаніемъ для развитія дружинной жизни, то городъ въ свой чередъбылъ истиннымъ гитадомъ дружинныхъ и общинныхъ союзовъ и связей. Какъ мъсто дружиннаго быта, онъ необходимо должень быль въ точности опредълять положеніе и мъсто каждаго лица, приходившаго на его защиту и поступавшаго въ его дружину. Родовая связь людей опредъляла такія мъста по родству. Дружинная связь должна была распредълить людей по иному порядку, какой самъ собою возникаль изъ боеваго дъла всъхъ защитниковъ города. Въ этомъ случат ихъ боевые ряды послужили основаніемъ для рядовъ дружинныхъ, то есть общественныхъ, иначе сословныхъ. Здъсь было положено первое съмя для раздъленія людей по со-словіямъ, первое съмя гражданства.

Городокъ въ сущности былъ военною защитою, поэтому въ немъ первое мъсто должно принадлежать людямъ боева-го поля. На этомъ полъ первымъ лицемъ былъ князь, онъ водилъ и строилъ полки, онъ цочиналъ битву.

Первымъ лицомъ и кореннымъ основаніемъ дружиннаго быта онъ является и въ городъ. Можно даже полагать, что

первое понятіе о князь родилось съ самимъ городомъ, съ первымъ устройствомъ дружинной жизни, ибо первый Кіевскій человъкъ Кій, тогда начинаетъ княжить въ своемъ родъ, когда братья строютъ ему городокъ Кіевъ. Въ глубокой древности этимъ именемъ обозначалась родоначальная власть, но въ 9 въкъ, судя по переводу св. Писанія, оно "пиъло смыслъ болъе общій и означало не только властителя, но и всякаго сильнаго человъка" 1.

Въ последующее время въ Новгороде лицо князя становится необходимымъ существомъ для этого вольнаго, но стараго великаго города. По всему въроятію Новгородскій обычай жить всегда съ княземъ идетъ изъ глубокой древности и вовсе не обозначаеть особой привязанности къ Рюриковой династіи. По указаніямъ льтописи видно, что у Полянь въ Кіевъ, какъ и у всъхъ другихъ племенъ, у каждаго существовало свое особое княженье, что уже въ приходъ Рюрика, Полоцкъ, Туровъ, Древляне имъли своихъ князей и что при Олегь по всымъ городамъ подъего рукою сидъли свои князья, которые носили даже собирательное имя всякое княжье. Все это заставляеть полагать, что если существовали города, то въ каждомъ городъ былъ свой князь, что князь вообще быль необходимымъ существомъ городской жизни, какъ творецъ суда п расправы и первый защитникъ отъ обидъ и всякихъ враговъ. Это былъ конъ пли корень городского общежитія.

За нимъ слъдовали передніе мужи, именемъ которыхъ, мужи, въ родовомъ распорядкъ обозначался совершенный возрастъ, и стало быть способность быть защитниками рода, почему и на боевомъ полъ они ставили первый передовой рядъ людей мужественныхъ, храбрыхъ, отважныхъ, которые первые бросались въ битву, были первыми начинателями и производителями боя. Не потому ли они чаще всего именуются боярами, людьми боя въ собственномъ смыслъ? По крайней мъръ такому объяснению этого имени вполнъ отвъчаетъ сущность жизненной роли боярина, особенно въ древнъйшее время. Это былъ передній и передовой разрядъ боевыхъ людей, водителей битвы, начинателей боя. Очень естественно, что и во всъхъ другихъ житейскихъ от-

<sup>1</sup> г. Буслаевъ: О вліяній христіанства на Слав. языкъ, 164.

ношеніяхъ бояринъ становился первымъ и передовымъ человѣкомъ, потому что находившееся въ его рукахъ боевое
дѣло, защита земли, было первымъ передовымъ дѣломъ и
для всего нарождавшагося общества. По той же причинъ
это званіе пріобрѣталось только личною заслугою, личною
доблестью, личными боевыми достоинствами и не было наслѣдственно причинъ

За передними мужами, то есть за людьми полнаго возраста или за отцами, въ родовомъ устройствъ, конечно, слъдовали дъти, чады или вся родовая молодежь, почему и младшій составъ городовыхъ защитниковъ удержалъ за собою наименованіе дътскихъ и отроковъ и даже пасынковъ. Послъднее имя прямо и показываетъ, на сколько родовыя связи общества разошлись и удалились отъ первоначальнаго своего состава, пбо пасынокъ обозначаетъ уже родство не кровное, а такъ сказать союзное. Дътскіе въ прямомъ смыслъ были дъти бояръ, почему въ позднее время весь разрядъ младшей дружины, сохраняя далекую старину, прямо уже и именуется дътьми боярскими. Надо замътить, что всъ такія имена въ древности выражали сущую

and the second of the second o

<sup>1</sup> Есть мивніе, что именемъ боярина «назывались родоначальники Старославянскихъ городовъ», основанія котораго къмсожальнію не весьма достаточны (См. г. Затыркевича: О вліяній борьбы между народами и сословіями на образованіе строя Рус. Государства). Родовое происхождение боярина ничъмъ не объясняется и инчъмъ не подтверждается; напротивъ того все указываетъ на его дружинное происхожденіе. Отъ древнихъ до позднихъ времень это пия обозначаеть въ старшемъ значенін-воеводство, въ младшемъ-военных в людей, босвую городскую дружину. Поэтому и производство этого слова (по: Булгарскому письму: боляринь) отъ. болій, большой, большакь, точно также ничего не объясняеть, ибо при этомъ требуется прежде всего доказать, что въ древне-русскомъ обществъ искони существовали понятія о магнатъ (magnus), о грандъ (grandis), о вельможъ. Намъ кажется, что такихъ общественныхъ идей мы никогда не отыщемъ въ нашей древности. По всему въроятію имя бояре, бояринъ, обозначало какое либо дъло, занятіе, вообще дъловое качество жизни. Въ первоначальномъ общежитін и особенно въ городовой дружинъ верховнымъ дъломъ и занятіемъ могъ быть только передовой бой, руководительство въ битвъ, а въ слъдствіе того и руководительство въ управленіи землею. Несомнънно, что первыми боярами были первые бога-THE OF STREET AREASE, TREET BUT HOLD IN TREET RESIDENT

дъйствительность, потому что на самомъ дълъ тогда воевать начинали съ дътскихъ и отроческихъ лътъ. Князья въ 12—14 лътъ участвовали уже въ битвахъ и водили самолично полки. бот оп ваточно восташавствотся от н

Не одинъ дитя-Святославъ бросалъ первое копье во врага. Славный Даніилъ Романовичъ Галицкій, бывши еще такъ
малъ, что и матери своей не узналъ, лѣтъ шести, уже исправно дъйствовалъ мечемъ. Когда крамольники бояре стали разлучать его съ матерью, выпроваживая ее вонъ пзъ
Галича, онъ не хотълъ съ нею разстаться, плакалъ и слъдовалъ за нею верхомъ на конъ. Одинъ пзъ бояръ схватилъ его за поводъ, ворочая назадъ. Ребенокъ обнажилъ
мечь и ткнулъ имъ боярина, но поранилъ только его коня.
И только одна мать могла взять изъ его рукъ мечь и умолила его остаться въ Галичъ. Въ первое наществіе Татаръ
Даніилу было съ небольшимъ 20 лѣтъ, но въ битвъ на
Калкъ онъ велъ себя богатыремъ, "младства ради и буести" не чувствовалъ на себъ ранъ и почуялъ ихъ уже тогда, когда, побъжавши съ поля, напился воды.

Изъ обстоятельствъ жизни перваго Святослава и жившаго послъ него спустя почти триста лътъ Даніила, мы можемъ хорошо себъ объяснить, что такое были наши дътск іе, въ послъдствіи Боярскіе Дъти. Въ двадцать лътъ это были уже настоящіе богатыри.

Однако второй слой собственно городскихъ защитниковъ именовался собирательно гридь п гридьба, а единично гридинъ. Такъ какъ званіе боярина пріобръталось личною доблестью и не было наследственно, то дети бояръ, доблестныхъ передовыхъ мужей города, по естественному порядку, пользуясь славою своихъ отцовъ, должны были составить особый слой военной дружины, отличный отъ остальнаго населенія. Нътъ сомнънія, что пменно этотъ, въ собственномъ смыслъ дружинный слой именовался Гридьбою. Само собою разумвется, что норманская школа всякое теперь непонятное имя толкуеть пвы скандинавскихъ языковъ, такъ и гридь происходить отъ шведскаго, gred мечь, отъ Гирдманъ-придворный, Hird, Hirdinn-княжескій тълохранитель. Отсюда вообще Гридина опредълили дворяниномъ, княжескимъ тълохранителемъ, придворнымъ чиновникомъ, всегда находившимся при князъ, такъ какъ и

особая комнатанна княжескомъ дворъ именовалась гридницею отъ сборища въ ней гридей—тълохранителей.

Между темъ все свидетельства детописей, где упоминается Гридьба, ничего не говорять о такомъ значеніи этого слова, а указывають прямо, что Гридьбою назывался особый слой не княжескихъ придворныхъ, а именно городскаго населенія и именно слой военной дружины, идущій всегда вибсте, хотя и впереди, съ слоемъ купцовъ. Въ одномъ списке Русской Правды эти два слоя прямо такъ и названы горожанами, въ отличіе отъ княжихъ мужей.

Составъ городскаго общества впервые обозначенъ по сдучаю пировъ св. Владиміра, которые онъ давалъ дружинъ на своемъ дворъ въ гридницъ. На эти пиры приходили: 1— бояре, 2—гриди, 3—сотскіе, десятскіе и 4—нарочитые мужи.

Гридиица въ собственномъ смыслъ значить сборная храмина или изба для схода Гридьбы. Была ли она принадлежностью одного княжаго двора, или составляла необходимую постройку для городскаго общежитія, объ этомъ можно судить по указанінив дітописей. Въ Новгороді и Пскові, гді древнійшій городской быть существоваль безь особой помъхи, гридницы ставились удичанами. Въ Новгородъ въ 1470 г. на Славковъ улиць была поставлена середняя гридница, слъд. посреди двухъ крайнихъ. Во Псковъ на удицъ Званицъ существовала гридница прозваніемъ Коровья. 1 Гридницы бывали у Владыкъ, а пногда служили мъстомъ заточенія. Гридницею вообще называлась общирная храмина, въ которой собирались горожане по всему въроятію для суда или для совршаній за также и для общихь праздничныхъ пировъ. Она соотвътствовада мірской, сборной, иначе судной деревенской избъл Самое слово гридь родственно Хорутанскому громада, сборище, толца 2, и должно обозначать въ псключительномъ смысле породовую военную общину, или городовую дружину.

Повидимому, бояре были только цередними мужами Гридьбы и какътмы сказали получали это званіе только за личную доблесть. Дъти бояръ, боярская молодежь, и въ пря-

ты Пысте. Лимин 127; 1235. п ами

<sup>. 112</sup> Грдиналонакъ, храбрецъ; Гордый въ Галицкихъ пъсняхъ эпитетъ добраго, удатнаго, красиваго, пригожаго.

момъ, и въ относительномъ смыслъ меньшинства, естественно становились въ ряды Гридьбы, которая поэтому въ латописныхъ свидетельствахъ занимаетъ всегда второе мъсто послъ бояръ.

Такъ могъ образоваться въ городовой дружинъ ея военный слой, конечно, уже въ дальнъйшемъ развити города, когда его жизнь являлась уже полною чашею относительно разнороднаго и разнообразнаго его населенія. Но мыл упомянули, что еще при самомъ началь въ числь причинъ. которыя побуждали устроивать городокъ, не последними были всякій промысль и торгь, очень нуждавшійся въ охранъ своихъ товаровъ или всякаго движимаго имущества. Первыми людьми въ первомъ городъ являлись не только передніе люди боеваго поля, но и передніе люди мирнаго промысла и торга. Въ первое время эти два рода занятій необходимо соединялись даже въ однихъ и тъхъ же лицахъ. Да и въ последующее время мы находимъ купцовъ на томъ же боевомъ полъ, прущихъ следомъ за Гридьбою, то есть за сословіемъ бойцовъ въ собственномъ смысль. Въ теченій всей нашей исторіи, когда политическою силою всей страны быль собственно городь, подчинявшій своей воль самое князьё, купеческое сословіе въ каждомъ городъ составляло великую сплу, нисколько не меньшую передъ силою боярства и всей военной дружины. Это самое заставляетъ предполагать, что и при основаніи всего древньйшаго Русскаго Городства едвали не первымъ камнемъ былъ положень именно купеческій промысль, который необходимо нарождаль и потомь отделяль оть себя и военный промыслы поды видомы особой военной дружины бояры и гридыбы. Покрайней мара такое положение даль должно было существовать во встхъ углахъ страны, гдъ населеніе устремлялось больше всего кълмирному промыслу и ropry. The the the tenter of the contraction of the

Торговый и промышленный людь, селивнійся подъ защитою города, точно такъ же, какъ и исключительно военный людь, должень быль нести тягость городовой защиты, ибо городь для каждой округи-волости быль собственно военнымъ гнъздомъ, способнымъ и обязаннымъ защищать не только самого себя, но и всю волость. Кто селился въ городъ, тотъ необходимо становился ратникомъ. Судя по упоминанію на пирахъ Владиміра десятскихъ и сотскихъ, можемъ предполатать, что всё горожане — купцы и промышленники въ отношеніи своего воинскаго и вообще городскаго тягла распредълялись на десятки и сотни, въроятно по числу отдъльныхъ хозяйствъ, а вивстъ съ тъмъ и по роду занятій, то есть собственно по отдъльности первоначальныхъ кровныхъ родовъ городскаго союза, ибо родъ занятій или родъ промысла несомнънно всегда опредълялся кровною связью и рожденіемъ въ кругу того или другаго промысла по понето обик йонви тхиваюхном ви и эким

Числовое распредъление людскаго союза принадлежить къ древибишимъ учрежденіямъ народовъ. Но оно прямо показываетъ уже перемъну счетовъ родства на счеты общества; переходъ изъ родоваго устройства, жизни въ устройство общинное. Десятскій собственно быль староста надъ своимъ десяткомъ; содскій староста своей сотни. Естественно, чтодсь размноженіемь населенія умножались десятки и сотни п выростала необходимость въ особомъ старъйшинствъ надъпвстии десятками и сотнями. Такимъ старъйщиною является тысяцкій, глава числоваго распреділенія городскихъ обывателей, который въроятно наименованъ такъ не по точному исчисленію подвластной ену среды, а по общему понятію о крайнемъ, самомъ больщомъ количенаселенія. По смыслу послыдующей роли CTBB числоваго тысяцкаго, онъ быдъ въ собственномъ смыслъ градодержатель, воевода собственно городскаго населенія въ общемъ его составъ, и представляль въ своемъ лицъ особую силу, которая послъ князя была первая сила. Это быль старшій изъ всёхь; боярь, Но его значеніе и смысль его властительной роди, не јограничивался интересами одного боярства, или одной военной дружины города: онъ представителемъ и головою; такъ сказать всего гражданства. Поэтому и въсъщего власти иногда очень перевъшпваль въ сторону, этого гражданства и уравнивался съ 

стужбою и составлия уже сто койецъ, как эбыь

Распространеніе и разселеніе малапо городка въ большой городь, конечно, зависьло больше всего отъ выгодъ мъстности, гдъ онъ впервые выстраивался. Въ глухомъ углу онъ оставался на самомъ дъль тою потайною твердынею, какую строило себъ древнъйщее Славянство. Но инымъ городкамъ выпадала, хотя бы въ началъ и случайная доля стоять на такихъ мъстахъ, которыя по различнымъ обстоятельствамъ и особенно по своему географическому положенію дълались перекрестнымъ путемъ для окружнаго населенія и средоточіемъ торговыхъ и промышленныхъ связей. Въ этомъ отношеніи очень выгодны были мъста при устыяхъ или вблизи устьевъ болъе или менъе значительныхъ ръкъ, куда сходились дороги изъ далекихъ угловъ страны, а также и на верховьяхъ какой либо ръчной округи, откуда дороги расходились во всъ стороны.

На такомъ средоточій водяныхъ путей малый городокъ незамътно и скоро становился городомъ большимъ и его населеніе, размножайсь, точно также очень скоро изъ родоваго превращалось въ дружинное.

Естественно, что такой городь, собирая силы цалаго племени, становился въ посладствии какъ бы столицею или старший городомъ между всами родовыми городами этого племени. Это старшинство могло происходить и отъ дайствительнаго старайшинства въ основании города, но въроятнае всего оно происходило отъ такъ географическихъ и этнографическихъ условій маста, которыя сами собою выдвигали городъ впередъ и надаляли его старайшинствомъ силы и могущества.

Наиболье прочное, плодотворное и самое кръпкое могущество городъ получаль, какъ мы сказали, отъ торговаго промысла. Построенный на выгодномъ масть, маленькій городокъ тотчасъ привлекалъ къ себъ людей промышленныхъ во встхъ видахъ. Вблизи его ствиъ разводились слободки, особые ряды избъл стоявшіе вълюль, на воль и на свободь, какъ можно объяснять первоначальное значение этого слова. Но въ слободахъ, промв того, въ началв всегда селилось свободное населеніе, независимое ни сотъ какого тягла, необязанное никакою службою для города. Въ последствіи оно конечно примыкало къ самому городу и домами и службою и составляло уже его конецъ, какъ обыкновенно назывались заселенныя пригородныя изстности. Въ общемъ составъ такіе слободки и концы именовались вообще посадомъ, то есть сплошнымъ сидъньемъ вокругъ города. Въ развитіи города посадъ представляль уже новую и весьма важную ступень, которан изъ укромнаго военнаго гитада создавала дъйствительное гражданство. Если въ маломъ городкъ самыя его ствиы ограничивали свойство его населенія, такъ сказать, однимъ военнымъ ремесломъ, по которому и купецъ становился прежде всего воиномъ, то въ городкъ посадскомъ военная жизнь должна была отойдти на второе мъсто и подчиниться интересамъ Посада. Если городокъ, какъ военное гитадо своей волости, въ первое время необходимо заключаль въ своихъ стънахъ население болъе или менъе однородное, даже въ чистомъ видъ родовое, то посадъ съ перваго же времени становился гитздомъ населенія, смъшаннаго изъ всякихъ людей, которое въ существенномъ смысль и завязывало узель перваго гражданства. Смысь населенія всегда и повсюду составляеть самую могущественную стихію въ развитіи городскаго быта; она есть прямое й непосредственное начало собственно гражданскихъ. отношеній и гражданскаго развитія земли. Поэтому, гдъ приливъ смъщаннаго населенія быль сильнъе и многообразнъе, тамъ скоръе всего выростало и могущество города, необходимо распространявшаго это могущество и на всю окрестную страну. Такимъ путемъ безсомнънія сложились наши первые города, особенно Новгородъ и Кіевъ. Какъ бы ни было, но Посадъ возлъ военнаго гивзда разводилъ гивздо промышленное и ремесленное и въ первоначальную военную природу города вносиль новую силу жизни, безъ которой военный городокъ остался бы навсегда только временною стоянкою и съ распространениемъ безопасности житья примкнуль бы къ тъмъ многочисленнымъ городищамъ, которыя, какъ не развившіяся сънена городскаго быта, сохраняють теперь только память о господствовав-. шей некогда повсеместной вражде и осаде со стороны своero emon bolocia, io an cio la kinacelanta con

Боярство въ общемъ смыслѣ военной дружины и купечество въ общемъ смыслѣ торговой и промышленной дружины, какъ два рода независимыхъ занятій, послужили естественными и главными основами при дальнѣйшемъ развитіи городскаго быта. Отъ присутствія этихъ особыхъ началъ въ распредѣленіи и размѣщеніи людей города родовой характеръ городской общины сталъ измѣняться и уступать характеру въ прямомъ смыслѣ общинному. Если городовъ выросталь, какъ необходимая потребность родовой волости для сосредоточенія въ немъ защиты и всвхъ отправленій жизни волостью то естественно, что собравшуюся въ немъ дружину должна была поддерживать и кормить общими силами тоже волость, такъ какъ она же должна была строить, починивать пвсячески устраивать свое военное гнъздо. Вотъ основаніе последующаго права кормленія городовъ принадлежавщими къ нимъ волостями и землями, и основаніе обязанности строить, и починивать города волостными людьми.

Во всякомъ сдучав, кто бы ни строилъ первый городъ, отдъльный родъ, волость и даже цълое илемя, кормденіе и строеніе города необходимо распадалось на всъ поселки, которые находили въ немъ свою защиту. Пришедшій Рюрикъ какъ призванный защитникъ земли, точно также начинаетъ строить многіе города, конечно въ тъхъ мъстахъ и въ тъхъ волостяхъ, гдъ больше всего требовалась защита отъ враговъ, и гдъ населеніе нуждалось только въ храброй дружинъ. Онъ пришелъ не завоевателемъ, а защитникомъ, и потому построенные имъ города были столько же дъломъ самихъ тъхъ людей, которыхъ онъ пришелъ оберегать и защищать и которые естественно по доброй волъ несли и всъ повинности по устройству и кормленію такого города.

Такимъ образомъ и построеніе городовъ князьями отвъчало только существеннымъ потребностямъ волостной жизни. Съ построеніемъ новаго города создавалась новая волость, образовывалось новое кръпкое средоточіе жизни.

Если городъ являлся выразителемъ и существомъ волостныхъ связей и отношеній, если это было только жилище, хоромина, въ которой для защиты и охраны сосредоточивалась жизнь самой волости, то въ его дъятельности, въ его порядкахъ жизни необходимо должны были сохраняться всъ тъ стреиленія, какими отличался и каждый отдъльный родовой поселокъ, каждое отдъльное, независимое хозяйство, ибо городъ въ сущности былъ только завершеніемъ и средоточіемъ общей жизни такихъ хозяйствъ.

Отдельное хозяйство начинало свою жизнь съ деревни. Мы не знаемъ, какъ такая жизнь начиналась въ поле, то есть въ степныхъ мастахъ. Тамъ въроятно она начиналась селомъ, то есть сиденьемъ на извъстномъ мъстъ, которое требовало только заботъ ораспашкъ широкаго поля. Словодеревнянапротивъ показываетъ, что жизнь начинаетъ свое дъло въ лъсу, и начинаетъ съ того, что дълаетъ доръ—росчисть лъса для пашни и покоса, вздираетъ лъсную чащу, дабы устроить ниву. Эта очистка лъснаго угодья или дикой лъсной земли для разведенія паханато поля, отъ способа самой работы—драть, прочищать, подсъкать, валить лъсъ, прозвалась какъ упомянуто доромъ-дворомъ и деревнею 1, что значило одно и тоже, то есть росчисть, пашню. Въ древнее время деревня заключала въ себъ по большой части одинъ дворъ, ръдко два или три, и тъмъ обнаруживала, что поселокъ начинался съ одной семьи, или съ одного родовато кольна.

Изъ того же корня по всему въроятію идетъ и дорога, продранное въ льсу пространство, необходимый путь изъ деревни на Божій міръ. Такіе пути-дороги деревня продагада во всъ стороны, куда заводилъ ее льсной промыслъ, за звъремъ, за птицей, за пчелою, или хозяйская работа надъ пашнею и сънокосомъ въ отхожихъ пустошахъ. Такими путями распространялись и обозначались границы деревенскаго владънья. Топоръ ходилъ по деревьямъ и клалъ рубежи 2, зарубалъ свои знаменья, обозначая путь, путикъ, или зарубая своимъ знакомъ бортевое ухожье. Коса ходила по дугу, соха—по нивъ, обозначая тоже работу человъческихъ рукъ и тъмъ опредъляя право на владънье тъмъ дугомъ и тою нивою.

Само собою разумьется, что въ глухихъ мьстахъ, въ непроходимыхъ льсахъ и дебряхъ прокладывать такіе пути было дъломъ великаго труда и требовало великой настойчивости и времени. Поэтому естественно, что право на

<sup>1</sup> Доръ и теперь на съверъ значитъ росчисть, роспашь; дерть—роспашь, подсъка; деревки—росчисть, чищоба, подсъка, починокъ; деревня—пашня, полоса, земля, пустошь. Въ древнемъ языкъ розсъчи доръ значило разсъчь, разчистить мъсто для покоса и пашни.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Рубежемъ технически называлась зарубка, прямая вырубленная черта. Она же называлась и тномъ. Два рубежа, два тна значили двъ параллельныя прямыя зарубки. Гранью и границею технически назывались двъ прямыя зарубки, соединенныя крестъ-на-крестъ ×, отсюда грановитый, граненый, сдъланный гранями, или призмами.

тоть или другой уголь земли всегда принадлежало тому, кто первый прокладываль къ нему путь и нъть сомнънія, что тъ знаменья—рубежи, какими обозначался этоть путь становились священными и неприкосновенными письменами или актами, документами собственности, разрушеніе которыхъ неизмънно влекло за собою кровавую месть виновному и преслъдованіе его общими силами всего рода.

Нашь промышленникь сввернаго края и въ настоящую минуту ведеть свои лъсные промыслы тъмъ порядкомъ, который достался ему отъ глубокой древности и быль нъкогда господствующимъ и повсемъстнымъ во всей этой равнинъ, называемой Русскою Землею. Когда спрашиваешь поселянъ въ Архангельской губерніи, чъмъ вы промышляете? то, по разсказу г. Максимова (Годъ на Съверъ, II, 348) въ каждомъ селеніи получаешь одинъ отвътъ: "Да путики кладемъ, птицу ловимъ, звъря бьемъ по этимъ путикамъ."

"Путики, говоритъ г. Максимовъ, -- это дъсныя тропы, которыми изпроръзаны всъ тамошніе тайболы и льса. Путикъ прокладываетъ себъ всякій мужикъ, которому припадеть только охота къ лъсному промыслу. У старательнаго и домовитаго промышленника такихъ путиковъ проложено до десятка и ръдкій изъ нихъ не тянется на 40, на 50 верстъ; нъкоторые заводятъ свои тропы и гораздо на большее пространство. Путикъ этотъ прокладывается просто: пдеть мужикъ съ топоромъ, обрубаеть болъе бойкія и частыя вътви, чтобы не мъщали онъ свободному проходу; въ намъченныхъ по примътамъ и исконному правилу мъстахъ въщаетъ онъ по вътвямъ силки для птицъ, прилаживаетъ у кореньевъ западни для звъря. И такъ приметался, такъ пріобыкъ въ долгомъ опыть и приглядкъ къ дълу каждый изъ охотниковъ, что онъ уже твердо помнитъ и подробно знаетъ свою тропу и ни зачто не перемъщаетъ свои путики съ чужими. Върный исконному обычаю и прирожденному чувству пониманія чести и уваженія къ чужой собственности, онъ и подумать не смъетъ осматривать, а тъмъ паче обирать чужіе путики, хотябы они тысячу разъ пересъкли его путикъ."

Самое слово путь въ той сторонъ имъетъ значеніе промысла: идти въ пути—значить идти на промыслы. И въ 16 въкъ упоминаются эти путики; ихъ называли пас-

ными (на звъря) и силовыми (на птицу) 1. Это показываетъ только, что съ незапамятныхъ временъ они существуютъ въ промысловой жизни нашего съвера неизмънно. Они теперь сохранились только въ глухихъ съверныхъ краяхъ, куда еще мало достигаетъ новая промышленная жизнь. Но было время, когда по всей нашей землъ другаго способа устроивать себъ промыслы не существовало. За птицею и звъремъ, за пчелою и даже за пашнею и сънокосомъ надо было ходить, дълать пути въ тъ или другія стороны, прокладывая или еще върнъе продирая собственными усиліями путь-дорогу.

Дорога эта вырубалась топоромъ, не только какъ телъжникъ, путь колесный, который необходимо было имъть для проъзда на пашни и сънокосы, но также какъ путь-тропа, пролагаемая только для пъшаго ходу. Въ этомъ послъднемъ случав топоръ на право и на лъво тесалъ потесы и клалъ грани и знаменья, какъ напр. въ бортныхъ ухожаяхъ, на пути за пчелами. Чтобы обозначить предълы своего владънья, свои пути и межи, въ старину выражались такъ: куда топоръ ходилъ.

Топоромъ каждая деревня прорубала и зарубала себъ право собственности на окрестную землю. Самыя межи клались не на земль, а вырубались топоромъ же на деревьяхъ. Земляная межа всегда шла только живыми урочищами въ родъ ръчекъ, овраговъ, болотъ, ржавцевъ, мховъ и т. и. Но какъ скоро она теряла живое урочище, то переходила на дерево и уже одно дерево представляло для нея единственный предметъ для межеваго признака, поэтому такая межа всегда отводилась отъ одного дерева до другато, "отъ дуба или сосны на березу, а на березъ грань, да на липу, да на двъ ели, да на вязъ, а на нихъ грани; да на три ели—выросли изъ одного корени; да на двъ осины, да на березу на виловатую, да къ кроковястому вязу, да къ двумъ вольхамъ—изъ одного корени выросли", и т. д.

Такіе путики могли принадлежать одной деревнѣ, одному поселку, но иные, болѣе пространные и значительные, могли принадлежать и всей волости, т. е. всему союзу родовыхъ поселковъ. Въ извъстное ухожье могла ходить вся округа,

<sup>1</sup> Акты юридическіе, № 358.

какъ въ общее для всёхъ владёнье, каковымъ напр. были неизмѣримый лёсной островъ, или озеро, или воды большой рѣки, и т. п. Естественно, что такіе обширные ухожья и пути должны были принадлежать уже волостному городку, какъ главному узлу волостили власти.

Первобытное деревенское понятіе о пути, какъ о дорогъ промысла или всякаго дохода, легло въ основаніе и городовой дъятельности:

Въ послъдствіи городъ, какъ военная дружина, сталъ называть путемъ всякій военный походъ, и разумьется всякую дорогу въ завоеванную страну, по которой собиралась дань и другіе поборы.

Какъ деревня, ходя по своимъ путямъ, являлась промышленникомъ звъря, ичелы, рыбы и т. п., такъ и городокъ становился промышленникомъ людскихъ поселковъ и чужихъ волостей и даже городовъ, которыми овладъвалъ для собиранія дани.

Какъ въ деревнъ дъйствовалъ топоръ селянина-пахаря, птицелова, звъролова и пр., зарубая и прорубая себъ путики, такъ и въ городъ его военная дружина зарубала и прорубала себъ пути для своихъ промысловъ мечемъ. Дружиный бытъ въ этомъ отношеніи новаго ничего принести не могъ; онъ, народившись постепенно изъ развитія земскихъ же силъ, употребилъ въ дъло тъже искони-въчные способы устроивать свой промыслъ, какіе по всей земль существовали съ незапамятнаго времени.

Какъ деревенскій промышленникъ съ своимъ топоромъ, такъ и самъ свътлый князь пли свътлый бояринъ съ своимъ мечемъ ходили, лезли въ свои пути, и на право и на лѣво зарубали свои права на землю, добытую, налезенную трудомъ великимъ. Отцы—піонеры пролагали эти пути, дѣти и внуки держали ихъ, какъ отчину и дѣдину, какъ родовую собственность. Если поселянинъ отмъчалъ свое право на землю указаніемъ, куда плугъ, соха ходили, куда коса ходила, куда топоръ ходилъ, то князь, голова дружинная, точно также могъ указывать на свое право указаніемъ, куда мечь ходилъ.

Каждый городъ, подобно деревнѣ распространялъ свои пути во всѣ стороны и зарубалъ себѣ собственный округъ, отчего и границы такого округа прозывались рубежомъ. Вотъ почему самыя дъла нашихъ первыхъ князей, весь порядокъ этихъ дълъ, представляли въ сущности только новый шагъ, новую ступень въ развитіи старыхъ земскихъ промышленныхъ отношеній. Князья, какъ способная дружина, только способствовали городамъ распространить новый промыслъ даней, оброковъ, уроковъ. Они ничъмъ не отличались отъ простыхъ промышленниковъ: также ходили на ловы не для потъхи, а именно для промысла; сами собпрали полюдье, дани, дары, уроки, оброки; сами оберегали Днъпровскіе караваны купцовъ-гречниковъ, и т. д. Вообще существенная роль князя состояла въ томъ, что онъ былъ первый работникъ и хозяпнъ своего города и своей волости или области и всей своей Земли. Стихія хозяйскаго дъла была основаніемъ его быта, какъ стихія военнаго дъла была только охраною и поддержкою этого быта.

Переходъ изъ оборонительнаго положенія въ наступательное и завоевательное случался конечно у тѣхъ городковъ, гдѣ по выгодамъ мѣстоположенія накоплялось больше народонаселенія и сходилась болѣе спльная многочисленная и отважная дружина.

Если въ первое время отдъльные роды очень часто жили во враждъ, воевали другъ съ другомъ, то воюя, они необходимо должны были завоевывать другъ у друга и земли, и волости, и самые города, и всякія угодья. Осиливалъ конечно тотъ, у кого было больше силы, а большую силу возможно было имъть только въ храброй и многочисленной дружинъ. Поэтому, гдъ накоплялось много дружины, тамъ и городокъ становился сильнымъ и опаснымъ сосъдомъ для другихъ городковъ, и въ немъ сами собою возникали уже завоевательные помыслы, ибо дружина жила именно промысломъ войны.

Само собою также разумьется, что дружина особенно могла скопляться на бойкихъ перекрестныхъ мъстахъ, черезъ которыя протягивались торговыя и промышленныя дороги, куда поэтому сходились люди отъ разныхъ сторонъ и разные люди.

Вотъ по какой причинъ важнъйшими владътельными городами первыхъ Русскихъ племенъ оказываются тъ, которые стоятъ на великихъ распутіяхъ, какъ Кіевъ, Черниговъ, Смоленскъ, Полоцкъ, Новгородъ, Ладога и пр. Несомнънно, что и эти города въ началъ были простыми родовыми городками, какъ лътописецъ засвидътельствовалъ о Кіевъ. Причины, почему именно эти, а не какіе либо близлежащіе городки получили перевъсъ, скрываются больше всего въ топографическихъ свойствахъ ихъ мъстности, особенно способной въ скопленію людей по угодьямъ жизни.

Съ теченіемъ времени колесо счастья поворачивалось и иные города могли приходить въ упадокъ или отъ собственнаго безсилья или отъ завоеванія болье спльнымъ сосъдомъ.

Но какъ бы нибыло, а къ началу нашей исторіи сложилось нъсколько городовъ, которые владъли уже большими волостями одноплеменнаго населенія, были уже главными городами цълыхъ племенъ. Объединить своею властью изъ разрозненныхъ родовъ цълое племя эти города иначе не могли, какъ послъ борьбы съ отдъльными волостями, послъ завоеваній и покореній мелкихъ городковъ. Намъ кажется, что этой цъли они достигали посредствомъ военнаго промысла, который въ сущности ничъмъ не отличался отъ другой промышленности тъхъ въковъ. Такіе города, подобно деревнямъ, могли пролагать свои пути очень далеко. Новгородъ собиралъ дань не только съ приморскихъ земель Бълаго моря, но съ Печерскаго и съ Югорскаго Края.

Для проложенія и укрыпленія подобных путей, владытельный городь употребляль рубежи и знаменья своего рода. Это были новые городки, которые онъ стропль по всымы направленіямы своихы промышленныхы дорогы, особенно по теченію рыкы. Воты новая причина, объясняющая существованіе многочисленныхы земляныхы околовы.

Вмёсто догадокъ, какъ это могло происходить, обратимся къ позднёйшему времени и посмотримъ, какимъ образомъ, спустя 600 лётъ, таже самая Русь, скоппвшаяся теперь въ Москвъ, собирала свои дани у Сибирскихъ инородцевъ, покореніе которыхъ изъ Москвы шло шагъ за шагомъ точно также, какъ изъ Кіева и Новгорода шло покореніе Славянскихъ и другихъ племенъ по всему сѣверовостоку. Свидѣтельства о Московскихъ порядкахъ собиранія даней не подлежатъ и малѣйшему сомнѣнію, потому что находятся въ оффиціальной перепискъ правительства. Что они вполнъ приложимы и къ Варяжскимъ временамъ, въ этомъ тоже сомнѣваться нѣтъ основаній. Въ исторіи, какъ и въ жизни отдѣль-

наго человъка, одинаковыя цъли и одинаковыя обстоятельства всегда и повсюду пораждають одинаковый способъ дъйствій, одинаковыя отношенія и весьма сходныя черты даже въ мелкихъ подробностяхъ. Царь Иванъ Вас., посылая въ Югорскую землю собпрать дань по соболю съ человъка, писалъ тамошнему князю и всемъ людямъ Сорыкитскія Земли, чтобъ собради дань сполна, и прибавлялъ: "а мы васъ ради жаловать и отъ сторонъ беречь, подъ своею рукою держать, а не сберете нашей дани и мит на васъ послать свою рать и вострую саблю... Эти ръчи по своему смыслу такъ древии, что ихъ безъ ошибки можно относить къ самымъ отдаленнымъ временамъ. Такъ несомнънно говорилъ еще Олегъ, покоряя Кіеву сосъднія Славянскія племена. Въ слъдъ за этими ръчами царь Иванъ Васильевичь наказываль провожать посланныхъ имъ данщиковъ Югорскимъ князьямъ съ Югричами, людямъ добрымъ, отъ городка до городка и отъ людей доплюдей...

Когда по слъдамъ Ермака Тимовеевича Русскіе вошли хозяевами въ Сибирскія пустыни, то первымъ ихъ дъломъ во всъхъ случаяхъ было построеніе городовъ и городковъ 1, для чего изыскивались угожія мъста, преимущественно на устьяхъ ръкъ, на высокихъ крутоярахъ, чтобъ мъсто было кръпко, чтобъ никакъ влезть было невозможно, а къ тому, чтобъ мъсто было рыбно, была бы и пашенка небольшая и много луговъ для пастьбы скота и коней. При этомъ города и городки ставились всегда въ срединъ волостей и землицъ, съ которыхъ собирались дани, самое большое—дней на 10 тзады до границъ волости или до послъдняго селенія, платившаго городку дань; но больше всего старались устроивать городки въ такихъ мъстахъ, чтобы инородческіе поселки на-

<sup>1</sup> Нервый городокъ, построенный въ Сибири русскими ратными людьми (въ 1585 г.), называется Остяками Рушъ-вашъ, что значитъ Русскій городокъ (Миллера: Описаніе Сибирскаго царства, стр. 198). Онъ быль поставленъ случайно, только для зимовья русскому отряду, въ 100 человъкъ, проплывшему по Иртышу въ Объ. Здѣсь, на сѣверовосточномъ берегу Оби, противъ устья Иртыша и сооружена была эта первая кръпостца, выдержавшая тогда же со славою значительную осаду отъ инородцевъ. Имя Рушъ-вашъ сходствуетъ съ именемъ самаго сѣвернаго селенія на островъ Рюгенъ— Russevase. См. стр. 172. Славянское весь, vàs по Краински, значитъ село, деревня.

ходились въ пяти, въ двухъ, въ одномъ днищъ отъ города, или еще ближе. Днище пути заключало въ себъ 20-25 верстъ.

Городъ рубили всею ратью по раскладкъ, назначая бревенъ по 5 на человъка. Мъстныхъ чужеродцевъ, если они были подручны, тоже заставляли рубить бревенъ по 15 или по 10, смотря по ихъ средствамъ и усердію. Такихъ работниковъ съ топорами собирали съ трехъ дуковъ по человъку. Но сперва отъ нихъ ото всъхъ очень береглись, указывая имъ только рубить и привозить лъсъ, а потомъ отправляли ихъ скорбе по домамъ. Къ городовому дълу никого изъ чужихъ не допускали, изъ боязни, чтобъ не смътили сколько всего пришло къ нимъ ратныхъ Русскихъ людей, потому что Русская рать въ такихъ случаяхъ вообще бывала не очень значительна. На первыхъ порахъ съ чужеродцами предписывалось обращаться съ большою ласкою, вельно было примодвливать и обнадеживать ихъ всячески, что будутъ съ ними жить дружно, чтобъ жили они спокойно по своимъ мъстамъ и въ городъ приходили бы, какъ къ себъ домой; но въ тоже время вельно было держать себя противъ нихъ съ большою осторожностью, какъ вообще противъ враговъ.

Городъ, то есть деревянныя стъны, ставился съ воротами и башнями, и смотря по мъстоположенію украплялся кромъ того острогомъ (острымъ тыномъ), надолбами, рвами и во рвахъ честикомъ. Въ тоже время изъ всей рати по вольному голосу избирались охотники, кто хотёль остаться въ городъ жить навсегда въ жильцахъ. Изъ стороннихъ прибпрали вообще гулящихъ людей, и отнюдь не снимали съ мъста хльбопашцевъ. Изъ такихъ вольныхъ людей устропвалась городовая дружина, напр. человъкъ 50 конныхъ и человъкъ сто пъшихъ казаковъ и стръльцовъ. У казаковъ былъ главнымъ атаманъ, у стръльцовъ сотникъ. Оба виъстъ они и управдяли дружиною. Иногда надо всею дружиною правилъ Стрълецкій Голова. Въ иныхъ, болье значительныхъ городахъ воеводство поручалось Сыну Боярскому, Вообще въ начальные избирались люди добрые и смышленые. Въ ихъ рукахъ сосредоточивалось все существо самого города: первое — судъ п управа надъ подвластнымъ населеніемъ; второе — защита населенія отъ враговъ; третье — сборъ дани, отыскиваніе новыхъ даней, новыхъ волостей п землицъ для приведенія ихъ подъгосудареву высокую руку. Всёмъ дружинникамъ-горожанамъ раздавались подгородныя земли и угодья съ наказомъ, чтобъ впередъ всякой былъ хлѣбопашецъ, для того, чтобъ городъ самъ могъ кормить себя, пбо привозъ запасовъ изъ Русп былъ дѣломъ весьма затруднительнымъ.

Въ городкъ иногда жили очень тъсно. Такъ, въ Нарымскомъ Острогъ въ 1611 г. порожняго мъста небыло и съ сажень: берегъ надъ ръкою отмывала вода, а подвинуться въ поле было не куда, кругомъ лежали болота и мхи (трясины).

Обыкновенная и прямая служба рядовой городовой дружины заключалась въ собираніи даней, разныхъ дорогихъ міховъ: соболей, лисицъ, бобровъ, песцовъ, куницъ, горностаевъ, бълокъ. Для этого зимою она вздила небольшими станицами, человъкъ въ 20—40, по инородческимъ городкамъ, волостямъ и землицамъ, такъ далеко, какъ только возможно было въ зимній путь добзжать изъ города съ оборотомъ назадъ. Такимъ образомъ городовой данничій путь или округъ опредълялся самъ собою соотвътственно мъстнымъ тонографическимъ удобствамъ пробзда. Онъ, какъ подвластная земля, составлялъ особый присудъ того города, который распространялъ въ немъссвою власть пларан пометовия и

Сборъ дани, хотя быть можетъ и былъ прибыленъ для ходаковъ, но вообще онъ сопровождался большими лишеніями. Люди терпъли стужу и всякую нужу, иной разъ помирали отъ голоду, потому что враждующіе данники не давали имъ инчего и всячески стъсняли ихъ пребываніе въ своихъ мъстахъ. Малыми отрядами ходить было очень опасно, ихъ побивали безъ остатка. По большей части дань собиралась, какъ сказано, зимою, когда неръдко ходили на лыжахъ и нартахъ. Но были такія мъстности, куда именно зимою пройдти было невозможно, иные люди жили "въ кръпостяхъ великихъ, осенью болота ихъ обошли и зыбели великіе и ржавцы, и зимою снъга великіе", поэтому пройдти къ нимъ возможно бывало только въ срединъ лъта.

Очень важно было собрать первую дань. Туть кромѣ военной силы нужно было особое умѣнье и ловкость, дабы употребить эту силу во-время и кстати, ибо во всякомъ случаѣ дѣло было опасноем втодто отвиштый али

Очень неръдко случалось, что данники не повиновались и не только не платили дани, но и приходили воевать на городъ.

Тогда городовая дружина усмиряла ихъ, приводила снова подъ высокую царскую руку, а чтобы дань была впередъ кръпка п върна, отбирада у нихъ заложниковъ, по древнему талей, пзълучшихълюдей, которые до времени и содержались въ городъ и по просьбъ отпускались иногда домой, но неиначе, какъ поставивъ вмъсто себя новыхъ върныхъ заложниковъ. Кромъ того городъ вообще кръпко сторожилъ и оберегалъ свои подданныя волости отъ стороннихъ враговъ, для чего дружина, провзжія станицы, человькь по 20, по 30 и по 40, постоянно объезжали свои владенья, оставаясь иногда въ опасныхъ мъстностяхъ на житьъ у данниковъ для ихъ береженья все льто. Въ самомъ городъ необходимо было держать безпрестанный карауль у вороть и по стынамь, а также и отъйзжій карауль вблизи города, на заставахъ п на высокихъ мъстахъ, чтобы, какъ по телеграфу, давать въсть объ опасности. Когда городъ былъ спленъ и охрана по всему округу кръпка, а судъ и управа правдивы, то данники сами привозили дань въ городъ и начиналась даже и торговля скотомъ и принасами. Ласка, привътъ и кроткое обращение съ данниками дъйствительно всегда дълали ихъ друзьями завоевателей. Но всякое насилье и обида со стороны города, почти никогда не проходили даромъ и поднимали все населеніе. Однажды въ Томской городъ пришла жена одного Киргизскаго князька бить челомъ, чтобъ Кпргизскимъ людямъ быть подъ высокою царскою рукою. Вмъсто того, чтобы ее обласкать и одарить, чтиъ возможно. Томскіе стрълецкіе головы сняли съ нея грабежомъ соболью шубу. За эту шубу Киргизы поднялись и жестоко отомстили, не самому городу, къ которому придти боялись, а его подвластнымъ върнымъ данникамъ, то есть всему окрестному населенію, что было все одно. Съ той поры и покорить Киргизовъ стало невозможно.

Въ иныхъ случаяхъ сами же данники предупреждали объ опасности. Въ 1605 г. въ Кетцкой острогъ пришла жена одного Остяка и объявила, что ел мужъ и всъ Кетцкіе люди умышляютъ на острогъ и хотятъ его взять и сжечь, а служилыхъ людей всъхъ побить. Дъйствительно открылось, что всъ данники Кетцкаго острога и города Томска хотъли забунтовать и успъли уже побить человъкъ 10 изъ сборщиковъ дани, но благодаря этой Остячкъ, коноводы и въ томъ

числъ ея мужъ были схвачены, пытаны, наказаны и опас-

Любопытно, что женщины являются и ходатаями—послами, и предателями своихъ же родныхъ людей. Въ иныхъ случаяхъ жены князьковъ, вмъсто нихъ, привозили Русскимъ собранную дань, особенно когда требовалось при этомъ попросить о какой либо льготъ. Необходимо предполагать, что и въ глубокой древности женщины вообще бывали благосклоннъе къ завоевателямъ и больше своихъ мужей способствовали распространенію дружескихъ связей и мирныхъ сношеній.

Обыкновенная забота города вътомъ и состояда, чтобы развести съ инородцами торгъ, завязать съ ними дружбу и постоянныя сношенія, особенно съ ихъ старшими и начальными людьми. Съ этою цёлью лучшіе данники, особенно князьки, привлекались въ городъ государевымъ жалованьемъ, которое изъявлялось большею частію въ подаркахъ цвётнымъ сукномъ или суконнымъ платьемъ, особенно красныхъ цвётовъ, до чего инородцы были большіе охотники. Приходя въ городъ къ этому государеву жалованью, инородцы по обычаю приносили и съ своей стороны подарки-поминки, конечно, дорогими мѣхами. Это было прибавкою и подсиорьемъ къ установленной дани.

Другая не малая забота города, какъ мы говорили, заключалась въ томъ, чтобы развести возлѣ себя пашню. Съ этою цѣлью городокъ приманивалъ къ земледѣлію окрестныхъ инородцевъ и прямо имъ объявлялъ, что они должны платить дань однимъ только хлѣбомъ, что ничего другаго, никакихъ соболей, кромѣ хлѣба, съ нихъ не возъмутъ. Это былъ самый дѣйствительный счособъ распространить хлѣбопашество и въ инородческомъ быту.

Таковы были порядки завоеванія или покоренія Сибири. Они и въ общихъ чертахъ, и въ своихъ мелкихъ подробностяхъ въ полной мъръ могутъ обрисовывать старину 9 и 10 въка, ибо Москва 16 въка по существу своей роли продолжала тоже самое дъло, какое началось въ 9 въкъ въ Кіевътовория продод

Покореніе Сибири было въ сущности продолженіемъ того движенія восточныхъ Славянъ къ съверо-востоку, которое началось не на памяти Исторіи. Мы видъли, что еще Геро-

дотъ упоминаетъ о переселеніи Славянъ-Невровъ въ Мордовскую сторону Вудиновъ. Черезъ тысячу триста лѣтъ, въ половинѣ 9 вѣка, потомки этихъ Невровъ владѣли уже всею страною верхней Волги, простирая свои пути вѣроятно и дальше по направленію къ Бѣлому морю и къ Уральскимъ горамъ.

Это было естественное и такъ сказать растительное распространение Славянскаго племени по земдямъ и странамъ, въ которыхъ оно искало необходимыхъ средствъ жизни, добывая пушной товаръ и вивстъ съ тъмъ прокладывая дорогу орудіямъ земледъльца, труду пахаря и всякимъ потребностямъ осъдлаго, быта.

Само собою разумъется, что городокъ въ этомъ случав нграль самую значительную роль, а городовой промыслъ за данями съ инородцевъ составлялъ существенную силу для распространенія между ними извъстной степени культуры. Городокъ, какъ военная дружина, конечно, работаль больше всего мечемь. Но надо замътить, что и самый мечь въ русскихъ рукахъ всегда оставался въ предълахъ, какіе ему указывала жизнь промышленника. Онъ былъ только пособникомъ въ промыслъ и потому, какъ скоро его дёло оканчивалось, начиналось обычное и настоящее дъло, т. е. устройство порядка въ даняхъ, устройство торговыхъ сношеній, и разведеніе по удобнымъ мъстамъ хотя небольшой пашенки, ибо питаться однимъ звъремъ или рыбою безъ батюшки-хлъба не могъ Русскій человькъ. Впрочемъ городовой промыслъ меча, если иногда заходилъ очень далеко въ наспліяхъ, очень неръдко подвергался опасности и самому погибнуть отъ такого же меча. Обыкновенно инородческая земля вставала поголовно и раздълывалась по-свойски не только съ волками-рядовыми промышленниками, но и съ вол-THE PARTY CHAPTER. ками-князьями:

Больше всего промышленникъ, и меньше всего завоеватель, русскій человѣкъ очень хорошо цѣнилъ такіе уроки и употреблялъ всѣ мѣры, чтобы жить съ покоренными въ ладу, въ покоѣ и тишинѣ. Свою ошибку или временное дружинное неистовство онъ тотчасъ старался исправить водвореніемъ подходящаго порядка, устава, закона. Конечно, тоже самое происходило во всѣхъ странахъ, во всѣ вѣка и у всѣхъ народовъ, но у Русскаго это происходило съ промышленнымъ разсудкомъ, съ промышленнымъ вниманіемъ къ обстоятельствамъ времени и мъста. Онъ не останавливался на одномъ, на чемъ обыкновенно останавливались прямые завоеватели, чтобы постоянно только грабить подвластное племя; онъ конечно жестоко наказываль непокорныхъ, но какъ скоро покоренные жили тихо, то заводиль съ ними дружбу и нобратимство, вовсе не думая, что это какое либо низшее племя, недостойное со стороны завоевателя человъческаго обхожденія. Въ своихъ завоеваніяхъ онъ никогда не быль германцемъ-феодаломъ и никакъ не могъ вмъстить въ свой умъ понятій такъ называемых варисток ратических в. Пропитанный чувствами родства, онъ всякую дикую народность понималь только какъ малосмысленнаго ребенка, какъ роднаго себъ, и обращался съ нею по своимъ же прирожденнымъ идеямъ родства, и отнюдь не по идеямъ господства. Русская историческая жизнь началась промысломъ и торгомъ. Никакого исключительно военнаго съмени въ ней нигдъ не лежало. Ен военное дъло все устремлилось только на подпору промышленныхъ и торговыхъ цълей. Военное дъло только прочищало дороги для этихъ цвлей, о чемъ очень заботплись еще русскіе богатыри, эти первоначальные строители русской исторической жизни. Но и богатырь, какъ военная спла, во всъхъ случаяхъ являлся только слугою Земли, исполняль только то дело, котораго требовало Земля, которое становилось необходимостью для Земли. Въ последствии, задачи п пдеи древнъйшаго богатырства сами собою легли въ основаніе государственныхъ стремленій, сдълались первою доблестью князей, а потомъ первою добродътелью государей самодержцевъ.

Вотъ почему и Русское государство, какъ непосредственное созданіе самого народа, во всёхъ своихъ завоеваніяхъ новыхъ странъ и земель обыкновенно только оканчивало давно начатое народное дѣло. Оно шло всегда только по слѣдамъ промышленника, который первый открывалъ путь и первый указывалъ самые способы, какъ занять новую страну и какъ устроиться съ ея разселеніемъ. Еще прежде, чѣмъ государственная власть узнавала о существованіи какой либо новой земли, способной платить дань, промышленникъ уже собиралъ тамъ дань, строилъ своими средствами городки и независимо ни отъ кого укръплялъ свои связи съ ди-

кимъ населеніемъ. Такъ поступали напр. около 1600 г. Пустозерцы, Вымичи и многихъ другихъ городовъ торговые люди, которые брали дань съ Самояди, ставили и содержали въ ен землъ свои городки, вели съ ней торговлю и не сказывали, какою дорогою туда ходили. Въ это время существовало въ Москвъ кръпкое государство, которое старалось всъ подобныя дъла переводить изъ частныхъ рукъ въ свои государственныя руки, а потому, объявляя себя настоящимъ законнымъ покровителемъ и защитникомъ новопокоренной народности, признавало подобныя дъйствія торговыхъ людей, какъ частныя, незаконными, воровскими.

Но Пустозерцы и Вымичи въ 16 столътіи дъйствовали точно также, какъ дъйствоваль въ 9 въкъ и нъсколькими въками раньше Новгородъ, какъ въ послъдствіи дъйствовала его же колонія — Двинская земля, потомъ Устюгъ, Вятка и всъ другіе Съверные города. И сама Москва, стремясь забрать всякую дань въ свои руки, дъйствовала точно также, какъ въ свое время дъйствовали Кіевскіе князья, переводя частное дъло въ свои княжескіе руки, въ свой стольный городъ.

Само собою разумбется, что только въ этихъ княжескихъ и государевыхъ рукахъ, при военной силъ, всякіе поборы и дани могли получать если не болъе правильное, то наиболъе кръпкое устройство. Государство въ этомъ отношеніп только собирало частныя единичныя предпріятія въ свои общія всенародныя руки, и въ сущности было такимъ же промышленникомъ новыхъ даней, какимъ въ древнейшее время являлся каждый малый городокъ и большой городъ. Дани имъютъ государственное значеніе; на нихъ выросло государство. Но въ первое время онв были простою частною промышленностью городовой дружины, ея обычнымъ способомъ добывать себъ и своему городу необходимое кормленье. Повторимъ еще разъ, что какъ изъ деревень простой промышленникъ за звъремъ, за пчелою, за птицею, дълалъ въ глухой сторонъ свои пути, которые потомъ становились его не прикосновенною собственностью, такъ точно и князья изъ городовъ дълали свои пути за чужими волостями и городами, за инородческими землицами, которыя становились собственностью ихъ княжескихъ стольныхъ городовъ.

Особому распространенію и развитію первыхъ городовъ, какъ мы говорили, очень способствовала разнородность и смъсь населенія, приходившаго къ городу подъ защиту или приходившаго къ нему на службу для его защиты. То, что говоритъ Титмаръ о Кіевъ 11 въка, что это былъ притонъ всякихъ людей, особенно изъ бъглецовъ-иноземцевъ, которыхъ онъ обозначаетъ Данами, то есть вообще Скандинавами или балтійскими Поморянами, это самое въ Кіевъ, какъ п въ Новгородъ, могло существовать съ незапамятныхъ временъ. Несомнънно, что эта смъсь населенія послужила первою основою особой силы и особаго могущества этихъ двухъ городовъ, стоявшихъ на распутіяхъ большой дороги и потому скоро сдълавшихся хозяевами многочисленнаго русскаго Городства, на съверъ и на югъ.

Для города, который своимъ промысломъ и торгомъ пріобръталь силу, выступаль впередъ, и подчиняль себъ все окрестное населеніе, каждый новый пришлецъ былъ гостемъ очень надобнымъ и очень дорогимъ, особенно, если это былъ товарищъ мечу, храбрый и отважный дружинникъ. Такихъ людей городъ необходимо отыскивалъ повсюду и съ особою ласкою растворялъ для нихъ широкія двери своей гридницы. Собрать хорошую дружину было первою задачею города, какъ бы онъ ни былъ незначителенъ. Только съ храброю дружиною онъ могъ держать себя независимо, даже владычествовать надъ окрестною страною, пролагать дальше свои промышленные пути, укръплять и въ далекихъ мъстахъ свои торговыя и всякія другія сношенія.

Очевидно, что когда существовали города и по свидътельству лътописи много городовъ, когда вообще существовала особая жизнь Городства съ потребностями защищать свой городъ и свою землю, пролагать дороги примоъзжія, очищать отъ враговъ пути далекіе, то естественно, что въ странъ, какъ отвътъ на потребности Городства, необходимо существовалъ и цълый классъ или разрядъ людей, отдававшихъ все свое дъло исключительно только подвигамъ земской защиты, какъ и подвигамъ всякой службы для роднаго города. Это были тъ подвиги и тъ люди, о которыхъ воспъваютъ наши народныя былины и до сихъ поръ. Намъ кажется, что древняя былина вообще есть истинный свидътель и достовърная лътопись о томъ именно времени, когда до-историческая Рус-

ская жизнь, сложившись въ независимое другъ отъ друга Городство, проходила этотъ своеобразный путь развитія только едиными силами богатыря-дружинника и съ благодарною памятью воспъла его, какъ могучую первородную стихію своего историческаго бытія. Въ этомъ насъ убъждаетъ существенное содержаніе былинъ со всёми тёми подробностями, которыя, какъ несомнённыя черты глубокой древности, явно выдъляются отъ последующихъ приставокъ и наслоеній былиннаго эпоса. По всему видимо, что былины воспъваютъ именно бытъ нашего до-историческаго Городства, бытъ первороднаго Русскаго города, который самъ олицетворенъ въ образъстольна голицавскова голина владиміра.

По былинамъ этотъ Владиміръ-лицо миническое; его идеалъ, по върному замъчанію г. Буслаева, "составился въ фантазіи народной еще въ эпоху языческую, или покрайней мъръ независимо отъ христіанскихъ идей и помимо всякой мысли объ обращени Руси въ христіанство". Этотъ Стольный князь Владиміръ въчно сидитъ дома, самъ на войну не ходитъ. Вотъ первая черта, которая обнаруживаеть, что въ его имени рисуются больше всего понятія и представленія о самомъ городь, чымь о какой либо личности. Извыстно, что первая обязанность идеального исторического князя, какъ живаго двятеля Земли, заключалась именно въ томъ, чтобы самому не только предводительствовать войскомъ, но и первому начинать битву. Безъ князя, съ одними боярами, полки не кръпко бились; боярина не всъ слушали. Такимъ образомъ былинный князь-домостдъ не соотвътствуетъ идеалу историческаго князя и есть собственно идеалъ самого города. Это живой обликъ представленій и фантазій о характерь, о качествахъ и свойствахъ самого города, почему былина съ большою правдою именуетъ князя Владиміра стольнымъ. Домостдъ Стольный князь занятъ только однимъ дъломъ: онъвъчно пируетъ въ свътлой гриднъ съ князьями-боярами, съ могучими богатырями, съ поленицею удалою, съ гостями (купцами) богатыми и т. д. Его домъ всегда переполненъ пирующими, двери всегда отворены на-стежъ про всъхъ. Но этотъ въчный пиръ какъ бы для того и открытъ, какъбы для того и существуеть, чтобы собирались на немъ могучіе богатыри, чтобы собиралась къ Стольному князю изъ разныхъ мъстъ храбрая дружина. Стольный князь

созываль къ себъ дружину отовсюду, "вездъ ее ищетъ, вездъ спрашиваетъ": "Гой еси, Чурила Пленковичь!" кличетъ онъ къ себъ богатыря: "Не подобаетъ тебъ въ деревнъ жить, подобаеть тебъ, Чурилъ, въ Кіевъ жить, князю служить". Прівзжаго богатыря онь встрвчаеть очень привътливо и радостно, всегда во время нира, потому что иначе негдъ было и увидать Владиміра. Первый вопросъ гостю: "Отколь прівхаль, отколь Богь принесь? Котораго города, которой земли? Гдъ проъзжалъ — проъзживалъ?" Потомъ князь спрашиваль объ имени, о родъ-племени, какъ зовуть молодца по имени, какъ величають по отечеству? По имени, по роду-племени, мъсто даютъ, по отечеству жалуютъ. Каково отечество, таково и мъсто. Въ первое мъсто князь сажаль въ передній уголь, возль себя; во второе-богатырское мъсто, въ скамът, супротивъ себя. Третье мъсто -- куда молодецъ самъ захочетъ състь. На прівздъ князь жаловаль молодцу богатырскаго коня и даваль объщаніе дарить-жаловать молодца чистымъ серебромъ, краснымъ золотомъ, скатнымъ жемчугомъ, и т. д.

Если Владиміръ Стольный князь представляется все пирующимъ, то и богатыри все совершаютъ пойздки богатырскія, все йздятъ по Русской Землѣ, путемъ-дороженькою, отъ города къ городу, пролагаютъ пути прямойзжіе въ дебряхъ и лѣсахъ, мостятъ мосты (черезъ рѣки и по болотамъ), очищаютъ дороги отъ разбойниковъ, очищаютъ города отъ непріятелей, и такими подвигами какъ бы прокладываютъ себъ дорогу къ ласковому солнышку Стольному князю Владиміру. Обыкновенно они ѣдутъ къ Володимеру князю на вспоможенье, на его сбереженье.

Прівхаль Илья Муромець во Кієвь градь, И вскричаль онь громкимь голосомь: Ужь ты батюшка Володимірь Князь! Тебв надоль нась, принимаещь ли Сильныхь, могучихь богатырей, Тебв батюшкв на почесть-хвалу, Твому граду стольному на—изберечь?... Отвъчаеть батюшка Володимірь Князь: Да какь мнв вась не надо-то! Я вездв вась ищу, вездв спрашиваю....

Дружина, какъ и слъдуетъ, наполняется разными людьми, отъ разныхъ городовъ, отъ всякихъ чиновъ или сословій.

Въ числъ богатырей, живущихъ у Владиміра, есть братья Сбродовичи, которые своимъ пменемъ прямо указываютъ, откуда они пришли; есть и мужики Заолъшане, Залъсскіе, изъ-за лъсовъ.

Стольный князь Владиміръ по своимъ нравамъ и по своей обстановкъ отнюдь не представляется самодержавнымъ государемъ. Его власть въ личномъ качествъ вовсе незамътна. Она дъйствуетъ, какъ власть общинная, именно городовая. Отношенія къ нему богатырей очень просты. Они пріъзжають къ нему, какъ къ своему брату, ничъмъ не стъсняясь, ведутъ себя просто, какъ у своего брата, какъ у простаго домохозяина.

Богатырп, служа князю, собираются къ нему думу думать, собираютъ дань, выхаживаютъ ее; тздятъ въ послахъ, вытажаютъ для князя на охоту и въ разныя посылки. За службу князь даетъ имъ города съ пригородами, села съ приселками, жалуетъ золотой казной и т. д. 1

Вообще дъятельность богатырей въ полной мъръ обрисовываетъ дъятельность первой городовой дружины, равно, какъ лицо Стольнаго князя Владиміра въ полной мъръ обрисовываетъ существенныя черты первоначальнаго города, нравы и обычаи котораго конечно заключались въ томъ, чтобы ласково и хлъбосольно принимать новаго дружинника, давать ему мъсто соотвътственное его родовой и боевой славъ или первое подлъ князя, или богатырское противъ князя, или предоставлять ему на волю, куда самъ състь захочетъ. "Кто до молодцовъ дородился, тотъ самъ себъ мъсто найдетъ", говаривалъ князь Владиміръ, какъ бы разумомъ самого города, открывавшаго широкія двери пріъзжему богатырю на всякое мъсто.

Самое даже добываніе невъсть Стольному Князю переносить насъ въ то отдаленное время городовой жизни, когда дружинникамъ дъйствительно приходилось добывать женъ богатырскими-же подвигами.

Затвиъ "въ отсутствіе богатырей-дружинниковъ князь представляется въ былинахъ безсильнымъ, робкимъ, трусливымъ".

<sup>1</sup> Л. Майкова: О былинахъ Владимірова цикла; г. Буслаєва: Русскій богатырскій Эпосъ; г. Безсонова: Пъсни, собран. Кирьевскимъ; г. Миллера: Илья Муромецъ.

Это черта, также больше всего характеризующая самый городь, но не княжескую личность. Владимірь "трусливь вобще, особенно при наступленій враговь; онь тужить, нечалится и плачеть, когда ньть у него богатыря-обороны, когда не кому събздить далеко въ чистое поле, попровъдать орды великія, привести языка поганаго".

Почему богатыри избрали своимъ средоточіемъ одинъ Кіевь, объ этомъ они сами говорять въ летописной новести о битвъ съ Татарами на ръкъ Калкъ. Эта несчастная битва, по словамъ летописи, была проиграна изъ-за гордости и величанія Русскихъ князей, которые были храбры и высокоумны и думали, что одною храбростью все следають, имъли и дружину многую и храбрую и величались ею, но погибли и погубили дружину. Въ этой битвъ нало 70 богатырей — число, конечно, не историческое, а былинное. Повъсть разсказываетъ, что въ то время въ городъ Ростовъ жиль богатырь Александръ Поповичь; у него быль слуга именемъ Торопъ. Служилъ тотъ богатырь великому внязю Всеволоду Юрьевичу. Когда великій князь отдаль Ростовъсыну Константину, богатырь сталь служить Константину, то есть но прежнему остался служить городу Ростову. Между старымъ Великимъ Ростовомъ и молодымъ городомъ Володиміромъ, гдъ основали свой княжескій столъ Суздальскіе Великіе Князья, происходила давнишняя распря, именно за старшинство. По смерти Вел. Князя старшимъ Княземъ долженъ быль остаться Константинь. Однако онь не хотыль идти во Владиміръ, а полюбилъ Ростовское житье и желалъ по древнему въ Ростовъ утвердить столъ Великаго Кинженья, малый городъ Владиміръ подчинить Великому Ростову, а не Ростовъ Великій Мизинцу-Владиміру. За это непокорство сына, отецъ, Вел. Князь, еще при жизни отнялъ у него старшинство и отдаль Владинірь второму сыну, Юрію. Начались междоусобія. Много разъ Юрій приходиль къ Ростову, осаждалъ городъ, желая выгнать брата, но Александръ Поповичь съ слугою Торопомъ и другіе богатыри побивали его войско въ несмътномъ числъ. До сихъ поръ, говорить льтописець, существують великія могилы, насыпанныя надъ костями побитыхъ. 1 Во время этого междо-

<sup>&</sup>quot;Князь великій Юрій стояше подъ Ростовомъ, въ Пужбаль, а войско стояще за двъ версты отъ Ростова, по ръцъ Ишнъ, біахуть бо си

усобія Константинъ при помощи богатырей постоянно торжествоваль надъ Юріемь. Въ битвъ подъ городомъ Юрьевымъ съ Адександромъ Поповичемъ былъ Тимоня, по другимъ Добрыня Золотой Поясъ. Тутъ полки Юрія были также разбиты и убить богатырь Юрята. Потомъ на Липицахъ убить другой Юрьевь богатырь, безумный бояринь Ратиборъ, который похвалялся наметать супротивныхъ какъ съдла. Однако междоусобіе окончилось мпромъ. Константинъ сълъ на старшемъ столъ во Владиміръ, а потомъ и скончался, поручивъ Великое Княженье тому же брату Юрью. Увидавши такой исходъ дёла, Александръ Поповичь сталъ помышлять о своей жизни, опасаясь, что великій князь воздастъ ему мщенье за смерть Юряты и Ратибора и другихъ многихъ изъ своей дружины, которые погибди въ битвахъ отъ богатырской руки Поповича. Подумавши такъ, посылаеть онь своего слугу Торопа къ другимь богатырямь и зоветь ихъ къ себъ въ городъ, что обрыть подъ Гремячимъ Колодеземъ, на ръкъ Гдъ, тотъ сопъ (осыпь) и донынъ стоить пусть", замічаеть Літописець 1. Туть богатыри собрались и сотворили такой совъть: если начнуть они служить князьямъ по разнымъ княженьямъ, то неминуемо будутъ всъ перебиты, потому что у Князей на Руси идетъ великое неустроенье и частыя битвы. Туть они и положили рядъ-уговоръ, что служить имъ единому великому князю въ Матери городамъ, въ Кіевъ. Тогда въ Кіевъ былъ князь Мстиславъ

вместо острога объ реку Ишню. Александръ же выходя (изъ города) многы люди великаго князя Юріа избиваще, ихже костей накладены могыли великы и до нынё на рецё Ишне, а иніи по ону страну реки Усіи, много бо людей бяще съ великимъ княземъ Юріемъ; а иніи побіени отъ Александра же подъ Угодичами, на Узъ. Те бо храбріи выскочивше (изъ города) на кою либо страну, обороняху градъ Ростовъ.... (Тверская Летопись, стр. 337.). По раскопкамъ графа Уварова около Ростова, видно, что вблизи Пужболы, въ курганъ найдена между прочимъ монета Оттона I (Х въкъ). Въ другихъ близлежащихъ местахъ и именно въ Городце на Саръ найдены арабскія монеты, относящіяся къ началу 8 и до половины 9 века. См. Меряне и ихъ бытъ, стр. 31, 50 и др.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Не тотъ ли это городецъ, который упомянутъ на р. Сарѣ, вблизи сел. Дебола, см. предыдущее примъчаніе. На картѣ, приложенной къ изслѣдованію графа Уварова (Меряне и ихъ бытъ), подъ нимъ обозначена рѣка Гда? Если это городецъ Александра Поповича, то судя по найденнымъ монетамъ, онъ существовалъ уже въ началѣ 8 столѣтія.

Храбрый Романовичь. И били ему челомъ вст тт великіе и храбрые богатыри и перешли служить въ Кіевъ. Мстиславъ очень гордился и хвалился новою дружиною, пока не случилась битва съ Татарами, гдт погибъ и самъ Мстиславъ, и Александръ Поповичь, и Добрыня Рязаничь (Тимоня) Золотой Поясъ, и вст 70 богатырей.

Очень явственнно, что этотъ разсказъ, если и имъетъ какое либо историческое основание, то въ общихъ своихъ чертахъ онъ весь взятъ изъ былинъ и рисуетъ время очень давнее, которое можетъ относиться и къ сидъвшимъ по городамъ многочисленнымъ потомкамъ Рюрика, и къ той всякой княжьв, о которой поминаетъ договоръ съ Греками перваго Кіевскаго князя Олега, впервые же назвавшаго Кіевъ Матерью Русскихъ городовъ. Другія дътописныя показанія присвоивають богатыря Александра Поповича временамъ перваго Владиміра, что остается весьма сомнительнымъ, былъ ли Пополичностью историческою, жившею въ началъ 13 стодътія, или это обыкновенный богатырь старыхъ былинъ. Въ настоящемъ случав для насъ очень важно то обстоятельство, что переведенная въ лътописное свидътельство древняя былина даетъ богатырю свой городъ или городокъ осыць, сопъ, называемый теперь обыкновенно городищемъ и городкомъ, что въ этомъ городкъ она собираетъ богатырей на думу, гдъ они и ръшають служить только въ Матери Русскихъ городовъ. Мелкій городокъ тянетъ къ своей матери даже и богатырскими сплами. Вотъ причина, почему должны были успливаться стартише города во встхъ областяхъ Русской Земли. Здёсь же скрывается причина такъ называемаго возвышенія Москвы надъ всёми старыми городами, какъ прежде сталь надъ ними возвышаться мизинный Владиміръ. Мелкіе волости и города старались примыкать туда, гдв являлось больше силы и умёнья жить съ хозяйскимъ разумомъ въ возможной тишинъ и покоъ.

На первомъ Татарскомъ побоищъ погибли всѣ могучіе п сильные богатыри, то есть погибла вся древняя Русь съ ея богатырскимъ складомъ жизни, съ ея безчисленнымъ городствомъ и со всякою князьею, какъ политическою формою ея древнъйшаго быта.

Созерцаніе всьхъ Кіевскихъ былинъ конечно носить въ себъ многія бытовыя подробности уже позднъйшаго време-

ни, но въ общей основъ своей пъсни оно изображаетъ время очень отдаленное, когда въ дъйствительности по Русской Земль разъвзжали могучіе люди, искавшіе дъла и обыкновенно направлявшіе свой путь къ городамъ, служба ихъ принималась съ радостью. Мы достаточно видъли, что лицо ласковаго князя по своимъ бытовымъ чертамъ столько же подходитъ къ олицетворенію ласковаго города, какъ и къ живой личности, отчего и богатырь-крестьянинъ, Илья Муромецъ, по пнымъ былинамъ, находится въ обидъ отъ этого князя, враждуеть съ нимъ, подобно тому какъ крестьянинъ всегда живалъ въ обидъ отъ города и не мало враждовалъ съ городомъ. Олицетворенія вообще свойственны былинамъ. Если въ Идолищъ Поганомъ, въ Соловьъ Разбойникъ, Зиъъ Горынычъ лежатъ черты бытовыхъ отношеній къ враждебнымъ спламъ дпкаго степнаго сосъда или домашняго разбоя, то почему же и въ лицъ князя Владиміра не могуть рисоваться черты гостепріимнаго города, которому богатырь отдавался на службу. Князь быль корень, конъ жизни городомъ, главный представитель города, поэтому не мудрено, если въ его обликъ выясняются нравы и обычаи самого же города.

Мы видъли, что стольный князь Владиміръ собиралъ дружину отовсюду, даже и по деревнямъ, вездъ ее искалъ, вездъ спрашивалъ. Призваніе, собираніе дружины было существеннымъ дъломъ его жизни, ибо дружина была кореннымъ существомъ самого города.

Призваніе дружины, такимъ образомъ, составляло самое обычное и какъ бы физіологическое дъйствіе городовой жизни. Поэтому и призваніе Варяговъ въ Новгородѣ было въ сущности самымъ простымъ и, такъ сказать, ежедневнымъ явленіемъ древней Русской жизни, которое сдѣлалось знаменитымъ только по случаю утвержденія въ Землѣ одного княжескаго рода, да и то въ слѣдствіе обстоятельствъ, благопріятствовавшихъ этому роду. Новгородцы уже Святославу грозили, что найдутъ себѣ князя и въ другомъ мѣстѣ.

Естественно также, что призваніе дружинника, какъ и самого князя, въ иныхъ случаяхъ могло оканчиваться из-гнаніемъ, что вполнъ зависъло отъ состава дружины, отъ раздъленія ея на особые круги или партіп, отъ могущества одной какой либо партіп надъ всъмп другими и т. д., не

говоря о томъ, что иной дружинникъ и самый князь приходились не ко двору для всего города. Немаловажную роль въ этихъ случаяхъ играла клевета, оговоръ, наушничество, всякая силетня, о которой восивваютъ и былины, говоритъ часто и самая лътопись.

Какъ бы ни было, по призвание дружины, а слъдовательно и князя, изгнание дружинника, а слъдовательно и князя, составляли въ сущности такъ сказать простое жизненное отправление древняго городскаго быта вообще, заключались въ самыхъ началахъ, въ природныхъ свойствахъ и порядкахъ этого быта.

Вообще намъ кажется, что богатырскій былинный эпосъ есть вполнѣ достовѣрная историческая пѣсня о томъ складѣ Русской жизни, который нѣкогда господствовалъ по всей Русской Землѣ п давалъ ей обликъ первородной клѣтчатки, составленной изъ племенныхъ и родовыхъ волостей, жившихъ каждая отдѣльною независимою жизнью, п руководимыхъ городовою общиною, или дружиною своего роднаго города-городка.

Если мы не последуемъ въ точности за Шлецеромъ, котораго въ его взглядъ на начало Русской Исторіи вполнъ оправдываетъ время и состояніе науки, если поэтому мы оставимъ въ покой всй сужденія о томъ-же предмети норманской школы и не будемъ начинать свою исторію отъ пустаго мъста, то легко увидимъ изъ первыхъ же мыхъ достовърнъйшихъ свидътельствъ, каковы договоры съ Греками, что въ приходъ Рюрика въ Новгородъ и Олега въ Кіевъ Русская Земля жила именно дружиннымъ домъ повсемъстнаго городства, что для опредъленія земской власти, сидъвшей въ этомъ городствъ, она имъла даже особое имя, прозывая всёхъ городовыхъ владыкъ въ общемъ общемъ ихъ характеръ всякимъ или въ составв княжьемъ, всякою княжьею. Это княжье многочисленныхъ городковъ и городовъ и составляло политическую клътчатку всего Русскаго первобытнаго Земства. Оно было дъйствующею силою земли, ея знаменемъ, ея кономъ или политическимъ корнемъ, на которомъ произростали всъ бытовыя общественныя отношенія Земли.

Договоры съ Греками прямо ведутся отъ имени этого городства только подъ рукою главнаго города Кіева. Отъ

всякаго княжья, отъ всёхъ Русскихъ людей, отъ всякаго города идутъ послы и гости и вмъстъ за одно утверждаютъ миръ, вмъсть объщаются хранить его съ отвътомъ, въ случав не псполненія условій, не одного Кіевскаго, но и каждаго князя и каждаго русскаго человъка. Вотъ почему не одинъ Кіевъ, но каждый Русскій городъ, стоявшій въ союзь Кіева, требуеть себъ вклада, ибо по тъмъ городамъ съдятъ князья, находящіеся только подъ рукою Кіева, этой Матери, но не господина городовъ Русскихъ. Точно также и приходящая въ Царьградъ Русь, послы и гости, получаютъ содержаніе, м всячное, отдёльно и независимо по каждому городу: первое на Кіевскихъ пословъ и гостей, потомъ на Черниговскихъ, Переяславскихъ и всёхъ прочихъ городовъ. Все это показываеть, что каждый городь понималь себя особымь, отдъльнымъ, независимымъ существомъ, которое пользовалось одинаковыми правами и имъло одинаковые органы для своихъ дъйствій, какъ и главный матерой городъ Кіевъ. Именно право отдёльнаго независимаго посольства показывало несомниную самостоятельность и независимость каждаго города. Каждый съ своимъ родомъ жилъ своемъ мъсть, каждый владъль особо своимъ родомъ. Эти слова въ точности обозначаютъ характеръ древняго общественнаго быта и на первой его ступени, въ смыслъ особыхъ кровныхъ родовъ, и на той ступени, гдв изъ родовъ образовались общины и города-дружины.

Таково было устройство Русскаго земскаго быта вътакъ называемое до-историческое время. Объ этомъ устройствъ очень ясно свидътельствуетъ византійскій императоръ Маврикій (въ 6 въкъ), говоря, что у Славянъ и Антовъ множество князьковъ, что Славяне и Анты живутъ въчно въ несогласіи: на чемъ ръшаютъ одни, на то не соглашаются другіе; другъ другу не повинуются и не покоряются единой власти. О множествъ князьковъ у Днъпровскихъ обитателей Акатировъ свидътельствуетъ также Прискъ въ половинъ 5 въка, см. выше стр. 367. Тъже самыя свидътельства, короткія и незнавшія подробностей дъла, въ полной мъръ прилагаются къ нашей исторіи 12 въка, о которой въточности можно сказать тоже самое, что Маврикій говорилъ о Славянахъ и Антахъ: "Никакой власти не териятъ и другъ къ другу питаютъ ненависть." Но само собою ра-

зумбется, что такой порядокъ дблъ долженъ восходить п дальше за предвлы 6 и 5 въковъ, ибо до-историческое время твиъ и отличается отъ историческаго, что оно долгіе въка повторяетъ одно и тоже, что оно собственно только естественная исторія народной жизни, сложившая эту жизнь въ извёстный образъ и повторяющая свое созданіе безъ конца, пока не выработаются въ ней какія либо иныя основы развитія. Вибсть съ тымь земская разрозненность жизни, это господство особыхъ, отдъльныхъ и независимыхъ ен круговъ, родовыхъ или общинныхъ-все равно, вполнъ оправдываетъ и существование повсемъстнаго городства, которое несомнино и народилось въ слидствіе той же разрозненности и коренной потребности жить особнякомъ, независимо, не подчиняясь никакой чужой власти, что, конечно, выходило по прямой линіи изъ древнъйшаго въ полномъ смыслъ родоваго устройства народныхъ связей. Итакъ на основаніи свидътельствъ византійскихъ писателей, поясненныхъ договорами Олега и Игоря п подтверждаемыхъ вещественными памятниками многочисленныхъ городковъ, можно съ достовфрностію заключить, что передъ приходомъ Рюрика Русская Земля представляла клътчатку Городства, представляла вполнъ сложившееся псторпческое тъло, своего рода организмъ, конечно, еще съ первородными силами и свойствами, но уже готовый п способный воспринять въ себя болбе возвышенныя начала исторической жизни. Существенною силою и формою, и такъ сказать матеріею этого организма быль городь, не въ одномъ смыслъ осыпи или окопа, но и въ смыслъ особаго порядка, нрава и обычая самой жизни. Пребывая еще въ предълахъ естественной исторіи, все это Городство, какъ множество, какъ цълая клътчатка, вполнъ и одинаково выражало свои идеи и свои силы въ каждой своей частицъ или особой кльточкь. Различе заключалось только въ объемъ этихъ клъточекъ, то есть многочисленныхъ городковъ и городовъ, въ ихъ большей или меньшей силь, въ тъхъ отношеніяхъ, кто быль старшій, кто младшій, кто быль матерью, кто сыномъ своей матери. Матерые города, конечно, были главными основами всей этой клътчатки. Но подобно тому, какъ маленькіе городки были средоточіемъ своей волости, такъ и большіе, старшіе, были средоточіемъ своей об-

ласти. И тв и другіе держались своею дружиною, имвли одну и туже задачужизни: охранять, защищать свою волость или об-волость (целый округь волостей), получать за эту службу кормленіе и добывать, распространять кормленіе по всёмъ сторонамъ подъ видомъ всякаго промысла и торга и особенно подъ видомъ даней, то есть поборовъ съ близкаго и далекаго населенія всего того, что люди дадутъ. Промыслъ на людей-данниковъ составлялъ первую заботу и всегдашнюю работу города или той богатырской военной общины-дружины, которая исключительно должна была жить въ городъ. Само собою разумъется, что такой промыслъ наиболье сосредоточивался въ матерыхъ городахъ, для которыхъ, уже съ самаго ихъ зарожденья, онъ явдялся обычнымъ дъломъ собирать дань-кормленье съ своихъ же родичей, младшихъ волостей и городовъ. Дальнъйшая исторія этого городства конечно должна была создать цълый союзъ старшихъ матерыхъ городовъ или союзъ большихъ племенныхъ волостей-областей, болье или менье равносильныхъ между собою, вполнъ самостоятельныхъ и независимыхъ другъ отъ друга. Въ такомъ порядкъ земской жизнп застаетъ Русскую Страну ея исторія, записанная въ льтопись. Но такой порядокъ не могъ создать себя даже и въ одно столътіе. Въ немъ очень много естественнаго и очень мало искусственнаго, а все естественное въ человъческомъ быту выростаетъ очень медленно и содержится очень долго. Только искусство, въ родъ нашихъ петровскихъ преобразованій, пересоздаеть человика сравнительно быстро и съ тою же быстротою переводить его развитіе съ одной дороги на другую. Поэтому племенныя области, въ которыя пришло княжеское племя Рюрика, несомнительно существовали уже много въковъ и въ призваніи князей выразили только свою жизненную потребность и желаніе устроиться дучше прежняго.

Рюрикъ, такимъ образомъ, засталъ Русское историческое дъло уже въ полномъ ходу. Недоставало только храброй дружины, которая помогла бы прочистить во всъ стороны давнишніе пути-дороги, отнятые различными Соловьями Разбойниками и Чудищами, Идолищами Погаными, а больше всего хитростями льстиваго Грека - Византійца, очень не желавшаго имъть по сосъдству сильную и непокорную народность.

| $\Pi P$ | И. | ЛO | $\mathcal{H}$ | EH | RI. |
|---------|----|----|---------------|----|-----|
|         |    |    |               |    |     |

.

. .

•



## приложенія.

Ругія—Русія. Поморская Земля. Карта Померанін XVII ст. Древняя Скиеїя въ своихъ могилахъ.

I.

## РУГІЯ-РУСІЯ.

Помъщая это старинное описаніе острова Ругена и Поморской Земли, мы имъемъ въ виду познакомить читателей съ теми сведеніями объ этой древнеславянской стране, какія ходили на западъ Европы въ ея краткихъ и полныхъ Космографіяхъ, составлявшихъ своего рода учебники и вообще книги, издаваемыя для общеобразовательныхъ цълей. Съ этими же цълями Космографіи переводились и на русскій языкъ. Въ 17 стольтіи ихъ появилось у насъ достаточное количество, краткихъ и полныхъ. Изъ переведенныхъ на русскій языкъ самая полная Космографія приписывается Герарду Меркатору, +1594 г. Хотя въ ней п значится, что она написана въ градъ Иданбурктъ (Дунсбургъ), гдъ жилъ и скончался Меркаторъ, однако это очень объемистое сочинение принадлежить повидимому его продолжателю, который значительно распространиль и пополнилъ трудъ Меркатора, и мъстами упоминаетъ Меркаторъ, какъ составитель сей книги.

Въ русскомъ переводъ Космографія раздѣлена на 230 главъ. Статья о Ругіп обозначена 131 главою. Въ спискъ, принадлежащемъ нашей библіотекъ, вмъсто Ругія, написано Русія, что конечно можно почитать за ошибку, такъ какъ въ другихъ извъстныхъ намъ спискахъ такой замѣны не встрѣчается. Поэтому и наши слова, сказанныя на 174 страницъ, что "въ геогра-

фическихъ сочиненіяхъ конца 16 въка островъ Рюгенъ прямо именуется Русія", должны принадлежать также къ числу поспъшныхъ ошибочныхъ указаній. Вездъ островъ пменуется Rugia и порусски Ругія. Тъмъ не меньше такая описка очень свойственна Русскому говору, весьма неръдко измъняющему г въ з и потомъ въ с. Русскіе люди въ 13 столътіп нъмецкую Ригу именовали по Русски Ризою и Рызою, въ Ризъ, Ризкій, Ризъскій и т. п. 1. Точно также измъняются подобныя имена и на Варяжскомъ Поморьъ, напр. Рогиттенъ, Рахситтенъ, Росситенъ-одинакое имя разныхъ мъстъ Кенпгсбергской Пруссіи. Произношеніе Ругія и Русія могло следовательно вполне зависеть отъ местнаго Славянскаго говора, какъ произношение Рутія и Руція отъ Романскаго говора. Впрочемъ возможность происхожденія Варяговъ-Руси съ острова Ругіп не столько зависить отъ буквъ, сколько отъ историческаго значенія этой древнеславянской мъстности, о которомъ вкратцъ повъствуетъ п предлагаемая здёсь старинная географическая статья. 2

Ругія островъ на мори орнетанскомъ (оріенстальскомъ) то есть восточномъ, или Свевицкомъ, а имянно называютъ Балтицкое море, отъ баралибицкой области дацкая граница. Островъ бъловатъ, съ того острова видятъ островы Манада, (Ummantz), Гидензера (Hiddensehe), отъ западу; да отъ полудня поморскіе грады граничать, именемь Барто (Bardt), Трозубъ (Stralsund), Крипсвадъ (Gripswalde), Валгастъ. Островъ въ древніе льта многимъ пространные быль, неже нынь. Божіею волею промыла вода сквозь той островь п отдълпла особно островъ Руденъ на удивление всъмъ, что неподобно было тому тако статися, страшными волнами морскими и трясеніемъ земли и вітры великими пило многіе домы и костелы и колоколни между Ругіею да между Руденомъ островомъ на 5 миль. Нынъ въ томъ мъстъ глубина немърная, великіе корабли тъмъ мъстомъ провзжають, а называють то мьсто новой провздъ или корабельной провздъ. Въ древніе льта большіе корабли на

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Собр. Госуд. Грам. и Договор. II, № 1; Грамоты сношеній съ Ригою и Ганзейскими городами; Полн. Собр. Р. Літоп. 11, 213.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Свой списокъ этой статьи мы свёряли съ рукописью той же Космографіи, принадлежавшей Ундольскому, № 703, въ Моск. Публичномъ и Румянцовскомъ: Музев.

широкое море и инымъ мъстомъ проъзжали, на западъ, а не на востокъ, проъздъ той называли Данбеленъ; на томъ проъздъ дацкіе корабли потонули и нынъ на днъ моря видятъ корабли и опасаются тъмъ мъстомъ кораблями ъздити. Островъ той весь великое море обошло; долгота и ширина того острова 7 миль, округи того острова по смътъ математицкой 21 миля. Нынъ въ правду та округлость не только многимъ островамъ и прилъпкамъ болшимъ и меншимъ раздъляется и естьли кто хощетъ съ прилеженіемъ смъряти и смътити, 70 миль найдется; между островъковъ ширина затокъ по три мили, а менши полторы мили нъсть; а которые корабли къ тому острову пріъзжаютъ, отъ волнъ морскихъ шкоты бываетъ мало, пристанища угодные опасные.

На островъ томъ хлъба родится изобилное множество, близь града Стралзунна; како въ древніе льта римляномъ въ Сицылін хльбородство бывало, тако и на томъ островъ. Срабо (Страбонъ) о томъ пишетъ. Скота, то есть коней и овецъ есть по мъръ; гусей въ правдъ немърное множество и велии велики; волковъ и болщихъ мышей на томъ островъ нъсть, токмо не въ давне на прилъпку Витовъ мыши болшіе, то есть кроты появились съ прівзжихъ кораблей. На островъ томъ живали люди пдолопоклонники, Рены (Раны) или Рутены имянуемые, люты, жестоки къ бою, противъ христіанъ воевали жестоко, за идоловъ своихъ стояли. Тъ Рутены отъ жестосердія великаго едва познали послъ всъхъ Христіанскую въру. Того острова владътели таковы велможны, сильны, храбрые воины бывали, нетокмо противъ недруговъ своихъ отстанвалися крънко, но и около острова многіе грады подъ свою державу подвели, то есть Бордумъ, Гривиъмамъ, Трибесія, и воевали съ Дацкимъ королемъ и со иными поморскими князьми и съ Любскою областію воевали много, и всемъ окрестнымъ Государствомъ грозны и противны были. Языкъ у нихъ былъ Словенской да Виндалской (Валдалской); грамотного ученія не искатели, но и запов'єдь между собою учинили, чтобы грамотв не училися, токмо воинскимъ двламъ прилежные охотники былп. Того острова Ругіп первоначальной владътель былъ князь Крито (Крыто), валможный той быль владътель во время Поморской земли владътеля князя Свентыбара. Той князь Крито женился на дщери князя Свентибара 1100 года; а иные пишутъ, что той князь Крито Голштенскимъ и Дутмарскимъ княземъ былъ, градъ Любокъ завелъ. Онъ единаго времени званъ былъ въ гости п напився пьанъ и Данъ его пьянаго съ лъсницы пхнулъ и ту смертію скончался. По смерти его темъ князствомъ Ругинскимъ завладълъ отецъ его, князь Реце 1160 году и потомъ то Ругійское князство воевали многіе недруги до

владътеля ихъ, до князя Братислава до 1352 году. Того князьства дъдичи извелися и досталося то Ругинское государство въ державу поморскимъ княземъ, затъмъ уговоромъ, естьли бы поморскихъ князей родъ извелся, тогда тъ Ругискіе опять аки вольны былибы, и кого они хотятъ за владътеля ихъ и за Государя, того изберутъ.

О привращении Ругійскихъ къ въръ Христіянской хощу нъчто мало помянути. Игелмондусъ пишетъ: во время цесарева Карла Великого сына Лодвика Пиуса 713 году были мнихи кляшторы Кардепского (Нордейского) изъ Вестфали, которой поставиль цесаря Карла Великого сынь Лодвикь. Тъ мнихи на великую страсть дерзнули, поднялися тъхъ Ругійскихъ идоложертвенниковъ отъ идолского поклоненія отводити, а къ въръ Христіянской приводити, во имя Христово и началника своего святаго мученика Вита. И помощію Божіею и святаго мученика Вита нъкихъ идоложертвенниковъ тъ мнихи привели было; а потомъ паки отъ въры Христіянской отступили и свою идолскую пріяли по прежнему и со инъми невърными многими тъхъ мниховъ встхъ помучили на смерть, отъ Христа отступили, а святаго Вита имя призывали во всякихъ дёлехъ и учинили себъ идола и нарекли того идола Святывидъ и поставили надънимъ божницу; а которые прітажіе купцы пат иныхъ государствъ тому идолу святому Витучестные дары лутчіе приносили и честь воздавали, и тъхъ купцовъ Ругинскіе тамошніе жилцы съ великою честію и съ любовію пріимади и съ ними торговали. Всея тоя области или острова всъ люди събзжались на поклонение тому идолу и жертвы приносили. Идолъ той сотворенъ по образу и по подобію человъческому, сана изряднаго; одежда на немъ долгая, а вылить той болвань изъ разныхъ рудъ, то есть изъ злата, изъ сребра, изъ мъди, изъ олова и изъ всякихъ разныхъ; въ правой рукъ того идола чаша изъ всякихъ же рудъ слита, кровля на ней на подобіе рогамъ, а чаша та наполнена всякихъ благовонныхъ вещей; а въ львой рукъ лукъ наложенъ съ стрълою. На имя того идола 300 коней было всегда готовыхъ на стойлахъ; а сверхъ всъхъ трехсотъ единъ былъ конь, на того не садился никто; а егда противъ недруговъ своихъ лучится быти на войнъ, и попъ ихъ, того бълого коня осъдлавъ и запершися въ конюшнъ, коня того бьетъ и томптъ, даже весь спответъ, и выводить его изъ конюшни всего въ поту истомденнаго, и сказываетъ всемъ вслухъ, что Святывитъ самъ на конт томъ тедилъ противъ недруговъ Ругинскихъ на бой; и они тому идолу и наче честь воздають, жертвы многія и дары честные драгоценные приносять. Чашу, которая въ правой руке того идола по вся годы попъ ихъ наподняетъ разными благовоньми вещьми и егда скончается (годъ), тогда попъ ихъ

открываетъ ту чашу и вынимаетъ изъ чаши, подноситъ тому пдолу подъ носъ съ великимъ трепетомъ; и естьли годомъ въ чаши положеннаго убудетъ и воность премънится, тогда всв о томъ радуются и веселятся, надвются, что пдоль или богь ихъ пріяль въ себя нікую часть, и мнять, что во весь годъ будеть къ нимъ во всемъ милостивъ и благоподатливъ, и паки ту чашу наполняютъ полну и вдають въ руку идолу по прежнему; а есть ли въ той чашт не убудетъ ничего и воность (не) премънится, тогда всв начаются на себъ великаго гнъва отъ того ихъ бога того году. И многія дъйства и моленія (богомолства) тому пдолу сотворяють и во всемь ему върують. Идоль той стояль во градь Арконавитовіе; къ тому идолу съвзжалися изъ разныхъ областей идоложертвенники на поклонение и приношеніе жертвъ пдолскихъ, между котораго и любскіе многіе прівзжали. Въ томъ же градв три божницы были наполнены пдоловъ, а надъ всеми началнейшій быль Святывить; а иной идоль быль о седии лицахъ на единой главь; той опоясань седмью сабли, а въ львой рукь имълъ мечь голой. Идоль кой толсть, и высокъ и пригожь, называли его Мартомъ (Марсомъ), богомъ воинскимъ. Другой (въ спискъ Ундольскаго читается такъ: Другой идолъ имълъ на главъ пять лицъ безъ сабель и безъ меча, того называли Смиреніемъ. Потомъ следуеть: третій) идоль имыль на главъ 4 лица, а пятое на персъхъ; лъвою рукою держался за верхъ главы, на правое кольно приклякнуль; того ндола называли богомъ царства того; имя ему было Поренитумъ. И много бы было о тъхъ идолахъ и о ихъ идолскихъ действахъ и болвохваствахъ сказывати.

То безбожное пдолство унялось по предъ 440 лътъ, а до тъхъ мъстъ, покамъстъ въры Христіянской не пріяли, пдолского поклоненія держалися, многое кровопролитіе отъ нихъ Христіяномъ дъялось. 946 году архіепископъ ганбурской пытался ихъ приводити къ въръ христіянской во время державы кесаря Ендрика Укупуса (Аокупуса), потомъ 1019 году Дацкой король Зритъ (Эрикъ) тъхъ Ругинскихъ воевалъ и осадилъ силно ихъ градъ Аркону и воевалъ ихъ силно и мужественно; и они, нестериввъ его тъсноты, просили его о миру и хотьли въру Христіянскую пріяти, и король Дацкой не откладывая въ далный часъ, тойчасть вельлъ ихъ въ моръ крестити и погружати; и егда король отъвхаль, и онп паки Христіянскую въру покинули, принялися за прежнее идолское поклоненіе и многое кровопролитіе надъ Христіаны и немилостивое мучителство чинили. Потомъ Бамберской епископъ Отто, нареченъ поморской апостолъ, учаль тыхь Ругинскихь къ выры Христіянской приводити, а Дацкому королю воевати ихъ заповъдаль, потому что и такъ кровопролитія Христіянскаго немало учинилось. Взялъ

ихъ епископъ на себъ безъ войны тихостію и смиреніемъ къ въръ Христіянской приводити. Потомъ 1148 году поморской князь Ратиборъ вырядился съ Бисценскими (Барденскими), съ Грименскими съ Требисцемскими со многими разными людми техъ Ругинскихъ победиль и къ вере Христіянской привель и градовь ихъ Ругинскихъ много повоевалъ и разорилъ, а Ругинскіе, паки справяся и (не) оглядаяся ни на что, и не обинуясь никого, противъ Христіянь войною возстали. Въ то время у Ругинскихъ великая несказаемая была селдевая ловля, потомъ тъ сельди перешли въ Дацкую землю; къ той сельдевой покупкъ прівзжали изъ Бардовику кунцы но вся годы въ Ругинской градъ Витовію, а съ ними былъ купецъ славенъ Христіянинъ Родишкалкъ (Годишкалкъ). Въ товремя попъидолской всемъ Ругинскимъ приказывалъ идолу святому Виту молитися сокрушеннымъ сердцемъ, чтобы гнъвъ свой утолялъ и попрежнему бы милость своя явиль. Христіанину Родишкалку попъ ихъ говорилъ, чтобы идолу ихъ святому Виту непобъдимому жертву принесъ, и за такое словесе (слово всъ) Христіянскіе прівзжіе купцы взялися, многихъ Ругинскихъ побили и потомъ нощію на корабли собрався со встмъ парусы поднявъ, ушли. Недолго послъ того 1166 году Ругинскіе противъ себъ воздвигнули войну Дацкаго короля Валдамора и великое кровопролитіе между собою чинили и болши дву годовъ та война между ими дъялась и Дацкой король, умысля, Саского князя Гендрика Льва да князя поморскаго, да князя Мехельбурскаго на помощь призваль, и тъ, собрався, въ Ругію пришли, огнемъ и мечемъ жестоко и не милостивно воевали. И Ругинскіе видя, что не въ сиду имъ противу ихъ стояти, заперлися въ кръпкіе грады въ осаду въ Арьаконій, въ Хатину (Харентину). Аркона градъ въ Ругіи крѣпокъ и строенъ на прилъпку Витавіи, противъ полунощной страны, къ горамъ бореямъ, на высокой горъ; прирождениемъ мъсто немърно кръпко, отъ востоку и отъ полунощи море обощло, съ другой страны ко острову Ругинскому прилъплено, а нынъ все то пусто, видять (видъть) издали каменные стъны. Окресть того града ровъ, таковъ глубокъ, что изъ крвпкаго лука доброй стрелець едва выстрелить изо рва. Градь той осаждень на день Вознесенія Христова, а взять на день святого Вита. (И тъмъ мочно всякому разсмотрить и разсудить неизръченные судьбы Божіи и мученика святаго Вита), что тъмъ безбожнымъ на обличение зловърства ихъ. На кого надежду свою имъли, на идола Вита названнаго градъ взятъ. Мъщане ароконискіе, которые изначала въ осадъ съли и много бився, не могли устояти, просили мира, объщеваяся Христіянскую въру пріяти, а идола Вита сокрушити и божницу христіянскимъ богомоліемъ освятити; а плънниковъ

(полонениковъ) христіянскихъ ничемъ невреждены (не вредя) свободныхъ учинити; а королю Дацкому на колико лётъ дань давати. А егда той градъ Арконъ взятъ, тогда и Харентинъ сдался. Въ то время 3 князи Ругійскіе были, то есть Тесцавъ, Стоуславъ, Яромиръ. Стоуславъ свою часть Яромиру брату своему поступился, и егда тъ Ругинскіе князи въру Христіянскую пріяли, и который прежде крестился, за того Дацкой король Велдемаръ брата своего роднаго Канота (Канута) дщерь выдалъ за жену. Итако Аркона да Харейтина Ругинскіе грады отъ многихъ военъ опустъли, а потомъ князи поморскіе тъ грады до основанія разорили и подъ свою державу подвели; а чъмъ Датцкой король завладълъ было, и того по совъту и по любви поморскимъ княземъ поступился.

Въ древніе льта той островъ Ругія вельми быль многолюденъ и славенъ, а нынъ токмо тъ грады на немъ, то есть столной градъ Берга, а въ немъ 400 дворовъ, а иные грады Сагатръ, Викъ, Бинстъ, Люра; а иные меншіе и по се время (по ся мъстъ) есть. А воинскихъ ратныхъ людей нынъ съ того острова 7 тысячь быти можетъ. А на прилъпку Ясмунду, которой къ востоку лицемъ стоитъ, есть горы высокія, зело страшныя, неудобно върити вышинъ тъхъ горъ надъ моремъ; съ тъхъ горъ камень ломали на градовое и на иное каменное дъло; нынъ тъ горы Шкубенъ-померъ (Штубенъ-комеръ). Недалече оттоль въ горахъ и въ лъсахъ старинныя каменныя градцкія ствны обросли великими лесами; ныне называють ихъ тамошнимь языкомь бругдали (брухдали). Оттоль недалече есть черное езеро глубоко и велми несказаемое множество въ немъ рыбы, съти прорываются. Единаго времени лучилося въ томъ езеръ рыбу ловити и на великое чудо съть изъ рукъ рыболовскихъ ушла во езеро и не могли никоторыми мърами съти тоя найти; и нашелся такой человъкъ, осмъляся, искалъ той съти и по немаломъ времени нашелъ ту съть подъ высокою страшною горою и закричалъ великимъ гласомъ тамошнимъ языкомъ, »которые всъчерти съть ту здъ занесли" и противу ему отвътъ отъ (изъ) воды былъ: "не всъ черти, толко я самъ съ братомъ моимъ Венхилемъ (съ Нихелемъ). " На островъ томъ льсовъ всякихъ, къ коробелнымъ станамъ (статьямъ) и на строеніе дворовое и дровъ на всякую потребу достатокъ, а особно на прилъпку Ясмонду, и инымъ окрестнымъ областемъ много отвозять; имянуется тойльсъ Штубеница, то есть толкуется, на корабелное и на всякое дъловъ томъ льсу древа угодные. Духовныхъ вотчинъ много, лъсистые мъста и поль разныхъ и скота не мало; тъ даютъ началникомъ своимъ хльба и скота десятую часть. На томъ островъ старинныхъ великихъ родославныхъ родовъ много, которыхъ печати свои собпеные; тъ и воинскимъ дъламъ

учитися охочи и грамотнаго ученія тщателны; тѣ велможнымъ государемъ въ службахъ своихъ пригожаются, во всякомъ разсужденіи разсудителны воински и въ домостройныхъ дѣлѣхъ (токмо въ духовныхъ дѣлѣхъ) не вступаются. Деревенскіе люди господинамъ свопмъ оброки даютъ по уговору и всякіе черные тяжелые работы дѣлаютъ.

## $\Pi$ .

Поморская земля изначала вандалскимъ изыкомъ Поморцы (Pamortzi) названа; пмя имъетъ отъ Помезана, отъ перваго прусского короля сына Овидунта, а иные глаголють, что именуются Поамерене, то есть толкуется Поморская земля. Нынъ княженетцкой титуль имъеть; положение его надъ Балтицкимъ моремъ; долгота того княжства, отъ Голсштаинскихъ рубежей до Ливонскихъ протягается. Государство то вездъ хлъбородно, луги многіе, паствы скотомъ веседоватые, угодные, здравые; хлъба, масла, меду, воску, конопель, льну и тъмъ подобнымъ, всего родится множество. Нетокмо сами тъмъ изобилуютъ, но и во иные окрестные государства отвозять и отсылають и оттого немалую корысть и прибытокъ пріобратають. Тамо въ мора находять много янтарю, токмо не толико колико въ Прусвиъ. Скота домашняго разнаго множество, такожде и въ лъсахъ всякихъ звърей дикихъ много. Имъло то Государство собинныхъ своихъ государей владътелей самодержавныхъ, никимъ обладаемы не были. Градовъ изрядныхъ въ томъ Государствъ много: столной градъ того Государства Щетинъ, надъ ръкою Одрою; въ древніе лъта около того града бывало житіе рыбославское (такъ), а потомъ тѣ рыбодовы преведены ко граду Винету и тамо размножилися. Въ немъ въра Христіянская. И нынъ тамо Винеты столной же градъ. Есть градъ Крипсъ-уволдь (Gripswaldum); въ томъ градъ ученіе книжныхъ и всякихъ мудростей отъ Бога обдаренъ; училище то поставлено 1456 году. Градъ Юлинумъ въ древніе льта во всей Европь славньйшій быль, бывала столица вандалскихъ. Градъ Литролзунтъ (Стральзунтъ) славенъ, положение его у брега моря Балтицкого. Въ древние лъта тотъ Градъ имълъ своего собпинаго государя, князя. Винета градъ всъхъ поморскихъ градовъ славнъе; отъ Дацкого короля Кондрата разорено. Есть иные грады, то есть Неугардія, Лембурга, Старгардія, Берградумъ, Каменецъ, Библина (Bublitz), Грифенбурга, и по брегу морскомъ Колберга, Каминумъ, Кослинумъ, Сунда, Удъка (Putzka, Pucka), Ревесолъ, Ровенъсъбургъ (Lovensburg), Гехень (Hechel).

# III.

# KAPTA HOMEPAHIN XVII CT.

Эта любопытная карта, принадлежащая нашей библіотекъ, носить слъдующее заглавіе: "Nova illustrissimi principatus Pomeraniae descriptio cum adjuncta principum Genealogia et principum veris et potiorum Urbium imaginibus et Nobilium insignibus." Она печатана датинскимъ шрифтомъ на 12 листахъ, въ градусъ 15 миль. По полямъ размъщены. виды 42 городовъ и значительныхъ мѣстъ. Вверху по вѣтвямъ родословнаго древа князей изображены ихъпортреты, начиная отъ Свантибора + 1107 г. п оканчивая герцогомъ Филиппомъ II+1618 съ сыновьями. Кромъ того другое родословное древо безъ портретовъ показываетъ родословіе князей отъ Витслава (938 г.) до Вартислава (1325 г.). Внизу карты помъщено краткое историко-географическое опиcaнie Помераніи подъ следующимъ заглавіемъ: "Pomeraniae et rerum in ea memorabilium Brevis descriptio E. Lubini." Карту гравировалъ Николай Гейлькеркіусъ— Nicolaus Geilkerckius sculpsit.

Мы списываемъ съ этой карты въ алфавитномъ порядки вси имена мъстъ, земель и водъ, Славянскія и Нъмецкія, въ томъ видъ, какъ они значутся на картъ. Видимо, что многія изъ нихъ, не исключая и нъмецкихъ, значительно попорчены. Для исторіи Поморскаго Балтійскаго Славянства имена мъстъ за скудостію другихъ показаній составляютъ весьма любопытный и важный матеріалъ. Желательно было бы собрать этотъ матеріалъ въ полномъ составъ по всимъ Поморскимъ Славянскимъ Землямъ отъ Эйдера и Эльбы до Вислы и издать въ родъ географическаго словаря съ необходимыми историческими и лингвистическими примъчаніями. Собранныя вмъстъ и объясненныя, эти имена быть можетъ многое бы разсказали о темной исторіи Балтійскихъ

Славянъ-Варяговъ.

# A.

Abteshagen. Abtshagen. Achter-water. Ackerhof 3. Aderborg. Agnisenhoff. Albesdorp. Alebeke 4. Alekiste 2. Altenkirchen. Alvesdorp. Anckerholtz. Anclam. Anclamische Feher. Aokerhoff. Arcona. Arensborch 2. Arenshagen 2. Arenshop. Arenswalde. Arnhusen. Averhagen. Austin.

### B.

Baatz. Babbin 3. Babbinschborg. Baderssehe. Grot Bafepoel. Bahnen. Bakenberg. Baldebus. De-Ball. De Ball de Olde. Balendin. Ballenbergen. Ballerck. Ballewantz. Ballewitz. Ballum. Bandekow. Bandelin. G. Bandelvitz. L. Bandelvitz. Bandemin. Bandesow. Bansecow. Bantze. Bantzelvitz. Bantzin. Barcewitz. Barcken. Barckeen. Barckenbrode. Bardt. Barenberg. Barenbusch. Barenslow. Barhovet (ocrp.). Barkefl. Barnekeuitz. Barnimbs Konow. Barnkvitz. Barnow 2. Barnowische Haven. Barns dorp. Barnstein. Barow. Bartelin. Bartels hagen 2. Bartin. Bartke fluvius. Bartkevitz. Bartlaff. Bartzelin. Barves-dorp. Barvin. Basdroie. Basentin. L. Basepoel. Gr. Base-poel. Bassevitz. Bassin. Batevale. Batevitz. Batrians-hagen. Battin 3. Bavenretz. Baven Scheferei. Baversdorp. Bebberow. Beerwolde. Behrwold. Beiersdorp. Beiershagen. De Beke. Bekel. Belbuch. Belckow 2. Belgard 2. Belitz. Belkow. Bellenbeke. Belling. Below. Groten Below. Lüt. Below. Benekenhagen. Benkenhagen. Benlz. Bens. Bentz 2. L. Bentz. Gr. Bentz. Bentze. Bentzin. Berbom. Berchmolen. Bercke. Berckenbrugge. Bercknow. Berckow 4. Berensdorp. Berenshagen. Berenwolde. Berge. Bergelase. Bergen 2. Bergis dorp. Berglang. Bergsow. Berlin. Berlinecken. Berneckow. Bernhagen. L. Bernikow. Bernsdorf. Bertcow. Bertkow. Bersendorp. Besigow. Besow. Bessin 2. Beverdick 2. Beveringen. Beversdorp 2. Bial. Bichow. Billerbecke. Billerbeke fluvius. Bilow. Bim See. Binow. Bintz. Birckow. Bischofdom. Bischop sd. Bisdorp 2. Bisemitz. Bisenitz. Bistland. Bistorp. Bitegast. Bizieker. L. Bizow. Blanckenhagen. Blankensehe 2. Blesevitz. Blewes Eckort. Bliscow. Blisenradt. Bliskow. Blocks hagen. Blomberge. Blomdorp. Blomenhagen. Blondow. Bluckow. Bobelin. Boblin. Bochow. Bock. Bocke 2. Bockhagen. Bockheid. Bockhold. Bockholdt. Bockholt. Bockholtz 2. Bockwold 2. Bode. Bodenberg. Bodenstede. Boissin 2. Boistinsche möhle. Boistrin. Boke. Bokel. Boken. Bokenort. Bolckow. Boldekow 2. Boldentin 2. Boldevitz. Bolendorp 2. Bollinken. Boltenhagen 3. Bomefeld (Boinefeld?). Bomgarten. Bomitz. Bonin 2. Bonstor. Borcfelt. Borch 2. Borche. Lut: Borchow. Gr. Borchow. Borchstede. Borchtitz 2. Ol. Borchwall. Gr. Borckenhagen. Borgensin. Borgwal 3. Borin. Borinsche molen. Born 3. Bornhagen. Born Tuchen. Borrentin 3. Borrentzin. Borrn. Borske. Bosenske. Bosentin. Bosin 2. Bossin. Bossow.

Boswin lacus. Bower. Bowhof. Brallentin. Bramheid. Bramstede. Brandenburg. Brandeshagen. Brandmöhllen. Branstede. Brechenwick. Bredelow. Bredenberg. Bredenfelde. Bredenfelt. Bredow. Bremerhagen. Brese. Bresecke. Bresen 4. Bresevitz. Bresow. Brest 2. Bresse. Brinck. Lut. Briscow. Gr. Briscow. Brisen 2. Brissow. Brock. Brode. Brodersdorp. Broeck. Broezem. Broitzen. Brügge. Bruggencroge. Brumkosen. Brunckow. Brunekendorp. Brunn. Brunne. Brunnecken. Brunow 2. Brunsberg. Brunsdorp. Brunsfort. Brunske. Brunsow 3. Brusenfelde. Bruskevitz, Brutze. G. Bubkevitz. L. Bubkevitz. Bublitz. Buchow. Buckevin. Bucow Dudesch. Buddenhagen. Buddenmöhlen. Budel. Budendorf. Budow. Bugenhage. Bugenhagen. Büggerow. Buggevitz. Buggow 3. Buker. Bukow 2. Wendisch Bukow. Bukowische Sehe. Bulgerin. Bulitz. Bullen: wmkel. Bunnevitz. Bunsevitz. Gr. Bunsow. Lut. Bunsow. Burckevitz. Burckow. Burnevitz. Burow 3. Burscow. De-bursse. Bursow. Burtzlaff. Busch möhlen. Buschvitz. Buse 2. Büskenhagen. Busker. Buslar 2. Büsow. Bussentin. Bussewitz 2. Bussow. Bussow 4. Butow. Butow. Butowische Sehe. Butscow. Butzke.

C.

Cadow. Cagenow. Calessen-molen. Calin. Calman. Caln. Calow. Calpin. Camelow. Camineke. Cammin. Camminsche Boddem. Campitz. Campe. Camper. Camse. Canckelvitz. Canckelvitz. Candelin. Cannin. Canten. Canterick. Cape. Cappelle 3. Caprower Sehe. Carbow. Carelpo. Carlitz. Carmin. Carnitz. Carow 2. Carstnitz. Carthus. Cartlow 4. Cartzin 2. Carven. Carvin 2. Carvitz. Casckow. Cascow. Caseborch. Caseborgische Heid. Casemiersborg. Casemirshoff. Casnevitz 3. Casow. Caspin. Casshagen. Casskow. Catcow. Catelvitz. Caten Damerow. Catrinen holtz. Catzcker fl. Catzcow. Catzin. Cavelwisch. Cazow. Celesine. Ceremin. Certlow. Cevitz. Chantz. Chartz. Chemnitz. Chilow. Chinow. Chinow. Chleven. Chloste. Chlove. Chotse. Chotzmow. Chowet. Chromkow. Chust. Chutlow. Chwesdorp. Cilmitz. Cimbow. Cimmelin. Cimmendars. Cimmerhusen. Cinentelvitz. Cingel. Circevitz 3. Circhow 2. Circk See, Circkevitz. Circow 2. Cirmoisel. Cis. Cismer. Citen. Cittevitz. Citzemin. Citznive. Citzow. Citzvitz. Cladow. Clae. Clannin 2. Clatzen. Clatzow 2. Clausdorp 2. Claushagen. Clawshagen. Clebow. Cleest. Clemes. Clemme. Clemmin. Clempenow. Clempenowische werder. Clempin 2. Clenen Gluschen. Clentze. Clentzin. Clessenske. Clessin. Clevenow. Clingenbeke. Clissendorp. Clite. Clocksin 2. Cloppenhagen. Clotz. Clotzin. Clounitz. Clucken. Cluckow 3. Cluis 2. Clune. Cluntz. Cluntz. Cluptow. Clusdam. Cluse. Cluss. Clutow. Clutz. Clutze. Clutzow. Clutzowische mohlen. Cnackschemöhle. Cnacksehe. Cnacksee. Cnepelie. Cnieke. Codran. Colbelke. Colberg. Colbergische Wald. Colbyzow. Col-

latz. Colpin 2. Coltow 4. Nien Coltzglow. Coltzin 2. Coltzow. Colzow. Gr. Comesow. Lut. Comesow. Camesow. Cone ander Straten. Conedorp. Coningswerder. Conkow. Conow. Conrow 2. Contersin. Copan. Copens. Coplin. Copnitz. Copnow. Copriven. Corbhoff. Groten Cordeshagen. Cordeshagen 2. Corendorp. Corlasin. Corlin 2. Correntin. Corstnitz. L. Cortshagen. Cortzin. Cosakes. Cose. Coselitz 2. Coserow. Cosnwalg. Cossin. Cosslin. Costernitz 2. Cosvantz 2. Cotlow. Cottow. Cowalck. Craatz. Cracow 2. Cradis. Craen. Crakevitz. Crambow. Crammentz. Crammonsdorp. Crampe 3. Crampel flu. Crampow. Cramvis. Cramvitz. Crange. Crangen. Cransevitz. Crantzin. Crassin. L. Crassin. Cratz. Cratze. Cratzke. Creckow. Crecksee. Creitlow. Creitzke. Crejencroge. Cremerwinckel: Cremmin. Crenitzow. Crentzhoff. Crepitz. Crepsow. Cretemin. Crimvitz. Crincke. L. Crine. Gr. Crine. Crine 2. Crineke. Crisow. Crivaen. Cromerbroeck. Cromwater fluvius. Cronnevitz. Crosdorp. Croselin 2. Crosnow. Crossdorp. Croswick. Crowlow. Crucow 3. Crukenbeke. Crumhagen. Crumkevitz. Crummensee. Crummin. Crusmanshagen. Crussin. Crussow. Crutzen. Crutzmeshagen. Cubisser boddem. Cubissezvehr. Cublitz. Cuckevitz. Cuckow. Cudsow. Cuesow. Cugelvitz. Cukow. Culntz. Culsow. Cultzow. Cumin. Cummerow 4. Cummerowisch See. Cumto. Cunsow 2. Curow 3. Cusser. Cusserow. Cussow. Custrow. Cutelvitz. Cutze. Nien Cutzglow. Cutzow. Cygnitz.

# D.

Daber 2. Dabercow. Dabercow. Wosten Dabercow. Groten Dabercow. Dabern. Dabis. Dabritz. Dadow. Dalen. Dallentin 2. Dalmeritz. Dalow. Dam. Dambecke. Dame lacus. Damen. Damercow 3. Damerfitz. Damerow 5. Wustlaffs Damerow. Ol. Damerow. N. Damerow. Damertow. Dames 2. Dames dorp. Dames fluv. Dameshagen. Dames dorp. Damezow. Damezow. Damgarden. Damgarten. Damme. Dammen. Damnitz 2. Dampen. Damsche Sehe. Dannenberg. Danscroge. Darbel. Darbelade. Dargaske. Darge. Dargebans. Dargelin. Dargen. Dargerese. Dargeser. Dargesloff. Dargitz. Dargsow. Dargun. Darkow. Darsban. Darse. Darsentin. Darser ort. Darsevitz. Darskevitz. Darsin 4. Darsow 3. Der Darss. Dartz 2. Darvene. Darwitz. Dashaus. Daskow. Dassow. Datcow. Datnie diep. L. Datzow. G. Datzow. Dedlin. Deep. Deerskevitz. Deerskow. Deersow. Degow. Delan. Deltzow. Demmenitz. Demmincke. Demmin. Dendorp. Denholm (octp.). Dennin. Densin. Depenbrocke. Deperske fluvius. Derbneg. Dersecow. Dersentin. Desse. Dethmershagen. De Tine. Detmersdorp. Deuske lacus. Devarnow (octp.). Deven. Deverese. Devin. Dewichow. Dewitz. De Dick. Dirickshagen. Distkenhagen. Portus Divenow. Gr. Divenow. L. Divenow. Divitz. Dobbekvitz. Dobberpoel 3.

Dobell. Dodelach. Doemsow. Dohar. Doitin. Dolge 2. Dolge lac. Dolgelin. Dolgemose. Dolgen. Dolgenow. Dolitz. Dolkevitz. Domervitz. Donnieshagen. Donnige. Donrie. Doppelsdorp. Dornhave. Dorow. Dorow. Dorphagen. Dortichmorgen. Dousin. Dowesberg. Dowsewitz fluv. Draheim. Dramburg. Dramendorp. Drammin. Drannewitz. Dranske 3. Drechow. Drenow 2. Dresevitz. Dresow. Drewesevitz. Drewolck. Drollenhagen. Drowsdow 3. Drowse. Drowsevitz. Drowslow. Dubbertech. Dubbitz. Ol. Dubzow. G. Dubzow. Dubzow. Groten Dubzow. Lut: Dubzow. Dudendorp. Dudesch Bucow. Düdesch Versin. Dudosch. Plassow. Düdsche Calübe. Düdschen Damnitz. Duggerow. Dukow. Dumerkevitz. Dumgnevis. Dummatel. Dummercow. Dumrade. Dumrese. Dumzyn. Duncker. Dunnekevitz. Dunow. Dunsevitz. Dunnow. Duns. Durckow. Dussevitz 2. Dussin. Düsterbecke. Dütsche Castnitz. Duvenbeke (p.). Duvels dorp. Duvendick. Duviger.

# E.

Eefir. Echeid. Eckersberg. Eckholt. Eiersberg. Eik. Eikenberg. Eikhorst. Eixen. Elbershagen. Eldena. Eldenow. Ellerholtz. Elmenhorst. Emkendorp. Endige. Engelswach. Ernsthoff. Eskenow. Eskenrie. Evenberg. Exin Bollin. Exow.

#### F.

Facksche. Facobsdorp. Falckenberge. Falckenborch. Falckenborg. Falckendorp. Falckenbagen 2. Falken-berg 2. Falkenborch. Falkenwold. Fanckendorp. Fannevitz. Lut. Fannevitz. Groten Fannevitz. Fanow. Farchnow. Farenwolde. Fargow. Farmen. Farnitz. Fartzow. Fasenitz flu. Fashagen 2. Fassin. Fatzow. Ferckevitz. Ferkow. Feseritz. Feskendorp. Fesicow. Fichel. Fiddechowisch Scheferei. Fiddeckow. Filsow. Finckenthal. Fische. Fischerende. Flackenheide. Flederborn. Flakensehe. Flemens dorp. Fleteenstein. Flotow. Fons 2. Fons Inae. Forcken beke. Forstensehe. Forwerck. Forwerck. Fransborg. Frantzen. Frawdenberg. Freheide. Fredelandt. Frederichs scheffereie. Fresen 2. Fresenbrok. Fresendorp. Fresen ort 2. Freste. Fretcow. Fretz. Friensten. Frienwolde. Friscow. Frissow. Frist 2. Fritrichswald. Fritzow. Frochen: mol. Fruwendorp 2. Fülendorp. Fulen Rostock. Fulensehe. Funckenhagen. Funckern frest. Furenholtz. Fyenack Peterment Son Rector

#### G.

Gachlin. Gaddentow. Gaddin. Gagern. Gagetzow. Galebeke. Galenbecke. Galenbeke. Gallenzow. Galow. Galowsehe Scheferei. Galpinsche Flete. Gandelin. Gans. G. Gansen. Gr. Gansen. Lut. Gansen. Ganskevitz. Ganskow 3. Laco Gantstede. Garberow 2. Garchkevitz. Garchlin 2. Garde. Garden. G.

Garden. Gardesche Sehe. Garmin 2. Garow. Garscho-vet. Gartz 5. Gartzgar. Garves. Gatow. Gatzcow. Gawart. Gazenitz. Gedde. Gehren. Gellasen. Gellentzow. Gellin 2. Gemikow. Genskow. Gerbin. Gerdshagen. Gerfslow. Gerskow. Gerwin 2. Geser. Gesow. Gr. Gestin. Gewesdorp. Gibbin. Gibentzin. Giglitz. Groten Ghischen Bep. Gluschen. Gilm. Gingst. Ginow. Gisbitz. Gisendorp. Giskenhagen. Giskow 2. Glambeke lacus 2. Glambeke. Glans. Glasehutte. Glashagen. Glasow 2. Glebitz. Glesis. Glin. Glina lacus. Glineke 2. Old. Glineke. Glinecke. Gliscow. Glissen. Glistke. Gloddow 2. Glode. Glofze. Glonnevitz. Glotkow. Glotzin. Glowitz. Gluskow. Glutzke. Gnadenhus. Gnageland. Gnaskow. Gneusin. Gnevzin. Gnewicow. L. Gnewin. Gr. Gnewin. Gnewizow. Gnis. Gnoyen. Godersdorp. Goeden. Goercke. Goerbent. Goerke 4. Goern 4. Goertzke. L. Goglow. Gr. Goglow. Goien. Golchen. Goldbecke. Goldbeke. Goldevitz. Goldtbrech. Gollenberg. Gollendin. Gollentzin. Golnew. Goltbeke fluv. Golt hagen. Goltze. O. Goltzglow. Goltzow 2. Gorcow. Gorieshagen. Gor:men. Gorms. Gorow. Gorries dorp. Gertzendorp. Gosebring (ocr.). Gosenhave. Gostlow. Gotenitz. Gotkenhagen. Gotschow. Gotzlaff. Gotzlow. Gotznow. Gotzeweken. Gowe flu. Gowelin. Gowidel. Grabbuntz. Grabis. Grabitzke. Grabo flu. Fons Grabo. Grabow 6. G. Grael. L. Grael. Grambow 3. Grammentin. Grammendorp. Grammentz. Grammin 2. Grandeshagen. Granoow. Gransebite. Granskendorp. Granskevitz. Grantitz. Grants. Grantzin 3. Grantzow 3. Granzow. O. Grapow. N. Grapow. Grapsow. Grascrug. Graseberg Iekeritz (03epo). Grasse. Grellenherge. Gribbenitz. Gribbenow. Cribow. Grieben. Griffenberg. Griffenhagen. Grigal. Grimme 2. Grin. Gripswalde, Griskow 3. Gristkow. Gristow 2. Gronehoff. Gronenberg. Gronhoff. Gronow 3. Gronowervitz. Grosow. Grossin. Grotendorp. Grotenhage. Grotevitte. Grubenhagen. L. Grubno. G. Grubno. Grummentz. Grumsdorf. Grumskow. Grunart. Grunhagen. Grupenhagen. Grushow. Grussow 2. Grutcule. Grutkow. Gruwel. Gryphiswaldisch Oie (остр.) Guddentin. Gudenhagen. Gudentin. Gudesweg. Gudose. Gultin. Gultze 2. Gultzow 2. Gumbin. Gummellin. Gummenitz. Gummin 2. Gunse. Gunthersberg. Gurtitz. Guselitz. Gunsin. Gust 2. Gustebin. Gustelits. Gustemde. Gustin. Groten Gustin 2. L. Gustin 2. Gustlafshagen. Gustmin. Gustow 2. Gustrowenhave. Gutevitz. Gutfick. Gutzcow. Gützkow. L. Gutzmerow. Gr. Gutzmerow. Gutzmin. Gwetzin. Gwisen. Gysorcky. Gystelitz.

# П.

Haffhusen. Hagen 8. G. Hagen. L. Hagen. Hagendorp. Hagenerwick. Hagenow. Hagenwalde. Hamelstall 2. De Hamer. Hamer 5. Hannekenhagen. Hanenkamp. Hannekenhagen. Hansfeld. Hans hagen 2. Harmenshagen. Haselborg. Haselow. Hasen-

fier. Hasselbusch. Hassendorp. Haus Demmin. Heffeldt. Heid. Heidbreken. Heide. Heiderug 2. Heidhunss. Heidken. Heidkrug. Heidman. Heidmöhlen. Heinholt. Heithoff. Helle. L. Helle. G. Helle. Helmshagen. Helpe. Helpte. Hennekenhagen. Hermensdorff. Hermensdorp. Hermenshagen 2. Herske. Hertzberg. Hertzfelde. Hiddensehe. Hiendorp. Hillebrandshagen. Hindenborg. Hinricksdorff. Hinricksdorp. Hinrickshagen 4. Hinschendorp. Hirtenkaten. Hochwiderberg. Hoffthogline. Hogeborne. Hogebrugge. Hogebrugsche Molen. Hogencroge. Hogemöhle. Hogenbernikow. Hogenbützow. Hogendorp. Hogenfelde 3. Hogenholt. Hogengrape. Hogenmüker. Hogensadel. Hogensehe. Hogenstein. Hogenwahrde. Hogenzalckow. Hoikenberg. Hoikendorp. Hoikenhagen. Holckewese. Hollendorp. Holm. Holtdorp. Holtkate. Honerheid. Horst 4. L. Horst. Gr. Horst. Hove. Hugelsdorp. Hukeshoff. Hungerdorp. Hupeshoff. Hussin. Hutte.

I.

Iablitz. Iacobsdorff 3. Iacobshagen. Iager 2. Iagow. Iallin. Iamecow. Iamen. Iamesche Sehe. Iamzow. Ianickow. Iannevitz. Iappentzin. Iapperzow. Iarchow. Iarchen. Iarckevitz. Iarenbow. Iasde. Iasdow. Iasdow. Iasenick. Iasenitz. Iasmunt. Iassonike. Iassow. Iassow. Iassuncke. Iastrow. Iatzel. Iatzen. Ieglitz. Gr. Iellen. Olden Iellen. Iescritz 2. Ihenenborg. Gr. Ihne fluvius. Cl. Ihne fluv. Fuhle Ihne fluvius. Iirsecow. Ilenfelt. Im. Broke. Imdepe. Ioden. möhle. Iohaneshof. Iorrensdorp. Isingen. Iuchow. Iulitz. Iunfern See. S. Iurgen. Iven.

#### K.

Kabelsdorp. Kagendorp. Kakow. Kalckevitz. Kalen. Kalnissen. Kamits. Kamitz. Kampe. Kamse. 'Kamzow. Kankenberg. Kannenberg. Kantereke. Karbow. Karnemin. Karnkewitz. Karsenborch. Kaskenhagen. Kassenbom. De Katze. Katzow. Kawantz. Kaystine Mohl. Kaystiniche puel. Kazenow. Kedingshagen. Keiseritz. Kemes. Kemeshagen. Kemes sylva et lacus. Kempendorp. Kempinekenberg. Kennebackenhagen. Kentz. Kentzelin. Kerberg. Kerberge. Kerckbagendorp. Kerckdorp. Nien Kercke. Kerckenhagen. Kerckow 3. Kesow 2. Kessin. Kestine. Kickut. Kiez. Kikow. Kindeshagen. Kinov. Gr. Kisow. L. Kisow. Kissin. Kissow. Kitrerow. Kitzcke. Kiwitz möhlen. Kleberhoff. Klockenhagen. Kloster. Klucsevitz. Knorrendorp. Kobelshagen. Koblent. Koesel. Koikenhagen. Koitkenhagen. Kolbatz. Koldehof. Kolehoff. Konitz, Könnigsberg, Konow, Barn, Konow, Konow vor der Baen. Koper molen. Kopitz. Korckenhagen. Korckewitz. Korfwerder. Korn: Möhlen. Kortenhagen. Kosenow. Koske. Kosoge. Kosserow. Kottop. Kowal. Kowale. Kreckow. Krensow. L. Kubbelcow. G. Kubbelkow. Kuckes-möhlen. Kuckevitz. Kucksmöhlen. Kuckuck. Kuddow. Lut: Kuddow. Kuddowischmolen. Kukan.

Kukelow. Kukenhagen. Kulenhagen. Kuler ort. Kulo. Kummerow 2. Kümrow. Kunast. Kunesse. Kuperdorp. Kussin. L. Küssow. Gr. Küssow. Kyncow.

# L.

Laapsdorp. Laaske 2. Labbune. Labentz 2. Labes. Labomels. Labusow. Laddin. Ladebade. Ladentin. Lankevitz. Lanchow. Lanchow. Lanckavel. Lancke 5. Lanckow. Landave. Landscron. Landze. Langebose. Langen. Langendorp 3. Langenfelde. Langenhagen 3. Lanke. Lankevitz. Lanske. Lantgrabe. Lantow 2. Lantzke. Lapitz. Lasbeke. Lase. De Laso. Lasou. Lassan. Lassene 2. Lassenske. Lassentin 3. Lassoncke. G. Latske. L. Latske. Latzke 2. Lavenitz. Laudmanshagen. Lebbin 2. Lebbun. Lebbune. Leben. Lebentzin. Lebesche See. Lebine. Lecow. Lecsin. Leesten. Legensdorp. Legerdorp. Leine. L. Leistkow. G. Leistkow. Lekow 3. Lelckendorp. Lemhagen. Lendershagen. Lensin. Lenskow. Lentz. Lepelow. Lepoltz. Leppin 2. Leppinsche Scheferei. Lertz. Lese. Leslin. Lesow. Lestin. Lüt Lestkow. Lestnow. Lettenin. Levelose fl. Levenhagen. Levenow. Levenow. Levenowencruge. Levezow. Levin. Levitzow. Libbenne. Libits. Libitz lacus. Libnitz. Libzow. Liddow. Linde 5. De Linde. Lindeberg. Gr. Lindenbusch. L. Lindenbusch. Lindow 3. Linecke. Lineke 2. Linow. Linskow. Linsse. Lintz. Lintzen. Lipe 4. Lipegorre. Lipen. Lipen lacus. Lippene. Lips. Liscow. Liscower ort. Lisnitz. Lisno. Lissen. Lissenhage. Lite. Litzow. Litzowische Fehr. Lobbe. Lobbin. Lobehin. Lobnitz. Lochenzin. Lockenitz. Loest. Löetz. Loider. Loiow. Loissen. Loitz 2. Loitzin. Lökenitz. Lonnevitz. Lopnow. Lopsentin. Lossin 3. Lottin. Louwenborch. Lowen. Lowitz. De Lubbe-Bugort. Lubbegust. Lubbemin. Lubbenow. Lubbersdorp. Lubbetow. Lubbetzitz. Lubbezin. Lubcow. Lübcow. Lubechow. Nien Lubeck. Lubecker ort. Lubeutz. De Lubichow. Lubkevitz. Lubow 3. L. Lubtow. Gr. Lubtow. Lubtow 2. Lubtzitz. Lubzow 3. Luchte. Gr. Luckow. Luckow. Ludershagen 2. Ludershoff. Ludwigsborg. Luggevise. Lugwin. Luhschmolen. Luiborg. Lujerhoff. L. Lukow. Gr. Lukow. Lukow 2. Lullemin 2. Lullevitz. Lulsdorp. Lupetow. Lupo fluvius. Lupofske lacus. Lupow 3. Lupse. Lusckow. Luscow. Luscow. Luscow. Lusentitz. Lussevitz. Lussow. Lusterbur.' Lutkehagen. Lutkenhagen 2. Lutkevitz 2. Luttebuk. Lutzke. Lyn.

### M:

Machelin. Groten Machmin. Machmin. Madui Lacus. Makevitz. Malchin. Malchow. Malckevitz. Mallenzin. Mallin. Mallow. Malmeritz. Malsehitz. Maltow. Maltzdorp. Malvin. Manckevitz. Mandelatze. Mandelcke. Mandelkow. Manhagen. Manevitz. Manow. Manskerkroge. Mantcow. Mantzlin. Marchwartz möhlen. Marensehe. Marienfelt. Marienthael. Marien-

thron. Marienwerder. Marin. Marlow. Marpshagen. Marsdorp. Marsin 2. Marsow. Martensdorp. Martenshagen 2. Martentin. Martow. Marvitz. Mascow 3. Masgeren. Masselvitz. Massin. Massow 3. Matgow. Medenicke. Mederow. Medevitz. Medevitz. Medow 2. Mege. Mehlen. Meierhoff. Mellen. Mellentin 2. S. Mellentz. Menckin. Menseritz. L. Merchow. G. Merchow. Mescow. Mesekenhagen. Meselcow. Mesiger. Mesow. Messentin. Metelkow. G. Metelkow. Metzow. Mewege. Meysicow Lacus. Michelsdorp. Mickerow. Milchow. Millienhagen. Milsow. Milstrow. Minnevitz. Minten. Misdow. Misdrogen. Mistelitz. Mochentin. Mocrate. Moddersin. Moderow. Mohle 4. Möhlen. Grote Möhlen. Lut: Möhlen. Gr. Moiken. Moikow. Moistelitz. Moistelvitz. Moistes. Moitzlin. Moizow. Moker. L. Mokerow. Molckentin. Mole 23. Molen 14. N. Molen. Molenbecke. Molin. Mollen 3. Mollenhagen. Mollin. Möln. Molnhof. Molscow. Molscow fluv. Molstow 2. Moltmolen. Moltzaen. Moltzow. Monchow. Monckeberg. Monckedorp. Monkebode. Monkedorp. Monkegraven. Monkegudt. Monnekeholt. Monnekevitz. Morats. Morchin. Mordorp. Morgenisse. Morgenstern. Morgow. Moringen. Morlin. Morsalle. Morsincke. Mosdorp. Motzow. Mouratz. Mückse. Muckske. Muddel. Muddelmow. Muddelnow. Mudderow. Muddersin. Mudel fluvius. Müggenborch. Muggenborg. Muggenhole. Muggenzie. Muggenwolt. Muhl 3. Mulendorf. Mulendorp. Mulskenhagen. Multrin. Multzow. Munde 2. Mundersin. Murckevitz 2. Murcow. Musgerin. Musse. Mussentin. Mussow. Mustis. Muth. Mutrnow. Muttrin. Mutzeborch. Mutzelborh. Mutzkow.

#### N.

Nadatz. Nadersin. Nadrense. Nahusen. Nardevitz. Nassineke. Nassow. Nastow. Natzmersdorp. Nateheid. Natelvitz. Natmershagen. Navin. Navitz. Nazente. Nebantzin. Neberg. Neblin. Necla. Neclatz. Neclens. Neddelin. Nedden Retz. Nedderhagen. Nedel. Nedelitz. Nedemin. Neemin. Neerdin. Nefe. Negatz. Negenlin. Negrip. Nelepe. Nellin. Nemer. Lut: Nemerow. Gr. Nemerow. Nemitz 3. Nemezin. Nepnow. Neppermin. Neperwese. Neppotzlitz. Nepsin. Neresse. Neringen. Nesnachow. Nesochow. Nessin. Netin. Neugarten. Neugarten. Nevelingsborg. Neven. Neverow. Newerin. Newzitz. Nezebans. Nezebant. Niderzadel. Nienhaue. Niehoff 12. Nienkamp. Niemarck. Niemöhlen 2. Niemohln. Niemolen 4. Nienballi. Nienbels. Nienbuckow. Niencroge. Niendorf. Niendorp 19. Nienfelt. Nienhagen 5. Nienhausen. Nienhave 2. Nienhof. Nienkalend. Nienkercke 3. Nienkercken 2. Nienkerkische Sehe. Nienkroge. Nienwerpen. Nienwater. Nigas. Nikor. Niltz. Niltzow. Ninckow. Ninhoff. Nipars. Nippeglantz. Ni: Rese. Nisdorp. Nitmero. Nitzkow. Nitznow. Nobbin. Nobishagen. Nommin. Nonnendorp. Norinbergk. Noskow 2. Nossendorp. Nossevitz. Lut. Nossin. Nossin. Nothhagen. Nowlin. Nozebantz. Nudas. Nunensehe. Nutzcow. Nutzlaff. Nutzlin.

0.

Obbelvitz. Obels. Oddon. Odera fluvius. Oie (octp.). Oie. Oldeborg. Oldemöhle. Oldenbansin. Oldenbels. Oldenborg. Olden besin. Oldenbuckow. Olden Cutzglow. Oldendorp. Oldengraven. Oldenhagen 3. Oldenhoff. Oldenkalen. Oldenkamp. Oldenstet. Olden Swatsin. Oldenwedel. Oldenwerpen. Olden Wigshagen. Oldenwillershagen. Olde Sloss. Oldestal. Oldevehr. Olde wal. Oleborg. Ole Deep. Ol: Sesee. Ol. vehr. Onrose. Osten. Ouscken. Oustin. Ovelgunne 2. Ovelwicke. Overhagen.

P.

Packelente. Padderow. Pael. Pagenhoppe. Pagenort (ocrp.) Paist. Palmsin. Palow. Paltzevitz. Grot Pa-Pagonske. moiseke. Lut: Pamoiske. L. Panckemin. G. Panckemin. Panckendorp. Panckow. Panin. Pannekow 3. Panckemin. Pannikel. Panin. Panninsche See. Pansevitz. Pansin. Panskow. Pansow. Pantelitz 2. Pantow. Papenbeke (p.). Papendorp. Papendorp. Papenhagen. Papentzin. Papirmöhlen. Papirmolen 3. L. Paraw. Parchow 2. Pargow. Parnow. G. Parow. Parpart. Parpatz. Parrassen. Parsanske. Parsante fluv. Parsenow. Passentin. Passewalck. Passow. 3. Pastlow. Pastis. Patschen. Patzke 3. Patzker möhlen. Pawelsdorp. Pebrow. Peggels. Peglow. Pelsin. Pencun. Pene fluv. Penemoinde. Pentin. Pentzin 2. Pentzlin. Perlin. L. Perlin. Gr. Perlin. Perlow. Perselin. Petercow. Peteroise. Petersdorp. Petershagen 3. Petershagen. Petzkow. Petznick. Petzow. S. Pigelsberg. Pilleborg. Pinnow 6. Pipenhagen. Piritz. Pirristow. Pitzenlin. Pitzerwitz. Old. Plaantz. N. Plaantz. Placksehe. Plantcow. L. Plene. Olden Plene. Pleslin. Plite-Plastcow. Plate. nitz. Plochrade. Plogentin. Plogshagen. Plone fl. Plontzich. Plossin. Plotze. Plotzke. Ploven. Pluggentin. Plumendorp. Plutow. Pobantz. G. Poblat. L. Poblat. Poblatz. Pobzow. Pobzowische moblen. Podel 2. Podewal. Podewels. Podias lacus. Poding. Podingsche Berge. Poeseritz. Poggelow. Poggendorp. Poggenhave. Poggenpole. Poggentin. Pogonske. Poitsow. Polbitz. Polchow 4. Politz. Politzen. Polmin. Polnow. Polpevitz. Poltzin 2. Poltzinische buche. Poltzinische mühl. Poltzow. Pomerens dorff. Ponstorp. Pontz. Lut. Poplow. Gr. Poplow. Poplowische buch. Poppelvitz. Poppelvitz. Poppendorp. Poppenhagen. Poppensin. Poppow. Pors. Posewolt. Potterhagen. Potzarn. Povrellen. Prebbentow. Prechel. Preest. Preetz. Preetzig. Prelang. Premsloff. Premmedow. Prentzlow. Prero. Presentze. Pressow. Pretmin. Pretmow. Pretwisch. Pretz. Pretzenitz. Pribberhow. Gans. Pribbernow. Pribcow. Pribnow. Pribro. Pribrodische Wedde. Pribslaff. Pribsleve. Priddargen. Prilup 2. Primen. Primüsen. Priskow. Prismarck. Prisser. Pristke. Pristow. Priswalck. L. Priswolck. G. Priswolck. Prittersche Heid. Pritter. Prittersch Boddem (octp.). Pritzlow. Pritzmow. Probusdorp. Prockhusen. Prollewitz. Prone. Pronerwyck. Prosnitz. Prossou. Clenen Prosunck. Grot. Prosunck. Prsewose. Pruchten. Prullevitz. Prummolste. Prusdorp. Prusen. Prust. Prutmanshagen. Prütze. Ptonin. Publatz. Dudesehe Puddeger. Puddeglaische Heid. Puddemin. Puddevitz. Pudenske. Hogen Pudger. Pudgla. L. Puggerow. Gr. Puggerow. Pulitz. Pumlow. Pumtow. Pusdorp. Pusitz. Pus Jarsen. Pusseken. Pussermin. Pustkow. Pustmin. Pustow 3. Putenitz. Putbus. Putgarten. Putte. Putzeda. Pyrow. A. Andread Andread Andread Andread Contents.

# Q.

Quadenschonefeld. Quadsow. Quakenburg. Quarkenborg. Quasendorp. Quastenberg. Quentin. L. Quesdow. Gr. Quesdow. Quessin. Quidselaser ort. Quifsin. Quilitz. Quilow. Quisbenow. Quisrow. Quitselase. Quitzerow. Quoltitz.

#### R.

Rabbun. Rabenhagen. Rabenhorst. Raddatz. Raddow L. Raddu flu. Raddui. fl. Raddun, Raddauske. Raddawke. Radehass. Radekow. Raden. Radevitz. Radlow. Raeff. Raff (ocrp.) Rai. Rakow ol. Rakow L. Ralow olim arx ducalis. Ralswick. Rambin. Rambin L. Rambin Groten. Rambow 3. Ramclow 2. Ramelsberg. Rammin. Ramzow. Randow fluv. Rannefelt. Rankevitz. Rantzow. Rappin. Rarvin. Rassower Strom, Ratebur. Rateiken. Ratnevitz. Rattai. Ratzebur. Ratzoch. Raval. Ravenhorst 2. Ravenstein. Rawinckel. Rebelin. Rechberg. Rechow. Rechsin. Reckow. Reckow Lutken. Recow Gr. Recow 4. Recsow. Redchow. Reddelin. Reddevisch over. Reddevise. Reddis. Reddow. Redentin. Redevitz. Redezanck. Redigsdorp. Redlin 2. Redstow 2. Rega fluvius. Rege fluvi. Regenwolde. Reheberg. Rehefeld. Reichenbach. Reidlevitz. Reierholtz. Reier möhle. Reinberg. Reineberg. Reineckenhagen. Reinefeld 2. Reinekendorp. Reinewater. Reinnickendorp. Gr. Rekenitz fluvius. Rekentin. Rekevitz. Rekewitz. Rekit. Rekitken Gr. Rekitken L. Rellin. Relsow. Reltzin. Remlin. Rempelin. Renekendorp. Lut. Renschow. Rentsin. Rentz 2. Rentzin. Repekow. Repenow. Reppeli. Reppelin. Resin. Resse. Retelisse. Retelkow. Retkevitz. Retz. 2. Retznow Lütck. Retzow. Reudin. Revecolmons. Revenow. Rewitz. Rezow. Ribcartz. Ribenke. Ribitz 2. Ribnitz. Richtenberg. Rimesch (ocrp.) Riscow Groten. Riscow Lüteken. Risnow. Ristow 4. Ritsow. Ritzenhagen. Ritzke. Robe. Robelow. Roblancke, Robus. Rochenberg. Rochow. Rocow. Rode Scheferei. Rodeflet. Rodehus. Rode möhle. Rodemolen. Roden Clempenow. Rodenfir. Rodenhuse. Rodenkerck. Rodenscruge. Roeckhorst. Roelsdorp. Roerborg. Roerke. Roggatz. Roggezow. Roggow 6. Roglow. Rogsow Rohr. Roidin. Rolofshagen. Roman. Rome. Romske. Ronnekendorp. Rosarn. Roschitz. Roscow. Rosegar. Rosemazow. Rosenfeld 2. Rosenfelde. Rosenfelt. Rosengard. Rosenhagen. Rosenow 3. Rosenthal. Roslasin. Rosow 2. Rossentin. Rossin. Rossow. Rostin. Nien Rostock. Rotten. Rottow. Rotznow Rove. Rove. Roven. Rubbenow. Rubckow. Rubenow. Rübes. Ruden Insula. Rudensdorp. Ruffe. Rugarten. Rugehoff. Rugenwalde. Rullevitz. Rulow. Rummelsborch. Rumpke. Runow 5. Runtz. Rupen. Ruppin. Rusbertow. Ruschemolen. Ruschende-Born. Ruse. Rushagen. Ruskevitz. Ruspernow. Russenfeld. Russevase. Russevase. Rustke. Rustorholtz. Rustow. Rutzenhagen 2. Rutznow. Rutzow.

S.

Gr. Saarnow: Lut. Saaspe. Gr. Saaspe. Saben. Sabes. Sabesow. Sabitz. Gr. Sabow. L. Sabow. Sabow. Sacharin. Sachow. Sackmolen. Sadelkow. Sadelow. Sadelsberg. Sadow. Saes. Sagard. Sagaritz. Sagarke. Sager 2. Sageritz. Sakesin. Salchow. Sale. Sallentin. Sallesitz. Salmow. Salow. Saltzig. Samborst. Samerow. Samervelt. Sammentin. Sammerow. Sammin. Sampel fl. Sampelhagen. Samtens. Sandershagen. Sanck. Sandow. Sansebur. Sanskow. Sanskow. Sanssee. Santort. L. Sapelin. Gr. Saplin. Sarben. Sarenzin. Sargelitzer holtz. Sargelow. L. Sarne. Sarnekow. Sarnevitz. Sarnewantz. Sarnow 3. Sarow 3. Sarpsk. Sarpske Sehe. Sarrendorp. Sarrentin 2. Sarrentzin 3. Sartin. Sassen. Sassenborch 2. Sassenhagen. Sassin. Sassins. Gr. Sastrow. Lut. Sastrow. Satow 2. Sattin. Sattun. Lut. Satzpe. Saviat. Sawercow. Saxow. Scalon. Schabo. Schaddin. Schadenhagen. Schalensee. Schanow. Schaprode. Schargow. Scharnitz. Schefereï 16. Schefereie 5. Schefereïi. Scheferi 2. Scheferoie. Schefferei. Schefrei 2. Schelinge. Schellin 3. Schemmervitz. Scheningen. Scherin. Scherpenort. Scherpse. Schifelbein. Schillersdorp. Schilt. Schinnechow. Schintze. Schlagen. Schlussow. Scholvin. Schonberg 2. Schönbecke. Schönebecke. Schöneberge. Schonefeld 3. Schonefeldt. Schonefelt. Schonewolde. Schonewolde 2. Schönhusen. Schonow 5. Schonwerder. Schonwold. Schonwolde 2. Schop möhle. Schorsel. Schorshow. W. Schorsow. Schorsow 2. Schottorske. Schoverniss. Schretstaken. Schubben. Schudenitz. Schulenborg. Schulenburg. Schüne. Schurow 2. Schuwenhagen. Schwetzen Scheferei. Scrubtow. Sdresow. Sebbelin. Sebbin. Gr. Seddelin. L. Sedellin. Sedel. Sedlin. Seemes. See: mohlen. Seffelin. Sefferei. Segentin. Seger. Segnick. Sehefeld 2. Sehepole. Sehls. Seidorp. Seikow. Seiten. Sekers. Selchow 2. Selen. Selesen. Seleske. Selewitz. Sellentin. Sellen. Sellesen. Selin 2.

Sellin 3. Selmitz. Seltze. Semelin. Semelow. Semmin 3. Sempin. Senssin. Sentze. Sera. Seramse, Sernegla. Serpzow. Serrin. Sessin. Sestlin. Setin. Sibersow. G. Sicker. L. Sicker. Sicker. Side. Sidenbussow. Sidow. Siggelow. Siggermogge. Siggernitz. G. Siker. L. Siker. Lut. Silber. Grot. Silber. Silcow. Gr. Silcow. L. Silcow. Silents. Silligsdorp. Silmenitz. Silnevitz. Silnow. Silsenmolen. Siltze. Simens. Simersdorp 3. Simkendorp. Simmaske. Sinslow. Sipke. Sipzewitz. Sissow. Siten. Sittekow. Siwershagen. Sladrow. Slage 2. Olde Slage. Slagekow 2. Slagensin. Slages. Slakow. Slatcow. Gr. Slatcow. L. Slatcew. Slavezow Slavin. Slavin lacus. Slawekendorp 2. Slemmentz. Slemmin. Slennin. Slenske. Slepen. Slepte. Sleutzig. Slevin. Slichte mohle. Slochow 2. Sloss. Slotcampe. Slotenitz. Slotwisch. Smacht. Smagerow. Smalwerden. Smalze. Smantevitz. Smarsow. Smatzin. Smedeshagen. Smellentin. Smentzin. Smersow. Smiltze. Smitkow. Smoisel. Smoldow 2. Smolsin. Smorow. Smuckentin. Smuggerow 2. Snatow. Snide molen 2. Sochon. Soitz: min. Solccendorp. Solckow. Solckow. Lut. Soldecow. Soldekow 2. Soldemin. Solleckendorp. Grot: Sollin. L. Sollin. Soloncke. Soltenitz. Soltin. Sommersdorp. Sonnenbergh. Sophienhoff. Sorchow 2. Sotznow. Sovenhow. Sowelincke. Sovenbom. Sowelin. Spanderhagen. Spantcow. Sparenwolde. Sparse. Specke 3. Spegedorp. Spegel. Spie. Spiker. Spikers dorp. Spindelholt. Splies dorp. Spoldershagen. Sprickelbrock. Sprissevitz. Srewen. Staffelde. Stagentin. Stag Tutt. (03.) Standemin. Stantin. Stargard. Stargardt. Stargort. Starnitz. Starrewitz. Startz 2. Stauenhagen. Stavast. Stave. Steckow. Steder. Stegelin. Steinberg. Steinfeld 2. Steinfort 2. Steinhagen. Steinmucker Steinort. Steinweer. Stekelin. Stemort. Stenborch. Stenfort. Stengow. Stenhorst. Stenhovel. Stenscke. Stenwehr. Sterbelin. Stercow 2. Sterkow. Sternin. Stephanshagen. Gr. Stepenitz. L. Stepentz. Stettin. Nien Stettin. Steven. Stevenhagen. Stevenow. Stilow. Stiusfelt. Stobe. Stockow. Stoesberg. Stoentin 2. Stoissin. Stoitze. Stolp 2. Stolpe 3. Lacuc fons Stolpe. Stolpe flu. Stolpmunde. Stoltenhagen. Stoltenberg 2. Stoltenborg. Stoltenfelt. Stoltenhagen 2. Stolterhoff. Stonnevitz. Storckow 3. Strachetvitz. Strachmin. Strachtitz. Strakevien. Stral. Stralbrode. Strammel. Stramminike. Strasburg. Strebelow. Strefelin. Stregow. Streitzke 2. Strekentin 2. Strellentin. L. Strellin. G. Strellin. Strellin. Strelovenhagen. Strelow. Stremelow. Strese. Stresen. Gr. Stresow. L. Stresow. Stresow 4. Stressow. Strete. Strickershagen 2. Strippow 2. Stritfelt. Strittense. Strittensehe. Stromsdorp. Strope sack. Strosdorp. Strotsow. Strowe. Strubenberg. Strusmansdorp. G. Stubben. L. Stubben. Stubbenborn. Stubbendorp 2. Stubbenhole. Stubbenitz, Stubben Kamer. Stubber (ocrp.) Stubeson. Studenitz. Studenitz lacus. Stunekevitz. Stuvel. Stuven. Suantow. Suchen. Suchers. Sudderitz. Suder. Sudersow. Suetzin. Suicke.

Suine. Sulckemitz. Sukow 9. Sulckenhagen. Sulendorp. Sulte 2. Sulthorst. Sultitz. Summin. Sund (p.) Nien Sunde, Sundischewische. Suosow. Surckow. Surencroge. Surrendorp. Surrentzin. Surrevitz 2. Susitz. Sussow. Sutza Willernis. Svenentzow. Svittz. Swanenbecke. Swanscke. Swant. Swante. Swantevitz. Swantihagen. Swantust, Swantze. Swantzow (93.) Swarb. Swarsow. Swartehoff. Gr. Swartow. L. Swartow. Swartow 2. Swartze Sehe. Swartzin. Swarzow. Nien Swatsin. Swedt. Swedt. Swerin. Sweslin. Swessin. Swessow. Swetzin. Swetznevitz. Swetzow. L. Swichow. G. Swichow. Swichtenberg 2. Swilup. O. Swine. Swinesche Heid. Swine hovet. Swinge. Swingemolen. Swirnitz. Swirse. Grot: Swirsen. L. Swirsen. Switzow. Swochow. Swolow. Swollin. Swore. Sycelski. Szresow.

Tadden Entzow. Tanckow 2. Tangen. Tangemitz. Tangrun. Tantow. Tampe fluv. Tarehaw. De Tarm. Tarnow. 2. Techlin. Techlubbe. Tecunow. Teich. Telkow. Tellendin. Tellin. Tempel. Tempelborch. Tempse. Temsin. Ter Chatze. Teschevitz. Teskenhave. Teskendorp. Tessin 3. Teterin. Tetznow. Themmenick. Thiergarte. Thiergarten. Thonhagen. Thom Depe. Thom Gande. Thomhagen. Thomhave 2. Thom Hovede. Thom Hoven. Thom Lupafsken. Thom Rite. Thom Rove. Thonesdorp. Thor. Thorbaben. Thor latzen. Thor Wismer. Tickfir. Tilsan. De Tin. Tissow. Titsow. L. Titzleve. G. Titzleve. Titzow. Todenhagen. Toesse. Grot Toitin. L. Toitin. Tollenseh fluv. Toltz. Tonnebur. Tonnitz. Torgelow. Tornow. Tornow. Torpin. Towenzin. Trammin. Trampe. Trantow. Trebbelin 2. Trebbin. Trebelow 2. benow. Trebshagen. Tremptow. Trent. Treptow 4. Tressentin. Tresservitte. Treten. Tribberatz. Tribbeses. Tribbevitz. Triboom. Tribssow. Tribus Triderichshagen. Trigloff. Trincke. Trinwillershagen. Tripkevitz. Tripse. Trissow. Troblin fluvius. Troch Kevitz. Troch Olden besin. Troie. Troemstow. Trumperwick. Trupe. Trutzlatz. Lut. Tuchen. Gr. Tuchen. Tuchow. Tunow. Turow 3. Turtzke. Tutow 2. Tütze. Tutzepatz. Tutzlafshagen. Twergesdorp. Twidorp. Tychow. Groten Tychow. Wendisch Tychow. 

Ubbele. Ubechel. Ublautz. Uchdorp. Uchtenhagen. Uelingsdorp. Ukelei flu. Uker fluvius. Uker Sehe. Ukerhoff. Ukermunde. Ukers. Ulenberge. Ulenborg. Ulencroge. Ulingen. Ummantz. Ummendike. Une. Ungnade. 2. Unnem. Unrow. Upadel. Upder Heyde. Upder Lind. Upost. Urkevitz. Usadel. Usedom. Uselitz.

G. Valck. L. Valckzitz. Valm 2. Vangerow. Vangersch. Vangersch Spanan. Gr. Vanrow. L. Vanrow. Vanselow. 2. Vansenitz. Varbelvitz. Varbsin. Varchland. Varchmin. Varencamp. Varenhold. Varenhop. Vargitz. Vargow. Varnkevitz. De-Varnov. Vaskevitz. Vasnevitz. Vdars. Veddin. Veiervitz. Veikevitz. Velgast. Vellin. Velstw. Ventz. Veraden. Verchen. Verchow. Verhoff. Versin 2. Vertlumen. Vielcow. Vierhoff. Vierhoff. Visdorp. Vilgelow. Der Villem. Villem lacus. Vilmenitz. Vilnow. Viltzke. Virchensin. Virei. Virevitz. Virow. Viscow. Vischen. Vischer Sehe. Viske. Vitcow. Viterese. Viterow. Vitlubbe. Vitte 4. Vittensehe. Vittrin. Vitzke. Vitzke lacus. Voddow. Vogdei. Vogdenhagen. Vogelsang 3. Vogelsdorp 2. Vogetshagen. Vogtshagen. Volckesdorp. Gr. Voldekow. Lut: Voldekow. Volkersdorp. Volskenhagen. Volskow. Voltzin. Voort. Vorbecke. Vorbent. Vorland. Vorlaren Born. Vorwerck. Vosberg. G. Vultzow. L. Vultzow. Vzetlow. Vorwerck. Vosberg. G. Vultzow. Vzetlow. Vzetlow. Vorwerck. Vosberg. G. Vultzow. Vzetlow. Vzetlow. Vzetlow. Vorwerck. Vosberg. G.

# W.

Gr. Wachelin. L. Wachlin. Wachollerhagen. Wackenin. Wagrun. Wakerow 2. Wal. Walck. Walckmole. Waldow. Wale molen. Walendow. Wallachsehe. Walsleve. Walthove. Wamelitz 2. Wampe. Wangelkow. Wangerin 3. Wangeritz. Wangerow 2. Wanthagen. Warbelow 2. Warben. Warder 2. Wardin. Wärhelow. Warlang. Warlin. Warmin. Warnekow. Warnin. Warnitz. Warnow. Warre. Warsin 2. Warsow 3. Wartckow. Wartenborg. Wartow. Wartzmin. Warvelow. Warzin. Wascow 2. Wasserkunst. Wassin. Wassow 2. Wastke. Wedage. Weggenzin. Weider. Weiken möhl. Weinberg. G. Weitcow. L. Weitkow. Weitenhagen 3. Wellimscher werder. Welsen flu. Weltzin. Gr. Weltzin (остр.) L. Weltzin (остр.) Weltzke. Wenceslaushagen. Wendisch Bukow. Wendisch Damnitz. Wendisch Plassow. Wendisch Versin. Wendische Baggendorp. Wendische möhlen. Wendischen Pudger. Wendorp 3. Wendsch Calübe. Wendsch Pribbernow. Wenthagen. Wentin. Wepkendorp. Werckrow. Werder 3. Werlant. West. Westenhagen 2. Westsvine. Wetzin. Wetznow. Wetzow. Wibboise. Wick 7. Wicksow. Wier. Wildenbrock. Wildenhagen. Wildenstall. Wildeshagen. Willemshagen. Willershagen. Willerswolde. Wilmeshagen. Wiltberg. Wineta. Wining. Wintbrabe. Wintershagen. Wintmolen. Wipkenhagen. Wipper flu. Wipperske lacus. Wirowschmolen. Wirkensin. Wischow. Wismer. Wissebu Wissebur. Wistock. Witfed. Witgow. Wittemolen. Witten. Wittenbecke. Wittenborch. Wittenborn. Wittenfelde. Wittenfeldt Wittmolen. Wittock. Witstock 3. Wittow. Wittowitsche Fehr. Witzkow. Witzmitz 2. Witzow. Wobbelkow. Wobbernin. Woblat. Wockelitz. Wodarge. Woddow. Wodechow. Woetke. Wohese. Woientin. Woitin. Woitzel. Woitzker ort. Wokenitz. Wokewitz. Wokulsche Seh. Wolbersdorp. Wolckewitz. Wolckow. Woldenitz. Woldt. Wolfeshagen. Wolfsberg. Wolfsdorp. Wolfshagen 2. Wolgast. Wolizer. Wolkelitz. Wolkenzin. Wolkewitz. Wolkow. Wollenborch. Wollin 4.

Wolmerstede 2. Wolscow. Woltckow. Woltersdorp 2. Woltershagen. Wolthoff. Woltin. Woltkow. Wondorp. Wopelin. Worow. Worte. Woserow. Wossen. Wostendorp. Wostenfeld. Wostenfeld. Wostenic. Wostentin. Wosterhusen. Wosterritz. Wosterwitz. Wotke. Wotzcow. Wrodow. Wreken. Wuckel. Wudarch. Wulferlatze. Wundschin. Wunenborg. Wunnechow. Wurcho. Wusse. Wusseke. Wusseken 5. Wussecken. Wussentin. Wussow. Wussow 5. Wusterbur. Wusterwitz 2. Wustranse. Wustrow 3. Wuttenicke. Wutzow.

### Z.

Zaarns. Zabels dorp. Zacharei. Zachelin 2. Zacherin. Zamow. Zarmsdorp. Zanow. Zarben. Zarn fl. Zarnekow 2. Zarneckow. Zarnewantz. Zarpe. Zarsens. Zarsis. Zatcow. Zatel. Zechelin. Zechendorp. Zecherin 2. Zegenhagen. Zegenheide. Zegenort. Zeitlitz. Zemmen. Zemmin. Zerene. Zernecow. Zetelvitz. Zetelwitz. Zevenowische molen. Zibetcow. Zicgelofen. Zicker. Ziegelscheine. Ziegelscheun 4. Zigelwerck. Zilchow. Zinnow. Zinselser. Zinsow. Zipnow. Zirchow. Zirsow. Zirswenske. Zisemöhlen. Zitlow. Zitze. Cen Zizon See. G. Zizon flu. Zochow 3. Zochran. Zoffen. Zooffen. Zuchen 2. Zulow Sylva. Zuntze. Zutzevitz. Zwolhoff.

Высказанное нами на стр. 184 предположение о происхождении имени Новгородскаго урочища Звъринецъ отъ Звърина Балтійскихъ Славянскихъ Поморянъ, въ значительной степени ослабляется существованиемъ урочища съ тъмъ же именемъ подъ Кіевомъ и селенія Звъринецъ верстахъ въ 12 къ югу отъ Великаго Ростова. Эти мъста, конечно, трудно относить къ колоніямъ, если они составляли быть можетъ необходимую принадлежность каждаго стараго великаго города. Тъмъ не меньше и это обстоятельство не даетъ большихъ основаній со всъмъ отрицать Звъринскую колонію въ Новгородъ.

100

and the second s

min N

# ДРЕВНЯЯ СКИОІЯ ВЪ СВОИХЪ МОГИЛАХЪ.

Кочевые разноплеменные народы, населявшіе съ незапамятныхъ временъ наши южныя и особенно приднъпровскій степи, оставили по себъ неисчислимое множество памятни-. ковъ въ могильныхъ насыпяхъ или курганахъ. Если по особенному скопленію этихъ насыпей въ извъстной мъстности мы справедливо можемъ заключать о большей или меньшей густоть древныйшаго населенія, то вы этомы отношеніи весьма примъчательно, что наибольшая населенность обозначается въ степяхъ, прилегающихъ къ знаменитымъ Дивировскимъ порогамъ. Нигдъ нельзя встрътить такого числа могиль, самой разнообразной величины и конструкціи, какъ на пространствъ, окружающемъ пороги верстъ на 200 или 300 въ квадратъ. Повидимому пороги представляли центральную містность древнійшаго кочевья степныхъ народовъ. Здъсь же Геродотъ помъщаетъ и свой скиескій Герросъ, гдъ совершались похороны скиескихъ царей. Мы не имъемъ однакожъ основаній заключать, что всв эти безчисленные курганы насыпаны однимъ какимъ либо племенемъ, напр. скинскимъ. Здёсь проходило, останавливалось и жило, много различныхъ племенъ и народовъ, которые, безъ сомивнія, также, какъ и Скины оставляли по себъ память въ могильныхъ насыпяхъ, этомъ единственномъ сооружения, какое только было возможно въ голой степи. Можетъ быть иныя изъ этихъ насыпей помнять не одно тысячельтіе даже до нашей эры.

Само собою разумѣется, что самое значительное множество степныхъ кургановъ составляетъ насыпи не очень великаго объема. Къ такимъ малымъ курганамъ мы можемъ отнести насыпи отъ 1½ арш. и до 3 и 4 арш. отвѣсной вышины. Больше всего или вѣрнѣе сказать замѣтнѣе другихъ малыхъ, встрѣчаются курганы именно въ 3 и 4 арш.

вышины, или больше или меньше. Быть можеть въ следствіе особыхъ условій степной природы, эти насыпи обыкновенно очень разложисты, такъ что ихъ поперечникъ въ 10 и 15 разъ превосходитъ меру отвесной вышины. По этой причине многія изъ нихъ, особенно очень малыя, отъ времени совсемъ изчезаютъ, соединяясь постепенно съ уровнемъ степной поверхности.

Малые курганы чаще всего попадаются группами и всегда особенно много ихъ тъснится около кургановъ средней величины.

Курганы средней величины, имъющіе вышины по отвъсу около 2-4 саж. и въ окружности около 100 саж., почти подъ своею насыпью цълое кладбище, всегда скрываютъ т. е. нъсколько гробницъ, расположенныхъ въ различномъ направленіи около одной центральной. Замъчательно, что съверный бокъ у всъхъ сколько нибудь значительныхъ кургановъ всегда круче остальныхъ и особенно южнаго, который наобороть бываеть всегда отложе. Тоже самое замъчено и въ придонскихъ курганахъ г. Леонтьевымъ 1. Конструкція курганныхъ насыпей, какъ мы упомянули, весьма различна. Курганы болве или менве значительной величины, соотвътственно этой конструкціи, носять въ народъ различныя названія, очень мътко обозначающія ихъ форму. Такъ одни называются острыми могилами, потому что имъють вершину закругленную остро и представляють вообще довольно правильный конусъ; другіе называются широкими могилами по значительной разлогости своихъ боковъ и всего корпуса; иные рябыми, когда ссыпаны двъ или три могилы рядомъ въ одну, получавшую отъ того неправильную продолговатую или кривобокую форму. Если же могила насыпана продольно и правильно, какъ бы валомъ, то ей дають название долгой могилы. Два кургана одинаковой величины, стоящіе рядомъ называются обыкновенно близницами. Могила великая — большая, могила раскопанная, значить была копана; могила злодійка-жили на ней прежде злодіи (воры, разбойники) и т. п. Не упоминаемъ названій могилъ по именамъ урочищъ, хуторовъ или мъстныхъ землевладъльцевъ и пр., даже по именамъ чабановъ или пастуховъ, которые, пася нъкогда подяв могилы стада, оставляли на намять мъсту свое прозвище, -- такихъ названій множество. На иныхъ могилахъ еще досель стоятъ каменные болваны или бабы; а въ прежнее время такія бабы стояли въроятно на весьма многихъ могилахъ, ибо нъкоторыя изъ нихъ и до сихъ поръ называются бабоватыми, хотя уже никто не помнить, чтобъ стояли на нихъ бабы. Встръчается много могилъ, меньшей величины, которыя обложены вокругь камнемъ. Есть также

пропилен, ки. IV, стр. 399.

могилы, безъ насыпи, огороженный вокругъ стойми большими камнями. Въ этомъ они сходствуютъ съ подобными же могилами, существующими въ Сибири и въ киргизкайсацкихъ степяхъ:

Большая часть степныхъ могилъ меньшей и средней величины, на сколько намъ удалось ихъ разследовать, не заключаютъ въ себе богатыхъ и особенно важныхъ гробницъ.

Мертвяки, какъ выражаются землекопы, или остовы покойниковъ очень часто были находимы безъ всякихъ вещей, за исключеніемъ простаго глинянаго горшка въ головахъ изъ самаго грубаго матеріала и самой грубой работы, заставляющей, въ иныхъ случаяхъ, предполагать, что такіе горшки тутъ-же на похоронахъ лъпились и обжигались.

Положеніе гробниць и лежащихь въ нихъ мертвяковь такъ разнообразно, что нельзя заключить о какомъ либо общемъ и неизмънномъ условіи, которое руководило бы въ этомъ отношеніи похоронами. Иные лежатъ головою на съверъ, иные на югъ, на западъ, на востокъ и даже въ направленіяхъ промежуточныхъ упомянутымъ. Впрочемъ наиболъе встръчается положеніе головою на востокъ. Положеніе остововъ также разнообразно: иные лежатъ въ протянутомъ положеніи навзничь, иные повидимому схоронены были въ сидячемъ положеніи; чаще остовы были находимы лежащими навзничь или на боку, скорчившись, съ прижатыми кольнами и руками къ груди.

Гробницы рыты въ материковой глинъ глубиною отъ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> до 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> аршинъ; въ иныхъ стънки очень тщательно выглажены; въ иныхъ на тъхъ же стънкахъ можно было примътить слъды остроконечнаго орудія въ родъ конья, которымъ конали яму. Покойники, въ большинствъ открытыхъ гробницъ, особенно въ курганахъ средней величины, были засыпаны черноземомъ. Иногда гробницы покрыты толстыми досками, или же кругляками, также слоемъ тростника или слоемъ хвороста. Встръчались остовы, лежавшіе на материкъ, а иногда въ вырытой могилкъ глубиною не болъе <sup>1</sup>/<sub>2</sub> аршина.

Бъдность погребенія, указывая на бъдность и незначительность погребеннаго лица, вмъстъ съ тъмъ въ нъкоторыхъ случаяхъ можетъ обозначать глубокую древность могилы. Таковы, по нашему мнънію, всъ могилы отличающіяся своею величиною, но не содержащія въ себъ ни малъйшихъ признаковъ какого либо богатства. Ссыпать нарочитой величины курганъ требовались люди; но эти люди, по своимъ ли върованіямъ или по дъйствительной бъдности ихъ быта сопровождали погребеніе своихъ покойниковъ безъ всякихъ вкладовъ въ могилу какихъ либо дорогихъ и потому особенно любимыхъ ими вещей. Въ этомъ отношеніи особеннаго вни-

манія по своей древности заслуживаеть большая Могила, находившаяся вблизи сел. Бъленькаго, въ Запорожской сторонъ, на правомъ берегу Днъпра верстахъ въ 4 отъ ръки, на возвышенной степной мъстности. Курганъ имъетъ въ окружности болье ста сажень; отвысной вышины слишкомь 4 саж. Насыпь въ нижней части представляла какъ бы особый нижній ярусь, на которомъ возвышалась верхняя могила, продолговатая отъ Ю. къ С., съ весьма крутыми боками, на которые съ большимъ трудомъ можно было взбираться. Окружность этой крутой части кургана простиралась на 62 сажени, а вышина по откосу на 9 сажень. На верху кургана была ровная площадь длиною отъ Ю. къ С. на 61/2 саж., широною въ 4 саж. Полагать надо, что посрединъ этой площади стояла нъкогда каменная баба (грубо тесанный болванъ человъка), ибо внизу у подошвы кургана, въ густомъ бурьянъ, найдены три большіе обломка этой бабы. Кругомъ кургана было расположено много мелкихъ кургановъ отъ 31/2 и до 11/2 аршивышиною.

Раскопка кургана обнаружила, что это было родовое кладбище, посреди котораго, въ центръ кургана, на материкъ стояда гробница, сложенная изъ цълыхъ большихъ плитъ рухлаго известняка по длинъ отъ В. къ З. около 31/2 арш., шириною въ головахъ 1 арш., въ ногахъ 10 верш.; вышины гробница имъла 1 арш. Плиты внутри гробницы нъсколько былитесаны. Въ ней лежаль полуистлъвшій остовъ навзничь, скорчившись, кольна были подняты къ верху. Вещей при костяхъ никакихъ не было. Вокругъ гробницы была поставлена ограда изъ известковыхъ нетесаныхъ камней разной величины (около 1 арш.), стоявшихъ острыми частями къ верху. Кромъ того. въ чертъ ограды, съ южной стороны отъ гробницы стоялъ въ видъ столба камень вышиной въ 2 арш., толщиною около 1/2 арш. Подобные столбоватые камни были найдены и въ насыпи, одинъ въ верху на серединъ, на глубинъ 11/2 арш. отъ вершины кургана, стоймя, а другой въ родъбабы, лежавшій въ восточномъ краю насыпи, по направленію тоже къ востоку, длиною 31/4 арш., толщиною около 10 вершк. На свверозападъ отъ гробницы въ чертъ ограды находилась небольшая могилка, выкопанная въ материкъ по формъ тъла покойника, повидимому очень молодаго и уже совстмъ истлтвшаго. Затымъ вны ограды по сторонамъ находилось еще нысколько земляныхъ гробницъ или могидокъ, накрытыхъ тростникомъ и кругляками осокоря или ветлы. Вещей при костяхъ никакихъ не было; только при одномъ остовъ съ лъваго бока у кости таза найдена обыкновенная ръчная раковина. Въ самой насыпи кургана въ продолжение раскопки найдено костяное кольцо трубой работы и каменный молотокъ. Металлическихъ вещей не находилось и приз-Harobb.

Очевидно, что этотъ курганъ долженъ относиться къ очень глубокой древности, когда въ Запорожскія степи не приходили еще и Геродотовскіе Скивы. Окружающіе небольшіе курганы, судя по находкамъ, частію принадлежали къ той же отдаленной древности, частію къ болъе позднему времени. Въ насыпи одного изъ нихъ были найдены обломки мъдныхъ стрълъ, а другой обнаружилъ погребение уже козацкаго времени. Этотъ курганъ въ 21/4 арш. вышиною находился въ недальнемъ разстояній съ юга отъ большаго кургана. Подъ его насыпью въ срединъ лежалъ остовъ головою къ 3., ногами къ В., навзничь въ прямомъ положенін. Длиною костякъ былъ 2 арш. 13 верш. Въ головахъ лежали съдло и жельзныя перержавьвшін стремена. Правая рука положена на животъ, дъвая протянута прямо. У кости таза съ дъваго бока найденъ небольшой точильный брусокъ и кремешекъ. Съ переди на поясу найдена желъзная пряжка съ остатками шелковой матеріи въ родъ камки. Сзади на поясу было жедъзное кольцо. Кромъ того, въ насыпи найдена костяная кругдая бляшка въ видъ пуговицы, съ скважиною посрединъ. Ясно, что это погребение сравнительно новъйшее, доказывающее вообще, что безчисленное множество степныхъ кургановъ, особенно мелкихъ, заключаетъ въ себъ весьма разнородные и разновременные слои степной древности.

Къ очень отдаленной древности можно также причислить раскопанный нами курганъ Геремесову Близницу, находящуюся верстахъ въ 10 отъ Днепра къ С. В. отъ упомянутаго сел. Бъленькаго. Въ окружности курганъ имълъ 92 саж., въ діаметръ 29 саж., отвъсной вышины слишкомъ 3 сажени. Въ его насыпи открыто тоже родовое кладбище, нъсколько земляныхъ гробницъ, вырытыхъ въ материкъ глубиною аршина на 2 съ небольшимъ. Могилки были накрыты деревомъ, иногда одними кругляками, иногда досками, а также соломою и хворостомъ. Подлъ остововъ вещей никакихъ не было. Только при иныхъ въ головахъ стояли простые грубой работы горшки, иногда лежали бычачьи или же бараньи кости и при двухъ-обыкновенныя рачныя раковины. У одного въ головахъ у затылка найдено кремневое копье и острый кремешекъ на подобіе стрълы. Затьмъ подль костей понадались иногда небольшіе комки глины или краски, красной, темнокрасной, фіолетовой, желтой, быть можеть разложившіеся остатки какихъ либо металлическихъ вещей. По мъстамъ въ насыпи попадались бараньи, птичьи, въ маломъ числъ и то по поверхности насыпи лошадиныя и больше всего бычачьи кости, несомивнные остатки жертвеннаго объда и заупокойнаго пиршества. Бычачьи кости, именно 4 ноги и челюсть (что въ народъ называется студень) найдены еще внутри кургана, такъ сказать въ его головъ, а потомъ надъ самою серединною гробницею въ головахъ покойника. Можно полагать, что и въ томъ и въ другомъ случав это была погребальная жертва. Кромв костей и горшечныхъ черепковъ въ насыпи найдено только костяное кольцо. Точно такая же обстановка погребенія встрвчалась и въ малыхъ курганахъ, находившихся вблизи большаго. Въ одномъ изъ нихъ, въ Долгой Могилъ, ссыпанной въ одну изъ трехъ отдъльныхъ кургановъ, надъ могилою погребеннаго также открыты—4 бычачьи ноги и челюсть, а подлъ остова въ головахъ,—простой глиняный горшокъ и за плечевой костью — бронзовое копье. Та отомоком въздата в пречевой костью — бронзовое копье. Та отомоком въздата в пречевой костью — бронзовое копье. Та отомоком въздата в пречевой костью — бронзовое копье. Та отомоком въздата в пречевой костью — бронзовое копье.

Такимъ образомъ описанные курганы, по найденнымъ вещамъ, сами собою отдъляются, первые въ Каменный въкъ, последній въ Бронзовый. Но случается, что въ иныхъ курганахъ всв ввка, древніе съ новыми, присутствують за одно, частію въ насыпи, частію у погребенія покойниковъ. Такъ, при раскопкъ небольшихъ кургановъ на лъвомъ берегу Дивира, не подалеку отъ города Александровска (Екатеринославской губерн.), именемъ Сиротины Могилы, найдено въ одномъ въ насыпи каменный молотокъ, двв костяныя стрыки, обломки жельзных удиль и мыдная пуговка. При остовъ покойника, схороненнаго въ той же насыпи въ сидячемъ положеніи, найденъ только кабаній клыкъ. Въ другомъ курганъ въ насыпи надъ могилою покойника лежали кости коня (голова и ноги) и при нихъ желъзныя удила, стремена и короткій мечь, родъ кинжала, а въ самой могилв въ головахъ у истлъвшаго остова найденъ только неболь-

шой кремневый ножикъ.

Подобнымъ же образомъ въкъ каменный и костяной соединился съ бронзовымъ и желтзнымъ въ одномъ курганъ средней величины, находящемся близъ сел. Большой Бълозерки Мелитопольскаго увзда, въ 30 верстахъ отъ Дивира. Здвсь подъ насыпью въ восточной половинъ кургана открыто также нъсколько земляныхъ гробницъ или могилокъ, въ томъ числъ въ одной, находившейся прямо на верхоземкъ, подлъ остова найдено пять стрълокъ костяныхъ, одна кремневая и пять бронзовыхъ разной формы и хорошей работы, бронзовыя удила, бронзовая пуговица, золотая пластинка, свернутая трубочкою, а въ головахъ остова простой глиняный горшокъ въ родъ кувшина. Въ другой могилкъ, находившейся подлъ описанной къ западу, у остова лежали бронзовое копье и точильный брусъ. Въ третьей могилкъ при остовъ найдены только два кремня. Въ остальныхъ при костяхъ были находимы комки краски въ родъ краснаго бакана, по всему въ-роятію окиси металлическихъ вещей. Въ западной окраинъ того же кургана открыта земляная гробница, выкопанная пещерою на глубинъ 11/2 саж. съ верхоземки. Въ пещеръ на право отъ входа лежалъ остовъ въ деревянномъ гробу въ родъ колоды. На шев у него быль золотой массивный обручь; съ лъва у головы лежали три жельзныхъ копья, а у бока болъе 100 бронзовыхъ стрълъ, у бедра жельзный мечь. Съ лъвой же стороны подлъ гроба еще найдено болъе 200 стрълъ съ истлъвшими тростниковыми древками, и два бронзовыхъ уздечныхъ прибора. Далъе, тоже на лъво отъ гроба, въ самомъ входъ въ пещеру, лежали рядомъ 30 одпнаковыхъ челюстей какого-то небольшаго животнаго, нанизанныхъ на ремень, а еще дальше кости и черепъ собаки. За ними въ съверозападномъ углу подземелья стояла небольшая бронзовая ваза-котелокъ, съ бараньими костями. У съверной ствики находилась перетлъвшая деревянная бочка длины въ 11/2 арш., въ діаметръ около 3/4 арш., выдолбленная изъ цъльнаго дерева съ ръзною рукоятью по всей ея длинъ. Подлъ бочки лежали остатки уже совсъмъ истлъвшей деревянной же кружки въ 1/2 арш. вышиною, которая съ наличной стороны была украшена золотыми бляшками съ изображеніемъ грубою работою на средней - крылатаго льва, а на двухъ стороннихъ такихъ же рыбъ. Въ ногахъ остова лежало нъсколько лошадиныхъ костей.

Можно полагать, что курганъ главнымъ образомъ насыпанъ надъ этою болье богатою гробницею съ золотомъ и что описанныя выше погребенія, съ одними бронзовыми и отчасти съ костяными и каменными вещами, несравненно древнее этой большой насыпи и вошли въ нее случайно, какъ незначительные курганы, существовавшіе прежде, которые и покрыты сплошною насыпью за одно съ богатымъ погребеніемъ. Подобная большая насыпь всегда могла захватить подъ себя не одно древнъйшее погребеніе.

Описанный курганъ изъ среднихъ оказался самымъ замъчательнымъ. Надо замътить, что заключавшееся въ немъ богатое погребение съ золотомъ по всему въроятию было извъстно его современникамъ, которые опускались въ его глубину съ вершины и употребили напрасный трудъ отыскать гробницу, ибо она находилась подъ полою кургана, въ боку, въ западной половинъ. Искатели проникли до глубины 2 саж. въ материкъ. Въ ихъ раскопкъ, шедшей въ глубъ колодцемъ съ поворотами, найдена въ обломкахъ каменная баба—грубо тесаный болванъ, въ прежнее время стоявшій въроятно на вершинъ кургана.

Изъ всёхъ степныхъ кургановъ особенно замѣчательны могилы толстыя. Этимъ именемъ народъ обозначаетъ курганы, которые, кромѣ нарочитой величины, имѣютъ и особенную форму, рѣзко отличающую ихъ отъ всѣхъ остальныхъ насыпей: Это могилы съ значительно крутыми боками, которые, при обширности насыпи, дѣйствительно придаютъ ей видъ толстоты, особенно въ сравненіи со всѣми другими курганами обыкновенной кону-

сообразной и притомъ болве разлогой формы. Крутизна боковъ у толстых могиль, какъ оказалось при разследованіи, поддерживается фундаментомъ или цоколемъ, правильные же окладома, сложеннымъ по цодошив кургана изъ большихъ нетесанныхъ камней, которые были добываемы въ ръчкахъ и балкахъ, удаленныхъ иногда на значительное разстояніе отъ насыпи. Само собою разумвется, что уже одно это обстоятельство заставляеть предполагать, что толстыя могилы есть гробницы древнихъ степныхъ властителей, ибо, для того, чтобы насыпать изъ одного чернозема такой громадный курганъ, чтобы собрать въ голой степи, привезти изъ разныхъ, довольно отдаленныхъ, мъстъ такое количество огромныхъ камней (иные имъютъ аршинъ 5 длины и аршины 11/2 толщины), -- для этого необходимо было располагать весьма значительнымъ числомъ рабочихъ рукъ. Изслъдованія показали, что въ действительности эти могилы суть царскія гробницы, и несомнінно гробницы царей скинскихъ. Конструкція толстых тогиль заключается въ следующемъ: въ срединъ подъ насыпью находится четыреугольная яма, вырытая въ материкъ въ длину отъ В. къ З. около 4 арш. или болъе, въ ширину около 3 арш., глубиною отъ  $2^{1}/_{2}$  до 3 сажень. Въ курганахъ средней величины эта яма бываетъ завалена съ самой головы насыпи большими камнями, какими окладенъ цоколь насыпи. Глубина этой гробничной ямы зависьла повидимому отъ того, на какой глубинь лежаль въ материкъ слой самой чистой бълой глины, который всегда и служиль дномь гробницы. На немь ставился гробъ покойника. Быть можетъ этотъ бълый слой глины имълъ какое либо особое значение и смыслъ въ върованияхъ степныхъ кочевниковъ. Пласты материковой глины въ степи, гдъ мы производили свои разслъдованія, лежать такимъ образомъ: за слоемъ чернозема идетъ пластъ желтоватой глины, сажени на 11/2 толщиною, переходящій въ пластъ глины красноватой, цвътъ которой чемъ глубже, все более густветь и становится чище; затвив на глубинь съ верхоземки отъ 21/2 до 3 саж. лежитъ пластъ бълой чистой глины отъ 11/2 до 2 арш. толщиною. Толщина пластовъ въ различныхъ мъстностяхъ не одинакова. За этимъ послъднимъ слоемъ бълой глины лежитъ слой самой чистой тонкой красной глины превосходного цвъта.

Такимъ образомъ, какъ скоро скиескіе могильщики доходили до слоя бълой глины, цвътомъ почти какъ мълъ, они останавливали работу и на этомъ то слов погребали покойника. Въ Могилъ Цымбаловой на лъвомъ берегу Днъпра, у селен. Болшой Бълозерки, такой слой лежалъ на глубинъ четырехъ сажень слишкомъ. Въ Чертомлыцкомъ курганъ, какъ увидимъ ниже, такой слой встрътился на шестой сажени, что, безсомнънія, и было причиною такой непомърной глубины погребенія. Въ Могилъ Козелъ на лъвомъ же берегу Днъпра, у сел. Новоалександровки на глубинъ  $4^1/_2$  саж. открывался только слой глины красноватобълой, на которомъ и было устроено погребеніе.

Въ углахъ этой болье или менье глубокой центральной ямы всегда бывають выкопаны пещерами особыя квадратныя подземелья, какъ бы особыя комнаты, аршина въ два вышиною и отъ 5 до 8 арш. въ квадрать, въ которыхъ обыкновенно размъщалось погребаемое съ покойникомъ его богатство, а также погребались и любимые его люди съ своимъ богатствомъ. Въ иныхъ случаяхъ подобныя пещеры устроены въ стънахъ главной ямы. Иногда изъ этихъ пещеръ проходятъ дальше подземные корридоры, приводящіе тоже къ особымъ пещернымъ погребеніямъ.

Въ Толстой могилъ Краснокутской въ глубинъ гробницы, подлъ ея съверозападнаго угла, находилось только одно обширное подземелье съ признаками, что въ немъ также были схоронены покойники и различныя вещи. Въ Чертомлыцкомъ курганъ такихъ подземелій найдено четыре, всвхъ углахъ гробницы съ проходомъ изъ одного въ пятое весьма обширное подземелье. Точно такъ и въ Могилъ Козель во всъхъ четырехъ углахъ находились такія же подземныя комнаты, съ проходами изъ трехъ въ дальнъйшія подземныя помъщенія. Въ Могиль Цымбалкь такихъ пещерныхъ комнатъ было три, небольшія, одна въ углу и двъ въ стънъ 1. Замъчательно, что главную гробницу мы всегда находили уже опустошенную, въроятно въ незапамятныя времена, можетъ быть даже современниками погребенія или ближайшими потомками того илемени, на глазахъ котораго совершалось погребеніе и хоронилось въ землю золото и

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Раскопка огромнаго кургана, Луговой Могилы (Екатеринославской губ. и увзда, у села Александрополя, въ 45 верстахъ на западъ отъ дивпровскихъ пороговъ), произведенная сначала г. Терещен-комъ въ 1852 — 1854 г., а потомъ г. Люценко въ 1855—1856 г., обнаруживаеть въ расположении погребений нъкоторыя отмъны противъ того, что не одинъ разъ встрвчалось при нашихъ разследованіяхъ. Направленіе центральной ямы въ Луговой Могилъ идетъ отъ Ю. къ С. Съ южной же стороны отъ этой ямы находилась гробница одного коня. Гробница коней, числомъ пятнадцать, находилась съ западной стороны, но въ глубинъ подземелья, въ которое ходъ былъ изъ главной ямы и у этого входа какъ бы сторожемъ лежалъ конюхъ. Къ свверо-западу отъ той же ямы сверхъ того было открыто отдъльное помъщение, гдъ найдена колесница съ погребеннымъ при ней возницею Изображенія грифовъ, птицъ, и пр. съ тулеями и обломки жедъзныхъ полосъ отъ колесницы найдены тоже въ насыпи кургана въ западной его подовинь. Общая глубина всъхъ подземныхъ погребеній въ Луговой Могиль достигала только 21/2 саж., гдв находился и бълый слой глины. Луговая Могила вообще была одна изъ богатъйшихъ и раскошнейшихъ Скиескихъ гробницъ.

всь сокровища царственнаго покойника. Мудрено, чтобы люди, хотя и удерживаемые страхомъ какого либо върованія о неприкосновенности отцовскихъ могилъ, оставались холодными къ пріобрътенію этихъ подземныхъ сокровищъ. Расхищение производилось посредствомъ подземныхъ лазеекъ, входъ въ которыя рытъ обыкновенно у подошвы кургана съ съверной стороны, какъ ближайшей къ центру, пбо, какъ упомянуто, съверный бокъ кургана всегда бываетъ круче остальныхъ, а слъдовательно и радіусъ круга съ этой стороны короче, чъмъ съ другихъ пунктовъ. Лазейки всегда направляются довольно прямо и върно къ центру, т. е. къ главной гробницъ. Бываютъ случаи, что они проходятъ искомое мъсто, но, поворачивая, всетаки достигаютъ цъли и минують лишь такія подземныя хранилища, которыхъ мъстоположение почему либо ускользало изъ памяти или больсоображеній смілыхъ хищниковъ. Вообще можно съ шою въроятностію заключить, что едва ли когда встрътится могила съ главною гробницею, не раззоренною кладоискателями. Обыкновенно остаются въ сохранности лишь ея побочныя, такъ сказать придаточныя подземелья и гробницы. Тъмъ не менъе и эти послъднія доставляють чрезвычайно много любопытныхъ и богатыхъ находокъ. съ тъмъ можно даже предполагать, что эта главная центральная гробница служила только главнымъ входомъ во вст погребальныя подземелья и потому сама оставалась всегда пустою. Существують примьты и указанія, подтверждающія такое предположеніе.

На верхоземкъ вблизи гробницы и прямо или на-искось противъ нея, въ нъсколькихъ саженяхъ къ западу, находилась могила коней, рытая глубиною на 1 сажень, при которыхъ иногда хоронились и конютіе. Число погребаемыхъ коней, въроятно, соотвътствовало богатству и значенію покойника. Такъ въ одной могиль, по прозванію Каменной, найдена гробница только съ однимъ конемъ, въ другой, Толстой Краснокутской, съ четырьмя, въ Могилъ Цымбалкъ съ шестью, въ Могилъ Козелъ и въ Чертомлыцкой съ 11 конями. Съ восточной стороны, также прямо противъ царской гробницы и въ нъсколькихъ саженяхъ отъ нея, въ одномъ курганъ, Толстой Краснокутской, были подожены на верхоземкъ въ двухъ кучкахъ обломки колесницы, удила съ уборами, а также изображенія львовъ, грифовъ и птицъ съ трубками или тулеями для насаживанья на древко, служившія быть можеть чімь либо въ родів знаменъ или значковъ, или же украшавшія погребальную колесницу. Въ другомъ курганъ, Близницъ Слоновской, подобныя же изображенія найдены съ западной стороны; въ Чертомлыцкой Могилъ тъ же вещи лежали въ насыпи, на вершинъ кургана, въ 3 саж. съ его поверхности.

Само собою разумъется, чъмъ значительные и богаче былъ покойникъ, тъмъ больше сокровищъ хоронилось съ нимъ въ землю, тъмъ огромные насыпалась и могила, а потому очень понятно, что наиболье важныя и блистательныя открытія ожидаютъ изслъдователя только въ курганахъ самой большой величины. Въ этомъ отношеніи, въ высшей степени любопытныя и замъчательныя открытія доставилъ огромнъйшій курганъ, именуемый Чертомлыцкою Могилою.

Толстая Могила, извъстная подъ именемъ Чертомлыцкой или Чертомлыка, отъ ръчки Чертомлыка, находится неподалеку отъ истоковъ этой рачки и отъ большой чумацкой и старой свчевой дороги, верстахъ въ 20 къ С. 3. отъ мъстечка Никиполя, лежащаго на самомъ Дивиръ (Екатеринославской губерн. и увзда). Почти въ такомъ же разстояніи, прямо на югь отъ могилы у ръки Подпольной (рукавъ Днепра), при впаденіи въ нее степной речки Чертомлыка, находится селеніе Капуливка — мъсто Старой Запорожской Свчи, а несколько ниже по теченію Подпольнойсело Покровское, мъсто новой Запорожской Свчи. Могила по своей величинъ принадлежитъ къ самымъ огромнъйшимъ сооруженіямъ, какія только извъстны въ тамошнихъ степяхъ. Она насыпана на возвышенной и весьма ровной мъстности, переръзанной во многихъ направленіяхъ болье или менъе глубокими балками и ръчками, которыя, по большей части, неподалеку отъ могилы и получають свое начало. Примъчательно, что одна изъ ближайшихъ къ могилъ балокъ, впадающая на Ю. В., въ р. Чертомлыкъ, называется Козарькою. Съ могилы во всъ стороны открываются далекіе виды и ровная степь, особенно къ западу, представляется уровнемъ моря. Къ югу виднъются плавни, поем-ные днъпровскіе лъса, Геродотова Илея, наше Олешье, къ свверу видны еще двв Толстыя огромныя могилы, Гегелина и Нечаева, лежащія верстахъ въ 30 отъ Чертомлыцкой. Вблизи могилы, съ западной стороны, въ разстояніи 12 саж., лежить Долгая Могила, продолговатый курганъ, насыпанный по направленію отъ В. къ З., длиною около 60 саж.; а за нею разбросано по степи еще нъсколько могилъ меньшей величины.

Насыпь Чертомлыцкой Могилы имёла обыкновенную конусообразную форму. Вершина ея представляла ровную площадь въ 7 саж. въ діаметрі, посредині которой въ ямів стояла лицемъ къ В. каменная баба, т. е. вытесанный изъ камня болванъ, въ мужскомъ наряді, съ головою, уже отшибенною отъ плечь и снова приставленною. Вышина боковъ могилы по откосу, съ подошвы до краевъ упомянутой площади, простиралась отъ 24 до 26 саж. Стверный бокъ былъ круче, чтмъ остальные и особенно круче южнаго, который у подошвы имізлъ значительную пологость. Впоследствіи оказалось, что северный бока посредина была утверждена каменьями, ота чего и имала са верху до средины почти отвесную крутизну.

Въ окружности по подошвъ могила имъла болъе 165 сажень; отвъсной вышины съ вершины до материка около 9 сажень. Подошва могилы по всей окружности была обложена огромными нетесаными известковыми камнями. Этотъ цоколь имълъ толщины болъе сажени и простирался вверхъ по пологости боковъ могилы, на 7 саж., а въ иныхъ мъ-стахъ и болъе. Очевидно, что могила обложена была камнями съ намъреньемъ укръпить ея насыпь и сохранить нарочитую крутизну ея боковъ. Съ съвернаго бока. ближе къ западу, у самой подошвы кургана находилась круглая ямина, около 4 саж. въ діаметръ, осыпанная валомъ около 3 саж. шириною. Легко было догадаться, что здёсь рыть подземный ходъ въ могилу давнишними искателями ея кладовъ, отъ чего образовался и самый валь изъ земли, которая выкидывалась при раскопкъ. Впослъдствіи дъйствительно обнаружилось, что отсюда къ главной, центральной, гробницъ направлялась подземная лазейка.

Чертомлыцкая Могила очень хорошо была извъстна Запорожцамъ и упоминается въ ихъ преданіяхъ; она, безсомнънія, служила для нихъ самымъ выгоднымъ сторожевымъ постомъ при наблюденіяхъ за движеніемъ Татаръ и другихъ непріятелей. Ученые путешественники Екатерининскато времени также не могли не обратить особаго вниманія на этотъ замъчательный памятникъ степной древности. В. Зуевъ въ своихъ "Путешественныхъ Запискахъ отъ С.-Петербурга до Херсона въ 1781 и 1782 г. (Спб. 1787.) довольно подробно описываетъ тогдашнее состояніе могилы, которую онъ осматривалъ съ истинно-ученымъ вниманіемъ.

"Вывхавъ изъ Чертомлыка (станція того времени изъ Никополя къ Херсону), верстъ черезъ пять, говорить путешественникъ, увидъли мы превеликій круглый курганъ, какого я ни прежде, ни послъ не видывалъ. Его называютъ здісь Толстою Могилою. Вокругь, видно, онъ также быль окладенъ известковымъ каменьемъ, потому что сколь много по степи, подъвзжая къ нему, его валялось, больше того на сей художественной горь его было. Взошедъ на оный довольно круто, посреди самаго верьха представляется ямина, которая однако не отъ иного чего есть, какъ что земля осъла и въ оной яминъ стоитъ каменной болванъ увеличеннаго росту. Болванъ сей кругомъ обтесанъ довольно ясно, чтобъ разпознать части тъла, платье и вещи, какія онъ на себъ нашивалъ. Голова круглая, какъ шаръ, на которой чертъ лица или совстмъ не было изображено или отъ времени стерлись. Онъ стояль лицемъ на западъ, врытъ въ землю

по самое платье и для того ногъ было не видно. Одътъ видно въ латы и на головъ такаяжъ кольчужная шапка, отъ которой пояса или ремни привязывались назади къ находящейся на спинь пряжкъ, которою и даты застегивались; руки у него сложены пальцы въ пальцы; пониже видънъ широкій поясъ или портупея съ большими для застегиванія на переди бляхами, а на лівой бедрів и знакъ шпаги. Другихъ орудій около его никакихъ было не видно... Насупротивъ Толстой Могилы къ западу шаговъ черезъ 30 или 40 имъется другой насыпной бугоръ, длиною сажень на 15 и высокой. Онъ безъ сомнънія принадлежить къ первому и если позволено такъ думать, то долженъ представлять или сокрытое сего великаго болвана имъніе, или схороненную тутъ въ одномъ мъстъ всю его родню: пбо п поставление его лицемъ къ сей Могилъ, или на западъ, несовствь обыкновенно или обще совстви прочими, коихъ я послъ видаль, болванами. Какъ тотъ, такъ и другой бугры вокругъ укладены были известковыми камнями".

Такимъ образомъ теперешнее состояніе могилы было нъсколько различно отъ описаннаго Зуевымъ. Онъ упоминаетъ, что главный курганъ, равно, какъ и лежащая подлвнего Долгая Могила, были обложены камнемъ, что по степи также много лежало этого камня, который съ того времени окрестными поселянами безъ сомнънія разобранъ на свои постройки. Сохраняется однакожъ между ними и до сихъ поръ память, что отъ могилы къ В., къ небольшимъ Близницамъ, о которыхъ выше упомянуто, версты на 1½ разстоянія или и менъе, обозначена была дорога положенными въ нъсколько рядовъ каменьями, подобно тому, какъ было, а отчасти и теперь сохраняется у Близницъ Томаковской и Слоновской.

Каменная баба также съ тъхъ поръ значительно потерпъла, именно голова ея уже отшибена и стоитъ она лицемъ къ востоку, а не къ западу, какъ упоминаетъ Зуевъ. Она грубо вытесана изъ цъльнаго песчаника, длиною 33/4 аршина, въ томъ числъ самое изображение длиною въ 3 аршина, а подножіе въ 3/4 арш. Шириною камень въ плечахъ 1 арш., въ подолъ кафтана 15 верш.; толщиною около 11 верш. Голова по шею отбита вибств съ лввымъ плечомъ. Изображеніе въ мужскомъ нарядь. На головь невысокая шапка въ родъ ермолки или шапки-мисюрки, съ каймою расположенною по вънцу шапки и отъ темяни крестъ-на-крестъ. Назади изъ подъ шапки опускается затыльникъ въ родъ косы, сначала въ пять прядей, а затъмъ сходить въ кольцо и падаетъ по спинъ въ одну прядь. Кафтанъ длинный, ниже колънъ, украшенъ по швамъ и подолу нашивками или каймами. Руки сложены у живота. На лъвомъ бедръ по кафтану висить на темлякь мечь, а на правомъ родъ колчана. Ноги по размърамъ фигуры вытесаны очень малы, неболъе 7 верш. Можетъ быть этимъ хотъли обозначить сидячее положеніе фигуры.

О сокровищахъ, которыя по понятіямъ мѣстныхъ жителей скрывались въ могилѣ, ходили разсказы и толки, болѣе или менѣе невѣроятные, украшенные суевѣрною фантазіею. Болѣе правдо-подобный разсказъ заключается въ томъ, что лѣтъ 30—40 назадъ одинъ пастухъ, жившій подъ курганомъ въ шалашѣ, нашелъ будто бы съ сѣверной его стороны (гдѣ и находился искательскій раскойъ и лазея) сѣдло съ серебряными стременами и цѣлый кладъ старинныхъ талеровъ

Любопытны разсказы окрестныхъ поселянъ о каменной бабъ. Тому лътъ 20 или 30, ее было свезли съ кургана и поставили гдъ-то въ усадьбъ, для хозяйскаго дъла, какъ простой камень. А какъ между поселянами существовало, да и до сихъ поръ существуетъ върованіе, что эта баба исцвинетъ отъ лихорадокъ, для чего къ ней всегда ходили съ этою цълью на поклонъ, -- то снятіе ея съ кургана возбудило суевърные толки и случай этотъ сопровождался будто бы четырехлътнею повсемъстною засухою, а къ тому же и саная баба много безпокомла деревню суевърными представленіями, такъ что, по общему мнънію, ръшено было поставить ее на прежнее мъсто. При этихъ перевозкахъ въроятно была отбита у ней голова и сама она потомъ поставлена лицемъ къ востоку. Старики присовокупляютъ, что когда нужно было свезть бабу съ кургана, то насилу ее стягли 10 воловъ, а когда везли на курганъ, такъ одною парою пошла и такъ легко, какъ будто сама собою шла. Послъ того какой-то крестьянинъ изъ чертомлыцкихъ хуторовъ взялъ съ кургана одну только отшибенную голову бабы и приладиль ее, какъ подставу, у своего погреба. Пошли толки, сдълалась опять засуха. Какой-то женщинь открылось, что засуха пройдеть, когда голова будеть поставлена на мъсто. Такъ дъйствительно и случилось. Вообще изъ разсказовъ открывается, что Чертомлыцкая баба пользуется особеннымъ суевърнымъ уваженіемъ между тамошними жителями, преимущественно женщинами, которое поддерживали и распространяли посредствомъ разныхъ басенъ старые чабаны пли пастухи, въ тъхъ выгодахъ, что жертвы, приносимыя ей въ чаяній изціленій деньгами и хлібомь, собираются тайно тъми же чабанами. Намъ разсказывала между прочимъ одна старуха изъ чертомлыцкихъ хуторовъ, что нъсколько лътъ назадъ она носила къ бабъ своего 12 лътняго сына, долго страдавшаго лихорадкой. Пришла она на курганъ съ сыномъ на рукахъ раннею зарею, помодилась на восходъ, положила бабъ гривну грошей да паляницу (хлъбъ). Съ той поры сынъ изцълълъ. Трудно было разузнать всъ подробности этого языческаго поклоненія, о которыхъ поседяне въ своихъ, и безъ того смутныхъ и сбивчивыхъ захъ боязливо умалчиваютъ; но должно полагать, что совершались въроятно и еще кое-какіе обряды, относившіеся прямо къ истукану. Въ 1859 году, когда мы въ первый разъ осматривали Чертомлыцкую могилу, раннимъ утромъ на восходъ солнца мы встрътили тамъ старика чабана, который благоговъйно объясниль намъ, что баба очень помогаетъ въ лихорадкахъ и другихъ бользняхъ, что люди часто къ ней приходять, приносять деньги и хльбъ, что иной разъ, именно на восходъ солнца, пришедшимъ чудится, какъ будто она промолвить, какъ будто спросить, "покайся", скажетъ, "що съ молоду робивъ?" Такое суевърное поклоненіе Чертомлыцкой бабъ не угасло и теперь. Когда, начиная раскопку кургана, мы принуждены были свалить бабу къ его подошвъ, гдъ она и оставалась нъкоторое время, то по окрестности также пошли суевърные толки и многіе поседяне, проъзжавшіе или проходившіе мимо, благоговъйно снпмали свои шляны и иногда цёловали поверженный камень. Однажды, во время нашихъ работъ, когда баба снова была поставлена уже на Долгой Могиль, къ ней пришла крестьянка съ ребенкомъ дътъ пяти или шести. Перекрестившись передъ ней, она поклонилась въ землю, приложилась къ ногамъ, къ рукамъ, къ груди, къ плечу, подняла ребенка и точно также прикладывала его; потомъ обощла бабу кругомъ, чъмъ-то поливала и прыскала изъ пузырька, наконецъ повязала ее около шен платкомъ и ушла. Платокъ тотчасъ подхватиль одинь изъ гробарей-землекоповъ.

Раскопка кургана начата въ мав 1862 года, съ его вершины или головы. На глубинъ  $1^{1}/_{2}$ — $2^{1}/_{2}$  арш. въ разныхъ мъстахъ и въ различномъ разстояніи отъ центра площади, время отъ времени стали попадаться черепки разбитыхъ глиняныхъ простыхъ амфоръ, и разныя вещицы, составлявшія уздечный приборъ: жельзныя удила, бронзовые баранчики, пуговицы, запоны. У подножія бабы найдены копейки 1854 г., двукопъешникъ 1832 г. и еще двъ копъйки 30 же годовъ, что послужило подтвержденіемъ приведенныхъ разсказовъ о бабъ. На глубинъ 3-хъ сажень и въ разстояніи 11/2 саж. къ востоку отъ центра кургана открыты сложенженные въ кучу безъ всякаго порядка различные предметы конскаго уздечнаго и другаго убора, именно перержавъвшія и сварившіяся жельзныя удила числомь около 250 съ принадлежащими къ нимъ бронзовыми баранчиками, пуговицами, пряжками, запонами ръзными въ видъ птичьей головы, наносниками въ видъ бюста какого-то животнаго и пр.; также части шейнаго убора, состоявшаго изъ бронзовыхъ бляхъ разной величины, овальныхъ и въ видъ полумъсяца, и колокольчиковъ, соединенныхъ съ бляхами посредствомъ же-

льзной цъпочки; множество бронзовыхъ круглыхъ бляхъ разной величины съ скважинами частію по срединъ, а большею частію по краямъ, которыя, какъ замвчено по истлевшимъ остаткамъ нитокъ, были нашиты на какую-то ткань: множество бронзовыхъ стрълокъ разной величины и формы. Въ срединъ подъ удилами лежали бронзовый проръзной шаръ съ трубкою для надъванія на древко; 4 бронзовыя изображенія дьвовъ, 4 бронзовыя изображенія драконовъ и 2 изображенія птицы, также съ трубками для надъванія на древко. Въ восточной сторонъ кучи найдено нъсколько золотыхъ пластинокъ, басменныхъ на подобіе перьевъ, листковъ, бляшекъ и ленточекъ, со скважинами по краямъ, посредствомъ которыхъ они были прикръплены золотыми же гвоздиками въроятно къ ремнямъ. Здъсь же находилась круглая серебряная бляха въ 3 вершка въ діаметръ, которая совсъмъ окислилась и отъ прикосновенія разсыпалась въ песокъ. Около нея примъчены были еще другія серебряныя вещи, точно также превратившіяся въ золу, такъ что нельзя было узнать ихъ форму. Отъ упомянутой бляхи къ кучъ желъзныхъ удилъ тянулась цёлая нитка мелкихъ перетлёвшихъ раковинъ, извъстныхъ въ народъ подъ именемъ змъиныхъ головокъ, которыя, въроятно, были нанизаны на ремнъ. Такъ какъ всъ вещи были сложены безпорядочно въ кучу (длиною 2 арш., шириною  $1^{1}/_{2}$  ар., толщиною 1 арш.), то большая ихъ часть и особенно жельзныя удила, такъ были перепутаны своими частями, что требовалась величайшая осторожность и тщательность при очищении ихъ отъ земли и при отдъленіи ихъ другъ отъ друга, тъмъ болье, что всъ онъ въ значительной степени перержавъли п окислились.

Вершина или голова кургана была снята вся вышиною на 4 сажени, послъ чего образовалась площадь около 24 саж. въ діаметръ. Отсюда раскопка поведена продольнымъ разръзомъ отъ В. къ З. шириною на 22 саж. Снявши одну сажень въ глубь, мы уменьшили ширину разръза до 20 саж.; затымь, снявши еще одну сажень въ глубь, мы назначили ширину разръза только въ 16 саж., которая внослъдствіи и была доведена до материка при длинъ въ 44 сажени, которая составляла длину діаметра цокольной каменной обкладки кургана. Такой способъ роскопки, уступами по стънамъ, быль совершенно неизбъжень по той причинъ, что черноземная насыпь кургана постоянно давала въ стънахъ трещины и обваливалась. Сдъланные уступы обезопасили насъ отъ подобныхъ обваловъ, ибо отвъсная вышина стънъ была уменьшена этимъ способомъ до 3 саж. При раскопкъ разрьза, въ разныхъ мъстахъ найдены черепки простыхъ глиняныхъ амфоръ, въ томъ числъ двъ амфорныя ручки съ греческими клеймами; малыя жельзныя удила, бронзовые баранчики и пуговицы отъ такихъже удилъ, бронзовыя стрълки, лошадиныя кости отъ челюсти и ногъ, нёсколько черенковъ простаго горшка изъ черной крупнозернистой глины, какіе очень часто находятся въ малыхъ степныхъ курганахъ подлё, остововъ.

Доведенная до седьмой сажени глубины съ верха кургана, раскопка была остановлена до следующаго года. На другой годъ (1863) начатая вновь раскопа производилась штыхомо т. е. поднятіемъ пласта земли толщиною отъ 6 до 8 верш. горизонтально по всей площади, которая при 16 саж. ширины, постепенно увеличивалась въ длину по мъръ приближенія къ материку и впоследствіи, уже на материке, достигла 44 саж. длины, въ чертъ каменнаго цоколя. Необходимо опять напомнить, что вся насыпь состояда изъ чернозема. Когда стали приближаться къ материку, то въ сплошномъ черноземномъ слов, около средины кургана показались слои глины красноватой, бъловатой и жолтой, очевидно выкинутые изъ гробничной ямы, которую они окружали на пространствъ 16 саж. въ длину и столько же въ ширину. Затъмъ, когда мы достигли материковой глины, обыкновенно желтой, и выровняли всю раскопанную площадь, то въ центръ кургана обнаружилась въ желто-глиняномъ материкъ четыреугольная продолговатая яма, засыпанная чистымъ черноземомъ длиною отъ В. къ З. 61/2, шириною отъ С. къ Ю. 3 аршина; къ съверозападному ея углу примыкала другая такая же яма овальной неправильной формы, около 5 саж. въ діаметръ. Далъе къ Западу въ разстояніп 5 саж. отъ первой ямы и прямо противъ нея обнаружились еще три ямы, лежавшія рядомъ по направленію отъ Ю. къ С., почти квадратныя, длиною и шириною около 4 арш.

Противъ этихъ ямъ, южной и средней, съ восточной стороны обнаружились двъ небольшія земляныя гробницы длиною отъ В. къ З. З арш., шириною около 11/2 арш.

Мы начали разслъдование съ этихъ двухъ небольшихъ гробницъ. Въ одной изъ нихъ, южной, найденъ остовъ человъка, лежавшаго лицемъ къ западу, т. е. къ главной гробницъ; на шеъ у него былъ серебряный, покрытый листовымъ золотомъ, обручъ; въ правомъ ухъ золотая серьга греческой работы; на среднемъ пальцъ правой руки—золотое, свитое спиралью изъ проволоки, кольцо; съ праваго бока подлъ остова лежали рядомъ желъзное конье и такая же стръла (дротикъ?), древки которыхъ совсъмъ уже истлъли; съ лъваго бока у пояса небольшой ножикъ, а у тазовой кости кучка бронзовыхъ стрълокъ съ явными слъдами истлъвшаго кожанаго колчана. Въ другой могилкъ, съверной, лежалъ въ томъ же положении другой остовъ, у котораго на шеъ былъ золотой витой масспвный обручь (около 1/2 ф. въсомъ); у головы справа—кучка бронзовыхъ стръ-

локъ съ остатками деревецъ, кои были расписаны киноваремъ поясками; у лѣвой руки подлѣ кисти найдено еще пять такихъ же стрѣлокъ:

Въ головахъ этихъ покойниковъ расположены были рядомъ упомянутыя три квадратныя могилы, вырытыя въматерикъ глубиною на 3 аршина. Въ нихъ открыто одиннадцать коней, лежавшихъ головами къ западу или къ главной гробниць, въ южной три, въ остальныхъ двухъ по четыре; изъ нихъ пять съ серебряными уздечными нарядами, а шесть съ золотыми нарядами уздечными и съдельными. Изъ этихъ последнихъ на двухъ коняхъ кроме того находились шейные бронзовые уборы изъ бляхъ большихъ овальныхъ и малыхъ въ видъ полумъсяца съ привъшанными колокольчиками. Уздечные наряды состояли каждый изъ массивнаго наносника, изображавшаго бюсть какого-то животнаго, изъ 2 бляхъ большихъ съ изображеніемъ птицъ, изъ 2 небольшихъ массивныхъ пуговицъ, изъ 6 большихъ пуговицъ или бляхъ съ ушками. Съдельный нарядъ каждаго коня заключалъ: 4 пластины, украшавшія съдло, 4 большія пуговицы или бляхи съ ушками, желъзную пряжку и серебр. кольцо, въроятно отъ подпруги.

Въ южной конской гробниць найдена сверхъ того одна бронзовая уздечка (уборъ) можетъ быть съ коня, неполные останки котораго именно голова, нъсколько позвонковъ и ножныя кости открыты были дальше на западъ поверхъ материка подъ каменнымъ цоколемъ могилы. Въ челюсти конскаго черепа оставались одни только желъзныя удила. Останки его костей были однакожъ размъщены въ положени, какое долженъ былъ имъть полный остовъ животнаго.

Мы замѣтили выше, что неизбѣжнымъ, повидимому, условіемъ скиескаго царскаго погребенія былъ материковый слой бѣлой чистой глины, на которомъ ставили гробъ и который подъ Чертомлыцкимъ курганомъ лежалъ гораздо глубже, какъ сейчасъ увидимъ.

Разследованіе главной гробницы представило величайшія затрудненія, какихъ нельзя было и предполагать. Съ поверхности материка гробница обозначалась правильнымъ четыреугольникомъ изъ чернозема, имъвшимъ 6¹/2 арш. длины отъ В. къ З. и З арш. ширины отъ С. къ Ю. Когда мы стали углубляться въ черноземъ, то скоро увидъли, что яма гробницы и въ планъ и въ разръзъ имъетъ форму трапеціи и ко дну, а равно и на востокъ постепенно расширяетъ свое пространство. Это обстоятельство въ значительной степени усложнило наши работы, ибо съ каждымъ штыхомъ въ глубь мы принуждены были увеличивать ширину и число такъ называемыхъ припечковъ или приступокъ, посредствомъ которыхъ выбрасывали изъ ямы черноземъ. Чъмъ

глубже шла работа, тъмъ становилась она затруднительнъе и опасиве: ствим и припечки, высыхая отъ солица и ввтровъ, трескались и обваливались. Иногда цълые дни проходили лишь въ томъ, чтобъ выкидать со дна обвалившійся уголь или часть ствны. - Мы углубились уже слишкомъ на 3 саж., но дна еще не было, между темъ какъ въ другихъ раскопанныхъ нами скинскихъ курганахъ гробничное дно обнаруживалось почти всегда на 21/2 саж. вивств съ материковымъ слоемъ бълой глины. Наконецъ, углубившись слишкомъ на 5 саж. съ верхоземки, мы подъ черноземомъ открыли завътный слой бълой глины, т. е. материковое дно гробницы, на которомъ обнаружились только лишь признаки того, что здёсь нёкогда стояль гробъ и безсомнёнія находились всв принадлежности погребенія. На это указывали: открытые посрединъ отпечатки красокъ, голубой и карминной, еще остававшихся на исподней сторойъ черноземнаго слоя и служившихъ, повидимому, украшеніемъ гроба; по сторонамъ — малые остатки совсемъ истлевшаго дерева и тростника, а у ствиъ ямы перержавъвшія жельзныя скобы и согнутые въ видъ скобъ гвозди, изръдка находимые и по всему пространству дна въ разныхъ мъстахъ. Посль напряженныхъ ожиданій и долгихъ опасныхъ работъ, мы убъдились только, что гробница была расхищена дочиста.

Расхищение произведено изъ упомянутой выше овальной ямы, примыкавшей къ съверозападному углу гробницы. Въ эту яму съ внъшней съверозападной же стороны кургана, отъ той именно небольшой раскопки, о которой мы также упоминали, шла подземная лазейка, аршина въ 11/2 въ діаметръ, на глубинъ 2 саж., направленная прямо къ углу гробницы. Не доходя до этого угла сажень на 5, лазейка почти отвъсно опускалась въ глубь, въ подземелье, уже обвалившееся и образовавшее овальную яму. Черезъ это подземелье расхитители и очистили главную гробницу. Но видно было, что ихъ застигъ обвалъ подземелья и они не успъли всего вытаскать. На это указываль между прочимъ найденный нами въ слояхъ рушеной земли человъческій остовъ, въ такомъ безпорядкъ въ отношении расположения костей, который явно показываль, что покойникь погибь отъ обвала подземелья. На див этого подземелья, почти нодъ самымъ входомъ въ него изъ лазейки, стояли двъ большія мъдныя вазы простой работы; у одной, самой большой, около 11/4 арш. вышпною, по вънцу находятся шесть ручекъ въ видъ козловъ. Дальше къ востоку найденъ бронзовый свътильникъ о шести рожкахъ. Въ томъ же подземельи по дну собраны въ разныхъ мъстахъ, особенно въ югозападномъ углу, различныя мелкія золотыя вещи, частію въ обдомкахъ; и сверхъ того подъ ствнами открыто три пещер-

ки, наполненныя также различными вещами, можетъ быть припрятанными нарочно во время расхищенія гробницы. Въ одной пещеркъ найдены гять колчановъ стръдъ, скипъвшихся отъ ржавчины, семь ножей, мечь съ рукоятью, обложенною золотомъ, золотой наконечникъ отъ мусата и бронзовая чаша, совствы перержавтвшая. Въ другой пещеркт у входа стояло бронзовое ведерцо, а дальше лежала цълая куча золотыхъ разновидныхъ бляхъ (около 700 штукъ) со множествомъ мелкихъ пуговокъ (слишкомъ фунтъ въсомъ), служившихъ украшеніемъ какой либо одежды или покрывала, остатки коего истявшие и превратившиеся въ землю, лежали подъ этими вещами и дальше въ глубинъ пещерки. Въ числъ бляшекъ, на четыреугольныхъ изображена женская сидящая фигура, въ профидь, съ зеркаломъ въ лъвой рукъ; передъ ней стоитъ фигура скива, пьющаго изъ рога; другія бляхи отчасти кругдыя, съ изображеніемъ женской головы, розетки, одна изображаетъ медузину голову, а больше всего треугольныя горошчатыя.

Подлв этой пещерки съ одной стороны найдены останки человъчьяго остова, а съ другой по дну въ разныхъ мъстахъ собраны золотыя вещи: два перстня, одинъ съ ръзнымъ изображеніемъ собаки, другой съ изображеніемъ быка: массивное кольцо, наконечникъ отъ ноженъ меча, разныя бляхи, бусы и пластинки.

Далье, въ третьей пещеркъ находки были еще интереснъе: кромъ мелкихъ золотыхъ вещицъ, найдена золотая чеканная доска или покрышка съ налуча или футлярадля лука, другая съ ноженъ меча, объ съ изображениемъ сценъ изъ греческой минологіи; нісколько золотыхъ бляхъ съ колчановъ; пять мечей съ рукоятками, покрытыми чеканнымъ золотомъ, изъ которыхъ на 4-хъ грубою работою изображены грифоны и одени, а на одномъ превосходно вычеканено изображение охоты и вверху двъ бычачьи головы безъ роговъ 1; найденъ также круглый мусатъ (точильный камень фигурою въ родв пальца) съ золотою рукоятью, три колчана бронзовыхъ стрълъ, пять подъемныхъ бронзовыхъ скобъ, можетъ быть отъ гроба; много пластинокъ отъ жельзныхъ и бронзовыхъ наборныхъ поясовъ и пр. Безпорядокъ, въ какомъ лежали всъ эти вещи, явно указывалъ, что чрезъ это именно подземелье происходило расхищение гробницы.

Но расхитители, оставившіе еще такъ много изъ своего грабежа, вовсе не попали въ побочныя четыре гробницы, которыя выкопаны были общирными, около 8 арш. въ квадрать, пещерами въ каждомъ изъ четырехъ угловъ главной

<sup>1</sup> Геродотъ упоминаетъ, что въ Скиоји водились быки комолые.

гробницы и притомъ ниже уровня ея дна аршина на 2, такъ что средина этого дна, гдъ найдены признаки гроба, возвышалась передъ этими подземными комнатами въ видъ катафалка, съ котораго въ пещеры вели покатые спуски. Такое низменное положение этихъ подземелий, быть можетъ, уберегло ихъ отъ расхищения. Пещеры были совсъмъ завалены обрушившенося землею, такъ что едва можно было различить рушеные слои отъ материковыхъ. При разслъдовани ихъ мы встръчали величайшия затруднения и подвергались ежеминутной опасности отъ обваловъ. Только смълость и ловкость привычныхъ къ подобнымъ работамъ гробарей устранили несчастные случаи и много способствовали даже къ сокращению расходовъ на раскопку.

Въ съверовосточномъ наугольномъ подземельъ, при самомъ входъ, слъва найденъ человъч. остовъ съ бронзовымъ обручемъ на шев, съ серьгою въ правомъ ухв и съ спиральнымъ золотымъ кольцомъ на среднемъ пальцъ правой руки; въ головахъ у него собрано нъсколько золотыхъ и костяныхъ вещей, составлявшихъ повидимому что-то въ родъ жезла; у пояса съ лъвой стороны найденъ ножикъ съ костянымъ черенкомъ и тамъ-же у тазовой кости колчанъ бронзовыхъ стрвлъ. Затвиъ обнаружилось, что въ этомъ подземель были сложены богатыя одежды и различные уборы, головные и т. п. Золотыя украшенія п принадлежности этихъ уборовъ состояли: изъ пластинъ (родъ вънчиковъ) съ изображеніями драконовъ, львовъ, оленей, травъ, цвътовъ, плодовъ и узоровъ; драконовъ, терзающихъ оленей, драконовъ, борющихся съ сфинксами, пластаныхъ сфинксовъ и т. п.; изъ разнородныхъ бляшекъ круглыхъ, четыреугольныхъ, треугольныхъ, также съ изображеніями на однихъ медузиной головы, Геркулеса со львомъ, льва, терзающаго оденя, на другихъ грифа, зайца, розетки, тельца и пр.; изъ пуговицъ разной величины въ видъ головы человъка, въ видъ розетки, и гладкихъ; изъ бусъ, украшенныхъ сканью, изъ запонъ въ видъ сфинксовъ и пр. (Всего около 2500 штукъ, мелкихъ и крупныхъ). Найдено кромъ того нъсколько стеклянныхъ синихъ бусъ и бълыхъ бисеринокъ, а также бронзовое зеркало съ желъзною рукояткою, серебряная дожка, нъсколько костяныхъ дощечекъ съ остатками позолоты, въроятно украшавшихъ ларецъ или ящикъ. Безпорядокъ, въ какомъ дежали эти вещи, большею частію кучками, не даваль никакой возможности составить какое либо опредъленное понятіе объ ихъ первоначальномъ расположеніи. Повидимому одежды съ ихъ уборами были развъшены въ сводъ подземелья на жельзныхъ крючкахъ, которые туть же были находимы съ признаками на нихъ перетлъвшихъ тканей. Въ глубинъ задней стъны подземелья найдены и самыя ткани въ комкахъ, уже истлъвшія.-При

входъ въ подземелье, справа у стъны стояло шесть глиняныхъ простыхъ, уже раздавленныхъ, амфоръ.

Въ юговосточномъ наугольномъ подземельт у входа съ правой стороны у стъны стояла бронзовая небольшая ваза, подобная двумъ большимъ, найденымъ въ подземельт грабителей. а за нею по стънт же пять глиняныхъ, раздавленныхъ уже, амфоръ, противъ которыхъ найдены истлъвшія кости какого-то небольшаго животнаго (собаки), лежавшаго головою къ амфорамъ. Далте въ глубинт подземелья найдены подобные же золотые головные уборы въ видъ пластинъ—вънчиковъ, также бляшки и пуговки. (Всего болте 350 штукъ). По южной стънт (гдъ стояли амфоры) найдено нъсколько колчановъ бронзовыхъ стрълъ, нъсколько ножей съ костяными ручками, какіе уже были находимы, и остатки истлъвшей ткани:

Особенно важны и замъчательны были открытія въ съверозападномъ наугольномъ подземельт. Здтсь прежде всего мы примътили въ слояхъ глины отпечатки красокъ, голубой, красной, зеленой и желтой. Ширина мъста, на которомъ сохранялись эти краски, была около 2 арш., а вышина 1 арш. Мъстами попадались остатки совстмъ лъвшаго дерева. Видимо было, что здъсь стоялъ деревянный гробъ или саркофагъ. Послъ обозначилось, также по отпечаткамъ красокъ и остаткамъ дерева, что онъ имълъ длины по направленію отъ З. къ В. 31/4 арш. Посрединъ истявшаго гроба на материкъ открытъ женскій остовъ (длины 2 ар. 6 вер.), лежавшій головою къ западу и слёд. лицемъ къ главной гробницъ. На немъ былъ слъдующій уборъ: на шев золотой массивный гладкій обручь около 1 ф. въсомъ, съ изображениемъ по концамъ львовъ; въ ушахъ двъ серьги, состоящія изъколець съ семью подвъсками каждое; на лбу золотая чеканная травами пластинка (вънчикъ) съ бляшками въ видъ цвътковъ и розетокъ, сходная съ подобными же уборами, найденными въ двухъ описанныхъ подземельяхъ. Около головы и всего корпуса лежали рядомъ 57 четыреугольныхъ бляшекъ съизображеніемъ прямо сидящей женщины и стоящаго съ права отъ нея мальчика по видимому съ зеркаломъ въ рукъ; рядъ или нитка этихъ бляшекъ простиралась выше черепа на 8 вершковъ, огибая его треугольникомъ съ закругленною вершиною, и потомъ опускалась къ плечамъ и шла до кистей рукъ. Безъ сомнънія бляшки служили каймою какого либо покрова; съ исподней стороны на нихъ еще очень были замътны остатки весьма тонкой ткани пурпуроваго цвъта. На кистяхъ рукъ были широкіе гладкіе золотые браслеты, а ниже ихъ стеклянныя бусы; на всъхъ пальцахъ — золотые перстип, на девяти гладкіе, а на одномъ, правомъ мизинцъ, съ изображеніемъ летящей степной птицы въ родъ драхвы. Между

костью таза и ребрами левой стороны найденъ круглый камень въ роде картечной пули, вероятно амулетъ. Съ права подле руки лежало бронзовое зеркало съ костяною рукоятью:

Въ разстояніи 2 арш. отъ гроба, противъ его средины, по направленію къ съверу, лежалъ мужской малый и повидимому молодой остовъ, головою къ гробу, т. е. на югъ; голова покоилась на правой щекъ, слъд. лицемъ къ главной гробницъ. У него на рукахъ были небольшіе браслеты; у пояса ножикъ съ костяною ручкою, у таза слъва небольшой колчанъ стрълъ. Ноги остова почти упирались въ рядъ глиняныхъ, уже раздавленныхъ амфоръ, стоявщихъ по всей съверной стънъ подземелья, начиная отъ самаго входа въ него изъ главной гробницы. Амфоръ было 13. Съ лъваго бока остова лежала еще такая же амфора.

Далье въ глубинъ подземелья открыты: серебряная ваза въ родъ амфоры, вышиною 1 арш., въ діаметръ въ плечахъ около 9 вершковъ, вся изящно разчеканенная травнымъ орнаментомъ съ изображеніемъ цвътовъ, птицъ, и въ верху двухъ грифовъ, терзающихъ оленя, а по плечу украшенная горельефными вызолоченными изображеніями сценъ изъ быта Скиновъ, занятыхъ уходомъ за своими конями.

Нътъ никакого сомнънія, что здъсь изображено самое существенное и важнъйшее дъло изъ скинскаго быта, именно покореніе дикаго коня. Греческій художникь развиль эту мысль съ замъчательнымъ пскусствомъ и расположилъ свои изящныя изображенія въ томъ последовательномъ порядке, какимъ по необходимости всегда сопровождалось это степное скиеское занятіе. Изображеніе расположено вокругъ по плечу вазы и составляетъ два особые и равные отдъла, одинъ передній другой задній. Начальный пунктъ художественной мысли и самого дёла находится посрединё этой задней стороны всей картины. Здёсь двё лошади представлены еще на степной дикой свободь: онъ пасутся въ степи. По сторономъ изображено первое дъйствіе ихъ покоренія человъку: онъ уже пойманы на арканъ скивами, которые стараются удержать, остановить ихъ на мъстъ. Фигуры лошадей и фигуры скиновъ изображаютъ сопротивление другъ другу, лошади стремятся убъжать, скины упираются всъми сплами, дабы удержать бъгущихъ. Такимъ образомъ этотъ задній отдель картины и съ правой, и съ левой стороны, существенно выражаетъ одно: ловлю степнаго, свободно пасущагося коня. Съ передней стороны вазы, на самой срединь пзображень и самый важный акть этой ловли, именно успліе трехъ скиновъ повалить дикаго, необузданнаго коня на землю, дабы потомъ взнуздать его. Два скива, стоящіе впереди коня, тянутъ его веревками (которыхъ къ сожалънію не сохранилось на памятникъ), одинъ за правую пе-

реднюю ногу, другой за объ, въроятно спутанныя, заднія ноги. Скиоъ, стоящій позади, тоже тянеть къ себъ коня за лівую переднюю его ногу. Группа съ ліва показываеть, что конь уже взнузданъ и скиоъ его треножитъ, притягивая дъвую переднюю ногу черезъ плечо коня къ правому поводу узды съ цълью оставить его въ этомъ неестественномъ и очень трудномъ для коня положеніи, чтобы онъ самъ собою привыкъ слушаться повельній узды. Группа съ права показываетъ, что дикій конь уже спокоенъ, объвзженъ, взнузданъ и осъдланъ и скиоъ спокойно треножитъ его переднія ноги для отдыха. Впереди этой последней группы и последняго акта покоренія лошади изображена фигура скива стоящаго лицомъ къ зрителю и что-то разсматривающаго въ скинутомъ съ праваго плеча своемъ кафтанъ. Къ сожалънію части рукъ у него отръзаны заступомъ при открытіи вазы и не были потомъ найдены, хотя это именно обстоятельство и послужило къ ея сохраненію, потому что дало возможность во время остановить раскопку заступами, торыхъ ваза непремънно была бы поломана

Любопытно, что у вазы въ горит находится ситка, какъ и въ трехъ носкахъ сдъланныхъ, одинъ спереди, въ видъ окрыленной головы коня, а два, по сторонамъ, въ видъ львиныхъ головъ. По стилю и отдълкт ваза можетъ быть причислена къ лучшимъ произведеніямъ греческаго искусства, и есть единственный въ своемъ родъ памятникъ скиеской древности 1. Подлъ вазы стояда серебряная же большая плоская чаша, родъ блюда на поддонъ, такой же работы, украшенная желобками и травнымъ узоромъ, съ двумя ручками, подъ коими изображены рельефно женскія фигуры. На ней лежала большая серебряная ложка съ рукоятью, украшенною на концъ кабаньей головой.

Въ югозападномъ наугольномъ подземельт открыто на материкт два остова воиновъ, лежавшихъ рядомъ, головами къ западу и лицемъ къ главной гробницт. Одинъ, лежавшій справа, подлт стверной сттты, былъ въ следующемъ уборт: на шет золотой обручь съ изображениемъ львовъ, по 6 на каждомъ концт; на кистяхъ рукъ золотые браслеты; на безъименныхъ пальцахъ по кольцу; около черепа лежали вокругъ рядомъ четыреугольныя бляшки съ изоб-

<sup>1</sup> Подробное ученое, въ высшей степени любопытное изслъдованіе этой вазы и другихъ Чертомлыцкихъ памятниковъ греческаго искусства принадлежитъ академику Стефани. См. Отчетъ Имп. Археологической Коммиссіи за 1864 годъ. Достоуважаемый ученый причисляетъ эти памятники къ лучшему греческому стилю четвертаго стольтія до Р. Х. Точно также и античныя вещи, найденныя въ Кієвской губерніи по теченію ръки Роси, см. выше стр. 252, онъ относить къ третьему и четвертому въку до Р. Х.

раженіемъ грифона, украшавшія въроятно головной покровъ; у лъваго бедра находился мечъ съ рукоятью, покрытою золотомъ съ грубыми изображеніями грифона и оленя; на ножнахъ быль золотой наконечникъ. Какъ этотъ мечъ, такъ и найденные прежде, съ которыми онъ совершенно сходенъ, имъли длины около 21 дюйма На чреслахъ быль найдень бронзовый поясь, состоявшій изь набора бронзовыхъ пластинокъ. Видимо, что на этомъ поясв въроятно и вистлъ упомянутый мечъ. Подлъ меча найденъ ножикъ съ костяною рукоятью, а ниже его колчанъ бронзовыхъ стрълъ. Ноги, отъ колънъ до додыжекъ, были покрыты бронзовыми латами, коваными изъ тонкаго листа, и потому совершенно перержавъвшими. Съ лъвато бока у остова лежало жельзное копье и такая же стрыла (метательное копье) съ жельзными же наконечниками, находившимися у ногъ остова, такъ что длина этихъ оружій была около 3 арш. Еще дальше въ разстояніп 3/4 арш. найдены еще три такихъ же конья. Въ головахъ остова, съ львой стороны, близь черепа, лежала бронзовая чашка съ серебряными ручками и серебр. кувшинчикъ въ родъ кубышки. За ними дальше быль положень колчань стрыль.

На другомъ остовъ, лежавшемъ съ правой стороны отъ перваго, найдены: на шев золотой обручь съ ръзнымъ изображениемъ львовъ по концамъ; на правой рукъ серебряный браслетъ и золотое кольцо на среднемъ пальцъ; на чреслахъ такой же бронзовый наборный поясъ съ перержавъвшими остатками ножа; у тазовой кости колчанъ стрълъ. Костей лъвой руки до локтя не было.

Такимъ образомъ, хотя мы и не были счастливы по разслъдованію главной гробницы, опустошенной давнишними искателями, можетъ быть еще въ незапамятныя времена, зато эти наугольныя ея подземелья, остававшіяся нетронутыми, вполнъ вознаградили наши, совсъмъ было потерянныя, надежды и ожиданія. Неимовърное множество открытыхъ вещей своимъ разнообразіемъ и значеніемъ даетъ весьма обильный фактическій матеріаль для дальнайшихъ изследованій о скинской древности, представляя или новые варіанты относительно прежнихъ открытій, пли совершенно новыя и досель неизвъстныя данныя. Особенно важно то, что значительная часть находокъ касается бытовой, домашней стороны этой древности. Вмъстъ съ тъмъ, эти подземелья съ открытыми въ нихъ сокровищами могутъ служить самымъ нагляднымъ подтвержденіемъ Геродотова сказанія о погребеніи скинскихъ царей (стр. 247) и стало быть доказательствомъ, полнымъ и несомнъннымъ, что важнъйшіе изъ Екатеринославскихъ кургановъ въ дъйствительности есть памятники скинскіе.

Что касается до открытій, сдъланныхъ въ то же время на верхоземкъ, подъ насынью и въ самой насыни кургана. то онъ, хотя и не представили никакихъ важныхъ и цънныхъ находокъ, но все таки были любопытны по несомнънному отношенію ихъ къ обрядамъ и обыкновеніямъ, какими сопровождалось нъкогда погребение скинскихъ царей. Дальше къ западу, за могилами царскихъ коней, въ 4 саж. отъ нихъ, найдено еще нъсколько небольшихъ могилокъ, выкопанныхъ въ материковой глинъ глубиною неболъе 11/2 арш., въ которыхъ открыты, подлъ одного большаго остова, кости котораго находились въ безпорядкъ, три остова младенческихъ, имъвшихъ въ наличности только одну верхнюю часть корпуса, т. е. голову и грудь съ костями рукъ по локоть. Въ разстояніи одной сажени отъ этихъ могилокъ на С. З. на самомъ материкъ лежали кости коня, о которомъ мы уже говорили выше. Затъмъ, еще далъе, подъ съверозападнымъ пластомъ огромныхъ камней курганнаго цоколя, по направденію отъ сввера къ югу, дежаль слой конскихъ же костей и черепковъ отъ разбитыхъ глиняныхъ амфоръ. Слой этотъ шириною былъ въ  $1^{1}/_{2}$  арш,, толщиною въ  $1/_{4}$  арш. и простирался сплошь на 7 саж. длины. Очевидно, это были слъды справленной здёсь тризны или поминокъ по покойникъ. Вообще должно замътить, что западная мъстность отъ главной гробницы и не только подъ насынью кургана, но и дальше по степи, служить явнымь свидътельствомь, что здъсь въ виду царя-покойника, лежавшаго безъ сомнънія сюда лицемъ, совершались въ его память тризны и погребались всв лица, почему либо ему близкія. Кромъ множества небольшихъ кургановъ, разсъянныхъ по степи съ этой стороны, должно упомянуть особенно о Долгой Могиль, находящейся въ нъсколькихъ саженяхъ отъ этого громаднаго кургана и, по всему въроятію, имъющей къ нему зависимое отношение. Но не должно полагать, что и въ ней откроются такія же сокровища, какими быль такь богать главный курганъ. Здёсь, безъ сомнёнія, погребены рабы царя, быть можеть тв, которые, по сказанію Геродота, насильственно погибали въ память царя, во время годовщины его поминовенія 1.

Раскопка другихъ большихъ царскихъ кургановъ, каковы Толстыя Могилы: Козелъ, у селен. Новоалександровки и Цымбалова у сел. Большой Бёлозерки (оба мѣста Мелитопольскаго уѣзда, Таврич. губ., на лѣвомъ берегу Днѣц-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Составленное нами подробное описаніе произведенных раскопокъ въ Скиоских курганах поміщено въ изданіи И. Археологической Коммиссіи: Древности Геродотовой Скиоїи, Выпускъ II, Спб. 1872. При томъ же изданіи въ обоихъ выпускахъ находится планы Могилъ и рисунки Скиоскихъ вещей.

ра), не представивъ особенно богатыхъ находокъ, по той причинъ, что могилы были уже обысканы въ давнее время, обнаруживала только повторительныя указанія на способъ и порядки скиескаго погребенія и даже на одинаковость найденныхъ вещей. Такъ Могила Козелъ, по своему устройству, оказалась совсёмъ сходною съ Чертомлыцкою Могилою. Сходство это относительно вещей изъ конскаго убора простиралось до того, что найденные предметы были какъ бы одной и той же фабрикаціи съ Чертомлыцкими. Тоже отчасти можно сказать и о Могилъ Цымбаловой, гдъ очень любопытное видоизмъненіе найдено лишь въ головномъ уборъ двухъ коней, а устройство погребальныхъ комнатъ оказалось сходнымъ съ ихъ устройствомъ въ курганахъ средней величины.

Не смотря на то, изслъдователя всегда ожидаетъ болье счастливая жатва во множествъ кургановъ первой и второй величины, разсъянныхъ повсюду въ скиоскихъ степяхъ. Верстахъ въ 4-хъ отъ могилы Козелъ, вблизи селенія Большія Спрагозы существуетъ курганъ не меньше Чертомлыцкаго, называемый Агузъ. Къ сожальнію предполагаемое нами его разслъдованіе не могло состояться по той причинъ, что степь вокругъ него занята пашнею, которую крестьяне не ръшались уступить иначе, какъ только за очень дорогую цъну. На дорогъ къ этимъ Спрагозамъ отъ сел. Большой Знаменки, верстахъ въ 10 отъ послъдней, находится большая могила—Мамайсурка. На лъвомъ же берегу Днъпра надъ сел. Каховкою на высокой степи тоже стоитъ весьма значительный курганъ. Равнымъ образомъ и по правому берегу Запорожскаго Днъпра есть также весьма значительные курганы. Ръже они встръчаются въ низменной Херсонской степи.

Разследованіе Скинскихъ могилъ, сколько оно совпадало съ нашими наблюденіями, обозначило по нашему мнѣнію следующія общія черты въ исторіи степнаго населенія. Древнъйшіе обитатели степей повидимому были народъ-пастырь въ собственномъ или въ библейскомъ смыслъ, не отдичавшійся военными, навздническими нравами и жившій еще въ эпоху такъ называемаго каменнаго и бронзоваго въка, на что указываютъ каменныя орудія и бронзовыя копья, которыя не имъютъ даже трубокъ и потому не насаживались на древко посредствомъ такой тулеи, а повидимому всаживались въ древко нижнимъ острымъ концомъ, какъ ножикъ или гвоздь, словомъ сказать прикръплялись къ древку тъмъ же способомъ, какъ прикръплялись и каменныя копья. Были находимы даже и удила бронзовыя, но и такія вещи встръчаются въ могилахъ изръдка, несомнънно по той причинъ, что въ быту народа военное дъло не было господствующимъ. Чаще всего возлъ костей покойника и больше всего въ головахъ стоитъ одинъ только простой глиня-

Эти горшки однако имѣютъ весьма разнообразную форму, начиная отъ простой чашки и доходя до кувшина или малороссійскаго глечика. Обыкновенная форма очень сходна съ маллороссійскою же мокитрою. Въ иныхъ случаяхъ горшки украшены незатъйливою ръзьбою въ видъ городковъ или угловъ, простыхъ черточекъ и точекъ и т. п. Матеріалъ, изъ котораго дълались эти горшки, тоже весьма различенъ: иногда онъ очень грубъ, иногда обработанъ чисто и тонко изъ лучшей глины:

Примъчено также, что кромъ какъ бы необходимаго горшка не малое значеніе въ погребеніи имъла и обыкновенная Дибпровская раковина. Несомивнию, это быль какой либо амулеть. Неръдко у костей покойника находили комки какихъ-то красокъ. Мы упомянули, что это могли быть металлическія вещи, отъ которыхъ осталась только одна окись металла. Но ни разу не случилось найдти эти комки въ формъ какого либо орудія или другой какой вещи, что необходимо должно бы встрътиться, ибо и совсъмъ окислившаяся отъ времени вещь все-таки оставила бы следы своей первоначальной формы. Въ одной могиле напротивъ того найденъ комокъ краснаго бакана въ видътщательно выглаженнаго кружка, похожаго на округленный кусокъ мыла. Такимъ образомъ до новыхъ изслъдованій эти комки красокъ остаются предметомъ необъяснимымъ. Сверхъ того тэже могилы отличаются отъ другихъ изобиліемъ костей рогатаго скота, по преимуществу коровьихъ, и бъдностью, а чаще всего совершеннымъ отсутствіемъ костей лошадиныхъ, что совсвиъ противоположно могиламъ болве поздняго времени.

Повидимому лошадь тогда явилась неизмѣннымъ товарищемъ человѣка, когда посредствомъ желѣзныхъ удилъ явилась подная возможность ее покорить.

Вотъ эта другая эпоха въ исторіи нашихъ степей очень ръзко обозначаетъ себя могилами, въ которыхъ погребеніе человъка совершается неразлучно съ погребеніемъ его коня.

Если, какъ мы видъли, въ древнъйшихъ могилахъ у костей покойника обыкновенно лежатъ кости рогатой скотины, ноги и челюсти, то у позднъйшаго обитателя степи точно также рядомъ съ его костями лежатъ кости его степнаго товарища—коня. Такъ въ одномъ курганъ древняго происхожденія (у Краснокутской Толстой Могилы) въ вершинъ его насыпи найденъ мертвякъ болье поздняго времени въ слъдующемъ порядкъ погребенія: у льваго его бока были положены черепъ и большія кости отъ ногъ молодаго коня, такъ что львою челюстью голова коня касалась львой щеки

покойника. У правой челюсти коня лежали крестъ-на-крестъ малыя кости конскихъ цереднихъ ногъ; въ мордъ находились жельзныя удила; далье, у львой ноги человъч. остова лежало истлъвшее съдло, безъ всякихъ украшеній, обтянутое по краямъ только берестою, а подъ съдломъ лежали мелкія заднія ножныя кости коня. Между череномъ коня и съдломъ была протянута правая рука покойника. Очевидно, что мясо лошади было съъдено на похоронахъ, и покойнику положены только тъ части, какія не пошли въ употребленіе живымъ людямъ. Такъ справлялось погребеніе бъдныхъ степныхъ наъздниковъ. Но и богатые изъ нихъ точно также всегда ложились въ одной могилъ съ своими конями.

Навздническій степной быть въ своемъ могуществъ и непомърномъ богатствъ особенно сильно выразился въ могилахъ, которыя несомнънно должно относить къ Геродотовскимъ Скивамъ. Однъ изъ этихъ могилъ, самыя огромныя, конечно, принадлежатъ царямъ; другія—средней величины, судя по обстановкъ погребенія, могли принадлежать знатнымъ скивамъ, старъйшинамъ, воеводамъ или по нашимъ понятіямъ боярамъ. Такимъ образомъ, посредствомъ этихъ могилъ мы знакомимся съ верхнимъ слоемъ Скивскаго наъздническаго народа.

Совокупивъ въ одно открытыя доселѣ вещи: въ Керченской гробницѣ ¹, въ Луговой Могилѣ и при нашихъ раскопкахъ, здѣсь описанныхъ, можно составить довольно подробное понятіе покрайней мѣрѣ о внѣшней сторонѣ Скиескаго быта, которая своими вещами и различными еще не совсѣмъ объяснимыми памятниками послужитъ вообще самою върною живописью въ лицахъ къ разсказамъ Геродота.

Благодаря греческому искусству, здёсь Скибы изображены въ такомъ изящномъ рисункъ, что живая правда ихъ быта возникаетъ передъ зрителемъ именно только въ художественномъ, какъ бы поэтическомъ образѣ, не одѣтая, подобно нашимъ иконописнымъ изображеніямъ нашихъ древнихъ предковъ, въ условныя черты, хотя и благочестивой, но весьма односторонней и совсѣмъ безжизненной, можно сказать истуканной обрисовки фигуръ, житейскихъ положеній и отношеній.

Здёсь каждая черта стремится выразить дёйствительную жизнь, но не омертвёвшую форму, въ какой жизнь представлялась благочестивому воображенію и помышленію иконо-

<sup>1</sup> Случайно открытой еще въ 1830 году, въ горъ Кул-Оба (Земля пепла). Скиеское погребение подъ Керчью (древи. Пантикапея), вблизи богатаго греческаго города, совершилось по греческому обычаю въ особо устроенномъ каменномъ склепъ, а не въ подземныхъ пещерахъ, какъ въ степи. Однако вся обстановка погребения и его расположение были такия же, какъ и въ степныхъ курганахъ. См. Ашика: Воспорское Царство II, § 25:

писца. Вотъ по какой причинъ Скиоъ 4-го въка до Р. X. является передъ нами болъе живымъ лицомъ, чъмъ нашъ предокъ 17 столътія.

Благодаря греческому искусству, мы, въ открытыхъ Скиескихъ памятникахъ, видимъ Скиновъ въ различныя минуты ихъ жизни. Покореніе дикаго коня, изображенное на Чертомлыцкой вазъ и описанное выше, раскрываетъ передъ нами ихъ обычное степное дело. На золотой небольшой вазъ (братинъ) Кулобской гробницы Скивы изображены въ дълахъ домашнихъ. На небольшомъ стульцъ сидитъ по видимому царь съ царскою повязкою на головъ и съ копьемъ въ рукъ, которое, какъ бы слушая и размышляя, приложиль ко лбу, а нижнимъ концомъ опирается въ землю. Передъ нимъ сидитъ по степному, поджавъ кольна, Скиоъ въ своемъ башлыкъ, опираясь въ землю тоже копьемъ, и что-то разсказываеть царю. Позади другой Скиев старается натянуть тетиву на свой лукъ. Послъ изображеннаго разговора, это по видимому сборы къ войнъ. Затъмъ слъдуетъ группа изъ двухъ Скиновъ: одинъ щупаетъ пальцемъ зубъ у другаго, который отъ боли крвико схватилъ щупающую руку своего врача. Дальше, другой Скивъ въ башлыкъ, перевязываетъ рану на ногъ, въроятно у тогоже больнаго Скива. На особыхъ золотыхъ бляхахъ, найденныхъ въ той же Кулобской гробницъ, изображены Скивы въ своихъ богатырскихъ повздкахъ, быстро скачущими на конъ и какъ бы бросающими свои метательныя копья.

Скинская одежда была именно одежда лихаго навздника. Они носили очень короткій кафтанъ, доходившій только до половины бедра; запахивали его пола-на-полу и очень кръпко подпоясывались поясомъ, ременнымъ или состоявшимъ изъ бронзовыхъ пластинокъ, собранныхъ на ремив въ чешую, другъ на друга. Ширина такого пояса не была больше вершка! Переднія полы кафтана кроились косяками въ родъ фалдъ длиннъе одежды. По бокамъ какъ и у Русскихъ одеждъ делались, прорехи. Рукава были обыкновенные и не широкіе. Такіе кафтаны были холодные и теплые; послъдніе повидимому опушались по вороту и по поламъ мъхомъ. Воротника у кафтана не было и только опушка около шеи дълалась нъсколько полнъе и широко отворачивалась на спину. Непримътно, чтобы подъ этимъ кафтаномъ Скивы, по крайней мъръ простолюдины, носили еще рубашку. Кажется въ томъ же кафтанъ числилась и рубашка. Но рубашка у нихъ существовала. Въ ней изображены навздники. Она только пряталась по малороссійски въ широчайшія шаровары. На Чертомлыцкихъ изображеніяхъ эти шаровары являются не столько полными и походять вообще на штаны. Скиеская обувь состояла изъ короткихъ сапожковъ, которые по лодыжкамъ, а иногда и черезъ подъ-

емъ перевязывались ремнемъ. Въ эти сапожки опускались и шаровары, для чего быть можеть и необходима была упомянутая перевязка додыжекъ. Шаровары при перевязкъ выпускались поверхъ сапожковъ до подъема и потому представлялись какъ бы штанами, носимыми сверхъ сапогъ. У царей и богатыхъ Скиновъ, и кафтанъ, и особенно штаны покрывались по ткани золотыми бляшками различной величины и формы, которыя посредствомъ скважинъ пришивались къ ткани и украшали одежду въ видъ каемъ, круживъ по спинъ и по подолу и разныхъ узоровъ, смотря по скиескому вкусу. На штанахъ изъ такихъ украшеній протягивались напр. лампасы. Сверхъ того фонъ или поле ткани испещрялось мелкими золотыми пуговками величиною въ 1/8 вершка, которыя также пришивались посредствомъ ушковъ. Все это объясняетъ, для чего было надобно такое множество разныхъ бляшекъ и пуговокъ, какое открыто напр. въ одномъ только Чертомлыцкомъ курганъ. Надо сказать, что такой способъ украшенія одеждъ металлическими, по преимуществу золотыми бляхами быль въ особенномъ употребленіи и у древнихъ грековъ и въроятно принадлежалъ всемь богатымь народамь древности. Онь можеть доказывать, что въ это отдаленное время (4 или 5 вв. до Р. Х.) золотныя ткани, парчи, еще не существовали или не были въ употреблении. Покрайней мъръ въ Скиескихъ могилахъ не найдено ихъ и признака.

Скивы волось не стригли и носили ихъ распущенными по плечамъ, зачесывая или приглаживая всю ихъ массу назадъ къ затылку. Кромъ того иные напереди носили кокъ или хохолъ, другіе этотъ перёдъ подстригали скобою. Всв они были бородачи. На Чертомлыцкой вазъ показаны и безбородые, но повидимому, это юноши. Башлыкъ покрывалъ волоса только до плечь; изъ подъ него косма волосъ опускалась по спинъ. Башлыкъ точно также украшался нашивными золотыми бляшками и пуговками, а спереди пластинами въ родъ ленты или въ родъ обручиковъ, къ которымъ прикръплялись особыя пуговицы висюльками. Цари безъ башлыка носили золотыя ленточныя перевязки въ родъ вънчиковъ, которые у насъ теперь кладутъ на покойниковъ и которые несомнънно очень древняго происхожденія и обозначали въ собственномъ смыслъ царскій вънецъ.

На шев, и цари, и царицы и ихъ слуги, какъ ввроятно и всв знатные скиоы, носили гривны, то есть обручи, золотые литые, въ полоунта или въ фунтъ ввсомъ, а у меньшихъ людей — дегкіе бронзовые, концы которыхъ украшались изображеніями львовъ, грифовъ, сфинсовъ, самыхъ скиовъ и т. п. На рукахъ у кистей и даже выше локтя носились браслеты, что даетъ новодъ предполагать, что руки въ иныхъ случаяхъ не покрывались одеждою.

Вооруженіе скива заключалось въ короткомъ прямомъ мечѣ, длиною 12—15 вершк. въ томъ числѣ рукоять въ 3 вер. У царя Кулобской гробницы великолѣпный мечь имѣлъ длины 17½ вершк. Но главное были стрѣлы. Повидимому скивъ никогда не покидалъ своего саадака, т. е. налуча или футляра для лука (съ тетивою въ аршинъ длины) и колчана съ стрѣлами. Съ саадакомъ, который всегда висѣлъ на поясѣ, опускаясь по лѣвому бедру, скивъ дѣлаетъ, судя по изображеніямъ, всякія дѣла и дома, и въ степи. Кромѣ того онъ имѣлъ два копья, одно метательное въ видѣ стрѣлы длиною аршина въ полтора и больше; другое обыкновенное въ ростъ человѣка и больше.

Нъкоторые Скибы носили и броню, состоявшую изъ жельзныхъ квадратныхъ или продолговатыхъ пластинокъ величиною около вершка, съ скважинами по краямъ, посредствомъ которыхъ эти пластинки нашивались на особую сорочку или кафтанъ такимъ способомъ, что они покрывали другъ друга и составляли какъ бы жельзную чешую на одеждъ. Быть можетъ такая скрвпа пластинокъ устроивалась и посредствомъ жельзной проволоки и вся броня такимъ образомъ составляла одну жельзную сорочку. Кромъ того иные надъвали также и греческія кнемиды, бронзовыя латы на голени ногъ, наголенки или бутурлики, какъ такія же поножи назывались у насъ въ 17 стол. Но видимо, что эти вещи не были еще въ общемъ употребленіи, иначе онъ встръчались бы въ каждой могилъ, между тъмъ они попадаются изръдка.

Видимо, что Скиоъ любилъ своего коня, какъ друга, и потому убираль его съ такимъ же богатствомъ и великольніемъ, какъ самого себя. Конскій уборъ сосредоточивался главнымъ образомъ только въ уздечномъ приборъ, который состояль изъ круглыхъ большихъ и малыхъ бляхъ, украшавшихъ связки узды и оголови; изъ наносника въ видъ конской же или грифовой и другой подобной головки; изъ большихъ бляхъ, покрывавщихъ щеки, въ видъ зиъй, или подобныхъ фигуръ. Кромъ того въ иныхъ случаяхъ особыми большими пластинами или бляхами длиною  $9^{1}/_{2}$  в. покрывалось переносье и лобная часть головы коня. Такія золотыя пластины были открыты на коняхъ въ Могилъ Цымбалкъ. На одной изъ нихъ изображена сирена-полуженщина съ змъиными хвостами, держащая въ рукахъ тоже змъй съ львиными головами. По весьма въроятному объясненію г. Герца, это изображеніе должно обозначать Персидскую Артемиду, которая можеть обозначать и скинскую

Артимпасу.
Скиескія съдла были очень просты, безъ выгиба къ лукамъ и походили больше на простой подкладъ подъ сидънье. Быть можетъ по этой причинъ они украшались сравнительно съ уздою безъ особой роскоши. У царскихъ коней они обивались гладкими золотыми пластинами въ родъ лентъ съ выръзами только на переднихъ пластинахъ. Стремянъ вовсе не было. О подковахъ также не слъдуетъ и поминать.

Сверхъ всего описаннаго убора на шев коня въ иныхъ случаяхъ попадаются длинныя желвзныя цвпочки съ бляхами въ видв полумвсяца, съ приввсками изъ бубенчиковъ и колокольчиковъ. Все это составляло родъ нашихъ гремячихъ цвпей, употреблявшихся въ конскомъ уборв въ 17 стольтіп.

Домашній быть Скива конечно сосредоточивался около его котла, въ которомь онь вариль свою пищу. Такіе котлы, по ихъ формь мы назвали вазами. Они состоять собственно изъ большой кубовастой чаши на высокомь поддонь или стоянць въ родь ножки. Этотъ поваренный сосудь какъ нельзя больше согласовался съ степными порядками быта. Его ставили на землю и разводили подъ нимь огонь, чему очень способствоваль высокій стоянець-поддонь котла, оставлявшій достаточно мьста для дровь и другаго горючаго матеріала. Найденные котлы всь были болье или менье сильно закопчены съ нижней части и сохраняли въ себъ лошадиныя или бараньи кости.

Для отръзыванья мяса у каждаго Скива быль свой небольшой ножикъ съ костяною ручкою. Для натачиванья ножа употреблялось особое точило или мусать въ видъ круглой небольшой палочки. Живя подлъ грековъ и сносясь съ ними безпрестанно, Скивскіе цари очень были богаты разнородною посудою, по преимуществу греческой работы: бронзовыми и серебряными чашами, блюдами, торелями, ведерцами и т. п. такими же ложками и разными другими предметами домашняго обихода. Вино хранилось въ греческихъ же большихъ глиняныхъ амфорахъ. Ръже встръчаются греческіе глиняные глазурованные или поливные росписные сосуды.

Отмътимъ, что любимымъ питейнымъ сосудомъ Скиоовъ была братина, очень сходная формою съ нашею древнею братиною, и рогъ, тоже любимый сосудъ Славянъ и на нашемъ югъ, и на Славянскомъ съверъ, на Балтійскомъ Поморъъ. Братина нравилась Скиоамъ быть можетъ по той причинъ, что кубовастою круглою формою напоминала человъческій черепъ, изъ котораго они тоже пивали вино, особенно въ торжественныхъ случаяхъ. Рогъ употреблялся у всъхъ варварскихъ народовъ, а также и у самыхъ грековъ и это доказываетъ только древность его происхожденія, какъ и то, что Русскими онъ не былъ заимствованъ напр. у Норманновъ, а развъ на оборотъ, къ Норманнамъ попалъ отъ Славянъ.

Скинскія Могилы, какъ видели, не только раскрыли намъ погребение скинскихъ царицъ; но и сохранили ихъ изображенія. Эти изображенія во многомъ напоминають Русскую старину даже 17 стол. Головной шелковый пурпурнаго цвъта покровъ самой царицы былъ украшенъ каймою изъ зодотыхъ четыреугольныхъ бляшекъ въ 6/8 вершка величиною, на которыхъ на всъхъ представлена она же царица сидящею прямо передъ зрителемъ въ головномъ уборъ очень похожемъ на Русскіе женскіе уборы въ родъ каптура-треуха или убруса, закрывавшаго кругомъ всю голову до плечь, кромъ лица. Въ такомъ же уборъ изображена, какъ должно полагать Скиеская крыдатая богиня Артимпаса-Артемида Уранія 1. На ней кромъ убруса, облекающаго вокругъ открытаго лица всю голову, надъта еще не высокая шапочка. Съ правой стороны у царицы стоитъ мальчикъ въ скиеской одеждь, повидимому съ зеркаломъ въ рукъ. На другомъ изображении Скинской царицы, она представлена сидящею на стольцъ въ длинной одеждъ съ длинными рукавами, очень похожей на Русскій женскій опашень или телогрѣю. На головъ уборъ въ родъ обыкновеннаго русскаго кокошника, въ которомъ ходятъ кормилицы, накрытаго покровомъ, опускающимся на плечи подъ верхнюю одежду. Вторая одежда похожа на русскую женскую сорочку (въ собственномъ смыслъ платье), при которой носили поясъ. И на Скинской царицъ этотъ поясъ довольно ясно обозначаетъ ея талію. Въ львой рукъ царица держить круглое зеркало. При ней и въ могилъ найдено у правой руки бронзовое точно такое зеркало съ костяною рукоятью, и другое такое же, въ особой подземной комнать, гдъ хранились одежды. Подобныя зеркала употреблялись обыкновенно греческими женщинами и несомнънно, что и въ Скионо они попали отъ Грековъ. Предъ царицею стоитъ скиоскій мальчикъ, быть можетъ ея сынъ, пьющій, конечно, вино изъ pora.

Остальной уборъ царицы описанъ выше. Примътимъ только, что въ ушахъ у ней были серьги, состоявшія изъ колець съ семью подвъсками каждое. Это число семь невольно заставляють припомнить серьги нашихъ позднъйшихъ кургановъ, найденныя однажды даже въ самой Москвъ, въ Кремлъ (на мъстъ теперешней Оружейной Палаты), у которыхъ неизмънно всегда существуетъ у кольца семь депестковъ, замънявшихъ подвъски. Необходимо предполагать, что это число символическое и что либо значило въ върованіяхъ не однихъ Скибовъ, но и у всего населенія нашей страны.

<sup>1</sup> Древности Геродотовой Скией, Вып. 1. Атласъ рис. 1.

Великое множество вещей, открытыхъ въ Скиескихъ могилахъ, представляетъ предметы, по большой части пока еще необъяснимые, но рисующіе скинскій бытъ со всёхъ сторонъ. Можно догадываться, что многія изображенія касаются и Скиескихъ върованій, хотя вся эта изобразительная сторона Скинскаго быта находилась подъ сильнымъ вліяніемъ греческихъ художниковъ, переносившихъ и въ Скивію свои же миническіе образы. Однако видимо, что греческіе художники въ своихъ греческихъ изображеніяхъ старались выразить собственно Скинскія върованія, требующія теперь только внимательнаго изученія. Къ числу религіозныхъ изображеній можно относить безпрестанно встрычаюшінся фигуры грифовъ, крылатыхъ львовъ, крылатыхъ драконовъ, сфинксовъ, оленя, быка, птицъ, кабановъ. Подобныя изображенія именно львы, грифы, драконы, птицы, служили навершьями или къ древкамъ знаменъ или къ столбикамъ погребальныхъ царскихъ колесницъ. Кромъ того встръчались обдъланныя въ золото медвъжьи когти, какіе находять и въ нашихъ курганахъ, также раковины, называемыя змённыя головки, потомъ челюсти какого то небольшаго животнаго, нанизанныя на нитку, какъ и упомянутыя раковины.

Само собою разумжется, что наибольшая часть вещей принадлежить къ греческимъ издъліямъ различнаго достоинства, начиная съ очень изящныхъ, въ полномъ смыслъ художественныхъ произведеній, и оканчивая работою поденнаго ремесла. Но вмъстъ съ тъмъ не мало вещей по работъ при-надлежитъ и собственнымъ скиескимъ или вообще варварскимъ рукамъ, которыя посредствомъ чеканки и ръзьбы изображали не только различные узоры и травы, но и фигуры животныхъ и даже фигуры людей, конечно, больше всего по греческимъ же образцамъ. Это обстоятельство имъетъ большую цъну для исторіи варварскихъ племенъ, населявшихъ наши южные края. Примъчательно также, что на скинскихъ издъліяхъ, относимыхъ съ греческими вещами къ 4 въку до Р. Х., а быть можетъ и ранъе, мы находимъ форму травчатаго узора и каемочнаго бордюрнаго украшенія, очень извъстную въ нашихъ русскихъ укращеніяхъ, на вещахъ и въ рукописяхъ, которая употреблялась, конечно, и на византійскихъ памятникахъ, какъ наслъдство отъ художества античныхъ въковъ 1. Эти любимыя русскія формы могли дъйствительно придти къ намъ изъ Византіи, но могли существовать въ нашей странь, какъ показывають скиескія изділія, и въ то еще время, когда не существовало и самой Византіи, какъ особаго Новоримскаго государства.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Древности Геродотовой Скиеіи, атласъ, листъ XXII, рисуновъ 9; листъ XXXVIII, рисун. 16.



SQN SMIN

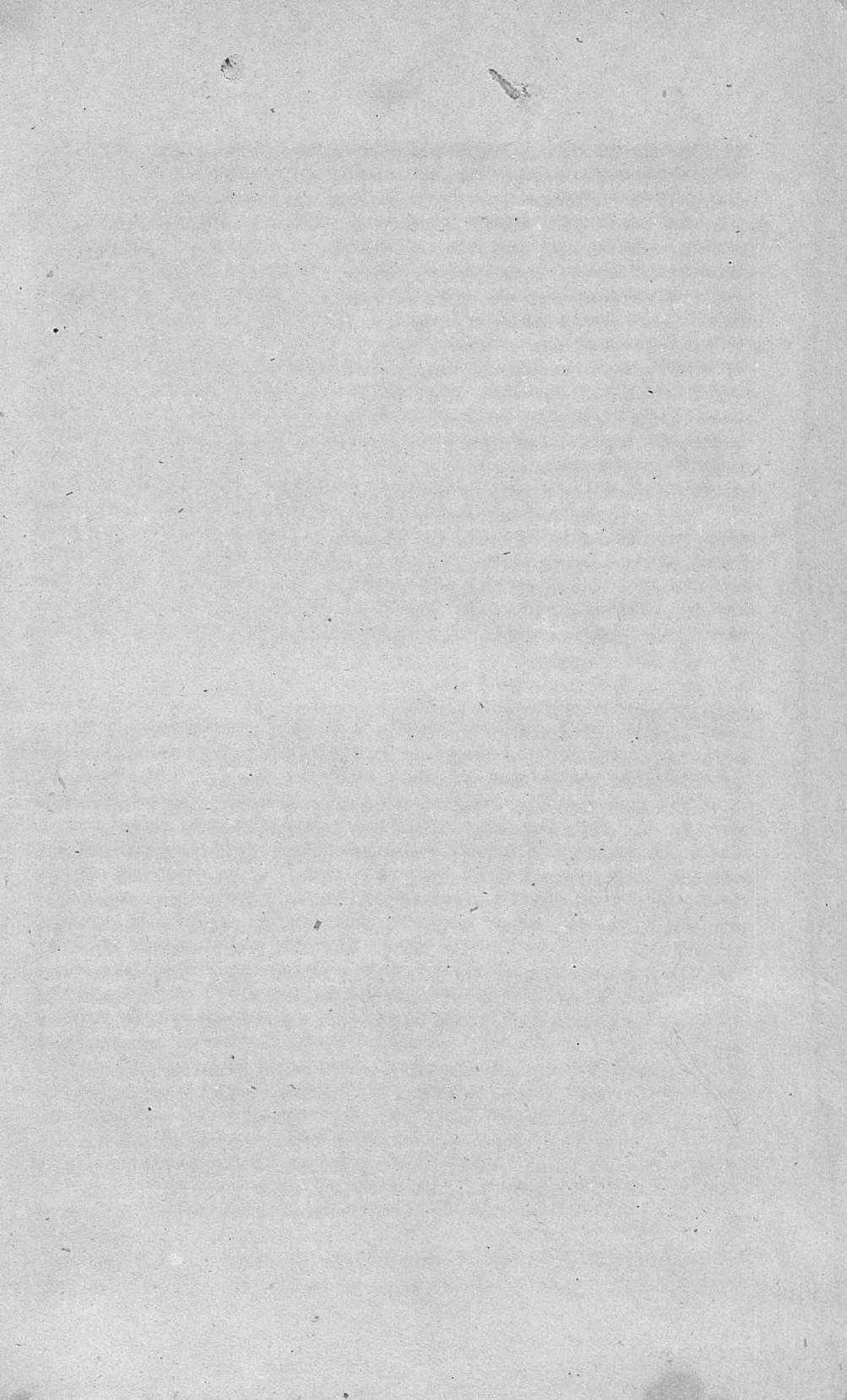

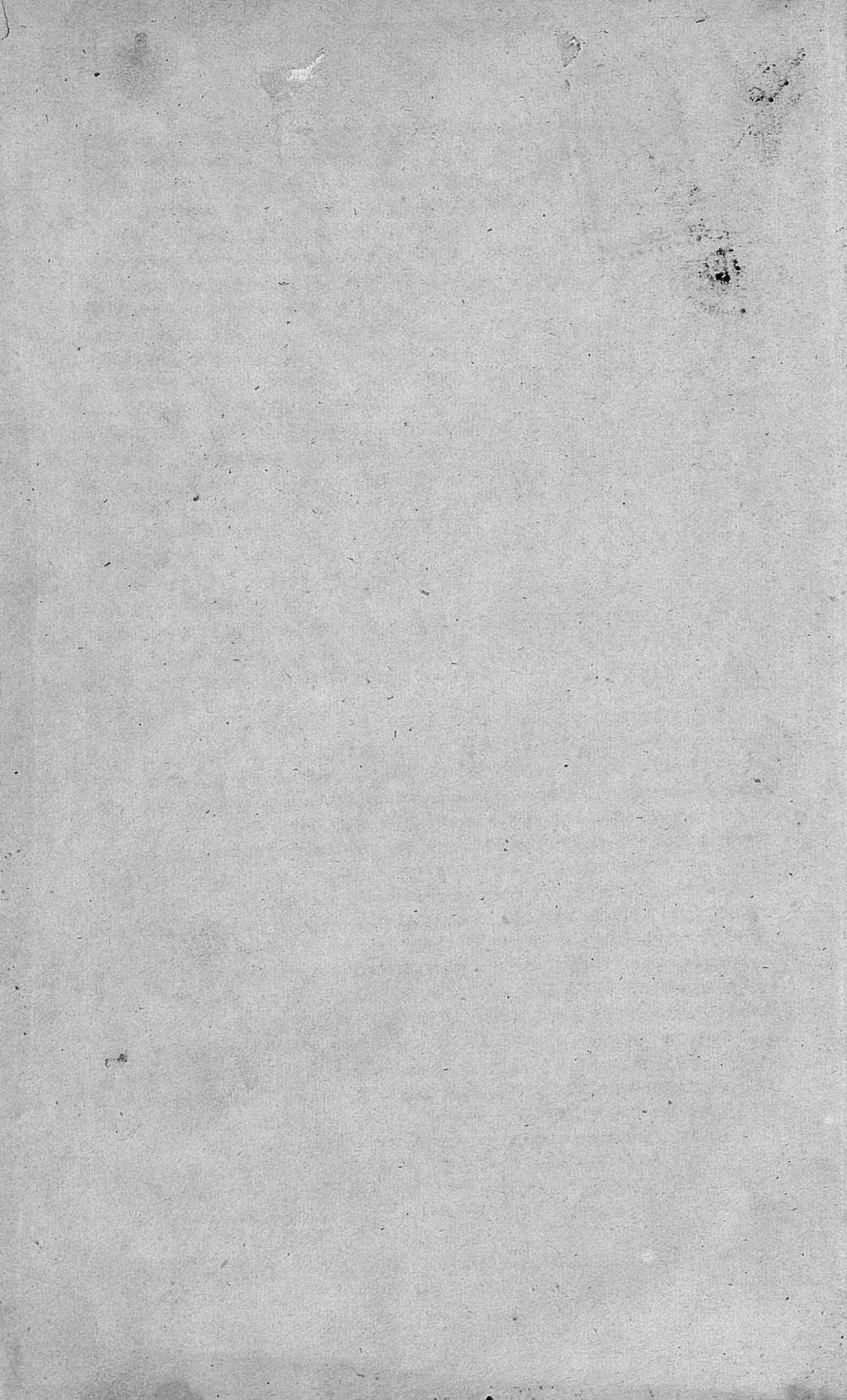



